

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

11811 AF1

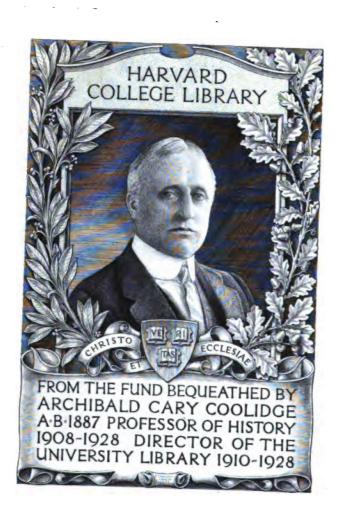

## Дорогой памяти

безвременно угасшей дочери своей

# Варвары Дмитріевны цвътаевой

сію часть своего труда посвящаетъ
авторъ-ОТЕЦЪ.

.

## исторіи россіи

TOMB TPETIË.

въкъ XVI-й.

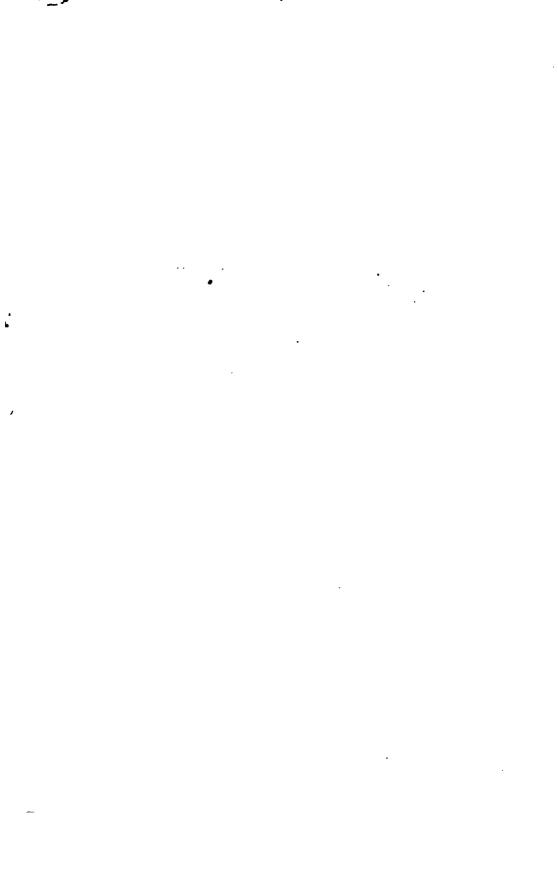

# ИСТОРІЯ РОССІИ.

ILOVAISKII = ISTORIIA ROSSII.3,

соч. Д. <u>И</u>ЛОВАЙСКАГО.

TOM'S TPETIN

### московско-царскій періодъ

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ИЛИ ХУІ ВЪКЪ.

МОСКВА.

Типографія М. Г. Водчанинова. Б. Чери. пер., д. Пустопинна протист Аллійской церков. I 890.

# Slav 718.1

Harvard College Library
OCT 7 1910
Gift of
Prof. A. C. Coolldge

Настоящимъ томомъ авторъ заканчиваетъ времена первой Русской династіи, которую можно назвать или по имени Игоря Стараго, т. е. перваго исторически извъстнаго ея родоначальнка, или по имени Владиміра Великаго и Святого, т. е. самаю выдающагося изъ раннихъ Игоревичей. За прекращеніемъ сей шнастін следуеть переломь въ Русской политической жизни, извыстный подъ именемъ Смутнаго времени. Этотъ бурный переложь отдёляеть древнюю Русь оть новой, первую династію отъ второй, Игоревичей отъ Романовыхъ. Хотя внёшними формами бита общественнаго, на первый взглядь, XVII въкь мало отличается отъ XVI-го, однако, присматриваясь ближе, мы видимъ уже нъвоторыя довольно существенныя перемъны. На переднемъ щанв туть представляется значительно болве развившееся госумрственное начало. Старая династія хотя и собрала воедино большую часть раздробленных русских земель, однако она до самаго конца не могла отрёшиться отъ системы удёловъ. Постедній удельный князь, царевичь Димитрій Углецкій, погибь почти одновременно съ прекращениемъ самой династии. Послъ означеннаго бурнаго перелома это явленіе уже болье не повторяется въ Русской исторіи. Укрупленное особенно трудами Ивана III и Василія III, патріархальное и вийстй строгое самодержавіе Московское при Иванъ IV, какъ мы видимъ, привяло характеръ восточной деспотіи или жестокой ничёмъ неумъряемой тиранніи. При второй династіи это самодержавіе явзнется уже съ болве мягкими чертами, съ болве общественнымъ и государственнымъ значеніемъ. Тэмъ не мене всякій истинно-Русскій челов'єкъ съ чувствами признательности и уваженія должень вспоминать о первой династіи, вмівстів съ которой Русскій народъ, на глазахъ исторіи, пережилъ болье шести въковъ своего существованія, исполненныхъ и великихъ дълъ, и великихъ бъдствій; подъ водительствомъ которой онъ сложился въ могучую націю, пріобрълъ обширную территорію и занялъ подобающее ему мъсто среди другихъ историческихъ народовъ Европы и цълаго міра.

Наука Русской исторіи несомнённо дёлаеть большіе усп'єхи. Особенно въ посл'єднюю эпоху выступило на ея поприще много молодыхъ, св'єжихъ силъ. Историческій матеріалъ, благодаря по преимуществу усерднымъ поискамъ въ архивахъ и книгохранилищахъ, растеть не по днямъ, а по часамъ. Хотя разработка этого матеріала далеко отстаеть оть его роста, однако и на этомъ пол'є видимъ немало д'єятелей, которые своими трудами подвигають впередъ, такъ сказать, детальную обработку Отечественной исторіи. Постоянно появляются на св'єть монографіи и изсл'єдованія по разнымъ отд'єламъ нашей спеціальности. Н'єкоторыми изъ самыхъ нов'єйшихъ детальныхъ работъ авторъ усп'єль воспользоваться только въ прим'єчаніяхъ къ настоящему тому. А н'єкоторыя бытовыя стороны русской жизни, представляющія т'єсную связь XVI в'єка съ XVII, им'єютъ быть разсмотр'єнными въ сл'єдующемъ том'є.

Москва. 1890 г. 20 октября.

## I.

## **ЛИТОВСКІЯ ОТНОШЕНІЯ И ПОСЛЪДНІЕ УДЪЛЫ ПРИ ВАСИЛІИ ІІІ.**

Миръ съ Казанью. — Миханлъ Глинскій и король Сигизмундъ I. — Возмущеніе Глинскаго и отъъздъ его въ Москву. — Жалобы исковичей на московскаго намъстника. — Василій III въ Новгородъ и понманіе исковскихъ
лучшихъ людей. — Посольство дьяка Далматова. — Василій III въ Псковъ,
выводъ исковичей и переустройство Пскова. — Дьякъ Мисюрь Мунехинъ. —
Кончина королевы Елены Ивановны. — Новый разрывъ Литвы съ Москвою. — Троекратная осада и взятіе Смоленска. — Измъна Глинскаго и
Оршинское пораженіе. — Посредничество императора Максимильяна. — Перемиріе. — Татарскія отношенія. — Присоединеніе Рязани къ Москвъ. —
Нашествіе Махметъ-Гирея. — Присоединеніе Съверской земли.

Занявъ великокняжескій престоль, Василій Ивановичь прежде всего постарался оградить его отъ притязаній племянника и бывшаго соперника своего Димитрія Ивановича, когда-то торжественно 
вънчаннаго на великое княженіе. Димитрій подвергся еще болье тъсному тюремному заключенію, которое и свело его въ раннюю могилу, спустя года три съ половиною. Оставленное имъ духовное завънчаніе показываеть, что, лишенный свободы, онъ какъ бы въ
замънъ ея быль надълень значительнымъ имуществомъ, т. е. деньгами, платьемъ, дорогою «рухлядью» и селами.

Мы видёли, что послёдніе дни Ивана III были омрачены возстаніемъ казанскаго царя Махмедъ Аминя противъ московской зависимости и нападеніемъ на русскіе предёлы. Василіи III началь съ того, что породнился съ семьей казанскихъ хановъ. Одинъ изъ сыновей хана Ибрагима, взятый въ плёнъ при Иванѣ III, по имени Худай-Кулъ, по его собственной просьбѣ былъ торжественно окрещенъ въ рёкѣ Москвѣ и получилъ имя Петра (въ декабрѣ 1505). Мѣсацъ спустя, великій князь выдалъ за него свою сестру Евдокію.

Этоть царевичь Петръ заняль видное місто при Московскомъ дворъ среди русскихъ внязей и бояръ. Дождавшись весны (1506 года), Василій послаль для усмиренія казанцевь Оедора Більскаго и другихъ воеводъ съ многочисленною ратью; пъхота отправилась по обычаю на судахъ, а конница сухимъ путемъ. Главное начальство великій князь ввёриль своему брату Димитрію Ивановичу, ніемъ Жилка, который оказался вождемъ неопытнымъ и малоспособнымъ (какъ это неръдко бываетъ съ предводителями, назначен-/ ными не по заслугамъ и талантамъ, а по высокому рожденію). Прибывъ подъ Казань съ судовою ратью, онъ не сталъ дожидаться вонницы и сдёлаль приступь, но потерпёль пораженіе; когда же подошла конница, онъ, не дожидаясь посланныхъ къ нему подкръпленій, опять сділаль приступь, и опять такъ неискусно, что вновь быль разбить, и со стыдомь отступиль въ Нижній-Новгородь. Въ Моский начали готовиться къ новому походу и завязали сношенія съ враждебными Казани Ногайскими татарами, когда явилось посольство отъ Махмедъ Аминя съ просьбою помириться на прежнихъ условіяхъ и съ предложеніемъ воротить всёхъ пленныхъ. Великій внязь, по совъту бояръ, согласился на эту просьбу, и миръ былъ заключенъ (1508 г.) (1).

Въ то время главное вниманіе Московскаго правительства вновь сосредоточилось на отношеніяхъ къ своему западному сосёду, великому княжеству Литовскорусскому.

Король польскій и великій князь литовскій Александръ Казиміровичь, узнавъ о смерти своего тестя Ивана III, думаль воспользоваться измінившимися обстоятельствами, и завязаль съ Василіемъ переговоры о вічномъ мирі, требуя возвращенія отнятыхъ у Литвы областей. Разумінствя, такое требованіе было отвергнуто, и Александръ началь готовиться къ новой войні съ Москвою, опять приглашая къ участію въ ней ливонскаго магистра Вальтера Плеттенберга. Но, во-первыхъ, Плеттенбергь на сей разъ не показываль усердія къ войні, а, во-вторыхъ, въ это время произошла у короля сильная распря съ литовскими вельможами: виновникомъ ея быль его любимецъ, князь Михаилъ Львовичъ Глинсікій.

Сей последній происходиль отъ одного знатнаго татарскаго выходца временъ Витовта; онъ получиль образованіе за границею, побываль въ Испаніи и Италіи, где измёниль православной вёрё своихъ родителей и перешель въ католицизмъ. Нёкоторое время онъ служиль при дворе и въ войске императора Максимильяна, а

также у курфирста Савсонскаго, славился знанісив военнаго діла, ыадель обширными землями и многими замками въ Литовскорусскомъ внижествъ, и въ бачествъ литовскаго надворнаго маршала сделался самымъ приближеннымъ и довереннымъ лицомъ короля Александра. Одинъ его брать, Иванъ Львовичъ, занималъ важный урядъ въ юго-западной Руси; онъ былъ воеводою кіевскимъ. Другой брать, Василій Львовичь, также владёль въ западной Руси многиин пом'встьями и замками. Отличаясь гордостію и властолюбіємъ, Миханать Глинскій вооружиль противь себя многихь вельможь, которые, конечно, завидовали его вліянію на короля. Однажды, по его просьбъ, Александръ отнялъ Лидское староство у пана Ильинича и отдаль его Андрею Дрожжи, вліенту І'линскаго. Ильиничь обратился съ жалобою въ литовскимъ панамъ-радамъ, во главъ воторыхъ стояли Войтехъ Таборъ, епископъ виденскій, Николай Радивиль, воевода виленскій, Янъ Заберезинскій, воевода трокскій, Станиславъ Яновичъ, староста жиудскій, Станиславъ Глібовичъ, воевода полоцкій, и Станиславъ Кишка, нам'встнивъ смоленскій. Эти радные паны сосладись на обязательство, данное Александромъ при возведенік его на литовскій престоль, не отнимать ни у кого урадовь, за исключениемъ такихъ преступленій, за которыя полагалось лишеніе чести и жизни. На семъ основаніи литовская рада не допустила Дрожжи до Лидскаго староства и возвратила его Ильиничу. Король, находившійся въ Кракові, услыхавь о томъ, сильно разгиввался на литовскихъ пановъ. Есть изв'ястіе, что, возбуждаемый Глинскимъ, онъ задумалъ схватить ихъ и посадить въ заключеніе; для чего призваль ихъ на сеймъ въ Берестье. Но воронный канцлерь, Янъ Ласкій, предостерегь о томъ литовскихъ вельможь, и они отказались войти въ замокъ. Вийстй съ духовникомъ королевскимъ онь отговориль Александра оть насильственных действій; темь не менье, король отняль Трокское воеводство у Заберезинскаго, вельль Ильнича посадить въ тюрьму, а остальнымъ ослушнивамъ запретиль показываться себъ на глаза. Но потомъ простиль ихъ по просыбв польскихъ пановъ. Вскорв самого Александра постигло несчастіє: его разбиль парадичь. Если вірить одному западно-русскому літописцу, это произопло на слідующемъ сеймі въ Радомів, именно после речи епископа Войтеха Табора, который напомниль королю его присягу соблюдать литовскія привиллегін и пригрозиль небесною карою всякому ихъ нарушителю. Отъ неудачнаго леченія больнь вскорь приняла опасный характерь. Прівхавъ въ Литву,

больной король собраль сеймъ въ городѣ Лидѣ; но туть вдругъ пришло извѣстіе о вторженіи Крымскихъ татаръ.

Занятые своими внутренними распрами, король и литовскіе вельможи мало занимались обороною южныхъ предёловъ, и татарскіе хишники стали делать почти ежегодные набёги. Особенно сильное вторженіе произвели они въ августв 1506 года, явясь въ воличествъ двадцати или болъе тысячь подъ начальствомъ двухъ своихъ царевичей, сыновей Менгли Гирея. Миновавъ Слуцвъ, они остановились таборомъ около замка Клецка и распустили свои загоны во всь стороны. Пожарное зарево обозначало пути этихъ хищниковъ, которые принялись повсюду грабить и захватывать людей въ плавиъ. Некоторые загоны появились въ окрестностихъ Лиды. Король принужденъ быль спасаться въ Вильну, куда отправился на носилкахъ, привязанныхъ между двумя конями, сопровождаемый своею супругою, Еленою Ивановной, епископомъ Войтехомъ и короннымъ канцлеромъ Ласкимъ. До десятка тысячъ наскоро собраннаго литовскаго войска онъ поручилъ великому гетману литовскому Станиславу Кишкъ и своему любимцу Миханлу Глинскому. Последній поспъшилъ ударить прямо на главный станъ прежде, нежели возвратятся къ нему распущенные отряды или загоны. Въ походъ Кишка сильно захвораль, и все начальство надъ войскомъ сосредоточилось въ рукахъ Глинскаго. Онъ напалъ на татарскихъ царевичей подъ Клецкомъ, и одержалъ надъ ними блистательную победу; не только почти всё плённые были отбиты, но и большая часть хищниковъ или пала, или была взята въ пленъ. Когда известие объ этой побъдъ достигло Вильны, король находился уже на смертномъ одръ. Лишенный языка, онъ могь только глазами и слабымъ мановеніемъ руки выразить свою радость о побёдё, и вслёдь за тёмъ скончался. Онъ оставиль по себъ намять государя чрезвычайно щедраго на подарки и раздачу имфиій своимъ вельможамъ и слугамъ, чфмъ совершенно истощилъ государственную казну, и раздарилъ едва не всв казенныя земли. Его бракъ съ Еленою Ивановною быль безавтенъ.

Согласно съ желаніемъ покойнаго вороля, канцлеръ Ласкій хотёль везти тёло его для погребенія въ Краковъ; но литовскіе вельможи воспротивились тому: они должны были бы сопровождать его; а между тёмъ, въ ихъ отсутствіе, Глинскій могь воспользоваться своею славою поб'ядителя и собраннымъ войскомъ, чтобы захватить въ свои руки верховную власть въ Литовскорусскомъ княжеств'ть. Короля погребли въ Вильнъ. Вскоръ затъмъ прибылъ сюда и выбранный великимъ княземъ литовскимъ младшій Казиміровичъ Сигизмундъ, князь Глоговскій. Опасенія противъ Глинскаго не оправдались. Онъ первый вывхаль на встръчу Сигизмунду и привътствоваль его, объщая съ своей стороны върную службу. Вслъдъ затъмъ и польскіе паны-рады выбрали Сигизмунда своимъ королемъ.

Когда въсть о кончинъ Александра Казиміровича достигла Москви, Василій Ивановичь отправиль пословь подъ предлогомъ навъстить свою сестру, вдовствующую королеву Елену Ивановну. Но главная цъль посольства была инан: онъ поручалъ ей внушить литовской радъ, «чтобы похотъли его государства и службы бы похотъли», т. е. чтобы выбрали его, Василія, на литовскій престоль, объщая ни въ чемъ не нарушать свободы католическаго въроисповъданія. Посламъ поручено было переговорить о томъ же предметъ съ епископомъ виленскимъ Войтехомъ, Николаемъ Радивиломъ и другими членами рады. Королева отвъчала, что, по завъщанію ея вокойнаго супруга и по избранію рады, престоль уже заняль Сигизмундъ Казиміровичъ. Любопытно, однако, какъ рано въ Москвъ проявляется идея о возсоединеніи западной Руси съ восточною не одною только силою оружія, но и другими способами. (\*).

Сигизмундъ, самый младшій изъ сыновей Казиміра, вскор'в повазаль, что онь далеко превосходиль своихъ старшихъ братьевъ укомъ, энергіей и политическою ловкостію. Природа одарила его, сверхъ того, величественною наружностью, а также замъчательною тыесною вриностью и силою: онъ легко ломаль подковы. Едва вступивъ на польскій и литовскій престоль, онъ возобновиль приготовленія своего предшественника къ войнъ съ Москвою, чтобы отнять у нея завоеванныя Иваномъ русскія области, потеря которыхъ была слишкомъ чувствительна для Литвы. Время для того вазалось благопріятнымъ. Москвитяне только что потерпали важныя веудачи подъ Казанью. Сигизмундъ вошелъ въ сношение съ Магоиеть Аминемъ казанскимъ и его вотчимомъ, Менгли Гиреемъ крымскимъ, подговаривая ихъ одновременно съ литовцами идти на Мосвоеское государство. Къ участію въ этомъ наступательномъ союзъ онъ приглашалъ и ливонскаго магистра Плеттенберга. Приготовляя такую коалицію противъ Москвы, Сигизмундъ отправиль въ Василію Ивановичу посольство съ изв'ястіемъ о своемъ восшествін на престолъ и вивств съ новымъ требованиемъ объ уступкв литовскихъ областей, захваченныхъ въ предыдущей войнъ. Въ Москвъ

на это требованіе дали прежній отв'ять, что великій князь никажихъ чужихъ вотчинъ за собою не держитъ, а держитъ города и волости свои собственные, наследованные отъ своихъ прародителей. На жалобы литовскихъ пословъ относительно некоторыхъ пограничныхъ обидъ и захватовъ со стороны московскихъ людей, московское правительство отвівчало исчисленіемъ таковыхъ же обидъ отъ литовскихъ людей. Дёло въ томъ, что благопріятныя для Сигизмунда обстоятельства уже миновали. Съ Казанью Василій успёль помириться и могь теперь собранныя противъ нея силы обратить въ другую сторону. Крымская орда ограничилась набъгомъ на московскія украйны (літомъ 1507 года); а затімъ Менгли-Гирей медлилъ своею помощью, хотя Сигизмундъ старался задобрить его большими подарками. Потворствуя его тщеславію, онъ взяль у крымскаго жана, вакъ бы у прямого наследника Золотой орды, ярлыкъ не только на земли, которыми владёль, на кіевскую, волынскую, подольскую, смоленскую, но и на тв города, которые находились подъ Москвою, каковы: Черниговъ, Новгородъ Съверскій, Курскъ, Путивль, Брянскъ, Мценскъ, Великій Новгородъ, а также Псковъ, Рязань и Пронскъ. Ливонскій магистръ Плеттенбергъ отказывался отъ участія въ войнъ и, при посредничествъ императора Максимильяна, хлопоталь о завлючении съ Москвою въчнаго мира. А, главное, въ самой Литовской Руси произошло тогда открытое возстаніе, поднятое Михаиломъ Глинскимъ.

Со вступленіемъ на престоль Сигизмунда, князь Глинскій утратиль свое первенствующее значеніе при литовскомъ дворѣ; мало того, новый король оказываль ему явную холодность и недовѣріе. Послѣднее особенно выражалось въ томъ, что у брата его, Ивана Львовича, Сигизмундъ отняль кіевское воеводство, вмѣсто котораго даль новогродское, гораздо менѣе значительное. Съ своей стороны враждебные литовскіе паны старались оскорблять и унижать гордаго князя. Янъ Заберезинскій прямо обвиналь его въ тайныхъ замыслахъ и называль его измѣнникомъ. Глинскій тщетно просиль вороля дать ему судъ съ Заберезинскимъ. Напрасно онъ ѣздиль въ Венгрію къ королю Владиславу, Сигизмундову брату, съ просьбою вступиться въ его дѣло. Пылая мщеніемъ, онъ удалился въ свои туровскія помѣстья. Говорять, будто, уѣзжая, онъ сказаль про короля, что вынужденъ имъ покуситься на такое дѣло, о которомъ послѣ оба они будуть горько сожалѣть.

Въ Москвъ, какъ видно, зорко слъдили за всъмъ, что происхо-

дело въ Литовской Руси. Сюда авились посланцы Василія Ивановича съ грамотами, которыя приглашами братьевъ Глинскихъ поднаться съ своими вемлями великому князю Московскому, конечно, подобно тому какъ поддались князья Воротынскіе, Одоевскіе, Бълевскіе, Новосильскіе и др. Не вдругь Михаиль Львовичь склонился на эти предложенія, и, в'вромтно, только об'вщанія посадить его на древній внажескій столь, кіевскій или смоленскій, побудили его оставить колебанія и открыто поднять оружіе (1507). Московскія войска уже воевали литовскіе предёлы со стороны Сиоленска. Миканиъ Глинскій началь съ того, что съ семью стами всадниковъ явился подъ Гродномъ; здёсь внезапнымъ нападеніемъ захватилъ своего главнаго врага Заберезинскаго, велель отрубить ему голову я бросить ее въ озеро. Потомъ онъ соединился съ своими братьями, Иваномъ и Василіемъ, и началъ распространять возстаніе по западной Руси. Братья имвли множество прінтелей и вліентовъ между русскими боярами и шляхтой, и, очевидно, хотёли стать во главърусской православной партіи, которая была недовольна католической литовской династіей, т.-е. начинавшимися притесненіями своей церкви, и мечтала о возстановленіи утраченной самобытности. Въ следующемъ 1508 году Глинскій широко распустиль свои загоны, чтобы препятствовать сбору литовских войскъ; ему удалось взять Туровъ, Мозырь и еще некоторые города, и занять ихъ своими гаринзонами. Но его предпріятія противъ Слуцка и Минска не удансь. Напрасно онъ звалъ въ себъ на помощь московскихъ воеводъ, которые воевали земли по верхнему Дивиру. По приказу Василія Ивановича, самъ Гленскій долженъ быль идти туда-же на соединеніе съ московскими войсками и вмісті съ ними осаждать врвность Оршу. Но эта осада затянулась. Между тэмъ Сигизмундъ собрадся съ силами и лично пришелъ на помощь осажденнымъ. При его приближенін московскіе воеводы, вопреки убъжденіямъ Глинскаго, уклонились отъ решительной битвы и отступили за Авбиръ. Остановясь въ Смоленскъ, король поручилъ начальство надъ войскомъ гетману литовскому, князю Константину Острожсвому. Это тоть самый внязь Острожскій, который быль разбить москвитанами и взять въ пленъ на Ведроше при Иване III. Василій Ивановичь выпустиль его на свободу подъ условіємь службы и пожаловаль вотчиною. Острожскій даль клятвенную запись служить вёрою и правдою и никуда не отъёхать, за поручительствомъ интрополита Симона, нескольких архимандритовъ и игуменовъ.

Ведикій князь поставиль его въ числё своихъ воеводъ; а Константинъ Острожскій, извёстный своею приверженностію православной церкви, воспользовался первымъ удобнымъ случаемъ и бёжаль въ Литву, въ то самое время, когда католикъ Михаилъ Глинскій, на-оборотъ, передался московскому государю.

Впрочемъ, на сей разъ война продолжалась недолго, и окончилась въ началъ слъдующаго 1509 года. Съ одной стороны, Сигивмундъ опасался, что возстаніе, поднятое Глинскимъ въ Литовской Руси, можеть распространиться и повести къ новому отпаденію областей въ московское подданство, а съ другой — Василій Ивановичъ убъдился, что помощь, оказанная ему этимъ возстаніемъ, далеко не соотвътствовала его ожиданіямъ. Поэтому онъ охотно согласился на мирныя предложенія Сигизмунда. Миръ былъ заключенъ на основаніи втяти quo; но важно то, что за Москвою утверждены спорныя области, захваченныя Иваномъ III. За то братья Глинскіе поплатились своими владъніями въ Литовской Руси, и должны были искать убъжища и новыхъ вотчинъ у великаго князя московскаго.

Всявдъ за этимъ миромъ Ливонскій Орденъ тоже просиль о продолженіи истекшаго перемирія, заключеннаго съ Иваномъ III. Перемиріе было продолжено на 14 лётъ (3).

Въ Москвъ сознавали непрочность мира съ Литвою и воспользовались временнымъ отдыхомъ, чтобы покончить съ самобытностью Искова—этой послёдней на Руси въчевой общины. Василій Ивановичъ, върный отцовскимъ преданіямъ, поступилъ въ этомъ случать съ великимъ разсчетомъ и крайнею осторожностью.

Послівднее время псковской самобытности сопровождалось внутренними распрями и смутами. При частой перемівні великокняжеских вамістниковь, присылаемых изъ Москвы уже безъ всякаго согласія со Псковомъ; при явномъ упадкі вічевого и посадническаго авторитета; при усиленіи черни, покровительствуемой Москвою,—псковское віче пріобрізло боліве шумный и безпорядочный характеръ; имъ завладізли крикуны, не слушавшіе другь друга и часто не понимавшіе того, что сами говорили. Вмісті съ тімъ упадало правосудіе, а безнаказанность поощряла лихихъ людей; появилось такое хищеніе общественныхъ сумиъ, о которомъ дотолів не было слышно. Въ 1509 году быль пойманъ въ воровстві пономарь Тронцкаго собора Иванъ: онъ браль деньги изъ ларей, т. е. изъ общественной казны, хранившейся въ кладовой этого собора, и

всего успёль наворовать 400 рублей. Псковичи пытали его на вёчё кнутомъ, и заставили во всемъ признаться. Это было на масляницъ, а весною послё Троицына дня его живого сожгли на ръвъ Великой.

Въ началъ того-же 1509 года Василій Ивановичь отозваль изъ Искова князя Петра Васильевича Великаго, а на его м'есто присладъ князя Ивана Михайловича Ръпню Оболенскаго (изъ рода суздальскихъ князей), прозваннаго Найденомъ. Прозвание это исковичи дали ему по следующему поводу. Обывновенно, при въезде новаго князя-нам'встника, исковичи выходили къ нему навстречу съ духовенствомъ и со врестами, причемъ служили молебенъ, а потомъ отводили его въ Тронцкій соборъ и тамъ совершали торжественный обрядъ посаженія на столь. Но въ Москві такія церемонім считали уже излишними, а потому Оболенскій не предупредиль о своемъ прівздів и прямо остановился на загородномъ вняжемъ дворів, гдів исковичи его и нашли (оттуда и прозваніе Найдена). Впрочемъ, ови восив того отслужние молебенъ на Торговой площади и все-таки совершили обрядъ посаженія въ Тронцкомъ соборв. Этотъ внязь-на**мъстникъ** оказалси дють и немилостивъ до исковичей, особенно до масса зажиточнаго, помъщичьяго, такъ что своими притъсненіями и вымогательствами своро вызваль жалобы великому князю со стороны псковских дётей посадничьих и боярскихь. Повидимому, уже самое навначение Рапни Оболенскаго во Исковъ было сдалано съ разсчетомъ на его характеръ и на эти жалобы. Великій князь отвъчаль исковичамъ, что дасть имъ управу, какъ скоро прібдеть въ Великій Новгородъ. Въ октябрв 1510 года онъ, двиствительно, прибыль сюда, окруженный многочисленною военною силою. Цёлью сего военнаго похода быль, конечно, не Новгородъ Великій, а вменно Псковъ; но псвовичи въ это время дъйствовали какъ-бы пребывая въ какой-то слепоте, и сами помогали противъ себя веивому князю.

Услыхавъ о прівздв Василія въ Новгородъ, псковичи отправили туда послами двухъ посадниковъ, Юрія Елисвевича и Михаила Поназова, и по боярину съ каждаго конца. Посольство поднесло великому князю въ даръ полтораста новгородскихъ рублей и било
ему челомъ отъ его отчины Пскова на обиды князя Рѣпни и его
людей. Василій принялъ даръ и ласково отвѣчалъ, что онъ хочетъ
«свою отчину жаловати и боронити», а князя Рѣпню обѣщалъ обвинить, какъ скоро соберутся на него многіе жалобники. Воротясь

во Исковъ послы на въчъ передали полученный ими отвътъ. Посав того князь Рвина Оболенскій самъ повхаль въ Новгородъ къ государю съ жалобами на исковичей, которые его будто-бы «безчествовали». Межъ тъмъ посадники собирали тъхъ, кто имълъ какое-либо челобитье на князя-намёстника; посылали разыскивать тавовыхъ-же по пригородамъ, и всёхъ отправляли въ Новгородъ. Въ томъ числъ повхали и такіе исковичи, которые желали воспользоваться великокняжимъ судомъ во взаимныхъ своихъ распряхъ. Такъ, старый посадникь Леонтій биль челомь на посадника Юрія Копыла. Последній должень быль также ехать въ Новгородь, чтобы тягаться со своимъ противникомъ. Этотъ Юрій вскорв присладъ во Псвовъ грамоту съ такими словами: «аще не повдутъ посадники изо Искова говорити противу князи Ивана Репни, ино будеть вся земля виновата». Очевидно, великій князь не довольствовался собравшеюся въ Новгородъ толпою исковскихъ челобитчиковъ, а желаль вызвать къ себъ какъ можно болъе начальныхъ или лучшихъ людей изъ Искова. Тутъ только въ душу гражданъ запало предчувствіе чего-то недобраго или, по выраженію ихъ літописца, «исковичемъ сердце уныло». Однако, они исполнили совътъ: въ Новгородъ отправились еще девать посадниковъ и купеческіе ста-, росты всёкъ рядовъ. Но великій книзь все еще не даваль инъ нивакой управы, и говорилъ только: «копитеся, жалобные люди, на Крещеніе дамъ всёмъ управу». Когда насталь этотъ праздникъ (6 января 1510 года), псковичамъ велёно было идти на водосвятіе на ръку Волховъ, куда прибылъ великій князь со всёми своими боярами и съ духовенствомъ. На ту пору въ Новгородъ не было владыки: послъ Серапіона, удаленнаго въ Москву за распри съ Іосифомъ Волоциивъ, новый владыва еще не былъ назначенъ. Воду святиль епископь Коломенскій. Послі водосвятія всі пошли въ Софійскій соборъ, а исковичамъ великовняжіе бояре вликнули, что государь велёль имъ всёмь копиться на владычнемь дворё, гдё онъ дастъ имъ управу. Когда они всв собрались сюда, московскіе бояре отдёлили исковскихъ посадниковъ, бояръ и купцовъ, и ввели ихъ въ налату, а молодшіе, т. е. простые люди, остались на дворъ. Двери палаты накръпко затворились за лучшими псковскими людьми. Настала рёшительная минута.

«Поиманы есте Богомъ и великимъ княвемъ Василіемъ Ивановичемъ всея Руси»!—громко молвили имъ московскіе бояре.

Этимъ лучшимъ людямъ уже не суждено было увидать свой

родной Псвовъ: имъ предстоялъ выводъ, т. е. невольное переселеніе въ Московскую область. Ихъ пом'єстили въ томъ же архіерейскомъ дом'є въ ожиданіи, пока прибудуть изъ Псвова ихъ семьи. А молодішихъ людей, переписавъ, роздали новгородцамъ, чтобы т'є кормили и стерегли ихъ впредь «до управы».

Въ это самое время одинъ псковскій «купчина» Филиппъ Поновичь, вхавшій съ товаромь въ Новгородь, остановился на Веряже (западный притовъ оз. Ильменя). Туть онъ услыхаль о насильственномъ задержаніи своихъ согражданъ. Бросивъ товаръ, Поповичь погналь назадь, и, прискакавь во Псковь, объявиль народу, что «князь великій посадниковъ и бояръ и жалобныхъ людей перениалъ». Исковичи были поражены скорбію и страхомъ. Созвали въче, и начали спрашивать другь друга: «ставить ли щить противъ государя» и приготовлять ли городъ къ оборонъ? Но туть вспомнили о своемъ крестномъ цёлованіи великому князю, а главное о томъ, что въ его рукахъ находится значительная часть ихъ носадниковъ, бояръ и другихъ лучшихъ людей, безъ которыхъ трудно было что-либо предпринять. Пока граждане раздумывали, не зная на что рашиться, изъ Новгорода пріфхаль одинь изъ задержанныхъ тамъ купцовъ, по имени Онисимъ Манухинъ, съ гранотоко отъ своихъ товарищей. Московскіе бояре уже усивли войти въ переговоры съ захваченными псковскими лучшими людьми, объявивъ имъ, что государь за неправды ихъ посадниковъ и судей долженъ возложить на нихъ свою великую опалу, но что онъ, однаво, оказываеть имъ милость и требуеть только снятія вічевого коловола и водворенія своихъ нам'ястниковъ, которые будуть судить во Псковъ и по пригородамъ. Въ противномъ случат великій князь грозиль войною и большимь кровопролитіемь. Лишенные свободы, исковичи согласилнсь на эти требованія, и принесли присягу на върное служение государю. Въ грамотъ, которую привевъ Онисимъ Манухинъ, они извъщали своихъ согражданъ, что уже дали государю кръпкое слово на его требованія за себя и за всю Псковскую землю. Выслушавь эту грамоту, исковское вёче отправило въ Новгородъ гонцомъ сотскаго Евстафія съ смиреннымъ челобитьемъ, чтобы государь сжалился надъ своею «старинною отчиною». Очевидно, исковичи надъялись изъявленіемъ полной покорности смягчеть великаго князи и отдалить оть себя судьбу, постигшую ихъ старшаго брата, т. е. Веливій Новгородъ. Наивная надежда.

Въ Псковъ прівхаль отъ великаго князя дьякъ Тротьякъ Дал-

матовъ. 12 января, въ субботу, уже довольно поздно, собралось въче у Св. Троицы. Подлъ Троицкаго собора находился возвышенный помость или «въчевая степень». Далматовъ взошелъ на степень и прежде всего сказалъ Пскову поклонъ отъ великаго князя. А затъмъ объявилъ двъ его воли: первая, чтобы въча болъе не было и колоколъ въчевой снять; вторан (чтобы посадниковъ болъе не было, а) быть въ городъ двумъ намъстникамъ и по пригородамъ тоже быть намъстникамъ. «А только тъхъ двухъ воль не сотворите — заключилъ дъякъ, — ино какъ государю Богъ по сердцу положитъ, ино у него много силы готовой, и то кровопролитіе на тъхъ будетъ, кто государевы воли не сотворитъ; да государь нашъ князъ великій хочетъ побывати на поклонъ ко святъй Троицы во Псковъ». Окончивъ свое слово, Далматовъ сълъ тутъ же на степени, въ ожиданіи отвъта.

Хотя суровыя московскій требованія уже не составляли никакой неожиданности, однако, псковичи были сильно смущены и молча проливали слезы. Наконецъ, попросили сроку до слёдующаго утра, чтобы подумать объ отвётё.

Тяжела была наступившая ночь; въ городъ слышались плачъ и стенанія; граждане, очевидно, не могли придумать ничего другаго, кромъ покорности.

На разсвътъ воскресеныя 13 января въчевой колоколъ въ послъдній разъ собраль исковичей на въче. И туть посадникъ, отъ имени города, даль такой отвъть Далматову:

— «Въ нашихъ лётописцахъ записано врестное цёлованіе псвовичей прадёду, дёду и отцу государя, на томъ, чтобы намъ не отойти отъ великаго внязя, который будетъ на Москве, не отойти ни къ Литев, ни къ нёмцамъ, а если сіе учинимъ или начнемъ жить безъ государя, то да будетъ на насъ гнёвъ Божій, гладъ и огонь, и потопъ, и нашествіе поганыхъ; а если государь нашъ великій кпязь не учнетъ насъ въ старинё держати и то врестное цёлованіе не будетъ соблюдать, на него такой же обётъ, какъ и на насъ. А нынё воленъ Богъ, да государь въ своей отчинё во градё Псковё и въ насъ, и въ колоколё нашемъ. А мы прежнаго своего цёлованія не хотимъ измёнити и на себя кровопролитіе приняти, и на государы своего руки подняти, и въ городё заперетися не хотимъ. А государь нашъ князь великій хочетъ Живоначальной Троицё помолитися и въ своей отчинё побывати, и мы своему государю рады всёмъ сердцемъ; да не погубнть насъ до коица».

Въчевой колоколъ немедленно спустили съ Троицкой звонницы. Смотря на него, граждане горько плакали о своей старинъ и минувней вольности. Въ ту же ночь Третьякъ Далматовъ повезъ его въ Новгородъ къ великому князю.

Спуста нѣсколько дней, во Псвовъ прибыли съ передовымъ военнымъ отрадомъ московскіе воеводы: князь Петръ Великій, Хабаръ и Челяднинъ, и начали приводить гражданъ въ присягѣ. За ними слѣдовалъ самъ государь съ главными силами. Псвовскіе посадники, бояре и дѣти боярскіе отправились встрѣчать его въ селеніе Дубровну, т. е. на самую границу своей земли. 24-го января въ четвергъ Василій Ивановичъ вступилъ во Псковъ. Граждане вышли къ нему на встрѣчу за три версты отъ города, и ударили ему челомъ въ землю. Василій спросилъ ихъ о здоровьѣ.

— «Ты бы, государь, нашъ внязь великій, царь всея Руси, былъ здоровъ!»—получиль онъ въ отвъть.

Прибывшій напередъ его коломенскій владыва Вассіанъ Кривой сказаль исковскимь священникамь, что великій князь не велёль имъ выходить далеко къ нему на встрічу со крестами. Поэтому духовенство ожидало его со крестами на Торговой площади. Туть Василій слівть съ коня, приняль благословеніе отъ владыки и отправился съ своею свитою въ соборъ св. Тронцы, гді отслужили молебенъ и пропівли многолітіе государю. Послів чего владыка Вассіань, осіння ввеликаго князя крестомъ, сказаль:

- «Да благословить тебя Господь Богь, Псковъ вземши».

Услычавъ такое привътствіе, бывшіе въ церкви псковичи оскорбились и горько заплакали. Очевидно, москвичи не цінили ихъ покорность и относились къ нимъ какъ къ побіжденному непріятелю. «Богъ воленъ, да государь, а мы изстари были отчиною его отцовъ, и дідовъ, и прадідовъ!» говорили граждане.

Но мъра ихъ страданій еще далеко не исполнилась.

Въ ближнее воскресенье, 27-го января, великій князь позваль на свой дворь исковскихъ посадниковъ, дѣтей посадничьихъ, бовръ, купцовъ и житьихъ людей, говоря: «хочу васъ жаловати свовиъ жалованьемъ». Когда исковичи собрались на дворъ, повторилесь то же, что произошло въ Новгородѣ. На крыльцѣ стоялъ князь
Петръ Васильевичъ Великій, бывшій прежде намѣстникомъ во Псковѣ и, слѣдовательно, хорошо знавшій лучшихъ людей; онъ выкликалъ поименно посадниковъ, бояръ и старѣйшихъ купцовъ, приглашая ихъ войти въ гридню. Тамъ вошедшихъ московскіе бояре

немедленно «отдавали за приставы», т. е. подъ стражу московскимъ детямъ боярскимъ. А молодшимъ людямъ, оставшимся на лворъ. Петръ Васильевичъ свазалъ: «до васъ государю дела изтъ, а до которыхъ государю дёло есть, тёхъ онъ къ себе еклеть того для, что вы бивали на нихъ челомъ не одинова, что вамъ отъ нихъ чинится продажа и сила великая, а васъ государь пожалуеть грамотою своею жалованною, какъ вамъ впередъ жити». Съ темъ отпустиль ихъ со двора. Лучшинь же людянь, задержаннымь въ гриднѣ, объявлено, что «во Псковъ имъ оставаться непригоже по причинъ многихъ на нихъ жалобъ и что государь жалуеть ихъ своимъ жалованьемъ въ Московской земль». На другой же день ихъ съ женаин, детьми и легкимъ имуществомъ отправили въ Москву въ сопровожденіи отряда боярскихъ дітей. Съ нями посланы также жены и дъти тъхъ псковичей, которые были прежде задержаны въ Новгородъ. Всего тогда выведено было изъ Искова 300 семей. На мъсто ихъ во Исковъ переведено было столько же семей изъ торговаго сословія разныхъ московскихъ городовъ. При самомъ размъщенін ихъ во Псков'в приняты такія м'вры, которыя лишали его всякой возножности затвять какое-либо вознущение противъ московскаго государя, подобное новгородскому 1480 года. Во-первыхъ, псковскій дітинець или Кромъ (т. е. Кремль) быль совершенно очищень оть построекь или клётей, наполненныхь частнымь имуществомъ (которое хранилось здісь для большей безопасности). На ихъ мъстъ назначено построить государевъ дворъ и его хлъбныя житницы. Далее, въ Среднемъ городе, примыкавшемъ къ Домонтовой ствив детинца, все дворы отобраны также на государя и розданы переселенцамъ изъ Москвы, а прежніе ихъ обитатели переведены въ Окольній городъ и на посадъ. Въ Среднемъ же городъ помъщены были дворы московскихъ намъстниковъ, а при нихъ, въ видъ гарнизона, тысяча московскихъ боярскихъ дътей и пятьсоть новогородскихъ пищальниковъ. Сообразно съ этою ифрою уничтоженъ и главный городской торгь, находившійся въ Среднемъ городѣ; новое мѣсто для него отведено было также въ Окольномъ городъ. Вивств съ твиъ изивнены и самыя условія торговли: прежне во Исковъ горговия была свободная; въ городъ не было заставъ нин колодъ для взиманія пошлинъ съ привозимыхъ товаровъ, а теперь московскіе гости, по приказу великаго князя, установили московскую тамгу; въйзды и выйзды стали охраняться московскими пищальниками и воротниками. Деревни исковскихъ бояръ, сведенвыхъ въ Москву, великій князь роздаль своимъ боярамъ и служилимъ людямъ. Во Исковъ онъ посадиль двухъ намъстниковъ, Григорія Оедоровича Морозова и Ивана Андреевича Челяднина, и двухъ дыяковъ — Мисюря Мунехина и Андрея Волосатаго; назначилъ 12 городничихъ, которые завъдывали городскими укръпленіями, огнестрвльнымъ снарядомъ, пищальниками и воротниками (вероятно, двухъ для Искова, а остальныхъ — для его десяти пригородовъ). Кром'в того, опредвлиль 12 старость изъ коренныхъ обывателей и столько же изъ новыхъ, т. е. московскихъ переселенцевъ. Эти 24 человъка должны были по очереди присутствовать на судъ намъстнивовъ и ихъ тіуновъ. Въ намять псковскаго взятія Василій Ивановичь велёль соорудить туть церковь во имя Ксеніи, ибо онь прибыль во Исковь въ день ся памяти. Цёлыя четыре недёли онъ прожиль здёсь, перестраивая старую вёчевую общину на московскій дадъ. На второй неділів поста въ понедільникъ Василій, наконецъ, вывхалъ изъ Искова, при чемъ захватилъ съ собою и другой, меньшій, вічевой колоколь или такъ называемый Корсунскій ввиникъ.

Хотя великій князь, согласно помянутому его объщанію молодшинь людямь, даль Пскову новую уставную грамоту, по которой его намъстники въ городъ и по пригородамъ должны были творить судъ и правду; однако, съ его отъвздомъ немедленно начались жестокія притесненія населенію и вымогательства отъ нам'ястниковъ н ихъ тіуновъ. Такъ, напримъръ, ихъ приставы начали съ подсудимыхъ взимать отъ поруки по пяти, семи и даже десяти рублей; а если исковитинъ не даетъ этихъ денегъ, ссылалсь на грамоту веливаго внязя, то его подвергали нещаднымъ побоямъ. Присутствіе на судв выборныхъ городскихъ старостъ, очевидно, не сдерживало произвола московскихъ чиновниковъ, смотревшихъ на судъ какъ на средство наживы. Отъ ихъ насилій и поборовъ многіе жители покинули свои дома и семьи, и разбъжались по инымъ городамъ; многіе уходили въ монастыри и постригались; торговые мноземцы также разъбхались по своимъ землямъ; остались только тъ псковичи, которымъ некуда было деться; такъ вакъ, по выражению ихъ летоинсца: «земля не равступится, а вверхъ не взлетвть».

Живо и поэтично изображаеть этоть лічтописець картину біздствій, обрушившихся на его родной городь:

«О славивний граде Пскове великій! почто бо свтуещь и плачемь?—Отвічаеть прекрасный градъ Псковь: какъ мив не свтова-

ти, не плакати и не скорбъти о своемъ опустънін? Придетълъ меня многокрылый орель, исполненный львиныхъ когтей, и взяль отъ меня три кедра Ливанова, красоту мою, богатство и чада мои похитиль. Божьимь попущеніемь землю пусту сотворили, градъ нашъ разворили, люди мои пленили; одни торжища мои раскопали, а другіе коневымъ каломъ заметали; отцовъ и братію нашу развели туда, гдв не бывали отцы и деды и прадеды наши, а матерей и сестеръ нашихъ въ поругание дали. Многие во градъ постригались въ чернецы, а жены въ черницы, не хоти идти въ полонъ во иные грады... Мы не показлись, но на большій грфхъ превратились, на заме поклепы и лихія дёла и на вёчё кричаніе, не вёдая главою, что языкъ глаголеть; не умён своего дому строити, хотимъ градъ содержати... И у намъстниковъ, и у ихъ тіуновъ, и у дьяковъ ведикаго князя правда ихъ, крестное приованіе, вздетвла на небо и вривда въ нихъ нача ходити, и нача быти иногая злая отъ нихъ, были немилостивы до псковичъ; а псковичи бъдные не въдали правды московскія».

Великій князь, однако, не одобриль поведеніе своихъ первыхъ двухъ нам'встниковъ во Псковъ. Въ следующемъ 1511 году онъ смвниль ихъ; а на ихъ мвсто назначиль уже знакомаго псковичамъ внязя Петра Великаго и князя Семена Курбскаго. Мёстный лётописецъ замечаеть, что эти наместники были добрые, и при нихъ начали возвращаться на родину тв псковичи, которые разбежались было отъ насилія ихъ предшественниковъ. Великій и Курбскій оставались во Псковъ четыре года. Вообще, намъстники здъсь мънялись, давольно часто; но одинъ изъ двухъ назначенныхъ сюда дьяковъ, Мисюрь Мунехинъ, завъдывавшій приказными ділами, оставался неизмённо до самой своей смерти (1528 г.). Пользуясь довёріемъ веливаго кназя и умін поминками задабривать его приближенныхъ, этотъ опытный, умный дьякъ сосредоточиль въ своихъ рукахъ почти все управление вновь присоединенной области, т. е. ея дёла гражданскія и церковныя, руководиль ея виёшними отношеніями къ соседямъ-немцамъ и постройкою новыхъ укренленій во Исвовъ. Мунехинъ явился здъсь самымъ виднымъ проводнивомъ мосвовской государственности и московскихъ обычаевъ. Между прочимъ, любопытны его отношенія къ сферв церковной.

Верстахъ въ пятидесяти отъ Пскова, почти на самомъ рубежъ съ Ливоніей, не задолго до того времени, возникла небольшая обитель съ двумя храмами, однимъ пещернымъ во имя Успенія Богородецы, другимъ нагорнымъ во имя преподобныхъ Антонія и Өеодосія-очевидно, въ подражаніе монастырю Кіево-Печерскому. Во время предыдущей Ливонской войны она подверглась разоренію. Дьявъ Мисюрь вийсти съ своимъ подъячимъ Ортюшою исковитиномъ излюбили это мъсто, начали посъщать его въ богородичные праздники въ сопровождении многихъ людей, одёляли и кормили братир. Это привлекло и другихъ богомольцевъ; слава обители росла вивств съ молвою о совершавшихся въ ней исцеленіяхъ. Мисюрь на собственное иждивеніе раскопаль гору; возвель при старой пещер'в новый храмъ и братскія велін; возиль по большимъ праздникамъ отсюда великому внязю просвиры и святую воду, и, такимъ образомъ, сдёлалъ эту обитель извёстною и чтимою въ самой Москвё. Возобновленный имъ и устроенный, Исково-Иечерскій монастырь явился потомъ не только одной изъ главныхъ святынь Исковской земли, но и важнымъ оплотомъ ея отъ Литвы и Ливонскихъ нёмцевъ, благодаря своимъ връпкимъ наменнымъ стънамъ съ башнями. Далье, Василій Ивановичь, повидимому, имъль намереніе осуществить давнее стремленіе исковичей къ самостоятельной епархіи, т. е. въ дервовному отделению отъ Новгорода: теперь обе общины были присоединены къ Москвъ и она могла бы безпрепятственно произвести это отделеніе. Когда, въ 1528 году, новгородскій владыка Макарій прівхаль во Исковь на обычный месячный польваль. тугъ неожиданно для него дьякъ Мунехинъ повазалъ ему великокняжую грамоту, по которой ему дозволялось оставаться во Исковъ не цёлый мёсяць, а только 10 дней. Вёроятно, эта мёра должна была служить переходомъ въ отдёленію псковской епархіи отъ новгородской. Однако, дальнъйшихъ мъръ не последовало, и прежнее ноложение удержалось еще на цёлыя шестьдесять лёть. Но именно, въ томъ же 1528 году, умеръ скоропостижно дьякъ Мунехинъ, и погребенъ въ помянутомъ Печерскомъ монастыръ. Можетъ быть, съ его-то смертію и пришла въ забвеніе мысль объ основаніи псковской епархін. Посл'в его смерти, по приказу великаго князя, производился какой-то розыскъ объ его «животахъ», т. е. объ его имуществъ, при чемъ близкій Мунехину человівь, подъячій Ортюша, подвергся нытев. Поведимому, дело это возникло по жалобе племянниковъ Мунехина, обманувшихся въ надеждъ получить отъ него большое наследство. У него найдены были только записи, кому и сколько денегь онъ роздаль на Москвв (или въ долгь, или въ поминокъ), боярамъ, дьякамъ и дётямъ боярскимъ. Великій князь велёлъ всё

эти деньги взыскать въ собственную казну. Лѣтописецъ иронически замѣчаетъ, что послѣ Мисюря дьяки часто мѣнялись и были они «мудры, а земля пуста, и начала казна великато князя во Псковѣ множиться, а изъ дъяковъ ни одинъ не съѣхалъ по здорову въ Москву, все воевали другъ на друга». Въ псковскихъ городахъ московскіе намѣстники утѣсняли и разоряли гражданъ, въ особенности «подметомъ и поклепомъ», т. е. привлекая ихъ къ суду съ помощію ложно взводимыхъ преступленій.

Такъ овончила свое почти двухсотлётнее самобытное существованіе псковская община. Зависимость отъ Москвы была уже настолько велика, а мёры, принятыя Василіемъ III, были такъ обдуманы, что присоединение Пскова совершилось безъ всякаго пролитія крови. Впрочемъ, матеріальными силами и политическими преданіями онъ не могъ тягаться съ своимъ старшимъ братомъ-Веливимъ Новгородомъ. Не захотвлъ онъ также измвиять обще-русскому отечеству и исвать союза съ исвонными своими врагами ивмцами или вступать въ подданство католическаго короля Польши и Литвы, чтобы противупоставить ихъ Москвв. Къ тому не встрвчаемъ никакихъ даже попытовъ, котя во Псвовъ не было, конечно, недостатва въ людяхъ, предвидъвшихъ близкое паденіе самобытности. Съ глубовою скорбію, но тихо, съ молчаливымъ достоинствомъ подчинился Исковъ своей участи, и въ этомъ отношении остался въренъ своему общему историческому характеру, безспорно имъющему многія свътлыя, симпатичныя стороны. Объединение Псковской вемли съ Московскимъ государствомъ, какъ мы видели, сопровождалось насильственнымъ выводомъ или переселеніемъ ея лучшихъ людей (впрочемъ, далеко не въ такихъ огромныхъ размерахъ, какъ въ Новгородъ) и важными перемъщеніями въ самомъ городъ. Все это, вонечно, стоило большихъ экономическихъ или имущественныхъ потерь; затёмъ, объднение земли усилилось отъ грубости и неправосудія московских нам'ястниковъ, тіуновъ и дыяковъ. Об'ядненіе, сившение съ московскими переселенцами и вліяние московскихъ порядвовъ не замедлили обнаружиться и на самыхъ нравахъ. По замівчанію наблюдательнаго иностранца той эпохи (Герберштейна) на мъсто прежнихъ гуманныхъ и общительныхъ псковскихъ нравовъ появились испорченные московскіе; прежде въ торговыхъ дёлахъисковичи отличались честностію и вірностію своему слову, а теперь стали прибъгать во лживи обманамъ. Хотя подобное свидътельство пе чуждо пристрастія и преувеличенія, но несомивнию оно заключаетъ въ себъ долю правды. Огрубъніе нравовъ, впрочемъ, по разнымъ признакамъ, и здъсь началось уже прежде (4).

**Покончив**ъ съ исковскою самобытностію, московскій государь возобновиль борьбу съ польско-литовскимъ королемъ.

Завлюченный въ 1509 году миръ овазался только небольшимъ перемиріемъ. Пограничныя ссоры и взаимныя обиды не прекращались и служили постояннымъ предметомъ жалобъ и пререканій съ объихъ сторонъ. Но главнымъ поджигателемъ въ новой войнъ, повидимому, служилъ Михаилъ Глинскій съ его неудовлетвореннымъ честолюбіемъ и обманутыми надеждами. Сигизмундъ опасался этого безпокойнаго врага и не разъ, хота тщетно, просилъ его выдачи, обвиняя его то въ смерти своего брата, Александра Казиміровича, то въ измънническихъ сношеніяхъ съ датскимъ королемъ. Глинскій въ свою очередь воспользовался положениемъ вдовствующей воролевы Елены Ивановны, чтобы обострить московско-литовскія отношенія. Устраненная по смерти мужа отъ всякой политической роли, Елена предавалась хозяйственной деятельности и попечениямъ о своихъ литовскихъ имъніяхъ, данныхъ ей Александромъ и Сигизмундомъ, разъвзжала по своимъ волостямъ, выдавала разныя грамоты относительно ихъ управленія, и, върная привычкамъ своего рода, копила себъ большую казну. Василій Ивановичь, при частыхъ посольскихъ сношеніяхъ съ польско-литовскимъ дворомъ, постоянно справлялся, нътъ ли вакихъ обидъ его сестръ, не принуждають ли ее въ латинской въръ, держать ли въ чести? Очевидно, высшее католическое духовенство Польши и Литвы продолжало съ неудовольствіемъ смотрёть на вдовствующую королеву, столь непоколебимую въ своемъ православін; а подъ вліяніемъ духовенства литовсвіе католическіе вельможи также стали относиться въ ней недружелюбно; въроятно, кромъ того, они съ завистью смотръли на ея имънія и богатую вазну. Какъ бы то ни было, только въ 1512 году въ Москву пришла следующая жалоба отъ Елены Ивановны: собралась она изъ Вильны, по обычаю, вкать въ свое имвніе, въ городъ Бреславль, куда послала уже напередъ себя своихъ людей. Вдругъ воеводы виленскій Николай Радивиль и трокскій Григорій Остывовъ съ другими панами не только не пустили ее въ Бреславль, но вывели ее изъ храма Пречистыя, взявъ за рукава; насильно посадили въ сани и отправили въ Троки, говоря, будто она хочеть увхать въ Москву со всей своей казной; а изъ Трокъ отвезли ее въ жмудское мъстечко Бирштаны; имънья и казну у нея отняли, людей ея разогнали и держатъ ее въ неволъ.

Василій немедленно посляль къ Сигизмунду съ запросами н укоризнами. Сигизмундъ отвъчалъ, что никакого насили Еленъ не было, а только ее просили не вздить въ Бреславль по причинъ небезопасности пограничныхъ мъсть. Но вслъдъ затъмъ пришло изъ Литвы другое болве сворбное известіе: Елена, находясь въ неволь, внезапно скончалась. Дело не обощлось, конечно, безъ молвы о томъ, что смерть была насильственная. Такую молву особенно поддерживаль Михаиль Глинскій, который узналь даже подробности этого темнаго дёла и подаль о нихъ запись государю. А именно: Елена изъ своей неволи посылала въ воролю Сигизмунду жалобу на своихъ притеснителей, но король никакой управы не учинилъ. Тогда помянутые литовскіе паны умыслили на ен жизнь; они подкупили трехъ человъкъ изъ прислуги, въ томъ числъ собственна го ключника королевы, Митьку Иванова, и прислади имъ лихое зелье. Это зелье подившали въ медъ и дали испить королевв въ четвергъ на всевдной недвив. Къ вечеру ся уже не стало. Съ тою въстью пригналь въ Вильну къ панамъ ключникъ Митька. Николай Радивиль приняль его въ свою службу и наградиль именіемъ. Правда ли все это, о томъ историку приходится сказать вийсти съ русскою латописью: «Богь васть». Но невароятного туть ничего нътъ.

Другая еще болъе важная причина разрыва заключалась въ коварной политикъ Сигизмунда по отношенію къ Крымской Ордъ. Усердными подговорами, подарками хану, его царевичамъ и вельможамъ Сигизмунду удалось разрушить долголетній союзъ Менгли-Гирея съ Москвою и вооружить противъ нея Орду. Не смотря на недавно завлюченный миръ съ Василіемъ, король вступилъ въ тайный договоръ съ ханомъ и обязался илатить ему ежегодно по 15,000 золотыхъ, если татары будуть воевать Московское государство. Менгли-Гирей быль уже старь и не могь держать власть твердою рукою, а его буйные сыновыя жаждали добычи. Въ теченіе 1512 года Крымскіе татары, подъ начальствомъ царевичей Ахмата и Бурнашъ-Гирея, сдълали три набъга на Бълевскія и Рязанскія украйны и подступали, хотя безуспёшно, къ самой Рязани. Съ этого времени открылся длинный рядъ опустошительныхъ набъговъ Крымской разбойничьей орды, имъвшихъ неисчислимыя последствія для всего Московскаго государства.

Москва имъла въ Крыму своихъ доброхотовъ и немедленно узнала о договоръ Литвы съ ханомъ, а также о военныхъ приготовленіяхъ Сигизмунда. Въ думі великокняжей різшено было предупредить врага. Василій послаль королю «складную грамоту» или объявленіе войны, и всявдъ за тёмъ зимою 1513 года самъ выступилъ въ походъ съ Миханломъ Глинскимъ, воеводами Даніиломъ Щенею и Ръпнею Оболенскимъ. На сей разъ предпринятая война имъла опредвленную цаль: возвращение отъ Литвы древняго русскаго города Смоленска съ его областью. Осада этого города продолжалась шесть недвль. Смоленскъ, расположенный по крутымъ колмамъ Дивировского берега, быль хорошо укрвилень. Великій князь попиталъ взять его нечаннымъ ночнымъ приступомъ, и для ободренія людей велёль имь выкатить бочки меду и пива. Въ полночь полупьяные пищальники полізали на укрівпленія, а «посоха» (пізшая рать, набранная изъ врестьянъ) несла за ними приметь; но приступъ быль отбить съ большими потерями. Василій воротился въ Москву, а лътомъ того же года онъ вповь осадилъ Смоленскъ. Межъ твиъ другая рать, собранная въ Новогородской и Исковской области, ходила на Полоцеъ, а оттуда пришла также въ Смоленску. Хотя москвитане выиграли открытую битву подъ Смоленскомъ, однако осада его и на сей разъ не удалась. Московскій пушечный «нарядъ», огражденный турами, громиль ствны, но двиствоваль ненскусно; а то, что онъ разрушаль днемъ, осажденные усиввали неправлять ночью. Опять Василій воротился въ Москву, ограничась опустошеніемъ литовскихъ предёловъ. Однако, рёшено было добывать Смоленскъ во что бы ни стало, и не медля начали готовиться къ новому походу. Съ особеннымъ усердіемъ хлопоталъ о томъ Миханлъ Глинскій, которому, какъ говорять, Смоленскъ былъ объщанъ на правахъ удёльнаго княженія. Онъ посылаль вёрнаго человъка въ Силезію, Чехію и къ нёмцамъ, чтобы нанимать тамъ въ носковскую службу людей, хорошо знавшихъ военное дёло. Такіе доли, авиствительно, были наняты и прибыли въ Москву чрезъ Ли-ROHID.

Императоръ Максимильянъ не только держалъ сторону Москвы, но и усердно возбуждалъ ее къ войнъ. Онъ имълъ виды на Чехію и Венгрію, которыми владъла тогда династія Ягеллоновъ, въ лицъ старшаго Сигизмундова брата Владислава Казиміровича. Этимъ видамъ Габсбургскаго дома сильно противодъйствовала національная венгерская партія, во главъ которой стоялъ знатный магнатъ графъ Іоаннъ

Заполын; а король польско-литовскій Сигизмундъ не только дружиль съ этой партіей, но и вступиль въ бракъ съ сестрою Іоанна Запольи, Варварою, въ 1512 г., чёмъ сильно вооружиль противъ себя Максимильяна. Сей послёдній предложиль свой союзъ государю Московскому и къ тому же союзу привлекъ молодого тевтонско-прусскаго магистра Альбрехта Бранденбургскаго, который хотя по матери и быль родной племянникъ Сигизмунда польско-литовскаго, но стремился уничтожить вассальную зависимость сноего ордена отъ польскаго короля и воротить прусскіе города, отнятые поляками при Казимірѣ IV. Кромѣ Тевтонскаго ордена, Максимильянъ старался привлечь къ тому же союзу датскаго короля Христіана II, женатаго на его внучкѣ Изабеллѣ. Михаилъ Глинскій, хорошо знакомый съ отношеніями германскихъ владѣтелей и съ нѣкоторыми изъ нихъ самихъ, былъ душою ихъ переговоровъ о союзѣ съ Москвою противъ Польши.

Зимою 1514 года цесарскій посоль (Шинтценнайнерь) примо отъ тевтонскаго магистра Альбрехта прибылъ въ Москву, гдв именемъ императора заключилъ съ великимъ княземъ формальный договоръ о союзъ противъ польскаго короля. Съ договорной грамотой онъ отправился въ Германію въ сопровожденіи московскихъ пословъ, и Максимильянъ присягою подтвердилъ договоръ. А летомъ того же года Василій Ивановичь въ третій разъ подступиль въ Смоленску. На сей разъ москвитане выставили большое количество пушевъ и пищалей, которыми принялись громить городъ неустанно; въ то же время дёлали частые приступы. Смоленскій воевода Юрій Соллогубъ продолжалъ мужественно обороняться и отбилъ ийскольво приступовъ. Наконецъ, разрушение и пожары, произведенные въ городъ московскими ядрами, привели жителей въ уныніе, и они начали требовать сдачи. (Есть извёстіе, что Глинскій вошель съ ними въ тайные переговоры). Тщетно Соллогубъ говорилъ, что самъ король вскоръ явится на выручку города; русскіе граждане и духовенство, съ владыкою Варсонофіемъ во главъ, ударили челомъ великому князю, чтобы онъ уняль свой мечь, и отворили ему ворота. 31-го іюля, по распоряженію Василія, Даніилъ Щеня вступиль въ городъ, привелъ его жителей къ присягв на вврность своему государю и смениль литовскій гаринзонь московскимь. На следующій день самъ великій князь съ своими братьями и боярами торжественно въбхалъ въ Смоленскъ, встрвченный на посадв народомъ и духовенствомъ съ иконами и крестами. Въ соборномъ Успенскомъ

храмъ ивли благодарственный молебенъ, послъ котораго протодыявонъ съ амвона велегласно провозгласелъ многолетие великому князю, повторенное епископомъ со всёмъ освященнымъ соборомъ и иввчими на обоихъ клиросахъ. Епископъ благословилъ государя крестомъ и свазалъ: «Божіей милостію радуйся преславный царю Василій, великій князь, всея Руси самодержецъ на своей отчинъ и дъдинъ града Смоленска, на многа лъта!» Послъ того подходили въ Василію съ твиъ же поздравленіемъ его братья, бояре, воеводы и прочіе московскіе люди, а также м'ястные бояре и граждане. Смоль няне обнимались съ москвичами и другъ съ другомъ, радуясь своему освобожденію оть Литвы, подъ которою находились болье ста льть. Было общее ликованіе. Отслушавъ литургію и побывавъ на древнекняжескомъ дворъ, великій князь воротился въ свой станъ. Сюда призываль онъ смоленскихъ бояръ, лучшихъ гражданъ и дётей боярскихъ, угощалъ ихъ обёдомъ, одёлялъ соболями, бархатомъ. аксамитомъ, камками, деньгами. Тѣ западнорусские служилые люди, которые остались и вступили въ службу московскую, получили награды по два рубля и по сукну на платье, а которые не захотвли остаться получили по рублю и отпущены въ Литву. Юрій Соллогубъ пожелалъ воротиться въ своему королю, и былъ отпущенъ; но въ Польшв его судили какъ измвиника и отрубили ему голову. Вообще Василій Ивановичь обощелся съ смольнянами очень милостиво, совсвиъ не такъ, какъ съ псковичами. Не было ни вывода, ни отобранія имуществъ. Въ Москву переселялись только желающіе, и тімь давали при этомь вспоможеніе. Особой жалованной грамотой Василій подтвердиль за духовенствомъ, боярами и прочиин смоленскими людьми ихъ земли и владенія, а также та льготные судебные и гражданскіе уставы, которые даны были смольнянамъ великими князьями литовскими, при чемъ освободилъ ихъ отъ ежегодной сторублевой дани, взимавшейся съ города прежними государями. (В).

Спустя нѣсколько дней по занятіи Смоленска, Василій Ивановичь отправиль воеводь для отобранія другихь городовь Смоленской земли. Князь города Мстиславля самь передался москвитянамь, и оставлень въ своемь Мстиславскомь удёль. Жители Кричева и Дубровны также добровольно присягнули на московское подданство. Межь тымь Сигизмундь, шедшій съ польско-литовскимь войскомь и наемными отрядами чеховь, нымцевь, венгровь и пр. на выручку Смоленска, достигь Минска, когда узналь о взятіи этого города.

Василій отрядиль на встрівчу непріятелю Глинскаго, двухь братьевъ Булгаковыхъ, Челяднина и некоторыхъ другихъ воеводъ. Москвитине стояли подъ Друцкомъ, а король подвинулся въ Борисову, когда обнаружилась измёна Глинскаго. Великій князь, конечно, не для того возвратилъ Россін Смоленскъ, чтобы создавать изъ него особое княженіе для литовскаго выходца; а сей честолюбецъ, обманувшись въ своихъ разсчетахъ, задумалъ измёнить Василію, и вновь перейти въ Литву, о чемъ и завелъ тайные переговоры съ Сигизмундомъ. Король былъ радъ отнять у своего противника такого энергичнаго и свёдущаго въ военномъ дёлё помощника, н объщалъ Глинскому разныя милости. Но во время ихъ взаимны хъ пересыловъ одинъ королевскій посланецъ попался въ руки москвитанъ; найденныя у него грамоты обнаружили все дёло; а по другимъ извъстіямъ собственный слуга Глинскаго донесь о его бъгствъ въ королевскій станъ. Князь Михаилъ Булгаковъ-Голица тотчасъ поскакалъ съ коннымъ отрядомъ въ объйздъ, опередилъ битлеца и устроилъ ему засаду. Глинскій и его люди попали на эту засаду и были схвачены. Василій велёль его завлючить въ оковы и отослаль въ Москву. Хотя изивнику и не удалось уйти въ непріятельскій лагерь, однако, изм'вна его не замедлила отразиться на перемънъ военнаго счастья. Очевидно, онъ успъль раскрыть врагу наши слабыя стороны и приглашаль его въ ръшительнымъ дъйствіямъ. Король двинуль свое войско съ береговъ Березины въ Дивпру, поручивъ главное начальство великому литовскому гетману князю Константину Острожскому. Теснимые имъ, московскіе отряды отступили на лавый берегь Дивира и остановились противъ Орши. Сюда приспъли и другіе московскіе полки. Если върить хвастливымъ польскимъ извъстіямъ, число московской рати будто бы достигало 80,000 человъвъ, тогда какъ непріятелей было 35,000.

Изъ многихъ московскихъ воеводъ, собравшихся подъ Оршею, главное мъсто занялъ бояринъ и окольничій Иванъ Андреевичъ Челяднинъ, вельможа заслуженный, но дотолъ не отличившійся какими либо военными подвигами. Повидимому, не вст воеводы охотно ему подчинялись изъ-за мъстническихъ счетовъ. Высокомъріе и недальновидность его простирались до того, что по тъмъ же иноземнымъ извъстіямъ онъ будто бы, вопреки совътамъ, не хотълъ напасть на половину непріятельскаго войска, переправившуюся на лъвый берегъ Дивпра, а ожидалъ, пока переправится все войско, надъясь разбить его и забрать въ плънъ помощію великаго своего

превосходства въ силахъ. Сообразно съ тъмъ, онъ растянулъ свои оба крыла такъ, чтобы окружить непріятеля. Битва была очень упорна и длилась до самой ночи; долго побъда колебалась на ту и на другую сторону. Наконецъ, Константинъ Острожскій притворнымъ отступленіемъ навель большой московскій полкъ на то місто, гдъ стояли пушки, и онъ произвели такое разрушительное дъйствіе, что москвитине не выдержали и бросились назадъ. Тогда непріятели дружнымъ ударомъ довершили наше разстройство и пораженіе. Между Оршею и Дубровной впадаеть въ Дивпръ рвчка Кропивна; эта ръчка, говорять, была запружена тълами москвитанъ, тонувшихъ въ ней во время своего бъгства, такъ что теченіе ея на время остановилось. Челяднинъ, оба брата Булгаковы, два брата Колычовы, князь Иванъ Пронскій, два князя Ромодановскихъ и много другихъ князей и бояръ были взяты въ пленъ; а дворянъ н детей боярскихъ захвачено до полутора тысячъ, вийсти со всимъ вашимъ снарядомъ и обозомъ. Всего мы потеряли около половины нойска, и только наступившая ночь помогла спастись остальнымъ. Дело происходило въ первой половине сентября 1514 года. Велика была радость непріятелей оть этой побёды. Константинъ Острожскій, забывъ собственную изм'йну русской народности, вел'йлъ п'йть благодарственные молебны и даваль объты построить новыя церкви. Сигизмундъ разсылалъ папъ Льву Х и другимъ государямъ вижстю съ извъстіемъ о побъдъ и русскихъ плънниковъ въ подарокъ. А Челяднина и нъкоторыхъ его товарищей онъ велъль въ ововахъ посадить въ тесное завлючение. Спусти несколько леть, одинъ иноземный посолъ (Герберштейнъ) посётилъ въ Вильне этихъ несчастныхъ узниковъ, слышалъ ихъ жалобы, и далъ имъ въ займы нъсколько золотыхъ. Московскій государь, повидимому, наказаль ихъ за поражение совершеннымъ пренебрежениемъ къ ихъ участи.

Непосредственнымъ слёдствіемъ оршинскаго пораженія было отпаденіе къ Литвё князя Мстиславскаго, а также городовъ Дубровны и Кричева, не смотря на ихъ недавнюю присягу. Въ самомъ Смоленске ободрилась партія, непріязненная Москве, и тайно призывала короля, обещая сдать ему городъ. Главою заговора, говорять, быль епископъ Варсонофій. Но здёсь бодрствоваль московскій воевода, князь Василій Шуйскій. Извёщенный вёрными гражданами о затёлнной крамолё, онъ схватиль епископа и отослаль его къ великому князю, который тогда стояль въ Дорогобуже. Въ надеждё на смоленскихъ измённиковъ, Константинъ Острожскій спёшилъ сюда съ небольшимъ отборнымъ войскомъ. Но, вмёсто отворенныхъ воротъ, онъ нашелъ городъ приготовленнымъ къ мужественной оборонѐ, а на стёнахъ его увидалъ заговорщиковъ повёшенными въ тёхъ самыхъ собольихъ шубахъ, камкахъ, бархатахъ, съ серебряными чарками и кубками на шеѐ, которыми дарилъ ихъ великій князь после взятія Смоленска. Острожскій попытался было на приступъ, но былъ отбитъ и со стыдомъ ушелъ назадъ. Такимъ образомъ, главная цёль войны—Смоленскъ все-таки остался въ нашихъ рукахъ. Но громъ Оршинской побёды, конечно, не мало поднялъ духъ противной стороны и надолго вселилъ ей пренебреженіе къ московскимъ силамъ въ открытомъ полё (6).

Взятіе Сиоленска и Оршинская битва составляють два самыхъ врушных событія въ деватилітней русско-литовской войні (1513 — 1522 гг.). Послё нихъ обё стороны какъ бы утомились сдёланными усилівми, и хотя продолжали войну, но съ очевидной неохотой, съ перерывами, избъгая ръшительныхъ дъйствій, завязывая постоянно мирные переговоры, но постоянно неудачные. Дело въ томъ, что московскій государь, достигнувъ своей главной цёли, т. е. Смоленсва, на сей разъ ни къ чему болъе не стремился, кромъ удержанія завоеваннаго; а польско-литовское правительство никакъ не хотъло уступить такой важный пункть, но въ то-же время не имело достаточно силь, чтобы отвоевать этоть пункть обратно. Пользунсь превосходствомъ вооруженія, обученія и тактики, королевскіе полководцы могли иногда одерживать побёды надъ отсталыми въ военномъ дълъ, нестройными московскими ополченіями; но польсколитовскій король въ своемъ государствів не пользовался такою властью надъ военно-служебнымъ сословіемъ, какъ московскій государь въ своей. Сборъ денежныхъ средствъ и военныхъ людей и выступление въ походъ сопровождались тамъ многими препятствиями и затрудненіями; уже въ ту эпоху едва ли не главную роль въ военное время стали тамъ играть войска собственно наемныя, набранныя изъ иноземцевъ. А въ умѣніи брать хорошо укрѣпленные города поляки-литвины были почти также неискусны, какъ и москвитане. Кромъ того, объ стороны были отвлекаемы другими внъшними отношеніями: Москва татарскими, а Польша-Литва прусскими, турецкими и отчасти татарскими.

При такихъ условіяхъ воюющія стороны были не прочь отъ инозещнаго посредничества, чтобы добиться мира.

Король Сигизмундъ первый началъ хлопотать объ отвлечении Максимильяна отъ союза съ московскимъ великимъ княземъ: хотя императоръ германскій, вопреки заключенному въ 1514 году договору, и не думаль воевать съ Поляками, но онъ возбуждаль противъ нихъ другихъ враговъ. Посредникомъ въ примиреніи Сигизмунда съ Максимильяномъ явился брать перваго, венгерскій король Владиславъ; при чемъ польскій король отказывался отъ своего противодъйствія видамъ Габсбурговъ на будущее венгерское наслёдство н соглашался на условленный еще въ 1507 году двойной брачный союзъ между внуками Максимильяна и дътьми Владислава. Назначенъ былъ съйздъ трехъ государей во владиния Владислава, нменно, въ венгерскомъ городъ Пожогъ (Пресбургъ), куда Сигизжундъ прибылъ съ многочисленною и роскошно убранною свитою наъ польскихъ и литовскихъ вельможъ. Но императоръ заставилъ себя долго ждать и, наконецъ, пригласилъ обоихъ королей-Ягеллоновъ къ себъ въ Въну. Здъсь въ одинъ и тотъ же день (въ іюлъ 1515 г.) совершено торжественное обручение десятильтняго Владиславова сына Людвига съ внучкою Максимильина Маріей и тринадцатильтней дочери Анны заразъ съ обоими внуками императора, Карломъ и Фердинандомъ, предоставляя будущему окончательный выборъ между ними. Такимъ образомъ, политика Максимильяна увънчалась успъхомъ: эти брачные союзы приготовили будущее господство немецкой династи въ Чехіи и Венгріи. Съ своей стороны, Массимильянъ объщалъ отступиться отъ союза противъ Польши съ магистромъ тевтонскимъ и государемъ московскимъ, содъйствовать примиренію Сигизмунда съ послёднимъ и, если возможно, привлечь Москву въ союзу христіанскихъ государей противъ страшныхъ въ то время Османскихъ турокъ.

Сближеніе Сигизмунда съ Максимильяномъ еще болье укрыпилось, когда въ слыдующемъ 1516 году умеръ Владиславъ, король чешско-венгерскій, и оба они сообща завыдывали опекою надъ малолытнимъ его преемникомъ Людовикомъ. Около того-же времени скончалась польская королева Варвара Заполыя, не оставивъ королю наслыдниковъ мужескаго пола. Сигизмундъ задумалъ вступить въ новый бракъ и, при посредствы того-же Максимильяна, просилъ руки итальянской принцессы Боны изъ дому миланскихъ герцоговъ Сфорца. На этотъ выборъ повліяли красота и богатое приданое принцессы. Предложеніе его было принято. (Бракъ съ нею состоялся въ 1518 году). Межъ тымъ, Василій Ивановичъ, узнавъ о переходь

своего высоваго союзника на противную сторону, не скрываль неудовольствія, и прівзжавшіе въ Москву Максимильяновы посланцы, хлопотавшіе о примиреніи Москвы съ Польшею, не имёли никакого успѣха. Тогда императорь для сей цёли назначиль большое посольство, во главѣ котораго поставиль барона Сигизмунда Герберштейна, не только хорошаго дипломата, но и мужа весьма образованнаго, изучившаго, между прочимъ, славянскій (виндскій) языкъна своей родинѣ въ Крайнѣ.

18-го апръля 1517 года Гербешртейнъ съ своею свитою нивлъ торжественный въвздъ въ Москву, происходившій по установленному здёсь для таковых случаевъ церемоніалу. Посольство пом'встили въ домъ внязя Ряполовскаго, куда доставляли всъ нужные для него припасы; но назначенные въ нему приставы строго сл'вдили за всвии двиствіями посла и даже за его разговорами. Спустя три дня, его съ обычными церемоніями проводили во дворецъ, гдъ онъ представлялся великому внязю и вручилъ свою върительную грамоту, а затёмъ быль приглашенъ въ царскому обёду. Двое знатныхъ бояръ, одинъ вазначей, одинъ дворецкій и три дыяка были назначены для веденія переговоровъ съ посломъ. Участіе въ нихъ бояръ было болъе номинальное, а главнымъ лицомъ явился туть великовняжій казначей грекъ Юрій Малый, мужь весьма свівдущій и опытный въ ділахъ -- одинь изъ тіхъ грековъ, которые прівхали въ Москву вследъ за Софьею Палеологъ и служили еще отцу Василія Ивану III. Въ первомъ же сов'ящаніи съ этими лицами, Герберштейнъ, восхваливъ могущество, родственныя и дружескія связи своего государя римскаго цезаря Максимильяна съ другими европейскими владътелями, объявиль, что главную его заботу составляеть утверждение общаго мира въ христіанствъ; такъ вакъ невърные, т. е. турки и татары, пользуясь несогласіемъ христіанскихъ правителей, все болье и болье распространяють свои завоеванія, поэтому онъ очень желаеть прекратить пагубную для христіанства брань между Москвою и Польшею. Великій внязь чрезъ боярь отвётиль, что готовь заключить мирь, если польскій король пришлеть своихъ пословъ. Герберштейнъ предложилъ, чтобы послы объихъ сторонъ съвхались на границв или, такъ какъ пограничныя мъста опустошены войною и города выжжены, устроить съвздъ въ Ригв. Но московская дипломатія прежде всего заботилась о сохраненіи достоинства своего государства: при Иван'в III и во время предыдущей войны Василія, польско-литовскіе послы прійзжали въ

москву для заключенія мира, а не наобороть, и бояре объявили это ужь обычаемь или такою стариною, оть которой Москва не отступить. Герберштейнь отправиль своего племянника фонъ-Турна къ польскому королю съ просьбою прислать въ Москву своихъ пословъ.

Въ началъ овтября воролевскіе послы-католивъ Янъ Щить и православный панъ Богушъ Боговитиновъ, действительно, прибыли къ Москвъ. Но въ то же самое время пришло извъстіе, что литовскій гетманъ князь Константинъ Острожскій осадиль исковскій пригородъ Опочку. Король думаль этимъ нападеніемъ подкрапить свои требованія и произвести, такъ сказать, давленіе на московское правительство. Онъ ошибся въ разсчетв: ничто не могло поколебать твердости этого правительства. Королевское посольство не было внущено въ городъ и помъщено въ подмосковной слободъ Дорогожиловъ; а Герберштейну объявлено, что литовскіе послы останутся тамъ, пова воеводы великаго внязя «не перевъдаются» съ Константиномъ Острожскимъ. Пришлось ждать недёли три. Наконецъ, присвавали гонцы съ извъстіемъ, что московскіе воеводы Өедоръ Оболенскій, Лопата Телепневъ и Иванъ Лятцкой литовское войско побили и Константинъ Острожскій ушель отъ Опочки. Тогда литовскіе послы были введены въ городъ и получили аудіенцію у веливаго внязя. Переговоры возобновились, но были безуспёшны. Сначала объ стороны предъявили невозможныя условія: великій князь потребоваль казни тёхъ пановъ, которые учинили насиліе его сестръ Еленъ, возвращенія ся казны и волостей, отдачи Кісва, Подоцва, Витебска и другихъ городовъ, составлявшихъ отчину его прародителей; а король желаль не только получить обратно Сиоленскъ, но еще половину Новгорода, Исковъ, Тверь и всю Съверскую землю. Разумвется, такія требованія были несерьезны и предъявлялись только съ цёлью дёлать какъ бы уступки. При посредничествъ Герберштейна дальнъйшіе переговоры свелись въ одному пункту: въ Смоленску. Литва котвла непремвнио его воротить, а Москва ни за что не уступала. Несмотря на всю дипломатическую ловкость и наружное безпристрастіе императорскаго посла, великій князь ясно видълъ, что онъ хлопочеть въ пользу противной стороны. Напрасно Гербершейнъ составиль увъщательную записку, гдъ вздумалъ ссылаться на исторические примъры Филиппа Македонскаго, оказавшаго умфренность послф побфды надъ авинявами, на царя Пирра, утратившаго въ одинъ часъ всв плоды прежнихъ

побъдъ, на своего государя Максимильяна, великодушно возвратившаго Верону венеціанамъ, на самого Ивана III, который царство Казанское отдалъ назадъ татарамъ. Умные московскіе дипломаты, промолчавъ о древнихъ царяхъ македонскомъ и эпирскомъ, отвътили отъ имени великаго князя: «ино то братъ нашъ Максимильянъ, избранный цезарь римскій и наивысшій король, в'ядаеть, которымъ обычаемъ венецваномъ Верону отдалъ, а мы того въ обычав не имвемъ, ни имвти хотимъ, чтобы намъ своя отчина отдавати». О царствъ же Казанскомъ объяснили, что государь Иванъ Васильевичъ не отдавалъ его татарамъ, а просто посадилъ тамъ царя «изъ своихъ рукъ», т. е. зависимаго отъ Москвы. Вообще въ теченіе этихъ долгихъ переговоровъ московская дипломатія показала себя върною завъту Ивана III и достойною своихъ греческихъ учителей. Ясно сознаваемая цёль, вёжливый языкъ, обстоятельныя сужденія и твердость въ національной политиків-воть тів качества, воторыя надолго усвоила себъ эта дипломатія.

По упорству объихъ сторонъ, около половины ноября мирные переговоры были, наконецъ, прерваны. Послы королевскіе покинули Москву, а вслъдъ за ними былъ отпущенъ Герберштейнъ, осыпанный ласками и знаками почета со стороны великаго князи. Передъ окончаніемъ переговоровъ, посолъ передалъ просьбу цезаря отпустить къ нему Михаила Глинскаго. И эту просьбу великій князь отклонилъ; бояре его отвътили, что Глинскій за свою измъну долженъ былъ подвергнуться казни, но онъ изъявилъ желаніе воротиться въ греческую въру своихъ родителей, о чемъ билъ челомъ митрополиту Варлааму; поэтому его освободили отъ казни и отдали митрополиту на испытаніе. Съ Герберштейномъ Василій ивановичъ отправилъ къ императору своего дьяка Племянникова.

Несмотря на неудачу, Максимильянъ не отказался отъ посредничества, и вновь присылалъ своихъ пословъ въ Москву. Но эти сношенія были прерваны его смертью въ 1519 году. Между тъмъ, военныя дъйствія продолжались; московскіе полки еще нъсколько разъ вторгались въ литовскія владънія и ихъ опустошали; въ 1518 году они осаждали Полоцкъ, а въ слъдующемъ доходили до самой Вильны. Взаимныя пересылки Василія съ магистромъ тевтонскаго ордена Альбрехтомъ о союзъ противъ Сигизмунда повели, наконецъ, къ открытой войнъ Ордена съ Польшею въ 1520 году; причемъ великій князь, несмотря на свою разсчетливость, помогъ Альбрехту деньгами для найма военныхъ отрядовъ въ Германіи. Около

того-же времени Крымскіе татары сділали нівсколько опустопительных вабітовь вы литовско-русскія области. Московское правительство, пользуясь стісненнымь положеніемь Польско-литовскаго государства, старалось вызвать («позадать») вороля на мирные переговоры, и онь вновь присылаль своихъ пословь вы Москву; но опять не сощлись вы условіяхы, и тімь боліве, что Москва требовала возвращенія плінныхы, взятыхы вы «великой битві» (Оршинской). Выслінным (1521) году обстоятельства уже перемінникь: Альбрехть быль побіждень поляками и заключиль сы ними четырехліннее перемиріе, а на востокі оба татарскія царства, Крымское и Казанское, выступили противы Москвы соединенными силами. Навонець, только вы 1522 г. воюющимы сторонамы удалось заключить пятилівтнее перемиріе; при чемы Москва удержала за собой Смоленскь, но отказалась оть возвращенія плінныхь.

При завлючении перемирія предположено было продолжать переговоры о ввиномъ мирв. Чтобы добиться этого мира и окончательной уступки Смоленска, на которую король ни за что не соглашалса, Василій Ивановичъ вновь обратился къ посредничеству германсваго императора, которымъ тогда былъ внукъ Максимильяна, Карлъ V, король испанскій. Московскіе послы (князь Засівнить и дьякъ Борисовъ) вздили для того въ Карлу въ Мадридъ (въ 1524 г.). Императоръ и его брать, эрцгерцогь австрійскій Фердинандь, благосклонно отнеслись въ этому дёлу, и оправили въ Москву великое посольство, во главъ котораго были поставлены графъ Нугароль и тотъ же баронъ Герберштейнъ, которые прибыли въ Москву въ апрълъ 1526 года. Вскоръ сюда же прівхаль и съ тою же задачею посолъ папы Климента VII, Іоаннъ Францискъ, епископъ скаренскій, сопровождаемый вздившимъ въ Римъ московскимъ посломъ Димитріемъ Герасимовымъ. Римская курія пыталась воспользоваться мосвовско-польскою войною для своей завётной цёли, т. е. для подчиненія русской церкви папскому главенству. Она также предлагала свое посредничество для заключенія мира; кром'в того, предлагала короновать великаго князя королевскимъ вънцомъ, а московсваго митрополита возвести въ санъ патріарха; вийсти съ тимъ старалась привлечь Василія въ союзу европейскихъ государей противъ туровъ, маня его «константинопольскимъ наследствомъ». За всь эти блага требовалось только признаніе Флорентійской унін. Потери, которымъ подверглось тогда наиство со стороны начавшейся реформаціи, побуждали его тімь настойчивіе хлопотать о подчиненіи себѣ Русской церкви, и пересылки наши съ Римомъ продолжались уже нѣсколько лѣтъ. Всѣ подобныя ухищренія куріи, по обыкновенію, остались безплодны. Москва, съ своей стороны, не прочь была поддерживать эти сношенія, но только до тѣхъ поръ, пока считала ихъ нелишними для своихъ политическихъ цѣлей; а затѣмъ рѣшительно уклонилась и отъ уніи, и отъ войны съ отдаленною отъ нея Турецкою державою.

Въ овтябръ 1526 года прівхали литовскіе посли: плоцкій воевода Петръ Кишва и литовскій подскарбій Миханлъ Богушъ-Боговитиновъ. Начались переговоры при посредствъ пословъ императорскихъ и папскаго. Но Смоленскъ опять послужилъ неодолимымъ препятствіемъ для въчнаго мира. Согласились только продолжить пятильтнее перемиріе еще на шесть льтъ. Императорскіе послы получили отъ великаго князя въ подаровъ парчевые кафтаны, подбитие соболями, и значительное количество дорогихъ міховъ. Прямой своей ціли двукратное посольство Герберштейна не достигло, но оно имісло важныя послідствія въ другомъ отношеніи. Плодомъ его явились знаменитыя «Записки о Московін», которыя возбудили большой интересъ въ западной Европі, впервые дали ей обстоятельный и довольно правдивый очеркъ Московскаго государства и надолго послужили главнымъ источникомъ, откуда черпали свои свідтьнія посліддующіе иноземные писатели о Россіи. (7).

Въ предыдущемъ 1525 году бывшій союзнивъ Василія магистръ Прусскаго духовно-рыцарскаго ордена Альбрехтъ уступнаъ напору распространившагося въ Съверной Германіи лютеранства, вмъсть съ своимъ орденомъ отвазался отъ монашескихъ обътовъ и произвелъ секуляризацію (обращеніе въ свётскій характеръ) его владёній. Въ качествъ наслъдственнаго герцога Восточной Пруссіи онъ заключилъ съ своимъ дядею королемъ польскимъ въчный миръ, признавъ свое герцогство вассальнымъ владъніемъ Польской короны и получивъ на него въ Краковъ отъ Сигизмунда торжественную инвеституру. Благополучно окончивъ эту польско-прусскую распрю, Сигизмундъ вследь затемь совершиль другое еще более важное и выгодное для своего королевства дело: присоединение Мазовіи. Здёсь княжили юные сыновы Кондрада III, Станиславъ и Янушъ, подъ опекою матери своей Анны, происходившей изъ фамиліи Радивиловъ. Вдругъ оба княжича одинъ за другимъ сошли въ могилу (въ 1524 и 1526); вивств съ ними прекратилась мужская линія Мазовецкихъ Пястовъ, и это вассальное княжество должно было воротиться подъ владение Польской короны. Неожиданная и быстрая кончина братьевъ возбудила большіе толки между мазовецкою шляхтою: прошелъ слухъ объ ихъ отравленіи, и ніжоторые прямо обвиняли въ томъ супругу короля Бону Сфорца, которая вакъ истая итальянка временъ Макіавели не стеснялась въ выборе средствъ для достиженія цвин. Чтобы успоконть взволнованные умы, Сигизмундъ поспвшилъ въ Варшаву, отправилъ торжественное погребение последнему княжичу, т. е. Янушу; устроилъ временное управление внажества подъ въдъніемъ той-же вдовствующей внягини Анны Радивиловны, подтвердилъ за шляхтою ея мъстныя права и привиллегіи, и разставилъ свои гарнизоны въ Мазовецкихъ городахъ. Такъ мирно и легво быль возсоединень этоть древнепольскій край съ Великой и Малой Польшей; Сигизмундъ Ягеллонъ довершилъ дело объединенія, начатое Владиславомъ Локоткомъ. Но въ томъ же 1526 году династія Ягеллоновъ понесла великую потерю съ другой стороны: въ августв подъ Могачемъ, въ битвъ съ Турками, палъ племянникъ Сигизмунда молодой чешско-венгерскій король Людовикъ, не оставивъ потомства. Тогда прекратилась династическая связь Польши съ Чехіей и Венгріей; оба последнія королевства достались эрцгерцогу Австрійскому Фердинанду, брату императора Карла V. Выше помянутые браки, предусмотрительно заключенные ихъ дедомъ Максимильяномъ, привели Габсбургскій домъ къ его зав'ятной ціли. Въ самомъ Польско-Литовскомъ государствъ Ягеллова династія грозила своро угаснуть. Отъ перваго брака Сигизмундъ имълъ однъхъ дочерей. И только вторая его супруга Бона родила ему единственнаго сына, Сигизмунда Августа (1520). Отецъ постарался обезпечить за нимъ объ короны: едва мальчику минуло девять лъть, какъ онъ былъ выбранъ на великое княжение Литовское, Русское и Жмудское и посаженъ на столъ въ виленскомъ соборъ Св. Станислава (1529); а въ следующемъ году совершилось его коронование въ Кракове. Такимъ образомъ въ Литвъ и Польшъ повторилось то же самое вънчание наслъдника и какъ бы соправителя, какое мы видъли въ Москвъ за тридцать лътъ до того, во времена Ивана III.

Обратимся теперь въ отношеніямъ татарскимъ при Василіи III. Частыя пересылки съ Менгли-Гиреемъ продолжались по прежнему: послы московскіе отправлялись съ подарками въ Крымъ, а врымскіе тадили за подарками въ Москву; но перемти въ отношеніяхъ сказывалась и въ ихъ пріемт. Вотъ что сообщалъ московскій посоль бояринь Морозовь о тіхь притісненіяхь и обидахь, которымъ онъ подвергался въ столицъ Крымскаго хана. Бояринъ, въ сопровождении присланнаго за нимъ Аппакъ-мурзы и своей свиты, повхаль въ ханскій дворецъ править свое посольство и представить хану подарки (состоявшіе изъ шубъ и другого платья, а также изъ соболей, кусковъ сукна и т. п.). У городскихъ воротъ онъ сошелъ съ коня, и по обычаю «каршевался» (здоровался) съ сидъвшими туть крымскими князьями и мурзами; но одинъ изъ нихъ, Кудояръ-мурза, назвалъ посла холопомъ и отнялъ у его подъячаго шубу, которую несли въ числъ подарковъ. Затъмъ стоявшіе у дверей дворца ясаулы потребовали съ посла посошной пошлины за допущение въ хану, бросивъ передъ нимъ свои посохи; но Морозовъ имълъ приказъ не платить этой пошлины, ссылаясь на шертную (клятвенную) грамоту, по которой русскіе послы освобождены отъ всякихъ платежей. Не отвъчая ясауламъ, онъ переступилъ ихъ посохи, и вошелъ въ хану, воторый принялъ его въ присутствіи своихъ царевичей, оглановъ (высшихъ татарскихъ сановниковъ) и князей. Ханъ спросилъ посла о здоровь великаго князя, а царевичи съ нимъ «каршевались». Отправивъ посольство, Морозовъ былъ приглашенъ къ ханскому столу. Тутъ по обычаю ханъ отлилъ изъ чаши вино, и велёль ее подать послу; тоже сдёлали царевичи и князья; но когда очередь дошла до Кудояръ-мурзы, Морозовъ отказался пить изъ одной съ нимъ чаши, и сталъ жаловаться хану на помянутыя выше обиды. Ханъ старался его оправдать; а когда посолъ ушелъ, то онъ разбранилъ Кудояра и отнялъ у него шубу. Однако это не помѣшало царевичамъ съ угрозами упрекать посла въ недостаточности сдъланныхъ имъ подарковъ и требовать большаго. Когда лётомъ слёдующаго 1510 года Морозовъ воротился въ Москву, съ нимъ прівхали врымскіе послы и жена Менгли-Гирея Нурсалтанъ. Она желала повидаться здёсь съ своимъ младшимъ сыномъ Абдылъ-Летифомъ; а отсюда вздила въ Казань повидаться съ Магометъ-Аминемъ, другимъ своимъ сыномъ (отъ перваго мужа, вазанскаго хана Ибрагима). По возвращении изъ Казани, Нурсалтанъ опять побывала въ Москвъ, и утхала въ Крымъ, осыпанная отъ великаго князя почестями и подарками и сопровождаемая его посломъ въ Менгли-Гирею. Повидимому, она только подкръпила добрыя отношенія Москвы къ канствамъ Казанскому и Крымскому. На дълъ однако вышло противное, и вскоръ обнаружилось стремленіе Крымцевъ и Казанцевъ въ тъсному взаимному союзу, направленному противъ Московскаго государства.

Менгли-Гирей быль уже старъ и дряхлъ, и не могь сдерживать своихъ буйныхъ сыновей, жаждавшихъ добычи. Король польскій Сигизмундъ, вавъ мы видёли, золотомъ и обёщаніемъ богатой дани склонилъ хана на свою сторону и заключилъ съ нимъ тайный договоръ противъ Москвы; последствиемъ чего открылись набеги царевичей на Московскія и Разанскія украйны. Хота эти наб'яги иногда встрвчали отпоръ; но открывшаяся новая война съ Сигизмундомъ конечно мёшала Москвё принимать дёятельныя мёры для обороны южныхъ границъ. Менгли-Гирей умеръ (1515), и мъсто его заступиль старшій сынь его Магметь-Гирей, уже изв'ястный своимъ нерасположениемъ къ Москвъ. Побуждаемый польскими сторонниками, онъ не замедлилъ обратиться къ великому князю съ разными надменными требованіями; между прочимъ онъ потребовалъ возвращенія Смоленска королю Польскому, присылки московской судовой рати на помощь Крымцамъ для завоеванія Астрахани, увеинченія ежегодно присылаемыхъ «поминковъ» (подарковъ) и пр. Московскій посоль Мамоновъ подвергся въ Крыму еще большимъ обидамъ и вымогательствамъ, чёмъ вышеописанныя. (Этотъ Мамоновъ не воротился, и умеръ въ Крыму). Межъ темъ внезапныя нападенія Крымцевъ на наши украйны возобновились. Дівла Казанскія послужили поводомъ въ рішительнымъ столкновеніямъ.

Казанскій ханъ Магметъ-Аминь тяжко заболёль: все тёло его покрылось гноемъ съ червями и своимъ смрадомъ заражало воздухъ. Говорять, будто онъ считаль свою болезнь небесною карою за вероломное избіеніе русскихъ купцовъ и свои изміны великому князю. Ханъ прислалъ Василію 300 коней богато убранныхъ съ иными дорогими дарами, и просилъ назначить ему преемникомъ его брата Аблыль Летифа. Василій изъявиль согласіе, и пока пожаловаль Летнфу въ кормление городъ Каширу. Но случилось такъ, что Летифъ внезапно умеръ (1517), а въ следующемъ году за нимъ последоваль и Магметь-Аминь. Съ ихъ смертію пресеклась династія основателей Казанскаго царства, Улу-Махмета, его сына Мамутека и внука Ибрагима. Въ живыхъ оставался еще одинъ изъ сыновей Ибрагима; но это быль крещеный царевичь Петръ (Худай-Кулъ), который уже не могь занять мусульманскій престоль. Еще въ виду близкой смерти Аминя Магметъ-Гирей хлопоталъ о томъ, чтобы обезпечить этотъ престолъ брату своему Санпъ-Гирею. Онъ присладъ въ Москву торжественное посольство, поставивъ во главъ его князя Аппака, изв'встнаго между крымскими вельможами за москов-

сваго стороннива; посолъ долженъ былъ просить о номощи для завоеванія Астрахани и подготовить согласіе великаго князя на посаженіе Санпъ-Гирея въ Казани, въ замінь чего обіщать союзъ противъ Польскаго короля. Въ следъ затемъ, действительно, сынъ Магметъ-Гирея Калга-Богатырь съ 30,000 Крымцевъ сдёлалъ вторженіе въ Литовскую Русь, несмотря на продолжавшуюся дружбу съ Сигизмундомъ; разбилъ литовскаго гетмана Константина Острожсваго, пожегъ и поплънилъ множество селеній, и съ огромною добычею воротился домой. Въ бытность Аппака въ Москвъ новый царь Казанскій быль назначень Василіемь; но не кто либо изъ фамилін Гиреевъ. Въ Москвъ отнюдь не желали способствовать усиленію этой разбойничьей фамиліи и подчиненію ей Казани и Астрахани, т. е. всёхъ бывшихъ частей Золотой Орды. Напротивъ выборъ великаго князя палъ на потомка враждебнаго Гиреямъ рода Золотоордынскихъ кановъ. Въ концъ княженія Ивана III изъ Астрахани выбхаль въ Москву царевичь Шейхъ Авліаръ, племяннивъ извъстнаго хана Ахмата (и внукъ Кучукъ-Магомета). Василій III потомъ сдёлалъ этого служебнаго царевича ханомъ въ Мещерскомъ городив, т. е. въ Касимовъ; а послъ его смерти передалъ Касимовское ханство сыну Авліара Шихъ-Алею. И воть теперь, когда освободился престолъ Казанскій, Шихъ-Алей быль посаженъ ханомъ въ Казани изъ рукъ великаго князя Московскаго (1519 г.); при чемъ онъ женился на вдовъ Магометъ-Аминя, и тъмъ пріобрълъ поддержку со стороны ея родни. (8).

Магметь-Гирей на время затаилъ жажду мести, отчасти сдерживаемый Турецкимъ султаномъ, съ которымъ Василій Ивановичъ поддерживалъ дружескія сношенія и который имѣлъ общаго съ нимъ непріятеля въ королѣ Польскомъ. Но втайнѣ Крымскій канъ уже готовился нанести Москвѣ сильный ударъ, дѣйствуя свонии происками не только въ Казани, но и въ краю, связанномъ съ Москвою гораздо болѣе тѣсными узами, именно въ княжествѣ Рязанскомъ.

Мы видёли, что часть Рязанской земли уже перешла къ великому князю Московскому еще при Иване III (по духовному завещанію). Василій Ивановичъ между прочими своими титулами уже именоваль себя и «княземъ Рязанскимъ». Остальная Рязанская земля была теперь единственнымъ изъ большихъ удёловъ еще неприсоединеннымъ къ Московскому государству. За малолетствомъ ея князя Ивана Ивановича этою землею управляла его мать Агриппина (урожденная княжна Бабичъ), которая была вёрною исполнительницею приказаній, получаемыхъ изъ Москвы. Но, кром'в московскихъ сторонниковъ, при вняжескомъ дворъ въ Рязани несомивнио была н партія бояръ противнаго направленія, т. е. поборниковъ старой рязанской самобытности, враждебно смотравшей на московскую зависимость. Когда Иванъ Ивановичъ достигъ юношескаго возраста, онъ могь возбудить на накоторое время надежды этой партіи, потому что характеромъ своимъ не походилъ на кроткихъ, уступчивыхъ предшественниковъ. Совътники молодого князя указывали ему на Крымъ и Литву, при помощи которыхъ еще возможна была борьба съ Москвою и которые съ своей стороны въроятно подсылали съ твии же внушеніями. Иванъ началь съ того, что силою отналъ власть у матери, которал все котвла продолжать свою опеку. Въ Москвъ пока промолчали и показали видъ, что довольствуются представленными объясненіями: тамъ, очевидно, ждали только удобнаго случая, чтобы покончить съ самою тёнью рязанской самостоятельности. Вдругь Василію донесли изъ Рязани его доброхоты, что Разанскій вназь ведеть тайные переговоры съ Магметь-Гиреемъ и даже хочеть жениться на его дочери; Василій послаль его звать въ Москву. Молодой внязь видёль опасность и не зналь на что решиться: такъ какъ всякая помощь была далека и время открытой борьбы еще не наступило. Главнымъ совътникомъ Ивана быль бояринь Симеонь Коробынь. Онь принадлежаль къ одной нзъ техъ боярскихъ фамилій, которыя происходили отъ выёхавшихъ изъ Орды крещеныхъ татарскихъ мураъ и которыхъ особенно было много на Рязани. Московскій великій князь съ помощію подвупа привлекъ Симеона Коробына на свою сторону, и тотъ уговорилъ Рязанскаго князя исполнить желаніе Василія. Но едва Иванъ Ивановичъ прибылъ въ Москву, какъ его посадили подъ стражу; Агриппину заключили въ монастырь; а въ разанскіе города были разосланы московскіе нам'встники. Главный городъ, т. е. Переяславль Разанскій, порученъ знаменитому московскому воеводъ, Ивану Васильевичу Хабару-Симскому. Это произошло около 1520 года.

Такъ ловко, безъ пролитія крови, было подготовлено и совершено присоединеніе къ Москвъ послъдняго изъ великихъ удъловъ съверо-восточной Руси и притомъ такого, который пользовался политическою самобытностію въ теченіе цълыхъ четырехъ стольтій. Однако послъдующее затъмъ татарское нашествіе по всъмъ признавамъ произошло не безъ связи съ этимъ рязанскимъ цереворотомъ.

Происки Крымскаго хана въ Казани действовали темъ успешнъе, что Шихалей и безъ того возбудилъ противъ себя народъ усерднымъ повиновеніемъ великому князю Московскому. Невоинственный, лишенный всякой энергіи, этоть ханъ отличался и наружностію весьма непривлекательною. Поэтому, когда брать Магмета Саниъ-Гирей весною 1521 года явился съ отрядомъ крымцевъ подъ Казанью, вельможи отворили ему ворота и посадили на царство. Шихалей отпущенъ; но русскіе купцы были ограблены и захвачены. Въ следъ затемъ изъ Крыма къ великому князю отъ его доброхотовъ (конечно получавшихъ отъ него подарки) пришла въсть, что Магметъ-Гирей собирается съ большими силами на Москву. Но эта въсть пришла слишкомъ поздно: Татары уже подходили въ Овъ. Василій наскоро выслаль небольшую рать, чтобы загородить имъ дорогу при переправъ. Но предводительство было поручено еще молодому, мало способному князю Дмитрію Бъльскому и еще менъе способному брату веливаго князя Андрею. Татары успъли перейти ръку и обратили въ бъгство московскій отрядъ. Подъ Коломною къ Магмету присоединился его братъ Саипъ, который съ своими казанцами успълъ уже опустопить области Нижегородскую и Владимірскую. Соединенная Орда бросилась прямо къ Москвъ. Возобновились времена нашествій Тохтамыша н Эдигея. Василій быль застигнуть врасилохь, и поступиль также какъ его предки, т. е. убхалъ на съверъ собирать войско. А столицу онъ поручилъ свояку, крещеному татарскому царевичу Петру, и боярамъ. Но здёсь господствовали паника и страшный безпорядовъ. Население окрестностей бросилось спасаться въ городъ, особенно въ Кремль, и произвело здёсь такую тёсноту, что воздухъ, пропитанный зловоніемъ, угрожаль появленіемъ моровой язвы. Но Магметъ-Гирей не воспользовался удобнымъ моментомъ для захвата города, и ограничился опустошеніемъ окрестностей. Онъ приняль дары и вступиль въ переговоры. На его требованіе, чтобы великій князь обязался платить известную ежегодную дань, бояре отвъчали согласіемъ и даже выдали ему о томъ грамоту за великовняжескою печатью. Ханъ послъ того ушелъ назадъ, очевидно опасалсь прибытія большой московской рати. На обратномъ пути онъ остановился подъ Перенславлемъ Рязанскимъ, съ намъреніемъ отнять у москвитянъ этоть бывшій стольный городъ,

только что ими присоединенный. Враги могли разсчитывать на то, что многіе жители были недовольны этимъ присоединеніемъ. Въ добавокъ распространилось извёстіе, что разанскій князь Иванъ Ивановичъ, пользуясь суматохою, происшедшей въ Москве при нашествіи Татаръ, убёжалъ изъ своего заключенія и вёроятно съ татарско-литовскою помощью будетъ добиваться возвращенія своего стола. Обстоятельства дёйствительно были критическія. Но въ Переяславле Рязанскомъ бодрствовалъ энергичный воевода Хабаръ-Симскій. Онъ заранёе распорядился собрать мёстныхъ бояръ и дётей боярскихъ къ владыке Сергію, и вновь укрепить ихъ присягою на вёрную службу Василію Ивановичу, чтобы безъ измёны биться какъ съ Татарами, такъ и съ самимъ бывшимъ княземъ Рязанскимъ. Кроме сильнаго гарнизона, городскія стёны оборонялись еще огнестрёльнымъ снарядомъ, которымъ завёдывалъ наемный нёмецкій пушкарь Іорданъ.

Видя крипость города, Магметъ-Гирей попытался заманить въ себъ Хабара, и послалъ звать воеводу въ свой станъ, извъщая, что государь его теперь уже данникъ ханскій. Хабаръ попросиль показать ему самую великовняжескую грамоту въ доказательство, что это правда. Ханъ послалъ ему грамому. Въ татарскомъ войскъ находился, присланный Сигизмундомъ, вспомогательный отрядъ Днъпровскихъ казаковъ съ ихъ предводителемъ Евстафіемъ Дашковичемъ, который при Иванъ III отъъхалъ было изъ Литвы на службу въ Москву, а при Василіи III, подобно Константину Острожскому, бъжаль опять въ Литву. Этоть Дашковичь задумаль взять Рязань хитростью. Приблизась въ ствнамъ, онъ завелъ сношенія съ гражданами о выкупъ ихъ плънныхъ земляковъ, при чемъ далъ возможность ивкоторымъ пленникамъ убежать въ городъ. Подошли Татары и стали требовать бъглецовъ назадъ; граждане ихъ выдали. Во время этихъ переговоровъ толпы непріятелей все болье и болье подвигались къ городу, намеревалсь неожиданно въ него ворваться. Вдругъ Іорданъ произвелъ оглушительный залпъ изъ своей артиллеріи, и Татары въ ужасв побвжали отъ ствиъ. Ханъ потребовалъ было выдачи Іордана. Хабаръ не только отказалъ ему въ этой выдачъ, но и удержалъ у себя помянутую грамоту. Послъ того Магметь-Гирей ушель въ свои степи, побуждаемый съ одной стороны нзвъстіями о враждебныхъ дъйствіяхъ астраханцевъ, съ другой — опасаясь прибытія московской рати и потери своего полона. А этотъ полонъ быль огромный. (Молва преувеличивала его количество до

800.000 человъвъ). Крымцы потомъ продавали русскихъ плъниковъ и плънницъ на базарахъ въ Кафъ, а казанцы въ Астрахани. Тъхъ плънниковъ, которые не шли въ продажу, т. е. старыхъ, больныхъ и младенцевъ, варвары морили голодомъ или отдавали ихъсвоимъ дътамъ, чтобы послъдніе учились на нихъ искусству убивать людей саблями, стрълами, камнями и т. п.

Бъжавшій изъ Москвы, Рязанскій князь дъйствительно нъсколько дней скрывался гдф-то въ окрестностяхъ Переяславля и успфлъ даже войти въ сношенія съ нікоторыми преданными ему рязанскими боярами и дътьми боярскими; но сношенія эти были открыты. Видя полную неудачу, онъ ускакаль въ Литву и нашель гостепріимство у короля Сигизмунда. Магметъ-Гирей очень жалълъ, что упустиль изъ своихъ рукъ такое удобное орудіе для того, чтобы пугать Москву и заводить смуты въ Разанской области. Поэтому онъ завязаль съ королемъ переговоры объ отпускъ въ Крымъ Ивана Ивановича, объщая возвратить ему Разанское княженіе. Но никакими объщаніями ему не удалось заманить къ себъ Ивана. Послъдній Рязанскій князь получиль отъ короля на свое содержаніе литовское мъстечко Стоклишки съ принадлежавшими въ нему селами (въ Ковенскомъ повътъ Трокскаго воеводства); прожилъ еще около пятнадцати лътъ и окончилъ дни свои въ безвъстности. Межъ тъмъ Московское правительство, для закръпленія за собой Разанской области, повторило здёсь тёже мёры, какія оно употребило въ отношеніи къ Новгороду и Пскову: большое число жителей съ ихъ семействами было переселено въ другія области, а на ихъ місто присланы иные обыватели. Хабаръ Симскій за свою службу потомъ быль награждень саномь боярина.

Огромный полонь, выведенный изъ Восточной Руси, такъ разлакомиль хищную Орду, что Магметь-Гирей велёль своимь князьямь, мурзамь и всёмь татарамь откармливать коней и готовиться на осень того же года къ новому походу на Москву; о чемъ велёль прокликать по тремъ главнымъ торгамъ полуострова: въ Перекопи, Крыму и Кафё. Осенній походъ однако не состоялся; а на весну 1522 года великій князь уже выставиль многочисленные полки по берегамъ Оки и вывель въ поле огнестрёльный снарядъ, устроивъ главный станъ подъ Коломной. Зимою этого года, ему, какъ мы видёли, удалось заключить перемиріе съ Литвой и тёмъ развязать себё руки для дёйствій противъ Крыма и Казани. Судьба вскорё избавила Москву оть самаго злёйшаго ен врага, Магметъ-Гирея. Съ номощью ногайскаго мурзы Мамая, крымскій ханъ завоеваль наконецъ дружившую съ Москвой Астрахань. Но тоть же Мамай, опасаясь излишняго усиленія хана, выманиль его изъ завоеваннаго города въ поле, гді вітроломно напаль на Магмета во время пира и умертвиль его со многими людьми. Послі того Ноган вторглись въ самый Крымъ и сильно его опустошили; а бывшій союзникъ магмета Дашковичъ, пользуясь обстоятельствами, сжегъ Очаковъ и разориль татарскіе улусы въ западной части Крымскаго ханства, т. е. около нижняго Дибира (1523). На ханскій престоль турецкимъ султаномъ быль возведень брать Магмета, Сайдеть-Гирей.

Собранныя противъ врымцевъ силы Василій Ивановичъ обратыль противъ Сампъ-Гирея казанскаго, который передъ твиъ въроломно велёль убить его посла и плённыхъ московскихъ купцовъ. Летомъ того-же 1523 года судовая и конная рати ходили воевать Казанскую землю. Во время сего похода московскіе воеводы основали городъ при впаденіи въ Волгу ріки Суры, составлявшей нашу границу съ этой землей, и назвали его именемъ великаго князи (Васильсурскъ). Сей городъ составилъ важный опорный пунктъ для нашихъ дальнъйшихъ предпріятій противъ Казани. Въ слъдующемъ году походъ возобновился. Саипъ-Гирей ушелъ въ Крымъ, гдъ сдълался валгой-султаномъ, т. е. вторымъ лицомъ послъ своего брата хана Сайдетъ-Гирея (а впоследствии некоторое время занималъ ханскій престоль). Въ Казани онъ оставиль своего племянника онаго Сафа-Гирея. Русскіе подступали къ самому городу; но не взяли его; а потому Василій согласился на просьбу казанцевъ утвердить на ихъ нрестолъ Сафа-Гирея, въ качествъ своего подручника. Однаво враждебныя отношенія продолжались. Въ 1580 году быль новый большой походъ, подъ начальствомъ князей Ивана Бъльскаго н Михаила Глинскаго. Русскіе воеводы едва было не взяли города, но уступили просьбамъ назанцевъ, объщавшихъ полную покорность великому князю. Дъйствительно вскоръ потомъ они изгнали отъ себя Сафа-Гирея, и по ихъ просьбъ Василій далъ имъ въ цари мадшаго Шихалеева брата царевича Еналея, владъвшаго дотолъ Касимовымъ. Такимъ образомъ после многихъ трудовъ и усилій интежная Казань къ концу Василіева княженія казалась усмиренною. Однако разные происки и безпокойства съ этой стороны не превращались. Такъ, дотолъ преданный и покорный Москвъ, бывшій казанскій царь Шихалей, получившій отъ великаго князя въ свое вориление Серпуховъ и Каширу, оскорбился темъ, что въ Казани

посадили теперь царемъ не его самого, а его младшаго брата, и завелъ какія то тайныя сношенія съ казанцами и съ другими землями. Узнавъ о томъ, великій князь лишилъ его удёла и сослалъ на Бѣлоозеро; а бывшихъ при немъ татарскихъ оглановъ, князей, мурзъ, псарей и прочихъ людей развели по разнымъ городамъ, именно въ Тверь, Новгородъ и Исковъ (1533 г.).

Неоднократные в вроломные захваты, ограбленія и избіенія русских вупцовъ казанцами великій князь наказаль твмъ, что запретиль своимъ купцамъ вздить на ярмарку, происходившую подъ Казанью на такъ наз. Гостинномъ островв, а велёль имъ съвзжаться для обмвна товаровъ во вновь основанномъ Васильсурскв, т. е. на пограничьв. На первое время это запрещеніе произвело вздорожаніе твхъ предметовъ, которые привозились изъ Персіи, Закавказья и Астрахани; особенно вздорожали лучшіе сорта волжской рыбы. (\*).

Присоединеніемъ Разани окончилось объединеніе собственно СЪверовосточной Руси подъ Московскимъ владычествомъ, и крупные удълы уничтожены. Существовали еще, такъ сказать, промежуточныя удъльныя владенія, занимавшія переходное положеніе между Русью Литовскою и Московскою, именно въ землъ Чернигово-Съверской. Мы видёли, что при Иване III некоторые князья этой земли перешли изъ литовскаго подданства въ московское. Наиболъв мелкіе изъ нихъ скоро утратили характеръ удёльныхъ владётелей, и вступили въ ряды московскихъ боярскихъ фамилій (Въльскіе, Воротынскіе, Одоевскіе, Мстиславскіе и пр.). Великій внязь даваль имъ помъстья въ иныхъ областяхъ, держалъ ихъ на службъ при своемъ дворъ, и сверхъ того, такъ же какъ и съ другихъ почемулибо ненадежныхъ бояръ, бралъ съ этихъ князей клятвенныя записи за поручительствомъ митрополита и епископовъ въ томъ, что князья сін будуть вірно служить ему и его ділямь, не отвідуть «къ Жигимонту королю Польсному и великому князю Литовскому, и не будуть ссылаться съ нимъ безъ въдома государя своего великаго князя Василія Ивановича, и къ лиход'вимъ его не пристанутъ ниважими дёлы, ни которою хитростію». Но въ числё князей, нерешедшихъ изъ литовскаго въ московское подданство, оставалось еще два довольно значительныхъ удёльныхъ князя въ Съверской землъ, принадлежавшіе въ потомкамъ Ивана Калиты, именно Василій Семеновичъ Стародубскій и Василій Ивановичъ Новгородъ-Сѣверскій; первый быль внукь Ивана Можайскаго, а второй Димитрія Шемяки — изв'ястных враговъ Василія Темнаго, Они пова усердно служили Московскому государю, а Шемячичь даже прославился своими подвигами въ войнахъ съ Крымскими татарами. Но политика государственная требовала упраздненія и этихъ удёловъ, особенно въ виду ихъ положенія на границі съ враждебнымъ намъ Польско-Литовскимъ королевствомъ. Василію помогло то обстоятельство, что оба эти князя находились въ непримиримой взаимной враждъ, и посылали другъ на друга доносы въ Москву; ибо во время войны съ Литвой съ ея стороны дъйствительно были попытки переманить ихъ на свою сторону. По одному изъ обвиненій въ спошеніяхъ съ Литвою, Шемячичъ прівзжаль въ Москву. оправдался передъ великимъ княземъ, и съ честію отпущенъ въ свое княжество. Прошло цять лътъ; Василій Шемячичь успъль изгнать князя Стародубскаго изъ его волости и завладъть ею. Но вдругь его самого вновь потребовали въ Москву. Онъ прівхаль только посл'в того, какъ получилъ клятвенную охранную грамоту въ своей безопасности, скръпленную подписью великаго князя и митрополита. Но здёсь, вопреки этой грамоте, Северского выязя схватили и посадили въ темницу; а княжество его присоединили къ Москвъ. Предлогомъ къ тому послужило какое-то измънническое писымо, которое онъ будто бы написалъ Польскому королю (1523). Иностранный писатель (Герберштейнъ) сообщаеть, что, когда Шемачичъ прибыль въ Москву, одинъ юродивый сталь ходить по улицамъ съ метлою въ рукахъ, и на вопросы любопытныхъ отвъчалъ: «Государева земля еще не совсвиъ очищена; теперь удобная пора вымести последній соръ». Этоть разсказь во всикомъ случае показываеть, что москвичи сознательно относились къ своей задачь государственнаго объединенія и стремились довести ее до конца.

Кромъ помянутыхъ выше отношеній къ Литвъ и Татарамъ, при Василіи продолжались сношенія съ другими ближними и дальними сосъдями. Такъ съ Швеціей, Даніей и Ливоніей были по нъскольку разъ возобновляемы мирные договоры. Въ 1514 году было заключено десатилътнее перемиріе съ семидесатью Ганзейскими городами, возвращены Нъмцамъ ихъ церковь и дворы въ Новгородъ. Но ихъ торговля здъсь уже не могла быть возстановлена въ прежней силъ. Кромъ того Василій III старательно поддерживалъ дружескія посольскія сношенія съ Турецкимъ султаномъ, надъясь (хотя и безъ особаго усиъха) посредствомъ его сдерживать своихъ враговъ, Литву и Татаръ, а также съ Молдавскимъ господаремъ, и даже принималъ посольство отъ знаменитаго Бабура, основателя имперіи Великаго Могола въ Индіи (10).

## TT.

## ВНУТРЕННІЯ ДЪЛА ПРИ ВАСИЛІИ III.

Перковные вопросы. — Вассіанъ Патрикѣевъ. — Полемика съ Іосифомъ Волоцкимъ. — О еретикахъ и монастырскомъ землевладѣніи. — Борьба Іосифа съ удѣльнымъ княвемъ и архіепископомъ. — Отношенія в. княвя къ Іосифу и Вассіану. — Максимъ Грекъ. — Митрополиты Варлаамъ и Даніилъ. — Участіе Максима Грека въ полемикѣ съ іосифлянами. — Дѣло Берсеня Беклемишева. — Осужденіе Максима Грека и Вассіана. — Разводъ и второй бракъ в. княвя. — Построеніе и расписаніе храмовъ. — Развитіе придворнаго строя. — Пріемъ и угощеніе иноземныхъ пословъ. — Велико-княжая охота подъ Москвой. — Усиѣхи самодержавія. — Личныя свойства Василія. — Его ближніе бояре и совѣтники. — Поѣздки на богомолье и на охоту. — Болѣвнь, предсмертныя распоряженія и кончина Василія III.

Обращаясь къ внутреннимъ московскимъ дѣламъ и отношеніямъ времени Василія III, мы на первомъ планѣ видимъ здѣсь борьбу двухъ противоположныхъ теченій въ сферѣ вопросовъ церковныхъ и придворно-политическихъ. Вопросы эти перешли въ наслѣдство Василію отъ Ивана III.

Ересь мниможидовствующихъ хотя и была сломлена соборнымъ приговоромъ и жестокими казнями 1504 года, однако не вполнъ уничтожена, и поднятое ею броженіе не прекращалось. Извъстный противникъ этой ереси, игуменъ Іосифъ Волоцкій, продолжалъ настаивать на конечномъ истребленіи еретиковъ, не довъряя ихъ раскаянію. Великій князь Василій Ивановичъ еще при жизни отца показалъ себя усерднымъ сторонникомъ Іосифа въ борьбъ съ ересью, и послъдній могъ разсчитывать теперь на полную побъду своихъ увъщаній. Однако этого не случилось. На семъ поприщъ онъ встрътилъ достойнаго себъ противника въ лицъ инока Вассіана Косаго.

Этотъ Вассіанъ, въ міру Василій, быль сынь Ивана Юрьевича Патрикъева, виъстъ съ отцомъ постриженный въ монахи во время опалы Ивана III на старую боярскую партію, по изв'ястному д'ялу о престолонаследін. Находясь въ Кирилло-Белозерскомъ монастыре и предаваясь книжнымъ занятіямъ, Вассіанъ сдёлался ревностнымъ ученикомъ и последователемъ известнаго поборнива пустынножительства и главы заволжскихъ старцевъ, Нила Сорскаго, который быль постриженикомъ того же монастыря и основаль свою пустынь неподалеку отъ него. Монашеская мантія не смирила гордаго, горячаго нравомъ князя-инока. Владъя начитанностію и литературнымъ талантомъ, онъ принялся перомъ развивать иден своего учителя Нила Сорскаго, и смело вступиль въ книжную полемику съ Іосифомъ Волоцвимъ. Въ эпоху собора 1504 года, когда Іосифъ написаль посланіе Василію Ивановичу съ ув'ящаніемъ казнить еретиковъ и со ссылвами на примъры строгости изъ Ветхозавътной исторіи, со стороны заволжскихъ старцевъ последовалъ на это посланіе ъдкій отвъть, главнымъ авторомъ котораго считають Вассіана Косаго.

Приведемъ нъкоторыя черты изъ сего отвъта: на слова Іосифа что "Монсей скрижали разбиль", старцы возражають: "Когда Богь хотвль погубить Израиля, поклонившагося тельцу, Монсей сталь вопреки и сказалъ Господу: аще сихъ погубищи, то меня прежде сихъ почуби, и Богъ, ради Моисся, не погубилъ Израиля». На приивры апостола Петра, разбившаго молитвой Симона Волхва, и Льва, епископа Катанскаго, сжегшаго своею епитрахилью волхва Ліодора, старцы отвъчають: "И ты, господине Іосифе, сотвори молитву, да нже недостойныхъ еретикъ или гръшниковъ пожретъ ихъ земля". И далве: "А ты, господине Іосифе, почто не испытаеши своея святости, не связалъ архимандрита Касьяна своею мантіей, донележе бы онъ сгоръль, а ты бы въ пламени его держаль, а мы бы тебя, ако единаго отъ трехъ отроковъ, изъ пламени измедъ, да пріяли". По поводу ссылки Іосифа на ветхозавътные примъры строгости (Моисея, Илію Пророжа и др.), старцы укоряють его самого въ сочувствін іудейству, и напоминають, что теперь царствуєть уже не ветхій законъ, а благодать Христова, которая запрещаеть осуждать брату брата и единому Богу оставляеть судить согрешения человъческія.

Іосифъ, съ своей стороны, горячо защищаль строгія міры. Заволжскіе старцы въ другомъ своемъ посланіи доказывали, что если еретики ничімъ своей ереси не обнаруживають, то не должно исти-

заніями вымучивать отъ нихъ признаніе, а если еретикъ принесеть покаяніе, то слёдуеть его допустить въ церковь и даже ко Св. Причастію. Іосифъ на такое, по его словамъ «любопрепирательное посланіе», отвёчалъ посланіемъ къ старцамъ о повиновеніи соборному опредъленію. Тутъ онъ, между прочимъ, совётуеть не только выпытывать признанія въ ереси, но въ случай надобности, для открытія ея прибёгать къ хитрости или «богонаученому коварству», съ помощію котораго Флавіанъ, патріархъ Антіохійскій, выпыталь признаніе у начальника Мессальянской ереси. Въ заключеніе, Іосифъ убёждаетъ старцевъ оказать повиновеніе соборному опредёленію (1504 года); въ противномъ случай, имъ самимъ угрожаетъ отлученіемъ отъ Св. Причастія.

Въ этой полемикъ о еретикахъ между Іосифомъ Волоцкимъ и представителемъ заволжскихъ старцевъ Вассіаномъ Патриквевымъ сочувствіе многихъ современниковъ оказалось на сторонъ послъдняго, какъ проповъдника болъе гуманныхъ, болъе христіанскихъ возэрвній. Самъ великій князь Василій Ивановичь ивкоторое время повазываль большую милость Вассіану и приблизиль его въ себъ, вавъ умнаго, правдиваго совътника и своего дальняго родственника. (Они были троюродными братьями по бабив Вассіана, сестрв Василія Темнаго). Перевхавъ въ Москву, Вассіанъ проживаль то въ Симоновъ, то въ Чудовъ монастыръ. Онъ усердно печаловался за еретиковъ и написалъ по поводу ихъ цёлый рядъ посланій (или «тетрадей») противъ Іосифа; причемъ его самого за излишиюю строгость въ заблудшимся уподобляль еретику Новату. Но энергичесвій игумень не оставался въ долгу; своими ув'вщаніями, обращенными къ одному изъ ближнихъ бояръ великаго князя (Василію Андреевичу Челяднину) и въ самому «Державному», онъ добился того, что последній велель схватить всехь известныхь еретиковъ и держать въ темницъ до самой смерти.

Одновременно съ препирательствомъ о еретивахъ, между Іосифомъ и Вассіаномъ Патрикъевымъ шла жаркая полемика о другомъ, еще болье жгучемъ, вопросъ, поднятомъ тъми же заволжскими старцами (на извъстномъ соборъ 1503 года), то-есть о монастырскомъ землевладъніи. Послъ соборнаго опредъленія, ръшившаго вопросъ въ пользу этого землевладънія, Нилъ Сорскій замолчалъ; но за него продолжалъ борьбу ученикъ его Вассіанъ. Сему послъднему приписывають пространное разсужденіе о неприличіи монастырямъ владъть вотчинами. Здъсь онъ обвиняетъ противниковъ въ томъ, что

самыя ссылки ихъ на писанія Отцовъ Церкви бываютъ часто неправильныя и ложныя, и современныхъ ему иноковъ изображаєтъ людьми жадными къ стяжанію и мирскимъ благамъ, отступившими отъ древняго благочестія. Впечатлѣніе, произведенное этимъ разсужденіемъ, заставило Іосифа Волоцкаго написать опроверженіе, которое онъ назвалъ «Отвѣщаніе Любозазорнымъ» и въ коемъ по преимуществу указываєть на иноческіе труды знаменитыхъ русскихъ подвижниковъ, начиная съ Антонія и Өеодосія.

Въ эпоху этой полемики Іосифу пришлось не только писаніемъ, но и самымъ дёломъ отстаивать неприкосновенность монастырскаго имущества.

Іосифовъ монастырь, какъ извъстно, находился въ удълъ Волоцкомъ; когда умеръ благодътель монастыря князь Борисъ Васильевичъ, удёлъ его раздёлился между двумя сыновыми: младшій (Иванъ Борисовичъ Рузскій) умеръ еще при Иванъ III, и отказалъ свою часть великому князю Московскому; оставался въ живыхъ старшій, Оедоръ Борисовичь, которому принадлежаль самый Воловъ-Ланскій. Этоть князь Өедорь любиль разгульную жизнь, и, нуждаясь въ деньгахъ, захотвлъ воспользоваться казною находившихся въ его землъ монастырей. Между прочимъ, онъ бралъ изъ Іосифова монастыря разныя вещи, взяль значительную сумму денегь подъ видомъ займа, и вообще началь его притеснять. Выведенный темь изъ теривнія, суровый игумень рішился наконець на открытую борьбу. Онъ послаль одного изъ старвишихъ иноковъ требовать возврата занятой суммы; князь грозиль бить кнутомъ посланнаго. Однажды Өедоръ Борисовичъ предъ своимъ прівздомъ въ монастырь прислаль сказать игумену, чтобы готовиль пирь и «держаль бы про него меды, а ввасовъ бы не держаль». Игуменъ отвътиль, что уставъ запрещаеть имъть хмельные напитки въ монастыръ. Іосифъ купилъ жемчугь на ризы и епитрахиль; князь прислаль просить этотъ жемчугъ себъ на вънецъ къ шлему и получилъ отказъ. Тогда князь ногрозилъ разорить монастырь, а чернецовъ казнить кнутомъ. Іосифъ началъ совътоваться съ братіей, что предпринять и, желая испытать ее, предлагаль разойтись по другимъ монастырямъ. Но братія подняла ропоть; многіе иноки, вступивъ въ монастырь, сдівлали значительные вклады, надъясь спокойно провести въ немъ остатовъ жизни, а теперь нищими должны были скитаться по чужимъ обителямъ. Ръшили отправить въ Москву челобитье великому князю и митрополиту, чтобы заступились за монастырь и приняли бы его въ Московскую державу. Іосифъ конечно заранъе разсчитывалъ на благопріятный отвътъ, и не ошибся. Мелкій удъльный князь не посмълъ противиться государевой волъ; зато онъ постарался возбудить противъ Волоцкаго игумена гнъвъ мъстнаго церковнаго владыки.

Волоцкой удель принадлежаль въ Новгородской епархіи. Архіепископомъ въ Новгородъ былъ тогда преемникъ Геннадія Серапіонъ, бывшій игуменъ Троице-Сергіевой Лавры. Іосифъ обратился съ челобитьемъ въ Москву, не предупредивъ о томъ своего владыку, и, такъ сказать, самовольно исключилъ монастырь изъ его епархіи, не взявъ владычняго благословенія. Онъ отговаривался послів тімь, что посланный имъ чернецъ не быль пропущенъ за новгородскій рубежъ заставою, которая была временно учреждена по случаю свиръпствовавшей въ той землъ моровой язвы (моръ жельзою). Однако Серапіонъ, напрасно прождавъ еще около двухъ лъть какого-либо отзыва со стороны Іосифа, отважился на решительный шагь: онъ послаль игумену неблагословенную грамоту, отлучающую его отъ священства и Св. Причастія. Такой поступокъ повлекъ за собою важныя последствія. По жалобе Іосифа, Серапіонъ неволею привезенъ въ Москву и преданъ суду духовнаго собора. Предсъдателемъ на соборѣ былъ покровитель Іосифа, митрополить Симонъ, а вторымъ после митрополита лицомъ туть заседаль младшій брать Волоцкаго игумена, Вассіанъ, незадолго возведенный въ санъ архіепископа Ростовскаго. Серапіона обвинили въ неуваженіи въ митрополиту и великому внязю. Въ особую вину поставили ему следующее выражение его неблагословенной грамоты Іосифу: "что еси отказался отъ своего государя въ великое государство... ино еси отступиль отъ небеснаго, а пришель въ земному". Конечно, это было написано въ томъ смыслъ, что нгуменъ промънялъ Царство Небесное на земныя блага, а его истолковали такимъ образомъ, что небеснымъ тутъ названъ князь Өедоръ, а земнымъ самъ великій князь. На соборъ Серапіонъ утверждаль, что онъ быль правъ, и даваль иногда ръзкіе отвъты. Такъ, на вопросъ своего явнаго непріятеля Вассіана, архіепископа Ростовскаго, на основаніи какихъ священныхъ правилъ онъ отлучилъ и не благословилъ Іосифа, Серапіонъ съ запальчивостію отвіналь: "Волень я въ своемь чернеців, а князь Өедоръ воленъ въ своемъ монастырв, хочетъ — жалуетъ, хочетъ грабитъ". По соборному опредвленію, Іосифъ былъ разрвшенъ отъ владычнаго запрещенія и ему послано благословеніе священнодфйствовать. А Серапіонъ лишенъ святительскаго сана и заключенъ въ монастырь (сначала Андрониковъ, потомъ Троице-Сергіевъ). Но дело темъ не окончилось.

Сераціонъ написаль оправдательное посланіе, обращенное къ митрополиту и направленное противъ Іосифа. Въ Новгородъ онъ усивлъ пріобрёсти расположеніе гражданъ и тамъ о немъ сожалёли; въ самой Москвъ многіе приняли его сторону и считали Волоцкаго нгумена неправымъ въ этомъ дёлё. Такъ думали даже нёкоторые приверженцы последнаго изъ среды бояръ; они смущались помянутымъ его отлучениемъ и высказывали желание, чтобъ онъ просилъ прощенія у своего бывшаго владыки. Тогда Іосифъ некоторымъ такимъ боярамъ (напримъръ, Ивану Ивановичу Третьякову-Ховрину и Борису Васильевичу Кутувову) написалъ пространныя и энергическія посланія, въ которыхъ вновь разбиралъ всю исторію своего спора съ архіепископомъ; обвиняль его въ гордости и непокорности высшимъ властямъ; доказывалъ, что Сераціонъ неправильно отлучилъ его, не давъ ему никакого суда, и что по правиламъ Свв. Отецъ самый судъ надъ священникомъ долженъ совершаться вийств съ другими епископами. Тутъ же Іосифъ коснулся и вообще неприкосновенности монастырскихъ имуществъ. Этотъ вопросъ затыть онъ развиль въ особомъ сочинении О грабителях церкви. Неприкосновенность церковныхъ имуществъ онъ старался доказать не только ссылками на примъры Библейской и Церковной исторіи, на каноническія правила и узаконенія греческихъ императоровъ, по также ссылками на житія Святыхъ или собственно на ихъ чудеса. Здёсь онъ разсказываеть о разныхъ карахъ, которымъ подверглись святотатцы, поднимавшіе руку на церковную собственность. Особенно грозный примъръ кары онъ приводить изъ житія Стефана Сербскаго: одинъ князь хотълъ ограбить обитель сего святого; но во сев явился ему самъ Стефанъ и такъ избилъ нечестивца, что послѣ того все тело его сгнило заживо. А въ примеръ передачи монастырей въ «великое государство» отъ обиды удёльныхъ князей, онъ указываеть некоторые случаи, бывшіе при Василіи Темномъ и Іонъ митрополить. Эти красноръчивыя посланія, въ свою очередь, сильно задёли противниковъ монастырскаго землевладёнія, и Вассіанъ Патриквевъ отвічаль на нихъ цілымъ рядомъ полемическихъ разсужденій, исходившихъ совсёмъ изъ другой точки зрёнія. Между твиъ какъ Іосифъ держался основаній историческихъ и каноническихъ, Вассіанъ стоялъ на почвѣ строго евангельской и нравственной. Сей послѣдній, кромѣ того, по примѣру своего учителя Нила Сорскаго, критически относился къ ссылкамъ своего противника на житія святыхъ, особенно на сказанія объ ихъ посмертныхъ чудесахъ, вошедшія въ позднѣйшія редакціи житій, и старался отыскивать древнѣйшія, болѣе краткія и менѣе украшенныя редакціи. Поэтому, Іосифъ обвиняеть его и Нила Сорскаго въ томъ, что они не вѣрятъ чудесамъ русскихъ Святыхъ и «изметаютъ ихъ отъ писанія». Вассіанъ отвѣчалъ, что Нилъ не выкидывалъ чудесъ, а только исправлялъ ихъ съ «правыхъ списковъ». «И ты Іосифъ лжешь на него какъ человѣконенавистникъ», прибавляетъ онъ.

По всемъ признакамъ, литературная полемика такихъ видныхъ противниковъ не мало занимала умы современниковъ и оживляла борьбу партій при великовняжемъ дворъ. Самъ великій князь, безъ сомнівнія, съ интересомъ сліднять за ихъ споромъ. Однаво, онъ не повториль попытки своего отца къ отобранію церковныхъ имуществъ на государственныя нужды (онъ не сдёлаль этого также при взятін Искова, Смоленска и Рязани). Легко было на нравственныхъ основаніяхъ отрицать ніжоторые порядки, сложившіеся исторически, но трудно было бы привести эти отрицанія въ дёло. Государственная власть опасалась затрогивать матеріальные интересы самаго могущественнаго своего союзника-церковной і ерархін. Іосифъ Волоцкій въ своихъ сочиненіяхъ являлся не только горячимъ сторонникомъ этого союза, но также краснорфчивымъ поборникомъ возникавшаго московскаго самодержавія; тогда какъ въ разсужденіяхъ Вассіана ясно проглядывали симпатіи къ отживающей старинв съ ея удъльно-дружиннымъ или княжеско-боярскимъ строемъ. Сочувствіе великаго князя поэтому клонилось более на сторону Іосифа, хотя онъ продолжалъ оказывать расположение Вассіану. Этотъ внязьинокъ, «высовоумный», «высокоміявый» и «велехвальный», по выраженію своихъ противниковъ, пропов'йдуя б'йдность и нестяжательность для монаховъ, самъ однако, если върить мъстному монастырскому преданію, жиль въ Симоновъ привольно, какъ истый бояринъ. «Онъ, говорить это преданіе, не любиль ржаного хліба, щей, свекольника, каши и промозглаго монастырскаго пива, но питался сладвими кушаньями, иногда съ великокняжаго стола, а пилъ нестяжатель романею, мушентное и ренское вино». Въ самомъ тонъ его полемики слишкомъ высказывался высокомфрный бояринъ; такой тонъ отнюдь не соответствоваль тому евангельскому ученю, котораго онъ хотель быть последователемь, темь гуманнымь отноменіямъ въ ближнему и той въротерпимости, которыя онъ проповъдывалъ. Этотъ тонъ и самое положеніе Вассіана Патривъева еще болье возвысились по кончинъ митрополита Симона (1511 года), которому преемникомъ великій князь назначилъ симоновскаго архимандрита Варлаама, бывшаго пріятелемъ Патривъева и сторонникомъ аскетическаго направленія заволжскихъ старцевъ. Самый выборъ Варлаама въроятно произошелъ не безъ вліянія князя-инока. Однако и Волоцкій игуменъ до конца сохранилъ свое значеніе и милость Державнаго. По смерти бездътнаго князя Өедора Борисовича Волоцкой удълъ перешелъ въ велнкому князю (1513), и послъдній сталъ тадить туда на охоту, причемъ посъщалъ обитель Іосифа. Но спустя два года, знаменитый игуменъ скончался, завъщавъ свою обитель непосредственнымъ попеченіямъ государя.

Съ воичиною Іосифа Волоцкаго противники его получили еще большую силу. Мало того, вскоръ они нашли себъ уважаемаго союзника въ лицъ извъстнаго ученаго монаха, Максима Грека.

Максимъ былъ родомъ изъ албанскаго города Арты, сынъ достаточныхъ родителей. Въ молодости, по примъру многихъ своихъ соотечественниковъ, онъ отправился въ Италію, гдё тогда совершалось возрождение наукъ и искусствъ, и здёсь докончилъ свое образованіе подъ руководствомъ лучшихъ учителей. Воротясь на родину, онъ постригся въ монашество и поселился на Авонъ въ Ватопедскомъ монастыръ, гдъ, пользуясь обширною монастырскою библютекой, усердно занимался изучениемъ Отдовъ Церкви и вообще богословскою литературой. Однажды прибыли на Авонъ посланцы Василія III съ обычною милостыней и съ грамотою о присылкъ къ нему свъдущаго монаха для перевода греческихъ книгъ и для разбора богатаго собранія греческихъ рукописей въ великокняжей библіотекв. Выборъ старцевъ налъ на Максика. Когда онъ съ двуми другими иноками прівхаль въ Москву (въ 1518 году), то первымъ дізломъ, порученнымъ ему, былъ переводъ Толковой Исалтыри. Онъ еще не успъль освоиться съ русскимъ языкомъ; поэтому въ помощь ему дали двухъ извъстныхъ толмачей, Димитрія Герасимова и Власія, знавшихъ латинскій языкъ и уже вздившихъ послами къ разнымъ дворамъ. Толмачи находились при немъ поочереди; Максимъ словесно переводилъ съ греческаго на латинскій; а они съ латинскаго переводили по-русски и диктовали двумъ писцамъ (Миханлу Медоварцеву и тронцкому монаху Силуану). Въ то же время онъ разбираль великовняжую библіотеку и дёлаль опись книгамъ.

Окончивъ переводъ Псалтыри и щедро за него награжденный, Максимъ просилъ отпустить его обратно на Авонскую гору. Но великій князь и митрополитъ Варлаамъ, отпустивъ товарищей Максима, самого его удержали въ Москвъ и поручили ему кромъ переводовъ еще исправленіе разныхъ богослужебныхъ славянскихъ книгъ, въ которыя вкралось отъ времени много ошибокъ и неточностей сравнительно съ подлинниками. Въ Москвъ очень хорошо оцънили ученыя достоинства этого авонскаго инока и оказывали ему вниманіе и почетъ.

Максимъ былъ помъщенъ сначала въ Чудовъ монастыръ, а потомъ въ Симоновъ, гдъ онъ своро и близко сощелся съ Вассіаномъ Патрикъевымъ. Послъдній, подъ вліяніемъ своей борьбы противъ монастырскаго землевладінія, около того времени, съ благословенія митрополита Варлаама, принялся за составление новой редакціи Кормчей книги, чтобъ очистить ее отъразныхъ противорвчий; такъ. по однъмъ статьямъ выходило, что инокамъ запрещается владъніе селами, а по другимъ-разръщается. Теперь же съ помощью своего новаго пріятеля, то-есть Максима Грека, Вассіанъ уб'ядился, что дъйствительно въ славянскихъ переводахъ греческаго Номокапона неправильно употреблялось слово «монастырскія села» съ значеніемъ населенных выстъ; тогда какъ въ греческомъ тексты разумълись туть просто поля и подгородныя дачи. Послё того внявь-иновъ сталъ называть эти древнія славянскія правила о монастырскихъ селахъ «кривилами», а не правилами, и еще съ большею чвиъ прежде рвзкостью нападать на монастырское владение вотчинами (хотя въ Византійской имперіи монастыри несомнінно владіли и населенными мъстами). Максимъ Грекъ въ этой полемикъ ръщительно сталъ на сторону Вассіана и заволжскихъ старцевъ. Онъ написалъ нъсколько трактатовъ по сему предмету. Особенно любопытны разсужденія его, представленныя въ видъ умной, спокойной бесьды двухъ лицъ: Филоктимона (дюбостажателя) и Актимона (нестажателя). Кромъ того, Максимъ вооружался противъ некоторыхъ распространенныхъ на Руси суевърій, страсти къ астрологіи и противъ священныхъ повъстей апокрифического характера, доказывая ихъ несогласіе съ Св. Писаніемъ (напримітрь такъ-называемая Афродитіанова повітсь о Рождествъ Христовъ). Вообще, ученый Грекъ, Вассіанъ Патрикъевъ и митрополить Варлаамъ въ это времв составляли родъ церковнаго тріумвирата. Но сей последній существоваль недолго. Аскетическое направление митрополита, его неугодливость въ отно-

шенін свётской власти и его обычай печаловаться за опальныхъ и несчастныхъ нередко ставили его въ натянутыя отношенія къ великому князю. Неизв'ястно, что именно послужило подовомъ въ его нивложенію, знасить только что Василій удалиль Варлаама въ одинъ дальній монастырь, а преемникомъ ему назначиль человъка иного направленія, одного изъ учениковъ Іосифа Волоцкаго, изъ «іосифлянъ», кавъ ихъ навывали противники, именно Даніила (1522). Этотъ Данінлъ, прозваніснъ Рязанецъ, прошелъ въ Волоцкомъ монастыръ строгую школу его основателя, отличался любовью къ книжнымъ занятіямъ, трудолюбіемъ и гибкимъ вкрадчивымъ умомъ. Предъ своем кончиной Іосифъ поручилъ братіи самой выбрать себ'янгумена, и выборъ ея палъ на Даніила. Умирающій игуменъ блатословилъ своего преемника. При последующихъ посещенияхъ монастыря великимъ княземъ, Данінлъ суміль пріобрівсти его расположеніе, а теперь, несмотря на свои еще далеко не старые годы, заналъ архинастырскую каседру. Съ его возвышениемъ немедленно стала усиливаться и вся партія іосифлянъ. Между прочимъ, Данінлъ сталь проводить ихъ на епископскія каоедры; такъ два близкіе родственника Іосифа Волопкаго, Акакій и Вассіанъ Топорковъ, возведены въ санъ епископа, первый Тверскаго, второй Коломенскаго.

Несмотря на изминивнияся обстоятельства, Вассіанъ Косой и Максимъ Грекъ продолжали дъйствовать въ прежнемъ дукъ, и разумвется сильно возбудили противъ себя новаго митрополита. Первой жертвой его неудовольствія сділался Максинь. Этоть иноземецъ, недостаточно пониман людей и отношенія, среди воторыхъ ему пришлось теперь жить, слишкомъ подчинился непріязненнымъ возэрвнівить своего друга Вассіана на московскіе порядки, церковные и политическіе, и, увлекшись авторитетностію своего высшаго образованія, принялся писать разныя обличительныя разсужденія, направленина не только противъ корыстолюбія и распущенныхъ нравовъ русской ісрархін и русскаго монашества вообще, но и противъ нъкоторыхъ архіереевъ и самого митрополита. Напримъръ, въ своемъ словъ противъ лихоимства, онъ обличаетъ какого-то выс**шаго** духовнаго сановинка, который «безпощадно пьетъ кровь изъ убогихъ людей своими лихвами и всявими несправедливостями, а самъ разъвзжаеть по городу на великолепныхъ коняхъ въ сопровождении многихъ слугъ, разгоняющихъ народъ крикомъ и бичами; долгими молитвами и черною власяницею онъ приврываеть свою страсть къ сладкимъ яствамъ и питіямъ и къ дорогимъ одеждамъ».

Въ такомъ обличеніи видёли намекъ на митрополита Даніила, который, по словамъ Герберштейна, будучи возведенъ на высшій духовный санъ еще въ цвётущихъ лётахъ, будто бы всякій разъ, являясь предъ народомъ, окуривалъ свое лицо сёрнымъ дымомъ чтобы сдёлать его болёе блёднымъ, то-есть болёе постнымъ. Не ограничиваясь духовенствомъ, Максимъ направлялъ свои обличенія также противъ гражданскаго управленія, противъ лихоимства, кищеній и грабительства властей. Мало того, онъ неосторожно бесёдоваль съ нёкоторыми опальными боярами насчеть особы государя, дружилъ бывшему въ Москвё турецкому послу (Скиндеру, родомъ Греку), враждебно настроенному противъ Россіи, и т. п.

Въ числъ чиновныхъ лицъ, посъщавшихъ Максима, преимущественно ради его просвъщенной книжной бесьды, и читавшихъ его посланія нли «тетрадки», быль и старикь Ивань Берсень Беклемишевь, находившійся тогда въ царской опаль. Очевидно, онъ принадлежаль въ старой боярской партін, недовольной новыми порядками, то-есть усилившимся самодержавіемъ: великій князь хотя и собираль боарскую думу для совъщанія о государственныхъ дълахъ, но въ сущности всв двла онъ уже заранве рвшаль въ тесномъ кругу своихъ совътниковъ, которыхъ выбиралъ въ особенности изъ ближнихъ дворцовыхъ чиновниковъ и дьяковъ. Онъ не любилъслышать противоръчія со стороны бояръ. Берсень быль умный человъкъ, но именно отличался грубою прямотою. Разъ онъ заспориль съ государемъ по поводу смоленскихъ дълъ. Василій Ивановичъ разгийвался и сказалъ ему: «поди прочь, смердъ, ты мив не надобенъ». Его отставили отъ должности и отняли у него городской дворъ, въ которомъ и помъстили супругу Шемячича, бывшаго Съверскаго выяза. Опальный Берсень приходиль къ Максиму Греку и горько жаловался ему на свое тяжкое положение и на то, что некому за него печаловаться предъ государемъ. Хотя Максимъ въ такихъ случаяхъ высылалъ своихъ домашнихъ и сидёлъ съ Берсенемъ наединъ, однако правительству донесли объ ихъ бесъдахъ. Въ нихъ участвоваль еще ональный дьякь Оедорь Жареный. Новидимому, донось быль сделань однимь изъ келейниковь Максима. Зимой 1525 года наражено было следствіе. Допросили Берсеня, Жаренаго и Максима Грева. Последній все разказаль откровенно; а первые сначала заперлись, но потомъ на очныхъ ставкахъ повинились въ своихъ тайныхъ беседахъ.

**Приведемъ нѣкоторыя выдержки изъ слѣдственн**аго дѣла, чтобы **показать какого характера** были подобныя бесѣды.

- Былъ ли ты сегодня у митрополита? спрашиваеть Максимъ пришедшаго въ нему Берсеня.
- A я не въдаю, есть ли митрополить на Москвъ, молвилъ Берсень.
  - Какъ такъ? Митрополить на Москвъ Даніилъ.
- Не въдаю, митрополить ли онъ или простой чернець: учительнаго слова отъ него никакого нътъ и ни о комъ не печалуется; а прежніе святители сидъли на своихъ мъстахъ въ мантіяхъ и печаловались государю о всъхъ людяхъ. А тебя, господине Максиме, взяли изъ Святыя Горы, да отъ тебя какую пользу взяли?
  - Я, господине, сиротина, какой отъ меня пользъ быть?
- Ты человъвъ разумный и можешь насъ пользовати. Намъ было бы пригоже тебя спрашивати, какъ государю устроити свою землю и какъ людей жаловати и какъ митрополиту жити?
- У васъ, господине, книги и правила есть, можете устроитися (сами), уклончиво отвъчалъ Грекъ. Однако иногда не удерживался и прибавлялъ такія слова о великомъ князъ:—Пойдетъ государь къ церкви, вдовицы плачутъ и за нимъ идутъ, и они ихъ бъютъ. И я за государя молилъ Бога, чтобы государю Богъ на сердце положилъ и милость бы ему надъ ними показалъ.

Берсень жаловался на Василія Ивановича и его покойную мать въ такихъ выраженіяхъ:

- Добръ былъ отецъ великаго князя Василія, великій князь Иванъ, и до людей ласковъ; пошлетъ кого на которое дѣло, ино и Богъ съ нимъ, а нынѣшній государь людей мало жалѣетъ. Дотолѣ земля Русская жила въ тишинѣ, да въ миру. А какъ пришла сюда мать великаго князя Софья съ вашими Греки, такъ наша земля замѣшалася и пришли нестроенія великія, какъ и у васъ въ Царьгородѣ при вашихъ царяхъ.
- Господине, молвилъ на это Максимъ, —великая княгиня Софья съ объихъ сторонъ была роду великаго, по отцъ царей нашихъ, а но матери великаго дукса (герцога) Феррарскаго. (Въ иной же разъ просто выразился, что по отцу она христіанка, а по матери латынка).
- Какова бы ни была, а къ нашему нестроенію пришла, горачился Берсень.—Відаешь и самъ, господине, и мы слыхали у разумныхъ людей: которая вемля переставливаеть обычаи свои и

та земля недолго стоить, а здёсь у насъ старые обычаи внязь великій перемёниль, ино на насъ котораго добра чаяти?

- Которая земля переступаеть заповъди Божіи, та отъ Бога казни чаеть; а обычаи царскіе и земскіе государи перемъняють (смотря по тому) какъ лучше ихъ государству, вставиль Максимъ.
- Однако, лучше старыхъ обычаевъ держаться, людей жаловать, а стариковъ почитать; нынъ же государь нашъ запершися самъ-третей у постели всякія дъла дълаетъ, продолжалъ сътовать Берсень.—Подворье у меня въ городъ отнялъ, изъ Новгорода Нижняго людей велълъ распустить и сына моего тамъ одного оставилъ. А нынъ отвсюду-то брани, ни съ къмъ намъ миру нътъ, ни съ Крымомъ, ни съ Казанью, всъ намъ недруги, а все за наше нестроеніе.

Въ другой разъ Берсень, заговоривъ съ Максимомъ о томъ, что великій князь не отпускаетъ его обратно на Святую Гору, объясниль этотъ поступокъ опасеніемъ, чтобъ онъ, узнавъ здёсь всё наши дёла, «добрая и лихая», не сталъ бы о нихъ тамъ разсказывать.

— Государь нашъ упрямъ, прибавлялъ Версень, — и встръчи противъ себя не любитъ: кто ему на встръчу говоритъ, онъ на того опаляется; а отецъ его противъ себя встръчу любилъ и тъхъ жаловалъ, которые противъ его говорили.

Въ томъ же родѣ были разговоры Максима и Берсеня съ дъякомъ Жаренымъ.

- Добылъ себъ печальника? спросилъ его Максимъ.
- Нѣтъ, не добылъ, отвѣчалъ Жареный. А государь у насъ пришелся жестокій и немилостивый.

Когда великій князь, послів основанія города Васильсурска на границів съ Казанскою землей, возвращался изъ Нижняго Новгорода въ Москву, бояре и дьяки стояли и ждали государева въйзда въ городъ. При этомъ Берсень замітилъ Жареному: «И зачімъ великій князь ходилъ въ Нижній? Поставилъ лукно на ихъ (Казанской) сторонів, то какъ же миръ съ ними взять? Ставилъ бы лучше городъ на своей сторонів?» По тому же поводу Берсень разсказаль Жареному свой разговоръ съ митрополитомъ.

— Сижу я у митрополита одинъ на одинъ, и митрополитъ воздаетъ великому князю большую хвалу за то, что городъ поставилъ, которымъ городомъ всю Казанскую землю возьметъ. «Богъ его избавилъ отъ запазушнаго врага», говоритъ. Спращиваю: «кто это

запазушный врагъ»?—«Шемячичъ», молвилъ митрополитъ. А самъ забылъ, какъ Шемячичу грамоту писалъ за своею печатью, клядся ему образомъ Пречистыя, чудотворцами, и на свою душу взялъ.

Въ подобныхъ откровенныхъ разговорахъ ясно отражаются настроеніе недовольной части общества, личные счеты и тѣ пересуды, какимъ подвергалось правительство со стороны этихъ недовольныхъ. Они сѣтовали на тяжести службы и не хотѣли видѣть труднаго положенія московскихъ правителей, одновременно доканчивавшихъ великое дѣло объединевія Руси и ведшихъ непрестанную борьбу со внѣшними врагами. Всѣ общественныя бѣдствія, свои частныя невзгоды и уже дававшій себя чувствовать желѣзный скипетръ самодержавія они готовы были объяснять только личными качествами государя и вліяніемъ его матери, давно умершей; причемъ и суровый Иванъ III въ отдаленіи представлялся имъ гораздо болѣе ласковымъ и милостивымъ чѣмъ былъ въ дѣйствительности. Даже въ такомъ полезномъ дѣлѣ, какъ основаніе новаго опорнаго пункта для борьбы съ Казанцами, высказывалось охуленіе, почему городъ поставили на правомъ, а не на лѣвомъ берегу Суры.

Тъмъ не менъе жалобы на недостатокъ печаловованія и немилосердіе Василія Ивановича въ данномъ случат оправдались. За нескромныя ръчи о государт Берсеню Беклемишеву отрубили голову на Москвъ-ръкъ, а Оедору Жареному выръзали языкъ.

По сему дълу Максимъ Грекъ оказался виновенъ въ томъ, что слушалъ подобныя ръчи, при чемъ обнаружились его дружескія связи съ лицами противными великому князю и митрополиту. И митрополить, и великій князь им'тли съ нимъ личные счеты, по поводу его обличительныхъ посланій; кром'в того, нам'вреніе Василія III развестись со своею неплодною супругой и жениться на другой встрътило ръшительное неодобрение со стороны этого Грека, столь авторитетнаго въ каноническихъ вопросахъ. Почти вследъ за помянутою казнію начался судъ надъ Максимомъ, для чего происходили частые соборы духовенства то во дворив государя, то въ палатахъ митронолита. Его обвиняли въ сношеніяхъ съ врагами Россіи (турециить посломъ), въ осуждении русскихъ перковныхъ уставовъ и внигь, въ охуленіи русскихъ чудотворцевъ Петра, Алексвя, Іоны, Сергія, Кирилла и другихъ за то, что они держали волости и села, собирали оброки и пошлины. Обвинали его даже въ разныхъ ересяхъ при переводъ внигъ; чему подали поводъ нъкоторыя неточныя выраженія, происшедшія отъ его недостаточнаго знавоиства съ руссвимъ языкомъ. Судъ кончился тёмъ, что Максима сослали въ Іосифовъ Волоколамскій монастырь, гдё держали его въ строгомъ заключеніи, въ голодё и холодё, и запрещали ему что-нибудь писать и сочинять. Однако, твердый въ своихъ убёжденіяхъ, Максимъ не признаваль себя виновнымъ и вопреки запрещенію продолжаль сочинять обличительныя посланія (или «тетради»). Митрополить Даніилъ, со своей стороны, не успокоился до тёхъ поръ, пока Максима, спустя шесть лётъ, не подвергли новому соборному суду. Тутъ выставили противъ него тё же обвиненія съ прибавленіемъ нёкоторыхъ новыхъ ересей, то-есть ошибокъ, отысканныхъ въ его переводахъ и грёшившихъ противъ догматовъ о Пресвятой Дёвё Маріи и о Св. Троицё. Его вновь осудили и заточили на сей разъ въ Тверской Отрочъ монастырь (1531).

Послъ перваго суда надъ Максимомъ Грекомъ, его другъ Вассіанъ Косой еще сохраняль повидимому расположеніе великаго князя. Но вогда совершились разводъ и новый бракъ Василія Ивановича, Патриквевъ относился въ нимъ очень неодобрительно, чвмъ и охладилъ въ себъ государя. Послъ рожденія сына и наслъдника Васильева, митрополить воспользовался обстоятельствами и настроеніемъ государя, и добился того, что вслідъ за вторымъ осужденіемъ Максима быль назначень соборный судь надъ Вассіаномъ (именно, въ мав того же 1581 года). Главнымъ обвинительнымъ пунктомъ противъ него послужила помянутая выше Кормчая, которую онъ «дервнулъ» переправлять по своему; при чемъ охуждалъ нъкоторыя прежнія правила и называль ихъ «кривилами», а русскихъ чудотворцевъ осмълился называть «смутотворцами», за то, что они при своихъ монастыряхъ имъли села и крестьянъ. Князь-инокъ не сиирился предъ судьями и держалъ себя съ обычною своею гордостью. Такъ, когда ему указали примъры древнихъ инововъ, которые хотя и владели селами, однако успели угодить Богу, онъ заметиль: «те села держали, но пристрастія къ нижь не имъло». На вопросъ митрополита, почему же онъ думаетъ, что новые чудотворцы были пристрастны къ селамъ, Вассіанъ дерзко отв'ячалъ: «не в'ядаю, чудотворцы ли то были». Туть рвчь шла собственно о митрополить Іон'в и Макаріи Калязинскомъ, конхъ канонизація въ то время еще не получила окончательной, общепризнанной формы. Когда митрополить напомина Вассіану его резкіе отзывы о Макаріи, тоть заметняю: «я его зналь; простой быль человькь; а чудотворець ли онь, пусть будеть какъ вамъ любо». Отвечая на упреви митрополита за разныя неканоническія няжіненія въ его спискі Кормчей, Вассіанъ прибавиль: «а буде что негораздо, и ты исправи». Наконець, его обвинили въ той же ереси противъ догмата о Пресвятой Дівві вакъ и Максима Грека, ибо при переводі симъ посліднимъ Метафрастова Жаннія Богородицы Вассіань участвоваль въ неправильномъ истолкованіи нівкоторыхъ важныхъ мість. Соборь осудиль Вассіана, и заточиль его въ тоть самый монастырь, съ которымъ онъ наиболіве враждоваль, то-есть въ Іосифовъ Волоколамскій. Тамъ онъ вскорів и умеръ, візроятно вслідствіе тяжелыхъ лишеній и суроваго обращенія свонхъ надсмотрщиковъ.

Такъ трагически окончилась при Василіи III эта борьба монастырскихъ нестажателей съ ихъ противниками. Послёдніе стояли за такой монастырскій строй, который складывался постепенно въ теченіе вёковъ; они стояли также за исторически развивавшееся самодержавіе, и естественно нашли въ немъ могучаго покровителя. А нестажатели, проповёдуя евангельскія отношенія, въ то же время защищали нёкоторые старые, отживавшіе порядки. Вассіанъ Косой, какъ поборникъ древнихъ дружинно-боярскихъ притазаній на ограниченіе княжеской власти, является прямымъ предшественникомъ знаменитаго князя-боярина Андрея Курбскаго. (19).

Не малую долю въ опалъ Максима Грека и Вассіана Косого играло ихъ неодобреніе разводу великаго князя съ супругою.

Василій Ивановичь очевидно сознаваль государственную важность праного престолонаследія оть отца въ сыну. Въ этихъ видахъ онъ не позволяль своимъ роднымъ братьямъ жениться, пова самъ не былъ еще обезпеченъ въ своемъ прямомъ потоиствъ. Вообще, онъ братьевъ своихъ держалъ подъ строгимъ присмотромъ, н вогда они жили въ своихъ удёлахъ, то въ числё ихъ окружавшихъ находились люди, которые доносили великому внязю не тольво объ ихъ поступвахъ, но и обо всёхъ подозрительныхъ разговорахъ. Такимъ образомъ предупреждаемы были всякія попытки къ вавой-либо врамоль или къ тайнымъ сношеніямъ съ воролемъ Польско-Литовскимъ. Двое изъ братьевъ, Семенъ и Дмитрій, умерли (первый въ 1518, второй въ 1521). Оставались въ живыхъ еще двое: Юрій Дмитровскій и Андрей Старицкій. Къ немалому огорченію Василія, болье чыть двадцатильтнее его супружество съ Соломоніей Сабуровой было бездітно, и великовняжескій престоль после него долженъ былъ перейти къ брату Юрію. Согласно съ

обычаями и суевъріями той эпохи, Соломонія тайно обращалась къ знахарямъ и знахаркамъ, испытывала разныя ихъ средства, чтобы получить дътей и сохранить любовь мужа, но ничто не помогало.

Одно лѣтописное сказаніе изображаєть сѣтованіе великаго князя въ слѣдующей поэтической формѣ. Однажды, во время объюзда по своему государству, онъ ѣхалъ на позлащенной колесницѣ, окруженный тѣлохранителями, и, посмотрѣвъ наверхъ, увидѣлъ на деревѣ птичье гнѣздо. «Горе мнѣ! воскливнулъ онъ—кому уподоблюсь? ни птицамъ небеснымъ, ни звѣремъ земнымъ, ни рыбамъ, всѣ они плодовиты суть». И, посмотрѣвъ на землю, прибавилъ: «Господи! и землѣ сей не уподобился я, ибо земля во всякое время приносить свои плоды и благословляетъ Тебя». Осенью, воротясь изъ объѣзда въ Москву, онъ началъ думать съ боярами о неплодіи великой княгини и говорилъ со слезами: «Кому по мнѣ царствовать на Русской землѣ? Братьямъ ли? Но они и своихъ удѣловъ не умѣютъ устроить». Нѣкоторые угодливые бояре, понимая его желаніе, отвѣчали на это: «великій государь! неплодную смоковницу посѣкаютъ и измещутъ изъ винограда».

Но разводъ быль дёломъ необычайнымъ на Руси и почитался гръхомъ противъ церковныхъ уставовъ. Въроятно не безъ связи съ тавимъ намфреніемъ великаго князя совершилась перемфна митрополита: вивсто строгаго, неуступчиваго Варлаама поставленъ Данішль, явившійся усерднымь исполнителемь желаній Державнаго. Однако, не вдругъ приступили къ осуществленію даннаго нам'вренія; сначала обратились, повидимому, за совітомь и разрішеніемь, къ восточнымъ патріархамъ и на Асонскіе монастыри. Но оттуда получили неодобрительные отвъты. Тогда митрополить Даніилъ собственною властію разрівшиль разводь. Тщетно Соломонія не согла**талась** сдёлаться монахиней; въ ноябрё 1525 года ее силою привели въ Московскій Рождественскій монастырь; самъ митрополить обръзалъ ей волосы; надъли на нее монашескую мантію или куколь, и постригли подъ именемъ Софьи; после чего ее отвезли въ Суздаль и заключили тамъ въ женскомъ Покровскомъ монастыръ. А въ январъ 1526 года «о свадебницахъ» (время свадебъ, отъ сватокъ до масляницы) великій князь вступиль въ новый бракъ, съ племянницею извъстняго литовско-русскаго выходца князя Михаила Глинскаго, Еленою, дочерью его, тогда уже умершаго, брата Василія. Вінчаль ихъ самъ митрополить. Вообще, эта свадьба сопровождалась всею царскою пышностію и твии многочисленными народными обрадами, которые въ тв времена на Руси были въ полной силв, каковы: тысяцкій, дружки, свахи, опахиваніе жениха и невесты соболями, осыпаніе хмелемъ изъ золотой мисы, иконы съ тафтяными убрусами, которые по концамъ были сажены жемчугомъ, бархатные и атласные платки, ширинки, камки подножныя, волотыя и серебряныя деньги, калачи, перепечи и сыры, корован и свічи, поставленныя въ кадь съ пшеницею, постель на ржаныхъ снопахъ, кормленіе новобрачныхъ жаренымъ пітухомъ и кашей, государевъ конюшій (князь Өедоръ Васильевичъ Телепневъ), всю ночь разъівжавшій съ обнаженнымъ мечомъ вокругъ подкліти или спальни, и т. д. Тысяцкимъ на свадьбі былъ братъ государя Андрей; роли дружковъ съ обінхъ сторонъ исполняли знатнійшіе бояре, а обязанности свахъ—знатныя боярыни.

Однако, многіе современники не одобряли развода съ Соломоніей и второго брака Василія; ропоть ихъ нащель отголосокь у самихъ летопноцевъ. На Соломонію смотрели какъ на невинную жертву насилія. Сложилась даже легенда, будто во время своего постриженія она оказалась беременною и потомъ произвела на свътъ сына, по имени Георгія. Она прожила въ монастырскомъ заключенін еще цізлыя семнадцать літь. Межь тімь Василій выказываль большую привизанность къ своей молодой супругв, ввроятно кроив миловидной наружности владвишей болве утонченными манерами, чёмъ московскій женщины того времени. Желая нравиться ей, великій князь, которому было подъ пятьдесять лётъ, сбрилъ свою бороду, вопреки господствовавшему великорусскому обычаю. По просьбе Елены, оне велёль освободить изъзаключенія ея дядю, Миханла Глинскаго, который вновь заняль почетное положеніе при его дворъ. Однако, къ немалому огорченію Василія, первые годы его второго супружества оставались бездітны; великій князь съ супругою начали усердно вздить по монастырямъ; раздавали щедрую милостыню и молили угодниковъ о своемъ чадородіи. Наконецъ, Богъ услышалъ ихъ молитвы: въ августв 1530 года родился у нихъ сынъ Іоаннъ, будущій Грозный царь. Обрадованный Васний повезъ младенца въ Тронцкую лавру, и тамъ окрестили его у гроба св. Сергія; воспреемниками его отъ купели были два извъствыхъ подвежника: столътній старецъ Касьянъ Босой и игуменъ Давіниъ Переяславскій. При семъ великій князь положиль новорожденнаго на самую раку Преподобнаго, какъ бы отдавая его подъ защиту прославленнаго заступника и покровителя московскихъ

князей. А для мощей двухъ другихъ московскихъ угодниковъ, свв. митрополитовъ Петра и Алексвя, онъ заказаль отчеканить новыя богатыя раки, для перваго золотую, для второго серебряную. Кром'в того, онъ сняль опалу съ невоторыхъ провинившихся бояръ, простиль многихь заключенныхь въ тюрьмы, одёлиль многихь бёдныхъ. н вообще ознаменовалъ свою радость разными делами милосердія и благотворенія. Въ следующемъ году Елена родила второго сына, Георгія. Тогда великій внязь, обезпеченный въ собственновъ потомствъ и прамомъ престолонаслъдіи, разръшилъ младшену брату Андрею вступить въ бракъ, и женилъ его на княжив Хованской. Отъ этой эпохи до насъ дошло неселько писемъ великаго внязя къ Еленъ, написанныхъ во время его отсутствія изъ Москвы. Въ нихъ ясно обнаруживается его любовь и заботливость о женв и двтяхъ, особенно о старшемъ. Между прочимъ, жена увъдомила его, что у малютки Ивана показался на шев вередъ. Василій встревожился и засыпаль жену вопросами о томъ, что это такое, давно ли, бываетв ли у другихъ дётей и т. п. Онъ поручаеть ей разспросить опытныхъ боярынь, и подробно ему обо всемъ отписать (13).

Въ дълъ украшенія и укръпленія столицы съ помощію иноземныхъ мастеровъ, Василій III усердно продолжалъ начатое его отцомъ. Такъ, по его приказанію, изв'єстный уже мастеръ Алевизъ Фрязинъ обложилъ кирпичемъ и камиемъ ровъ, шедшій вокругъ городской ствим, и привель въ лучшій порядокъ прилегавшіе пруды. Оволо того же времени была окончена постройка кирпичнаго великокняжескаго двора, смежныхъ съ нимъ Архангельскаго н Благовъщенскаго соборовъ. Последній покрыть позолоченною кровлей и внутри расписанъ неонами на золотомъ полъ (1508 года). Тогда же мастеръ Бонъ Фразинъ окончилъ церковь Іоанна «подъ колоколами» (гдв Ивановская колокольна). Въроятно для этой колокольни, въ концъ Васильева царствованія, мастеръ Николай Нъмчинъ слилъ колоколъ «большой благовъстникъ» въ тысячу пудъ; но помъщенъ онъ быль на особой «деревянной колокольниць». Вновь перестроенъ каменный придворный храмъ Спаса Преображенія. Кром'в того, при Василін воздвигнуто въ Москв'в более десяти каменныхъ церквей (Введенская на Большомъ Посадъ или въ Китайгородъ, Рождественская за Неглинной, Благовъщенская на Ваганьковъ, Алексвевская въ Дъвичьемъ монастыръ за Черторыей и пр.), и всв онв построены твиъ же архитекторомъ Алевизомъ Фризинымъ. Тоть же Алевизъ повидимому быль и пушечнымъ мастеромъ. Лътопись сообщаеть, что на Алевизовомъ дворѣ, гдѣ приготовляли пушечное зеліе (порохъ), на Успенскомъ врагѣ, однажды произошелъ пожаръ, при чемъ погибло болѣе 200 рабочихъ (1531 года). Великій князь строилъ каменные храмы въ подгородныхъ своихъ селахъ, напримѣръ, въ Воронцовѣ — Влаговѣщенія, а въ Коломенскомъ— Вознесенія. При Василіи же основанъ подъ Москвой извѣстный Новодѣвичій монастырь. Укрѣпляя столицу, Василій заботился и о другихъ важныхъ пунктахъ, особенно оборонявшихъ государство со стороны Татаръ. Такъ, онъ построилъ каменныя крѣпости въ Тулѣ, Коломиѣ, Зарайскѣ, Нижнемъ (въ послѣднемъ строилъ Петръ Фрязинъ), а деревянныя въ Черниговъ, Каширъ и пр.

Межъ твиъ какъ каменное храмовое зодчество находилось пока въ рукахъ иноземцевъ, внутреннее храмовое украшение или иконопись продолжала развиваться какъ художество вполив русское. При Василіи было окончено фресковое расписаніе знаменитаго Успенскаго собора. А номянутое выше расписаніе Благов'ященскаго было совершено мастеромъ Өеодосіемъ Денисьевымъ съ братіей (кажется, сыномъ Діонисія, изв'ястнаго иконника временъ Ивана III). Очищенныя недавно отъ позднъйшихъ наслоеній, фрески этого собора свидътельствують о значительномъ процеттаніи иконописнаго искусства въ то время. Любопытны, между прочинъ, извъстія льтописей о поновлении и вкоторых в наибол ве чтимых в иконъ стараніями митрополита Варлаама, который самъ не быль чуждъ иконо. инсному художеству. Во-первыхъ, по его совъту и благословенію, государь разрёшиль поновить знаменитый образь Владимірской Вожіей Матери и веліль устроить для него новый кіоть, украшенный золотомъ и серебромъ (1514 года). Затъмъ великій внязь вельль принести изъ Владиміра древнія иконы Спаса и Богородицы, отъ времени обветшавшія. Митрополить сь духовенствомь и народомь встретиль ихъ на Посаде и съ молебствиемъ проводиль въ Успенскій соборъ. (Государь тогда отсутствоваль изъ Москвы). Потомъ Вармаамъ велёлъ поставить ихъ въ своихъ палатахъ и поновлять, при чемъ помогалъ иконникамъ собственными руками (1518). Для сихъ неонъ также устроили новыя драгоценныя ризы, пелены и кіоты. Въ следующемъ году св. иконы были отпущены обратно во Владиміръ съ такою же торжественностію какъ и встрічены. Государь съ боярами самъ проводиль ихъ за Андрониковъ монастырь.

При Василіи встрічаємъ въ столиці начало полицейскихъ порядковъ. Такъ ночью, послів урочнаго часа, воспрещалось безъ особой нужды ходить по изв'юстнымъ улицамъ, для чего онъ заграждались рогатками, при которыхъ стояла стража. Подобная же мъра была принята и въ Новгородъ Великомъ (въ 1531 году) вслъдствіе пожаровъ, сопровождавшихся сильными грабежами. Когда тамъ по всему городу поставили уличныя ръшетки и учредили пожарную стражу, то эта мъра много способствовала водворенію спокойствія и прекращенію грабежей. Василій подтвердилъ запрещеніе отца относительно пыниства и вольной продажи меда, пива и вина; но такъ какъ запрещеніе это не распространалось на великокняжескихъ тълохранителей, то онъ выстроилъ для нихъ за ръкой особую часть города, которая названа Наливки (отъ слова: наливий! Такъ объясняетъ это названіе Герберштейнъ). (14).

Большіе успахи сдалало при Василіи III развитіе московскаго придворнаго строя, то-есть умножение чиновъ, должностей и обрядности; въ чемъ, кромъ установившагося единодержавія и самодержавія, не малую долю вліянія иміли византійскія преданія, подкръпленныя матерью великаго князя и прітхавшими съ нею Греками. Встрвчаемъ некоторыя придворныя званія, о которыхъ прежде не упоминалось, напримъръ стряпчих, въдавшихъ царскую одежду, рынды или нарядныхъ телохранителей, крайчикы, оружничихъ, ясельничихъ (въдавшихъ конскій приборъ), постельниковъ, шатерникова и пр. Своеобразная роскопть и строгая обрадность Московскаго двора въ ту эпоху стали обращать на себя вниманіе иноземцевъ, въ особенности западно-европейскихъ пословъ, которымъ приходилось близко наблюдать и на самихъ себъ испытывать наши придворные порядки и обычаи. Любопытное описание нъкоторыхъ таковыхъ обычаевъ находимъ въ сочинении о Московскомъ государствъ извъстнаго германскаго посла Герберштейна, дважды посътившаго наше отечество.

Навстречу послу предъ его первымъ прибытіемъ въ Москву вывхалъ знатный бояринъ. Последній при семъ строго соблюдаль достоинство своего государя, и, напримёръ, не выходилъ первый изъ саней или не слезалъ съ лошади, а ждалъ пока это сделаетъ прибывшій посолъ. Герберштейнъ, заметивъ какую цену москвитине придаютъ всемъ подробностямъ встречи, также захотелъ поддержать достоинство своего государя, началъ спорить, и потомъ прибегъ къ хитрости: онъ вынулъ ногу изъ стремени, делая видъ что слезаетъ съ лошади. Бояринъ тотчасъ сошелъ на землю, но тутъ съ досадой заметилъ обманъ противника. Скрывъ досаду, онъ

подошель съ непокрытою головой, и отъ имени своего государа спросиль посла, по добру ли по здорову прівхаль, произнеся предварительно полный царскій титуль (великій государь Василій, Божіею милостію государь всея Руси и великій князь Владимірскій, Московскій, Новгородскій, Псковскій, Смоленскій и пр.).

Во время второго прівзда барона Герберштейна, онъ, какъ извъстно, имълъ товарищемъ своимъ графа Леонарда Нугароля. За полинии отъ Москвы ихъ встретилъ старый дьякъ, вздившій съ посольствомъ въ Испанію, объявиль, что для почетнаго пріема ниъ назначены отъ государя большіе люди, и предупредиль, что при свиданіи съ ними надобно сойти съ лошадей и стоя слушать государевы слова. Старикъ былъ покрыть потомъ и казался въ большихъ хлопотахъ; на вопросъ Герберштейна о причинъ сего, онъ отвъчалъ: «Сигизмундъ, у насъ государю служатъ иначе чъмъ у васъ». Въ Москвъ баронъ и графъ получали содержаніе, назначенное для германскихъ пословъ (для литовскихъ и другихъ опредължнось оно въ нномъ размъръ); имъ и ихъ свить ежедневно доставлялись пища и напитки; послёдніе состояли изъ разныхъ сортовъ меду и пива. Когда назначенъ быль день торжественнаго пріема, за послами явилось нъсколько важнъйшихъ сановниковъ въ сопровожденін большой свиты изъ дворянъ. По тімь улицамь, гді провзжали послы, стояли толпы народа, которыя становились гуще по мере приближения къ Кремлю, такъ что за теснотою поездъ едва пробрадся въ Кремлевскія ворота. Діло въ томъ, что по распоряженію правительства, въ такой день народъ сгонялся сюда со всьхъ сторонъ, запирались лавки и мастерскія, чтобъ удивить иностранцевъ своимъ многолюдствомъ, а следовательно и могуществомъ. Посольство прошло посреди вонновъ, туземныхъ и наемныхъ, наполнавшихъ Кремлевскую площадь, и должно было сойти съ коней, еще не добъжая до дворцовой ластницы, ибо сходить съ лошади подав нея могь только одинь великій князь. На лёстницё и въ первыхъ комнатахъ дворца пословъ встрачали болре, чамъ далае тыть болье знатные; они подавали правую руку и здоровались. Въ пріемномъ повов находился великій князь съ братьями и думными боярами. Онъ сидёлъ съ открытою головой на возвышении подлё ствим, на которой висвлъ образъ въ богатомъ окладъ; справа на скань в лежала м вховая шапка или компака, а слева посохъ съ крестомъ и тазъ съ двумя рукомойниками и положеннымъ на нихъ полотенцемъ (для омовенія руки послів прикосновенія къ иновіврцамъ). Посл'в установленныхъ прив'втствій, пословъ посадили на скамью противъ великаго князя; при посредствъ толмача, они сказали свою річь. Государь вставалъ и спрашивалъ: «Братъ нашъ, Карлъ, избранный императоръ Римскій и наивысшій король здоровъ ли?» Графъ Нугароль отвітилъ: «здоровъ». Тотъ же вопросъ повторился о Фердинандів, на что отвіталъ Герберштейнъ. Потомъ Василій даваль руку посламъ и спрашивалъ объ ихъ собственномъ здоровь в.

По окончаніи сей аудіенціи, государь пригласиль пословъ къ своему столу. Когда ихъ ввели въ объденную залу, великій князь и бояре уже сидели за столами, которые были разставлены вокругъ залы; посрединъ находился поставець, обремененный золотыми и серебряными чапіами и кубками. Государь сиділь за особымь столомь, ближе въ нему помъщались его братья, за ними следовали бояре и другіе придворные люди, по степени своей знатности и милости государевой. Пословъ посадили также за особымъ столомъ, насупротивъ великаго князя. На столахъ были разставлены солонки, уксусницы и перечницы. Предъ началомъ объда великій князь, если хотъль оказать кому почеть, посыдаль хлыбь, а еще высшій почеть означала посылка отъ него соли. Во время объда онъ посылалъ со своего стола некоторымъ лицамъ, въ томъ числе посламъ, блюда съ кушаньями, при чемъ надобно было каждый разъ вставать и кланиться на всв стороны, что не мало утомляло пословъ. За обвдомъ первымъ блюдомъ въ мясобдъ подавались жареные лебеди и журавли. Приправою къ кушаньямъ служили сметана, соленые огурцы и моченыя груши, которыя не снимались со стола во время объда. Въ началъ объда пили водку, а потомъ подавали мальвазію, греческое вино и разные меды. Государь пилъ за здоровье пословъ, н. также какъ кушанья, посылаль отъ себя напитки. Кубки и вообще посуда, которую здёсь видёли послы, казались сдёланными изъ дорогихъ металловъ и даже изъ чистаго золота. Служители, разносившіе кушанья и напитки, одіты были въ нарядные кафтаны или такъ-называемые «терлики», украшенные жемчугомъ и дорогими камнями; а прежде (до Василія) они одфвались проще, на подобіе церковныхъ прислужниковъ. Объдъ продолжался нъсколько часовъ. По окончаніи его, однако не окончилась попойка. Тѣ же чины, которые проведи пословъ во дворецъ, проводили ихъ домой, и тутъ принялись снова угощать ихъ напитками, стараясь напоить до цьяна. Въ этомъ отношеніи, по замічанію иноземцевь, Русскіе были

большіе мастера: когда истощены всё другіе способы убёжденія, то они начинають пить здоровье великаго князя, его брата и других почетных лиць, полагая, что при их имени никто не можеть отказаться оть чаши. При семъ приглашающій пить чьелибо здоровье выходить на средину комнаты съ чашей въ рукѣ и говоритъ веселую рёчь съ разными сму пожеланіями; опорожнивъчащу, перевертываеть ее и касается своей макушки, чтобы всё видѣли, что онъ выпилъ до дня. Затѣмъ точно такимъ же образомъ долженъ каждый опорожнить чашу. Единственное средство избавиться отъ дальнѣйшихъ тостовъ, это притвориться сильно пьянымъ нли заснувшимъ.

Послы приглашены были также на великокняжую заячью охоту, которая производилась близь Москвы на одной покрытой кустарниками заповъдной полянь, гдъ въ изобили водились зайцы. Кромъ того, сюда заранве приносили много зайцевъ изъ другихъ мвсть и во время охоты по мъръ надобности выпускали ихъ изъ мъшковъ. Великій князь сидель на богатоубранномь аргамак (какъ Москвитане называли коней турецкой породы); голова князя была покрыта колпакомъ съ поднятыми на лбу и на затылев козырьками, на которыхъ качались золотыя пластинки на подобіе перьевъ; на немъ быль родь терлика, вышитаго золотомъ; на поясв висвли спереди кинжалъ и два ножа, а назади изукрашенная золотомъ палица съ привъщеннымъ къ ней на ремий міднымъ или желівнымъ кускомъ -оружіе, употребляемое Москвитянами на войнъ (кистень?). Съ праваго боку у него вхалъ пользовавшійся особымъ почетомъ, бывшій базанскій царь, Шигь-Али съ колчаномъ и налучникомъ за илечами, а съ леваго — два молодые киязя, изъ которыхъ одинъ держалъ свиру или топоръ съ рукоятью изъ слоновой кости, а другой булаву, называемую «шестоперомъ». Число всёхъ всадниковъ простиралось до 300. Когда прибыли на мъсто и началась охота, то всв, не исключая и великаго князя и знатныхъ лицъ, начали сами спускать каждый свою собаку; первому позволено было спустить ее Шигь-Али, а затёмъ и всёмъ другимъ охотникамъ. Въ этоть разъ было затравлено до трехъ соть зайцевъ. По окончаніи охоты, великій князь со своею свитой и послами отправился къ вакой-то деревянной башив, подлв которой были приготовлены шатры; онъ расположился въ самомъ просторномъ изъ нихъ, и тутъ угощаль всёхь охотниковь разными вареньями и печеньями, а также миндалемъ, оръхами, сахаромъ и напитками. Въ иной разъ великій князь охотился съ кречетами или больщими соколами на лебедей, журавлей и т. п. птицъ. Кромъ того, онъ забавлялся иногда борьбою людей съ медевдями, которыхъ содержалъ въ особо устрохономъ для нихъ дворъ. Борцы (обыкновенно простолюдины) выендятъ противъ нихъ, вооруженные деревниными вилами (рогатиной?). Получившихъ при семъ раны государь приказываетъ лъчить и, кромъ того, награждаетъ ихъ платьемъ и хлъбомъ. Герберштейнъ, между прочимъ, видълъ торжественное богослуженіе въ Успенскомъ соборъ въ самый день Успенія, 15 августа, и говоритъ, что великій князь стояль у стъны, съ правой стороны у боковой двери; онъ опирался на посохъ и въ одной рукъ держалъ свой колиакъ; его бояре стояли у колоннъ храма (18).

Тоть же наблюдательный иноземець замітиль чрезвычайное развитіе Московскаго самодержавія въ то время. По его словамъ, своею властію надъ подданными, равно свётскими и духовными, Василій превосходилъ всёхъ другихъ монарховъ; никто изъ его советниковъ не осмеливается противоречить ему или быть другаго мевнія. Подданные считають его исполнителемъ воли Божіей, и на вопросъ о вакомъ-либо сомнительномъ деле отвечають: «знаеть Богь и великій государь». Несмотри на некоторыя неудачныя войны, они выхваляють его такъ, какъ будто дела шли счастливо. «Неизвестно, происходить ли такая тираннія оть грубости и жестокости народа, или наобороть, эта грубость и жестокость произошли отъ государевой тиранніи», прибавляєть Герберштейнь, конечно не вполнъ понимавшій историческое развитіе и смыслъ московскаго государственнаго строя и судившій о народі преимущественно по отзывамъ лицъ болъе или менъе офиціальныхъ. Въ примъръ того, съ какою строгостью требовалось отправление государевой службы, и часто на свой счеть, онъ приводить одного изъ извёстныхъ ближнихъ дьяковъ, Третьяка Далиатова. Великій князь назначиль его посломъ въ цесарю Максимиліану; дьявъ началъ говорить, что у него нъть денегь на дорогу. Его тотчасъ схватили и отвезли на Бълоозеро, гдъ онъ и умеръ въ темницъ; а все его имъніе отобрано на государя, причемъ найдено 3.000 флориновъ чистыми деньгами. Если въ этому примъру присоединимъ судьбу помянутыхъ выше боярина Берсеня съ дъякомъ Жаренымъ и Максима Грека съ Василіемъ Патрикъевымъ, то понятно, какими способами достигалось отсутствіе противоржчія (собственно оппозиціи) государевой волъ.

Выло бы невёрно и неисторично объяснять такое сильное развитіе монархической власти только личною тиранніей, а не всёмъ историческимъ складомъ московской государственности. Однако несомивнио и личныя качества государей имвли при семъ свою, и значительную, долю вліянія. Важно то, что за такимъ политическимъ двателемъ какъ Иванъ III следовалъ государь способный поддержать его завъты и вполнъ воспользоваться существовавшими условіями для дальнівшаго развитія своей самодержавной власти. Хотя въ личныхъ талантахъ и правительственномъ искусствъ Василій уступаль своему отцу; но онь владёль замёчательною твердостью характера и упорнымъ постоянствомъ въ достижении разъ намъченныхъ целей. Это онъ доказаль и во внутреннихъ и во внешнихъ дълахъ; для примъра, напомнимъ пріобрътеніе Смоленска, котораго онъ добился послё неоднократныхъ и тяжелыхъ неудачъ. Сравнивая разныя неудачи и военныя пораженія его времени съ блистательными политическими событівми при его отців, надобно также нивть въ виду и различіе условій, посреди которыхъ они дійствовали. Ивану III приходилось имъть дёло на западныхъ предёлахъ съ такими неэнергичными противнивами какъ Казиміръ IV и сынъ его Александръ; тогда вакъ Василій долженъ быль бороться съ Сигизмундомъ I, самымъ крупнымъ лицомъ въ династін Ягеллоновъ. Ивану III не трудно было свлонить на свою сторону Менган-Гирея при существованіи смертельной вражды между ханами Крымскими и Золотоордынскими; во время Василія Золотая Орда уже не существовала, и хищнымъ Гиреямъ были развизаны руки съ этой стороны; Казанцы также получили полную возможность дъйствовать противъ Москвы въ союзъ съ Крымцами. Но именно посреди трудныхъ обстоятельствъ и опасностей, вогда еще только складывавшееся и далеко неокръпшее государственное единство не разъ должно было отстанвать себя одновременно отъ всёхъ этихъ внёшнихъ враговъ, вполив выказалась твердость Василія Ивановича, всегда върнаго своему царственному величію и своимъ правительственнымъ обязанностямъ.

Государственный умъ и дальповидность правителя особенно выражаются въ выборт его ближайшихъ совтинковъ и исполнителей. Въ этомъ отношении Василий очевидно не равнялся со своимъ отцомъ. Такъ неудачи въ войнахъ съ Литвой и Татарами отчасти обусловливались малоспособностью назначаемыхъ имъ воеводъ, и вообще овъ недостаточно пользовался выдвинувшимися при его

отцъ, испытанными предводителями, каковы, напримъръ, были старый Даніндъ Щеня и Хабаръ Симскій. Впрочемъ, въ этомъ отношенін выборъ не мало ственялся обычаемъ боярскаго местичества, съ которымъ долженъ былъ считаться и самъ государь. Наиболе видныя м'вста въ правительств' Василія III занимали, конечно, потомки удёльныхъ князей. Во-первыхъ, его зять, то-есть мужъ его сестры, внязь Василій Даниловичъ Холмскій, имівній званіе московскаго воеводы (напоминавшее прежнее званіе московскаго тысяцкаго); но онъ не долго пользовался своимъ значеніемъ: въ 1508 году князь Холмскій въ чемт-то такъ сильно провинился, что великій князь велівль его посадить вь тюрьму, гдів онъ и умеръ въ следующемъ году. После него званіе московскаго воеводы перешло въ князю Даніилу Васильевичу Щенъ, принадлежавшему въ семьв Патриквевыхъ, то-есть къ потомкамъ Гедиминовымъ. Далве видимъ въ числъ самыхъ близвихъ въ государю бояръ: внязя Димитрія Ростовскаго, князя Василія Шуйскаго, потомка князей Суздальско-Нижегородскихъ, Михаила Юрьевича Кошкина, представителя древней чисто московской боярской фамилін, Михаила Воронцова изъ знаменитой фамилін тысяцкихъ Вельяминовихъ, царскаго казначен Петра Головина (сынъ Головы-Ховрина). До своего пораженія и пліна на Оршів высокое положеніе при дворів занималь окольничій Иванъ Андреевичь Челяднинъ. Въ числі знатнійшихъ бояръ находились также потомки удёльныхъ князей Западной Руси, перешедшіе на московскую службу, именно два брата Бъльскіе, Димитрій и Иванъ Өедоровичи, потомки Гедимина, Воротынскій и Мстиславскій. Возникшій при Московскомъ двор'в обычай брать влятвенныя записи о не отъвздв въ Литву въ особенности прилагался къ этимъ литовскимъ выходцамъ. Впрочемъ, подобная же запись въ върномъ служении московскому государю была взята съ князей Шуйскихъ: съ Василія за порукой митрополита Даніила и епископовъ, а съ его двухъ родственниковъ, Ивана и Андрен, за поручительствомъ многихъ бояръ въ 2.000 рубляхъ. Съ Михаила Глинскаго взята клятвенная грамота съ поручительствомъ пятидесяти лицъ въ 5.000 рубляхъ на случай его измъны.

Наиболье приближенными совътниками Василія III были однако люди далеко не знатные, и преимущественно его дьяки. Положеніе самыхъ довъренныхъ лицъ во вторую половину царствованія занимали двое: одинъ изъ второстепенныхъ бояръ, тверской дворецкій Иванъ Шигона-Поджогинъ, и думный дьякъ Меньшой Путятинъ. Это были любимцы и тайные совётники Василія. Ихъ-то конечно и разумёль опальный бояринъ Берсень Беклемишевъ, сётуя на то, что государь «запершися самъ третей у постели всякія дёла дёлаетъ». Въ первую же половину княженія главнымъ совётникомъ въ государственныхъ дёлахъ былъ казначей Георгій Малый, одинъ изъ Грековъ пріёхавшихъ въ Россію съ матерью Василія Ивановича, человёкъ ученый и весьма свёдущій въ политивъ. По словамъ Герберштейна, великій князь такъ уважалъ его совёты, что однажды, во время болёзни Георгія, велёлъ своимъ боярамъ принести его къ себё на носилкахъ. Георгій Малый лишился первенствующаго вліянія со времени дёла о своемъ соотечественнить Максимъ Грекъ, за котораго онъ повидимому заступался; однаво и послё того великій князь призываль къ совёту Георгія, только даль ему другую должность. (16).

Василій Ивановичь не любиль долго засиживаться на одномъ мъстъ, и велъ жизнь довольно подвижную. Зиму онъ обыкновенно проводиль въ Москвъ, а лъто непремънно за городомъ въ своихъ подмосковныхъ селахъ, каковы Островъ, Воронцово, Воробьево, Коломенское. Кром'в того, онъ любилъ вздить на богомолье въ ближніе и дальніе монастыри и въ города извёстные своими святынями, напримъръ, въ Тронцкую Лавру, Кирилловъ монастырь, Волоцвій, Николо-Угрешскій, въ Переяславль, Юрьевъ, Владиміръ, Ростовъ, Тихвинъ, Зарайскъ и пр. Эти путешествія соединялись иногда съ обычными «объёздами» своихъ владёній (соотвётствующими древнему княжескому «полюдью»), а также и съ охотой, которой Василій повидимому быль предань до страсти. Особенно любимымь мъстомъ его охоты во вторую половину княженія быль Волоколамскій край съ его Іосифовымъ монастыремъ, поступившимъ по смерти своего основателя на непосредственное попеченіе великаго княза. Съ охотой въ этомъ краю связана и предсмертная болёзнь Василія Ивановича. Въ августв 1583 года случилось нашествіе Крымцевъ съ каномъ Санпъ-Гиреемъ и Исламъ-царевичемъ на Разанскія украйны. По отраженін этого нашествія, великій князь въ сентябръ, то-есть въ началъ слъдующаго 1534 года, повхалъ съ супругой и дътьми въ Троице-Сергіеву Лавру помолиться угоднику, а отсюда направился въ Воловоламску, чтобы тамъ «тешиться» осеннею охотой. Дорогой онъ занемогь; причемъ на лёвомъ стегив у него явился небольшой, но весьма элокачественный нарывъ. Съ трудомъ добхалъ онъ до Волоколамска, гдв его любимецъ тверской и волоцкій дворецкій, Иванъ Юрьевичъ Шигона-Поджогинъ, устроилъ для него пиръ въ самый день прівзда, въ первое воскресенье послѣ праздника Покрова Богородицы. Какъ ни былъ боленъ Василій Ивановичь, однако на третій день послів того, во вторнивь, не утеривлъ и повхалъ въ поле съ ловчими и собаками. Но туть въ своемъ селъ Колпи онъ окончательно слегь въ постель, и чрезъ двъ недъли воротился въ Воловолансвъ, несомый на носилкахъ боярскими детьми. Вызванные изъ Москвы врачи великаго князя, Нъмецъ Николай Булевъ и Өеофилъ (въроятно Грекъ), начали прикладывать къ нарыву пшеничную муку съ медомъ и печеный лукъ, потомъ кавую-то мазь, отъ которой сталъ идти гной; прибъгли и къ слабительнымъ. Но больному становилось все хуже; онъ уже почти пересталъ принимать пищу, и началъ дёлать предсмертным распораженія. По его приказу, другой его любимець, дьякъ Меньшой Путатинъ, со страичимъ Мансуровымъ съйздили въ Москву и привезли его духовную, написанную еще до втораго брака, которую онъ немедленно велёль сжечь. Все это сдёлано тайкомъ отъ братьевъ и оть бояръ. Потомъ приступили къ составлению новой духовной грамоты. Съ двумя своими любимцами Василій совътовался, кого изъ думныхъ бояръ назначить послухами для засвидътельствованія этой грамоты: при великомъ князё находились тогда князья Димитрій Оедоровичь Більскій, Иванъ Васильевичь Шуйскій, Миханлъ Львовичъ Глинскій и, кром'й Шигоны, дворецкій князь Иванъ Ивановичъ Кубенскій; рішили вызвать изъ Москвы еще Михаида Юрьевича Захарьина (Кошкина). Прітьжали также братья великаго внязя Андрей Старицвій и Юрій Дмитровскій; но Василій скрываль отъ нихъ свое опасное положение и особенно не довъряль Юрію, котораго посившиль отпустить обратно въ Дмитровъ. Больной хотыль умереть въ столицы, но предварительно забхаль помолиться въ Іосифовъ монастырь (версть около двадцати отъ Волоколамска). Здёсь онъ слушаль литургію лежа на одрё въ церковномъ притворв, а великая внягиня съ детьми стояла подле и проливала горькія слезы. Въ Москву его везли въ каптанъ (возкъ), гдъ при немъ сидъли внязья Шкурлятевъ и Палецкой и поворачивали его, такъ кавъ самъ онъ уже не могъ двигаться. Подъ Москвой онъ остановился отдохнуть дня на два въ селъ Воробьевъ, куда немедленно явились митрополить, епископы, бояре и дети боярскіе. Межь темь черезъ Москву-ръку намостили мость противъ Новодъвичьяго мовастыря, такъ какъ ръка еще не успъла покрыться прочнымъ льдомъ, котя уже время шло въ вонцу ноября. Наскоро построенный мость не выдержаль; вступивь на него, четыре коня, запряженные въ возовъ, провадились; дёти боярскіе успёли подхватить великовнажій ваптанъ и обръзать гужи у оглоблей. Василій Ивановичъ воротился на Воробьево; покручинился на «городничихъ» (Волынскаго и Хозникова), въдавшихъ постройкою моста, однако опали на нихъ не положилъ. Онъ переправился на паромъ подъ Дорогомиловымъ и въбхалъ въ Кремль чрезъ Боровицкія ворота; ради иногихъ иноземцевъ и пословъ, пребывавшихъ тогда въ Москвъ, въвздъ этотъ совершился повидимому до разсвета: великій внязь все еще не хотвлъ, чтобы всв знали о его безнадежномъ состояніи. Но возвращени въ Москву, первымъ дёломъ было окончание духовной грамоты, для засвидетельствованія которой призваны были, кром'в помянутых выше боярь, еще князь Василій Шуйскій, Михайло Воронцовъ, Михайло Тучковъ и казначей Петръ Головинъ. Потомъ Василій Ивановичь открыль митрополиту Даніилу, епископу коломенскому Вассіану и своему духовнику, благов'ященскому протопопу Алексвю, свое давнее желаніе постричься предъ смертію въ иноки и схимники.

Услыхавъ о немощи государевой, многіе бояре поспёшили въ Москву изъ своихъ вотчинъ. Принявъ Святые Дары, Василій призваль къ своей постели братьевъ, митрополита, бояръ и дётей боярскихъ, и «приказывалъ» имъ сына своего Ивана, которому даетъ свое государство; увёщевалъ служить ему вёрою и правдою. Затёмъ, отпустивъ братьевъ и митрополита, обратился къ боярамъ съ слёдующими словами:

«Въдаете сами, отъ великаго князя Владиміра Кіевскаго ведется наше государство Владимірское и Новогородское и Московское; им вамъ государи прироженные, а вы наши извъчные бояре. И вы, братіе, постойте кръпко, чтобы мой сынъ учинился на государствъ государемъ, была-бы въ землъ правда и въ васъ бы розни никоторыя не было. Да приказываю вамъ Михайла Львовича Глинскаго; онъ человъвъ къ намъ пріъзжій, но вы не называйте его пріъзжимъ, а держите за здъшняго уроженца, зане онъ миъ прямой слуга, и были бы вы всъ сообща и земское дъло и сына моего дъло берегли и дълали за одинъ. А ты бы, князь Михайло Глинскій, за моего сына князя Ивана, и за мою великую княгиню Елену, и за моего сына князя Юрія кровь свою проліялъ и тъло свое на раздробленіе далъ».

Очевидно, малолътство преемника, неопытность и иноземное происхождение супруги, ненадежность братьевъ и возможность боярской крамолы сильно озабочивали умирающаго государя. Онъ не однажды обращался къ боярамъ со своими завътами. Въ среду, 3 декабря, онъ вновь причастился Св. Таниъ, вновь призвалъ думныхъ бояръ, и долго говорилъ имъ объ устроеніи земскомъ и какъ послё него править государствомъ; нослъ чего, оставивъ при себъ Миханла Глинскаго, Михаила Юрьевича Захарьина и Шигону, приказываль имъ о великой княгинъ Еленъ, какъ ей безъ него быть и какъ въ ней боярамъ ходить: онъ назначалъ ее правительницею до возмужалости сына. Летописецъ затемъ изображаетъ трогательное прощаніе государя съ трехлётнимъ сыномъ Иваномъ, котораго принесли на рукахъ, и съ великою княгинею, которую держали подъ руки, такъ она вопила и билась. Ивана онъ благословилъ врестомъ Петра Чудотворца, которымъ сей благословаваъ прародителя Московскаго князя Ивана Даниловича; отпуская сына, онъ свазаль его нянъ, боярынъ Аграфенъ Челядниной: «смотри, Аграфена, отъ сына моего Ивана не отступи ни пади». По просьбъ великой княгини, умирающій велёль принести и другого сына, однолётнаго Юрія, и также его благословилъ; ему онъ назначилъ въ духовной небольщой удёль съ городомъ Углече Поле. Когда приблизился смертный чась, великій князь позваль опять митрополита, братьевь и боярь и вельдъ себя постригать. Но туть вдругь выступили брать его Андрей, Михайло Воронцовъ и самъ Шигона съвозраженіями, что Владиміръ Кіевскій не чернецомъ умеръ, а сподобился быть праведнымъ, также и другіе князья. Возникъ споръ. А между темъ умирающій уже лишился языка и употребленія рукъ, но взоромъ продолжаль просить о постриженіи. Тогда митрополить поспішиль исполнить обрядь, возложиль на него парамонатку, ряску, иноческую мантію, наконецъ схиму и Евангеліе на грудь, нарекши его въ иночествъ Варлаамомъ. Василій Ивановичъ скончался въ ночь на четвергъ, на 4 декабря, то-есть подъ Варваринъ день, на пятьдесять шестомь году оть рожденія, послів двадцатносмилівтняго царствованія. Дворець огласился плачемь и рыданіемь.

Митрополить Данінлъ немедленно взяль Юрія и Андрея Ивановичей въ переднюю избу, и привелъ ихъ къ присягѣ на вѣрность великому князю Ивану Васильевичу и его матери Еленѣ. На томъ же привелъ къ присягѣ бояръ и дѣтей боярскихъ, чтобъ они всѣ за одинъ стояди противъ недруговъ великаго князи, противъ бе-

серментства и латынства, а иного государя себв не искали. Потомъ митрополить отправился съ боярами къ Еленв возвъстить ей кончину супруга. Отъ этой въсти она, какъ мертвая, пролежала часа два и насилу пришла въ себя. Межъ тъмъ иноки Троицкаго и Іосифова монастыря, отославъ стряпчихъ великаго князя, овладъли его тъломъ и начали приготовлять къ погребенію. Въсть о кончинъ разнеслась по городу, и народъ сталъ приходить во дворецъ прощаться. Настало утро. Въ Архангельскомъ соборъ выкопали ему могилу подлъ отца его, Ивана III, и привезли каменный гробъ. Вътотъ же день, при звонъ всъхъ колоколовъ и рыданіи стекшагося во множествъ народа, тъло великаго князя вынесли изъ дворца, и затъмъ съ обычными обрядами предали погребенію. (17).

## TTT.

## ЛИТОВСКАЯ РУСЬ ПРИ ЯГЕЛЛОНАХЪ.

Польское вдіяніе на политическій строй Литовской Руси.—Земскіе привилен, общіе и мёстные.—Господство вельможь.—Нившіе слои населенія.—Водвореніе крёпостного права.—Волочная система. Введеніе магдебургін.—Столкновенія городского самоуправленія съ королевскими намёстниками.—Судебникъ Казиміра IV.—Первый Литовскій статуть и характерь судоустройства.—Жалобы на неправосудіе.—Второй статуть.—Уставь о земской оборонь.—Страшные крымскіе полоны.—Черты шляхетскихъ нравовь по Курбскому и Михалону.

Мы видёли, какъ медленно Северовосточная Русь собиралась вокругъ своего средоточія- Москвы, и какъ шагъ за шагомъ она возвращала себъ полную національную самобытность въ постоянной борьбъ съ варварскими ордами. Тяжела была работа объединенія и освобожденія; зато государство складывалось прочно и крівпво. Его врвикой сплоченности особенно способствовала однородность собранныхъ частей: все это были области собственно великорусскія, говорившія однимъ языкомъ, исповідующія одну церковь; инородобщирныхъ свверовосточныхъ ческое или финское населеніе окрайнъ слабо нарушало эту однородность, будучи вполнв подчинено господствующему племени и уже давно вступивъ на путь обрусвнія. Другое зрвлище представляла Русь Югозападная, собранная воедино великими князьями Литовскими. Она не имъла собственнаго средоточія или національнаго ядра, около котораго могла бы сплотиться и выработать крыпкій государственный организмъ. Литовская династія и литовская знать въ началів подверглись-было обрусвнію и готовы были слиться съ княжеско-боярскимъ сословіемъ Западной Руси; но унія съ Польшею и переходъ въ католичество снова сдёлали ихъ чуждыми руссской православной народности, а потомъ, мало-по-малу, поставили въ непріязненныя къ ней отношенія.

Въ западной половине слагался совсемъ иной политическій строй, четь въ восточной. Хотя удёльная система Литовской Руси прекратилась почти одновременно съ Русью Московской; но это превращение тамъ не сопровождалось такимъ же усилениемъ центральной правительственной власти какъ въ Москвъ. Между тъмъ какъ въ последней потомство удельных внязей теснилось въ столице при дворъ веливаго князя и обратилось въ болрско-служилое сословіе, -- въ Литовской Руси потомки Игоревичей и Гедиминовичей, а также члены знативищаго боярства образовали сильное вельможное сословіе, не столько придворное, сколько владёльческое-нёчто похожее на западно-европейскихъ феодаловъ. Со времени Казиміра IV, Ягеллоны, занимая въ то же время польскій престоль и перейзжая изъ одной столицы въ другую, съ одной стороны неизбъжно подвергались вліянію польскаго государственнаго строя съ его шляхетскими привилегіями, ограничившими королевскую власть; съ другой -старались удержать въ соединении съ Польшей и привязать къ себъ литовско-русскія области разными пожалованіями земель и высовых урядовъ, которыя расточались, конечно, самому влінтельному классу, то-есть, вельможамъ, чёмъ поддерживали ихъ силу и значеніе. Такимъ образомъ въ Литовской Руси утвердилось господство вельможъ, которые сосредоточили въ своихъ рукахъ огромныя поземельныя владёнія, завлючавшія въ себё не одни села и містечви, но и целые города, а также захватили себе высшіе уряды, земскіе, военные и придворные, каковы: гетманы, канцлеры, марналки, подскарбін, воеводы, каштеляны и старосты. Съ этими урядами соединялись и большое вліяніе, и богатые доходы. Они большею частью перешли въ Литовскую Русь изъ Польши или сложиянсь по польскимъ образцамъ: гетманъ былъ предводителемъ войска н военнымъ судьею, канцлеръ хранилъ печать великаго князя и управляль его письменными сношеніями; подскарбій вёдаль доходы и расходы государства; маршалки считались представителями служилаго сословія и были также придворными сановниками. Воевода начальствоваль цёлою областью, при чемъ соединяль въ своихъ рукахъ власть военную, правительственную и судебную. Каштеляны и старосты были правителями отдёльныхъ округовъ (поветовъ) и городовъ, какъ бы помощники воеводы (впрочемъ, были старосты, въдавшіе цълыя области, напримъръ, Жмудскій). Въ нъкоторыхъ частяхъ Литовской Руси, кромъ того, встръчаются еще древне-русскіе намъстники и тіуны. Изъ главныхъ сановниковъ составлялся при великомъ князъ высшій правительственный совътъ, похожій на древне-русскую боярскую думу, но уже получившій польское названіе рады, и члены этого совъта стали называться «паны радные», а въ совокупности «паны-рада».

Итакъ, по естественному порядку вещей, вийстй съ ополяченіемъ династін Ягеллоновъ, высшій классъ Литовской Руси и ен вийшній строй не замедлили подпасть польскому вліянію.

Объ этомъ вліяніи свидітельствуєть цільні рядь великовняжескихъ грамотъ или такъ-называемыхъ привилеевъ, которые клонились въ тому, чтобы перенести польско-католические порядки въ Литовскую Русь и такимъ образомъ все более и боле приблизить ен строй въ польскому. Этотъ рядъ привилеевъ начинается пресловутою грамотою Ягелла, выданною на сеймв 1387 года, въ которой онъ даруеть некоторыя новыя права тёмъ литовскимъ боярамъ, которые крестились въ католическую въру. Изъ той же грамоты видно, что Литва стала раздёляться на кастеляніи и повёты. Далве, автомъ Городельской уніи 1413 года, какъ изв'ястно, литовсвимъ боярамъ-католикамъ дарованы права и привилегіи польской шляхты, вивств съ ея гербами, и установлены въ Литвв выстіе польскіе уряды воеводъ и кастеляновъ, доступные только католикамъ. Затемъ наиболее важнымъ шагомъ въ этомъ направленіи является земскій привилей, данный Казиміромъ IV въ 1457 году высшимъ сословіямъ Литвы, Руси и Жмуди. Извъстно, какое трудное положение испытываль Казимирь между притязаниями польской шляхты съ одной стороны и неудовольствіемъ литовско-русскихъ чиновъ съ другой. Чтобъ усповонть последнихъ, онъ означеннымъ актомъ подтверждаетъ дарованныя прежде привилегіи и жалуетъ новыя, на сей разъ безъ различія испов'яданія, то-есть, равно католикамъ и православнымъ. Такъ литовско-русскіе чины (а именно вняжата, ритеры, шляхтичи, бояре и мъстичи, или горожане) владъють пожалованными имъніями и вотчинами на тъхъ же правахъ. какъ и въ Польскомъ королевствъ, то-есть, могутъ ихъ продать, заложить, обывнить, подарить и передать своимъ наследникамъ. Вдова остается въ имѣньѣ мужа до слѣдующаго замужества; а если мужъ записаль часть своего имфиія какъ вфио, то она можеть ею распорядиться по своему усмотренію. Имущества и вотчины означенныхъ чиновъ освобождаются отъ разныхъ великокняжескихъ поборовъ, каковы: серебщизна (подать на войско), съпокошеніе, возка камня и лісу и ніжоторых других в натуральных в повинностей, отчасти извёстныхъ подъ общимъ именемъ дякла; но остаются въ силъ стацыи (доставка събстныхъ припасовъ для чиновниковъ и свиты великаго князя при его провздв), починка мостовъ и городскихъ укръпленій. Запрещеніемъ крестьянскихъ переходовъ съ земель владъльческихъ на государевы и обратно эта грамота дёлаеть рёшительный шагь къ развитію крёпостного права. А запрещеніемъ посылать въ частныя имінія дінних (правительственныхъ судебныхъ приставовъ) она отдаетъ крестьянъ въ полную подсудность владёльцу. Далее грамота разрешаеть княжатамъ, ритерамъ, шляхтичамъ и боярамъ (но не мъстичамъ) свободный вывздъ въ иностранныя государства для своего образованія, за исключениемъ страны непріятельской и съ соблюдениемъ обязанностей военной службы. Наконецъ, въ виду сильнаго негодованія литовско-русскихъ вельможъ на польскіе захваты земель и урядовъ, Казиміръ тою же грамотою обязывается не уменьшать предёловъ великаго княжества, а также раздавать земли въ волод в ніе и держаніе и земскіе уряды только містнымъ уроженцамъ, а не чужеземцамъ. Грамота эта дана въ Вильнъ въ присутствии литовскихъ пановъ-рады и скрвплена литовскимъ канцлеромъ Михайломъ Кезгайловичемъ. Наследникъ Казиміра IV, сынъ его Александръ, вступивъ на великовняжескій престоль въ 1492 году, по требованію литовских в пановъ-рады, выдаль для Литвы новый привилей, воторымъ подтвердилъ грамоту отца своего и, кромъ того, по образцу Польши, еще болье ограничиль власть великаго князя въ пользу литовскихъ вельможъ, обязавшись безъ согласія пановъ-рады не вести дипломатическихъ сношеній, а также не издавать законовъ, ни раздавать и отнимать земскіе уряды и т. п.

Въ томъ же 1492 году Александръ далъ особый привилей землъ Жмудской, подтверждающій прежде дарованныя боярамъ и шляхтю права; по этому привилею, между прочимъ, староста Жмудскій назначается господаремъ по желанію самихъ жителей; они же сами выбираютъ себъ тивуновъ; а господарскіе дъцкі е посылаются «только по ръку Невъжу». Тутъ мы имъемъ дъло съ привилеемъ собственно мъстнымъ или областнымъ. Подобные же областные привилен или льготныя уставныя грамоты, данныя разнымъ русскимъ землямъ, кошедшимъ въ составъ великаго княжества. Литовскаго и королев-

ства Польскаго, дошли до насъ въ значительномъ количествъ. А именно: Луцкой землю, данный Ягелломъ въ 1427 г., Галицкой, данный имъ же въ 1433 г.; твиъ же русскимъ землямъ, то-есть, Галицкой и Подольской (включеннымъ въ предвлы короны Польской) привилей Казиміра IV (1456) и Сигизмунла I (1507), Волынской землю и особый повыту Быльскому-Александра (1501); Витебской землё—Сигизмунда 1507 г. (подтвержденъ и дополненъ имъ же въ 1529 г.), Брацлавской его же (1507), Полоцкой земль-тоже Сигизмунда I (1511) и Дрогичинской-его же (1521). Привилен эти обыкновенно выдавались и возобновлялись по требованіямъ или челобитью самихъ жителей, то-есть, ихъ высшаго, шляхетского сословія. Всв они направлены въ расширенію правъ этого сословія, по образцу польской шляхты. Обыкновенными статьями ихъ были: объщаніе господаря нивого изъ пановъ и земянъ не наказывать по одному доносу, а только послё суда, также не сажать въ тюрьму по одному подозрвнію, не конфисковать имвній (за исключеніемъ государственной измёны), сохранить какъ вотчины, тавъ и «выслуги» (жалованныя помъстья) за наследнивами и въ вавъщаніе не мъшаться; вдовъ пользоваться имъніемъ мужа, если не выйдеть вторично замужь, и только за отсутствіемь родственниковъ имъніе умершаго шляхтича возвращается господарю; земскіе урадники избираются самою шлактою и утверждаются господаремъ, преимущественно изъ мъстныхъ уроженцевъ; далъе слъдуетъ освобожденіе отъ разныхъ повинностей и поборовъ, а также освобожденіе отъ суда господарскихъ урядниковъ, за исключеніемъ насильственнаго нападенія, поджога, изнасилованія и разбоя. При семъ въ нъкоторыхъ областяхъ, ближайшихъ въ Польшь, именно въ Бъльскомъ повътъ и Дрогичинской земль, отмъняется древнерусская должность д'в цкаго и зам'вняется польскимъ вознымъ. По н'вкоторымъ указаніямъ не всегда польскіе порядки нравились русскимъ жителямъ; тавъ Дрогичинскій староста жалуется Сигизмунду І, что дрогичане не подчиняются его привилею (1523 г.).

Вообще, вром'в обычных правъ и вольностей, въ которымъ стремились почти всё западно-русскія земли, встрёчаются въ этихъ привилеяхъ разныя частности и особенности, соответственно условіямъ и потребностямъ различныхъ областей. Такъ привилеи Витебскій и Полоцкій даны не однимъ князьямъ и боярамъ, но также и мёщанамъ и указываютъ на торговый характеръ этихъ городовъ, особенно на ихъ старинную торговлю воскомъ съ Ригою и другими

ливонскими городами. «Если накого-либо витеблянина (или полочанина) воскъ загудять (опорочать) въ Ригв или индв, то его судить и наказать должны сами витебляне (или полочане)». Въ томъ и другомъ городъ упоминаются с я б р ы (подобно Пскову); эти городскіе сябры освобождаются отъ повинностей подводной и ловчей (то-есть, отъ обязанности давать подводы вняжимъ чиновнивамъ и ходить на княжіе ловы въ облаву). Смоленскій привилей данъ также по челобитью пановъ, мъщанъ, даже «черныхъ людей» и всего поспольства, съ владывою Іосифомъ во главъ. А первая его статья гласить: «Христіанство греческаго закону не рушити, въ церковныя земли и воды, въ монастыри и отмерщины (имфиія, откаванныя по завъщанио?) не вступаться». Объщания не трогать православия встръчаются и въ некоторыхъ другихъ привилеяхъ, напримеръ въ Луцкомъ. Кіевскіе пани и земяне просять отм'янить разныя новины, введенныя у нихъ воеводами, напримірь: взиманіе выводной куницы (свадебная пошлина) съ панскихъ людей, новые мыты, недопущеніе тажущихся бояръ судиться прямо предъ господаремъ и пр. Сигизмундъ соизволяетъ на эти просъбы. Брацлавскіе земяне, терпъвшіе разореніе отъ татарскихъ набъговъ, испрашивають отибиу подати, такъ-называемой подымщины, за что отказываются отъ держанія своихъ корчемъ.

Но далеко не все то, что объщалось въ привилеяхъ, исполнилось на самомъ дълъ, не смотря на неодновратныя ихъ подтвержденія и дополненія. Между прочимъ, главная цёль этихъ привилеевъ поднять значеніе литовско-русской шляхты до уровня польской достигалась только отчасти. Литовская Русь оставалась по преимуществу страною крупныхъ вельможъ - владёльцевъ, которые держали у себя въ подчинени вежинъ или мелкую шляхту. Это, между прочимъ, ясно выражалось въ силадъ и обычаяхъ сеймовыхъ. При Ягеллъ и его преемнивахъ мы видимъ цёлый рядъ сеймовъ или съёздовъ литовско-русскихъ бояръ съ польскими панами для обсужденія взаимныхъ отношеній Литвы и Польши. Отсюда началь развиваться обычай сеймованія и въ Литовской Руси. Земскіе съйзды, какъ извівстно, не были ей чужды еще и во времена удбловъ, когда събзжались князья съ своими боярами для улаживанія взаимныхъ распрей и для обсужденія вившней обороны. Теперь же эти земскіе съвзды начали устраиваться по образцу польскаго сеймованія, которое Ягеллоны старались ввести въ великомъ княжествъ Литовскомъ. Но между тъмъ какъ въ Польшъ сеймы составлялись изъ крупной и мелкой шляхты и потому (со времени Казиміра IV) стали распадаться на двъ избы, сенаторскую и рыцарскую; въ Литвъ они пова были исключительно въ рукахъ вельможъ; а мелкая шляхта, если и допускалась на сеймы, своего самостоятельного голоса тамъ почти не нивла. Во всякомъ случав способы сеймованія, конечно, пролагали путь и дальнъйшему вліянію польскаго государственнаго строя въ Литовской Руси. Однимъ изъ несомивнимиъ признаковъ сего вліянія также является униженіе древнерусскаго боярскаго званія. Такъ въ великовняжихъ грамотахъ времени Ягеллоновъ служилое и землевладельческое сословія Литовской Руси, по степени своей знатности, обозначаются разными чменами, наполовину заимствованными изъ Польши, въ такомъ порядкъ: княжата, панове, рыцери, шляхтичи, бояре и земяне. Тутъ бояръ мы видимъ оттвененными въ нижнимъ ступенямъ этой лестницы; потомъ они были поставлены ниже земянъ и обозначали самую мелкую шляхту. А впоследствік въ некоторыхъ областяхъ Литовской Руси именемъ бояръ обозначаются уже полусвободные слуги воролевскихъ урядниковъ и кръпостные сельскіе обыватели съ разными подразділеніями, каковы: бояре конные или панцырные (обязанные военною службою), замковые или путные (отправлявшіе стражу при панскихъ замкахъ и служившіе на посылкахъ) и осадные (пахотные крестьяне) (18).

Помянутыя отдёльныя права и привилегіи литовско-русской шляхты были большею частью закрёплены общимъ законодательнымъ сводомъ, который изданъ въ 1529 году подъ именемъ «Литовскаго Статута». Сей послёдній подтвердилъ господствующее положеніе шляхты въ государстве и въ особенности упрочилъ ся власть надъ крестьянскимъ населеніемъ.

Въ Литовской Руси въ данную эпоху положение низшихъ классовъ было почти то же самое, какъ и въ Московской Руси. Многочисленная дворня знатныхъ людей и шляхты состояла преимущественно изъ холоповъ: ихъ отчинныя и жалованныя земли были населены отчасти также несвободною челядью или холопами. Литовскій статутъ 1529 года опредъляетъ четыре источника холопства или невольной челяди («невольницы маютъ быти четверакихъ причинъ»): 1) давность сего состоянія или рожденіе отъ невольниковъ; 2) полонъ, выведенный изъ земли непріятельской; 3) преступникъ, выдалный обиженному на смертную казнь (кромъ воровства) и помилованный имъ подъ условіемъ неволи; 4) бракъ съ невольникомъ или невольницею. Но по всъмъ признакамъ въ началѣ Ягеллонсваго періода несвободное или хлопское населеніе составляло еще незначительную часть сельскаго населенія сравнительно съ свободны иъ врестынскимъ сословіемъ въ Западной Руси подобно тому, какъ это было и въ Руси Восточной того же времени. Разумвемъ при семъ свободу въ смыслъ юридическомъ; но фактически свобода крестъянъ все болве и болве ствсиялась и представляла весьма различныя степени. Западнорусское свободное крестыянство, называемое въ юридическихъ памятникахъ иногда к м е та м и, а боле известное подъ именемъ люди, мужики или поспольство, хотя еще сохранало свой древній общинный быть и собиралось на свои волостные сходы или копы, но уже утратило право общинной собственности на землю, которую обработывало; оно жило на земляхъ великокняжескихъ («господарскихъ»), владельческихъ (панскихъ) и церковныхъ. За пользованіе ими оно должно было отбывать разнообразныя дани и повинности, иногда переложенныя на деньги, но большею частью натурой, каковы: серебряная или серебщизна (въ свверозападной Руси она имъла частное название по сощины, то-есть, взимаемой по сохамъ, а въ югозападной подымщины, то-есть, взимаемой по дымамъ или дворамъ), иначе грощевая (оброкъ или чиншъ), житная, дякольная, медовая, бобровая, куничная и проч. Степень зависимости и количество даней различались по разнымъ разрядамъ. Такъ вольные данники, платя по условію съ владъльцемъ извъстныя дани, были свободны оставить землю, когда хотвли перейти къ другому владвльцу, предварительно разсчитавшись съ первымъ; но разрядъ крестьянъ, называемыхъ отчичи, около эпохи перваго статута уже не имель этого права перехода. Крестьяне, кром'в даней, обязанные еще панщиною, то-есть, работою извёстнаго числа дней въ году на владёльца, и толоками (чрезвычайныя работы съ панскимъ кормомъ и пивомъ), называются людьми тяглыми или прогонными, иногда сельскими путниками. Наибольшими льготами пользовались новые поселенцы, которыхъ владёлецъ перезываль на свои пустопорожнія земли; но потомъ, зажившись на новыхъ мъстахъ, они въ силу давности дълались крипкими землю (впослюдстви опредблена десятилютняя давность). Нижній разрядь крестьянства, уже близкій къ невольникамъ, составляли закупни или закладни, почти то же, что кабальные холопы въ Восточной Руси. Это люди, поступавшіе во временное рабство въ уплату долга; число ихъ было весьма значительно, такъ какъ въ тв времена многіе вольные простолюдины подъ властью

сильныхъ людей искали защиты отъ разныхъ притъсненій и разоренія. Но временное рабство по большей части обращалось въ постоянное, и потомство этихъ закладней дълалось кръпостнымъ. Далье, при раздачъ великими князьями населенныхъ имъній панамъ и шляхтичамъ, случалось иногда, что въ числъ жителей этихъ имъній находились мелкіе землевладъльцы, носившіе званіе бояръ. Послъдніе попадали такимъ образомъ въ зависимость отъ новаго пана, и, не имъя возможности возстановить свои права при упадкъ центральной правительственной власти, впослъдствіи обращались почти въ кръпостное состояніе съ помянутымъ выше названіемъ панцырныхъ бояръ или панцырныхъ слугъ (по второму статуту, 1566 года).

Жалуя населенныя имфнія шляхть, великіе князья Литовскіе обыкновенно, по ходатайству вдадьльцевь, освобождали населеніе этихъ имфній оть разныхь даней и работь въ пользу господаря (то-есть, великаго князя). Но это не значило, что крестьяне дфйствительно избавлялись оть даней и повинностей; владьльцы жалованныхъ имфній обращали прежніе поборы и работы въ свою пользу и потомъ количество ихъ еще увеличивали. Первый статуть подтверждаеть свободу владьльческихъ крестьянь оть всёхъ казенныхъ податей и повинностей, за исключеніемъ обязанности содержать дороги, мосты и чинить крфпости или замки; но не даеть никакихъ опредъленій для крестьянскихъ платежей и работь, отбываемыхъ на владьльца.

Первымъ шагомъ къ водворенію крѣпостного права или къ уравненію вольныхъ сельскихъ жителей съ невольными былъ, какъ мы видѣли, земскій привилей 1457 года, по которому Казиміръ IV запрещаетъ перезывать поселенцевъ съ частныхъ имѣній на великокняжія и обратно. Хотя это запрещеніе относилось собственно къразряду людей тяглыхъ и давнихъ поселенцевъ, однако уже по недостатку строгаго разграниченія подобныхъ разрядовъ, силою вещей, шляхта мало-по-малу распространяла таковое запрещеніе и на другіе классы сельскаго населенія. Вторымъ, еще болье дъйствительнымъ средствомъ закрѣпощенія послужило усилившееся право владѣльческаго суда. Въ этомъ отношеніи важное значеніе имѣетъ та же жалованная литовско-русскому дворянству грамота 1457 года, по которой, вмѣсто требованія на судъ правительственныхъ урядниковъ посредствомъ присылки дѣцкаго, дается владѣльцу право самому представлять виновнаго крестьянина къ правительственному

суду. По судебнику того же Казиміра IV, изданному въ 1468 г., владълецъ получаетъ уже не одно право представлять виновнаго на судъ, но и постановлять самый приговоръ и брать пеню въ свою пользу. А къ концу XV и началу XVI въка великокняжескіе привилен установляють право суда какъ неотъемлемую принадлежность землевладънія. За великокняжими урядниками остается только судъ по важнъйшимъ уголовнымъ преступленіямъ. Древній общинный судъ, производившійся на крестьянскихъ сходахъ или копахъ, хотя и сохранился до позднъйшаго времени, но уже въ видъ не самостоятельнаго судебнаго органа, а только для участія въ предварительномъ розыскъ (доводъ) по отношенію къ обвиненнымъ.

Тяжесть крестьянскихъ податей и повинностей была весьма разнообразна, смотра по мъстностамъ и другимъ условіямъ. Обыкновенно она соразмврилась съ количествомъ земли, скота и рабочихъ рукъ. Полное врестъянское хозяйство носило названіе или службы, нли дворища. Размеры сихъ участвовъ хотя были неодинавовы, но вообще значительны; такъ въ дворищу иногда причислялось окодо 60 десятинъ пахотной земли и 20 десятинъ съновосной; на такомъ участив помвщалось по два и болве отдвльныхъ хозяйствъ нян дымовъ. Но, съ увеличениемъ населения и раздачею государственныхъ земель шляхть, уменьшались постепенно и размъры крестьянскихъ участковъ. А въ XV въкъ въ Западную Русь начала переходить изъ Польши такъ называемая «волочная система», заниствованная поляками у нёмцевъ. По этой системё лучшая часть земли выдёлялась для устройства фольварка или помёщичьей фермы, а остальная земля дёлилась на волоки, заключавшія въ себъ около 19 десятинъ. На одной волокъ помъщикъ водворялъ отдёльное врестыянское хозяйство, причемъ волока подраздёлялась на три поля, по 11 морговъ въ каждомъ (моргъ — почти 1400 кв. саженъ), и крестьянинъ селился на среднемъ полъ. Впослъдствіи уже на одной волокъ стали селить по нъскольку семей или хозяйствъ. Прежде всего волочная система появилась въ ближайшихъ въ Польше земляхъ Бельской и Дрогичинской, где упоминается еще во времена Витовта. Отсюда она распространилась по Съверозападной Руси, то-есть, въ Бълоруссіи и Польсьь. Вследствіе этой системы тамъ рано разрушилось общинное крестьянское землевладъніе и образовалась чрезвычайная дробность поселеній, такъ что село состояло иногда изъ двухъ или трехъ дворовъ. Въ Югозападной Руси волочная система встрёчается только къ концу XVI вёка;

ибо тамъ было болве свободныхъ земель, и притомъ населеніе относилось къ ней очень враждебно. Особенно въ Подоліи и степной Украйнь, подверженныхъ татарскимъ набытамъ, было много безлюдныхъ пространствъ, которыя помыщики старались заселить и потому привлекали поселенцевъ разными льготами. Поэтому крестьянство тамъ пользовалось большею свободою, чымъ въ Сыверозападной Руси, и долье сохраняло старый общинный бытъ.

Относительно распорядка волочной системы и соединенныхъ съ нею крестьянскихъ повинностей, въ числе другихъ документовъ имъемъ любопытную инструкцію Сигизмунда II Августа, выданную въ 1557 году, озаглавленную «Устава на волоки господаря его милости у во всемъ великомъ князствъ Литовскомъ». Въ этомъ уставъ различаются главнымъ образомъ участен служебные и тяглы е. Первые давались людямъ, обязаннымъ военною службою или другими служебными повинностами; такъ путные бояре отправляли подводную повинность, развозили письма и носылки королевскихъ урядниковъ (тогда еще не было постоянной почты); они получали въ надълъ по двъ волоки земли, свободныя отъ другихъ повинностей. Такой же надёль имёли господарскіе бортники, конюхи, стр вльцы (обязанные являться на войну и на королевскую охоту), осочники (полъсовщики, оберегавшіе пущи и также участвовавшіе въ господарской охоті). Сельскіе войты или старосты, имъвшіе обыкновенно подъ своимъ въдъніемъ около ста крестьянских волокъ, получали одну волоку, свободную отъ податей; такую же волоку получали и сельскіе лавники, исполнявшіе обязанности вижей или судебныхъ приставовъ. Между твиъ тягл ы е крестьяне отбывали за свою волоку барщину (то-есть, обработывали фольварочныя или господскія земли) и платили чиншъ. Число рабочихъ дней, определенныхъ для этой барщины, простиралось отъ 108 до 128; а количество оброка или чинша, взимаемое деньгами, овсомъ, съномъ, курами, яйцами и пр., соразмърялось съ во личествомъ и качествомъ земли, подраздёлявшейся на три разряда, то-есть, хорошей, средней и худшей: послёдній разрядъ составляла почва песчаная и болотистая. Переложенная на деньги, сумма этого оброка простиралась приблизительно отъ 14 до 55 грошей (на наши деньги отъ 11/2 до 6 рублей). Обыкновенно войть по воскреснымъ днямъ объявлялъ крестъянамъ, на какой день назначена работа и какая именно. Работать должны были отъ восхода до заката солнца, лътомъ съ тремя перерывами для ъды и отдыха. Крестъянинъ, не явившійся на работу и не представившій войту уважительной для того причины, въ первый разъ платилъ штрафу одинъ грошъ, во второй цѣлаго барана, а въ третій подвергался наказанію «бичемъ на лавцѣ». Дани и оброки взимались осенью между днями св. Михаила и св. Мартина, то-есть, 29-го сентибря и 11-го ноября. Неисправный по лѣности плательщикъ подвергался заключенію; неисправный по причинѣ болѣзни, пожара или другого бѣдствія получалъ облегченіе или полное прощеніе. Рабочій скотъ запрещалось отбирать у крестьянина во всякомъ случаѣ. Слѣдовательно положеніе казенныхъ крестьянь, судя по этому уставу, было бы не особенно тяжелое, еслибы уставъ исполнялся добросовѣстно великокняжескими или королевскими урядниками, что въ дѣйствительности, конечно, встрѣчалось очень рѣдко.

Значительная часть вазенных вземель была приписана въ връпостямъ или замкамъ. Королевскіе намъстники и старосты этихъ замковъ получали вивств съ ними въ кориление или держание (тоесть, во временное пользование) и приписанныя въ нимъ волости; причемъ королевскими грамотами опредвлялась та часть мъстныхъ податей и повинностей, которая шла въ пользу державца и его урядниковъ (обыкновенно третья часть). Но эти державцы не ограничивались положенною частію, а присвоивали себъ, сколько могли, и вводили еще новые незаконные поборы. Когда же являинсь королевскіе ревизоры, то державцы показывали имъ только небольшую долю всёхъ доходовъ, умалчивая объ остальныхъ. Мене всего заботились державцы объ исполнении общегосударственныхъ повинностей, каковы: поддержание городскихъ ствнъ, содержаніе городской и полевой стражи, постройка мостовъ и пр. Такимъ образомъ королевские намъстники или старосты-виъсто того чтобы быть истинными представителями государственной власти и начальниками военныхъ силъ своего повъта-обращались во временныхъ помъщиковъ, которые старались изъ населенія выжимать для себя вавъ можно болфе доходовъ. Еще менфе соблюдались правительственные уставы въ имфніяхъ, розданныхъ въ частное владфніе: тамъ замітно общее стремленіе помінциковъ уменьшать крестъянскіе надёлы и увеличивать повинности. (19).

И такъ ко второй половинъ XVI въка сельское население находилось уже въ процессъ закръпощения, и ръзко обозначилось полное господство служилаго или шляхетскаго сословия въ Литовскорусскомъ государствъ. Но въ Западной Руси было еще многочисленное и довольно зажиточное населеніе городское, сохранявшее свой древній общинный быть и свою привычку къ общинному самоуправленію, именно къ тому роду въчеваго самоуправленія, который достигь полнаго развитія въ Новгородів и Псковів. Подъ владычествомъ Ягеллонской династін, при постоянномъ усиленіи шляхетскихъ привилегій и притязаній, городское населеніе начало терпъть разныя притеснения и грабительства со стороны великокняжескихъ урядниковъ, то-есть, воеводъ, каштеляновъ, старость и окружавшей ихъ служилой шляхты. Наступившія войны съ Москвою и опустошительные татарскіе наб'яги также способствовали об'яднівнію и упадку городовъ. Чтобы поддержать ихъ и оградить отъ подчиненія шляхть, великіе князья Литовскіе и вивсть короли Польскіе усердно начали пересаживать изъ Польши въ Литовскую Русь то городовое самоуправленіе, которое въ теченіе XIII и XIV столітій заимствовано было полявами у нъмцевъ подъ именемъ Магде б ургскаго права, вмёстё съ письменнымъ феодальнымъ сводомъ законовъ или такъ называемымъ «Саксонскимъ зерцаломъ» (Speculum Saxonicum). Тамъ распространенію этого немецкаго права способствовали многочисленные германскіе волонисты, нереселившіеся въ Польшу и составившіе значительную часть городскаго населенія; но въ Западной Руси нѣмецкое городское устройство оказалось чуждымъ и не соотвътствующимъ русскимъ преданіямъ и обычаямъ. Прежде всего, то-есть, еще въ XIV въкъ, оно водворилось въ землъ Галицкой, которая была присоединена Казиміромъ Великимъ непосредственно въ Польшт. Городъ Вильна получилъ магдебургію въ 1387 г. А затімъ, со времени Ягелла, нѣмецкое городовое право въ теченіе XV и XVI въковъ постепенно распространилось и въ Литовской Руси. Сущность его завлючалась въ освобождении горожанъ отъ нъкоторыхъ вазенныхъ податей и повинностей и отъ подсудности королевскимъ чиновнивамъ, за исключениемъ важивищихъ уголовныхъ преступленій.

Какъ туго прививалось къ русскимъ городамъ это чуждое устройство, примъромъ можетъ служить древне-русскій Полоцкъ.

Въ 1498 г. великій князь литовскій Александръ Казиміровичъ даетъ Полоцку грамоту, которою его «съ права литовскаго и русскаго перемъняетъ въ право нѣмецкое Майдеборское», ради «посполитаго добраго размноженья и лѣпшаго его положенья». Въ силу этого права установляется высшій городской сановникъ или войтъ

(нѣмец. Vogt). Ему, по примъру Вильны, опредъляется третья часть судебныхъ пошлинъ и пеней. Половина пошлинъ съ мясныхъ лавокъ также идеть на войта, а другая половина на ратушу; всф ивстные винокуры и продавцы горалки поступають въ ваданіе войта. Магдебургскому праву, то-есть, войту и бурмистрамъ, подвъдоны всв жители Полоцка на обоихъ берегахъ Двины, включая живущихъ въ городъ людей владычнихъ, монастырскихъ, боярскихъ и мъщанскихъ, а также жители окрестныхъ сель и слуги путные, которые «привыкли вмёстё съ мёщанами на войну ходить и всё подати пополамъ съ ними платить». Жители освобождаются оть подводной и сторожевой повинности, за исключениемъ собственнаго госнодарскаго приказа и потребы. Въ городъ устраивается ежегодно три двухнедельныя армарки: на св. Якова, на Крещенье и по Великомъ днъ (Свътлое Воскресенье). Купцы рижскіе и всъ иногородные только во время армарокъ могутъ покупать и продавать въ розницу, во все же остальное время должны соблюдать извёстную мъру, а именно: покупать воскъ не менъе полуберковца заразъ; соболи, куницы и тхоры (хорьки) - соровами; бълви, горностаи, лисицы - по 250 штукъ; попель и смолу - лаштомъ, и притомъ не въ лъсахъ и селахъ, а только въ городъ. Это предметы полоцкаго отпуска. Далъе слъдують предметы ввоза. Тъ же рижскіе купцы могуть продавать сукна только цёлымъ поставомъ; соль лаштомъ; перецъ, имбирь, миндаль и другія простыя зелья ка менемъ (въсъ въ 32 фунта); шафранъ, мушваты, гвоздику, валганъ (индійскій корень), цытваръ и прочія дорогія зелья (пряности) фунтомъ; съкиры, ножи и тому подобныя вещи тахромъ или дюжиной; жельзо, олово, медь, цынкъ, мосяжъ (желтая медь) и т. п. центеромъ; фиги и розынки (изюмъ) кошемъ (корзинами); вино, пиво нѣмецкое и всявій привозный напитокъ цілою бочкою. Рижскіе купцы не могуть даже вздить мимо Полоцка для торговли въ Витебскъ и Смоленскъ, а только для взысканія своихъ долговъ. Городъ имбеть свою важницу (гдф взвъшиваются товары и взимается съ нихъ пошлина) и свою капинцу, въ которой на стопленый воскъ накладывается городская печать. Мъщане могуть брать на свою потребу дрова во всвять лівсаять и бораять на разстояніи тремъ миль отъ города (за исключеніемъ деревьевъ бортныхъ), а также пользоваться всвип прежними настбищами. Полоцкіе м'вщане, подобно виленскимъ и трокскимъ, свободны отъ мыта (пошлины съ провозимыхъ товаровъ) во всемъ великомъ княжествъ Литовскомъ. Городъ строитъ посполитую (общественную) дазню или баню и пользуется доходами съ нея. Онъ строить на удобномъ мъсть ратушу, а подъ нею амбары хлѣбные и камеру пострыгальную (гдѣ обстригали сукна); при ратушъ хранятся мърная бочка и мъдница съ городскимъ влеймомъ; доходъ съ нихъ идетъ въ городскую пользу. Городъ Полоциъ вносить въ скарбъ великаго князя 400 копъ грошей ежегодно въ день св. Михаила. Въ ратушъ засъдають двадцать радцевъ, которыхъ назначаетъ войтъ, половина закону римскаго, а половина греческаго. Эти радцы вийстй съ войтомъ выбираютъ изъ своей среды ежегодно двухъ бурмистровъ, одного католика, другаго православнаго. Радцы и бурмистры подчинаются войту и его помощнику или лянтвойту; а войтъ - непосредственно великому князю, который самъ и назначаеть войта. Жители освобождаются отъ подсудности воеводамъ, старостамъ, судьямъ и подсудвамъ, веливовняжимъ намъстникамъ и другимъ чиновникамъ; войтъ и бурмистры могутъ быть позваны только къ суду великаго князя.

Но внутри города или рядомъ съ нимъ обыкновенно стоялъ замокъ (древнерусскій кремль), въ которомъ жилъ великокняжій намъстникъ или староста съ боярами и разными военнослужилыми людьми, составлявщими замковый гарнизонь. Въ городъ также жили бояре, духовенство и ихъ слуги, стоявшіе вив магдебургскаго права. Отсюда постоянныя столкновенія ихъ съ мінвнами. Намістникъ и другіе урядники были, конечно, недовольны введеніемъ магдебургіи или городскаго самоуправленія и самосуда, которые лишали ихъ разныхъ доходныхъ статей. Они не хотятъ признать данныхъ городу привилегій, вившиваются въ его суды и доходы; обв стороны обращаются съ жалобами къ королю: горожане жалуются на притъсненія отъ намъстника, а последній на недостатовъ доходовъ для содержанія замка. Уже въ следующихъ 1499 и 1500 гг. тоть же великій князь Александръ выдаетъ городу Полоцку дві новыя грамоты, которыми онъ подтверждаеть дарованное ему немецкое право, но съ нъкоторыми важными отступленіями. Такъ, тажбы о землъ между боярами и мъщанами утверждаются за судомъ намъстника; онъ разбираетъ ихъ вмъсть съ «старшими боярами» по «давнему обычаю» и посылаетъ своихъ чиновниковъ на спорную землю съ обычными за провздъ пошлинами. Дворы въ городв, вемли и села, купленныя боярами у мёщанъ, наравнё съ ихъ отчинными землями не подлежать въдънію войта и бурмистровъ; люди боярскіе, занимающіеся въ город'в торговлею, платить подати наравн'в съ м'вщанами, но не подсудны войту и бурмистрамъ. Сами бояре отпускали по Двинъ въ Ригу жито, крупу, попелъ и смолу, и теперь имъ дозволяется этотъ отпускъ, но съ условіемъ продавать только произведенія собственныхъ имѣній, а не перекупать у другихъ. Наконецъ, сословіе свободныхъ крестьянъ или «путниковъ», жившихъ
въ окрестныхъ селахъ, прежде относимое къ магдебургскому праву,
теперь изъемлется изъ него и приписывается къ замку, то-есть,
подчиняется суду и въдѣнію намѣстника. Что же касается серебщизны, военной службы и городовой работы, то путники исполняютъ ихъ сообща съ мѣщанами. А тѣ простолюдины, которые (ради
избавленія отъ городскихъ платежей и повинностей) позакладывались за намѣстника, владыку, игумновъ и бояръ, возвращаются
подъ право магдебурское, то-есть, подъ вѣдѣніе войта и бурмистровъ.

Однако не легко было разграничить двѣ сферы, городскую и замковую. Сила шляхетскихъ привилегій и ослабленіе верховной правительственной власти, по образцу Польши, сказывались и въ Литов ской Руси. Спуста три года, относительно Полоцка встрвчаемъ новую грамоту великаго князя Александра, теперы и короля Польскаго. Изъ нея узнаемъ, что полодкіе лянтвойтъ, бурмистры и радцы жалуются на полоцкаго намъстника Станислава Глъбовича. Вопреки нхъ магдебургскому праву, онъ хочетъ судить и рядить мъщанъ и вступается въ ихъ земли; при чемъ акты на эти земли у нихъ отнимаеть; ремесленниковъ полоцкихъ забралъ въ свое въдъніе; а нменно: золотарей, рымаровъ (порниковъ), съдельниковъ, ковалей (кузнецовъ), сыромятниковъ, шевцовъ (портныхъ), гончаровъ, пивоваровъ, плотниковъ и скомороховъ; по рекамъ Дисне, Лиснв и Сари поставиль своихъ слугь, которые беруть мыта съ каждаго струга по грошу; вившивается въ пошлину съ привознаго вина и пива. Королевская грамота воспрещаеть все это намъстнику и вновь подтверждаеть за городомъ магдебургское право съ тъми отминами, которыя указаны въ предыдущихъ грамотахъ, то-есть, въ отношени намъстничьяго суда и сельскихъ путниковъ. Подобныя отміны, нарушавшія цілость німецкаго права съ одной стороны и продолжавшіяся притесненія оть наместниковъ-съ другой, не давали укръпиться городскому самоуправлению, производили недоумвнія и неурядицы въ средв самихъ мінцанъ. Братъ и преемникъ Александра, Сигизмундъ I поэтому въ 1510 году даетъ Подоцку новую подтвердительную грамоту на магдебургское право.

Здесь прамо говорится, что вследствіе отмены невоторымъ пунктовъ это право подверглось сомниню (у вонтпеньи было), «для которого жъ мъщане мъста Полоцвого промежду себе расторжку и раздель вчинили: некоторые съ нихъ съ права немецкого выломившися, подъ присудъ городской далися, а многіе и прочь разошлися». (Подъ городскимъ присудомъ тутъ разумъется судъ замковый или нам'встничій; ибо словомъ городъ въ западно-русскихъ грамотахъ означается собственно замокъ или кремль, а восточно-русскому посаду соответствуеть тамъ название м в с то, откуда м в щане). Новая грамота вновь повторяеть данныя м нанамъ привилегіи съ нѣкоторыми поясненіями и добавленіями. Такъ, мъщане и чорные люди, заложившеся за намъстника, владыку, игуменовъ, бояръ и пр., опять возвращаются въ въдъние войта, бурмистровъ и радцевъ, но каждому князю и боярину позволяется имъть на своемъ городскомъ дворъ по одному дворнику и огороднику изъ числа закладней. Число радцевъ теперь увеличивается до 24. Городу дозволяется построить четыре гостинные дома, гдъ должны останавливаться гости (прівзжіе купцы); а плата съ нихъ раздёляется на двое: одна половина идетъ въ господарскій скарбъ, другая — на ратушу. Частныя гостиницы воспрещены. Дозволяется поставить на р. Полотъ общественную мельницу, и доходы съ нея раздёлены на тё же двё половины. Но, спустя семнадцать лёть, тотъ же король Сигизмундъ снова, по жалобъ лянтвойта, бурмистровъ и радцевъ полоцкихъ на ихъ воеводу Петра Станиславовича, обращаеть къ последнему укорительную грамоту. Изъ нея видно, что воевода, его урядники и слуги чинили мъщанамъ многія кривды, грабежи и забойства; что онъ «ломалъ Майтборскій привилей» и судилъ мъщанъ «городовымъ правомъ» (то-есть, замковымъ или намъстничьимъ судомъ), ремесленниковъ заставлялъ на себя работать, мыты по ръкамъ со струговъ бралъ и пр.

Эта исторія, туго прививавшагося чуждаго учрежденія и непосильной борьбы его съ королевскими нам'ястниками и старостами, повторялась приблизительно въ тёхъ же чертахъ и въ другихъ городахъ Западной Руси. Разница заключалась въ томъ, что изъятія изъ нёмецкаго права и разграниченіе между подсудностью и доходами города и замка разнообразились по м'ястнымъ условіямъ, такъ что почти каждый городъ им'ялъ свои особыя привилегіи, и не выработался одинъ общій типъ городского самоуправленія. Если первостепенные города не могли пользоваться этимъ самоуправленіемъ

и вполнъ освободиться отъ подчиненія шляхетскимъ урядникамъ, то еще въ большемъ подчинении последнимъ оставались второстепенные города, не смотря на свою магдебургію. Разнообразіе въ ея приложеніи увеличивалось еще городами владёльческими. Въ Литовской Руси, какъ мы говорили, существовали знатные роды, которые, подобно западнымъ феодаламъ, сосредоточили въ своихъ рукахъ большія поземельныя владёнія, заключавшія въ себ'в многія мъстечки и даже города. Подражая великимъ князьямъ Литовскимъ. они также стараются поднять торговое и промышленное значеніе своихъ городовъ, а слъдовательно и увеличить свои доходы раздачею имъ магдебургскихъ привилегій. Впрочемъ привилегіи эти давались съ дозволенія великокняжеской власти или ею подтверждались. Но естественно, при семъ владелецъ удерживалъ за собою выстую судебную инстанцію и близкое наблюденіе за городскимъ управленіемъ и доходами; поставляль въ городъ своихъ особыхъ урядниковъ, которые за всёмъ надзирали, такъ что въ сущности магдебургія существовала тамъ въ весьма слабой степени. Самый сводъ Саксонскихъ законовъ или такъ-называемое «Саксонское верцало» и подлинное Магдебургское уложение обывновенно были извъстны западно-русскимъ магистратамъ не въ подлинномъ объемъ и видъ, а только въ извлеченіяхъ и толкованіяхъ, сдъланныхъ польскими юристами.

По смыслу Магдебургскаго права, въ городъ должны существовать двъ коллегін: радцевъ и лавниковъ. Первые въдають подъ председательствомъ бурмистровъ городскую полицію, надзоръ ва городскими имуществами и торговлею, а также судъ по гражданскимъ искамъ; вторые, въ числе 12 человекъ, подъ председательствомъ войта должны судить уголовныя преступленія, то-есть, составлять судъ присяжныхъ. Но, сравнивая разные западнорусскіе города, находимъ количество радцевъ и лавниковъ различное; войтъ председательствуеть въ объихъ коллегіяхъ; иногда объ онъ сливартся въ одинъ магистратъ или въдаютъ одни и тъ же дъла. Потомъ встричаемъ еще третье учрежденіе: «совить сорока мужей» (а въ накоторыхъ городахъ «совать тридцати»), который составляется изъ выборныхъ отъ городскихъ цеховъ и присвоиваетъ себъ право контроля надъ городскимъ хозяйствомъ; при чемъ войтъ, бурмистры, радцы и лавники нередко входять съ нимъ въ препирательство за свои права, чёмъ увеличивается путаница въ городскихъ двлахъ и отношеніяхъ.

Впрочемъ эти неудобныя стороны Магдебургскаго устройства развились и принесли свои плоды большею частью впоследствии. Въ первый же періодъ своего существованія, то-есть, въ эпоху Ягеллоновъ, оно, повидимому, все-таки дало некоторый толчекъ и оживило городскую жизнь, торговое и промышленное движеніе въ Литовской Руси. Недаромъ же въ грамотахъ, жалованныхъ на это устройство, часто упоминается, что оне дарованы по просьбе самихъ горожанъ. (30).

Законодательство и судопроизводство Литовской Руси въ данную эпоху представляють замътный переходь отъ общихъ съ Восточною Русью основаній, то-есть, отъ Русской Правды, къ особому виду, развившемуся подъ вліяніемъ шляхетскихъ привилегій или польскаго государственнаго строя. Эпохъ судебниковъ Московской Руси соотвътствуетъ здъсь эпоха статутовъ, которая впрочемъ открывается уложеніемъ, извъстнымъ также подъ именемъ «Судебника». Онъ былъ изданъ Казиміромъ IV въ 1468 году, по совъту съ Литовскими князьями, панами-радою и всъмъ поспольствомъ; подъ послъднимъ, въроятно, разумъется здъсь собраніе лучшихълюдей города Вильны.

Судебникъ Казиміра IV представляєть собственно сводъ наказаній и штрафовъ за злод'яйство или татьбу въ разныхъ ся видахъ: изъ 25-ти статей этого свода около 20-ти относятся къ татьбъ. Тутъ мы находимъ то же древнерусское понятіе о наказаніяхъ какъ о доходной стать в для судьи. Напримеръ, если воръ пойманъ съ лицомъ (съ поличнымъ), то это лицо или украденная вещь постунаеть въ пользу двора (княжаго, намъстничьяго или панскаго), или собственно судьи; кромъ того, въ его пользу идеть просока, то-есть, плата съ истца за сокъ или розыскъ преступника. А пострадавшему или истцу воръ платитъ и стинну, то-есть, ценность украденной вещи. Если ему нечемъ заплатить, а его жена и дети знали о воровствъ, то заплатить женой и дътьми (но дъти моложе 7-ми лътъ не отвътственны), а самого на шибеницу (висълицу). Дети и жена могуть выкупиться сами или съ помощью своего господаря (владёльца). Если вору съ поличнымъ совсёмъ нечёмъ заплатить, то его повъсить, а украденную вещь отдать истцу, и воротить ему половину просоки. Следовательно прежде долженъ быть удовлетворенъ пострадавшій («ино перво заплатити истьцю, а потомъ оснодарь татя того вину свою бери»). При чемъ если воръ несвободный человъкъ, то его владълецъ въ то же время есть и его

судья. Между темъ по другой статьй, если хозяннъ вора зналь о его преступленін или дёлиль его плоды, то онь несеть то же наказаніе. Итакъ, свободныхъ или вняжихъ людей судять великовняжіе нам'ястники и тічны, а панскихъ или боярскихъ ихъ владільцы; въ случав если истецъ и ответчикъ разнаго рода люди, одинъ принадлежить къ вняжимъ, а другой къ панскимъ, то имъ обчій судъ, то-есть, смъщанный изъ намъстника или тіуна и пана или боярина. Если кто будеть держать въ своемъ дому лежня (бродягу) тайно, то-есть, не оповёдавъ сусёдей или околицу, а въ это время случится воровство, то онъ обязанъ въ теченіе трехъ дней представить лежня въ судъ, въ противномъ случав удовлетворить пострадавшаго. Если судья, или вообще тотъ, кому будеть выданъ воръ для наказанія, освободить его за плату или возьметь его себъ въ рабство, то самъ подвергается наказанію отъ верховной власти; ибо вору не должно быть оказано милосердія. (Туть уже свазывается государственный взглядъ на преступленіе). Вообще при поличномъ первое воровство наказывается пенями, но если украденное стоитъ болъе полтины (болъе «полукопья», а по другому чтенію «полуконя»), то вішать; за корову тоже вішать, за конскую татьбу, хотя бы и первую, непременно виселица; за похищеннаго невольника тоже. Тать, на котораго околица укажеть, что краль не въ нервый разъ, подвергается висёлицё даже безъ поличнаго пойманный, а только доведенный пыткою до сознанія. Вообще этотъ Судебникъ очень суровъ и щедръ на висълицу. Въ немъ также отражаются и народныя суевърія того времени. Напримъръ, если кого заподозрѣннаго въ воровствѣ будутъ пытать и не «домучатся» сознанія, но на него докажуть, что онъ «знаеть звліе» (заколдованныя травы, которыми предохраняетъ себя отъ боли) и притомъ околица скажетъ, что и прежде кралъ, то его также на висвлицу. Затвиъ идутъ нъсколько статей о поземельныхъ или межевыхъ тажбахъ, навздахъ и порубкахъ.

Судебникъ сей является какъ бы введеніемъ къ дальнъйшимъ законодательнымъ мърамъ, такъ какъ самъ онъ далеко не удовлетворялъ насущнымъ потребностямъ. Ощущалась нужда въ общемъ письменномъ сводъ законовъ, который бы опредълялъ отношенія сословій между собою и къ правительству, а также служилъ бы руководствоваться или разными грамотами, жалованными, уставными и т. п., или обычнымъ, не писаннымъ правомъ, которое представляло боль-

шое разнообразіе, смотря по мѣстнымъ условіямъ, и въ своемъ примѣненіи допускало многія злоупотребленія. Первый систематическій сводъ узаконеній и юридическихъ обычаевъ, назначенный для всего великаго княжества Литовскаго, былъ составленъ по волѣ Сигизмунда І неизвѣстными намъ юристами- компиляторами, повидимому при близкомъ участіи литовскаго канцлера Альберта Мартыновича Гаштольда. Въ 1529 году этотъ сводъ принятъ сеймомъ и получилъ королевскую санкцію. Онъ извѣстенъ подъименемъ «перваго» или «Стараго Литовскаго статута» и, очевидно, былъ составленъ по образцу польскаго такъ называемаго Вислицкаго статута Казиміра III, изданнаго въ 1347 году,

Статутъ изданъ на русскомъ язывъ, а потомъ переведенъ на латинскій и польскій. Онъ распадается на 13 «разділовъ», и каждый раздёль на статьи или «артикулы». Цочти вся первая половина его посвящена подтвержденію правъ и привилегій, пожалованныхъ Сигизмундомъ и его предшественниками шляхетскому сословію, а вивств и закрвнощенію за нимъ крестьянскаго населенія. Междупрочимъ тутъ для прочности шляхетского землевладения важно установленіе десятильтней земской давности, по истеченіи которой право иска прекращается, за немногими исключеніями. Напримівръ, исключение составляетъ недостижение совершеннолътия. А для сего последняго назначается мужчине 18 леть, девушее 15. Дети и вдовы шляхетскія также обезпечены въ правахъ наследованія поземельныхъ владеній. Вообще мужу позволяется записать на имя своей жены третью часть изъ недвижимаго имвнія, подъ именемъ въна. Если же она не получила отъ мужа назначеннаго въна и осталась вдовою съ дътьми, то имъетъ право на равную съ ними часть въ движимомъ и недвижимомъ имуществъ. Если у нея нътъ дътей, то она имъетъ право на третью часть въ имъніи мужа; остальное его родственникамъ. Если же вторично выйдетъ замужъ, то и эта часть переходить къ нимъ же (ибо они служать господарскую службу съ этихъ имвній). Другая половина статута заключаетъ въ себъ статьи, относящіяся къ судопроизводству. Судебная власть въ повътахъ находится въ рукахъ воеводъ, старостъ, державцевъ, маршалковъ земскихъ и дворныхъ; они обязаны судить по писанному статуту; если на какой случай нёть статьи въ статутв. то должны руководствоваться «старымъ обычаемъ», а потомъ на общемъ сеймъ эту статью надобно написать и прибавить къ статуту. Каждый воевода, староста и державца долженъ выбрать въ

своемъ повътъ двухъ земянъ или шляхтичей, «людей добрыхъ и въры годныхъ», которые помогають ему творить судъ. На случай жалобы шляхтичей на неправый судъ королевскихъ урядниковъ, установляется высшее или аппеляціонное судилище въ Вильнъ въ великовняжемъ дворцъ, на которое съъзжаются паны радные по два раза въ годъ. Пересуду (пошлины) въ тяжебныхъ дёлахъ назначается судьямъ: со взысканья суммы или стоимости тажебнаго имущества десятую часть, съ вемли рубль, съ человъка копу грошей, съ фольварка четыре гроша. Если самъ воевода или староста судить, то весь пересудъ идеть ему, а если судять помянутые выше выборные судьи или земяне съ воеводскимъ или старостинымъ наивстникомъ, то пересудъ делится на три части: одна воеводе, другая судьямъ, а остальная «третина» намъстнику. Если судья возьметь пересудь более положенного въ законе, то должень воротить его съ навязкою (надбавкою), и, кроив того, заплатить 12 рублей штрафу въ казну господарскую. При денежныхъ взысканіяхъ по суду допусвается грабежъ: если подсудимый, присужденный къ уплать въ назначенный срокъ, не заплатить, то судьи беруть вижа изъ ближайшаго господарскаго двора, въ его присутствіи производять грабежь въ домъ подсудимаго и отдають награбленное истцу; при чемъ опять назначается срокъ для взысканія, и только по истечени его истецъ можеть вполив воспользоваться награбленнымъ. Между державцами отличаются новые, которые недавно названы держарцами, а «прежде именовались тивунами»; они не имъють нрава судить шляхтичей и господарских бояръ, которые подсудны только воеводамъ, старостамъ и маршалкамъ. Затемъ идутъ постановленія о позвахъ въ судъ посредствомъ д'вцинхъ и вижовъ, о прокураторахъ (адвокатахъ), светкахъ (свидетеляхъ), гвалтахъ (насиліяхъ), головщинахъ (убійствахъ), звадахъ (дракахъ), тажбахъ, относящихся къ землъ, охотничьимъ пущамъ, бортнымъ деревьямъ, бобровымъ гонамъ, къ долгамъ, закладамъ, къ покражъ скота, хлъба, домашней птицы и пр. Вора, у котораго найдется поличное, дозволяется мучить (пытать) три раза въ день, но безъ членовредетельства. Если же не допытаются сознанія, то вто его даль на муку платить ему навязки по полтинъ грошей за каждую муку, нсключая того случая, когда истазаемый, зная чары, муки не ощущаль. Если же его умреть подъ пыткою, то истецъ платить за него головщину, смотря по человъку. Относительно смертоубійства Статутъ находится еще отчасти на почей Русской Правды, то-есть,

платежа виры или головщины. Такъ, если шляхтичъ убъетъ шляхтича въ дракъ, то платить его близвимъ сто копъ грошей, а другую сотню грошей въ скарбъ господарскій. За убійство цутнаго человъка полагается головщины 12 рублевъ грошей, за бортника восемь; за ремесленниковъ столько же, сколько за путныхъ людей, тоже за тивуновъ и приставовъ; но за «тяглаго мужива» только 10 копъ грошей, а за «невольнаго паробка» половину того. Статуть однако не скупится и на смертную казнь. Ей подлежать: ето подделываеть государскіе листы (письма) или печати, вто сдёлаеть насиліе или ранить государскаго урядника при отправленіи его обязанностей; ето на войнъ покинетъ сторожевой постъ или въ назначенный срокъ не авится на оборону криности, а тимъ воспользуется непріятель; кто сделаеть наездъ на другого и учинить насиліе (гвалть), кто изнасилуетъ женщину. За воровство съ поличнымъ большею частью назначается висфлица. Вору, укравшему что-либо съ господарскаго двора, ценостью меньше полукопы, обрезывались уши.

Вообще Литовскій Статуть во многомъ отражаєть на себѣ грубость современныхъ нравовъ и является смѣсью древнерусскихъ коридическихъ понятій и обычаєвъ (наиболіве сохранявшихся при посредствѣ копныхъ судовъ) съ новыми влінніями, преимущественно польскими; а чрезъ послѣдніе, особенно чрезъ магдебургское право, прощло сюда и влінніе римскаго права; это влінніе отразилось въ довольно систематическомъ изложеніи разнообразныхъ, нескладныхъ и плохо согласованныхъ между собою статей самаго свода. (1).

По всёмъ признакамъ, въ этомъ первоначальномъ своемъ видѣ Литовскій Статутъ имѣлъ многіе пробѣлы и недостатки, которые давали широкій просторъ разнымъ злоупотребленіямъ и произволу, особенно въ дѣлѣ правосудія. На сеймахъ не разъ раздаются жалобы на такіе пробѣлы и недостатки, слышатся требованія пересмотра и дополненія. Отъ половины XVI вѣка мы имѣемъ любонытное латинское сочиненіе одного образованнаго литвина, по имени Михалона: «О нравахъ татаръ, литовцевъ и москвитянъ» (De moribus Tartarorum, Lituanorum et Moscorum). Оно дошло до насъ, впрочемъ не вполнѣ, а въ отрывкахъ. Этотъ Михалонъ (или Михалонъ отечествъ, скорбить объ утратъ старой простоты нравовъ; сравнивая литвиновъ (и западноруссовъ) съ татарами и москвитанами, нерѣдко отдаетъ предпочтеніе этимъ обоимъ сосѣдямъ, и темыми красками рисуетъ разныя стороны отечественнаго строя и

быта. Между прочимъ, вотъ какими чертами изображаетъ онъ состояние судопроизводства, основаннаго на Судебникъ Казимира IV и первомъ Литовскомъ Статутъ.

У татаръ, по мивнію Михалона, правосудіе лучше. «На обязанность судьи эти варвары смотрять не какъ на средство къ наживъ, а какъ на службу ближнему. Они тотчасъ отдаютъ всякому то, что ему принадлежить; а у насъ судья береть десятую часть цёны спорной вещи съ невиннаго истца. Это вознаграждение судь в называется пересудъ и должно быть немедленно уплачено въ судъ. Если же тажба идеть о небольшомъ клочки земли, то взимается не десятая часть, а сто грошей, хотя бы предметь иска не стоиль этой цвны. Въ дёлахъ личной обиды и оскорбленія судья береть съ виновнаго, въ качествъ штрафа, столько же, сколько присуждаетъ истцу». «За убійство опредвляется навазаніе не по закону Божественному, чтобы вровь омывалась вровью, а денежное, съ судейскими десятинами. Поэтому и убійства бывають часто». «Если об'в стороны помирятся, судья все-таки береть деньги, съ виновнаго штрафныя, а съ истца десятинныя». «За скрупу грамоть и договорных взаписей судья также получаеть десятину. А въ дёлахъ уголовныхъ получаетъ все, что найдется воровского у хищника, и этотъ его доходъ называется лицо» (то-есть, поличное)» Вообще «отыскивающему украденную вещь приходится потратить на суды болве, чвить она стоить, и потому многіе не рѣшаются заводить тяжбы». «Кромѣ пени за преступленіе, предсъдатель суда береть 12 грошей съ уведенной лошади. Слуга судьи исполнитель приговора береть также десятую часть цёны вещи. Нотаріусь тоже береть десятую часть за окончательное ръшеніе. За одно приложеніе печати въ ділу, стоящему грошъ, онъ береть четыре. Другой подчиненный судын, такъ навываемый в ижъ, который назначаеть день суда, если онъ воеводскій береть 50 грошей, если его помощника 30, а если считаетъ себя королевскимъ, то 100. Столько же береть другой приставъ, называемый дътскимъ, который вызываеть подсудимаго и приводить съ позывной граматой. Столько же береть и третій низшій чиновнивь, который визываеть свидетелей или осматриваеть на месте убытки потернъвшаго истца. Если у подсудимаго нъть денегь, то у него отбирають скоть. Въ тоже время бъднякь, желающій позвать къ суду магната, ни за какія деньги не можеть найти пристава. Всякій можеть быть свидетелень во всякомь деле, кроме межевой тяжбы; отчего многіе сделали себе промысель изъ лжесвидетельства. Явный

похититель чужой собственности не прежде обязанъ явиться въ судъ, какъ по истечени мѣсяца послѣ позыва. Если у кого отнимутъ лошадь въ 50 или 100 грошей въ самую рабочую пору, чтобы позвать въ судъ грабителя, онъ долженъ прежде всего заплатить за позывъ цѣну похищенной лошади и цѣлый мѣсяцъ ждать, пока виновнаго притянутъ къ суду. Далѣе идутъ сѣтованія на корыстолюбіе вельможъ, которые всѣ эти обычаи ввели ради своихъ выгодъ; на то, что литовскіе воеводы сами мало занимаются судомъ, а предоставляють его своимъ намѣстникамъ, которые небрежно ведуть дѣла, мало знакомы съ законами, но исправно ввимають свой пересудъ, и т. д. Авторъ сего сочиненія обращается иногда къ царствующему государю (Сигизмунду II) и просить его обратить вниманіе на указанные недостатки правосудія.

Изъ этихъ жалобъ, которыя по тому же предмету раздавались на литовскихъ сеймахъ, приведемъ въ примъръ просьбы литовскихъ чиновъ великому князю Сигизмунду II Августу на Виленскомъ сеймъ 1547 года. На этомъ первомъ вальномъ (общемъ) сеймъ при новомъ государъ своемъ, литовскіе князья, паны и рыцарство прежде всего просять, конечно, о подтвержденіи всёхь своихь правъ и вольностей, дарованныхъ его предками. Затъмъ напоминають, что на прошломъ Берестейскомъ сеймв (1544 года) король-отецъ (Сигизмундъ I) и паны радные постановили сдълать исправленіе Статута и для того выбрать комиссію изъ 10 особъ, пять римскаго закону и пять гречесваго (которая, действительно, и сделала некоторыя дополненія). Теперь чины просять вновь выбрать таковую комиссію, а потомъ исправленный и утвержденный на следующемъ сейме Статуть предать тисненію («не писанымъ письмомъ, але выбиванымъ»). Просять, чтобы не воеводы назначали судей въ каждомъ повътъ, а выбирала бы ихъ сама шляхта изъ своей среды на извёстные сроки. Жалуются, что старосты, державцы и ихъ нам'встники назначають вижами людей простыхъ, ненадежныхъ, то-есть, мъщанъ, тяглыхъ мужиковъ и даже «холопью невольную», которые беруть по 12 грошей ва вижованье и притожъ склонны къ подвупамъ; поэтому просятъ, чтобы при повътовыхъ судьяхъ были выбраны «присяжными» вижами нъсколько человъкъ изъбояръ, «людей добрыхъ и въры годныхъ», и чтобы они за вижованье брали по грошу на одну милю. Просять, чтобы шляхть всегда свободно было вивсто апелляціоннаго суда пановъ радныхъ обращаться къ суду самого господаря, чтобы духовные въ судахъ свътскихъ и земскихъ не присутствовали, чтобы тяжущіеся сами защищали свое дёло и были бы отмівнены наемные прокураторы, которые своими «непотребными різчами и широкими вымыслами» только затягивають процессы. Великій князь большею частью сонзволиль на эти просьбы; на ніжоторыя, однако, отвівчаль уклончиво.

Согласно съ подобными представленіями, повторявшимися и на послідующих сеймах, дійствительно производились разныя измівненія и дополненія въ первомъ Статуті. Новая исправленная его редавція окончательно была утверждена на Виленскомъ сейміз 1566 года, и сділалась извівстна подъ именемъ второго Литовскаго Статута.

Надобно отдать справедливость сему второму Статуту въ томъ отношенін, что упорядоченіе судоустройства въ немъ сдёлало значительный шагь впередъ. Теперь въ каждомъ повъть для отправленія суда установлены должности земскаго судьи, подсудка и писара; повътовая шляхта, собравшись подъ предсъдательствомъ воеводы или каштеляна, выбирала кандидатами на каждую таковую должность четырехъ человъкъ изъ своей среды (но не тъхъ, которые уже занимали какія-либо урядовыя должности); а изъ этихъ 12 человѣвъ вороль уже назначалъ настоящаго судью, подсудва и писаря. Последній обязань быль вести свое дело на русскомь языке и русскимъ письмомъ; онъ могъ брать себъ помощниковъ или «подписковъ». Вознаграждение писарю назначено отъ разныхъ дёлъ по одному грошу, ръдко по два. Судьв за пересудъ два гроша, а подсудку третій. Вообще судебные поборы значительно уменьшены н точне определены. Приставъ, называвшійся прежде древнерусскимъ словомъ «дъцкій», теперь переименованъ по польскому образцу вознымъ. Ему определено за поездку съ позывными листами брать «по грошу съ мили въ одну сторону, а что назадъ повдеть, за то ничего не брати». Земскія книги должны храниться въ надежной скрынъ за тремя замками, отъ которыхъ ключи должны быть одинъ у судьи, другой у подсудка, третій у писаря. Это собственно судъ земскій. Радомъ съ нимъ продолжаль существовать судъ замковый или градскій, то-есть, судъ воеводы, старосты или державца. Сей последній судъ ведаль самыя важныя уголовныя дёла, а именно: навадъ на шляхетские дома, поджоги, разбои по дорогамъ, изнасидованіе шлихетскихъ дівнцъ и женщинъ, воровство, убійство и т. п. Помощникомъ себъ для суда воевода, староста или замковый державца долженъ былъ выбирать добраго шлахтича, осёдлаго въ томъ повътъ. Кромъ означенныхъ двухъ судовъ, во второмъ Статутъ

является еще третій судъ, подкоморскій. Въ каждомъ повіт установленъ подкоморій, который відаеть преимущественно тяжебныя діла пограничныя или межевыя и наблюдаеть за постановкою межевыхъ знаковъ или насыпкою пограничныхъ кургановъ между разными земельными владініями. Для помощи себі въ каждомъ повіт подкоморій выбираеть одного или двухъ коморниковъ изъ осідлой повітовой шляхты. Важное нововведеніе сравнительно съ первымъ представляеть второй Статуть относительно шляхетскихъ сеймиковъ, которые, по образцу польскихъ, установлены теперь въ каждомъ повіт и которые выбирають не только земскихъ судей, но также и земскихъ пословъ или шляхетскихъ представителей для главнаго (вальнаго) сейма, числомъ по два. (82).

Второй отдёль Литовскаго Статута посвящень «Земской оборонё». Этоть уставь подтверждаеть обязанность всёхь сословій отправлять военную службу въ случаё внёшней войны. Но созывать земское ополченіе и назначать денежные сборы на военныя издержки (серебщизну) имёсть право только великій или «вальный» сеймъ, составленный изъ свётскихъ и духовныхъ пановъ-рады, земскихъ урядниковъ, пановъ «хоруговныхъ» и земскихъ повётовыхъ пословъ. Только въ случаё непріятельскаго вторженія или крайней опасности великій князь Литовскій можетъ безъ сейма разослать листы, созывавшіе ополченіе; а въ отсутствіе великаго князя то же могуть сдёлать паны-рада и великій гетманъ. Основаніемъ для военной повинности служило количество владёмой населенной земли, равно наслёдственной, лично выслуженной и купленной.

Сеймъ каждый разъ опредъляль, сколько «пахолковъ» съ извъстнаго количества слъдовало выставить на добромъ конъ, цънностью не менъе осьми конъ грошей литовскихъ, въ цвътномъ кафтанъ («сукня»), панцыръ, шлемъ, при мечъ или саблъ, щитъ и конъъ со значкомъ («прапорцемъ»). Всякій шляхтичъ, имъющій землю, обязанъ лично идти на войну съ своими людьми; духовныя лица, вдовы и малольтнія сироты выставляли съ своихъ имъній ратныхъ людей подъ начальствомъ какого-либо шляхтича, заступавшаго ихъ мъсто. Менъе имущіе, особенно мъщане, несли пъшую службу, вооруженные ручницею (ружье) или рогатиной. Ополченіе собиралось по повътамъ въ хоругви. Для сего въ каждомъ повътъ были назначены хорунжіе. Собравши свои хоругви, они дълали имъ подробную опись, переписывали коней съ обозначеніемъ ихъ клейма (тавра) въ ре-

естръ; послъ чего отводили свои отряды въ каштелянамъ, воторые начальствовали ополченіемъ всего повіта или къ замінявшимъ ихъ маршалкамъ; затъмъ повътовыя ополченія собирались по воеводствамъ. Наконецъ, все ополчение двигалось въ назначеннымъ заранъе пунктамъ и поступало подъ начальство великаго гетмана, который производиль ему смотръ, дёлаль ему опись посредствомъ своихъ писарей, и распредъляль его по своему усмотрънію. Только за болъвнью позволяется шляхтичу не вхать самому на войну, а нослать вивсто себя совершеннолівтняго сына. Уклоненіе отъ военной службы по незаконной причинъ обыкновенно наказывается отобраніемъ имінія. Гетманскимъ писарямъ при описи рати дозволяется брать за труды по полугрошу съ коня. Хорунжимъ запрещено утанвать людей, не явившихся въ ополченіе, или безъ въдома гетманскаго отпускать ихъ домой послё общаго смотра и описи, подъ страхомъ потерать свой урадъ и именье. Строго запрещается во время похода производить грабежи и насилія жителямъ. Проступки ратныхъ людей подлежать гетманской юрисдикціи или прямо суду государя, если онъ самъ находится при войскв.

Очевидно, отвазываясь въ пользу сейма отъ непосредственнаго и абсолютнаго распоряженія всёми военными средствами великаго княжества Литовскаго, по образцу Польши, Ягеллоны наносили ненсправиный вредъ внёшней государственной безопасности. Сила государственной обороны зависёла, главнымъ образомъ, отъ исправности крупныхъ землевладельцевъ или магнатовъ, которые выставляли конечно самые большіе военные отряды (или «почти», какъ они называются въ Статутъ) и которые имъли въ своемъ распоряжении еще многихъ мелкихъ шляхтичей, сидвашихъ на ихъ земляхъ или находившихся въ числъ ихъ дворовой челиди. Следовательно въ то время, когда въ Европъ заводились постоянныя армін и кръпла верховная государственная власть, въ Литвъ и Польшъ на оборотъ продолжались и развивались порядки отжившихъ феодальныхъ ополченій и упадала сила верховной власти. Постоянное войско составзяли только наемные солдаты («жолнеры» и «драбы», упоминаемые въ Статутъ). Оно распредълялось преимущественно въ пограничныхъ пунктахъ, но было далеко недостаточно, чтобы обезопасить предвам государства, особенно съ той стороны, откуда грозила опасность частыхъ и внезапныхъ вторженій, то-есть, со стороны ржныхъ степей,

До какой степени Югозападная Русь страдала въ тѣ времена отъ набъговъ Крымскихъ или Перекопскихъ татаръ, какое огромное количество плънныхъ выводили они, и какова была судьба этихъ плънниковъ, о томъ аркими красками свидътельствуютъ помянутыя выше записки Михалона.

«Хотя перекопцы», говорить онь, -- «имъють обильно плодящіяся стада, а рабовъ только изъ пленныхъ, однако последними они богаче, такъ что снабжають ими и другія земли. Корабли, часто приходящіе въ нимъ съ другой стороны моря и изъ Азін, привозатъ имъ оружіе, одежды и лошадей, а отходять отъ нихъ нагруженные рабами. Всв ихъ рынки знамениты только этимъ товаромъ, который у нихъ всегда подъ руками и для продажи, и для залога, и для подарка, и всякій изъ нихъ, хотя бы не им'вющій раба, но владеющій конемъ, обещаеть кредиторамъ своимъ по контракту заплатить въ извёстный срокъ за платье, оружіе и живыхъ коней живыми же, но не конями, а людьми, и притомъ нашей крови. И эти объщанія върно исполняются, какъ будто наши люди находятся у нихъ всегда на задворьяхъ въ загонахъ. Одинъ еврей мънала, сидя у воротъ Тавриды (подъ крепостью Перекопомъ) и видя безчисленное множество привозимыхъ туда пленниковъ нашихъ, спрашиваль у насъ, остаются ли еще люди въ нашихъ странахъ или нътъ, и отвуда такое ихъ множество. Такъ всегда имъють они въ запасъ рабовъ не только для торговли съ другими народами, но и для потвхи своей дома и для удовлетворенія своей злости. Наиболве сильные изъ сихъ несчастныхъ часто, если не двлаются кастратами, лишаются ушей и ноздрей, клеймятся на лбу и на щекахъ, и, связанные или скованные, мучатся днемъ на работъ, ночью въ заключении; жизнь ихъ поддерживается небольшимъ количествомъ нищи изъ гнилой падали, покрытой червими, отвратительной даже для собавъ. Только женщины, которыя понъжнъе и покрасивъе, содержатся иначе; которыя изъ нихъ умфють пфть или играть, тф должны увеселять на нирахъ. Для продажи выводять рабовъ на площадь гуськомъ, какъ будто журавли въ полетв, пвлыми десятками прикованныхъ другъ къ другу около шен, и продають такими десятками съ аукціона; при чемъ громко кричать, что это рабы самые новые, простые, нехитрые, только-что привезенные изъ народа Королевскаго, а не Московскаго. (Московское племя полагается у нихъ болве дешевымъ какъ коварное и обманчивое). Этотъ товаръ цвнится въ Тавридв съ большимъ знаніемъ, и покупается дорого

иностранными купцами для продажи еще высшей цёною болёе отдаленнымъ и болёе темнымъ народамъ, каковы сарацины, персы, индійцы, арабы, сирійцы и ассирійцы. Не смотря на чрезвычайную осторожность покупателей, тщательно осматривающихъ всё физическія качества рабовъ, ловкіе продавцы нерёдко ихъ обманываютъ. Мальчиковъ и дёвушекъ они сначала откариливаютъ, одёваютъ въ шелкъ, бёлятъ и румянятъ, чтобы продать ихъ подороже. Красивыя дёвушки нашей крови покупаются на вёсъ золота, и иногда тутъ же на мёстё перепродаются съ барышомъ. Это бываетъ во всёхъ городахъ полуострова, особенно въ Кафѣ. Тамъ цёлыя толпы сихъ несчастныхъ невольниковъ отводятся съ рынка прямо на корабли. Опа лежитъ на мёстё, удобномъ для морской торговли; это не городъ, а ненасытная и беззаконная пучина, поглощающая нашу кровь».

Древніе литовци, по замівчанію того же Михалона, отличались мужествомъ и воинскою діятельностью; а теперь предаются роскоши и праздности. Вмісто того, чтобы самимъ идти въ непріятельскія земли, или оберегать свои преділы, или упражняться въ воинскомъ искусстві, обязанные военною службою молодые пляхтичи литовскіе сидять въ корчмахъ, пьянствують, и, весьма склонные ко взаимнымъ ссорамъ, убивають другь друга; а военное діло и защиту отечества предоставляють татарамъ (поселеннымъ при Витовті), біглымъ людямъ изъ Московіи и вообще наемнымъ отрядамъ. Перекопскому хану государство платить ежегодную дань, но тімъ не избавляется отъ татарскихъ набіговъ. То, что Михалонъ говоритъ здісь собственно о литовской шляхті, относится отчасти и къ шляхті западно-русской, которая сообща съ литвинами подпала въ ті времена вліянію польскихъ обычаевъ, при посредстві ополячивнейся династіи Ягеллоновъ.

Что оборонительныя силы государства, воинская доблесть и прежная простота нравовъ тамъ дъйствительно и глубоко упали въ эпоху лъниваго, изивженнаго Сигизмунда Августа, о томъ совершенно согласно съ Михалономъ свидътельствуетъ современникъ его, извъстный московскій бъглецъ въ Литвъ князь Андрей Курбскій.

Разсказывая о страшномъ падежё скота и лютомъ морё, опустошившихъ и обезсилившихъ Крымскую Орду въ пятидесятыхъ годахъ XVI вёка, Курбскій сожалёсть, что этимъ обстоятельствомъ не воспользовались для нанесенія рёшительнаго удара Ордё ни московскій царь Иванъ, ни ближайшій къ Ордё король Польши и-Литвы. «Не къ тому обращалось умомъ его королевское величество», говорить Курбскій,— «а болже въ различнымъ плясаніямъ и пестрымъ машкарамъ. Также и властели той земли, наполняя гортань изысканными пирогами, а чрево марципанами (сладкимъ твстомъ), безмърно вливая въ себя какъ бы въ пустыя бочки дорогія вина и вивств съ печенвгами (обжоры-паразиты) высоко свача и бія по воздуху, пьяные такъ прехвально и прегордо восхваляють другь друга, что не только Москву или Константинополь, но еслибы турокъ быль на небъ, то и оттолъ объщають достать его съ другими своими непріятелями. Когда же возлягуть на своихъ одрахъ между толстыми перинами, тогда едва по полудни проснутся, и встанутъ едва живые съ тяжелыми отъ похмёлья головами». Привыкши проводить время въ такой гнусной лёни, они не только не радять о своемъ отечестви и о тыхъ несчастныхъ, которые давно уже мучаются въ татарскомъ плену, но не обороняють и техъ сельчань, жень и детей, которыхъ ежелътно предъ ихъ очами варвары уводять въ рабство. «Хотя ради великаго срама и слезнаго нареканія отъ народу они какъ бы ополчатся и выбдуть въ поле, но следують издали за бусурманскими полками, боясь ударить на враговъ вреста Христова. Пройдя за ними дня два или три, возвращаются во свояси; а что осталось отъ татаръ, сохраненное убогими крестынами въ лъсахъ изъ имущества ихъ или скота, то все побдять и последнее разграбять». Курбскій также замічаеть, что такіе нравы завелись недавно, а что прежде тамъ обрътались мужи храбрые и любящіе отечество. Такую перемену онъ объясняеть упадкомъ доброй вёры и обращениемъ вельможъ въ ересь Люторскую и въ другія секты. Эти сладострастные вельможи сделались такъ изнежены, женоподобны и робки, что какъ услышать о варварскомъ нашествін, «такъ и забыются въ претвердые города. Воистину сибху достойно: вооружась въ брони, сядуть за столомъ за кубками, да бають басни со своими пыными бабами; а изъ врать городскихъ не хотять выдти, хота бы подъ санынъ ихъ городомъ бусурнане истребляли христіанъ». Далъе авторъ разсказываетъ случай, котораго быль очевидцемъ. Въ одномъ городъ было пятеро вельможъ съ своею вооруженною челядью, да еще два ротмистра съ своими полками въ то время, вакъ толпа татаръ шла мимо, возвращаясь домой съ полономъ. Нъсколько добрыхъ воиновъ и простонародьи неодновратно вступали въ битву съ бусурманами и не могли ихъ одолъть; но ни единый изъ вышеозначенныхъ властелей не вышелъ на помощь христіанамъ. Последніе были бы всвизбиты, еслибы не присивль гнавшійся за погаными

Волынскій полкъ. Увидя его, бусурманы посівки большую часть наівнимъ, а другихъ бросили и обратились въ бітство. Курбскій квалить мужество волынцевъ и ихъ гетмана славнаго Константина Константиновича Острожскаго, и подвиги ихъ объясняетъ тімъ, что они пребывали вітрны православной церкви.

Кром'в Михалона и Курбскаго, накоторые польскіе и западнорусскіе писатели, поэты и сеймовые ораторы того времени также горько упрекають шляхту за утрату старо-рыцарской доблести, наклонность къ сутяжничеству и ен излишнее пристрастіе съ сельскому лозяйству, вообще къ нажив'в.

Любопытны, хотя страдають односторонностью и преувеличеніями, дальнійшія свидітельства помянутаго Михалона о нравахь и привычкахь современнаго ему общества.

/ Сравнивая своихъ соотечественнивовъ съ москвитянами и татарами, онъ обывновенно выставляетъ преимущества сосъдей. Такъ хвалить бережливость последнихь и порицаеть роскошь своихъ, воторые любать щеголять различной и дорогой одеждой. Москвитане нзобилують мъхами, но дорогихъ соболей запросто не носять, а сбывають ихъ въ Литву, получая за нихъ золото. Носять же они, по образцу татаръ, войлочныя остроконечныя шапен, укращая ихъ волотыми пластинками и драгоценными камиями, которыхъ не портатъ ни солице, ни дождь, ни моль какъ соболей. Москвитане не употребляють дорогихь привозныхь приностей; у нихъ не только простолюдины, но и вельможи, довольствуются грубою солью, горчицей, чесновомъ, лукомъ и плодами своей земли; а литовцы любать роскошныя привозныя яства и пьють разныя вина, отчего у нихъ разныя болёзни. Особенно авторъ записокъ нападаетъ на ихъ пьянство. «Въ городахъ литовскихъ нётъ болёе частыхъ заводовъ вакъ тв, на которыхъ варятся изъ жита водка и пиво. Эти напитки берутъ съ собою и на войну; а если случится пить только воду, то по непривычкъ къ ней гибнуть отъ судорогъ и поноса. Крестьяне дни и ночи проводять въ шинкахъ, заставляя ученыхъ медвъдей увеселять себя плискою подъ волынку и забывъ о своемъ полф. Носему, растративъ имущество, они нередко доходять до голода и принимаются за воровство и разбой; такимъ образомъ въ любой Литовской провинціи въ одинь місяць больше людей казнять смертью за эти преступленія, нежели во всёхъ земляхъ Татарскихъ и Мосвовскихъ въ теченіе ста или двухсоть лѣть (!). Попойки часто сопровождаются ссорами. День начинается у насъ питьемъ водки; еще въ постели кричать: «вина, вина!» И пьють этоть ядъ мужчины, женщины и юноши на улицахъ, на площадяхъ, и напившись ничего не могуть делать вавъ только спать». Между темъ въ Московін великій князь Иванъ (III) «обратиль свой народъ къ трезвости, запретивъ вездъ кабаки». Посему тамъ нътъ шинковъ, и если у какого-нибудь домохозянна найдуть хотя каплю вина, то весь его домъ разоряется, имъніе конфискуется, прислуга и сосъди, живущіе въ той же улицъ, наказываются, а самъ навсегда сажается въ тюрьму. Вслёдствіе трезвости «города Московскіе изобилують разнаго рода мастерами, которые, посылая намъ деревянныя чаши и палки для опоры слабымъ, старымъ и пъянымъ, съдла, копъя, укращенія и различное оружіе, грабять у насъ золото». Не замічая ослабленія верховной власти въ своемъ отечествъ, Михалонъ только распространеніемъ роскоши и пьянства объясняеть утрату городовъ и областей, завоеванныхъ Московскими государями, у которыхъ народъ трезвъ и всегда въ оружіи, а крепости снабжены постоянными гарнизонами, которые не позволяють никому сидъть все дома, но по очереди посылають на пограничную стражу.

«Въ Литей одинъ чиновникъ занимаеть десять должностей, а прочіе удалены отъ правительственныхъ дёлъ. Москвитяне же соблюдають равенство между своими и не дають одному многихъ должностей; управленіе однимъ городомъ на годъ или много на два поручають они двумъ начальникамъ вивств и двумъ нотаріямъ (дьякамъ). Отъ этого придворные, надъясь получить начальство, ревностиве служать своему государю, и начальники лучше обращаются съ подчиненными, знан, что они должны отдать отчетъ и подвергнуться суду, ибо обвиненный во взяткахъ бываетъ принужденъ выходить на поединовъ (поле) съ обиженнымъ, даже если сей последній принадлежить къ низшему сословію». «Князь ихъ бережливо распоряжается домашнимъ козяйствомъ, не пренебрегая ничфиъ, такъ что продаеть даже солому. На пирахъ его подаются большіе кубви золотые и серебряные, называемые соломенными, то-есть, пріобрътенные на проданную солому. Отъ расчетливаго распредъленія должностей онъ имъеть еще и ту выгоду, что тъ, воторыхъ посылаеть защищать предълы своей земли, исправлять различныя общественныя дёла и даже въ самыя далекія посольства, исполняють все это на свой счеть. За хорошее исполнение они награждаются не деньгами, а мъстами начальниковъ. У насъ же напротивъ, если вто посылается куда-либо, даже не заслуживъ того, получаетъ обывно-

венно въ излишествъ деньги изъ казначейства, хотя многіе возвращаются, ничего не сдёлавъ. На пути люди эти бывають въ тягость тыть, чрезъ владёнія которыхъ бдуть, истощая ихъ подводами. Въ Московін же никто не имветь права брать подводъ, кромв гонцовъ по государственнымъ дёламъ; благодаря быстрой вадё и часто ивняя устанихъ лошадей (нбо вездё стоять для этого въ готовности свёжія и здоровыя лошади), они чрезвычайно скоро доставляють извёстія. У нась же придворные употребляють подводы на перевозку своихъ вещей, отчего происходитъ недостатокъ въ подводахъ и мы неготовые терпимъ нападеніе враговъ, предупреждающихъ въсти объ ихъ приходъ. Недавно у насъ отъ подводной повинности изъяты и тв, которые когда-то получили свои земли именно съ обязанностъю исправлять ее по всёмъ дорогамъ, ведущимъ въ столицъ нашей Вильнъ отъ странъ Московскихъ, Татарскихъ и Туредвихъ». Вообще въ своихъ запискахъ Михалонъ арко выставлаеть государственные преимущества Москвы надъ Литвою, котя вакъ католивъ и дитовскій патріоть онъ не дюбить восточнихъ сосвдей, и называеть Московскій народъ хитрымъ, віроломнымъ, неискреннимъ.

Порча нравовъ коснулась, конечно, и женщинъ. Михаловъ до того недоволенъ своими соотечественницами, что ставить ихъ ниже татарскихъ женщинъ. «Татары держатъ женъ своихъ въ сокровенныхъ мъстахъ, а наши жены ходять по домамъ праздныя въ обществъ мущинъ, въ мужскомъ почти платъв. Отсюда страсти». Упадокъ женской нравственности въ Литвъ, по мивнію автора, произошелъ съ тъхъ поръ какъ великіе князья литовскіе дали имъ права наслёдства и предоставили свободный выборъ мужей; тогда какъ прежде сами назначали имъ жениховъ, преимущественно изъ людей, прославившихъ себя воинскими доблестями. Теперь же, расчитывая на извъстную долю наслъдства, онъ сдълались надменны, стали пренебрегать добродітелью, не слушаться опекуновь, родителей, мужей н приготовлять преждевременную смерть живущимъ. «У насъ нъкоторыя женщины владеють многими мужчинами, имея села, города, земли, одив на правахъ временнаго пользованія, другія по праву наследованія, и по этой страсти къ владычеству живуть оне подъ видомъ дъвства или вдовства необузданно, въ тягость подданнымъ, пресавдуя однихъ ненавистью, губя другихъ слёпою любовью». О роскоши и многочисленной свить знатныхъ женщинъ можно судить по тому, что иную «литовскую героиню» везутъ въ объднъ или на пиршество отъ шести до восьми повозовъ.

Тъми же мрачными красками изображаетъ онъ угнетеніе простого народа отъ шляхты. Такъ, по поводу рабства плънниковъ у татаръ, онъ говоритъ: «А мы держимъ въ безпрерывномъ рабствъ людей своихъ, добытыхъ не войною и не куплею, принадлежащихъ
не къ чужому, но къ нашему племени и въръ, сиротъ, неимущихъ,
попавшихъ въ съти чрезъ бракъ съ рабынями; мы злоупотребляемъ
нашею властью надъ ними, мучая ихъ, уродуя, убивая безъ суда,
по малъйшему подозрънію. У татаръ и москвитянъ ни одинъ чиновникъ не можетъ убить человъка даже при очевидномъ преступленіи—это право предоставлено только судьямъ въ главныхъ городахъ. А у насъ по всъмъ селамъ и деревнямъ дълаются приговоры о жизни людей».

Изъ этихъ жалобъ исно, на сколько развитие криостного состояния и уравнение его съ холопствомъ опередило относящися сюда положения Литовскихъ статутовъ. Юридическая сторона быта следовала за фактическою, то-есть,—какъ это и везде бываетъ право давало законныя формы тому, что давно уже существовало въ жизни (<sup>23</sup>).

## IV.

## ПОСЛЪДНІЙ ЯГЕЛЛОНЪ И ЛЮБЛИНСКАЯ УНІЯ.

Сигизмундъ I и королева Бона. — Львовскій рокошъ. — Начало реформапін въ Польшѣ и Литвѣ. — Сигизмундъ Августъ и его три брака — Варвара Радивиловна. — Успѣхи реформаціи и Аріанская ересь. — Вопросъ объ окончательной уніи Литвы съ Польшею. — Люблинскій сеймъ 1569 года. — Переговоры объ условіяхъ уніи. — Оппозиція литовскихъ сенаторовъ. — Настойчивость и задоръ польской посольской избы. — Внезапный отъѣздъ литвиновъ. — Присоединеніе Подлѣсья и Волыни къ польской коронѣ. — Принудительная присяга подлѣсянъ. — Упорство Воловича. — Тщетные протесты. — Ходковичъ и Глѣбовичъ. — Присяга волынцевъ. — Примѣръ князя Острожскаго и другихъ русскихъ вельможъ. — Присоединеніе Кіева къ коронѣ. — Возвращеніе литвиновъ на сеймъ и ихъ согласіе на унію. — Трогательныя сцены. — Вопросъ о четвертой части. Конецъ Люблинскаго сейма.

Боле сорова леть (1506-1548) длилось въ Польше и Литовской Руси царствованіе Сигизмунда І или Стараго. Подобно долголътнему царствованію его отца, Казиміра IV, оно значительно подвинуло впередъ сближение Польской короны съ Великимъ княжествомъ и подготовило ихъ окончательную политическую унію. Сигизмундъ почти все свое царствованіе долженъ быль вести борьбу съ возраставшими притязаніями строптивой польской шляхты. Благодаря своему уму и энергіи, онъ ум'яль поддержать авторитеть королевской власти. Тэмъ не менъе, шляхетскіе сеймы продолжали забирать силу; особенно вторая половина этого царствованія омрачена была разными неладами внутри государства. Обыкновенно значительную долю вины въ сихъ замѣшательствахъ приписывають его второй супруги Бони Сфорца. Эта итальянская принцесса, вполни усвонышая себъ политическія идеи своего соотечественника Маккіавели, является какимъ-то злымъ геніемъ для Сигизмунда и для цівлаго Польско-литовскаго государства. Не было предъловъ ея сребролюбію и властолюбію, ся интригамъ и кознямъ. Пользуясь большимъ вліяніемъ на своего престарвлаго супруга, она нередво заставляла его совершать разныя несправединости, въ особенности при раздачь высшихъ доходныхъ должностей, имвній и староствъ, которыя просто продавала за деньги. Для достиженія своихъ эгоистическихъ цёлей, она не останавливалась не только передъ подкупами, но н передъ ядомъ и тому подобными средствами, въ чемъ упредила другую королеву, свою соотечественницу Екатерину Медичи; съ тою однако разницею, что маккіавелизмъ Екатерины действоваль въ видахъ укрвиленія королевской власти и католичества во Францін, а своенравная Бона, напротивъ, увеличила только разладъ между короною и духовенствомъ съ одной стороны и шляхетскимъ сословіемъ-съ другой. Соперничество и вражда, возбуждаемыя ею между вельможами, производили частыя ссоры, нарушали внутренній миръ въ государствъ и причинали много огорченій королю, но нисколько не усиливали монархическую власть. Наконецъ королеву Бону упрекають въ томъ, что она своимъ примъромъ и вліяніемъ много способствовала сильному распространенію роскоми, заграничныхъ модъ и упадку нравовъ въ вельможной и шляхетской средв.

Предыдущіе короли, особенно Ягелло и Александръ, съ великою щедростью раздавали вельможамъ и шляхтъ королевскія имънія въ державство или въ пожизненное владеніе; но такъ какъ власти своевременно не наблюдали, чтобы эти имфнія по окончаніи срока возвращались въ королевскую казну, то они и переходили къ наслёдникамъ временныхъ владътелей. Королевская вазна такимъ образомъ лишилась доходовъ, предназначенныхъ на содержаніе войска и двора. Уже давно шелъ вопросъ о строгой ревизін или провъркъ владъльческихъ актовъ и возвращении помянутыхъ земель въ казну; но только Сигизмундъ рёшилъ привести въ дёйствіе эту провёрку и отобраніе имуществъ на основаніи книгъ коронной метрики, о чемъ , состоялось постановление на сеймъ 1535 года. Кромъ того, Сигизмундъ ръшилъ произвести общую провърку шляхетскихъ привилегій и статутовъ (такъ называемая «экзекуція правъ»); а также возстановилъ некоторые налоги, между прочимъ пошлину съ выводимаго на продажу шляхетскаго рогатаго скота или «воловщину», отъ которой освободиль шляхту король Александръ. Следствіемъ этихъ мъръ было сильное неудовольствіе, поведшее къ открытому бунту или рокошу. Въ 1537 году, когда воевода молдавскій Петрило, поддерживаемый австро-венгерскимъ королемъ Фердинандомъ, грозилъ Польше новою войною, Сигизмундъ объявиль шляхте общій походь нии посполитое рушение, и сборнымъ пунктомъ назначилъ городъ Львовъ. Дъйствительно, посполитое рушение собралось въ большомъ количествъ; число всего войска простиралось до 150.000. Но шляхта прибыла сюда совсвиъ не для битвъ съ непріятелями; она носилась съ грамотами своихъ правъ и привилегій и составляла бурныя сходки, на которыхъ шумёли разные ораторы, защитники шляхетскихъ вольностей; кричали о томъ, что шляхта не обязана на свой счеть идти въ походъ за предвлы государства. Тайнымъ двигателемъ этого рокоща былъ коронный маршалокъ и воевода краковскій Петръ Кмита, клевреть королевы Боны. Но туть же раздавались голоса противъ воролевы, обвинявшие ее въ томъ, что она ившается во всё дела, особенно въ назначение государственныхъ сановниковъ, а въ своихъ общирныхъ именіяхъ сажаетъ старостами и управляющими чужеземцевъ, которые притесняють местныхъ шляхетскихъ обывателей. Упрекали также королеву за дурное воспитаніе, которое она даеть своему сыну, будущему воролю, окружая его женщинами и плясунами. Главнымъ образомъ шляхта требовала отивнить воловщину и ревизію владвльческих актовъ. Напрасно король сдёлалъ уступки и отложилъ окончательное решение спорныхъ пунктовъ до следующаго сейма. Шляхта продолжала шуметь и отназывалась отъ похода. Глубоко осворбленный и униженный, Сигизмундъ принужденъ былъ распустить ее по домамъ. Вся ея воинственная деятельность на сей разъ ограничилась истреблениемъ домашней птицы въ окрестностихъ Львова; почему это посполитое рушеніе и получило насмішливое прозваніе куриной войны.

Уже давно польская шляхта съ завистью смотрёла на значеніе и богатства, скоплявшіяся въ рукахъ высшаго духовенства, на свободу его земельныхъ имуществъ отъ военныхъ повинностей, на слишкомъ широкую сферу духовныхъ судовъ, и вела постоянную борьбу съ десатинами, отъ которыхъ духовенство не хотёло освободить шляхетскихъ имёній. Польская церковь въ тё времена сохраняла болёе самостоятельности отъ папской куріи, нежели какаллибо другая, и короли почти самовластно распоряжались раздачею епископствъ. Но сребролюбивое вмёшательство Боны въ эту раздачу размножило число прелатовъ, не отличавшихся образованіемъ и строгими правилами, вообще мало достойныхъ своего званія и возбуждавшихъ противъ себя много недовольныхъ. Неудивительно, что это же самое духовенство не обнаружило ни искусства, ни энергіи, когда

пришлось вступить въ борьбу съ распространившейся тогда церковной реформаціей.

Процевтавшая съ XV въка въ западной Европъ эпоха Возрожденія наукъ и искусствъ коснулась и Польши съ Литвою, чему особенно способствоваль обычай знатной молодежи доканчивать свое образованіе въ заграничныхъ университетахъ и академіяхъ. Тамъ напитывались они все болве и болве забиравшими силу идеями итальянскихъ и намецкихъ гуманистовъ, а вмёстё съ темъ привыкали несочувственно, критически относиться къ накоторымъ сторонамъ католической ісрархіи и церкви. Когда же на сцену выступили Лютеръ, Цвингли, Кальвинъ и другіе реформаторы, то естественно въ Польшв и Литовской Руси ихъ идеи также нашли сочувствіе со стороны поколёнія, воспитавшагося подъ вліяніемъ гуманизма. Въ Польшъ и Литвъ уже существовали гусситскія общины чешскихъ и моравскихъ братьевъ, учение которыхъ нашло здёсь пріють послів гоненій въ собственной вемлів. Эти общины пролагали дорогу и новымъ реформаціоннымъ идеямъ. Вторженію реформаціи въ польско-литовскія страны много помогли также тёсное сосъдство и политическая связь съ Пруссконъмецкою областью, въ которой лютеранство быстро распространялось, какъ и во всей съверной Германін. Западная часть Пруссін, какъ извёстно, вошла въ составъ польскихъ провинцій, а восточная оставалась владівнемъ Тевтонскаго ордена, но въ зависимости отъ польской короны. Извъстно также, что великій магистрь Тевтонсваго ордена Альбрехть Бранденбургскій сняль съ себя духовно-рыцарскій сань, приняль лютеранство и, съ согласія самого Сигизмунда, какъ своего леннаго государя, обратилъ восточную Пруссію въ світское внажество. Въ королевской же Пруссін во глав' реформаціоннаго движенія выступиль торговый ивмецкій городь Данцигь. Сигизмундь тщетно пытался прибъгать въ нъкоторымъ мърамъ противъ лютеранскихъ проповъдниковъ. Реформація скоро и прочно здісь утвердилась и отсюда стала вліять на сосёднія великопольскія провинцін, гдё въ городскомъ населеніи также быль значительный элементь нёмецкихъ колонистовъ. А изъ восточной Пруссіи сочиненія и пропов'ядники реформаціи легко проникали въ сосёднія литовско-русскія области. Католическое духовенство собираетъ синоды для обсужденія міръ противъ ереси. По его просъбъ король издаетъ строгіе эдикты, которыми запрещается распространять сочиненія Лютера и защищать его ученіе подъ страхомъ сожженія на вострів и конфискаціи имущества; молодымъ людямъ возбраняется посъщать Виттенбергскій университеть, а также входить въ личныя сношенія съ Лютеромъ н другими реформаторами. Но всё эти эдикты остались безъ исполненія, благодаря въ особенности привилегированному положенію шляхты, ея нерасположенію къ духовенству и сочувствію реформаціоннымъ идеямъ. Это сочувствіе обнаруживалось и со стороны нъкоторыхъ свободомыслящихъ членовъ самого духовенства. Оно проникало и въ среду придворную: такъ итальянецъ Лисманинъ, дуковникъ королевы Боны, пользовавшійся вліяніемъ на нее, втайнів приняль протестантизмь и сделался усерднымь его проповеднивомъ; а сынъ и наследникъ короля, Сигизмундъ-Августъ, управлявшій Литвою, терпіль протестантских пропов'ядниковь при своемъ дворъ, и самъ, повидимому, сочувственно относился въ ереси. Но пова быль живъ Сигизмундъ I, реформація не выступала отврыто и только подготовляла почву въ Польше и Литовской Руси. Решительные успахи ея относятся ко времени сладующаго короля и последняго Ягеллона, т. е. названнаго сейчасъ Сигизмунда-Августа.

Выше мы видели, что уже на Львовскомъ рокоше шляхта порицала королеву Бону за дурное воспитаніе сына. Дійствительно, изъ всъхъ волъ, которыя итальянка принесла Польшъ, едва-ли не болже важнымъ было это воспитаніе, немало повліявшее и на прекращение самой династии Ягеллоновъ. Сигизмундъ-Августъ выросъ на рукахъ женщинъ и итальянскихъ учителей, которые сдёлали изъ него человъва любезнаго, пріятнаго въ обращенін, но витств съ твиъ изивженнаго, слабохаравтернаго, навлоннаго къ придворной роскоши и удовольствіямъ, чуждаго мужественныхъ привычевъ, не выносившаго суровостей военнаго стана. Когда ему минуло двадцать три года, отепъ далъ ему въ супруги Елизавету, дочь Фердинанда, короля Венгріи и Чехіи. Казалось, этотъ бракъ долженъ быль вновь скринть родственныя связи двухъ могущественныйшихъ среднеевропейскихъ династій, Габсбурговъ и Ягеллоновъ, нивышихъ въ то время общаго врага въ лицв грозной Оттоманской ниперіи. Но юная Елизавета не нашла счастія въ своемъ замужествъ. Говорятъ, будто та же воролева Бона, опасансь соперничества во вліннім на сына, своими интригами постаралась произвести въ его сердив охлаждение въ молодой супругв, и последняя вскоръ умерла отъ огорченій, не оставивъ потомства; злые языви пустили даже слухъ объ отравв (1545 г.). Около этого времени старый король совсимъ передалъ сыну управление великимъ княже-

ствомъ Литовскимъ, и Сигизмундъ-Августъ основалъ свое пребываніе въ Вильнъ. Придворные литовскіе вельможи, пріважая къ Сигизмунду I въ Варшаву, до небесъ восхваляли передъ нимъ правительственную мудрость его сына, такъ что однажды вороль, слыша однъ похвалы, будто бы сказаль имъ: «оставьте же что-нибудь для порицанія». Главнымъ источникомъ лести послужила необычайная щедрость королевича къ окружавшимъ его. Онъ отличался расточительностью и неумфренными расходами на свой дворъ даже въ то время, когда страну посётиль неурожай, произведшій страшный голодъ между бъдными влассами населенія. Несмотря на это бъдствіе, виленскій дворъ нисколько не желаль уменьшить количество ежедневно потребляемаго имъ рогатаго свота, пива и меду; бъдные крестьяне съ ведикими убытками и усиліями должны были изъ далекихъ мъстъ везти сюда овесъ, съно, живность. Пиры, музыка, танцы и маскарады, заимствованные у итальянцевъ, и въ эту печальную пору не прекращались во дворцъ молодаго намъстника. Литвы, который скоро наскучиль правительственными заботами и отдался забавамъ въ кругу веселой шляхты, стекавшейся сюда съ разныхъ сторонъ, чтобы заискивать милостей у своего будущаго государя. Безпечность и лёность Сигизмунда-Августа выразились въ его привычев отвладывать важныя двла до следующаго утра, почему онъ и получилъ потомъ название вороль-утро.

Между прасивыми виденскими дамами, составлявшими свиту покойной принцессы Елизаветы, самою прекрасною была Варвара, дочь великаго гетмана литовскаго Юрія Радивила и вдова трокскаго воеводы Гаштольда, который женился на ней, уже будучи пожилымъ человекомъ, прожилъ съ нею недолго и оставилъ ей въ наследство свои обширныя имущества. Она пленила сердце Сигивмунда-Августа, и сама въ свою очередь поддалась его обаннію. По смерти Елизаветы, когда на время траура утихли придворныя забавы, Сигизмундъ началъ посъщать Радивиловскія палаты, въ воторыхъ жила молодан вдова вивств съ своею матерыю и надвилейсвіе сады которыхъ примыкали къ оградъ Нижняго великовняжесваго замка. Благодаря этому сосъдству, посъщенія все учащались и отчасти пріобрели характерь тайныхъ свиданій. Фамилія Радивиловъ была одною изъ самыхъ знатныхъ въ Литва; а незадолго до того времени она получила отъ императора княжеское достоинство Священной Римской Имперіи. Главными представителями этой фамилін являлись тогда два Николая: одинъ Николай Юрьевичъ,

по прозванію Рыжій, подчашій литовскій, родной брать Варвары; а другой Николай Яновичь, прозваніемь Черный, маршалокь литовскій, ея двоюродный брать. Эти братья, побуждаемые матерью Варвары, обратились къ королевичу съ просьбой прекратить свои ночныя посёщенія, которыя бросають тёнь на добрую славу ихъ сестры и всей ихъ фамиліи. Королевичь объщаль и нёкоторое время держаль свое слово, но потомъ любовь взяла верхъ, и посёщенія возобновились. Узнавь о томъ, братья Радивилы однажды сдёлали засаду въ комнатахъ Варвары, и, внезапно представъ предъ Августомъ, напомнили данное и не сдержанное имъ слово.

- Мое настоящее посъщение можеть быть принесеть вамъ честь в благополучие — отвътилъ Августъ.
- Дай-то Богь—сказали братья, и тотчась позвалн заранве приготовленнаго капеллана.

Влюбленный королевичь не сталь отказываться оть брака; только поставиль условіемь, чтобы онь сохранялся въ строгой тайні до болве удобнаго времени. Свидвтелями бракосочетанія, кромв двухъ Радивиловъ и матери, были два приближенныхъ въ Августу литовскихъ дворянина, сопровождавшихъ его обывновенно на эти свиданія, именно староста Довойна и стольникъ Кезгайло. Бракъ этотъ совершился приблизительно въ августъ 1547 года. Тяжелыя заботы и огорченія ожидали молодыхъ супруговъ, въ особенности прекрасную Варвару. Трудно было сохранить тайну отъ многочисленныхъ влевретовъ королевы Боны; хотя Августъ продолжалъ свиданія съ женою только посредствомъ потаеннаго хода, устроеннаго изъ замка въ Радивиловскія палаты. Дійствительно, слухи о женитьбі дошли до родителей; онъ отправился въ Варшаву и тамъ упорно отвергалъ справеданность этихъ слуховъ. Затвиъ последовали продолжительныя отлучки на сеймы, то Литовскій, то Польскій. На это время. супругу свою Августь отослаль въ Радивиловскій замовь Дубенки, расположенный въ глухой м'естности, на высокомъ колме, омываеномъ со всёхъ сторонъ водою, въ нёсколькихъ миляхъ отъ Вильны. Тамъ жила она въглубовомъ уединении подъ охраною своего брата Неколая Рыжаго и върнаго Довойны, которые тщательно оберегали ее отъ яда, винжала, похищенія и т. п., ибо внали, что итальника Бона не разбираеть средствъ для достиженія своихъ цёлей. Разлука съ нъжно-любимымъ супругомъ, слезы и постоянно тревожное настроеніе гибельно повліяли на здоровье молодой женщины. Она преждевременно разръшилась отъ беременности, и это случилось въ

то именно время, когда королевская семья болже всего нуждалась въ потоиствъ для продолженія Ягеллоновской династіи. Между тъмъ истина мало-по-малу сдёлалась извёстна. Подстреваемые королевою, многіе вельможи и сенаторы начали шум'йть, что будущій ихъ король не инветь права выбирать себв супругу безъ согласія сословій и своихъ родителей. Нікоторыхъ сенаторовъ однако Августу удалось склонить на свою сторону. Посреди волненія, возбужденнаго этимъ вопросомъ, скончался осьмидесятильтній король Сигизмундъ I, въ мартъ 1548 года. Приверженецъ Августа, краковскій епископъ Мацевскій немедля отправиль изъ Кракова гонца въ Вильну съ извъстіемъ о кончинъ короля. Августь такимъ образемъ двумя или тремя днями узналь о ней прежде, чёмъ прибыло оффиціальное увъдомленіе; этимъ временемъ онъ воспользовался, чтобы выввать Варвару изъ Дубеновъ въ виленскій королевскій замовъ. Вслідъ затімъ онъ созвалъ литовскихъ вельможъ изъ ихъ поместій, и на первомъ же торжественномъ засъданіи литовскаго сената представиль имъ свою супругу, а ихъ королеву. Захваченная врасплохъ и пораженная ангельской красотой Варвары, сенаторская рада прив'втствовала ее вликомъ: Vivat Barbara, regina Poloniae, magna ducissa Luthuaniae!

Иной пріемъ встрітило объявленіе о королевскомъ супружестві въ Польшъ. Бона, привывшая при старомъ Сигизмундъ къ неограниченному вліянію на короля, на раздачу должностей и имуществъ и надъявшаяся также управлять своимъ слабохаравтернымъ сыномъ, съ ненавистью смотреда на свою невестку, видя въ ней соперницу, сильную любовью и довфріемъ Августа. Когда последній прибыль въ Краковъ и совершилъ здёсь торжественное погребение своего отца, онъ немедленно долженъ былъ начать упорную борьбу съ польскимъ сенатомъ и сеймомъ по вопросу о своей супругъ. Разгиъванная Вона не хотела встречаться съ новою королевою, рассорилась съ синомъ и удалилась въ Варшаву, такъ какъ въ Мазовіи она имъла общирныя владънія. Но и оттуда она не переставала дъйствовать своими интригами и направлять свою партію противъ сына и невъстки. При выборахъ пословъ на предстоявшій Петроковскій сеймъ, по воеводствамъ и повътамъ польскимъ разсъявались разные нельные слухи; между прочимъ привазанность короля въ Варварв и его бракъ объясняли просто двломъ волдовства со стороны ея матери; а бракъ этотъ оглашали унижениемъ для кородевскаго дома и чуть-ли не величайшимъ бъдствіемъ для отчизны. Едва въ

Петроков'в открыли сеймъ (въ октябр'в 1548 г.), какъ начались бурныя річн и въ сенаті, и въ посольской избі, громившія бракъ короля. Тщетно некоторые приверженцы Сигизмунда-Августа, кавовы краковскій каштелянь Янь Тарновскій и краковскій епископь Мацвевскій, пытались защищать свободу королевскаго выбора относительно супруги; большинство, увлеваемое особенно враковскимъ воеводою Петромъ Кмитою, главою партін Боны, не хотвло признать законнымъ брачный союзъ съ Варварою и требовало развода. Однажды вся посольская изба упала на колена передъ королемъ и умоляла его уничтожить свой неравный бракъ. Но любовь дала слабохарактерному, ленивому Августу силу и энергію въ борьбе съ этими настояніями, доходившими до угрозъ лишить его польской вороны. Это быль чуть-ли не единственный подвигь въ его жизни, когда онъ остался твердъ и непреклоненъ, и когда отвъты его сейму отличались истиннымъ достоинствомъ и силою слова. «Вамъ пристало бы не о томъ просить меня -- свазаль онъ однажды, -- чтобы я нарушиль обёть моей женё, но о томъ, чтобы я держаль свое слово, данное кому бы то ни было. Я поклялся ей и не покину ея, пока живъ; честь мив дороже всвхъ королевствъ на сввтв». Твердость короля, наконецъ, взяла верхъ: мало-по-малу опповиція ослабёла; чему много содъйствовала абсолютная власть Августа въ своемъ наследственномъ государстве Русско-Литовскомъ и опасенія поляковъ за свою унію съ симъ государствомъ. Августь не только отстояль ваконность своего брака, но и настояль на томъ, чтобы, спустя два года, Варвара была торжественно коронована въ Краковъ архіепископомъ-примасомъ Двежговскимъ, при чемъ самъ Кмита исполняль обязанности маршалка.

Прошло не болве пати мъсяцевъ после этой коронаціи, и молодая королева скончалась на рукахъ своего супруга (въ конце апръля 1551 года). Незадолго передъ ея смертію Бона примирилась съ нею въ присутствіи всего королевскаго двора. Но это примиреніе считали неискреннимъ; мало того, после упорно держалась молва, будто злая свекровь отравила свою невестку. По другому известію, Варвара умерла отъ тяжкой болезни, рака въ груди, который развился у нея отчасти вследствіе помянутыхъ выше безпокойствъ и огорченій, отчасти по причине снадобій, которыя она принимала изъ рукъ знахарокъ, чтобы доставить своему супругу столь желаннаго наследника престола. Изъ Кракова тёло ея перевевли въ Вильну, где погребли при канедральномъ храме въ королевскомъ склепе,

рядомъ съ первой женой Августа, Елизаветой. Король первое время быль сильно поражень смертью пламенно-любимой супруги и навсегда сохранилъ нѣжное чувство къ ел памяти, что однако не помъшало ему отдаться своему влеченію къ женщинамъ и вообще къ распущенной жизни. Отъ такой жизни не отвлекла его и третъя супруга, на которой успала его женить королева Вона (въ 1553 г.). Эта супруга была нивто иная, какъ Екатерина, вдова герцога Мантуанскаго, родная сестра первой его жены Елизаветы, т. е. дочь императора Фердинанда Габсбурга. Извёстно, что для Австріи то была эпоха обильныхъ своими последствіями браковъ, когда сложилось пресловутое изречение (Alii bella gerant, tu felix Austria nube), когда австрійскіе Габсбурги этими браками пріобрали себа короны Чешскую и Венгерскую и старались тесно привизать къ своимъ интересамъ государство Польско-Литовское, самое значительное славянское государство того времени. Австрійскій дворъ самъ хлопоталь о новомъ брачномъ союзв съ последнимъ Ягеллономъ и потому не мало подстрекалъ преданную себв Бону въ ен преследованіи несчастной Варвары. Но Бона не долго наслаждалась плодами своихъ интригъ и козней. Ел итальянские фавориты (Панагоди и Бранкачіо), опасаясь со смертью старой королевы очутиться посреди чуждаго и враждебнаго общества, убъдили ее покинуть Польшу со встить своимъ движимымъ имуществомъ и для поправленія своего ослабъвшаго вдоровья воротиться подъ родное небо Италін. Несмотря на просьбы сына и дочерей и сопротивленіе вельможъ, старука дъйствительно убхала, увозя съ собою накопленныя ею огромныя богатства, состоявшія изъ звонкой монеты, волота, серебра, дорогихъ камией и всякой утвари, для перевозки которыхъ пришлось употребить до 500 упражныхъ коней. Она поселилась въ своемъ наследственномъ владеніи, городе Баре. Но уже въ следующемъ 1557 году Бона умерла, какъ говорятъ, сдълавшись въ свою очередь жертвою отравы со стороны воварнаго любимца (Напагоди), который хотёль воспользоваться ея богатствами. Но ея подлинному завъщанию эти богатства должны были перейти къ ен дътямъ; но любимецъ представилъ подложное завъщаніе, сдъланное въ его пользу; причемъ ему помогло покровительство владъвшаго тогда неаполитанскою короною Филиппа II Испанскаго, съ которымъ онъ поделился наследствомъ. Вопросъ о возврате этого наследства или о такъ наз. «неаполитанскихъ суммахъ» потомъ долго и тщетно занималь польское правительство, нбо наследники Ягеллоновъ отвазались отъ нихъ въ пользу Ръчи Посполитой.

Третій бракъ Августа быль также несчастливъ и также безплоденъ, какъ и первый. Наскучивъ надменной, бользненной ивмкой, не хотвишей знать ин польскаго языка, ни польскихъ обычаевъ, король завелъ дёло о разводё съ нею подъ предлогомъ ея неплодія, такъ какъ государство нуждалось въ наслёдникъ. Не добившись отъ папы формальнаго развода, Августъ наконецъ убёдилъ Австрійскій дворъ взять къ себъ обратно Екатерину. Но она не доёхала до Вёны и съ горя умерла на дорогѣ (1567). Очевидно какой-то злой рокъ тяготёлъ надъ домомъ Ягеллоновъ, отказывая имъ въ продолженіи потомства (44).

Три весьма важныя событія ознаменовали царствованіе послёдняго Ягеллона въ Польше и западной Руси: 1) такъ называемая Ливонская война съ Москвою и раздёль земель Ливонскаго ордена; 2) необычайные успёхи реформаціи въ Польше и Литве, и 3) Люблинская унія.

Посл'в Сигизмунда I, реформація не только не находила бол'ве препятствія, но и получила полную свободу, благодаря віротерпимости или точнъе религіозному равнодушію его преемника; а потому начала быстро распространяться вакъ въ Польше, такъ и въ великомъ княжествъ Литовскомъ. Сигизмундъ-Августъ держалъ при себъ реформатскихъ проповъдниковъ и собиралъ въ своей библіотекв протестантскія сочиненія. Сами главные реформаторы, т. е. Лютеръ, Кальвинъ, Меланхтонъ, Цвингли, посвящали ему свои вниги н входили съ нимъ въ переписку. Одно время король даже задумаль было стать во главъ церковной реформы въ своемъ государствъ и обратился въ папъ Павлу IV съ просьбою дозволить богослужение на народномъ языкъ, причащение подъ обоими видами, бравъ священивовъ ит. п.; для чего хотвлъ созвать національный соборъ. Но, благодаря хитрому образу дъйствія папскаго нунція Липпомани и въ особенности недостатку собственной энергіи, король потомъ оставилъ свои реформаторскіе планы. Въ Вильнъ и другихъ главныхъ городахъ Литвы и Западной Руси, вавъ и въ Польшв, проживало значительное количество ивмецкихъ колонистовъ: а потому учение Лютера распространалось преимущественно . между куппами, мъщанами и ремесленниками. Гораздо болъе усивха нивлъ кальвинизмъ, который пришелся по вкусу шляхетскому сословію и въ Польшт, и въ Литвт. Въ последней онъ обязанъ свонии усивхами въ особенности извъстному вельможъ Николаю Радивилу Черному, который познакомился съ этимъ ученіемъ еще въ юности, во время своего заграничнаго образованія. Будучи родственникомъ короля по своей двоюродной сестрв Варварв, получивъ отъ него важивищія должности великаго маршала и канцлера литовсваго вмёстё съ общирными имёніями, онъ свое вліяніе и свои богатства употребиль на утверждение и распространение Кальвинскаго ученія. Въ 1553 году Радиви ть отврыто приняль это ученіе вивств со всёмъ своимъ семействомъ и слугами, и учредилъ протестантское богослужение въ своемъ загородномъ домв, въ виленскомъ предмъстьъ Лукишкахъ; а потомъ, съ позволенія короля, воздвигь каменный евангелическій соборъ въ самомъ городів на Бернардинской площади. Разсказывають, что Радивиль просиль Сигизмунда-Августа посттить богослужение въ этомъ новомъ храмъ, и тотъ отправился верхомъ въ сопровождении многочисленной свиты. Но предувъдомленный о томъ латинскій епископъ вышель сь своимъ клиромъ и со врестами; схватилъ воролевскаго воня за узду, со словами «предви Вашего Величества вздили на молитву не этою дорогою», и, упавъ на колъна со всъмъ духовенствомъ, умолилъ вороля направиться въ католическій костёль. Тімь не меніве дівятельность Радивила продолжалась безпрепятствению. Онъ устроилъ такіе же евангелическіе храмы и при нихъ школы въ своихъ многочисленных помъстьяхь, въ Несвижь, Олыкь, Клецкь, Бресть, Биржахъ и пр.; призываль въ нихъ изъ Польши изв'встныхъ своей ученостью пасторовъ (Чеховича, Вендраговскаго, Симона Буднаго, Крыжковскаго и др.); завелъ въ Несвиже типографію для печатанія кальвинскихъ книгъ; на его счетъ былъ изданъ въ Бреств новый исправленный переводъ Библін на польскій языкъ. Примъру Радивила последовали и некоторыя другія знатныя литовско-русскія фамиліи, равно католическія и православныя, находившіяся съ нимъ въ родственных связях или заиснивавшія его покровительства. Такъ перешли въ протестантизмъ: Кишки, Ходкъвичи, Сапъги, Вишневецкіе, Пацы, Воловичи, Огинскіе, Горскіе и др. А мелеля шляхта естественно шла за знатными вельможами, отъ которыхъ часто зависвла въ имущественномъ отношеніи. Реформаторское движеніе увлекло многихъ православныхъ. А католичество понесло въ Литвъ и Жмуди такой разгромъ, что едва не было совствиъ уничтожено этимъ бурнымъ потокомъ. Но именно легкость и быстрота, съ кавими распространалась реформація въ Польше и Литве, свидетельствовали о ея поверхностномъ влінніи, лищенномъ глубины и силы, вызванномъ скоръе модою и подражаніемъ, нежели внутреннею, народною потребностью.

Сильный ударъ реформаціи въ Литві и Западной Руси нанесла преждевременная смерть Николая Чернаго, который скончался въ 1565 году, еще не достигнувъ преклонныхъ лътъ. Хотя послъ него во главъ литовской реформаціи сталь его двоюродный брать Николай Рыжій, великій гетманъ литовскій и воевода виленскій, но его дъятельность не была также энергична и успъшна. Еще большій вредъ дёлу реформаціи причинили расколы, возникшіе въ ея средъ, и преимущественно аріансвая секта. Эта секта отрицала тромчность Лицъ и божество Христа; почему ел члены назывались у и итаріями или антитринитаріями, а по имени своихъ учителей итальянцевъ Фавста и Лелія Социновъ (последователей извъстнаго испанскаго врача Михаила Серведа) также и социніанаши. Аріанская ересь распространилась особенно въ Малой Польшѣ въ 50-хъ годахъ XVI столетія, откуда проникла въ Литву. Въ последней однимъ изъ первыхъ ся открытыхъ проповедниковъ авнися Петръ изъ Гонёндза (мъстечко въ Подляхіи), учившійся въ Краковскомъ и германскихъ университетахъ. Тщетно кальвинскіе пасторы возставали противъ сей ереси; изъ ихъ собственной среды явились ся последователи и проповедники, каковыми были, наприибръ, итальянецъ Бландрата, рекомендованный Радивилу саминъ Кальвиномъ, а также помянутие выше Чеховичъ, Вендраговскій и Симонъ Будный. Литовскіе социніане нашли себ'в даже сильнаго покровителя между вельможами въ лице виленскаго каштеляна Яна Кишки, владъвшаго громадными имуществами. Подобно Радивилу, онъ не щадилъ издержевъ для собиранія социніанскихъ проповъдниковъ, заведенія типографій и печатанія книгь въ своихъ им'ьніяхъ. Кальвинисты, съ Николаемъ Чернымъ во главъ, сильно вооружились противъ аріанской ереси и собирали соборы для ея осужденія; но аріанство продолжало распространяться въ Литовской Руси, въ Галиціи и на Волыни, увлекая многихъ кальвинистовъ и православныхъ. Неожиданное и важное подкръпленіе получило оно изъ Московской Руси въ лицъ извъстнаго еретика Осодосія Косаго, бъжавшаго изъ Москвы съ товарищами после собора 1554 года. Өеодосій иміль такой успіхь въ Литовской Руси, что писавшій противъ него иновъ Зиновій замітиль: «востовъ развратиль діаволъ Бахистомъ, западъ Мартиномъ Неминномъ (Лютеромъ), а Литву Косымъ». Замъчаніе вонечно преувеличенное. Когда содиніанство распространняюсь и укрвиняюсь, то само оно въ свою очередь распалось на разныя ученія или толки; особенно предметомъ разногласія служило врещеніе младенцевъ: одни допускали его, а другіе отвергали и признавали дъйствительность врещенія только для взрослыхъ. Развитіе этой крайней реформатской секты не только остановило успъхи кальвинизма, но и отторгло отъ него значительную часть послёдователей, и заставило кальвинскія общины вмёсто борьбы съ католицизмомъ терять свои силы на борьбу съ общинами социніанскими. Этими обстоятельствами вскорів отлично воспользовались новые борцы, выступившіе на защиту папства, т. е. іезунты. Самъ король подъ конецъ жизни, одоліваемый болівнями — слівдствіемъ его распущенной, неуміренной жизни, совершенно охладівль къ вопросамъ церковной реформы и даже сталь помогать успівхамъ католической реакціи въ своемъ государстві. (26).

Обратимся теперь въ Люблипской уніи.

По мъръ того какъ бездътный Сигизмундъ-Августь приближался въ старости и ясно становилось, что вивств съ нимъ должна угаснуть литовско-польская династія Ягеллоновъ, все болве и болье выдвигался тревожный вопрось о дальныйшей судьбы единенія Польши съ Литвою. Начиная съ Казиміра IV, Литва и Польша фактически уже болье ста льть имьли одного государя, за исключеніемъ короткаго промежутка (при Янв Альбрехтв и Александрв). Въ особенности два такія продолжительныя царствованія, какъ Казиміра IV и Сигизмунда I, много содійствовали тісному сближенію объихъ половинъ соединеннаго государства или, върнъе, подчиненію литовско-русскихъ земель польскому вліянію. Сигизмундъ І еще при жизни своей короновалъ своего сына и великимъ княземъ Литвы, и королемъ Польши, чтобы обезпечить ему наследование въ объихъ странахъ и вивств упрочить ихъ политическое единство. Это единство, доказавъ на дълъ свою пользу въ случаяхъ борьбы съ сильными сосъдями, составляло теперь насущную и взаимную потребность объихъ странъ. Но отношенія ихъ въ вопросу о самой форм'в единства были различны. Межъ твиъ вавъ литовскіе чины довольствовались одиниъ вившнимъ союзомъ или чисто личной уніей, т. е. совивщеніемъ объихъ коронъ на одной головв, и старались удержать свою самостоятельность во внутреннихъ дёлахъ, поляки, наобороть, стремились въ полному сліянію объякъ странъ въ одно государственное тело съ общими правами и учрежденіями.

Въ сущности, они стремились къ господству въ обширныхъ и благодатныхъ литовско-русскихъ земляхъ. Отсюда въ царствованіе последняго Ягеллона происходить любопытная и деятельная борьба, исходъ которой, впрочемъ, не трудно было предвидеть, если съ одной стороны взять въ разсчеть замъчательное единодушіе поляковъ въ этомъ дёлё, а съ другой -- отсутствіе единодушія между чинами собственно литовскими и западно-русскими и недостатокъ нолитическаго центра, около вотораго они могли бы сосредоточиться. Сама Ягеллоновская династія ополячилась и еще ранве склоняла рашение вопроса въ польскую сторону (напр. актъ уни 1501 года, изданный воролемъ Александромъ); а теперь въ лицъ своего последняго представителя явно стала на ту же сторону, чемъ дала ей рішительный перевісь. Наконець, ничімь неогражденное географическое положение Литовско-Русскаго государства, между Польшей и надвигавшей съ востока Москвою, заставляло его возможно сворве и теснве применуть къ первой, чтобы опереться на нее въ борьбв со второю.

Вопросъ объ овончательной унін или полномъ слівнін объихъ странъ неодновратно возбуждался на вольныхъ или общихъ сейжахъ; но стараніями противниковъ уніи рішеніе его постоянно отвладывалось на будущее время. Наиболее важный шагь въ этомъ дівлі представляеть Варшавскій сеймъ конца 1563 и начала 1564 года. Здёсь поляви и литвины горячо спорили о разныхъ пунктахъ своей унін. Подъ вліянісмъ внѣшней опасности отъ Московскаго цари и особенно утраты Полоцка, взятаго войсками Ивана IV, литвины пошли было на уступки. Но вотъ пришло извъстіе о побъдъ дитовскаго гетмана Радивила надъ москвитинами на берегахъ Улы; литвины сделались менее сговорчивы, и въ особенности упорно стояли за Волынь и Подлёсье, тогда вавъ поляви требовали включенія ихъ въ земли польской короны. Сигизмундъ-Августъ на этомъ сеймъ отрекся отъ своихъ наслъдственныхъ правъ на Литовское великое княжение въ пользу той же польской короны, и такимъ образомъ имъ обоимъ предоставилъ послъ своей смерти вольный выборъ государя. Симъ отреченіемъ онъ хотвль облегчить двло унін или, какъ выразилась его декларація по сему случаю, zwalić ten pien z drogi. Въ дополнение къ сему акту на томъ же сеймъ изданъ былъ, подписанный королемъ, такъ назыв. «Варшавскій рецессъ», которымъ определены условія сліянія Литвы съ Польшею н который легь въ основу дальнайшихъ переговоровъ объ этомъ

вопросъ. Но всъмъ подобнымъ автамъ недоставало формальнаго утвержденія со стороны литовскихъ чиновъ.

Магнаты литовскіе противились полной уніи по сл'ядующимъ главнымъ причинамъ. Эти вельможи еще въ значительной степени сохранили свое положение крупныхъ феодальныхъ владетелей въ Литвъ; а потому, въ случав уравненія правъ съ полявами, они, вопервыхъ, утратили бы свои наследственныя права на участіе въ королевской радъ или сенатъ, такъ какъ въ Польшъ званіе сенатора или давалось королемъ пожизненно, или было связано съ достоинствомъ епископскимъ. Во-вторыхъ, второстепенная и мелкая литовская шляхта, или такъ назыв. земяне и бояре, будучи уравнены въ правахъ съ польской шляхтой, пріобрётали ся льготы и вольности, а следовательно получали более независимое положение по отношенію къ своимъ феодальнымъ сеньёрамъ, т. е. къ литовсвимъ магнатамъ; почему эта шляхта въ вопросв объ унів тянула на сторону поляковъ, но не выступала рашительно противъ своихъ вельможъ, привыкши находиться у нихъ въ подчинении. Въ-третьихъ, литвины, равно знатные и незнатные, опасались наплыва въ свою страну поляковъ, которые стали бы перебивать у нихъ придворные и земскіе уряды и староства. Во главъ чисто литовской партін, противной сліянію, стояль тоть же Николай Черный Радивиль, который быль главою литовскихь протестантовь. Благодаря его энергіи и личному вліянію на вороля, эта литовско-протестантсвая партія досель успышно отстанвала самобытность Литвы отъ польскихъ притязаній. Но въ следующемъ 1565 г., какъ изв'єстно, онъ умеръ, и хотя вождями ся оставались еще такія значительным и вліятельныя лица, какъ двоюродный брать его Николай Рыжій, староста жмудскій Янъ Ходвовичь и подканцлерь литовскій Евстафій Воловичъ, однако дробленіе протестантовъ на секты, а вийсти и ослабленіе союза съ ними руссвихъ православныхъ вельможъ, все болве и болве выступали наружу. Двло унін пошло быстрве. Король окончательно подпалъ вліянію партіи польско-католической и принялся д'яйствовать въ пользу сліянія Литвы съ Польшею не только усердно, но и съ необычнымъ ему постоянствомъ, почти съ тою же твердостью воли, которую онъ прежде проявиль въ вопросъ о своемъ бракъ съ Варварою Радивилъ. Исно, что при его природныхъ способностяхъ, если бы онъ получилъ лучшее воспитание и направленіе, вивсто ленваго, изнеженнаго человека, изъ него могъ бы выдти замічательный государь. (26).

Еще около трехъ лѣтъ на разныхъ сеймахъ длились переговоры и совѣщанія объ уніи. Король и польско-католическая партія порѣшили, во что бы ни стало, привести это дѣло къ окончанію на томъ вальномъ или большомъ сеймѣ, который былъ созванъ на 23 декабря 1568 года въ городѣ Люблинѣ.

Медленно и неохотно съвзжались сюда литвины, предвидя утрату своей самобитности. Поэтому отврытіе сейма состоялось только 10 января следующаго 1569 года. Въ этотъ день польскіе послы представились королю; причемъ выбранный ими посольскимъ маршаломъ коронный референдарій Станиславъ Чарнковскій отъ имени пословъ говорилъ его величеству длинное и высокопарное привътствіе, въ которомъ, главнымъ образомъ, указывалась необходимость полной унін и выражалась надежда на немедленное ся завершеніе. Въ слъдующіе дни польскіе сенаторы, совм'ястно съ послами, сов'ящались, какимъ образомъ начать съ Литвою дело объ уніи, и выбрали изъ своей среды для этого дёла нёсколькихъ депутатовъ, въ томъ числъ архіепископа гифзиенскаго Уханскаго, епископа краковскаго Падневскаго и ванцлера Дембинскаго. Но литовскіе сенаторы въ началъ сейма подъ разными предлогами уклонялись отъ общихъ засъданій съ польскими сенаторами и вели свои отдільныя засъданія въ другой залъ. На пригашение польскихъ сенаторовъ придти въ общую залу, въ которую двери для нихъ отперты, воевода виленскій, Николай Радивиль, віжлико отвітиль, что «дійствительно двери отперты, но ихъ преграждаеть рашетка, черезъ которую мы никакъ не можемъ пройти къ вамъ, развъ король сниметь ее». Подъ этой мысленной решеткой разумелись польскія посягательства на литовскую самобытность, которыя должны быть устранены королемъ; другими словами, магнаты литовскіе только тогда соглашались приступить въ переговорамъ объ уніи, когда король, подобно своимъ предмественникамъ, обяжется сохранить въ целости границы Литовскаго государства (со стороны Польши) и подтвердить ихъ статутовыя права относительно того, чтобы чины, должности, аренды и наследственныя пожалованія не давались чужезенцамъ (т. е. полявамъ), а давались бы только природнымъ литвинамъ и русскимъ. Сообразно съ симъ, литовцы представили сейму письменное заявление о тъхъ условіяхъ, на воторыхъ они согласны завлючить унію: 1) Свободный выборъ государя общимъ сеймомъ, который долженъ происходить гдв-либо на границв Литвы съ Польшею. 2) Отдвльное коронованіе его въ Краков'я королевскою, а въ Вильн'я великокняжескою короною, вийстй съ присягою на сохранение литовскихъ привилегій. 3) Оборона обонкъ соединенныхъ государствъ общими силами. 4) Вальные сеймы должны происходить по очереди то въ Польшв, то въ Литвв. 5) Отдельные высшіе чины и должности сохраняются въ Литев нецрикосновенно. 6) Поляки въ Литев и лит. вины въ Польше могутъ пріобретать движимое и недвижимое имущество, но всякія свётскія и духовныя должности и земскіе уряды въ Литвъ могутъ занимать только ея уроженцы. 7) Монета отдъльная, но одинаковой стоимости, и пр. Къ своему заявленію литовцы приложили выписки изъ привилегій, данныхъ имъ великими князьями Казиміромъ (1452), Александромъ (1492), Сигизмундомъ I (1506 и 1529) и Сигизмундомъ-Августомъ (по второму статуту). Въ этихъ выпискахъ повторялось обязательство не умалять великое княжество Литовское ни въ его достоинствв и прерогативахъ, ни въ его границахъ. При семъ литовцы просили поляковъ, чтобы тв также письменно изложили имъ свой проекть уніи. Просьба эта повела ко многимъ и весьма оживленнымъ пререканіямъ между польскими сенаторами и послами.

Сенаторы, съ своей стороны, составили отвътную записку, въ воторой указывали на другіе акты и привилегіи прежняго времени, преимущественно на Городельскую унію Ягелла и Витовта, на привилегін Александра 1501 года и на Варшавскій рецессъ 1564 года, на основани которыхъ и сочинили проектъ сліянія Литвы съ Польшею. Но въ посольской избъ эта записка вызвала сильное разногласіе: одни соглашались на нее; другіе не хотёли давать никакого письменнаго отвёта литовцамъ; называя такую переписку проволочвою времени, они требовали, чтобы литовцы сами являлись въ общія засёданія и здёсь непосредственно совёщались объ уніи, къ чему хотвли принудить ихъ съ помощью воромя; третьи, по своему усмотрвнію, передвлывали сенаторскій проекть. Въ засвданін 8 февраля, когда посольскій маршаль Чарнковскій склоняль пословь согласиться на проекть сенаторовь, краковскій писарь Кмита прервалъ его и началъ говорить, что на томъ останется цятно, кто желаетъ записи. Произошелъ шумъ; чтобы водворить тишину, Чариковскій стучаль своимь жезломь. «Не стучи палкой, -- закричалъ Кмита; — у меня есть сабля противъ этой палки. Маршалъ вскочиль съ мъста, говоря: «достанемъ и саблю», и бросиль жезль. Поднялось (большое и продолжительное смятеніе. Когда оно усповоилось, стали собирать голоса, но по разногласію не могли прид-

та къ накому-либо решенію; съ темъ и пошли на верхъ, въ сенаторскую палату. Туть сенаторы стали упрекать ихъ въ упорствъ, въ неуважении къ сенату, въ напрасной тратв времени и въ стремленіи «все утверждать на своихъ головахъ» (т. е. все рышать самовольно, безъ сената). А краковскій епископъ сказаль имъ: «вы несть леть рядили делами (вместо сената). Горько намъ отъ вашего ряду!» Споры о записи продолжались и въ следующіе дни; послы не однажды безъ всякаго окончательнаго рашенія ходили на верхъ въ сенаторамъ и заводили съ ними пререканія. Сенаторы, въ свою очередь, продолжали сътовать на ихъ упорство. Такъ, однажды, сендомірскій воевода Петръ Зборовскій произнесь, между прочимъ, следующія пророческія слова: «Всё им (сенаторы) и инетіе изъ пословъ согласились на одно, а ивсколько человвиъ протестуетъ! Это самый дурной примірь! Если вто впослідствін пожелаеть чеголибо наилучшаго и на его сторону склонится самое большое число пословъ, а нъсколько человъкъ вдругъ выскочить и станетъ протестовать, то такъ и придется оставить доброе дело! Господа, дурно это!» Однако споры продолжались. Навонецъ, утомясь ими, 12 февраля послы согласились, чтобы литовцамъ были предоставлены всв относящіяся до уніи привилегіи стараго времени, особенно Амександрова грамота 1501 г. и Варшавскій рецессъ 1564 г., а также и запись или проекть уніи, составленный согласно старымъ привилегіямъ. Затемъ пригласили литовскихъ сенаторовъ, и туть епископъ праковскій, отъ имени польскаго сената, держаль къ нимъ пространную отвътную ръчь. Онъ указываль на прежніе договоры и клятвы относительно унін и вообще проследиль почти всю ея исторію со временъ Ягелла; напиралъ на то, что съ техъ временъ Литва устроивалась по образцу Польши, а если и бывали отдёльные великіе князья въ Литвъ, то они въ сущности являлись пожизненными намъстниками польскихъ королей, и что предки литвиновъ всегда признавали унію.

На эту річь виленскій воевода Радивиль замітиль, что она длинна и краснорічива, запомнить ее трудно, а потому просиль сообщить ее на бумагі. Староста жмудскій Ходковичь, намекая на королевскій акть отреченія 1564 г., выразился нронически: «Если мы вамъ подарены, то къ чему же вамъ еще унія съ нами?» На это Раднвиль горячо возразиль, что они люди вольные и никто подарить ихъ не могъ. «Господамъ полякамъ — прибавиль онъ — Литва дарила собакъ, жеребцовъ, маленькихъ жмудскихъ лошадей, а не насъ,

свободныхъ людей. Наши вольности мы пріобрёли нашею кровью». Литовскіе сенаторы удалились въ свою залу засёданія. По ихъ просьбъ, польские сенаторы объщали прислать имъ ръчь епископа враковскаго, когда она будетъ написана, а теперь сообщили имъ запись или свой проекть уніи. Авторомъ его быль тоть же епископъ краковскій Падневскій; но проекть этоть подвергся нікоторымь исправленіямъ со стороны земскихъ пословъ. Главные пункты его были слёдующіе: король польскій избирается общими голосами Польши и Литвы, но избирается только въ Польшъ. Онъ будетъ муропомазанъ и коронованъ въ Краковъ, а особое избраніе и возведеніе на литовскій престоль прекращается. Вальный сеймъ-одниъ общій; сенать также, монета также. Полякъ въ Литвъ и литвинъ въ Польшъ можетъ занимать вакія угодно должности и пріобретать вакое угодно имущество. Но на Литву не простирается экзекуція касательно столовыхъ короленскихъ имфній, пожалованныхъ во временное владініе. Въ ответе своемъ на этотъ проектъ литовскіе сенаторы по поводу предлагаемой имъ братской уніи и любви, откровенно говорили: «Если слить Литовское княжество съ королевствомъ, то не будетъ никакой любви, потому что въ такомъ случав Литовское княжество должно понивнуть передъ Польшей, литовскій народъ долженъ былъ бы превратиться въ другой народъ, такъ что не могло быть никавого братства. Тогда бы недоставало одного изъ братьевъ, т. е. литовскаго народа, что явно изъ самой записки вашей, господа, данной намъ». «Crescit Ausonia Albae ruinis». Далъе литовцы вновь излагаютъ свои вышеприведенные пункты, на которыхъ должна быть основана унія. При семъ, въ отпоръ противному мивнію, что со времени Ягелла литовские великие князья были только пожизненными нам'встнивами польскихъ воролей, они стараются доказать, что Ягеллоны были не просто насладственными государями Литвы, а подвергались избранію жителями великаго княжества; что власть ихъ въ Литвъ отнюдь не была неограниченная, потому они при своемъ возведенін на литовскій престоль присягали сохранять права и привилегіи вняжества, чего, обывновенно, не дёлаеть наслёдственный (в абсолютный) государь.

Отвътъ литовцевъ произвелъ неодинаковое впечатлъніе на польскихъ сенаторовъ и на пословъ. Межъ тъмъ какъ первые сохраняютъ болъе магкій и умъренный тонъ и желаютъ вести переговоры далъе, послъдніе выказываютъ болъе горячности и настанваютъ на прекращеніи подобныхъ безплодныхъ переговоровъ и на

прямомъ вившательстве королевской власти, которая приказала бы литвинамъ занять свои мъста на общемъ сеймъ и просто принудела бы ихъ въ уніи. При семъ самыми ревностными стороннивами унін являются послы Руссваго воеводства, т. е. галичане, съ переиншльскимъ судьею Орфховскимъ во главф: понятно, что, разъ включенные въ составъ польской короны, они желають имъть въ твеномъ единеніи съ собою и другія русскія земли, а не быть отдвленными отъ нихъ государственною границею. На сеймъ пока еще не выступаеть открыто вопросъ о присоединени Волыни къ землямъ польской короны, чтобы сразу не испугать литвиновъ; но вопросъ этоть уже обсуждается въ закрытыхъ засъданіяхъ. Литовцы хотя сами въ нихъ не участвують, но очевидно получають свёдёнія о всемъ, что происходить на сеймѣ: посему сенаторы польскіе нъкоторыя свои совъщанія облекають особою таинственностью. Тъ же ивры, по желанію вороля, предписаны и посольской избів, т. е. воспрещенъ доступъ въ нее постороннимъ лицамъ. Но въ свою очередь, хотя король действуеть за одно съ поляками, однако некоторые литовскіе вельможи продолжають пользоваться его благосклонностью, каковы Радивиль, Ходковичь и Воловичь. Литовскіе сенаторы иногда прівзжають къ королю для тайныхъ совіншаній.

Тщетно поляви продолжають указывать на унію короля Александра и на Варшавскій рецессь: литвины не признають этихъ автовъ, говоря, что они были изданы безъ согласія литовскихъ чиновъ. По настоянію посольской избы, король наконець, 28 февраля, въ понедъльнивъ, посылаетъ приказъ, чтобы литовскіе сенаторы занали свои мъста въ сенатъ вмъстъ съ полявами и литовскіе послы въ посольской избъ. На этотъ приказъ виленскій воевода Радивилъ отвътилъ: «если поъдемъ, то къ королю, а не къ польскимъ сенаторамъ». То же отвътилъ жмудскій староста Ходковичъ. Князь Василій Острожскій, воевода віевскій, сказаль: «Сегодня не можемъ собраться, потому что послы наши стоять по деревнямь». Однако всв согласились прівхать въ замокъ завтра, т. е. во вторникъ, 1 марта. Но утромъ этого дня, когда польскіе сенаторы и послы собранись въ своихъ палатахъ и ожидали прибытія литвиновъ, вдругъ пришло извістіе, что сін послідніе ночью внезапно покинули Люблинъ и разъбхались.

Представители Литвы очевидно разсчитывали своимъ удаленіемъ смутить короля, разстроить сеймъ и затормозить дёло унінідили заранъе не признать законнымъ все, что будеть постановлено въ этомъ смыслё при ихъ отсутствіи. Но они на сей разъ жестоко ошиблись въ своихъ разсчетахъ. Напротивъ, пока велись съ ними переговоры, поляки, особливо сенаторы, действовали довольно мягко, съ соблюденіемъ правиль вѣжливости и предупредительности по отношенію нъ своимъ литовскимъ товарищамъ. Теперь же наоборотъ и сенаторы, и самъ король съ большею энергіей принялись приводить въ исполнение намівченные планы, находясь подъ сильнымъ давлениемъ посольской избы, которая настойчиво понуждала ихъ въ дъйствію, горячо протестовала противъ всявихъ уступовъ и проволочевъ и совътовала поступать съ убхавшими безъ королевского разръшеніа литовцами какъ съ мятежниками. Нъкоторые послы предлагали даже принять военныя міры, послать къ татарамъ, чтобы отвлонить ихъ отъ союза съ Литвою, а въ случав дальнвишаго ем упорства, собрать посполитое рушение и оружиемъ принудить ее въ уни. Но подобныя предложенія вызвали вопрось о сбор'в денегь на войско со шляхетскихъ имъній, что немедленно охладило рвеніе къ военнымъ предпріятіямъ. Тъмъ не менье въ следующіе за отъездомъ литовцевъ дни состоялась весьма важная и решительная мера: Подльсье и Волынь отделены отъ Литвы и присоединены къ землямъ польской короны. Въ королевскомъ универсалъ по сему поводу говорилось впрочемъ не о присоединеніи, а о «возвращеніи» ихъ Польскому королевству отъ в. вняжества Литовскаго, которое владело Подлесьемъ и Волынью будто бы «не по какому-либо законному праву», а просто по снисхожденію польскихъ государей.

Овазалось, что не всё литовскіе сенаторы и послы уёхали изъ Люблина. Нёкоторые еще оставались, особенно подлёсяне, которые и получили отъ короля приказаніе немедленно занять свои мёста на сеймё между поляками, принеся указанную присягу польскому королю. Они повиновались, но просили при семъ не требовать отъ нихъ немедленной присяги, пока не будуть обдуманы мёры для защиты ихъ отъ мести литовскихъ сенаторовъ. Просьба эта не была уважена, и подлёсяне, хотя неохотно, присягнули. Одинъ изъ нихъ, писарь литовскій, староста мёльницкій Матишекъ, попытался было уклониться, говоря, что онъ уже присягаль королю, какъ великому князю литовскому, и что не годится присягать вторично и притомъ другому государству; но король, по настоянію польскихъ сенаторовъ и пословъ, погрозиль отнять у него мёльницкое староство, и Матишекъ присягнулъ. Вообще староства и другія времен-

ныя королевскія пожалованія явились въ рукахъ польско-католической партіи могущественнымъ орудіемъ для проведенія уніи. Однако этой партіи пришлось не мало хлопотать и настанвать передъ королемъ, когда дошель чередъ до такого высокаго сановника, какъ Евстафій Воловичъ, литовскій подканцлеръ и притомъ одинъ изъ главнійшихъ противниковъ уніи. Онъ держалъ нісколько староствъ въ Подлівсью, и посольская изба потребовала, чтобы Воловичъ также принесъ присягу. Король не считаль его къ тому обязаннымъ; ніжоторые сенаторы также возражали, говоря, что «онъ держитъ староство не съ судомъ, а простое», и устами архіепископа гнізвненскаго объявили его свободнымъ отъ присяги. Но послы упорно стояли на своемъ. Посредствомъ своего маршала Чарнковскаго они отвівчали слідующее:

«Милостивый архіепископъ! Припомните: когда присоединялись къ королевству Прусская земля и Мазовецкое княжество, то присягали всё должностныя лица—сановники, державци, шляхта, города, хотя на счетъ ихъ вёрности не было никакихъ сомнёній, а господниъ Евстафій — главный виновникъ расторженія уніи, потому что однихъ пословъ выслаль отсюда, а другимъ, которые остались здёсь, дёлалъ угрозы. И эта подозрительная личность не будетъ присягать! Сохрани Богъ!» «Это оскорбило бы тёхъ, которые уже приняли присягу. Тогда вышло бы то, что говорится въ пословицё: оводъ пробился чрезъ паутину, а мухи завязли».

Одинъ изъ пословъ (староста Радлевскій) указывалъ прямо на то, что примъръ Воловича будеть имъть большое вліяніе на другихъ, смотря по тому, принесеть онъ присягу или не принесетъ. После разныхъ препирательствъ съ послами, сенаторы уступили имъ и порешили, что Воловичъ долженъ принести присягу. Согласился и король съ этимъ ръшеніемъ, но чрезъ канцлера Дембинсваго обратился къ посламъ съ просьбою, чтобы относились къ Воловичу, какъ къ человъку важному и высокопоставленному, съ уваженіемъ и подобающею віжливостью. Когда его призвали на сеймъ и объявили ему королевское решение о принесении присяги, Воловичь отвічаль, что онь уже приносиль присягу великому княжеству Литовскому и что его три подлъсскія староства приписаны къ замку Берестью-следовательно принадлежать въ великому княжеству. На повторительныя требованія присяги, онъ продолжаль оспаривать ся законность, а также законность присоединенія Подлівсья къ коронъ; просилъ короля не входить съ нимъ въ судъ и

ссылался на отсутствіе товарищей для рішенія столь важнаго діла. Канплеръ, дававшій ему отвъты отъ имени короля и сената, объявиль, что у него будуть отобраны подлесскія староства. Воловичь однако не уступаль и быль отпущень изъ засъданія. Но посольская изба послъ того не хотъла обсуждать никакихъ дълъ, пока Воловичъ не принесетъ присягу или у него не будутъ отняты имънія, а также пока не будуть ограждены подліксяне, принесшіе присягу; ибо литовскіе сенаторы разослали на Подласье и Волынь грамоты съ приказаніемъ собираться на войну подъ опасеніемъ потери имвнія. Въ особенности смущаль ихъ своими жалобами одинъ изъ подлёсянь, некій староста Ласицкій, который имель въ Литве землю по сосёдству съ жмудскимъ старостой Ходковичемъ, и выражалъ опасенія за свою жизнь и имущество со стороны этого сильнаго и мстительнаго сосъда. Король успокоилъ пословъ объщаниемъ раздать староства Воловича другимъ лицамъ; а на Волынь и Подлъсье поспъшили разсылкою королевскихъ универсаловъ въ отпоръ грамотамъ литовскихъ сенаторовъ. Универсалы эти, возвѣщая о возсоединеніи Подлівсья и Волыни съ короною, повелівали сенаторамъ и посламъ сихъ земель, увхавшимъ изъ Люблина, немедля воротиться и занять свои міста на общемъ сеймі; при чемъ симъ областямъ объщана свобода отъ экзекуціи. Ослушникамъ изъ сенаторовъ грозили лишеніемъ должностей и староствъ, а изъ пословъ тъми наказаніями, которыя будуть постановлены на сеймъ.

Въ то же время велись переговоры и съ находившимися въ Люблинъ прусскими сенаторами и послами, т. е. представителями западной Пруссіи, чтобы они заняли мъста на сеймъ вмъстъ съ польскими сенаторами. Пруссаки отказывались, ссылаясь на свои привилегіи, по которымъ они имъли свои особые сеймы. Однако по настоянію поляковъ и получивъ повельніе короля, пруссаки явились на сеймъ и заняли свои мъста какъ въ сенатъ, такъ и въ посольской избъ; но при семъ дълали разныя протестаціи, ссылансь на ограниченныя полномочія отъ своихъ согражданъ; а потомъ пруссаки перестали являться на засъданія посольской избы. Очевидно Люблинскій сеймъ имълъ объединительную задачу въ смыслъ государственномъ, по отношенію не къ одной Литвъ и юго-западной Руси.

Межъ тъмъ польскіе послы продолжають показывать нетерпъніе; неръдко они отказываются обсуждать какіе-либо другіе вопросы, пока не ръшено дъло уніи. Они требують, чтобы представители

Подлівсья и Вольни, не воротившіеся на сеймъ, были лишены должностей и староствъ и подвергнуты экзекуціи, т. е. провіркі документовъ на владение и отобранию имении у техъ, которые не докажутъ своихъ правъ. По вопросу объ экзекуціи возникають на сейм'в иногія и продолжительныя пренія, изъкоторыхъ постоянно выяснялось нерасположение пословъ къ экзекуции и вообще къ какимъ бы то ни было налогамъ на войско; они скорве предпочитаютъ собрать общее ополчение или такъ назыв. «посполитое рушение», чвиъ жертвовать деньги на содержание наемныхъ войскъ. Сеймъ постоянно хватается за четвертую часть доходовъ со столовыхъ имфній, которую король жертвоваль на войско; на этой четвертой части сеймъ хочетъ основать едва ли не всю постоянную оборону государства; онъ толкуетъ о томъ, какъ собирать ее и расходовать, гдъ хранить н т. п. При семъ слышны постоянныя жалобы на разорительные рекуператорскіе позвы, -т. е. позвы владітелей этихъ имівній въ суду для доказательства своихъ правъ или за неуплату четвертой части, - вообще жалобы на земскія неустройства и всякія неправды. «Какан польза сочинять столько конституцій?—говорять нівкоторые послы: - въдь ни одна изъ нихъ не исполняется. Воевода не исполняеть своей обязанности, старосты тоже, купцы тоже; пошлины (отміненныя) продолжають существовать; деруть, грабять; ни въ ченъ нъть успъха». «У иностранцевъ сдълалось ходячею пословицей, что поляки страдають сеймовою бользнію. Только пьянымъ людямъ свойственно такъ долго и неразумно делать дела, какъ делаемъ мы», и т. п.

5 апрёдя во вторнивъ на сеймъ явилось посольство отъ дитовскаго сената. Чтобы выслушать его річь, позвали польскихъ пословъ въ сенаторскую палату. Король, показывая видъ неудовольствія на литвиновъ, отказался прибыть на засіданіе. Тутъ представителями отъ Литвы были жмудскій староста Ходковичъ, кастелянъ витебскій Пацъ, подканцлеръ Воловичъ, крайчій Радивилъ и подчашій Кишка.

Посольство справляль Ходковичь, который «по тетрадкѣ» прочель длинную рѣчь отъ имени своихъ товарищей, литовскихъ сенаторовъ. Послѣдніе, узнавъ о королевскихъ универсалахъ, отторгающихъ отъ Литвы Волынь и Подлѣсье, поручили означеннымъ лицамъ ходатайствовать передъ королемъ объ отмѣнѣ сихъ универсаловъ и объяснить сейму свое поведеніе, т. е. свой внезапный отъъздъ изъ

Люблина. Изъ этихъ объясненій овазывалось, будто литовцы согласились прибыть на сеймъ для заключенія уніи потому, что имъ было объщано совершить ее на основаніяхъ «братской любви», при сохраненіи ихъ привилегій. Въ такомъ смыслё литовскіе послы получили инструкціи отъ своихъ избирателей. Восемь недізль литвины прожили въ Люблинъ и вели переговоры; убъдась, что дъло унін поставлено на иныхъ основаніяхъ, они не могли согласиться на нее, не имън на то полномочій отъсвоей братін, а потому ръшили отложить это дело до другаго сейма и разъехаться, но не тайкомъ, а предваривъ о томъ его королевское величество. Уважая, они оставили нъкоторыхъ литовскихъ сановниковъ, именно подканцлера (Воловича) и подскарбія (Нарушевича), для своихъ сношеній съ польскимъ сенатомъ. Съ удивленіемъ услыхали литовцы объ отторженін отъ нихъ Волыни и Подлівсья, относительно принадлежности которыхъ къ Литвъ никогда прежде не было ни малъйшаго сомивнія, и принадлежность эту всв государи подтверждали присягою, вступая на престолъ, въ томъ числе и настоящій король. Литовцы умоляютъ отменить такую несправедливость. А по делу уніи они просять не настаивать на немедленномъ ея рашенін, но созвать новый сеймъ, на который литовскіе послы могли бы прітхать, снабженные надлежащими для того полномочіями.

Польскіе сенаторы не дали на эту рѣчь пока никакого отвѣта и попросили прислать съ нея письменную копію. Посл'я того н'ясколько дней между поляками, особенно въ посольской избъ, шли горячія пренія о томъ, какой отвёть дать на просьбу литовцевъ, т. е. на просьбу объ отсрочкъ унін до другаго сейма, такъ вакъ присоединение Волыни и Подлесья къ короне было поставлено вне спора. Часть пословъ согласна была на отсрочку и не желала ожидать въ Люблинъ возвращенія литовцевъ. Побужденіе, которое ими при семъ руководило, было экономическаго свойства: эти послы, въ виду возникшихъ препятствій, т. е. упорства литвиновъ, полагали, что унія не состоится, а вибств съ твиъ рушится и уплата четвертой части со столовыхъ королевскихъ иманій, назначенной на войско, нбо эта уплата связана была съ деломъ уніи, такъ какъ ее следовало поддержать военной силой. Но такіе эгоистическіе разсчеты владельцевъ столовыхъ именій встретили сильный отпоръ со стороны большинства, которое решило три недели ожидать возвращенія литвиновъ, не позволять имъ собирать сеймики для полученія новыхъ полномочій и вообще въ теченіе настоящаго сейма во что бы то ни стало добиться окончательной уніи.

Любовытно, что самыми усердными поборниками сего ръшенія, явнинсь послы отъ Подайсского воеводства, вновь присоединенного оть Литвы къ коронв. Говорившій отъ имени сего воеводства, хорунжій Дрогицкій свазаль между прочимь слёдующее: «Мы не соинвваемся, что вы поможете намъ снять съ себя литовскую неволю, потому что мы добровольно присоединились къ вамъ ради польских вольностей; да и волынцы скорве склонятся въ тому же, когда услышать, что мы получили свободу. Что же касается до того, чтобы литовцамъ совывать сеймики, то эти сеймики тамъ отбываются иначе, чёмъ у васъ, господа. Тамъ прівзжають на сеймикь только воевода, староста, да хорунжій; напишуть, что имъ вздумается, и пошлють къ земянину на домъ, чтобы подписаль. Если онь не подпишеть, то они отдують его налками. Поэтому не понимаю, какая тамъ могла бы быть надобность въ сеймивахъ? Тамъ шляхта не участвуетъ ни въ какихъ совъщаніяхь; тамь сенаторы ділають, что хотять. Если вы назначите имъ сеймики, то развъ для того, чтобы протянуть имъ время, и они тамъ еще напишутъ, что даютъ посламъ ограниченную власть, чего безъ сеймиковъ не сдёлали бы; а вы, господа, будете здёсь даромъ жить». «Ради Бога не дайте имъ обмануть васъ».

Къ этой эпохъ Люблинскаго сейма относится замъчательный судебный эпизодъ. Обыкновенно радомъ съ обсуждениемъ общегосударственныхъ дёлъ на вяльныхъ сеймахъ, король творилъ разбирательство и судъ по важнъйшимъ и уголовнымъ процессамъ. 16 апръля въ субботу, Сигизмундъ-Августъ разбирелъ дъло между жиудскимъ старостой Ходковичемъ и виленскимъ воеводичемъ Глъбовичемъ. Этотъ Глебовичъ, еще очень молодой человекъ, при взатін Полоцка московскими войсками, попалъ въ пленъ. Находясь въ завлюченіи, онъ вступиль въ договоръ съ царемъ Иваномъ и подучиль свободу, присягнувъ на следующихъ условіяхъ: служить (собственно «радёть») въ своей землё московскому государю; склонять невоторых влитовских сановниковь, въ томъ числе жмудскаго старосту, къ таковой же службъ; постараться примирить короля съ царемъ на основаніи уступки послёднему Полоцкаго уёзда и всей Ливонін; по смерти короля убъждать литвиновъ выбрать своимъ государемъ Ивана или его сына, съ объщаниемъ не нарушать ихъ вольностей, судовъ и границъ и т. д. А за его освобождение должны быть освобождены два московскихъ знатныхъ пленника. Теперь Ходковичъ торжественно обвиняль Глібовича въ государственной

измвив, ссылаясь на приведенные пункты заключеннаго съ московскимъ царемъ договора и на переданныя имъ письма отъ царя къ нему (т. е. Ходковичу) и другимъ сенаторамъ. Глъбовичъ оправдываль свое поведение темь, что онь все это сделаль притворно, чтобы избавиться отъ тяжкаго ильна и предупредить короля о козняхъ непріятеля; что, по возвращенін въ отечество, онъ немедленно объявиль обо всемь его величеству; что король приняль его милостиво, отпустилъ за него двухъ московскихъ плениковъ, приказалъ передать сенаторамъ московскія письма и написать отв'ять царю, и даль Глебовичу оправдательный декреть. Однако Ходковичь не хотъль принимать этихъ оправданій и продолжаль обвинять Глебовича, такъ какъ последній решился дать царю присягу. Если онъ присигнулъ искренно, то онъ изменилъ, а если притворно, то онъ безчестный человъкъ. Отсюда между Ходковичемъ и Глебовичемъ возникла перебранка. Последній готовъ быль выйти на поединокъ, но Ходковичъ не хотълъ принять поединка, пока противнивъ не будетъ очищенъ отъ безчестья. Король подозвалъ сенаторовъ и, посовътовавшись съ ними, постановилъ отложить ръшеніе этого діла до слідующаго вторника. Туть произошель споръ о томъ, кто долженъ во всеуслышаніе объявить это рішеніе: маршалъ воролевства Фирлей считалъ сіе своею обязанностью, такъ вавъ судъ происходилъ въ предблахъ королевства; а литовскій подканцлеръ Воловичъ присвоивалъ ее себъ на томъ основаніи, что дёло происходило между литовцами. Постановлено, чтобы объявляль приговоръ коронный маршалъ, а литовскій подканцлеръ стоялъ бы подлъ него. (Окончательный приговоръ по сему дълу въ сеймовомъ дневникъ не упомянутъ).

Волынцы и часть подлѣсянъ все еще не являлись на сеймъ для принесенія присяги на върность Польской коронѣ; литовцы тоже медлили, хотя прошли уже назначенные имъ сроки и разныя отсрочки. Польскіе сеймовые послы волновались, сгарая желаніемъ воротиться домой, громко роптали на безконечное ожиданіе и требовали энергическихъ мѣръ противъ медлителей въ видѣ экзекуціи, лишенія должностей и староствъ. Дѣйствительно, ради острастки непокорнымъ король лишилъ должностей подлѣсскихъ воеводу и кастеляна, и должности ихъ передалъ другимъ (Кишкѣ и Косинскому), которые не медля принесли присягу коронѣ и заняли назначенныя имъ мѣста въ польскомъ сенатѣ. Въ ожиданіи дальнѣйшаго хода уніи, король занимался разными судебными процессами, тор-

жественными пріємами то леннаго прусскаго герцога, то чрезвычайнаго турецкаго посла и т. п.; а сеймъ обсуждалъ разные политическіе и экономическіе вопросы. Болѣе всего тратилось время на пренія о четвертой части столовыхъ доходовъ, о томъ, какъ ее собирать и расходовать, гдѣ хранить, какъ поступать съ тѣми столовыми имѣніями, которыя находилися въ залогѣ и т. п. Нѣкоторые наиболѣе безпокойные послы, не довольствуясь изъятіемъ изъ королевскаго пользованія помянутой четвертой части, назначавшейся на войско, поднимали вопросъ объ отобраніи у короля въ пользу Гѣчи Посполитой и остальныхъ трехъ четвертей, такъ какъ онъ не исполнилъ своего обѣщанія относительно уніи и доселѣ не привелъ ее къ концу.

Только въ 20-хъ числахъ мая волынцы начали мало-по-малу возвращаться на Люблинскій сеймъ, извиняясь передъ королемъ болізнами и другими причинами своего замедленія. Очевидно, по м'тр'т его настойчивости и решительных мерь, слабела оппозиція делу унін со стороны литовско-русскихъ вельможъ: грозившая потеря должностей и староствъ устрашила многихъ. Волынцы начали приносить требуемую присягу, но не безъ некоторыхъ предварительныхъ споровъ и затрудненій. Такъ сначала они потребовали, чтобы поляки тоже съ своей стороны принесли имъ взаимную присагу. Напримъръ, въ этомъ смыслъ 24 мая говорилъ князь Богушъ Корецкій, староста луцкій, брацлавскій и виницкій. А за нимъ князь Константинъ Вишневецкій отъ имени вольнцевъ говорилъ, что они «присоединяются къ полякамъ какъ люди вольные и свободные» и просять сохранить за ними ихъ старыя вольности; просять, чтобы нхъ княжескіе роды, «которые по своему происхожденію им'вютъ особенное положение и честь», не были умалены въ своей чести, н чтобы никого не принуждали къ другой въръ, такъ какъ они (волынцы) суть греческаго вфроисповфданія. Въ заключеніе Вишневецкій просиль, чтобы имъ позволено было подождать съ присягою до прівзда другихъ братій. На всв эти прошенін отвічали сначала оть сената архіепископъ гийзненскій, а потомъ самъ король въ самыхъ ласковыхъ, но общихъ выраженіяхъ, съ объщаніями держать новоприсоединяемыхъ при свободъ и всъхъ вольностяхъ. На просьбы о взаимной присягъ поляковъ или объ отсрочкъ присяги волынцевъ данъ быль решительный отказъ.

Когда же волынцы все-таки медлили, польскій подканцлеръ ксендзъ Красинскій воскликнуль: «Извольте, господа, идти къ присягь!»

 — Мы пріфхали сюда добровольно, по принужденію ничего не лѣлаемъ—замѣтилъ Вишневецкій.

Польскіе сенаторы стали уб'яждать волынцевъ; тв продолжали отказываться. Вийшался самъ король и сказалъ, чтобы ихъ оставили въ поков, что туть никого не неволять, но что и онъ съ своей стороны тоже поступить по закону (т. е. отниметь должности). Тогда изъ среды волынцевъ выступили два самыхъ знатныхъ человъка: воевода волынскій князь Чарторыйскій и воевода кіевскій князь Василій Константиновичь Острожскій. Сей послідній, хотя н убхалъ было съ сейма въ числъ другихъ литовско-русскихъ вельможъ, но далеко не былъ усерднымъ противникомъ уніи. Напротивъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми своими товарищами онъ и во время отсутствія продолжаль сноситься съ королемь и увірять его въ своей преданности. Такъ на одномъ мартовскомъ засъдании краковсвій кастелянь Мілецкій заявиль королю, что князь Острожскій увхаль только по нездоровью, но что онь прівдеть, когда его величеству угодно будеть известить его. Онъ не только прівхаль, но и по всёмъ признакамъ значительно повліяль въ смыслё покорности на другихъ волинскихъ вельможъ, въ томъ числъ на своего родственника вназа Чарторыйскаго. Теперь, во время пререканій о присять, Острожскій сказаль: «я наслово върю моему государю во всемъ и нисколько не сомнѣваюсь, что будетъ исполнено все имъ объщанное». Затъмъ онъ п Чарторыйскій припомнили королю службу свою и своихъ предковъ. Чарторыйскій при семъ прославляль свой родъ, указывая на его происхождение отъ внязей литовскихъ. Послъ того они принесли требуемую присягу; за ними присягнули князья Богушъ Корецкій и Константинъ Вишневецкій и еще нівоторые волынцы и подлъсяне. По примъру ихъ, черезъ два дня, принесли присягу трокскій воевода Збаравскій и подканцлеръ литовскій Воловичь, какъ крупные землевладільцы въ Подлівсью и на Волыни. Такимъ образомъ не даромъ король щадилъ знатнаго литовскаго вельможу и хотя по настоянію поляковъ, отобраль у него ивкоторыя подлесскія именія, но съ остальными выждаль до техъ поръ, пока упорство Воловича было сломлено.

Князь Острожскій также присягнуль пока только въ качествъ владътеля нъкоторыхъ имъній на Волыни, а не въ качествъ воеводы кіевскаго. Но вслъдъ затъмъ, и въроятно не безъ его согласія, поднятъ былъ вопросъ о самомъ Кіевскомъ воеводствъ.

Очевидно безпрепятственныя присоединенія западно-русскихъ

враевъ къ Ръчи Посполитой сильно разохотили поляковъ. Поэтому на засъданіи 28 мая посольскій маршаль уже указываль королю на какія-то старыя привилегіи, по которымь вси Кіевская земля принадлежить коронъ. Точно также и на засъдании 1 ионя перемышльскій судья Оріховскій въ своей річи отъ имени польскихъ пословъ между прочимъ настаивалъ на давней якобы принадлежности Польшъ Кіева, Брацлава и Винницы. Король объщалъ переговорить съ сенаторами о Кіевскомъ воеводствъ. Что же насается Брацлавскаго воеводства, то Сигизмундъ-Августъ примо объявилъ его присоединеннымъ къ королевству какъ часть Подолін. На семъ основаніи потребована была немедленная присяга отъ брацлавскаго воеводы Романа Сангушка, который только-что прибыль въ Люблинъ и представиль королю нёсколько десятковь русскихь плённыхь и четыре пушки, взятыя въ битвъ на Улъ. На требование присяги Сангушко отвъчалъ высокопарными словами о заслугахъ своихъ предковъ, о своей преданности государю, и въ заключение соглашался произнести присягу, какъ владътель нъкоторыхъ имъній на Волыни и какъ брацлавскій воевода. Только во время этой присяги онъ, ставъ на колена, просиль короля, чтобы тоть, «какъ помазанникъ Божій, положилъ на него руку и такимъ образомъ сиялъ бы съ него первую присягу, которую Романъ принесъ ему какъ литовскому князю». Король исполниль его просьбу. За нимъ принесли присагу луцкій староста и вастелянъ Корецеій, кастелянъ брацлавскій князь Капуста и др. Знатные люди после присяги немедленно занимали указанныя имъ міста въ польскомъ сенаті; такъ Сангушку посадили ниже маріенбургскаго воеводы, Корецкаго подъ кастелиномъ львовскимъ, Капусту подъ кастеляномъ равскимъ.

Затемъ со стороны посольской избы начались усердныя петиціи королю въ пользу присоединенія Кіева; причемъ указывали на слишвожъ открытое положение Волыни съ востока, т. е. со стороны москвитянъ и татаръ, откуда она доселъ защищена была Кіевомъ, и ссылались на древнія літописи, по которыми будто бы «сей городъ трижды былъ взять и разграбленъ польскими королями». Однаво, когда этотъ вопросъ отданъ былъ на обсуждение сената, то нашлось несколько сенаторовь, въ томъ числе енисковъ краковскій Филиппъ Падневскій, воеводы краковскій Станиславъ Мышковскій и сендомірскій Петръ Зборовскій, которые возражали противъ присоединенія Кіева. Они указывали на большія издержки, которыхъ потребуетъ оборона этого края, и желали издержки эти предоставить литовцамъ. Послѣ довольно горячихъ споровъ миѣніе сторонниковъ присоединенія превозмогло. Въ засѣданіи 5 іюня король чрезъ канцлера объявилъ сейму о присоединеніи Кіева въ Польскому королевству. Краковскій воевода имѣлъ смѣлость открыто протестовать противъ сего рѣшенія. «Всѣ присутствовавшіе были такъ разсержены и взволнованы, что насилу удержались, чтобы не плевать на него»—по замѣчанію сеймоваго дневника. Князь Острожскій немедля принесъ присягу въ качествѣ кіевскаго воеводы.

Тавимъ образомъ, почти вся Югозападная Русь и часть Сфверозападной были оторваны отъ великаго княжества Литовскаго и присоединены въ Польскому королевству. Дфло уніи на половину уже совершилось. Вторая половина дфла сама собою вытекала изъ первой; ибо какую самостоятельную силу могло представлять теперь великое княжество, ограниченное собственно Литовскимъ краемъ и Бфлорусскими землями? По выраженію жмудскаго старосты Ходковича, у Литвы «были обрфзаны крылья». А потому дальнфйшій ходъ Люблинскаго сейма представляетъ только постепенное, неотразимое подчиненіе литовцевъ польскимъ требованіямъ.

Литовскіе сенаторы и послы по большей части вновь воротились на сеймъ, въ виду опасности лишиться должностей и имфній и въ виду того, что ихъ отсутствіе не только не прекратило Люблинскаго сейма, но напротивъ помогло ему безпрепятственно отнять у Литвы общирныя и лучшія области. Уже на следующій день цосле присоединенія Кіева, т. е. 6 іюня, литовцы, по приказанію короля, собрались въ замокъ на совъщание съ польскими сенаторами. Тутъ Ходковичь отъ имени товарищей съ горечью и гиввомъ упрекалъ ноляковъ въ незаконномъ отнятіи областей у Литовскаго княжества. Но поляки, уклонаясь отъ преній, мягко приглашали литвиновъ приступить въ окончанію уніи и занять міста въ общихъ засідяніяхъ. Посольская изба вздумала было оскорбиться рачью Ходковича и 7 іюня обратилась къ королю съ жалобою. Король посовътовалъ оставить эту жалобу и принять во вниманіе, что «литовцы не могуть не сердиться: у нихъ въдь оборваны крылья». Затвиъ вновь начались пререканія объ условіяхь унів. Такъ какъ высшія должности (канцлера, маршала, подскарбія и пр.) оставались въ Литвъ нетронутыми, то литвины требовали, чтобы за ихъ княжествомъ оставлена была и особая печать, чтобы общіе сеймы бывали поперемънно и въ Польшъ, и Литвъ, чтобы вновь избранный король принесъ присягу какъ Польскому королевству, такъ и великому княжеству Литовскому. «Если сеймъ всегда будетъ собираться только въ королевствъ—говорили они, —то какую будетъ имъть власть рядомъ съ маршаломъ короннымъ литовскій маршаль? Или какая будетъ должность канцлера великаго княжества Литовскаго, когда на сеймъ всъ дъла будутъ выходить только съ печатью королевства?» Кромъ того литвины желали, чтобы отказъ короля отъ литовскаго наслъдства сдъланъ былъ въ пользу не одной Польской короны, по и распространенъ былъ также на великое княжество, и чтобы Инфлянты (Ливонія) оставлены были за Литвою.

Поляви не соглашались уступить даже и въ этихъ неважныхъ пунктахъ. Особенно шумъла посольская изба; она не только не хотвла слышать о вакихъ-либо уступкахъ, но постоянно возвращалась въ королевской грамоть, по которой литвины, увхавшіе съ сейма, объявлены были ослушнивами, и требовала, чтобы съ нами поступлено было на основаніи этой грамоты, не теряя времени на дальнъйшія убъжденія. Впрочемъ въ самой посольской избъ при обсужденіи разныхъ подробностей проекта уніи не разъ возникали несогласія, и она не могла придти въ единодушиому рівшенію по поводу того, какъ поступать съ литовскими просъбами или письменными заявленіями. Вопросъ о двухъ печатяхъ въ теченіе цілаго ряда засёданій послужиль главнымь предметомь спора со стороны литвиновъ, и грозилъ даже разстроить все дело уніи, сторвшее такихъ трудовъ и усилій. Тажело было положеніе короля между настойчивостью поляковъ съ одной стороны и жалкимъ, умоляющимъ тономъ литовцевъ съ другой. Литовскіе сенаторы и послы продолжали собираться въ отдёльной залё. 24 іюня король въ теченіе нівскольких часовь переходиль то вы польскимь, то вы литовскимъ сенаторамъ, стараясь привести ихъ къ обоюдному соглашенію, и наконець до того утомился, что ему сділалось дурно. Нужно замътить, что въ это время Сигизмундъ-Августь быль удрученъ тажкимъ недугомъ: онъ страдалъ припадками каменной болфзии.

Наконецъ, 27 іюня, во вторникъ, многотрудное дёло унім пришло къ вожделенному для поляковъ концу. Литовцы прибыли въ польскую сенаторскую палату, гдё находился и король. Сюда же призваны были и польскіе послы. Вождь литовской рады, жмудскій староста Ходковичъ, сказалъ длинную и убёдительную рёчь; онъ говорилъ все о тёхъ же вышеупомянутыхъ пунктахъ и съ горестью заявилъ, что Литва принуждена уступить въ вопросё о печати, но просить поляковъ сдёлать ей уступку въ остальныхъ пунктахъ. Онъ упалъ на колена передъ королемъ; за нимъ пали на колена всё литовские сенаторы и послы.

— Именемъ Бога — говорилъ со слезами Ходвовичъ — умоляемъ тебя, государь, помнить нашу службу, нашу върность тебъ и нашу вровь, которую мы проливали для твоей славы. Благоволи такъ устроить насъ, чтобы всъмъ была честь, а не посмъяніе и униженіе, чтобы сохранены были наше доброе нмя и твоя царская совъсть. Именемъ Бога умоляемъ тебя помнить то, что ты намъ утвердилъ своею собственною присягою.

При этомъ литовцы съ плачемъ встали. Поляки также были тронуты, и многіе изъ ихъ сенаторовъ проливали слезы жалости. Отъ имени польскихъ сенаторовъ отвёчалъ епископъ краковскій; дружескимъ усповоительнымъ тономъ онъ говорилъ о взаимной братской любви двухъ народовъ, и просилъ литовцевъ окончательно и немедленно принять унію. Въ томъ же тонъ говориль самъ король; а затъмъ всендзъ-подканциеръ (Красинскій) по тетрадкъ прочелъ заранъе приготовленный королевскій отвъть. Главное содержаніе всвхъ этихъ ответовъ заключалось въ общихъ увереніяхъ, что изъ настоящей унів, съ Божьей помощью, не можеть выдти ничего кромъ добра для объихъ сторонъ и что литвины останутся при прежнижь вольностяхъ и почестяхъ. Съ дозволенія короля, последніе удалились въ свою залу для окончательнаго совъщанія. Это совъщаніе длилось около трехъ часовъ. Послів того они воротились въ сенать и устами того же Ходковича высказали свое согласіе на всъ пункты унін, только просили смягчить нівкоторыя выраженія въ шхъ пользу. Всв польскіе сенаторы встали, и краковскій епископъ отъ ихъ имени выразилъ благодарность литвинамъ. Король также высказалъ свою радость.

На слёдующій день, 28 іюня, наванунё праздника св. апостоловъ Петра и Павла, по костеламъ пёли Те Deum laudamus, и проповёдники призывали народъ благодарить Господа Бога.

Торжественная присяга объихъ сторонъ на унію совершилась і іюля въ пятницу. Сперва присягали сенаторы королевства, начиная съ архіепископа, потомъ литовскіе сенаторы, далѣе польскіе земскіе послы по воеводствамъ, а за ними литовскіе земскіе послы. При семъ подлѣсяне, волыняне и кіевляне присягали уже въ числѣ поляковъ. Польскіе сенаторы благодарили Бога за то, что далъ имъ дожить до такой минуты, и плакали. Канцлеръ, читавшій форму присяги, быль такъ растроганъ, что не могъ продолжать чтеніе и передаль великому маршалу. Однако и въ эту торжественную минуту не обощлось безъ некотораго происшествия. Все присягавшие поочереди призываемы были въ столу, около котораго благоговъйно стояль король, снявъ шашку. Присяга, заключавшая обоюдное объщание свято исполнять свои обязанности въ королю и всв пункты унін, оканчивалась словами: «Да поможеть мив въ этомъ Богь единый въ Троицъ и его святое Евангеліе». Вдругъ холискій подкоморій Николай Стницкій съ двуми другими польскими послами (Желинскимъ и Бросковскимъ изъ Мазовін), прежде чёмъ сталъна кольни, сказаль: «Я не буду присягать во имя Тронцы и того Бога, жотораго не признаю». Очевидно это были члены аріанской секты или антитринитаріи. Король сурово приказалъ Свищкому не прерывать совершающагося акта. Тоть присягнуль, но безъ помянутыхъ завлючительныхъ словъ. А два его товарища совсвиъ ушли изъ палаты и не присягали. (На следующій день ихъ однако заставили присагнуть подъ угрозою исключенія изъ сейма). Кром'в того возпивъ споръ объ Инфлинтахъ. Сенаторы литовскіе хотели, чтобы представители Инфлянтовъприсягали какъ члены Литовскаго княжества; а польскіе возражали, что Инфланты признаны въ общемъ дитовскомъ и польскомъ владеніи, потому они должны присягать особо. Дёло это было отложено до другого времени. По окончаніи присяги король сёлъ на коня и въ сопровожденіи членовъ сейма со множествомъ народа отправился въ костелъ св. Станислава, гдъ самъ принималъ участіе въ півніи Те Denm laudamus.

Затемъ, со 2-го іюля поляки и литвины засёдали на сеймъ вивств какъ въ сенаторской, такъ и въ посольской палатв. Предметами совещаній служили разные невполнё решенные дотолё пункты, относящіеся къ уніи, каковы: о защитё государства, о монетв, объ Инфлантахъ, о мёств общаго сейма, о мёстахъ, которыя должны занимать въ сенатё литовскіе вельможи, духовные и свётскіе, объ избраніи короля и пр. Монета для Польши и Литвы принята общан, т. е. одинаковая по вёсу, цённости и надписи. Мёстомъ для будущихъ сеймовъ назначена Варшава. Инфланты утверждены въ общемъ владёніи, а присягу ихъ представители должны принести польскому королю. Мёста литвиновъ и въ сенатв, и въ посольской избё распредёлены между польскими сановниками и послами, впрочемъ не безъ нёкоторыхъ споровъ и неудовольстій. Но самыя горячія пренія возбудили и самую большую часть времени погло-

тили вопросы, относящіеся къ оборонѣ соединеннаго государства. Всѣ эти вопросы впрочемъ скоро свелись къ одному: къ проекту храненія и расходованія четвертой части доходовъ изъ королевскихъ имѣній, ибо посольская изба отвергала всякіе другіе налоги и сборы на содержаніе войска, выражая рѣшительное нежеланіе жертвовать на эту статью что-либо изъ собственнаго имущества. Большинство сенаторовъ отказывалось обсуждать посольскій проекть, предоставляя подскарбію завѣдываніе этимъ дѣломъ попрежнему. Но въ сенатскомъ засѣданіи 6 іюля король, изъ угожденія шляхтѣ, присталъ къ меньшинству. Тогда сендомірскій воевода потребоваль счета голосамъ; на это возразилъ архіепископъ-примасъ. Между ними возникла перебранка.

— Господинъ воевода! свазалъ король.—И до тебя на этихъ креслахъ сидъло не мало такихъ, которые покушались осъдлать меня, но тщетно. И ты не покушайся на то же.

Воевода. «Все это мий достается за сего ксендза; но я тебъ, ксендзъ, за то отплачу».

Архіепископъ. «Ты мит угрожаешь?»

Воевода. «Да, угрожаю».

Архіепископъ. «Милостивый король, заявляю вашему величеству, что господинъ воевода мив угрожаетъ. Я не боюсь его, но прошу ваше величество и васъ, гг. сенаторы, помнить, что онъ мив угрожаетъ».

Зборовскій съ гифвомъ вышелъ изъ сената; за нимъ последовало нъсколько другихъ сенаторовъ. Несмотря на то, проектъ храненія и расходованія четвертой части поступиль на обсужденіе. Но возникшія отсюда пренія и притязанія, заявленныя посольскою избою, послужили для короля источникомъ великихъ огорченій, кавъ бы въ награду за его излишнюю угодливость шляхтъ. Между прочимъ послы напали на установление должностей особыхъ королевскихъ подскарбіевъ въ Мазовіи и Пруссіи и требовали ихъ уничтоженія. Требовали также, чтобы вся четвертая часть королевскихъ столовыхъ доходовъ подвергалась болье строгому взиманію въ пользу Рфчи Посполитой, т. е. чтобы она сполна и действительно поступала въ государственную казну со всёхъ таковыхъ имёній, въ чьемъ бы временномъ владвнін или въ закладв они ни находились (въ королевствъ, но не въ Литвъ). Король выразилъ свое неудовольствіе по поводу сихъ требованій. Говорилъ, что его добровольный даръ (четвертую часть) ему уже вмінили въ обязательство н

отнимають у него законное его достояніе. А въ конців концовъ увівряль, что онь ни въ чемъ не можеть отказать представителямъ народа. Указавъ на свое горло, король въ засъдани 8 июля со слезами сказалъ: «Если бы вы просили у меня и это горло, то я готовъ отдать его вамъ». Послы изъявляли королю благодарность за его благодъянія Ръчи Посполитой, въ особинности за унію, однако упорно настаивали не только вообще на отдачв четвертой части, но и на полной уплать ся за прежніе годы. Грозили не обсуждать никакихъ дълъ, пока ихъ требование не будетъ удовлетворено. Король наконецъ на все соглашался, но просилъ подождать уплаты, нбо теперь быль не въ состояніи уплатить. Послы изъявили согласіе, но просили обезпеченія. Сенаторы пробовали возражать, что неприлично требовать обезпеченія отъ своего государя. Король предложиль дать обезпечение четвертой части въ остальныхъ трехъ частихъ своихъ доходовъ. Подъ конецъ сейма польскіе послы стали было требовать, чтобы налогь съ королевскихъ имвній на войско былъ распространенъ и на Литву. Но литовскіе послы возразили, что у нихъ на военные расходы съ каждаго двора платится серебщизна, которой ивть въ Польшв. Рядомъ съ этимъ вопросомъ обсуждались и другіе, возбуждавшіе тоже не мало споровъ и неудовольствій. Такъ послы Русскаго воеводства тщетно домогались, чтобы уничтожена была пошлина, обременявшая галицкія соляныя копи.

Многія еще діла оставались нерішенными; а межъ тімь все громче и громче раздавались жалобы пословъ на продолжительность сеймовой сессіи и ихъ крайнее утомленіе; все настойчивие обращались они къ королю съ просьбою отложить остальныя дёла до слёдующаго сейма. Наконецъ, король и сенаторы вняли этимъ просыбамъ. 11 августа назначено было прощаніе пословъ съ королемъ. Но едва маршаль посольскій, Чарнковскій, заболівшій лихорадкою, началъ говорить прощальную ръчь, какъ ему сдълалось дурно, и его вывели. Послы обратились къ извъстному между ними оратору, перемышльскому судь Валентину Орфховскому, и усердно просили его сказать прощальное слово, чтобы не откладывать заключение сейма до следующаго дня. Но Ореховскій отвазался говорить безъ приготовленія. Пришлось вновь собраться на следующій день, 12 августа, въ пятницу. Усиввшій оправиться, Чарнковскій сказаль пространную ръчь, длившуюся около двухъ часовъ. Содержание ея, главнымъ образомъ, заключалось въ похвалахъ и благодарности королю за то, что онъ со славою окончилъ столь важное дело, т. е. унію, которое не удалось окончить его предкамъ. Далве онъ убъкдалъ короля сохранить въ цёлости два соединенныя государства и дать энергическій отпоръ какъ Московскому князю, такъ и другимъ непріятелямъ. Въ заключеніе призывалъ Божіе благословеніе на короля и просилъ Бога надолго сохранить его въ добромъ здоровьв. Король отвечаль въ томъ же тоне; просиль въ будущемъ озаботиться хорошимъ избраніемъ государя, такъ какъ онъ самъ не оставляеть после себя мужеского потомства. Между прочимь высказалъ огорчение, что въ его правление появилось много разныхъ въръ, и свое намърение возстановить единство въры, впрочемъ, не насиліемъ, а «при помощи всемогущаго Бога». Въ заключеніе просилъ сенаторовъ и рыцарство не сътовать на него за то, что онъ не будеть платить четвертой части со старыхъ суммъ, какія ему следують съ именій въ Мазовін, королевстве и Литовскомъ княжествъ, такъ какъ сеймъ съ своей стороны не постановилъ никакого обезпеченія для его семейства (собственно для сестеръ). По окончанін річи послы подходили къ королю и ціловали его руку.

Такъ окончился знаменитый Люблинскій сеймъ, длившійся цілые девать мъсяцевъ и довершившій діло польско-литовско-русской уніи, діло, начатое еще въ конці XIV віка. Оно такъ долго и такъ постепенно направлялось въ одну сторону, что его окончательный исходъ почти не могъ подлежать какому-либо со мивнію. Главнымъ двятелемъ этой уніи явилась конечно окатоличенная и ополяченная династія, которая кром'в довольно сильной, почти абсолютной, власти въ великомъ княжествъ Литовскомъ имъла въ своихъ рукахъ еще могущественное средство въ видъ многочисленныхъ должностей и земельныхъ имуществъ, раздававшихся шляхть во временное пользование. Далье, успыху уни не мало содыйствовали нікоторая рознь между аристократіей литовско-протестантской и русско-православной, а также стремленіе литовско-русской мелкой шляхты въ пріобратенію тахъ же правъ и вольностей, которыми пользовалась шляхта польская. Московское самодержавіе, представлявшееся въ то время въ видъ тиранніи Ивана Грознаго, понятно, отталкивало литовско-русское дворянство отъ сближенія съ Восточной Русью и побуждало его еще тесне сплотиться съ Польшею. При упадвъ католичества въ самой Польшъ, вслъдствіе распространившагося протестантизма, православная аристократія конечно не предвидёла тогда большой опасности для своей церкви отъ сліянія югозападныхъ русскихъ областей съ Польшею, и потому съ этой стороны мы находимъ только слабо выраженныя заявленія. Сія аристократія какъ бы страдала какою-то сліпотою и не понимала, что значитъ непосредственное сліяніе русскихъ областей съ Польшею и какъ жаждали поляки, чтобы имъ широко растворены были двери для захвата и колонизаціи благодатныхъ земель Волыни, Подоліи, Кіевщины.

Но въ то время, когда поляки, присоединяя въ себъ общирныя области Югозападной Россіи, возвышались на сравнительно высокую степень политического могущества, они обнаружили большую близорукость и недостатокъ государственнаго инстинкта по отношенію къ сввернымъ и западнымъ своимъ сосвдямъ, т. е. къ нвицамъ. На томъ же Люблинскомъ сеймъ, преемникомъ прусскаго герцога, находившагося въ ленной зависимости отъ Польши, король утвердилъ бранденбургскаго курфирста Альбрехта Фридриха. Хотя последній въ качествъ прусскаго герцога и принесъ ленную присягу польскому королю въ Люблинъ 19 іюля, но хорошимъ государственнымъ людямъ нетрудно было бы предвидёть, къ чему поведеть это соединеніе въ рукахъ одного дома двухъ нёмецкихъ владёній, раздівленныхъ между собою польско-прусскою провинціей. Нівкоторые польскіе послы по этому поводу (въ засъданіи 6 іюля) заводили было річь о томъ: будеть ли полезень Річи Посполитой такой шагь и не выйдеть ли отсюда какого ущерба для нея? Но подобные голоса не возбудили никакого серьезнаго вниманія.

Въ историческомъ развитіи самаго польскаго сеймованія, этоть Люблинскій сеймъ также имѣетъ важное значеніе. На немъ въ послѣдній разъ встрѣчаются остатки городского представительства, именно два посла отъ Кракова; а съ этого времени сеймы имѣютъ исключительно шляхетскій характеръ. Далѣе, выступаетъ окончательное распаденіе сейма на двѣ палаты, сенаторскую и посольскую. Первая состоитъ изъ епископовъ, воеводъ, маршаловъ, канцлеровъ, подскарбіевъ, изъ старшихъ и младшихъ кастеляновъ. Но младшіе кастеляны въ это время еще занимаютъ не вполнѣ опредѣленное положеніе; мы встрѣчаемъ ихъ то въ сенатѣ, то въ посольской избѣ. Сенаторскія совѣщанія были закрытыя, т. е. сторонніе свидѣтели не допускались; а посольскія, наоборотъ, были публичны. Для важныхъ вопросовъ обѣ палаты соединались въ общее засѣданіе. При подачѣ мнѣній еще не видимъ счета голосовъ; а просто, если меньшинство казалось незначительнымъ, то на него не обращали вниманія; если же оно было значительно, то обѣ стороны представляли свои мнѣнія на рѣшеніе короля, который не всегда держится большинства. Хотя сенатъ еще старается сохранить свой старый авторитетъ и присвоиваетъ себѣ починъ во всякомъ дѣлѣ, однако посольская изба или шляхетская демократія выступаетъ на этомъ сеймѣ уже съ явными притязаніями на преобладающее значеніе въ государствѣ (\*7).

Сигизмундъ-Августъ какъ бы всё свои способности и весь остатокъ воли истощилъ на дёло уніи. Послё Люблинскаго сейма онъ прожилъ еще около трехъ лётъ, тратя на чувственныя забавы послёднія физическія силы. Подагра и спинная сухотка окончательно привазали его къ мягкому креслу. Тяготясь строгими совётами медиковъ, онъ искалъ спасенія у шарлатановъ и знахарей, средства которыхъ, конечно, приносили ему одинъ вредъ. Межъ тёмъ, окружавшіе короля, недостойные любимцы и фаворитки пользовались его слабостью, обирали его и торговали его милостями. Наибольшею силою при дворё въ это время пользовались два брата Мнишки Юрій и Николай, дворяне королевскіе, нёкая Варвара Гижанка, дочь одного варшавскаго райцы (ратмана) и нёкій жидъ Едидзи. Король скончался въ любимомъ своемъ мёстечків Кнышинів (недалеко отъ Бёлостока), 7 іюля 1572 г., 52 лётъ отъ роду.

Съ Сигизмундомъ-Августомъ угасла династія Ягеллоновъ, которой, сравнительно небольшая, Польская народность обязана своимъ возвышеніемъ и небывалымъ внёшнимъ блескомъ, распространивъ свое государственное зданіе на всю Западную Русь. Но та же саман династія, наградивъ Рёчь Посполнтую временнымъ внёшнимъ блескомъ, оставила послё себя глубокія, смертельныя язвы въ организмѣ соединеннаго государства, въ видѣ расшатанной королевской власти, избалованнаго шляхетства, борьбы разныхъ исповѣданій н прочно внёдрившагося Еврейскаго элемента.

## V.

## ДЪТСТВО И ЮНОСТЬ ИВАНА IV.

Елена правительница. — Судьба удфльныхъ киязей Юрія Дмитровскаго и Андрея Старицкаго. — Московскіе перебъжчики и новая война съ Литвою. — Дфла крымскія и казанскія. — Постройки и новая монета. — Внезапная кончина Елены. — Боярщина. — Василій Шуйскій и угнетеніе народа. Мягкое управленіе Ивана Бфльскаго. — Неудачное нашествіе Саниъ Гирея. — Новое господство Шуйскихъ. — Воспитаніе и характеръ Ивана IV. — Первыя вспышки его самовластія. — Вфичаніе на парство и бракъ съ Анастасіей Романовной. — Великіе московскіе пожары и народный мятежъ. — Священникъ Сильвестръ. — Блестящее время царствованія Ивана Васильевича. — Первый земскій соборъ. — Алексфй Адашевъ. — Исправленіе Судебника. — Митрополитъ Макарій и Стоглавъ.

По смерти Василія III столица и области Московскаго государства безпрекословно присагнули на върность его трехлътнему сыну и преемнику Ивану. Но недаромъ Василій передъ кончиною своею такъ безпокоился за судьбу своего семейства и за правильное теченіе государственныхъ дёлъ. Хотя во главе управленія онъ и поставиль свою молодую супругу Елену, приказавъ докладывать ей дёла, однако главное правительственное значение естественно переходило теперь въ руки высшаго государственнаго учрежденія или совіта, именуемаго Боярскою думою. Эта дума, кром'в двухъ братьевъ Василія и дяди Елены, князя Михаила Глинскаго, заключала въ себъ представителей знативищихъ боярскихъ родовъ, каковы: Шуйскіе, Оболенскіе, Бъльскіе, Одоевскіе, Захарьины, Морозовы и нъкоторые другіе. Между наиболье энергичными и честолюбивыми изъ этихъ представителей неизбъжно должны были возникнуть соперничество и борьба за главныя роли; къ чему открывалось теперь удобное и широкое поле. Но прежде нежели это взаимное соперничество бояръ успъло ръзко обнаружиться, одинъ за другимъ устранены были съ дороги старшіе родственники ребенка Ивана IV.

Едва прошла недъля послъ похоронъ Василія III, какъ его брата Юрія, удельнаго князя Дмитровскаго, еще проживавшаго въ Москвъ, схватили по доносу о какой-то крамолъ и заключили въ ту самую палату, гдв прежде сидвлъ внукъ Ивана III, а его племяннивъ Димитрій. Обвиненіе состояло въ томъ, что онъ будто-бы сталь подговаривать некоторых московских боярь перейти къ нему на службу и вообще питаль какіе то замыслы, думая воспользоваться малольтствомъ Ивана Васильевича. Обвиненія эти не представляють ничего невъроятнаго; но они остались недоказанными. Юрій Ивановичь умерь въ заключении, какъ говорять, голодною смертию. За нимъ пришла очередь Михаила Глинскаго. По своему близкому родству съ Еленою и по своей государственной опытности, онъ надвялся быть главнымъ ея советникомъ и руководителемъ; но мъсто самаго приближеннаго къ ней человъка занялъ молодой бояринъ князь Иванъ Овчина-Телепневъ-Оболенскій, віроятно сблизившійся съ нею при помощи своей сестры Аграфены Челядниной, мамки Ивана IV. Естественно между Глинскимъ и Оболенскимъ вознивла вражда. Глинскій не скрываль своего негодованія на поведеніе племянницы, и Елена пожертвовала дядей для своего любимца. Въ августв того же 1534 года Михаилъ Глинскій былъ посаженъ въ тюрьму, гдв вскорв умерь подобно Юрію. За Глинскимъ наступила очередь младшаго дяди государева, т. е. Андрея Ивановича Старицкаго; но съ нимъ справились не такъ легко, и дело едва не дошло до междоусобной войны.

Князь Андрей въ началѣ спокойно жилъ въ Москвѣ; когда же исполнились сорочины по кончинѣ Василія, онъ собрался ѣхать въ свой удѣлъ; причемъ просилъ Елену о прибавкѣ ему городовъ. На сію просьбу отказали; но по обычаю на память о покойномъ прислали ему шубы, кубки и коней съ дорогими сѣдлами. Андрей остался недоволенъ. Этимъ неудовольствіемъ воспользовались злые люди; одни начали смущать Андрея тѣмъ, что ему готовится участь брата Юрія, а другіе доносили Еленѣ, что Андрей дурно о ней говоритъ. Между правительницей и ея деверемъ начались взаимныя пересылки и объясненія. Андрей пріѣхалъ въ Москву, помирился съ Еленою, но отказался назвать людей, которые его ссорили; присемъ онъ далъ на себя клятвенную запись, въ которой обязывался не принимать на свою службу бояръ, дьяковъ и дѣтей боярскихъ, и вообще никого, кто отъ великаго князя. Однако примиреніе было непрочно. Андрей продолжалъ сердиться за то,

что ему не прибавили городовъ, и когда въ 1537 году Елена стала звать его въ Москву на совъщание о казанскихъ дълахъ, онъ не поъхаль подъ предлогомъ бользии. Въ Старицу послали доктора Өеофила, и последній не нашель у князя никакой серьезной болезни, хотя тоть лежаль въ постели. Стали его звать въ Москву именемъ великаго внязя въ другой и въ третій разъ. Андрей прислаль грамоту; въ ней онъ называлъ себя колопомъ великаго князя, описываль свою скорбь, потому что не върять его бользии, но между прочимъ выражался такъ: «а прежде сего, государь, того не бывало, чтобы насъ къ вамъ, государямъ, на носилкахъ волочили». Въ Москву донесли изъ Старицы, что внязь Андрей собирается бъжать. Тогда Елена отправила инсколькихъ духовныхъ особъ, чтобы уговаривать его; причемъ митрополить Даніиль уполномочиваль этихъ пословъ отлучить Андрея отъ церкви, если онъ окажетъ неповиновеніе. Въ то же время быль выставлень сильный военный отрядъ, чтобы загородить ему дорогу въ Литву. Посольство уже не застало Андрея въ Старицъ; ибо извъщенный о посылкъ войска, онъ тотчасъ съ женою и маленькимъ сыномъ выступилъ въ походъ, окруженный многочисленною дружиною. Онъ двинулся къ Новгороду Великому, и сталъ разсылать грамоты новгородскимъ помещикамъ и дётямъ боярскимъ, призывая ихъ къ себё и говоря: «великій князь маль, а государство держать бояре, и вамь у кого служить, а я васъ радъ жаловать». Дъйствительно многіе помъщики изъ погостовъ прівхали къ Андрею. Такимъ образомъ дело получало весьма опасный характерь, и Московское правительство спѣшило принять энергическія міры. Въ Новгородів архіепископъ Макарій съ духовенствомъ началъ совершать молебны объ избавленіи отъ междоусобной брани; а московскіе намістники и дьяки спітили укръпить Торговую сторону, которой ствны обгоръли во время большого пожара; собрали все населеніе и въ цять дней успъли вывести новую ствну, вышиною въ ростъ человвка. Навстрвчу Андрею вышель изъ Новгорода отрядъ съ воеводою Бутурлинымъ; съ другой стороны подошель московскій отрядь подь начальствомы любимца Елены Телепнева-Оболенскаго. Въ Тухолской волости верстъ за 50 не довзжая до Новгорода, Андрей встретился съ московскими войсками. Объ стороны уже выстроились къ бою; однако Андрей не ръшился начать битву и согласился вступить въ переговоры съ княземъ Оболенскимъ. Последній даль клятву, что если Андрей положить оружіе и побдеть съ повинною въ Москву, то

останется цёль и невредимь. Андрей повёриль; но едва онъ прибыль въ столицу, какъ его схватили и заключили въ оковы; а Оболенскому притворно была объявлена опала за самовольно данное обёщаніе. Многихъ бояръ Андреевыхъ и дётей боярскихъ подвергли пыткамъ и торговой казни (т. е. сёченію кнутомъ на торгу); послё чего они также заключены въ оковы; новгородскихъ дётей боярскихъ, приставшихъ къ Андрею, числомъ 30 человёкъ, сначала били кнутомъ, а потомъ повёсили по всей новгородской дорогё въ извёстномъ разстояніи другъ отъ друга. Андрей, спустя нёсколько мёсяцевъ, подобно Юрію, умеръ въ заключеніи насильственною смертію. Такъ сурово расправилось Московское правительство съ послёднею попыткою удёльнаго князя возобновить старыя междоусобія. Вмёстё съ этою попыткою совсёмъ прекратились и старыя удёльныя отношенія. Московское единодержавіе послё того уже не подвергалось подобнымъ тревогамъ. (<sup>98</sup>).

Отголосовъ старыхъ удёльно-княжескихъ и боярскихъ притязаній представляеть также бъгство въ Литву двухъ знатныхъ вельможъ, князя Семена Бъльскаго и окольничаго Ивана Ляцкаго, въ августъ 1534 года. Последній принадлежаль въ потомкамъ Андрея Кобылы (отъ котораго пошли и Романовы); а Семенъ Бъльскій быль сыномъ того Өедора Бъльскаго, который былъ внукомъ Владиміра Ольгердовича Кіевскаго и, какъ мы видёли, при Казиміре IV бежалъ въ Москву въ Ивану III, повинувъ свою новобрачную супругу. Такъ какъ ее удержали въ Литвъ, то Өедоръ Бъльскій потомъ женился на рязанской княжив, родной племянницв Ивана III. Три его сына, Иванъ, Семенъ и Димитрій, занимали высшія ступени въ московской боярской аристократіи. Но одинъ изъ нихъ. именно Семенъ, не довольствовался тъмъ, а возымълъ притязанія не только на отцовскій Бъльскій удъль, но и на Разань, какъ на свое наследственное княженіе, за прекращеніемъ мужской линіи. (Повидимому, около того времени умеръ въ Литвъ бъжавшій туда последній князь Разанскій). Онъ наденяся достигнуть своей цели съ помощью польско-литовскаго короля Сигизмунда I: такъ вавъ въ это самое время король, по истечении перемирія, возобновиль военныя действія противъ Москвы. Въ Литве расчитывали на малолътство Ивана IV, т. е. на безпорядки или смуты, имъющіе произойти отъ женскаго правленія и боярскихъ партій, и надівались воротить Смоленскую область; для чего король заключиль союзъ противъ Москвы съ крымскимъ ханомъ Санпъ-Гиреемъ. Се-

менъ Бъльскій и Иванъ Ляцкій были въ числь московскихъ воеводъ, высланныхъ для обороны западныхъ и южныхъ предёловъ, и стояли въ Серпуховъ; но отсюда съ нъсколькими дътьми боярскими перебъжали въ Литву. Эта измъна произвела въ Москвъ большую тревогу, судя по дошедшимъ до насъ донесеніямъ накоторыхъ пограничныхъ литовскихъ воеводъ королю Сигизмунду. Вотъ что узнали они отъ своихъ лазутчиковъ и отъ разныхъ московскихъ перебъжчиковъ. Воярская дума велёла схватить и посадить въ заключеніе Семенова брата Ивана Бъльскаго (стоявшаго съ войскомъ въ Коломив противъ татаръ), внязя Ивана Воротынскаго съ сыномъ и князя Богдана Трубецкого, потому что быль слухь, что они также хотять отъбхать въ Литву; но любопытно, что третьяго брата, Димитрія Бъльскаго, не тронули, а только отдали его на поруки, отобрали у него коней и переписали имвніе; также отдали на поруки Михаила Юрьевича Захарьина и дьяка Меньшого Путятина. (Въ это самое время быль заключень Михаиль Глинскій). Перебъжчики прибавляли, будто между московскими большими боярами идутъ сильныя несогласія и они между собою на ножахъ, и что если король щедро пожалуетъ Семена Бъльскаго и Ляцкаго, то, услыхавъ о томъ, будто бы многіе князья и діти боярскіе также отъйдуть въ Литву. Особенно Московское правительство тревожилось за Новгородъ и Исковъ, еще не успъвшихъ примириться съ потерею своей самобытности, и дъйствительно, по тъмъ же донесеніямъ, въ Исковъ происходило какое-то движение; пользуясь удалениеть большей части дътей боярскихъ для защиты границъ, черные люди Исковичи стали часто сходиться на въче и о чемъ то разсуждать, хотя намъстники и дъяки запрещали имъ эти сходки. Не вполнъ полагаясь на в'врность самихъ нам'встниковъ и дыяковъ, правительство вельно вновь привести ихъ къ присягь вивсть съ дътьми боярсвими. Новгородскими намъстниками тогда были князь Борисъ Горбатый и Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ, а псковскими князь Михаилъ Кубенскій и Димитрій Семеновичъ Воронцовъ (братъ Миханла Семеновича). Тогда же, по распоряженію изъ Москвы и по благословенію владыви Макарія, наскоро выстроена была ствна вокругъ Софійской стороны трудами всего городского населенія, не исключая и духовнаго чина (на что съ неудовольствіемъ указываетъ новгородскій літописець, говоря, что прежде городскія стіны ставили всею новгородскою волостію).

Сигизмундъ щедро наградилъ Бъльскаго и Ляцкаго волоста-

ми; однако разсчетъ его на московскіе несогласія и безпорядки не оправдался: правительница и боярская дума обнаружили энергію и распорядительность въборьбѣ съ внѣшними врагами. Во главѣ думы тогда стояли князь Василій Шуйскій, Михаилъ Тучковъ, Михаилъ Юрьевичъ Захарьинъ, Иванъ Шигона Поджогинъ.

Сначала литовскія войска нивли успёхъ. Гетманъ Юрій Радивиль; соединясьсь Крымскими татарами, летомъ 1534 года опустошилъ Съверскую украйну, нигдъ не встрътивъ сопротивленія въ открытомъ полѣ; а потомъ онъ отрядилъ туда же воеводу кіевскаго Андрея Немирова; но последній быль отбить отъ Стародуба и Чернигова. Въ то же время князь Вишневецкій неудачно приступаль къ Смоленску. Главная московская рать оберегала тогда южные предвлы государства; такъ какъ опасались вторженія татаръ. Только глубокою осенью часть ся двинулась въ Литву; при чемъ въ свою очередь не встрътила непріятеля въ открытомъ полъ и безпрепятственно опустошила страну; а передовой полкъ, подъ начальствомъ князя Ивана Овчины-Телепнева-Оболенскаго версть за 40 доходилъ до самой Вильны. По извёстіямъ польскимъ, Русскіе на этомъ походъ совершали большія жестокости, безъ пощады жгли, убивали, пленили; а многихъ детей и женщинъ сажали на колъ. Повидимому объ стороны отличались варварскимъ способомъ веденія войны. Но есть извъстія, что относительно православнаго населенія Литовсвихъ областей русское войско поступало мягче, отпусвало многихъ пленниковъ на свободу, а храмы Божін воеводы приказывали не трогать и ничего изъ нихъ не брать. Въ 1535 году литовское войсво снова вторглось въ Съверскую украйну, взяло Гомель и осадило Стародубъ. Князь Өедоръ Телепневъ-Оболенскій (брать Ивана) мужественно обороняль этоть городь, снабженный пушками и пищалями. Но непріятели, защищаясь турами, близко подошли въ ствнамъ, и успъли тайно сдълать подкопъ. Московскіе воеводы еще мало были знакомы съ такими осадными работами, и потому не съумъли ихъ предупредить; когда подкопъ взорвалъ часть ствиы и произвель пожарь, городь быль взять; жители большею частію избиты, воевода попаль въ плень. Но темъ и ограничились успехи Литвы. Когда непріятели ушли, москвитане возобновили Стародубъ. Кром'в того, они успали во время этой войны построить на литовскихъ границахъ новыя крепости Себежъ, Велижъ и Заволочье. Литовцы, пытавшіеся взять Себежь, потерпали подъ нимъ пораженіе. Видя, что разорительная война только затягивается и никакой смуты въ Москвъ не произошло, Сигизмундъ желалъ уже прекратить борьбу. Переговоры завязались сначала издалека: между гетманомъ Радивиломъ и княземъ Иваномъ Телепневымъ-Оболенскимъ при посредствъ брата послъдняго Өедора, находившагося въ литовскомъ плену. Долго обе стороны спорили о томъ, где должны идти главные переговоры: въ Москвъ или въ Литвъ, или на границъ. Московская дума твердо стояла за честь своего государя, хотя и малолетняго, и настояла на томъ, чтобы великое литовское посольство прибыло въ Москву; для чего ему по обычаю отправлена была изъ Москвы опасная грамота. Зимой 1537 года прівхаль полоцкій воевода Глівбовичь съ товарищами. Нереговоры о вічномь миръ по обывновению начались съ условій невозможныхъ: Литва потребовала уступки Новгорода и Пскова; потомъ предлагала заключить миръ на основаніи границъ, которыя были при Казиміръ IV и Василіи Темномъ; потомъ просила только уступки Смоленска или другого равнаго ему города. Но бояре не дълали никакихъ уступокъ. Наконецъ послѣ многихъ споровъ согласились заключить не миръ, а только пятилътнее перемиріе, считая отъ Благовъщеньева дня 1537 года: об'в стороны остались при томъ, чемъ владели.

Это перемиріе развазывало Москв'й руки по отношенію къ другимъ ея врагамъ: Крыму и Казани.

Во время войны Сигизмунда съ Москвою котя крымскій канъ Санпъ-Гирей и былъ его союзникомъ, но въ самомъ началъ этой войны противъ Саипа возсталъ его племянникъ Исламъ-Гирей, и Орда разделилась между ними. Московское правительство думало воспользоваться этимъ раздёленіемъ; оно вступило въ сношенія съ Исламомъ, посылало ему поминки и старалось вооружить его противъ Литвы; въ то же время оно непрерывало вполив сношеній и съ Санпъ-Гиреемъ. Межъ темъ московскій беглецъ князь Семенъ Бъльскій, обманутый въ своихъ надеждахъ на короля, отпросился у него подъ предлогомъ благочестиваго путешествія въ Іерусалимъ. Вивсто того онъ отправился въ Константинополь, и началъ подговаривать султана Солимана къ войнъ съ Москвою, думая съ помощью туровъ и татаръ осуществить свои планы относительно Рязанскаго и Бъльскаго удъловъ. Султанъ повидимому согласился помогать ему, и вийстй съ нимъ послалъ въ этомъ смыслй приказы хану крымскому и паш'й кафинскому. Но въ это время уже прекратилась война Москвы съ Литвою. Исламъ-Гирей извъстилъ Москву о проискахъ Бъльскаго. Московское правительство стало уговаривать Ислама, чтобы тоть схватиль и выдаль ему Бѣльскаго, обѣщая за то большіе поминки. Исламъ обѣщаль; но самъ онъ вскорѣ быль убить однимъ изъ ногайскихъ князей. Тогда Саипъ-Гирей снова соединиль Орду подъ своею властью. Онъ немедля потребоваль отъ Москвы большихъ поминковъ, грозя въ противномъ случаѣ придти съ войскомъ, и уже не «голою ратью», какъ его старшій братъ Магметъ-Гирей, а съ пушечнымъ нарядомъ и съ конницею турецкаго султана. Онъ требовалъ также, чтобы Москва оставила въ покоѣ его племянника Сафа-Гирея Казанскаго.

Мы видели, что Василій III посадиль въ Казани васимовскаго царевича Еналея, какъ своего подручника. Но послъ Василія, во время войны съ Литвою, въ Казани снова взяла верхъ партія крымская; Еналей палъ жертвою заговора, и казанцы опять призвали въ себъ Сафа-Гирея. Однако и московская партія не котвла уступить: нъкоторые казанскіе князья и мурзы извъстили Московское правительство, что, если оно пришлеть старшаго Еналеева брата Шихъ-Алея, то они помогуть ему снова състь въ Казани. Елена Васильевна, посовътовавшись съ боярами, призвала Шихъ-Алея изъ его білозерскаго заключенія въ Москву, и оказала торжественный пріемъ ему и его женъ Фатимъ; причемъ угощала ихъ царскимъ объдомъ и щедро надълила подарками. Но въ то время война съ Литвою еще продолжалась, и наши действія противъ казанцевъ не были удачны. Сафа-Гирей нъсколько разъ вторгался и опустошалъ наши области Поволжскія и Поокскія. Когда же война съ Литвою прекратилась, въ Крыму вследъ за темъ было возстановлено единодержавіе Санпъ-Гирея, который грозиль вторженіемъ, если московское войско пойдетъ на Казань. Это обстоятельство на время пріостановило московскія предпріятія въ ту сторону.

Въ связи съ Литовской войною и опасностями отъ татарскихъ вторженій, въ управленіе Елены совершены постройки нѣсколькихъ новыхъ городовъ или крѣпостей (Заволочье, Себежъ, Буйгородъ, Балахна, Мокшанъ) и обновленіе старыхъ (Владиміръ, Новгородъ Великій, Устюгъ, Вологда, Пронскъ). Наиболѣе же замѣчательное построеніе того времени представляетъ московскій Китай-городъ. Уже Василій Ивановичъ задумалъ усилить укрѣпленія столицы и поставить другую крѣпость рядомъ съ Кремлемъ, въ томъ же пространствѣ между Москвой-рѣкой и ея притокомъ Неглинной. Елена и бояре посиѣшили выполнить его намѣреніе въ виду грозившей тогда Литовской войны, и лѣтомъ 1534 года приступлено было къ ра-

ботамъ. Сначала вырыли глубокій ровъ отъ Неглинной къ Москвірвкв чрезъ Троицкую илощадь, гдв происходили судные поединки, н такъ наз. Васильевскій лугь; чёмъ отдёлили отъ Большого посада часть его, примыкавшую въ Кремлю и завлючавшую въ себъ по преимуществу торговыя мъста. Потомъ вдоль этого рва въ следующемъ 1535 году, при торжественномъ освящении митрополитомъ Данінломъ, заложена каменная стіна съ башнями и воротами (Срівтенскія, Ильинскія, Варварскія и Козмодемьянскія). Потомъ выведены двъ боковыя стъны, примкнувшія къ Кремлю. Строителемъ быль одинь изъ иноземныхъ (итальянскихъ) архитекторовъ, Петръ Малый Фразинъ. Издержки на это сооружение разложены были на бояръ, духовенство и торговыхъ людей. Пространство, заключенное между новыми ствнами, получило название Китай-города. Другимъ замъчательнымъ правительственнымъ актомъ этого времени является улучшение монеты. Досель изъ гривны серебра обыкновенно выдълывали 250 денегь по новогородскому счету или 260 по московскому, т. е. около двухъ рублей съ половиною. Но страсть въ легкой наживъ произвела большую порчу монеты; многіе начали разръзывать настоящія деньги пополамъ и подмішивать олово; такъ что въ одну гривну вмѣщали до 500 денегъ или до пяти рублей. Следствіемъ чего конечно были затрудненія въ торговле, криви и ссоры при расплать. Уже Василій III началь строго преслъдовать порчу монеты; при немъ и послъ него хватали многихъ поддъльщиковъ изъ москвичей, смольнянъ, вологжанъ, костромичей, арославцевъ и др., и казнили ихъ въ Москвъ; лили имъ въ ротъ растопленное олово, отрубали руки и т. п. Но такъ какъ зло продолжалось, то въ 1535 году Елена запретила обращение порченой монеты, велала ее отбирать и чеканить новую серебряную, такъ чтобы изъ гривны выходило 300 денегь новогородскихъ или три рубля. При семъ введена небольшая перемъна въ изображеніи: на монетъ по прежнему оттискивался великій князь на конъ, но только вивсто меча теперь у него въ рукв было конье; отчего новыя деньги потомъ стали навываться «копейками».

Елена, по всёмъ признакамъ, обнаружила не мало твердости и самостоятельности въ дёлахъ правительственныхъ. Она также показывала себя приверженною къ православной церкви, и подобно Василю III часто ёздила съ маленькими сыновьями на богомолье къ Троице-Сергію и въ другія обители. Но очевидно ей все-таки не удалось пріобрёсти народное расположеніе; а знатные болре стали

питать противъ нея скрытое неудовольствіе. Главною причиною тому была конечно зависть къ молодому Телепневу-Оболенскому, который слишкомъ неосторожно пользовался слабостью къ себъ правительницы и хотвлъ играть первую роль въ государствъ. Слъдствіемъ возникшей отсюда вражды является преждевременная кончина Елены. Находясь еще въ цвътущихъ лътахъ и пользуясь здоровьемъ, она вдругъ и неожиданно скончалась, въ апрълъ 1538 года. Такая внезапная кончина естественно объяснялась ничъмъ инымъ какъ отравленіемъ. (39).

Началась девятилътняя боярщина, ознаменованная ожесточенною борьбою за власть, всякаго рода своеволіемъ и грабительствами.

Во главъ боярской думы стояла тогда фамилія Шуйскихъ, именно старшій изъ нихъ, князь Васплій Васильевичъ, тотъ самый, который отличился энергіей и жестокостью въ дёлё смоленскихъ измънниковъ. Устранивъ Елену, Шуйскій конечно не пощадилъ и ем любимца. Еще не прошла неделя после ся смерти, какъ внязь Иванъ Овчина-Телепневъ-Оболенскій былъ схваченъ вийстй съ сестрою своей Агриппиной Челядниной, мамкой великаго князя. Оболенсваго уморили въ темницѣ голодомъ, а его сестру сослали въ Каргополь и постригли въ монахини. Чтобы породниться съ юнымъ государемъ, Василій Шуйскій женился на его двоюродной сестръ Анастасін. (Она была дочь сестры Василія III Евдокіи Ивановны и крещенаго казанскаго царевича Петра Ибрагимовича). Боярская дума освободила заключенныхъ при Еленъ князей Ивана Бъльскаго и Андрея Шуйскаго. Но тотчасъ обнаружилось взаимное соперничество этихъ двухъ знативищихъ фамилій, т. е. Шуйскихъ и Бъльскихъ. Каждая изъ нихъ имъла многочисленныхъ родственниковъ, пріятелей и кліентовъ, которыхъ конечно старалась возвысить чинами бояръ и окольничихъ и обогатить разными пожалованіями. Шуйскіе овазались сильнье и взяли верхъ, тавъ что Иванъ Өедоровичъ Бъльскій вскоръ быль снова заключень; пострадали и его сторонники. Въ числъ послъднихъ находились самъ митрополить Даніндъ и Өедоръ Мишуринъ, одинъ изъ любимыхъ дъяковъ Василія III. Этого Мишурина Шуйскіе схватили на своемъ дворѣ н отдали для казни детямъ боярскимъ, которые раздели его до нага, и отрубили ему голову на плахъ передъ тюрьмою, безъ государева приказа. Въ это время самъ Василій Шуйскій внезапно умираеть;

его значение въ боярской думъ переходить къ его брату Ивану. Первымъ дъйствіемъ сего последняго было сверженіе митрополита Данінла; съ него взяли грамоту, по которой онъ будто бы самъ отрекся отъ архіерейства, а потомъ сослали его въ тотъ же Іосифовъ Волоколамскій монастырь, откуда онъ быль призвань на митрополію. На его м'ясто возвели Іоасафа Скрипицына, игумена Троицкаго (въ февралъ 1539 года). Иванъ Шуйскій очевидно уступалъ своему брату въ умѣ и энергіи; онъ отличался болѣе грубостію, высоком'вріємъ и корыстолюбіємъ. Иванъ IV впосл'ядствіи вспоминаль, какъ Бъльскій расхищаль царскую казну подъ предлогомъ уплаты жалованья детямъ боярскимъ, а на самомъ деле присвоиваль ее себь; причемь изъ царскаго золота и серебра приказывалъ ковать себъ кубки и сосуды, подписывая на нихъ имена своихъ родителей, какъ будто они достались ему въ наслёдство. «А всьмъ людямъ въдомо-прибавляетъ Иванъ IV,-при материнашей у внязя Ивана Шуйскаго шуба была мухояръ зеленъ на куницахъ, да и тв ветхи, и коли бы то ихъ была старина, и чвиъ было сосуды ковати, ино лучше бы шуба переменити». Вспоминая о высокомфріи и грубости того-же Шуйскаго, царь говорить, что когда онъ въ детстве игралъ съ своимъ младшимъ братомъ Юріемъ, то князь Иванъ Шуйскій туть же «сидить на лавкі, локтемь опершися о постелю нашего отца, ногу наложивъ. Многочисленные влевреты Шуйскихъ конечно спешили захватывать доходныя мёста наивстниковъ и судей въ областихъ, гдв безнаказанно угнетали народъ всякими поборами и торговали правосудіемъ. Такъ во Псковъ свиръпствовали намъстники князь Андрей Шуйскій и князь Василій Різпинь-Оболенскій. Исковскій лізтописець говорить, что они были свирвиы какъ львы, а люди ихъ какъ звери дикіе; отъ ихъ поклеповъ добрые люди разбъгались по инымъ городамъ, и честные игумены изъ монастырей бъжали въ Новгородъ, и не только сами исковичи уходили отъ лихихъ намъстниковъ, но пригорожане не смёли вздить во Псковъ. «А князь Андрей Михайловичъ Шуйскій быль злодій: діла его были злы на пригородахь и на волостяхь; (возбуждая) истцовъ на старыя тяжбы, онъ выправляль съ отвътчиковъ съ кого сто рублей, съ кого боле; мастеровые люди во Исковъ все дълали на него даромъ, а большіе люди несли къ нему дары». Хищенія и насилія внутреннія сопровождались и внёшними бёдствіями: южные и восточные предёлы наши безнаказанно опустошались Крымскими и Казанскими татарами; Шуйскіе не уміли дать ниъ отпоръ.

Митрополитъ Іоасафъ, хотя и возведенный Шуйскими, однако скоро отъ нихъ отшатнулся, и склонился на сторону ихъ соперниковъ Бъльскихъ. Въ слъдующемъ 1540 году, по ходатайству митрополита передъ великимъ княземъ и думою, Иванъ Бъльскій былъ внезапно освобожденъ, и занялъ свое мъсто въ думъ, гдъ къ нему тотчасъ пристало большинство бояръ, тяготившееся владычествомъ Шуйскихъ и ихъ клевретовъ. Руководство правленіемъ перешло въруки Бъльскаго, и дъла немедленно приняли оборотъ болъе благопріятный для государства.

Во-первыхъ, было освобождено изъ заключенія семейство несчастнаго дяди государева Андрея Ивановича Старицкаго, именно его супруга Евфросинія и маленькій сыйъ Владиміръ; посліднему потомъ возвратили даже отповскій удёлъ. Далее, правительство вняло доносившимся отовсюду жалобамъ на лихоимство и неправды княжихъ наместниковъ и тічновъ, и стало раздавать такъ наз. гу бныя грамоты по съвернымъ городамъ, пригородамъ и волостямъ. Этими грамотами давалось жителямъ право самимъ выбирать себъ изъ боярскихъ дътей губныхъ старостъ или головъ, которые съ помощью земскихъ соцкихъ и десяцкихъ ловили разбойниковъ и татей, судили ихъ вивств съ присяжными людьми или цвловальниками, и сами же исполняли приговоры. Такимъ образомъ разбойничьи и татебныя дёла исключались изъ вёдёнія государевыхъ намъстниковъ и тічновъ и отдавались самимъ жителямъ. Подобныя губныя грамоты встръчаются и нъсколько прежде; но особенно стали онъ распространяться въ управление Бъльскаго. Население встрътило ихъ очевидно съ большою благодарностію. Такъ исковскій лівтописецъ съ радостію сообщаеть о дарованіи такой грамоты Искову и отозваніи изъ него Андрея Шуйскаго. «И начали — говорить онъ-исковскіе цёловальники и соцкіе судить лихихъ людей на княжемъ дворъ въ судебницъ надъ Великою ръкою и смертною казнію ихъ казнить; остался во Исковъ намъстникомъ одинъ внязь Василій Ръпнинъ-Оболенскій, и была ему нелюбка большая до Псковичъ за то, что у нихъ какъ зерцало государева грамота, и была христіанамъ радость и льгота великая отъ лихихълюдей и отъ поклепщиковъ и отъ намъстниковъ, отъ ихъ недъльщиковъ и вздоковъ, кои по волостямъ Вздятъ».

Почувствовалась перемъна и во внѣшнихъ дѣлахъ. Сафа-Гирей продолжалъ нападать на Муромскій и Владимірскій край; Санпъ-Гирей требовалъ большихъ поминковъ, которые хотѣлъ обратить въ

постоянную дань, а между темъ татары его опустошали Разанскія и Съверскія украйны. Въ Крыму продолжаль дъйствовать и поднимать Орду на Россію нашъ измінникъ Семенъ Більскій. Санпъ-Гирей, сговорясь напасть на Московское государство общими силами съ Сафа-Гиреемъ, задумалъ сдёлать большое нашествіе, которое и произвелъ лътомъ 1541 года. Но Московское правительство заранъе приняло энергическія мъры. Противъ казанцевъ выставлена была рать, которая расположилась подъ Владиміромъ и находилась подъ начальствомъ Ивана Шуйскаго. А для наблюденія за Крымомъ послана другая рать въ Коломну. Вдругъ въ Москву отъ нашихъ степныхъ сторожей или станичниковъ пришли въсти, что въ полъ появились великія сакмы (слъды): видно, что шли войска, тысячь сто или болье. Санпь-Гирей действительно подняль почти всю Орду и имълъ у себя турецкую помощь съ пушками и пищалями, также ногаевъ, астраханцевъ, азовцевъ и др. Тогда изъ Москвы двинули въ берегамъ Оки главную рать, подъ начальствомъ Дмитрія Бівльскаго съ товарищами; а на помощь Шуйскому противъ казанцевъ послали костромскихъ воеводъ и Шихъ-Алея съ Касимовскими Татарами. Юный великій князь съ братомъ своимъ торжественно молился въ Успенскомъ соборв передъ иконою Владимірской Богоматери и передъ гробомъ Петра митрополита. Потомъ вивств съ митрополитомъ Іоасафомъ онъ отправился въ боярскую думу, и здёсь предложиль на обсуждение вопросъ, оставаться ли ему въ столице или ехать въ другіе (северные) города? Большинство бояръ говорило противъ отъйзда великаго князя, который по своему малольтству не могь бы перенести большихъ трудовъ, промышлять о себв и о всей землв. Митрополить быль того же мивнія и указываль на примірь Димитрія Донскаго, какъ при немъ была разорена Москва, покинутая княземъ. Рашено было, чтобы великій князь остался въ столиць, подъ покровомъ Богородицы н Московскихъ чудотворцевъ. Столицу дъятельно приготовляли въ оборонъ, разставляли пушки и пищали, расписывали людей по воротамъ, стрельницамъ и по стенамъ; посадъ укрепляли еще надолбами. На Оку къ воеводамъ послали государеву грамоту съ увъщаніемъ безъ всякой розни, крѣпко стоять за православное христіанство и съ объщаніемъ жаловать ратныхъ людей, ихъ женъ и двтей. Грамоту читали съ умиленіемъ; воеводы давали другъ другу слово пострадать за христіанскую вёру и за своего юнаго государя. На річи воеводъ ратные люди съ одушевленіемъ отвінали:

«хотимъ съ татарами смертную чашу пить». Когда татары подошли къ Окъ и хотъли переправляться, ихъ встрътилъ передовой полкъ подъ начальствомъ князя Турунтая Пронскаго. Ханъ велълъ дъйствовать изъ пушекъ и пищалей, чтобы очистить берегь для переправы. Но къ Проискому прибыли съ своими отрядами князья Микулинскій, Серебряный, Оболенскій и другіе; наконецъ повазался и Димитрій Більскій съ большимъ полкомъ; стали подходить и русскія пушки. Видя такую многочисленную рать, ханъ удивился и съ сердцемъ выговаривалъ князю Семену Бѣльскому, который обѣщаль ему свободный путь до Москвы, такъ вавъ московскія войска будто бы ушли подъ Казань. Обманувшійся въ своихъ разсчетахъ, Сампъ-Гирей не отважился на бой, и ушелъ назадъ. Дорогою онъ остановился было подъ Пронскомъ и хотель его взять; но туть воевода Жулебинъ приготовилъ всёхъ жителей, въ томъ числё и женщинъ, къ отчаянной оборонъ; а между тъмъ приближались Микулинскій и Серебряный, посланные въ погоню за ханомъ. Санпъ-Гирей не сталъ ихъ ждать и ушелъ. Такъ неудачно окончилъ онъ свое нашествіе. Сафа-Гирей на сей разъ не двинулся изъ Казани, увнавъ о принятыхъ противъ него мърахъ и о сношеніяхъ недовольныхъ казанскихъ вельможъ съ русскими воеводами.

Съ Польско-Литовскимъ королемъ, по истечени перемирія, опять возобновились переговоры о въчномъ миръ, но опять неудачно, вслъдствіе литовскихъ притязаній на уступку областей. Однако престарълый Сигизмундъ I не желалъ новой войны и согласился возобновить перемиріе, въ 1542 году. Но еще прежде его ваключенія въ Москвъ вновь совершилась внезапная перемъна правительственныхъ лицъ.

Доброе управленіе Ивана Бёльскаго продолжалось всего около полутора лёть (съ іюля 1540 г. по январь 1542 г.). Мы видёли, что онь не только не пытался лишить свободы своего врага и соперника Ивана Шуйскаго, но и даль ему начальство надъвойскомъ, стоявшимъ во Владимірѣ для обороны предѣловъ со стороны Казани. Сторона Шуйскихъ коварно воспользовалась такимъ добродушіемъ. Въ Москвѣ дѣйствовали за него князья Кубенскій, Палецкій, многіе дворяне и дѣти боярскіе, особенно происходившіе изъ Новгорода, который изстари быль преданъ фамиліи Шуйскихъ. Въ Москвѣ составился большой заговоръ противъ Бѣльскаго. Заговорщики тайно вошли въ сношенія съ Шуйскимъ и назначили ему з января для внезапнаго пріѣзда въ столицу. Онъ такъ и сдѣлаль;

а еще до его прівзда ночью прискакали его сынъ и бояринъ Шереметевъ съ 300 человъкъ дружины, и тотчасъ схватили Бъльскаго. Его сослали на Бълоозеро, и тамъ вскоръ умертвили; нъсколькихъ приверженныхъ къ нему бояръ также разослали по городамъ; причемъ внязя Петра Щенятева взяли изъ комнаты самого государя, куда проникли задними дверями. Митрополить Іоасафъ, въ ту ночь разбуженный нападеніемъ заговорщиковъ, которые бросали вамни въ его келлію, также искаль спасенія во дворъ; но тъ въ следъ за нимъ ворвались въ самую спальню великато князя, котораго разбудили и напугали своимъ шумомъ. Іоасафъ отсюда убхалъ на Троицкое подворье; но и туда явились за нимъ новогородскіе діти боярскіе и едва не убили; его спасли внязь Палецкій и троицкій игуменъ Алексви, именемъ св. Сергія заклинавшій заговорщиковъ не совершать такого святотатственнаго убійства. Кончили тёмъ, что Іоасафа сослали въ Кирилловъ Бёлозерскій монастырь; а на каоедру митрополичью возвели новогородскаго архіепископа Макарія; такъ какъ Шуйскіе имъли на своей сторонъ по преимуществу новгородцевъ и еще прежде находились въ дружескихъ сношеніяхъ съ Макаріемъ. Любопытно, что братъ Ивана Бѣльскаго Димитрій по прежнему не быль тронуть и сохраниль свое ивсто въ думв. Но замвчательна недолговвчность и непрочность лицъ, захватывавшихъ власть въ эту эпоху. Едва Иванъ Шуйскій снова водворился у кормила правленія, какъ въ томъ же 1542 году онъ уже сошелъ со сцены, и о немъ болъе нътъ помину; изъ сего выводять заключение о его смерти. Однако и послъ него власть осталась въ рукахъ его родственниковъ; изъ нихъ первенствующее значеніе въ думі получиль Андрей Михайловичь Шуйскій, тоть самый, который отличился своими грабительствами и притесненіями во Исковъ. Но и онъ не долго пользовался своимъ значеніемъ: его буйный, строптивый нравъ вскорт вызваль на сцену дъйствія подрастающаго Ивана IV, будущаго Грознаго царя. (30).

Иванъ IV остался трехлётнимъ ребенкомъ послё своего отца; ему мелъ осьмой годъ, когда онъ лишился матери и сталъ рости подъ непосредственными впечатлёніями эпохи боярскихъ партій, исполненной всявихъ тревогъ и опасностей. При частой смёнё правителей, естественно некому было заботиться о его воспитаніи, и царственное дитя, можно сказать, было предоставлено самому себё. Большая часть этой эпохи занята была господствомъ Шуйскихъ, и они-то по преимуществу виновны въ небрежномъ воспитаніи маль-

чика и въ дурномъ съ нимъ обращении. На это грубое обращение впоследствии горько жаловался самъ Иванъ IV; онъ говорить, что нервдко съ братомъ своимъ теривлъ голодъ, пока соберутся ихъ накормить. Любимыхъ имъ людей у него отнимали и отправляли въ тюрьму или въ заточение, несмотря на его просьбы и слезы: напримъръ, мамку его Агриппину, ся брата Телепнева-Оболенскаго, Ивана Бъльскаго, митрополитовъ Даніила и Іоасафа. Мы видёли, что послёдній не могь найти спасенія оть своихь враговь въ самой спальнѣ юнаго государя (а подъ руководствомъ сихъ митрополитовъ онъ конечно началъ свое обучение грамотв и Закону Божію). Межъ твмъ мальчикъ не могъ не знать, что всв правительственные акты совершались его именемъ; при большихъ церковныхъ праздникахъ, при пріем'й иноземныхъ пословъ и при разныхъ торжествахъ онъ авлался на главномъ мъстъ, окруженный почетомъ и блестящею боярскою свитою, что конечно вселяло въ него высокое о себъ понятіе. Отъ природы Иванъ IV быль очевидно впечатлителенъ и даровитъ, что можеть быть обусловливалось отчасти и самымъ происхожденіемъ его съ женской стороны: бабушка его была греко-итальянка, а мать литво-русинка. Грубое обращение при его нервности и впечатлительности естественно ожесточало его сердце. Признаки жестокосердія появились у него очень рано. Сначала это жестокосердіе упражнялось надъ животными: такъ мальчику, напримірь, доставляло удовольствіе бросать животныхъ съ высокаго терема на землю и любоваться его муками. А когда онъ сталъ приходить въ возрасть, то сталь уже забавляться испугомъ и страданіями людей. Собравъ вокругъ себя толпу сверстниковъ изъ сыновей московской знати, онъ верхомъ скакалъ съ нею по улицамъ и торговымъ плошалямъ, давилъ и билъ встречающихся мужчинъ и женщинъ; упражнался и въ другихъ неблагопристойныхъ делніяхъ. А ласкатели раболенно восклицали: «О храбръ будетъ сей дарь и мужественъ! > Бояре-правители не только не препятствовали подобнымъ забавамъ, но и поощряли ихъ, желая какъ можно долее отвлекать внимание отрока отъ дёль государственныхъ. Съ тою же прирами занатіє псовой и соколиной охотой, ко которой Іоаннъ пристрастился также съ раннихъ лътъ. Но въ то же время Шуйскіе ревностно наблюдали за тамъ, чтобы кто либо изъ бояръ помимо ихъ не сдълался близокъ къ юному государю и не пріобрълъ на него вліянія.

Іоанну исполнилось тринадцать лёть, когда онъ сталь оказывать

особое расположение къ боярину Өедору Семеновичу Воронцову (брату помянутыхъ выше Михаила и Дмитрія Семеновичей) и держать его въ приближеніи. Не долго думая, въ сентябрю 1543 года трое Шуйскихъ (братья Андрей и Иванъ Михайловичи и Өедоръ Ивановичъ Скопинъ) съ сторонниками своими, князьями Кубенскимъ, Пронскимъ, Шкурлятевымъ, Палецкимъ и др., вслъдствіе какого-то спора, напали на Өедора Воронцова въ самой думъ боярской, собравшейся въ Столовой избъ, въ присутствіи великаго князя; вытащили его въ другую комнату, начали бить по щекамъ, изорвали на немъ платье и хотвли убить. Государь послаль къ нимъ митрополита и бояръ Поплевиныхъ-Морозовыхъ съ просьбою, чтобы не убивали. Шуйскіе исполнили эту просьбу; но вогда потомъ Иванъ просилъ послать Оедора Воронцова съ его сыномъ въ Коломну, если имъ уже нельзя быть въ Москвъ, правители не согласились, и сослали Воронцовыхъ въ Кострому. Во время сихъ переговоровъ, когда митрополить ходилъ уговаривать Шуйскихъ, одинъ изъ его приспешниковъ, Оома Головинъ, дерзко наступилъ на мантію митрополита и розорвалъ ее. Юный великій князь быль сильно возмущень такимь своеволіемь Шуйскихъ; но, затанвъ жажду мести, черезъ недёлю выёхалъ съ братомъ Юріемъ и нікоторыми боярами въ обычное осеннее путешествіе въ Троице-Сергіевъ монастырь, откуда отправился въ Волокъ Ламскій и Можайскъ, по примъру отцовскому соединяя богомолье съ охотою. Черезъ двъ недъли онъ воротился, и еще около двухъ мъсяцевъ не обнаруживалъ своего замысла, который созрёлъ въ немъ въроминъе всего подъ вліяніемъ его дядей, двухъ князей Глинскихъ. А въ концъ декабря, на святкахъ, онъ, улучивъ минуту, внезапно вельнъ схватить «первосовътника» князя Андрея Шуйскаго, и отдаль его своимъ псарамъ; тъ повлекли его къ тюрьмамъ и дорогою убили противъ кремлевскихъ Ризположенскихъ воротъ. Нъкоторыхъ второстепенныхъ сторонниковъ его, въ томъ числъ Оому Головина, разослали въ заточеніе. Это первое рѣшительное проявленіе самовластія со стороны юнаго государя не встретило никакого препятствія и показало всю силу Московскаго самодержавія. Съ той порыприбавляетъ лътопись- «начали бояре отъ государя страхъ имъти и послушаніе».

Но за симъ началомъ пока не послѣдовало большихъ перемѣнъ въ управленіи. Іоаннъ былъ еще слишкомъ молодъ и неопытенъ, чтобы самому стать въ его главѣ. Въ правительственной думѣ, Шуйскихъ повидимому смѣнили его дядья Глинскіе. А самъ великій

князь попрежнему предавался своимъ забавамъ; только время отъ времени изрекаль опалы и подвергаль наказаніямь некоторыхъ бояръ, особенно изъ сверженной партіи Шуйскихъ. Такъ подверглись опал'в князья Кубенскій, Петръ Ивановичъ Шуйскій, Александръ Горбатый, Палецкій; Асанасію Бутурлину отръзали язывъ за невъжливыя слова. Въ числъ опальныхъ встрвчается и прежній любимецъ Ивана IV Оедоръ Воронцовъ, котораго онъ посившилъ воротить изъ ссылки. Другіе бояре, особенно Глинскіе, завидовали Воронцову и воспользовались первымъ удобнымъ случаемъ отъ него отдълаться. Въ май 1546 г. пришли въсти о близкомъ нашествіи крымскаго хана. Великій князь самъ выступиль съ войскомъ въ Коломну. Но въсти оказались ложными; ханъ не приходилъ. Однажды государь выбхаль за городъ на прогулку. Туть встрётила его толиа новгородскихъ пищальниковъ и начала о чемъ-то бить челомъ. Іоаннъ не пожелалъ ихъ слушать, и велълъ своимъ дворянамъ прогнать ихъ. Пищальники заупрямились и стали бросать грязью и шапками; отсюда разгорфлась драка; отъ грязи ослушники перешли къ ослопамъ и къ выстреламъ; а дворяне пустили въ дело луки и сабли; съ объихъ сторонъ по нъскольку человъкъ было убито. Іоаннъ не могъ провхать прямо въ свой станъ, и долженъ быль воротиться окольными дорогами. Разгивванный, онь поручиль приближенному своему дьяку Василію Захарову развідать, ето подучилъ пищальниковъ. Захаровъ, неизвёстно на какомъ основаніи, донесъ государю, что виновны въ этомъ деле внязь Иванъ Кубенскій и Өедоръ Воронцовъ съ своимъ родственникомъ Василіемъ. Іоаннъ повъриль дыяку, и вельль всемь троимь отрубить головы; причемъ имъ поставлены въ вину ихъ прежнія мадоимства и проступки въ делахъ государскихъ и земскихъ. Къ тому же времени относятся и вазни невоторых других боярь и вняжать, ваковы: Трубецкой, Дорогобужскій, Овчина - Оболенскій (сынъ [извъстнаго Ивана Өедоровича) и пр. Въ эту пору своей юности Іоаннъ часто разъвзжалъ по областямъ своего государства; посвщалъ монастыри и особенно занимался охотою. Такія подздви дорого обходились мъстному населенію, доставлявшему подводы и кормы для многочисленной государевой свиты, и возбуждали народный ропотъ. Такъ исковскій літописецъ, сообщая о поіздкахъ Іоанна въ Новгородъ, Исковъ, Исчерскій и Тихвинскій монастыри, въ декабрі 1547 года, прибавляеть: «не управиль своей отчины ничего князь великій, а

все гонялъ на мскахъ (на ямскихъ), а христіанамъ много проторъ и волокиты учинили».

Воротясь въ Москву изъ последней поевдки, семнадцатилетній Іоаннъ вдругъ объявилъ митрополиту Макарію свое нам'вреніе жениться. Митрополить по сему поводу служиль торжественный молебенъ въ Успенскомъ соборъ. Затъмъ великій князь созваль бояръ и держалъ къ нимъ ръчь о томъ же своемъ намъреніи. При семъ онъ прямо говорилъ, что сначала хотвлъ было пскать невъсту въ нномъ царствъ, но потомъ эту мысль отложилъ; ибо иноземная жена нивла бы съ нимъ разные «норовы», отчего происходила бы между ними «тщета», а потому онъ ръшилъ «жениться въ своемъ государствъ». Хотя лътопись и замъчаеть, что митрополить и бояре отъ радости заплакали, видя, что такой молодой государь ни съ въмъ не совътуется, а дъйствуетъ по внушенію Промысла Божія; но едва-ли на его ръшеніе не повліяль тоть-же митрополить Макарій. По всей въроятности государю при семъ указано было на примъры отца и дъда, которыхъ женитьба на иностранкахъ произвела большіе толки и неудовольствие на введение иноземныхъ обычаевт; а, главное, иноземная невъста означала иновърку, ибо трудно было тогда найти иноземную принцессу православной въры. Но то было не единственнымъ намфреніемъ государя. Тутъ-же онъ объявилъ боярамъ, что еще прежде женитьбы онъ хочеть вънчаться на царство по примъру своихъ прародителей, начиная отъ великаго князя Владиміра Мономаха. Это торжественное вънчание совершено было 16 января митрополитомъ въ Успенскомъ соборъ по тому-же чину и почти съ тъмиже обрадами какъ помянутое выше вънчаніе Димитрія, внука Ивана III. Оно замѣчательно особенно въ томъ отношеніи, что къ прежнему титулу «веливаго князя» Іоаннъ присоединилъ теперь титулъ «царя». Последній уже встречался иногда при его деде; уже отець его Василій приказываль именовать себя царемь. Но съ сего времени, т. е. со времени Іоаннова коронованія, употребленіе сего титула сдізлалось постояннымъ во всехъ государственныхъ актахъ. Книжные люди не преминули обратить вниманіе на эту переміну и придавали новому титулу большое значение. По ихъ понятиямъ Московскій царь является прямымъ преемникомъ православныхъ царей греческихъ, отъ которыхъ происходитъ и по бабкъ своей Софьъ, и по прародительницъ Аннъ, супругъ Владиміра Святаго. А царство Россійское, какъ они толковали, есть третій Римъ, наслідникъ двухъ прежнихъ («два убо Рима падоща, а третій стоитъ, а четвертому не быть»). Какъ-бы въ подтверждение сихъ толкований, единственный авторитетъ, къ которому Іоаннъ потомъ обратился за подтверждениемъ своего новаго титула или собственно за благословениемъ, былъ цареградский патриархъ; отъ него и была получена утвердительная грамота.

Относительно выбора невъсты Іоаннъ повториль тоть-же способъ, который быль употреблень при первой женитьбъ его отца Василія III, и воторый существоваль еще у Византійскихъ императоровъ. По городамъ разосланы грамоты къ боярамъ и детямъ боярскимъ съ приказомъ представить своихъ дётей или родственницъ-дёвицъ на смотръ намъстнивамъ; послъдніе изъ нихъ выбирали лучшихъ и отсылали въ Москву; а здёсь между ними уже самъ царь выбиралъ себъ невъсту. Изъ толиы собранныхъ красавицъ Иванъ Васильевичъ выбралъ Анастасію Романовну Захарьину Юрьеву. Она происходила изъ рода Андрен Кобылы, известнаго московскаго боярина временъ Симеона Гордаго. Сей родъ съ теченіемъ времени весьма развътвился, такъ что насчитывають болье 20 происшедшихъ отъ него боярскихъ и дворянскихъ родовъ, каковы, кромъ Захарьиныхъ-Юрьевыхъ, Жеребцовы, Шереметевы, Беззубцевы, Зубатые, Колычовы, Ляцкіе, Кобылины, Ладыгины, Неплюевы и пр. Внукъ Андрея Кобылы, Иванъ Өедоровичъ Кошкинъ (любимецъ Василія I), имълъ въ числъ своихъ сыновей Захарію; одинъ изъ сыновей этого Захарія Кошкина Юрій быль бояриномь Ивана III и его діти назывались Захарьины-Юрьевы. Старшій сынъ его Михаилъ Юрьевичь, вавъ мы видъли, находился въ числъ наиболье приближенныхъ бояръ Василія III. Другой сынъ, Романъ Юрьевичъ, носилъ званіе окольничаго. Оба они уже умерли; въ живыхъ оставался третій сынъ Григорій Юрьевичъ. Романъ Юрьевичъ оставиль послів себя вдову Юліану Өедоровну съ двумя сыновьями, Даніиломъ и Нивитою, и двумя дочерьми, Анной (вышедшей замужь за князя Сицкаго) н Анастасіей, на которую паль выборь царя Ивана. Свадьба ихъ совершилась 3 февраля въ Успенскомъ соборъ. Вънчалъ митрополить Макарій. Посл'в в'вичанія онъ произнесь къ новобрачнымъ слово, въ которомъ увъщевалъ ихъ прилежать къ Церкви и соблюдать въру, творить милостыню, заступаться за вдовъ и сиротъ, не слушать льстецовъ и злыхъ навётовъ, бояръ и дётей боярскихъ жаловать, чтить праздники, въ посты хранить чистоту тёлесную и т. д. Свадьба Ивана IV была справлена по тому же чину и сопровождалась тёми же обрядами какъ и помянутая выше женитьба отца

его Василія на Еленъ Глинской. При семъ мъсто посаженой матери занимала вдова Андрея Старицкаго княгиня Евфросинія, а тысяцкимъ былъ сынъ ея Владиміръ Андреевичъ. Родной братъ Ивана IV Юрій «въ первый день сидёль за столомъ въ большомъ ивств. Одинъ его дядя по матери, Михаилъ Васильевичъ Глинскій, имівшій званіе конюшаго, вздиль всю ночь около подкліти, а другой дядя Юрій Васильевичь Глинскій «слаль постелю» и водиль новобрачнаго въ мыльню; причемъ въ числъ спальниковъ великовняжихъ упоминаются Алексъй и Данила Оедоровичи Адашевы и Никита Романовичъ Юрьевъ, младшій шуринъ царскій. А старшій шуринъ, Данила Романовичъ Юрьевъ, участвовалъ въ свадебномъ повздв въ санв окольничаго. По окончание свадебныхъ празднествъ, черезъ двъ недъли послъ вънчанія, царственная новобрачная чета, исполняя благочестивые обычаи предковъ, отправилась въ Троице-Сергіеву обитель; причемъ царь совершилъ этотъ путь пъшкомъ, несмотря на зимнее время.

Лѣтописцы прославляють Анастасію Романовну за ен добродѣтели; Іоаннъ самъ впослѣдствіи признавался, что нѣжно любилъ свою первую супругу. Однако не вдругь сказалось ен благое умиротворяющее влініе на его пылкую натуру и испорченные нравы. Послѣ царскаго вѣнчанія и брака Іоаннъ повидимому продолжалъ вести безпечную жизнь, предоставляя правительственныя дѣла по преимуществу дядьямъ Глинскимъ, которые оказались не лучше свонкъ предшественниковъ Шуйскихъ и также позволяли свонмъ клевретамъ безнаказанно утѣснять и грабить черныхъ людей, чѣмъ возбуждали неудовольствія и ропотъ въ народѣ. Нужны были сильныя потрясенія и бѣдствія, чтобы образумить молодого государя, толкнуть его на благой путь, и они не замедлили.

Пожары были обычнымъ бъдствіемъ въ древней Руси и неръдко опустошали столицу, при ел сплошныхъ деревянныхъ и безпорядочныхъ постройкахъ, мъстами раздъленныхъ садами и огородами, а мъстами тъсно скученныхъ, особенно въ Кремлъ и Китайгородъ. Но особенчо сильны и опустошительны были пожары весною и лътомъ 1547 года. 12 апръля выгоръла часть Китайгорода, примыкавшая къ Москвъръкъ, съ торговыми лавками, гостинными дворами и нъкоторыми церквами; при чемъ одна башня, заключавшая складъ пороху, взлетъла на воздухъ съ частью стъны. 20 апръля сгоръла часть Посада около устыя Яузы, на Болва-

новкъ, гдъ жили гончары и кожевники. Іоаннъ повидимому не особенно скорбёль объ этихъ народныхъ бёдствіяхъ. Въ то время псковичи, утъсняемые намъстникомъ княземъ Турунтаемъ Пронсвимъ, прівтелемъ Глинскихъ, отправили 70 человівть съ жалобами на него государю. З іюня Іоаннъ приняль ихъ въ подгородномъ сельців Островків; но жалобы ихъ встрівтиль съ гнівомъ, началь надъ ними издеваться, велель раздёть ихъ до нага, подпаливалъ имъ бороды зажженною свъчею, потомъ приказалъ положить ихъ на землю. Жалобщики уже ожидали казни, какъ вдругъ изъ города прискавали съ извёстіемъ, что упаль большой колоколь Благовъстнивъ (висъвшій въ Кремлъ на деревянной колокольницъ): когда начали звонить въ него къ вечернъ, уши у него отломились. Царь встревожился такимъ недобрымъ знаменіемъ, и тотчасъ ускавалъ въ городъ, чёмъ прекратились дальнейшія истязанія несчастныхъ псковскихъ жалобщиковъ. Упавшій колоколъ овазался цёлымъ и неповрежденнымъ; Іоаннъ велёлъ придёлать въ нему желъзныя уши, а потомъ вновь повъсить на ту же колокольницу. Но воть 21 іюня вспыхнуль новый и самый страшный пожаръ. Онъ начался съ церкви Воздвиженья на Арбатв за рвчкой Неглинной и спалиль все Занеглименье. Поднялась буря, которая погнала огонь на Кремль; туть загорёлся верхъ Успенскаго собора, вровли царскихъ палатъ, казенный дворъ съ царскою казною, придворный Благов'ященскій соборъсь его драгоцінными, украшенными золотомъ и бисеромъ, иконами письма стараго Греческаго и Андрея Рублева. Сгоръла Оружейная палата съ воинскимъ оружіемъ, Постельная налата и погреба съ царскою дорогою утварью, царская конюшня, митрополичій дворъ. Погорёли богатые кремлевскіе монастыри, Чудовъ и Вознесенскій, съ ніскольми старцами н старицами. Почти всв кремлевскіе дворы боярскіе выгорвли. Одна башня съ порохомъ также взлетела на воздухъ съ частью ствны. Отсюда огонь распространился на сосвдній Китай-городъ . и истребиль едва не все, что осталось отъ предыдущаго пожара. На Большомъ посадъ онъ опустошилъ еще улицы Рождественку и Мясницкую, Покровку, Варварку, Тверскую, Дмитровку и некоторыя другія міста, со многими храмами и монастырями, въ которыхъ погорвло множество старыхъ книгъ, иконъ и дорогой церковной утвари. При семъ пожаръ погибло до 1700 мужчинъ, женщинъ и дътей. Льтописцы замъчають, что такого страшнаго пожара не бывало въ Москвъ отъ самаго ен начала.

Митрополить Макарій едва не задохся отъ дыма въ Успенскомъ соборъ, откуда онъ собственноручно вынесъ образъ Богородицы письма св. Петра митрополита. Въ сопровождении протопопа Гурія, который несь за нимъ Кормчую книгу, Макарій взощель на Тайнинскую башню; но отъ дыма не могъ туть долго оставаться; его на канатъ стали спускать на набережную Москвы-ръки; канатъ вдругъ оборвался, и митрополить такъ ушибся, что едва пришелъ въ себя. Его отвезли въ Новоспасскій монастырь. Царь съ семьей своей и съ боярами увхалъ изъ города за Москву-рвку въ свое село Воробьево. На следующій день онъ съ боярами навестиль больного митрополита въ Новоспасскомъ монастырф. Тутъ нфкоторые, въ томъ числе и духовникъ царскій, протопопъ Благовещенскаго собора Өедоръ Барминъ, начали говорить царю, будто Москва сгорвла отъ вакого то волшебства, посредствомъ котораго вынимали сердца человъческія, мочили ихъ водою и тою водою кропили городъ. Царь какъ бы внялъ такому грубому суевърію и неосторожно поручиль боярамъ произвести розыскъ. Спустя несколько дней, бояре прівхали на Кремлевскую соборную площадь, собрали черныхъ людей, и начали ихъ спрашивать: вто зажигалъ Москву? Черные люди, очевидно заранъе подготовленные, закричали, что это вняжна Анна Глинская съ своими детьми волхвовала помянутымъ выше способомъ. На ту пору вняжна Анна съ сыномъ Миханломъ находилась въ своихъ ржевскихъ помёстьяхъ; а другой ея сынъ Юрій стояль туть же среди боярь. Услыхавъ страшныя слова, онъ посившилъ укрыться въ Успенскій соборъ. Но толиа, наущаемая боярами, бросилась за нимъ, вытащила его изъ храма и, убивъ на мъстъ, бросила его тъло на торгу, гдъ вазнили преступнивовъ. Убійство Глинскаго было началомъ народнаго матежа. Чернь бросилась посл'я того на его дворъ, принялась грабить и бить на смерть его людей; при чемъ погибло много дътей боярскихъ изъ Съверской области, которыхъ сочли за людей Глинскихъ. На третій день послі убійства мятежная толна явилась въ Воробьево, и требовала отъ царя выдачи его бабки княгини Анны Глинской съ сыномъ Михаиломъ, которыхъ онъ будто хоронитъ въ своимъ повояхъ. Іоаннъ велёлъ своимъ дворянамъ схватить нъсколько мятежниковъ и немедленно ихъ казнить. Толпа въ страхъ разбъжалась. Мятежъ былъ усмиренъ; но виъстъ съ нимъ прекратилось господство Глинскихъ. Князь Михаилъ Васильевичъ, узнавъ объ участи брата, испугался и вмёстё съ вняземъ Турунтаемъ-Пронскимъ хотѣлъ бѣжать въ Литву; они были схвачены, но потомъ прощены и отданы на поруки; при чемъ съ Глинскаго сняли санъ конюшаго. Очевидно противъ Глинскихъ, какъ ненавистныхъ временщиковъ, дѣйствовала цѣлая боярская партія съ помощью царскаго духовника Бармина. Во главѣ этой партіи встрѣчаемъ князя Өедора Скопина Шуйскаго; а прежнее господство Шуйскихъ, какъ мы видѣли, было низвержено совѣтомъ Глинскихъ. Къ той же партіи примкнулъ и дядя царицы Григорій Юрьевичъ Захарьинъ.

Однако послѣ сверженія Глинскихъ ни Шуйскіе, ни Захарьины не явились во главѣ управленія. Самыми приближенными къ государю и самыми вліятельными людьми выступили два незнатные мужа: Сильвестръ и Адашевъ.

Сильвестръ происходилъ изъ Новгорода-Великаго и находился въ числъ священниковъ придворнаго Благовъщенскаго собора. Онъ быль и прежде извъстенъ Ивану Васильевичу. Одинъ современникъ говоритъ, что сей мужъ воспользовался страхомъ, въ который поверженъ быль юный царь народнымъ мятежомъ послъ страшнаго пожара, и началъ заклинать его Божьимъ именемъ, чтобы тотъ исправилъ свое поведеніе; приводилъ ему слова изъ Св. Писанія, и даже разсказываль ему о какихъ-то виденіяхь и чудесахь. Своими увъщаніями онъ будто бы такъ поразиль впечатлительную душу Іоанна, что въ последнемъ совершился явный нравственный переворотъ: юный царь устыдился своихъ прежнихъ поступковъ, смирился духомъ и подчинился вліянію простого ісрея. Но в'вроятиве, что Сильвестръ постепенно пріобрвиъ доввріе и уваженіе царя, благодаря своей начитанности и дару слова, а, главное, своему уму и твердому характеру. Въ то же время въ союзъ съ Сильвестромъ выдвигается любимый Іоанновъ ложничій или спальникъ Алексви Адашевъ, молодой человвиъ, отличавшійся умомъ и привлекательнымъ нравомъ. Благотворное вліяніе этихъ двухъ мужей поддерживаеть добродетельная супруга царя Анастасія. За одно съ ними очевидно дъйствуетъ и митрополитъ Макарій, который въроятно зналъ и уважалъ Сильвестра еще въ Новгородъ-Великомъ, а теперь способствоваль его приближенію въ царю. Съ этого времени открывается краткая, но блестящая эпоха Іоаннова царствованія, ознаменованная усийхами во внутреннихъ ділахъ и во вившней политикв. Самъ царь очевидно умврилъ свою привычку въ пустымъ забавамъ и проводилъ время или въ заботахъ правительственных во или въ походах в благочестивых в путеществіях в. А въ свободное время онъ, въроятно подъ руководствомъ тъх в же макарія и Сильвестра, углублялся въ чтеніе душеполезных в книгъ, каковы: творенія Отцовъ Деркви, житія святых в, отечественныя літописи и т. п. Впослідствін онъ любиль блеснуть своею начитанностію и книжными свідівніями, очевидно почерпнутыми въ эту счастливую эпоху его жизни. (31).

Межъ твиъ какъ царь, бояре и духовенство усердно заботились о возстановленіи московских храмовъ и своих обгорелых палать, въ царской семь справлены дв новыя свадьбы. Сначала Іоаннъ даль разрешение на бракъ своему младшему брату Юрію, а потомъ женилъ и двоюроднаго брата Владиміра Андреевича. Любопытно, что въ обоихъ случаяхъ для выбора невъсты употребленъ быль почти тотъ же способъ, что и для царской свадьбы. Собрали дъвицъ на смотръ, но не со всего государства, а только дочерей княжескихъ и боярскихъ въ столицъ; изъ нихъ царь вмъстъ съ женихами выбраль невъсть: Юрію Васильевичу княжну Ульяну, дочь князя Димитрія Палецкаго, а Владиміру Андреевичу дівнцу Евдокію, дочь Александра Нагаго. Свадьбы эти были венчаны также митрополитомъ, и пышно отпразднованы при дворѣ съ тъми же многочисленными обрядами и церемоніями какъ царская. Юрія съ женою Іоаннъ помъстилъ въ собственномъ дворцъ и почти всегда держалъ его при себъ. На важныхъ правительственныхъ грамотахъ стали писать: «Царь и великій князь съ своей братьею и съ бояры (уложилъ)».

За симъ послъдовалъ весьма важный шагъ со стороны молодого государя: то былъ первый Земскій соборъ или Великая земская дума, созванная въ Москвъ въ 1550 году для умиротворенія государства, все еще глубоко возмущеннаго врамолами и неправдами боярскаго управленія. Какъ царскій титулъ употреблялся иногда и прежними государями, но впервые былъ усвоенъ и введенъ въ постоянное употребленіе Іанномъ IV, такъ и собранія областныхъ чиновъ въ столицъ по какому-либо важному вопросу—собранія, замънившія и древнія въча, и княжеско-дружинные съъзды—встръчаются въ прежнія времена (напримъръ передъ первымъ походомъ Иванна III на Новгородъ); но настоящіе земскіе соборы, или совъты, начинаются на Руси съ Ивана IV. Ближайшими образцами для такихъ совътовъ повидимому послужили соборы церковные, которые были весьма обычны въ древней Россіи. И самая

мысль о созваніи земской думы едва ли не принадлежала митрополиту Макарію и священнику Сильвестру, въроятно нечуждыхъ
новгородскимъ въчевымъ преданіямъ. По крайней мъръ въ записи,
составленной по сему поводу, говорится слъдующее: «Когда царь
и великій князь Иванъ Васильевичъ достигъ двадцатильтняго возраста, то видя государство свое въ великой скорби и печали отъ
насилія и неправдъ, совътовался съ отцемъ своимъ Макаріемъ митрополитомъ, какъ прекратить крамолы (боярскія) и утолить вражду (т. е. ропотъ народный); послъ чего повельлъ собрать изъ
городовъ людей всякаго чину». Судя по послъдующимъ примърамъ,
кромъ столичныхъ чиновъ изъ областей созваны были представители отъ духовенства, бояръ, дворянъ, дътей боярскихъ, а также
нъвоторые гости и купцы.

Въ одинъ Воскресный день, послѣ обѣдни, государь и митрополитъ съ врестнымъ ходомъ, въ сопровождении земской думы, вышли на площадь, гдѣ находился возвышенный помостъ или такъ наз. Лобное мѣсто, окруженное густыми толпами народа. Послѣ молебна, Іоаннъ, стоя на этомъ помостѣ, обратился сначала къ митрополиту, и, прося быть ему помощникомъ и поборникомъ, сказалъ:

— Самъ ты вѣдаешь, святой владыка, какъ я остался отъ отца своего четырехъ лѣтъ, а отъ матери осьми лѣтъ. Бояре и вельможи о мнѣ не радѣли и стали самовластны; именемъ моимъ сами похищали себѣ саны и почести, никто не возбранялъ имъ упражняться во многихъ корыстяхъ, хищеніяхъ и обидахъ. Они властвовали, а я былъ глухъ и нѣмъ по своей юности и неразумію. О михоимцы, хищники и неправедные судіи! Какой отвѣтъ нынѣ дадите намъ за многія слезы, изъ-за васъ пролитыя? Я чистъ отъ крови сей, а вы ожидайте своего возданнія.

Затъмъ царь поклонился народу на всъ стороны и продолжалъ:

— Люди Божіи и намъ дарованные Богомъ! молю вашу въру
къ Нему и любовь къ намъ. Нынъ уже невозможно исправить вашихъ прошлыхъ обидъ и разореній отъ неправосудія и лихоимства, попущенныхъ неправедными моими боярами и властями. Молю васъ забудьте вражды другъ на друга и тяготы свои кромъ
тъхъ, какія бы еще можно облегчить. Отнынъ я самъ буду вамъ
судья и оборона, буду отмънять неправды и возвращать хищенія.

Помянутая запись прибавляеть, что въ тотъ же день государь поручилъ своему любимцу Алексъю Адашеву принимать челобитныя отъ обиженныхъ и разсматривать ихъ, не боясь сильныхъ и слав-

ныхъ. «Алексъй, — говорилъ онъ — взялъ я тебя изъ бъдныхъ и самыхъ молодыхъ людей за твон добрыя дъла, а взыскалъ тебя выше твоей породы въ помощь душт моей, хотя на то и не было твоего желанія». Вообще Иванъ IV въ эти дни торжественно и красноръчно показывалъ, что время боярскаго самовластія миновало, что онъ беретъ въ собственныя руки судьбы управленія, что въ помощь себъ избираетъ людей незнатныхъ и небогатыхъ, а на родовитыхъ бояръ какъ бы налагаетъ опалу, чтобы удовлетворить возбужденному противъ нихъ народному негодованію и въ глазахъ народныхъ провести ръзкую черту между государемъ, и боярствомъ. Не имъемъ права заподозрить Іоанна въ неискренности; но несомивно, при семъ случать ярко обнаружилась его даровитая, пылкая натура витъсть съ наклонностью къ широковъщательности и, если можно такъ выразиться, къ нъкоторой сценичности въ своихъ лъйствіяхъ.

Хота источники не говорять намъ, чемъ занимался этотъ первый Земскій соборъ; однако имфемъ право предположить, что главнымъ предметомъ его совъщаній служили вопросы, связанные съ улучшениемъ судебныхъ порядковъ. Отсюда непосредственнымъ плодомъ его явилось новое изданіе судебнаго свода. Самъ Иванъ IV послъ говорилъ (въ предисловіи къ Стоглавнику), что онъ, повидимому на томъ же первомъ земскомъ соборъ, съ разръшенія ми трополита и епископовъ уже простиль боярамъ ихъ прежнія вины (за которыя только что грозиль возданніемь) и «тогда же» взялъ у владыки благословение «исправить по старинв и утвердити Судебникъ». Здъсь конечно разумъется судебный сводъ дъда его Ивана III. И дъйствительно, Судебнивъ 1550 года есть не болъе какъ Судебникъ 1477 года, исправленный и дополненный, въ смыслъ большаго огражденія населенія оть судейскихъ неправдъ и притесненій. Такъ по новому Судебнику на суде наместника или волостеля земскіе люди въ лиць старость и цыловальниковь не только присутствовали, но и прикладывали руки къ судному списку, который писался земскимъ дьякомъ, и этотъ списокъ хранился у намъстника; а противень съ него, написанный намъстничьимъ дьякомъ и снабженный печатью намъстника, долженъ храниться у дворскаго старосты и целовальниковъ. Далее, для разбойныхъ и душегубныхъ дёлъ назначаются особые судьи, называвшіеся губными старостами. По прежнему Судебнику недёльщики и приставы могли не сами отвозить вызовъ на судъ отвътчику, а послать вийсто себя своего родственника или знакомаго; такъ какъ отсюда происходили разныя влоупотребленія, то новый Судебникъ опредвляетъ, чтобы каждый недвлыщикъ имвлъ у себя особыхъ вздововъ, записанныхъ въ книгу у дыява, и только этихъ вздоковъ (оффиціально признанныхъ) онъ могъ посылать куда самъ не былъ въ состоянии вхать. Прежнее безсрочное право выкупа поземельнаго владенія родственниками теперь ограничено сорокал'втнимъ срокомъ, и т. п. Вообще Судебникъ Ивана IV представляетъ сводъ точне определенныхъ и более развитыхъ положеній сравнительно съ предшествовавшимъ, и строже относится въ самимъ органамъ судебной власти. Этотъ Судебникъ потомъ постоянно дополнялся разными увазами и уставными грамотами. Первый такой дополнительный уставъ, изданный въ томъ же 1550 году, относится къ вопросу о мъстничествъ, при начальствованіи ратномъ. Онъ опредъляеть взаимныя отношенія воеводъ пяти полковъ, т. е. большаго, передоваго, сторожеваго, правой и лівой руки, слёдовательно какъ бы узаконяеть ихъ счеть по родовой знатности; но княжатамъ и детямъ боярскимъ приказываетъ «быть въ полвахъ съ воеводами безъ мъстъ», т. е. не считаться съ ними знатностью рода. Тогда же издано нёсколько уставныхъ грамотъ, которыми распространялось въ областяхъ право городскихъ и сельсвихъ общинъ самимъ, т. е. чрезъ своихъ выборныхъ людей, въдать судомъ по уголовнымъ преступленіямъ.

Около того же времени мы видимъ молодого царя, усердно занимающагося вопросами и дёлами церковными, по поводу которыхъ совывается рядъ духовныхъ соборовъ. Таковы соборы 1547 и 1549 гг., на которыхъ происходить канонизація или причисленіе къ лику святыхъ многихъ русскихъ угодниковъ; при чемъ устанавливаются имъ праздники, сочиняются каноны, пишутся ихъ житія и т. п. Главное значение сихъ мъръ состояло въ томъ, что мъстные угодники признаются за святыхъ всею Русскою церковью, каковы, напримъръ, нъкоторые святые мужи Новгородско-Псковской земли и въ особенности угодники Московскіе. Рядомъ съ политическимъ объединеніемъ Русскихъ земель такимъ образомъ подвигается и объединеніе ихъ въ сферв религіозныхъ интересовъ. Главнымъ руководителемъ на этихъ соборахъ безъ сомивнія быль, прославившійся своимъ книжнымъ образованіемъ и литературною ділетельностію, митрополить Макарій. По его же мысли, царь созваль и знаменитый духовный соборъ 1551 года, изв'ястный въ исторіи подъ именемъ

Стоглаваго и имъвшій своею задачею общее исправленіе церковныхъ дълъ; такъ какъ въ предыдущую бурную эпоху боярскаго самовластія многіе старые обычаи «поисшатались» и преданія «нарушились». Въ Москву събхались почти всв областные архіереи со многими архимандритами и игумнами. 23 февраля, послъ торжественнаго молебствін въ Успенскомъ соборь, святители собрались въ царскія налаты. Царь открыль засёданіе краткою рёчью, и вручиль собору свое рукописаніе, въ которомъ онъ приглашаль настырей потрудиться надъ исправленіемъ церковнаго благочинія; при чемъ вновь вспоминаль о печальныхъ годахъ своего дътства, о бъдствіяхъ, постигшихъ потомъ Россію за беззаконія правителей, особенно о великихъ пожарахъ. Затвиъ, царь вручилъ собору другое свое рукописаніе, въ которомъ указаль на то, что было сдёлано на помянутыхъ двухъ соборахъ относительно русскихъ угодниковъ, а также на исправление Судебника, который предлагалъ собору разсмотреть и благословить вместе съ новоизданными уставными грамотами. Собственно же по церковнымъ дёламъ, для которыхъ былъ созванъ соборъ 1551 года, царь представилъ ему письменные вопросы, числомъ 69; требовалъ обсудить ихъ и дать по нимъ обстоятельные отвёты «по правиламъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ». Что и было исполнено соборомъ. Всй эти вопросы вийстй съ отвътами на нихъ или соборными постановленіями впоследствіи были разделены на 100 главъ; почему и все соборное уложение 1551 года получило название Стоглава; откуда и самый соборъ тоже сталь известень подъ именемь Стоглаваго.

Этотъ Стоглавъ обнимаетъ многія стороны церковной или обрадовой практики и нравственнаго состоянія общества въ то время. Царскіе вопросы указываютъ на разныя неустройства, суевърія и злоупотребленія, которыя соборъ въ своихъ отвътахъ отмъняетъ или запрещаетъ и постановляетъ наказанія за неисполненіе уставовъ. Помянутые вопросы, обличающіе большое знакомство съ дълами Русской церкви, хотя и предложены царемъ, но очевидно они составлены не имъ лично, а въроятнъе всего митрополитомъ Макаріемъ и, можетъ быть, съ помощію іерея Сильвестра. Отвъты на нихъ или постановленія собора сочинены конечно подъ руководствомъ того же митрополита Макарія. Эти постановленія наполнены ссылками на вселенскіе и русскіе соборы, на творенія отцовъ Церкви и на примъры русскихъ іерарховъ. Но изложеніе ихъ вообще не отличается стройностію и взаимнымъ согласіемъ статей. Встречаются некоторыя противоречія и постановленія, основанныя на невърныхъ ссылкахъ. Таковы, напримъръ, постановленія о двуперстін крестнаго знаменія, о сугубой аллилун, о небритін брады и усовъ. Но вообще Стоглавъ представляетъ довольно полное церковное уложеніе, которымъ долгое время потомъ руководствовалась Русская церковь по отношенію къ святительскому суду, къ учрежденію поповских старость, къ заведенію училищь, къ правиламъ иконописанія, перковнаго благочинія, монастырскаго землевладінія, народной нравственности, повторительных браковъ и т. п. Вообще въ дълъ церковно-обрядоваго объединенія московско-русскихъ областей Стоглавъ имфетъ такое же государственное значеніе, какъ Судебникъ двухъ Ивановъ, III и IV, въ дълъ гражданскаго объединенія тіхъ же самыхъ областей. И на Стоглаві, подобно Судебнику, изъ областныхъ элементовъ болве всего замвтно вліяніе церковныхъ преданій Новгородско-Псковской земли, конечно подъ явнымъ преобладаніемъ обычаевъ собственно московскихъ. (32).

## VI.

## ПОКОРЕНІЕ КАЗАНИ И ВОЙНА ЛИВОНСКАЯ.

Казанскіе походы. — Основаніе Свіяжска. — Шигь-Али и Суюнбека. — Присага казанцевъ и вневапная изміна. — Послідній походъ. — Неудачний набіть Крымскаго хана. — Начало Казанской осады. — Пораженіе Япанчи и понскъ на Арскій городовъ. — Ненастье. — Подкопы. — Храбрая оборона казанцевъ. — Приступъ 2 октября. — Паденіе Казани. — Вступленіе государя въ городъ. — Возвращеніе его въ Москву. — Значеніе Казанскаго ввятія. — Болізань царя. — Побадка въ Кириловъ монастырь. — Мятежи инородцевъ. — Ногайская орда. — Повореніе Астрахани. — Походы на крымцевъ и разногласіе царя съ совітниками. — Враждебность Ливонскихъ німцевъ. — Начало сношеній съ Англіей. — Внутреннее состояніе Ливоніи и водвореніе реформаціи. — Вопросъ о Юрьевской дани. — Вторженіе Русскихъ и разореніе страны. — Завоеваніе Нарвы и Юрьева. — Кетлеръ и его договоръ съ Польшею. — Разділь Ливоніи.

Кром'й важных законодательных м'йръ, въ лучшую эпоху Іоаннова царствованія совершилось и самое блистательное д'йло его вн'йшней политики, т. е. завоеваніе царства Казанскаго.

Пока на Казанскомъ престолѣ сидѣлъ одинъ изъзлѣйшихъ враговъ Москвы, крымскій царевичъ Сафа-Гирей, Русскіе предѣлы съ этой стороны испытывали постоянныя тревоги и подвергались частымъ набѣгамъ Казанскихъ татаръ. Эти хищники, подобно своимъ крымскимъ соплеменникамъ, старались какъ можно болѣе захватывать илѣнниковъ, которыхъ обращали въ рабство. Многія тысячи мужчинъ и женщинъ русскихъ или томились въ казанской неволѣ, обремененные тяжелыми работами на своихъ владѣльцевъ, или отправлялись для той же цѣли въ Среднюю Азію, будучи покупаемы восточными торговцами на казанскихъ рынкахъ. Во время Іоанновой юности мы видимъ цѣлый рядъ русскихъ походовъ на Казань съ цѣлью свергнуть Сафа-Гирея и возстановить зависимыя отношенія Казани къ Москвѣ. Весною 1545 года отправлены были на Казань три судовыя рати: главная Волгою, другая изъ Вятки по рѣ-

камъ Виткъ и Камъ, третья изъ Перми также по Камъ. Первыя двъ рати сошлись въ одинъ день подъ Казанью, повоевали ея окрестности, побили много казанцевъ и благополучно воротились назадъ. А третья опоздала, и, пришедши подъ Казань, уже не застала тамъ товарищей; поэтому потеривла поражение. Однако, вследствие прихода Русскихъ, ханъ сталъ подозрѣвать многихъ казанскихъ вельможь въ измънъ и началь ихъ казнить, что повело къ возмущению. Партія Московская поднялась противъ Крымской, и выгнала Сафа-Гирея. По ея просыбъ Московское правительство вновы посадило въ Казани касимовскаго хана Шигъ-Алея. Но последній на сей разъ продержался тамъ не болъе одного мъсяца, и едва успълъ спастись бъгствомъ, потому что Крымская партія опять взяла верхъ и снова посадила Сафа-Гирея съ помощью Ногайскихъ татаръ. Это было въ 1546 г. Зимою следующаго года самъ Іоаннъ выступилъ противъ казанцевъ; но сей его первый личный походъ окончился неудачею. Едва онъ миновалъ Нижній-Новгородъ, какъ наступила сильная оттепель, многія пушки и пищали провалились на Волгъ въ ръку, много людей потонуло. Іоаннъ съ великимъ огорченіемъ вернулся назадъ. Нъсколько отрядовъ однако послано было подъ Казань, подъ начальствомъ князей Димитрія Бѣльскаго и Симеона Микулинскаго съ Шигъ-Алеемъ. Они вновь повоевали ея окрестности и воротились; а казанцы потомъ отомстили набёгомъ на область Галича Мерскаго или Съвернаго.

Только внезапная смерть Сафа-Гирея избавила Россію отъ этого врага, въ мартъ 1549 года: по свидътельству одного современника, онъ пьяный, умывая себъ лицо, упаль и разбиль голову до мозга. Передъ смертью ханъ назначиль себъ преемникомъ двухлътняго сына Утемишъ-Гирея подъ опекою его матери Суюнбеки, которая была дочерью ногайского мурзы Юсуфа и самою любимою изъженъ Сафа-Гирея. (Еще прежде него она была женою его предшественника Еналея). Іоаннъ думалъ воспользоваться наступившимъ въ Казани безнарядьемъ, и следующею зимою (1550 г.) во второй разъ предприняль походь во главъ своей рати. Впервые Русскій государь лично явился подъ ствнами Казани. Но первые приступы были отбиты; межъ твиъ наступиль февраль мвсяць, и вдругь лютые морозы опять сменились оттепелью, пошли дожди, дороги испортились. Опасансь недостатка съестныхъ припасовъ, царь отступилъ. Такимъ образомъ и второй его походъ окончился неудачею; но онъ оставиль по себъ прочный следь. Уходя отъ Казани, Іоаннъ остановился на усть Свіяги, и здісь на такъ наз. Круглой горіз заложилъ основание русской крипости, которая должна была впредь служить опорнымъ пунктомъ для нашихъ дальнейшихъ действій противъ Казани. Можно даже упрекнуть Московское правительство въ томъ, что после основанія Васильсурска оно доселе не позаботилось выдвинуть далже внизъ по Волгъ еще ижсколько укръпленныхъ пунктовъ, для облегченія тяжелыхъ и далевихъ походовъ на востовъ. Но то была смутная эпоха Іоаннова малолетства. Построеніе и вооруженіе новаго города, названнаго Свіяжскомъ, совершено летомъ 1551 года московскими воеводами подъ общимъ начальствомъ Шигъ-Алея. Сюда привезли Волгою бревна, срубленныя въ Углицкомъ увядв и приготовленныя для кладки городскихъ ствиъ; однако этихъ бревенъ стало только на половину горы; другую половину нарубили въ окрестныхъ лъсахъ. Вмъстъ со стъною воздвигли и два храма, во имя Рождества Богородицы и Св. Сергія. Въ новомъ городъ засълъ русскій гарнизонъ; туть стали хранить пушки и всякаго рода военные и събстные запасы для будущаго похода большой рати. Вивств съ твиъ новый городъ, расположенный всего въ 20 верстахъ отъ Казани, отръзалъ сію последнюю отъ ел западныхъ областей, населенныхъ Чувашами, Мордвою и въ особенности Горными Черемисами. Старшины окрестной Горной стороны немедленно начали вздить въ Москву и бить челомъ Русскому государю, чтобы онъ воевать ихъ не велель, а приналь бы ихъ въ свое подданство. Государь велёль приводить ихъ въ присягё и подчиниль ихъ свінжскому воеводів, которому они должны были отвозить свой ясакъ или царскую дань; но при семъ на три года освободиль ихъ отъ уплаты ясака. Следовательно, однимъ построениемъ этой крипости Москва уже пріобритала довольно обширную область и придвигала свою границу почти въ самымъ ствнамъ Казани. Для испитанія новыхъ подданныхъ, Іоаннъ велёлъ набрать изъ нихъ ополченіе и послать противъ Казани. Это ополченіе, собранное изъ Черемисъ, Чувашъ и Мордвы, дъйствительно подощло въ городу и вступило въ битву съ казанцами и крымцами, и, хотя было отражено, однако на первый разъ показало свою върность новому правительству. После того ихъ внязья, мурзы и старшины евдили въ Москву и получали тамъ отъ царя угощение и подарки шубами, конями, оружіемъ и деньгами.

Въ Казани по смерти Сафа-Гирея въ маломъ видъ повторилось почти тоже явленіе, какое мы видъли въ Москвъ по смерти Васи-

лія III-го, именно: вдова-правительница съ малолётнимъ наслёдникомъ и съ любимцемъ-вельможею. Наибольшее вліяніе на дёла пріобръль отважный крымскій улань (собственно оглань) Кощавь, котораго некоторыя известія прямо называють сердечнымъ другомъ царицы Суюнбеви. Ему даже приписывали намфреніе умертвить маленькаго Утемишъ-Гирея, жениться на царицв и самому свсть на Казанскій престолъ. Но, когда въ виду Казани возникла московская крвпость, въ ней засвлъ не разъ бывшій казанскимъ царемъ Шигъ-Алей и къ нему начали уходить многіе педовольные казанскіе вельможи, тогда въ Казани произошли раздоры и смуты. Противная крымцамъ сторона взяла верхъ и угрожала выдать ихъ вивств съ Кощакомъ въ руки московскихъ воеводъ. Кощакъ и крымцы, въ числе нескольких сотъ, бежали изъ Казани вверхъ по Каме. Но на главныхъ путахъ и перевозахъ уже стояли сильныя московскія заставы изъ дътей боярскихъ, стръльцовъ и казаковъ. Уклоняясь отъ встрвии съ московскою стражей на Камв, крымцы вошли въ рвку Ватку; но тутъ поджидала ихъ другая застава, именно воевода Зюзинъ съ витчанами; онъ внезапно напалъ на бъглецовъ и большую часть ихъ побиль, а часть взяль въ плень вместе съ Кощакомъ и отослалъ ихъ въ Москву. Тамъ изъ нихъ более сорока человъвъ были вазнены, въ ихъ числъ и Кощакъ, который, по словамъ одного источника, не захотълъ купить себъ прощеніе принятіемъ христіанства. Казанцы послів того отправили въ Москву посольство, съ старшимъ муллою («Кулъ-шерифъ-молною»), прося прекратить войну и дать имъ вновь на царство Шигъ-Алея. Іоаннъ исполниль ихъ просьбу, но подъ условіемъ, чтобы казанцы выдали всёхъ русскихъ пленниковъ и царицу Суюнбеку съ сыномъ. Изъ Москвы прибыль царскій любимець Алексій Адашевь, торжественно посадилъ въ Казани Шигъ-Алея и вывелъ отсюда освобожденныхъ русскихъ пленниковъ; говорятъ, число ихъ простиралось до 60,000 человивъ.

Еще прежде чёмъ Шигъ-Алей вступиль въ Казань, изъ нея увезли Суюнбеку съ Утемишъ-Гиреемъ, а также женъ и дётей тёхъ крымцевъ, которые бёжали съ Кощакомъ. Въ одномъ современномъ сочиненіи находимъ украшенный разсказъ объ ея отъйздё и прощаньи съ Казанью. По этому разсказу, царица, узнавъ о томъ, что Шигъ-Алей хотёлъ немедля взять ее въ число своихъ женъ, будто бы прислала ему въ подарокъ сначала отравленныя иства и напитокъ, а потомъ таковую же сорочку; но хитрый ханъ предвари-

тельно испыталь ихъ действіе на собаке, которая тотчась околёла, а сорочку надълъ на человъка, приговореннаго къ смерти, и тотъ немедля умеръ. Тогда Шигъ-Алей ръшилъ отослать Суюнбеку въ Москву. Князь Василій Серебряный съ отрядомъ стральцовъ внезапно явился въ ханскій дворецъ, заключилъ царицу подъ стражу, а царскую казну переписаль и напередъ отправиль въ лодкахъ въ Москву. Когда же наступиль чась отъвзда для самой Суюнбеки, она упросила воеводу, чтобы онъ позволиль ей войти въ мечеть, гдв былъ погребенъ Сафа-Гирей. Туть она съ воплемъ упала на его гробницу и въ поэтическихъ выраженияхъ стала причитать, жалуясь на свою горькую судьбу. Затемъ прислужники и рабыни взяли ее подъ руки и посадили въ колымагу. Весь Казанскій народъ, мужи и жены, проводили царицу и ся сына до берега Казанки, гдв ожидаль ее царскій стругь, богато украшенный, съ світлымь позолоченнымъ теремцомъ посрединъ: Въ другихъ стругахъ помъщалась стража. Садясь въ стругъ, царица поклонилась народу, который отвічаль ей поклономь вь землю. Казанскіе вельможи проводили ее до самаго Свіяжска.

Шигъ-Алей сёль на Казанскомъ престолё подъ охраною дружины изъ своихъ Касимовскихъ татаръ и московскихъ стрельновъ. Въ Москвъ, повидимому, надъялись съ его помощью поставить Казанское царство въ такое же подчиненное отношение, въ какомъ находилось ханство Касимовское; но событія скоро показали, что туть отношенія были другія. Не смотря на торжественныя клятвы и шертныя грамоты, утвердившія условія мира съ Москвою въ августв (1551 г.), уже въ сентябрв (1552 г.) начинается отъ Шигъ-Алея рядъ посольствъ на Москву съ просьбою, чтобы государь пожаловалъ его Горною Черемисою, потому что казанцы очень недовольны потерею этой области, волнуются и затывають новыя крамолы. Въ то же время свіяжскіе воеводы доносять царю, что казанцы не исполнили главнаго условія: освобожденія всёхъ русскихъ плённиковъ; многихъ попрятали и держатъ ихъ въ тесноте, а Шигъ-Алей не настаиваль на исполнении условія, опасалсь еще большихь волненій. Иванъ Васильевичъ шлеть Казанскому царю и вельможамъ богатие подарки и строго подтверждаеть свое требование о выдачъ всвхъ пленныхъ, а на просыбы объ отдаче Горныхъ Черемисъ отвечаеть решительными отказоми. Вы Казани Шигь-Алей действуеть съ обычною своею жестокостью и жадностью: увнавъ, что часть вельможъ сносится съ Ногаями и умышляеть на его жизнь, онъ зазваль ихъ къ себъ на пиръ и туть вельль всвхъ перебить; погибло до 70 заговорщиковъ, остальные разбъжались. Но послъ того положеніе его еще ухудшилось, ибо волненія и нелюбовь къ нему народа усились. Отъ Ивана Васильевича вновь пріжхалъ Алексви Адашевъ и началъ склонять Шигъ-Алея къ тому, чтобы овъ укр впиль городь русскими людьми, т. е., чтобы впустиль въ Казань русскій гарнизонъ. На это предложеніе ханъ даль следующій отвіть: «Я мусульманинь и не хочу стать противь своей віры, не хочу также измінить государю; кромів него мні убхать некуда; но прежде чемъ убду отсюда, постараюсь еще извести лихихъ людей, испорчу пушки, пищали и порохъ; тогда пусть государь приходить самъ и промышляеть». Спустя нъсколько времени, онъ такъ и сдёлалъ. Узнавъ, что казанскіе вельможи ссылаются съ Москвою, просять взять отъ нихъ Шигъ-Алея и прислать своего амъстника, ханъ въ мартъ вывхалъ изъ города подъ предлогомъ ловить рыбу на озерв, причемъ взяль съ собою многихъ вазанскихъ князей и мурзъ и всё пять сотенъ московскихъ стрельцовъ. Но, вивсто рыбной ловли, онъ прівхаль въ Свіяжсев и выдаль воеводамъ захваченныхъ имъ вельможъ, числомъ 84 человъка.

Главный свіяжскій воевода князь Семенъ Микулинскій послаль въ казанскимъ начальнымъ людямъ съ грамотами, объявляя, что - царь исполняеть ихъ челобитье: Шигь-Алея отъ нихъ сводить и назначаетъ туда его, князя Семена, намъстникомъ; а потому звалъ ихъ въ Свіяжскъ для присяги. Казанцы изъявили готовность, и дъйствительно лучшіе люди стали пріввжать для присяги въ Свіяжскъ, а въ Казань прибылъ стрелецкій голова Черемисиновъ съ толмачемъ и началъ отбирать присягу отъ народа. Уже въ Казани дълались приготовленія въ пріему нам'встнива и его свиты; уже нам'встникъ прислалъ свой обозъ подъ прикрытіемъ накотораго числа двтей боярскихъ, казаковъ и 72 пищалей; а самъ онъ двинулся къ Казани съ войскомъ, съвоеводами Иваномъ Шереметевымъ, княземъ Серебранымъ, вняземъ Ромодановскимъ, и готовился мирно, торжественно вступить въ Казань. Вдругъ все изменилось. Когда воеводы приблизились, казанцы посившно затворяли городскія ворота, хватали оружіе и занимали стіны. Русская літопись приписываеть эту внезапную перемену тремъ вельможамъ казанскимъ, князыямъ Исламу и Кебеку и мурзъ Аликею. Они были въ числъ захваченныхъ Шигъ-Алеемъ противныхъ ему вельможъ. Но воеводы оплошали, повърили ихъ увъреніямъ и позволили имъ напередъ себя вхать въ

городъ. А эти люди, прискакавъ въ городъ, начали кричать, что Русскіе хотять побить весь народь, о чемъ они будто слышали отъ самого Шигъ-Алея и его Касимовскихъ татаръ. Это была искра, брошенная въ порохъ. И безъ того наиболе ревностные казанскіе мусульмане, возбуждаемые своими муллами, съ ненавистью смотрёли на водворявшееся у нихъ господство христіанской Москвы, когда-то покорной татарской данницы. При такожъ настроеніи понятно, что нелъпая въсть о предстоящемъ избіеніи подняла весь народъ, и онъ всталъ вавъ одинъ человъвъ. Тщетно воеводы вступали въ переговоры, уговаривали казанцевъ не върить лихимъ людямъ и предлагали дать новую присагу. Постоявъ дня полтора около ствиъ, воеводы воротились въ Свіяжскъ, и медлили начать военныя действія въ ожиданіи указа. Захваченныхъ прежде казанскихъ вельможъ они посадили въ тюрьмы, но нъкоторые изъ нихъ успъли спастись бътствомъ. А казанцы не только задержали пришедшихъ съ обозомъ дътей боярскихъ и казаковъ, но потомъ и перебили ихъ. Чтобы добыть себв царя, они послали въ Ногайскіе улусы и взяли оттуда астраханскаго царевича Едигера. Этотъ Едигеръ, повидимому, незадолго до того некоторое время находился въ Россіи въ числе татарскихъ служилыхъ внязей и участвовалъ въ походъ на Казань 1550 года, слёдовательно быль знакомъ съ московскими порядками и опытенъ въ воинскомъ дёлё. (38).

Весна 1552 года была временемъ испытанія для Московскаго правительства. После измены и возстанія Казанских татаръ, съ той стороны приходили все неутвшительныя извёстія. Такъ Горная Черемиса, подущаемая казанцами, отложилась отъ Москвы и снова перешла на ихъ сторону. Непріятели уже имъли нъсколько удачныхъ встрёчь съ москвитанами и истребили несколько русскихъ отрядовъ. Московская стража, разставленная на перевозахъ по Вяткъ и Кажъ, не устерегла царевича Едигера: онъ усиълъ переправиться черезъ Каму, благополучно пришелъ въ Казань и сълъ на ен престоль. Въ то же время въ войсев, занимавшемъ Свіяжсев, открылась сильная цынготная бользнь, отъ которой много умирало людей. Къ ващему горю, царю и митрополиту донесли, что въ этомъ войсев свиръпствуетъ ужасный развратъ, всяъдствіе скопившагося тамъ большого числа освобожденных в изъ Казани пленницъ; что многіе даже предаются содомскому грвху и кромв того брвють бороды, чтобы нравиться женщинамъ. Противъ такого бъдствія царь и митрополитъ немедленно приняли мфры. Въ соборномъ Успенскомъ храмѣ отслужили торжественное молебствіе, освятили воду надъ мощами святыхъ; послѣ чего отправили въ Свіяжскъ архангельскаго протопопа Тимовея, съ святою водою для окропленія города и съ посланіемъ къ его жителямъ отъ митрополита Макарія. Въ семъ посланіи митрополитъ увѣщевалъ воиновъ крѣпко стоятъ за вѣру, блюсти чистоту душевную и тѣлесную, избѣгатъ «пустошныхъ бесѣдъ» и «срамныхъ словесъ», блуда и содоміи, а также не «кластъ бритву на брады своя», «понеже сіе дѣло естъ Латынскія ереси». Этими грѣхами посланіе объясняло постигшія насъ неудачи и болѣзни, и грозило царскою опалою и церковнымъ отлученіемъ, если люди не покаятся и не исправятся.

Между твиъ въ Москвв шли двятельныя приготовленія къ большому походу. Въ созванной царемъ усиленной боярской думъ много было разныхъ рвчей о томъ, идти ли самому государю. Нъкоторые совътовали ему остаться, чтобы беречь государство отъ Крымской орды и отъ Ногаевъ; но царь селонился на сторону противнаго мнънія и ръшиль лично вести рати на Казань. Всеми овладъла мысль, что это должень быть последній походь, что пора покончить съ такимъ въроломнымъ и непримиримымъ врагомъ. Начальство надъ ратями царь распредёлилъ такимъ образомъ: воеводою большого полва назначилъ внязя Ивана Оедоровича Мстиславскаго, а товарищемъ ему внязя Михаила Ивановича Воротынскаго; передовой полкъ поручилъ князьямъ Ивану Турунтаю-Проискому и Димитрію Хилкову; сторожевой князю Василію Серебряному да Семену Шереметеву; правую руку князьямъ Петру Щенятеву и Андрею Курскому; левую руку князю Димитрію Микулинскому и Димитрію Плещееву. Въ своемъ собственномъ полку онъ поставилъ воеводами князя Владимира Воротынскаго и Ивана Шереметева. Кром'в того онъ призвалъ вновь Шигь-Алея съ его вспомогательнымъ отрядомъ Касимовскихъ татаръ. Въ это время по просъбъ Шигъ-Алея царь отдаль ему въ жены извъстную казанскую царицу Суюнбеку, вдову его брата Еналея и Сафа-Гирея. По всей въроятности царь пристроилъ такимъ образомъ Суюнбеку, чтобы не выпускать ея изъ Московскаго государства; ибо отецъ ея ногайскій мурза Юсуфъ прислаль къ царю съ просьбою отпустить его дочь-вдову въ ем родные удусы. Обидёть простымъ отвазомъ и возбудить противъ Москвы сильнаго ногайскаго мурзу царь не хотёль; а отвёчаль ему, что она уже сдълалась женою Шигъ-Алея. Сей последній, хорошо знавшій Казанскую страну, не совітоваль Іоанну вести войну въ

льтнюю пору, ссылаясь на льса, озера и болота, и говориль, что зимою тамъ удобнье воевать, когда всв пути свободны. Но государь отвъчаль, что было бы слишкомъ долго медлить до зимы, что война уже началась, большой нарядъ и запасы уже отправлены Волгою къ Свіяжску, что въ Божьей воль и непроходимыя мъста сдълать проходимыми. Впрочемъ мы видъли, какъ въ предыдущіе оба похода Іоаннъ быль обмануть разсчетомъ на зимнее время.

Рано утромъ 16 іюня 1352 г. Іоаннъ простидся съ своею супругою Анастасіей, въ то время беременной, помолился въ Успенскомъ соборв, взяль благословеніе у митрополита и, сввъ на коня, выступиль въ походъ, по направленію черезъ Коломну въ Муромъ, а оттуда въ Свіяжску. Москву онъ поручиль охранять брату своему Юрію и митрополиту Макарію. Въ селв Коломенскомъ была первая остановка для обвда. Въ селв Островв быль первый ночлегь. Но туть вдругь прискакаль одинъ станичникъ гонцомъ изъ Путивля съ известіемъ о скоромъ приходв Крымской орды на Свверскую или на Рязанскую украйну. То, чего опасались въ Москвв и на что указывали люди, соввтовавшіе отложить походъ до зимы, повидимому оправдалось, т. е. приходилось заразъ воевать съ Казанью и съ Крымомъ.

Въсти о крайней опасности, грозившей Казанскому царству, распространились по мусусьманскимъ странамъ и производили въ нихъ сильное впечатлъніе. Турецкій султанъ, знаменитый Солиманъ Великольный, приняль близко къ сердцу эти въсти и будучи самъ не въ состояніи воевать Москву по ея отдаленности, старался во оружить противъ нея всё татарскія орды восточной и южной Россіи. Онъ посылаль грамоты въ Астрахань и въ Ногаямъ, призывая ихъ соединиться съ врымскимъ ханомъ противъ москвитянъ. Но Астрахань въ то время была безсильна; Ноган, разделенные между разными князьями, не были способны въ дружному и быстрому образу дъйствій. Только новый крымскій ханъ Девлетъ-Гирей, племянникъ и преемникъ Саипъ-Гирея, посаженный на престолъ Солиманомъ, повазываль усердіе въ исполненію его воли и получиль отъ него на помощь пушки и янычаръ. Онъ разсчитывалъ напасть на южные Московскіе предёлы въ то время, когда царь съ главными силами находился уже далеко на востовъ, и, угрожая самой Москвъ, думалъ отвлечь Русскихъ отъ Казани. Но разсчетъ его оказался ошибочнымъ, и замедление русскаго похода на сей разъ было встати-наши главныя силы только начали свое выступленіе. Повидимому и самое это замедленіе произошло въ связи съ опасеніемъ или предвидѣніемъ Крымскаго набъта.

Получивъ въсть о крымцахъ, Іоаннъ продолжалъ свой походъ въ Коломив; въ тоже время онъ велвлъ полвамъ спвшить въ Овв, занять главныя переправы и приготовиться въ бою. Въ Коломну въ нему присваваль гонець изъ Тулы съ извёстіемъ, что крымцы показались около сего города, но не въ большомъ числъ. Царь не медля двинулъ туда изъ Каширы правую руку съ князьями Щенятевымъ и Курбскимъ, отъ Ростиславля (Разанскаго) передовой полкъ съ Турунтаемъ-Пронскимъ и Хилковымъ, отъ села Колычова (близъ Коломны) часть большого полку съ княземъ Миханломъ Воротынскимъ, а за ними и самъ готовился идти съ остальными войсками. Распоряженія эти оказались удачны; ибо черезъ день присваваль новый гонець съ извёстіемъ, что Крымскій ханъ со всею своею силою, съ турецкими пушками и анычарами осадилъ Тулу; когда же узналь о присутствін московских в полковь на берегах в Оки, то остановился и повернуль назадь; но чтобы не придти въ Крымъ съ пустыми руками, онъ хотвлъ по крайней мърв взять и разграбить стоявшій на его дорогі украинный городь Тулу. 22 іюня Девлеть-Гирей весь день приступалъ къ городу и стрвлялъ по немъ калеными адрами, отъ которыхъ во многихъ мъстахъ произошелъ пожаръ, а янычары пытались влёзть на стёны. Въ Туле тогда оставалось мало военных влюдей, потому что большая часть ушла въ Казанскій походъ; но воевода князь Григорій Темкинъ мужественно встрътилъ нападеніе; горожане вмъсть съ военными людьми стояди на ствнахъ и храбро отражали приступы. На следующій день осажденные увидали вдали облако пыли и догадались, что идеть помощь отъ царя. Воодушевленные темъ, они сделали отчаянную и удачную вылазку, въ которой принимали участіе даже женщины н дёти. Въ следующую ночь стража татарская донесла хану о приближеніи большого русскаго войска. Онъ подумаль, что самъ Іоаннъ пришелъ съ главными силами, и обратился въ бетство. Подошедшіе поутру князья Щенятевъ и Курбскій уже не застали татаръ подъ Тулою; имъ пришлось встретить и поразить только те отряды, которые были распущены въ загоны и возвращались къ Туль, не зная о быствы хана. Затымы ныкоторые московскіе воеводы пустились въ погоню за ханомъ, нагнали его и побили на рвчев Шиворонв. Въ этихъ стычкахъ не только было отбито назадъ много русскаго полону, но и захвачены самый обозъ ханскій

со множествомъ телътъ и верблюдовъ и его турецвія пушки. Тавъ неудачно окончилось предпріятіе Девлетъ-Гирен и тавъ счастливо начался третій и послъдній походъ Іоанна на Казань. Радостные въстники поскакали изъ Коломны отъ царя на Москву къ царицъ и митрополиту, а тавже въ Свіяжскъ къ стоявшимъ тамъ воеводамъ.

Покончивъ съ Крымскимъ набъгомъ, Іоаннъ устраивалъ въ Коломив дальнвишее движение своихъ полковъ на Казань. Но тутъ обнаружился вдругь ропоть въ некоторыхъ частяхъ войска, а именно: новгородские дъти боярские били челомъ государю, что они уже сослужили государеву службу въ походъ на крымцевъ, а теперь ихъ посылають въ дальній путь, подъ Казань, гдв придется долго стоять. Волненіе, вызванное такою просьбою, было опасно, ибо могло распространиться и на другія части войска. Государь или его умные совътники нашлись: вельно было составлять списки тъмъ, вто желаетъ остаться и вто хочетъ идти подъ Казань; последнихъ государь будеть жаловать, заботиться объ ихъ прокориленіи, а также награждать ихъ помъстыми. Когда дошло до переписи, то несогласныхъ почти не оказалось: всв изъявили охоту идти за государемъ. Кромъ надежды на царскія награды и пожалованія, очевидно туть подъйствовало и общее одушевленіе, которое тогда овладело Русскимъ народомъ при мысли покончить съ исконнымъ хищнымъ врагомъ своей народности и православной въры. Со времени Куликовской битвы борьба съ татарами пріобрела на Руси значеніе врестовыхъ походовъ и пользовалась наибольшимъ народнымъ сочувствіемъ.

Часть войска, именно большой полкъ, передовой и правую руву государь послаль на востокъ чрезъ Разанскую область и Мещеру; а съ остальными полками самъ пошель изъ Коломны на Владимиръ - Залъсскій и Муромъ. Во Владимиръ въ Рождественской
обители онъ молился надъ гробомъ своего святого предка Александра Невскаго, а въ Муромъ надъ мощами князя Петра и княгини
Оевроніи. Во Владимиръ встрътилъ его протопопъ Тимовей съ извъстіемъ, что въ Свіяжскъ онъ съ мъстными священниками соверщилъ врестный ходъ вокругъ города и вропилъ святою водою по
всему городу, послъ чего свиръпствовавшій тамъ моръ утихъ. Въ
Муромъ царь получилъ отъ митрополита Макарія пространную грамоту, въ которой тотъ вмъстъ со всёмъ освященнымъ соборомъ
посылалъ царю и всему воинству благословеніе на брань съ вра-

гами и напоминаль ему подвиги его предвовъ. Въ Муромъ онъ вызвалъ подручника своего касимовскаго хана Шигъ-Алея и отправиль его съ частью войска на судахъ Окою и Волгою. Самъ же переправилъ полки за Оку, и въполовинъ іюля двинулся далье къ Свіяжску сухимъ путемъ, выславъ впередъ легкій конный отрядъ или такъ называемый яртоуль подъ начальствомъ князей Шемякина и Троекурова; а за ними посладъ посошныхъ людей, которые должны были наводить мосты на речвахъ и на ржавцахъ и вообще пріуготовлять пути царю и бывшему съ нимъ войску. т. - е. собственной царской дружинъ, сторожевому полку и лъвой рукъ. Во время пути въ Іоанну присоединились нѣкоторые служилые внязья и мурзы съ Городецкими (Касимовскими) и Темниковскими татарами и съ Мордвою. Этотъ путь пролегалъ то густыми лъсами, то дикими полями; множество лосей и всякой дичи въ лъсахъ и обиліе рыбы въ рівкахъ представляли войску средства пропитанія во время похода. Не доходя немного ріки Суры, съ царскимъ войскомъ сблизились помянутые выше полки, шедшіе юживе и заслонявшіе его отъ внезапнаго нападенія Заволжских или Ногайскихъ татаръ, котораго по обстоятельствамъ того времени можно было опасаться. Переправясь за Суру, русскіе полки вступили въ землю Чувашъ и горныхъ Черемисъ. Уже прежде по пути встръчали царя гонцы отъ свіяжскихъ воеводъ съ въстями объ удачныхъ поискахъ надъ возмутившимися Горными Черемисами и о новомъ приведенін ихъ въ покорность. Теперь же, при видъ великой русской рати, мъстные черемисы, чуващи и мордва показывали даже преданность Московскому царю; старшины ихъ приходили въ нему съ повлонами, приносили хлебъ, медъ, быковъ и говядину частію въ даръ, а частію продавали; воины, долгое время въ проголодь питавшіеся охотою, съ радостью вли черемисскій хлібов, который повазался имъ теперь вкуснъе родныхъ калачей, по замъчанію одного участника похода (князя Курбскаго).

Когда государь приблизился въ Свіяжску, навстрічу ему вышли съ прибывшими напередъ, Волгою, отрядами воеводы князь Александръ Горбатый, Семенъ Микулинскій, Петръ Серебряный, Данило Романовичъ Юрьевъ, Оедоръ Адашевъ и др. Кромі русскаго войска тутъ было и ополченіе, вновь набранное изъ черемисъ, чувашъ и мордвы. 13-го августа Іоаннъ вступилъ въ городъ, молился въ храмі Рождества Богородицы, а затімъ расположился станомъ на лугу подъ Свіяжсвомъ. Воины праздновали окончаніе своего долгаго и утомительнаго похода и наслаждались изобиліемъ съвстныхъ припасовъ, которые были привезены Волгою на судахъ вивств съ пушками и военными снарядами. Въ Свіяжскъ прівхало и много купцовъ съ товарами, такъ что всего можно было достать.

Прежде нежели приступить въ осадъ Казани, царь пытается увъщаніями склонить ее въ поворности. Для этого Шигъ-Алей посылаеть отъ себя грамоту въ Едигеру-Махмету, происходившему съ нимъ изъ одного рода (Кучувъ-Магометова); а Іоаннъ отправляетъ грамоты въ кулъ - шерифъ - моллъ и во всъмъ казанцамъ, требуя отъ нихъ, чтобы исправили свои вины и били бы ему челомъ. Эти грамоты казанцы оставили безъ отвъта; а Едигеръ отвъчалъ потомъ хану Шигъ-Алею браннымъ посланіемъ съ хулою на Русскаго царя и называлъ хана предателемъ за то, что, будучи мусульманиномъ, служитъ христіанамъ.

16-го августа русскія войска начали постепенно переправляться на дуговую сторону Волги и выгружать изъ судовъ пушки и всякіе военные запасы, а спустя неделю они уже обступали Казань. Окодо того времени одинъ изъ казанскихъ вельможъ, именно Камаймурза, тайкомъ ушелъ изъ города со своими близкими и передался Іоанну. Этоть человъвь оказался очень полезенъ Русскимъ своею опытностью и своими сведеніями. Отъ него царь между прочимъ узналъ, что казанцы собрали большіе запасы продовольствія и приготовились въ отчанной защитъ; что во главъ самыхъ упорныхъ противниковъ Москвы, кромф Едигера, стоять кулъ-шерифъ-молла и кадій, Зейнешъ князь ногайскій, князья (беки) и мурзы Чапкунъ, Исламъ, Аликей, Кебевъ, Дербышъ, Япанча и пр. Всего войска для своей обороны казанцы собрали отъ 50 до 60 тысячъ. Въ томъ числъ находилось около 2500 всадниковъ, присланныхъ на помощь изъ Ногайской орды, и несколько вспомогательных отрядовь, набранныхъ между Луговыми черемисами и другими народцами Казанскаго царства. Кромъ того, почти всъ казанскіе граждане и духовныя лица также взялись за оружіе. Едигеръ довольно умно распорядился своими силами. Отборную половину войска онъ оставилъ въ городъ для обороны ствиъ; а другую половину, и преимущественно конницу, скрытно расположиль въ некоторомъ разстояни отъ города, въ лёсныхъ засёкахъ для того, чтобы действовать въ тыль осажденныхъ; эта вившияя часть войска находилась подъ начальствомъ храбраго навздника Япанчи.

Городъ Казань расположенъ на ливой, луговой сторони Волги;

онъ отдёленъ отъ этой ріжи низменной полосой, имінющей верстъ шесть или семь въ ширину, и возвышается на холмистомъ берегу ръчки Казанки, впадающей въ Волгу, въ углу, который заключается между этимъ берегомъ и Булакомъ; последнимъ именемъ называется тинистый протокъ, идущій изъ озера Кабана въ Казанку. Крутые берега Казанки и Булака, съ трехъ сторонъ огибающіе городъ, представляли естественную его защиту; а съ четвертой стороны тамъ, гдъ простиралось такъ называемое Арское поле, проведенъ быль глубокій ровь съ валомь. Ствны города сделаны изъ широкихъ дубовыхъ срубовъ, набитыхъ землею, и мъстами вооружены пушками и пищалями. Самую вершину угла, образуемаго Казанкою и Булакомъ, занималъ особо огражденный царскій дворъ съ нъсколькими высокими каменными мечетами, въ которыхъ находились ханскія гробницы. Туть же на Казанку выходили двое городскихъ воротъ, именно Муралеевы и Элбугины, а на Булавъ Тюменскія; со стороны Арскаго поля шли ворота: Арскія, Царевы, Ногайскія, Крымскія и Аталыковы.

Русскіе полки окружили Казань въ такомъ порядкв. Со стороны Волги на такъ называемомъ Царевомъ лугу расположились станомъ самъ Іоаннъ и его двоюродный братъ Владимиръ Андреевичъ съ царскимъ отборнымъ полкомъ, состоявшимъ преимущественно изъ дътей боярскихъ, которые представляли лучшую и наиболъе исправно вооруженную конницу. Впереди его по Булаку, т.-е. ближе къ городу, стала леван рука, на устье Булака сторожевой полкъ, а за Казанкой противъ помянутой верхней части города расположилась правая рука. Въ противуположной ей сторонъ, т.-е. на Арскомъ поль, отъ Булака сталь большой полкъ; за нимъ далве въ рвев Казанев передовой; а на берегу Казании связью между этимъ полкомъ и правой рукой служилъ легкій конный отрядъ или яртоулъ. Первое столкновеніе произошло въ то время, когда Русскіе двинулись занимать свои м'вста на Арскомъ пол'в. Навели мосты чрезъ тинистый Булакъ; по нимъ первый пошелъ передовой артоульный отрядъ, заключавшій тысячъ семь конницы и пішихъ стрільцовъ нодъ начальствомъ книзей Пронскаго и Львова. Доселъ городъ казался пустымъ; никого не было ни видно, ни слышно: такъ притаились его ващитники. Но въ ту минуту, когда русскій отрядъ, нерейдя Булакъ, сталъ подниматься на высокій холиъ, лежавшій между городомъ и озеромъ Кабаномъ, отворились городскія ворота (въроятно Аталыковы), и толпа конныхъ и пъшихъ татаръ бросилась на нашъ отрядъ. Сей последній въ началь было замешался отъ неожиданнаго удара; но межъ темъ успела перейти Булакъ остальная часть яртоула, которымъ начальствовали князья Шемякинъ и Троекуровъ; по приказу государя (а безъ этого приказа было запрещено вступать въ битву), они подкрепили сражавшихся детьми боярскими и стрельцами, и непріятель съ большимъ урономъ былъ отброшенъ въ городъ. После того полки постепенно заняли назначенныя имъ места.

Осада началась по всёмъ правиламъ русскаго осаднаго искусства того времени. Главным з правиломъ этого искусства было тёсное обложение города, такъ чтобы никто не могъ ни войти, ни выйти нзъ него. Для сего осаждающіе копали кругомъ ровъ и валь; на удобныхъ возвышенныхъ пунктахъ, особенно противъ городскихъ вороть, ставили пушки, закрытыя турами, т.-е. большими плетенвами изъ хвороста, наполненными землею; а мъста низменныя забирали тыномъ или частоколомъ. Поэтому царь заранве распорядился, чтобы всякій человінь вь его войскахь приготовиль по бревну для тына, а всякій десятокъ сдёлаль по одному туру. Артиллерія наша или нарядъ состояла изъ большихъ осадныхъ пушевъ (дълъ) и изъ пищалей. Осадныя пушки были собственно мортиры, бросавшія въ крыпость большія каменныя ядра и потому называвшіяся «верховыми»; были и меньшаго разміра, но очень длинныя, которыя стрёляли калеными ядрами и зажигали дома, почему именовались «огненными». Подъ словомъ «пищаль» разумълась собственно малая пушка или большое кръпостное ружье, стоявшее на станев, длиною достигавшее сажени и болве. Такая пищаль называлась «затинная»; она стръляла желъзными ядрами. Самыя легкія инщали носились на ремей за плечами и назывались «рушницами», нотомъ «ружьями»; изъ нихъ стрёляли съ сошекъ; ими вооружены были стральцы. Число осадныхъ пушевъ и большихъ пищалей, выставленныхъ противъ Казани, простиралось до 150. Затвиъ Іоаннъ имълъ у себя нъмецкихъ инженеровъ, прозвапныхъ у насъ сразмыслами», которые могли делать подвоны подъ врепость и варывать ствиы. Все число осаднаго русскаго войска съ вспомогательными отрядами инородцевъ, по летописямъ, простиралось до полутораста тысячь.

За первою помянутою вылазкой казанцевъ последовалъ целый рядъ другихъ, такъ что устройство туровъ вокругъ города и вооружение ихъ пушками сопровождалось частыми битвами; обыкновенно

пока одна часть рати трудилась надъ этимъ дёломъ, другая часть въ то время отбивала нападеніе татаръ, старавшихся мішать осаднымъ работамъ. Но мало-по-малу работы были окончены; почти противъ важдыхъ городскихъ воротъ со стороны осаждавшихъ воздвигнуты были орудія, закрытыя турами и защищенныя стрёльцами и казаками, которые впереди ихъ вырыли для себя ровики или шанцы. Около городскихъ ствиъ на устьв Булака стояла каменная баня, называвшаяся Даирова; ее захватили русскіе казаки и сдёлали изъ нея родъ форта для дёйствія противъ осажденныхъ. Когда осадныя работы были окончены, русскія орудія начали усердно обстръливать городъ, и хотя по своему тогдашнему несовершенству сравнительно мало причиняли вреда непріятелю, однако держали его въ страхв и производили пожары. Осажденные отввчали изъ своихъ пушекъ и пищалей, а также изъ луковъ, но еще съ меньшимъ успъхомъ. Зато въ это время обнаружилась для нихъ вся польза отъ войска, оставленнаго вий города и расположеннаго въ лъсныхъ засъкахъ. Русскіе полки, оградивъ себя турами, частоколами и рвами со стороны крвпости, имвли отврытый тыль, и воть начались частыя нападенія на нихъ съ тыла изъ соседнихъ лесовъ: изъ Арскаго лъса нападала конница Япанчи, а изъ лъсовъ на правой сторонъ ръки Казанки приходила Лугован черемиса. Эти нападенія извив обыкновенно сопровождались вылазками изнутри города. Для сего, по свидетельству современника (князя Курбскаго), между внутренними и вившними защитниками быль условлень известный знакъ. А именно: осажденные выносили большое мусульманское знамя на башню или на какой-нибудь другой возвышенный пункть и начинали имъ махать; тогда скрытые въ лёсахъ татары устремлялись на русскія осадныя линін извив, и въ тоже время изъ городскихъ воротъ производилась вылазка осажденныхъ. Однажды во время подобнаго нападенія Япанчи казанцы сдёлали изъ города такую дружную и внезапную вылазку, что едва не завладёли большимъ русскимъ нарядомъ, и только послѣ кровопролитной сѣчи были отбиты. Около трехъ недель продолжались эти внешнія нападенія, которыя держали русскія войска въ постоянной тревогі и тімь до крайности ихъ утомляли; конники наши не смёли отдаляться далево отъ лагерей, а потому не могли добывать достаточно травы для корму коней. Наконецъ Іоаннъ созвалъ воеводъ на совъть, что предпринять. На этомъ совътъ придумали слъдующую умную мъру: русское войско также раздёлить на двё части; одну часть, большую, оставить для продолженія осады, а другую, меньшую, выставить противъ Япанчи. Вторую часть составили изъ 30 тысячь конницы и 15 тысячъ пѣшихъ стрѣльцовъ и казаковъ. Общее начальство надъ нею царь ввѣрилъ доблестному внязю Алевсандру Горбатому-Шуйскому, и онъ не замедлилъ оправдать это назначеніе полнымъ успѣхомъ.

Горбатый съ своимъ войскомъ сприталси въ закрытомъ мъстъ. Татары, вышедши изъ лъсу на Арское поле, по обыкновенію, сперва ударили на стражу, охранявшую русскіе обозы. По заранве условленному плану сторожевые отряды отступили къ самымъ шанцамъ; татары погнались за ними и уже начали «водить круги и гарцовать» передъ шанцами, осыпан ихъ частыми стрелами какъ дождемъ. Вдругъ передъ ними появляется скрытая доселъ часть русскаго войска и отръзываеть имъ путь отступленія къ лъсу. Татары принуждены вступить въ неравный бой, который окончился ихъ полнымъ пораженіемъ. Взятыхъ при семъ въ плёнъ царь велёлъ привязать къ кольямъ передъ шанцами, чтобы они, подъ угрозою смерти, умоляли казанцевъ сдать городъ. Но осаждениме въ отвъть на эти мольбы пустили въ пленниковъ тучу стрелъ, говоря: «лучше умереть вамъ отъ нашихъ мусульманскихъ рукъ, чёмъ отъ рукъ гауровъ необръзанныхъ». Спуста три дня, Іоаннъ послалъ князей Александра Горбатаго и Семена Микулинскаго разорить и самую льсную засвку, гдв усивли собраться разбитые татары и откуда они уже замышляли новыя нападенія. А затёмъ воеводы должны были идти на Арскій городовъ, отстоящій на 56 верстъ отъ Казани. Порученіе это Горбатый и Микулинскій исполнили также съ полнымъ успъхомъ. Засъка была укрвплена острогомъ, т. е. срубами, засыпанными землей, а также сваленными деревьями, и притомъ шла между великими болотами. Однако эта укръпленная засъка была скоро взята и уничтожена, послъ чего войско два дня шло до Арскаго городка, который нашло пустымъ, потому что жители его разбъжались. Этотъ походъ совершался по странъ обильной хлібомь, скотомь и всякими плодами; ибо тамь находились частые загородные дворы и села казанскихъ вельможъ. Кромъ съвстныхъ припасовъ, Русскіе нашли тамъ цвиныя шкуры звврей, особенно куницъ и соболей, а также большое количество меду. Черезъ десять дней отрядъ воротился со множествомъ пленныхъ изъ женщинъ и дътей, съ стадами скота и съ богатыми запасами всякаго продовольствія; въ войскъ явилось вдругъ изобиліе и дешевизна, такъ что корову можно было купить за 10 денегъ московскихъ. Опасность и тревога со стороны Арскаго лѣса были такимъ образомъ уничтожены; но нападенія Луговой черемисы съ другой стороны продолжались; впрочемъ по своей силѣ и значенію они не могли равняться съ побитыми наѣздниками Япанчи.

Быль уже сентябрь мёсяць, и наступила дождливая погода весьма неблагопріятно д'яйствовавшая на здоровье и бодрость войска, тъмъ болъе, что окрестности Казани и безъ того изобилують болотистыми сырыми м'ястами. Такое обиліе дождя русское суев'яріе приписывало даже сверхъестественному началу или чародъйству. По словамъ того же современника казанскіе старици-колдуны и старыя бабы-колдуны при восходъ солнца являлись на стънахъ города и съ воплемъ произносили какія-то сатанинскія слова, непристойно вертясь и махая своими одеждами на христіанское войско: тотчасъ поднимался вътеръ, нагонялъ облака, и начинался проливной дождь. Въра въ такое чародъйство вызвала следующую мъру: по совъту благочестивыхъ людей, царь послалъ на скоровъ Москву за Животворящимъ врестомъ, заключавшимъ въ себв частицу древа, на которомъ быль распять Спаситель. Посланные въ четыре дня на вятскихъ быстроходныхъ корабликахъ достигли Нижняго-Новгорода, а отсюда поскакали въ Москву на переменныхъ подводахъ, и такимъ образомъ въ короткое время привезли святыню. Царскіе священники соборнъ освятили воду Животворящимъ крестомъ, обходили лагери и кропили ихъ святою водою. Вскоръ послъ того настала ясная погода.

Между тъмъ иноземные размыслы дълали свое дъло, т. е. вели подкопы. Главный подкопъ заложенъ былъ со стороны Булака и направленъ подъ стъну между воротами Тюменскими и Аталыковыми. Въ то же время возникъ вопросъ, откуда осажденные берутъ воду, будучи отръзаны отъ ръки Казанки. Царь призвалъ къ себъ мурзу Камая, и отъ него узналъ, что около Муралеевыхъ воротъ и берега Казанки есть ключъ, куда жители ходятъ за водою подземельемъ или тайникомъ. Стоявшіе въ той сторонъ воеводы сторожевого полку, по приказу государя, пытались перекопать этотъ тайникъ сверху, но не могли по твердости грунта; наконецъ узнали, что онъ пролегаетъ близъ Даировой бани, занятой казаками. Государь поручилъ Алексъю Адашеву и размыслу заложить подкопъ изъ бани подъ тайникъ, затъмъ велълъ сему размыслу оставить это дъло своимъ ученикамъ, а самому продолжать главный подкопъ. Когда

былъ готовъ подкопъ подъ тайникъ, въ него вкатили одиннадцать бочекъ пороху и взорвали. Этимъ взрывомъ тайникъ былъ совершенно уничтоженъ; часть сосъдней стъны обрушилась, камни и бревна высоко взлетали на воздухъ и при паденіи своемъ побили много казанцевъ. Уныніе распространилось въ городъ, лишенномъ воды. Однако не думали о сдачъ и начали въ разныхъ мъстахъ копать, нща воды; докопались только до одного смраднаго источника, откуда и брали воду, хотя отъ этой воды люди пухли и умирали.

Осаждавшіе все ближе и ближе подвигали свои туры, а вийств съ ними пушки, и безпрестанно били ядрами по городу; нъкоторые ворота были уже сбиты; но осажденные возводили за ними новыя бревенчатыя и досчатыя укрупленія, засыпанныя землею, или такъ называемые тарасы. Не ограничиваясь устройствомъ туровъ, государь велёль своему дьяку Ивану Выродкову, повидимому свёдущему въ строительномъ дълъ, приготовить на Арскомъ полъ подвижную башию въ шесть саженъ вышины. Эту башию придвинули къ Царевымъ воротамъ; на ней поставили 10 большихъ полуторасаженныхъ и 50 затинныхъ пищалей. Такъ какъ она была выше городских ствиъ, то стрвльцы открыли съ нея жестокій огонь вдоль улицъ и стънъ, убивая много народу. Осажденные копали себъ подъ воротами и подъ ствнами земляныя норы, куда и укрывались отъ выстрёловъ; а потомъ выползали какъ змён, дёлали вылазки и рёзались съ ожесточеніемъ. Осаждавшіе наконецъ уже такъ близко придвинули свои туры, что только одинъ городской ровъ отдёлялъ ихъ отъ ствиъ; борьба принимала все болве провопролитный и упорный характеръ. Іоаннъ время отъ времени объезжаль полки, осматривалъ туры, навъщалъ и жаловалъ раненыхъ воеводъ и благочестивыми словами поддерживаль мужество воиновъ, бившихся противъ враговъ православной въры. Однажды Русскіе подкопами взорвали тарасы, поставленные за Царевыми воротами, причемъ бревнами побили много народу, и ужасъ распространился въ городъ. Пользуясь этимъ моментомъ, въ некоторыхъ местахъ русское войско устремилось впередъ и заняло разные башни, мосты и ворота. Нъкоторые воеводы уже просили даря о повельни сдълать общій приступъ; но Іоаннъ думалъ, что время рѣшительнаго удара еще не приспело, и велель отступить. Впрочемь часть башень и вороть осталась въ рукахъ Русскихъ; татары не медля воздвигли противъ нихъ срубы, засыпанные землею.

Іоаннъ ждалъ главнаго подкопа. Когда тотъ былъ почти окон-

ченъ и въ него вкачено 48 бочекъ пороху, царь велълъ готовиться въ общему приступу, и сделаль все нужныя распоряжения. 30 сентября (1553 года) онъ приказалъ наполнять городскіе рвы лісомъ и землею и устранвать многіе мосты, а въ ствиы усиленнобить пзъ большихъ пущекъ, такъ что въ разныхъ мъстахъ ствны были сбиты почти до основанія. Собственно для приступа Іоаннъ отобраль часть войска изъ простыхъ ратныхъ людей, изъ боярскихъ детей, казаковъ и стрельцовъ. Казаками начальствовали ихъ атаманы, стрёльцами ихъ головы, а ратнымъ людямъ каждой сотнё быль назначенъ голова изъ опытныхъ боярскихъ детей. Этимъ передовымъ отрядамъ воеводы должны были помогать людьми изъ своихъ полковъ, причемъ каждому воеводъ назначено занять мъсто противъ опредвленныхъ заранъе воротъ и проломовъ. А чтобы во время приступа не подошла осажденнымъ помощь извив, изъ сосъднихъ льсовъ, а также чтобы отръзать бъгство изъ города, поставлена вездъ крънкая стража: на Арскомъ полъ, на дорогахъ Арской и Чувашской поставлены Шигъ-Алей съ касимовскими князьями и мурзами, князь Өедоръ Мстиславскій съ своимъ полкомъ и Горная черемиса; на дорогъ Ногайской поставлены князья Оболенскій и Мещерскій съ своими отрядами, на Галицкой, за ріжой Казанкой, князь Ромодановскій и Заболоцкій; тамъ же за Казанкой отъ Луговой черемисы оберегали съ царскими дворянами головы Воротынскій и Головинъ. Часть войска кром'в того оставлена была при государъ, какъ его охрана и какъ главный запасъ (резервъ). Взрывъ большого подкопа долженъ быль послужить сигналомъ для начала приступа. Готовась къ ръшительному дълу, Іоаннъ еще разъ пытается склонить казанцевъ къ добровольной сдачъ съ объщаніемъ помилованія, если выдадуть главныхъ измінниковь; для этихъ переговоровъ онъ выбралъ мурзу Камая. Но казанцы дали единодушный отвътъ: «Не бъемъ челомъ; Русь уже на стънъ и въ башняхъ; но мы поставимъ другую ствну. Или всв помремъ, или отсидимся».

2 октября, въ воскресенье, на зарѣ, передъсамымъ приступомъ, государь, облеченный въ юм шанъ, т. е. въ боевую броню, слушаль божественную литургію въ своей полотняной церкви и усердно молился. Передъ восходомъ солнца, когда дынконъ, читая Евангеліе, возгласилъ «и будетъ едино стадо и единъ пастырь», раздался сильный громъ, и задрожала земля. То взорвали подкопъ; частъ городской стѣны съ бревнами, землею и людьми высоко взлетѣла на

воздухъ и потомъ обрушилась, покрывъ множество народа подъ развалинами. Царь вышелъ къ дверамъ, посмотрелъ на действіе подкона и потомъ продолжалъ слушать литургію. Во время чтенія ектеніи, когда дьяконъ произнесъ слова «и покорити подъ новъ его всяваго врага и супостата», послёдоваль второй взрывь, еще болёе ужасный, чёмъ первый; часть стёны опять взлетёла на воздухъ, многіе ея защитники разорваны на куски. Тогда русское воинство со всъхъ сторонъ устремилось на городъ съ вликомъ: «съ нами Богъ»! Татары, призывая Магомета на помощь, подпустили Русскихъ въ самымъ ствнамъ, и вдругъ осыпали ихъ множествомъ камней изъ орудій и тучею стрівль изъ луковъ. Когда же Русскіе приставили лъстницы и полъзли на стъны и на башни, ихъ начали обливать вишиткомъ и скатывать на нихъ бревна. На самыхъ ствнахъ татары, на сей разъ не прятавшіеся за украпленіями, вступили въ жестокій рукопашный бой. Уже два раза ближніе бояре посылали въ царю въстниковъ, призывая его явиться для одобренія полковъ. Но Іоаннъ дождался окончанія литургін, и тогда, съвы кусокъ просфоры и взявъ благословение у своего духовника, благовъщенскаго священника Андрея, пошель изъ церкви. «Благословите и простите за православіе пострадать; а вы намъ молитвою помогайте» — сказалъ онъ духовепству, сёлъ на коня и выёхалъ къ своему царскому полку. Въ эту минуту русскія знамена уже разв'явались на ствнахъ казанскихъ.

Уже наше войско ворвалось въ городъ со стороны Арскаго поля. Татары повинули ствны; теснимые Русскими, они, со своимъ царемъ Едигеромъ во главъ, отступали къ верхней части города, т. е. къ царскому двору, продолжая отчанню биться копьями и саблями; а гдф по тесноте не могли действовать этимъ оружіемъ, тамъ резались ножами, хватая противниковъ за руки. Но туть ряды нападающихъ вдругъ стали таять. Открывшаяся передъ ними внутренность города съ его богатствами, т. е. гостинные дворы и лавки, наполненныя разными азіатскими товарами, и дома богатыхъ людей, изобилующіе золотомъ, серебромъ, коврами, дорогими каменьями и мъхами, соблазнили многихъ русскихъ воиновъ: они оставили битву и бросились на грабежъ. Многіе малодушные и трусы, притворившіеся мертвыми или ранеными еще во время самаго приступа, теперь вскочили на ноги и присоединились къ грабителямъ. Когда въсть о томъ распространилась до русскихъ обосовъ, оттуда прибъжали кашевары, конные пастухи, даже вольные торговцы, и устре-

мились на корысть. Пока храбрые въ течение несколькихъ часовъ бились съ татарами, ивкоторые «корыстовники» успввали по два и по три раза отнести свою добычу въ лагерь, и опять прибъжать въ городъ. Замътивъ, что число истинныхъ вонновъ осталось невелико и тв очень утомдены битвою, татары собрались съ силами, дружно ударили на нападающихъ и въ свою очередь потъснили ихъ назадъ. Князь Михаилъ Воротынскій послаль къ государю просить подкрфиленія. Въ эту минуту, увидівь отступленіе нашихь, корыстовники испугались и обратились въ бъгство; многіе изъ нихъ не попали въ ворота, а начали скакать черезъ ствиы, съ крикомъ: свкутъ! с в к у тъ! Видя бъгство своихъ изъ города, Іоаннъ побледнель и смутился: онъ думалъ, что уже все войско наше отбито и приступъ окончился пораженіемъ. Но окружавшіе его опытные въ ратномъ дълъ бояре («мудрые и искусные сигклиты», какъвыражается Курбскій) велели водрузить самую большую хоругвь близъ Царевыхъ городскихъ воротъ, взяли Іоаннова коня за узду и поставили его подъ коругвію; а половинъ двадцатитысячнаго царскаго полку велъли сойти съ коней и идти въ городъ на помощь сражавшимся. Часть бояръ таеже сошла съ коней съ своими дътьми и сродниками и поспъшила въ свчу. Эта сввжая помощь тотчась повернула битву опять въ нашу пользу. Татары снова отступили къ царскому двору и большимъ мечетямъ, гдъ къ нимъ присоединились духовные сенты и муллы, съ кулъ-шерифъ-моллою во главв, которые почти всв пали въ этой отчалиной ръзнъ. Едигеръ съостаткомъ дружины заперся на своемъ укрвиленномъ дворв и еще часа полтора оборонялся въ немъ. Наконецъ Русскіе вломились и въ это последнее убежние. Туть на одной сторонъ двора они увидали толпу прекрасныхъ женщинъ въ бълыхъ одеждахъ; а въ другомъ углу собрался остатовъ татаръ около своего хана: они думали, что русское войско прельстится женщинами и ихъ нарядами, и прежде всего бросится забирать ихъ въ плѣнъ. Но Русскіе пошли прямо на татаръ. Тогда они взвели своего царя Едигера на башню и просили на минуту остановить свчу. Просьба ихъ была услышана. «Пока нашъ юртъ стоялъ и въ немъ былъ царскій престолъ, мы обороняли его до последней возможности; нынв отдаемъ вамъ цари здравымъ: ведите его къ своему царю! А оставшіеся изъ насъ идемъ на широкое поле испить съ вами последнюю чашу». Выславъ Едигера съ однимъ карачіемъ или вельможею, по имени Зейнешъ, и двумя имилдешами (царскими молочными братьями), татары начали частію пробиваться въ Елбугины ворота, а большей частью прыгать со стень и собираться на берегу Казанки. Стоявшіе съ этой стороны воеводы открыли по нимъ огонь изъ пушекъ. Татары бросились берегомъ внизъ по ръкъ, потомъ остановились, сбросили съ себя лишнюю одежду, разулись и пошли въ бродъ черезъ ръку. Ихъ оставалось еще тысячъ пять, и притомъ самыхъ храбрыхъ. Русскіе, стоявшіе на стінахъ, видели, что татары уходять, но остановить ихъ не могли; ибо въ этомъ мъстъ были большія стремнины. Молодой воевода, виязь Андрей Михайловичъ Курбскій, первый пустился въ погоню, собравъ вокругъ себя сотни двъ или три всадниковъ. Онъ перешелъ ръку и раза три храбро врубался въгустую толпу татаръ; но въ четвертый разъ упаль вивств съ раненымъ конемъ своимъ, и самъ весь израненный потомъ замертво быль поднять своими; только крапкая кольчуга охранила его отъ смерти. На помощь всадникамъ подоспъль родной брать князя Курбскаго; онъ тоже нъсколько разъ врубался въ толпу татаръ; подоспъли нъкоторые другіе воеводы, которые били непріятелей до тіхъ поръ, пока ті не достигли болотистаго, лесистаго места, куда и спаслось ихъ несколько сотъ оставшихся отъ истребленія.

Казань была взята; вмѣстѣ съ тѣмъ освобождено нѣсколько тысячъ русскихъ плѣнниковъ. Въ полонъ Русскимъ досталось огромное количество татарскихъ женъ и дѣтей; а вооруженные люди, по приказу царя, большею частію были избиваемы «за ихъ измѣны». Убитыхъ оказалось такое множество, что по всему городу не было мѣста, гдѣ бы можно было ступить не на мертваго; а около царскаго двора и по ближнимъ улицамъ кучи убитыхъ возвышались наравнѣ съ городскими стѣнами; рвы были ими наполнены, а также и тѣ мѣста, по которымъ уходили послѣдніе защитники, т. е. берега Казанки и лугъ, простиравшійся отъ нея къ лѣсу. Разумѣется, и русскому воинству дорого обошлась эта побѣда, и оно потеряло во время осады множество людей отъ болѣзней и отъ рукъ непріятельскихъ.

Іоаннъ прежде всего возблагодарилъ Бога за побъду и велъл з пъть благодарственный молебенъ подъ своимъ знаменемъ, на которомъ было изображение Нерукотвореннаго Спаса. (На томъ же мъстъ онъ потомъ велълъ соорудить и храмъ въ честь этого образа). Сюда собрались воеводы и всъ бонре, съ княземъ Вадимиромъ Андреевичемъ впереди; потомъ подъъхалъ и Шигъ-Алей. «Буди государь здравъ на многія лъта на Богомъ дарованномъ ти царствъ Казанскомъ!» повторяли они, привътствуя государя. Окруженный воеводами и своими дворянами, государь вступиль въ городъ и направился къ царскому двору. Его встръчали побъдоносныя войска съ толнами освобожденныхъ русскихъ плънниковъ и кричали: «Многая лъта царю благочестивому Ивану Васильевичу, побъдителю варваровъ!» Городъ въ разныхъ мъстахъ горълъ. Царь приказалъ тушить пожары, а всъ взятыя сокровища, плънниковъ и плънницъ велълъ раздълить между воинами; себъ взялъ только плъннаго Едигера-Махмета, царскія знамена и городскія пушки. Послъ того онъ возвратился въ свою загородную стоянку.

Съ радостною въстью въ Москву въ своей царицъ Анастасіи, брату Юрію и митрополиту онъ отправиль шурина своего Даніила Романовича Юрьева. Къ 4-му октября Казань очистили отъ труповъ, и государь снова вступиль въ городъ. Туть онь выбраль место, на которомъ велёль построить соборный храмъ во имя Благовещенія, пова деревянный; потомъ съ крестами обощелъ городскія стіны и велёль святить городь. Затёмь, принявь челобитье и присягу о покорности отъ Арскихъ людей и Луговой черемисы, царь оставиль здёсь своимъ намёстникомъ и большимъ воеводою князя Александра Борисовича Горбатаго, при немъ товарищемъ внязя Василія Семеновича Серебрянаго, и далъ ему многихъ дворянъ, детей боярскихъ, стрельцовъ и казаковъ; а самъ 11 октября поспешняъ отправиться въ свою столицу, котя некоторые опытные бояре советовали ему не спешить отъездомъ и прежде устроить дела Казанскія. Онъ поплыль съ пекотою на судахь по Волге, а конницу посладъ берегомъ съ княземъ Миханломъ Воротынскимъ въ Василь-Сурску. Въ Свіяжскъ воеводою оставленъ князь Петръ Ивановичъ Шуйскій, который въдаль и всей Горною черемисою. Въ Нижнемъ кромъ жителей и духовенства государя встретили бояре, посланные приветствовать его изъ Москвы отъ царицы, брата Юрія и митрополита. Изъ Нижняго государь повхаль на коняхь въ Владимиру; не доъзжая этого города, онъ встретилъ боярина Траханіота, который привезъ радостную въсть отъ царицы Анастасіи: у нея родился сынъ царевичь Димитрій. Прежде нежели вступить въ столицу, Іоаннъ не преминулъ завхать въ Троицкую Лавру и поклониться угоднику Сергію. Когда государь приблизился къ Москвъ, навстръчу ему вышло такое множество народу, что все поле отъ раки Яузы до посаду едва вивщало людей. Слышались только крики: «Многая дъта царю благочестивому, побъдителю варварскому, избавителю христіанскому!» Митрополить, епископы и все духовенство встрѣчали государя со врестами. Царь обратился въ митрополиту и ко
всему освященному собору съ пространнымъ благодарственнымъ
словомъ за ихъ молитвы, помощью которыхъ онъ побѣдилъ невѣрныхъ казанцевъ. Митрополитъ отвѣчалъ ему въ томъ же смыслѣ.
Послѣ сего царь сошелъ съ коня, снялъ доспѣхъ и замѣнилъ его
царскимъ одѣяніемъ; повѣсилъ на груди Животворящій врестъ, на
главу возложилъ шапку Мономахову, и пѣшій отправился за крестами въ Успенскій соборъ; здѣсь со слезами благодарности прикладывался къ мощамъ Петра и Іоны митрополитовъ. И уже затѣмъ
вступилъ онъ въ царскія палаты, гдѣ обнялъ свою супругу и новорожденнаго сына. Безспорно это былъ счастливѣйшій и самый
свѣтлый день въ его жизни.

8 ноября у царя быль пирь въ большой Грановитой палать для всего высшаго духовенства, для многихъ бояръ и воеводъ. Потомъ государь раздавалъ щедрые подарки митрополиту и всъмъ бывшимъ тогда въ Москвъ владыкамъ. Князя Владимира Андреевича онъ жаловалъ шубами, большими фряжскими кубками и золотыми ковшами. Также всъхъ бывшихъ съ нимъ въ походъ воиновъ отъ бояръ и до дътей боярскихъ, смотря по достоянію, онъ жаловалъ шубами съ своихъ плечъ, бархатами на золотъ и соболяхъ, кубками, ковшами, конями, доспъхами, платьемъ и деньгами. Торжественные пиры съ подарками продолжались три дня, и въ эти дни, по счету царскихъ казначеевъ, деньгами и вещами роздано было на 48,000 рублей, кромъ вотчинъ, помъстій и кормленій, которыми государь жаловалъ особо.

Велика была народная радость, съ которою встрёчено на Москвё покореніе Казанскаго царства. Да и было чему радоваться. Уже вътеченіе цёлыхъ трехъ столітій борьба съ татарскими ордами постоянно занимала вниманіе Русскаго народа и сдёлалась главнымъ его политическимъ интересомъ. Еще жива была намять о татарскомъ игі и сопровождавшихъ его бёдствіяхъ, изъ которыхъ самое значительное составляль постоянный уводъ огромнаго количества плінныхъ христіанъ, попадавшихъ въ бусурманскую неволю. Съ окончаніемъ непосредственнаго ига не кончилось это постоянное бёдствіе, поддерживавшее въ народі ненависть къ варварамъ и питавшее жажду мщенія. Изъ двухъ главныхъ наслёдницъ Золотой орды, угнетавшихъ наши окраины, ордъ Казанской и Крымской, первая и ближайшая къ Москві была теперь уничтожена; хищное

бусурманское гнъздо обращалось въ русскій городъ; на мъсть мусульманскихъ мечетей воздвигались христіанскіе храмы; почти вся восточная окранна Московскаго государства обрътала спокойствіе; все среднее теченіе Волги давало теперь полный просторъ русскому поступательному движенію на Востокъ, существовавшему искони. Естественно поэтому, что Іоаннъ, какъ завоеватель цълаго татарскаго царства, сдълался героемъ въ глазахъ Русскаго народа и прославлялся въ его пъсняхъ; ради этой славы многое прощалось ему въ его послъдующей менъе свътлой дъятельности.

Такъ какъ борьба съ татарами-мусульманами издавна пріобрѣла не только національный, но и православно-религіозный характеръ, то покореніе Казани являлось въ глазахъ современниковъ прежде всего подвигомъ благочестія, побѣдою православія. Оттого, подобно Куликовской битвѣ, и это событіе дошло до насъ въ лѣтописяхъ, украшенное легендами, по которымъ паденіе Казани заранѣе предъвъщалось разными знаменіями и явленіями, какъ бы сами небесныя силы принимали участіе въ побѣдѣ надъ невѣрными.

Тою же зимою Іоаннъ окрестиль обоихъ плённыхъ казанскихъ царей: маленькій Утемишъ-Гирей получиль имя Александра, а Едигеръ-Махметъ названъ Симеономъ. Последнему государь подарилъ дворъ въ Москве, приставивъ къ нему особаго боярина и цёлый штатъ чиновниковъ для почетной службы (34).

\*

Зимою 1553 года Іоаннъ жестоко забольть горячкою или «огневою бользнію», какъ называетъ ее льтопись. Состояніе больнаго было настолько опасно, что царскій дьякъ Иванъ Михайловъ Висковатый напомниль ему о духовномъ завъщаніи. Немедленно написали духовную, по которой государь назначаль себъ преемникомъ своего сына—младенца Димитрія. Для большей крвпости этого распоряженія, рьшено было привести бояръ и другихъ ближнихъ людей къ присягь на върность царевичу Димитрію. Но туть вдругь возникла сильная распря: часть бояръ присягнула, а именно князья Иванъ Оедоровичъ Мстиславскій, Владимиръ Воротынскій и Димитрій Палецкій, Иванъ Шереметевъ, Михаилъ Морозовъ, Даніилъ Романовичъ и Василій Михайловичъ Захарьины-Юрьевы, Алексъй Адашевъ и нъкоторые другіе; большинство же бояръ, имъя во главъ князей Ивана Михайловича Шуйскаго, Петра Щенятьева, Ивана Турунтая-Пронскаго и Семена Ростовскаго, отказывалось присягать

на службу «пелёничному» царевичу. Къ этой противной сторонъ присталъ и окольничій Оедоръ Адашевъ, отецъ Алексъя, который высказалъ прямо и причину отказа: Тебъ государю и сыну твоему царевичу Дмитрію крестъ цълуемъ, а Захарынымъ намъ Данилу съ братьею не служити; сынъ твой, государь нашъ, еще въ пелёницахъ, а владъти нами Захарынымъ Данилу съ братіей; а мы ужъ отъ бояръ до твоего возрасту бъды видали многія.

Следовательно новое малолетство царя, повтореніе боярщины и правленіе Захарынныхъ-вотъ что страшило большинство самихъ же бояръ. Напрасно больной царь увъщевалъ ослушниковъ, говоря, что они будуть служить сыну его, а не Захарынымъ, и укоряя ихъ въ томъ, что они, вопреки присягв, ищуть себв другаго государя. Дъйствительно, ослушники, выражавшіе желаніе служить взрослому государю, а не младенцу, имъли въ виду двоюроднаго царскаго брата Владимира Андреевича (о родномъ братъ царскомъ Юріъ не было и ръчи по его малоумію). Самъ князь Владимиръ Андреевичъ также отказывался отъ присяги и очевидно питалъ честолюбивый вамысель. Мало того: въ это именно время онъ и мать его Евфросинья (урожденная Хованская) собирали у себя своихъ дётей боярскихъ и раздавали имъ деньги. Вследствіе того верные бояре на чали беречься внязя Владимира и перестали пускать его къ государю. Тутъ выступиль впередъ извёстный благовёщенскій священникъ Сильвестръ, издавна находившійся у князи Владимира и его матери въ особой любви и прілзни; онъ началь упрекать боярь за то, что они не допускають внязя до государя, увёряя въ его доброхотствъ. Цълые два дня во дворцъ происходили шумные споры н перебранка между той и другой стороною. Больной царь призвалъ върныхъ бояръ и черезъ силу говориль имъ, увъщевая стоять връпко за своего сына, не дать его извести невърнымъ боярамъ и въ случав нужды бъжать съ нимъ въ чужую землю.

— А вы Захарыны—прибавиль онъ обращаясь въ шурьямъ чего испугались? Али чаете, бояре васъ пощадять? Вы отъ бояръ первые мертвецы будете, и вы бы за сына моего, да за матерь его умерли, а жены моей на поруганіе боярамъ не дали.

Услыхавъ такія «жестокія слова» государя, всё бояре «поустрашилися», перестали наконецъ прекословить и пошли въ переднюю избу для принесенія присяги. А прежде они не шли туда и отговаривались тёмъ, что ихъ заставляють цёловать кресть не въ присутствіи государя. Крестъ держаль дыявъ Иванъ Висковатый, а у креста стоялъ князь Владимиръ Воротынскій.

- Твой отецъ, да и ты послѣ великаго князя Василія первый измѣнникъ, а приводишь ко кресту—сказалъ князю Воротынскому князь Турунтай-Пронскій.
- Я измѣнникъ отвѣчалъ Воротынскій, а тебя привожу къ крестному цѣлованію, чтобы ты служилъ государю нашему и сыну его; ты прямой человѣкъ, а креста не цѣлуешь и служить имъ не хочешь.

Князь Пронскій смутился отъ этихъ словъ и посившилъ присягнуть. Заставили также присягнуть и князя Владимира Андреевича, грозя иначе не выпустить его изъ дворца.

Потрясеніе, испытанное Іоанномъ въ эти два дня, можетъ быть, дало благодътельный толчовь его нервному организму. Какъ бы то ни было, онъ вскоръ оправился и всталъ съ одра бользни. По всей въроятности радость, причиненняя выздоровленіемъ, превысила сворбное чувство, возбужденное упомянутою распрею и ослушаніемъ многихъ бояръ: царь на первое время никого изъ нихъ не подвергь опалъ. Но нъть сомнънія, что у него осталось горькое воспоминание объ этомъ случав, и въ его впечатлительной душв зародилось чувство подозрительности въ окружавшимъ его. Въ сущности опасенія бояръ въ виду преемника-младенца были естественны послѣ того, что государство претерпѣло въ малолѣтство самого Іоанна; а между тімъ наслідованіе престола въ прямой линіи помимо старшаго въ родъ еще не успъло сдълаться настолько исконнымъ государственнымъ обычаемъ, чтобы о немъ не могло вознивнуть и вопроса въ подобномъ исключительномъ случав. Іоаннъ, можеть быть, и самь отчасти сознаваль эти смягчающія обстоятельства. Тъмъ не менъе первая тънь на его отношенія къ главнымъ своимъ совътнивамъ и дюбимцамъ была наброшена. Хотя Алексъй Адашевъ самъ присягнулъ безъ спора, но отецъ его очутился въ числъ явныхъ противниковъ присяги. Сильвестръ также ничего не говорилъ противъ присяги, но онъ слишвомъ неосторожно вступился за Владимира Андреевича, явившагося въ эту минуту претендентомъ на престолъ. По всей въроятности наиболъе вредное вліяніе этотъ случай оказаль на расположение супруги царя, Анастасіи, къ его совътникамъ; такъ какъ означенная боярская распря направлена была противъ ся сына, ся самой и ся родни, то весьма естественно, что послё того между нею и царскими советнивами вознивли хомодныя отношенія, которыя въ свою очередь конечно под'вйствовали на самого государя.

Едва ли не первымъ поводомъ къ разногласію между Іоанномъ н его советниками послужила поездка по монастырямъ, которую онъ предприняль вскорт послт своего выздоровленія, вслтдствіе даннаго имъ объта. Въ то время нъкоторыя дъла государственныя, особенно мятежи въ Казанской землъ, требовали усиленнаго вниманія и дівтельности со стороны государя, и совітники его очевидно не одобряли этой поъздки; но Іоаннъ, едва самъ оправившійся отъ бользии, повхаль и взяль съ собою не только супругу, но и маленьнаго сына Димитрія (въ май 1553 года). Прежде всего онъ направился въ Троицкую Лавру. Здёсь въ то время пребывалъ знаменитый старецъ Максимъ Грекъ. Онъ претерпълъ долгое и тяжкое заключение въ тверскомъ Отрочъ монастыръ; но послъ кончины Василія III его участь была облегчена, и его перевели на покой въ Троицкую Лавру (гдф онъ потомъ и скончался въ 1556 году). Іоаннъ беседоваль съ Максимомъ о своемъ обращении къ заступничеству св. Кирила Бълозерскаго во время бользии и о своемъ обътъ ъхать въ его монастырь, въ случав выздоровленія. Старецъ, согласно съ совътнивами царскими, говорилъ, что было бы лучше и угодиве Богу, если бы Государь, вмёсто дальней повздви, своими попеченіями и помощью отерь слезы матерей, вдовь и сироть тахъ иногочисленных воиновъ, которые пали подъ Казанью за православную въру. Но Іоаннъ стояль на повздев въ Кириловъ и по другимъ монастырямъ, поощряемый къ тому сребролюбивыми монахами, которые ожидали отъ него богатыхъ вкладовъ и имвній (по свидетельству князя Курбскаго). Тогда, если верить тому же свидътельству, Максимъ посредствомъ некоторыхъ спутниковъ царя (духовнива его Андрея, внязя Ивана Мстиславскаго, Алексвя Адашева и князи Курбскаго) предсказаль ему, что сынь его не воротится изъ сей повздки.

Изъ Троицкой Лавры Іоаннъ направился въ городу Дмитрову или собственно въ Пъсношскій монастырь, расположенный на ръвахъ Яхромъ и Пъсношъ. Въ семъ монастыръ проживалъ другой старецъ, Вассіанъ Топорковъ, бывшій епископъ коломенскій, лишенный архіерейской каседры во время боярщины. Онъ принадлежалъ къ осифлянамъ, т. е. къ постриженикамъ Іосифова Волоковамскаго монастыря, и былъ другаго образа мыслей съ Максимомъ Грекомъ. Тотъ же современникъ передаетъ слъдующую тайную бесъду царя со старцемъ Вассіаномъ.

- Како бы моглъ добръ царствовати и великихъ и сильныхъ своихъ въ послушествъ имъти? спросилъ Іоаннъ.
- Аще хощеши самодержцемъ быти, шопотомъ отвъчалъ ему Вассіанъ: не держи себъ совътника ни единаго мудръйшаго себя, понеже самъ еси всъхъ лучше; тако будеши твердъ на царствъ и все имъти будешь въ рукахъ своихъ. Аще будеши имъти мудръйшихъ близу себя, по нуждъ будеши послушенъ имъ.
- О, аще и отецъ былъ бы ми живъ, таковаго глагола полезнаго не повъдалъ бы ми! воскликнулъ Іоаннъ, цълуя руку недобраго старца.

Происходила ли въ дъйствительности таковая бесъда, трудно сказать; но нътъ ничего невъроятнаго, что Вассіанъ говорилъ въ подобномъ родъ и что его коварный совътъ палъ на воспріимчивую почву.

Отсюда Іоаннъ отправился на судахъ Яхромою и Дубною въ Волгу, посётилъ монастыри Калязинскій, Покровскій; потомъ Шексною поднялся въ Вёлое озеро, и прибылъ въ Кириловъ монастырь. Оставивъ тутъ царицу, онъ еще ёздилъ въ Оерапонтову обитель и по сосёднимъ пустынямъ. На обратномъ пути изъ Кирилова онъ посётилъ святыни въ Ярославлъ, Ростовъ и Переяславлъ. Въ Москву царская чета воротилась въ горъ: младенецъ Димитрій дъйствительно не выдержалъ такого долгаго пути и умеръ на дорогъ въ столицу. Но въ слъдующемъ году царь и царица были утъшены рожденемъ другаго сына, названнаго отцовскимъ именемъ Ивана (88).

Около этого времени изъ Казанской земли начали приходить тревожныя въсти. Въ составъ Казанскаго царства, какъ извъстно, входило нъсколько финскихъ и тюркскихъ народцевъ, именно: Черемисы, Чуващи, Мордва, Вотяки и Башкиры. Послъ взятія главнаго города они большею частью присягнули на русское подданство и обязались платить Москвъ такой же ясакъ, какой платили прежде Казани. Но давнія связи съ Казанскими татарами и привычка къ подчиненію послъднимъ не могли быть порваны вдругъ; а татары не скоро могли помириться съ прекращеніемъ своего господства и съ водвореніемъ креста въ ихъ магометанской столицъ. Часть многочисленной казанской знати разсъялась по окрестнымъ народцамъ, и заодно съ ихъ князыками и старшинами стала поднимать ихъ къ бунту противъ Москвы; къ сему удобный поводъ давали сборы ясака, сопровождаемые иногда разными обидами и своеволіемъ со стороны ратныхъ людей. Изъ этихъ народцевъ особенно сильные мятежи

производила Луговая черемиса; ея примъромъ увлеклись и Арскіе люди, т. е. Вотяки. Мятежники начали избивать русскіе отряды, посылаемые для сбора ясака. Часть ихъ укрвиилась въ лесныхъ засвихъ, откуда двлала набъги на Русскихъ. Они поставили для себя даже укръпленный городъ на ръкъ Мешъ (притокъ Камы), для обороны отъ Русскихъ. Первыя действія нашихъ воеводъ противъ мятежниковъ были не всегда удачны; силы, оставленныя въ Казани н Свіяжскъ, оказались недостаточны для укрощенія всего края. Въ Москвъ на первое время не обратили должнаго вниманія на его трудное положеніе, и літописець обвиняеть въ этомъ небреженіи тъхъ бояръ, которымъ государь во время своей повздки по монастырямъ поручилъ «о Казанскомъ ідёлё промышляти да и о кормленіяхъ сидёти». Бояре эти «начаща о кормленіяхъ сидъти, а Казанское строеніе поотложиша». Изъ предводителей мятежной Луговой черемисы особенно выдался нівій «сотнивъ» или сотенный внязь Мамичъ-Бердей. Съ его согласія Луговая черемиса призвала одного князя изъ Ногайской орды и поставила его у себя царемъ. Но потомъ, видя, что отъ этого царя нътъ никакой помощи, Мамичъ-Бердей убилъ его вмъстъ съ его ногайской свитою; отрубленную его голову черемиса воткнула на колъ, и глумилась надъ нимъ такими словами: «Ты съ людьми твоими не столько помощи намъ сотворилъ, сколько нашихъ коровъ и воловъ повлъ; пусть голова твоя царствуеть теперь на высокомъ волу». Пришлось посылать новые полки на помощь мъстнымъ воеводамъ. Мамичъ-Бердей быль захвачень въ плень Горными черемисами, которыхъ онъ тщетно пытался поднять къ бунту. Его отвезли въ Москву. Посяв того усмиреніе мятежа пошло успешно, въ особенности благодаря энергичнымъ распоряжениямъ казанскаго намъстника князя Петра Шуйскаго. Воеводы Морозовъ и Салтыковъ ходили въ Арскую область и страшно ее опустошили; они брали въ плвнъ только женщинъ и детей, а мужчинъ избивали. Другіе отряды съ такимъ же успъхомъ ходили на Луговую черемису и разгромили это безпокойное племя. Наконецъ, въ 1557 году, после многаго кровопролитія н большихъ опустошеній, вся Казанская земля была усмирена.

Еще прежде этого окончательнаго усмиренія Іоаннъ позаботился о церковномъ устроеніи вновь покореннаго царства и распространеніи здівсь православія. Для сего въ Казани учреждена была особая архіепископская канедра, и первымъ архіепископомъ сюда былъ поставленъ игуменъ Селижарова монастыря Гурій. Его отправили въ

новую епархію съ архимандритами Варсонофіемъ и Германомъ, съ игумнами и священниками (1555 г.). Въ наказъ данномъ Гурію, ему поручено привлекать татаръ разными мірами, напримірь: избавлять провинившихся отъ навазанія, если они изъявять желаніе вреститься, часто угощать нововрещенныхъ, поить ихъ ввасомъ и медомъ, вообще дъйствовать не страхомъ и жестокостью, а любовью и лаской. При семъ казанскому нам'встнику внязю Петру Ивановичу Шуйскому вменено въ обязанность быть въ единодушім съ архіепископомъ и совътоваться съ нимъ въ дълахъ управленія. На содержаніе архіепископа и духовенства, кром'в хлібнаго и денежнаго жалованыя, назначена была часть сель и земель, бывшихъ прежде во владеніи казанскихъ царей и вельможъ. Къ Казанской епархіи причислены были Свіяжскъ съ нагорною стороною Волги, Василь-Сурскъ и вся Вятская область. Въ ряду русскихъ ісрарховъ архіепископъ Казанскій и Свінжскій заняль степень ниже Новгородскаго владыви и выше Ростовскаго. Для завръпленія новозавоеваннаго царства за Москвою построено несколько крепостей, заселенныхъ дътьми боярскими и стръльцами; таковы въ особенности Чебовсары, на нагорной сторонъ Волги, и Ланшевъ на правомъ берегу Камы недалеко отъ ея устыя. Последній должень быль служить защитою отъ «прихода Ногайскихъ людей», нанъ выражается летопись.

Ногайскіе татары занимали тогда своими кочевьями и становищами все огромное пространство между Волгою и морями Аральскимъ и Каспійскимъ. Это собственно такъ называемая Большая Ногайская орда; средоточіемъ ся быль городъ Сарайчикъ, лежавшій на нижнемъ теченіи ріки Яика. На югі, между Азовскимъ и Каспійскимъ моремъ, кочевала Малая Ногайская орда. Главная или Волжско-Янцкая орда, при своей многочисленности, могла бы сделаться очень опаснымъ сосъдомъ для Московскаго государства; но въ ней не - образовалось единой власти, подобной Крымскому ханству. Ногайскіе князья (беки или бін) происходили отъ изв'ястнаго мурзы Эдигея. Достоинство улу-бія, т. е. веливаго князя, переходило къ . старшему въ Эдигеевомъ родв и служило нервдко предметомъ междоусобій. По образцу Золотой орды и Крымской, этотъ верховный князь быль окружень татарской аристократіей, носившей титулы мурзъ, карачіевъ и улановъ, которые стояли во главъ своихъ родовъ; но власть его не была велика, и сила его зависвла отъ върности или преданности этихъ знатныхъ людей. Раздорами и разъединеніемъ Ногаевъ московская политива ловко пользовалась въ

своихъ видахъ. Въ данную эпоху улу-біемъ въ этой ордъ считалъ себя Юсуфъ, отецъ Суюнбеки, дёдъ маленькаго Утемишъ-Гирея. Онъ конечно съ неудовольствіемъ смотрёлъ на плёнъ своей дочери и внука и на паденіе Казанскаго царства; но, несмотря на возбужденія со стороны крымцевъ и турецкаго султана, оказаль лишь ничтожную помощь Казани, ибо его силы и вниманіе были занаты борьбою съ собственнымъ братомъ мурзой Измаиломъ. Последній не признаваль старшинства Юсуфа и самь стремился занять мъсто верховнаго ногайскаго внязя; торговыя выгоды связывали его съ Москвою. Межъ твиъ какъ татары Юсуфа торговали главнымъ образомъ съ Бухарой, Изманловы татары гоняли на продажу въ Москву огромные конскіе табуны и получали большія выгоды отъ этой торговли. Кромъ того Московское правительство посылало Измаилу богатые подарки, а также давало ему на помощь стрёльцовъ и вообще усердно поддерживало его соперничество съ Юсуфомъ, съ которымъ впрочемъ тоже старалось быть въ добрыхъ отношеніяхъ, и награждало его подарками. Послъ взятія Казани, когда произошли мятежи казанскихъ народцевъ, Юсуфъ оказывалъ имъ помощь и даже собирался съ своими мурзами идти на Москву во главъ стотысячнаго ногайскаго ополченія; Изманлъ же не только отказался принять участіе въ этомъ поході, но и отговориль другихъ мурзъ, и такимъ образомъ походъ не состоялся. Тотъ же Измаилъ помогъ Москвъ завоевать царство Астраханское.

Какъ извъстно, Астрахань сдълалась средоточіемъ небольшаго татарскаго царства, которое возникло на нижней Волгъ, на мъстъ бывшей Золотой орды. Этотъ городъ пріобрёль важное торговое значеніе, благодаря тому, что онъ лежаль на водномъ пути изъ Каспійскаго моря въ Азовское, т. е. изъ Азіи въ южную Европу, а также на пути отъ Каспійскаго моря вверхъ по Волгв до Казани. Внутреннимъ своимъ устройствомъ Астраханское царство походило на Казанское; здёсь также верховная власть находилась въ рукахъ даря или хана, ограниченнаго мъстной аристократіей бековъ, мурзъ и улановъ. Господствующая религія также была магометанская. Но по своей слабости Астраханское царство не могло пріобръсти полной самостоятельности, и вліяніе крымских Гиреевъ здёсь соперничало съ вліяніемъ сосъднихъ внязей ногайскихъ и государя Мосвовскаго, хотя и отдаленнаго отъ Астрахани, но опиравшагоси на близкихъ въ ней Донскихъ казаковъ. Отсюда довольно частая переивна хановъ. Изгнанные противной партіей изъ отечества, астраханскіе царевичи нер'ядко уходили въ Россію и вступали въ службу Московского государя. Къ такимъ царевичамъ, какъ извъстно, принадлежаль Авліаръ, отецъ Шигь-Алея и Еналея. Въ 1552 году прибыль въ Москву царевичь Кайбула, сынь прежняго царя астраханскаго Аккубева. Іоаннъ женилъ его на Шигъ-Алеевой племянницъ и далъ ему въ кормленіе городъ Юрьевъ. А въ Звенигородъ въ это время проживаль изгнанный изъ Астрахани царь Дербышъ-Алей. Преемникъ Дербыша, астраханскій царь Ямгурчей въ 1551 году присылаль въ Іоанну посольство бить челомъ о принятіи его вивств съ юртемъ въ свою службу. Государь отправилъ своего посла, чтобы привести астраханскаго царя въ присягъ на върность Россіи. Но послів паденія Казани Ямгурчей подчинился вліянію крымскаго хана и ногайскаго князя Юсуфа, оскорбилъ и ограбилъ Іоаннова посла и вообще заявиль себя непріятелемь Россіи. Измаиль-мурза уже прежде просилъ Іоанна прислать приходившагося ему родственникомъ Дербышъ-Алея и посадить его въ Астрахани на мъсто Ямгурчея. Теперь государь исполниль эту просьбу и послаль въ Астрахань Дербыта съ 30,000 войска подъ начальствомъ князя Пронскаго-Шемякина и его товарища Вешнякова, съ которыми долженъ быль соединиться и Измаиль-мурза. Послёдній однако не соединился, занятый въ то время своимъ междоусобіемъ съ Юсуфомъ. Но посланнаго войска оказалось слишкомъ достаточно для завоеванія Астраханскаго царства. Ямгурчей послів небольшаго сраженія біжаль изь своей столицы почти со всімь ея населеніемь; войско его разсвялось, его семейство попало въ плвиъ къ Русскимъ, пушки и пищали также были взяты. Дербышъ посаженъ на царство, а многіе разбівжавшіеся жители Астрахани были пойманы, снова водворены въ городъ и виъстъ съ астраханскими вельможами приведены въ присягъ на върность новому царю. Самъ Дербышъ обязался платить дань Московскому государю, частью деньгами, а частью рыбою, при чемъ московскіе рыболовы получили право свободно и безпошлинно ловить рыбу отъ Казани до моря. Это происходило въ 1554 году.

Война между Юсуфомъ и Измаиломъ велась съ большимъ ожесточениемъ; въ ней съ объихъ сторонъ легло такое множество ногаевъ, что, по словамъ Русской лътописи, «какъ стала орда Ногайская, такого падежа не бывало надъ ними». Въ этой войнъ погибъ Юсуфъ со многими своими родичами. Послъ того Измаилъ получилъ титулъ верховнаго ногайскаго князя. Но сыновъя

Юсуфа вскоръ собрались съ силами и возобновили войну противъ Изманла. На ихъ сторону перешелъ и астраханскій царь Дербышъ; вскоръ последній вступиль въ союзь и съ крымскимъ ханомъ противъ Москвы. Очевидно, татарину и мусульманину трудно было устоять въ върности христіанскому государю и во враждъ къ единовърному, единоплеменному хану. Теперь Измаилъ обратился въ Іоанну уже съ просьбою оборонить его отъ Дербыша и затъмъ или поставить въ Астрахани своихъ людей, также какъ въ Казани, или посадить тамъ царевича Кайбулу. Этотъ Измаилъ, сдёлавшись главнымъ ногайскимъ княземъ, до того возгордился, что началъ было въ грамотахъ къ царю Московскому писать себя его отцомъ и требовать ежегодной присылки известной суммы денегь. Въ ответв своемъ Іоаннъ высказалъ Изманлу, чтобы онъ впредь «такихъ бездъльныхъ словъ не писалъ». Тотъ смирился; но продолжалъ просить о разныхъ присылвахъ, напр. ловчихъ птицъ (кречета, сокола и астреба), олова, шафрану, красокъ, бумаги и полмильона гвоздей.

Дербышъ-Алей отврыто выступиль противъ Россіи; онъ побиль вельможъ, дружившихъ Москвъ, и выгналъ изъ Астрахани московскаго посла Мансурова съ его пятисотенною дружиною. Увъдомляя о семъ царя, Изманлъ просиль посившить присылкою войска ему на помощь. Дъйствительно, весною 1556 года Іоаниъ послалъ требуемое войско, состоявшее изъ стрильцовъ, казаковъ и вятчанъ. Дербышъ получилъ отъ крымскаго хана на помощь 1000 человъкъ, въ томъ числъ 300 турецкихъ янычаръ съ пищалями. Но когда стрълецие головы Черемисиновъ и Тетеринъ и начальникъ вятчанъ Писемскій подошли въ Астрахани, они нашли ее опять пустой, и Русскіе на сей разъ прочно въ ней укрѣпплись. Дербышъ еще до прихода главнаго русскаго войска быль побить казачымы атаманомъ Ляпуномъ и бъжалъ изъ города вмъсть съ жителями. Съ помощью ногайцевъ и крымцевъ, онъ еще нъсколько времени держался въ пол'в противъ Русскихъ; но когда Юсуфовы сыновыя оставили его и перешли на московскую сторону, онъ бъжалъ въ Азову н болве не возвращался. Астраханскіе жители «черные люди» воротились въ городъ и присягнули Русскимъ; а за чернью воротились князья, мурзы и шейхи. Царь на сей разъ никого не назначиль преемникомъ Дербыша, а сталь управлять Астраханскимъ краемъ чрезъ своихъ воеводъ, изъ которыхъ первымъ является понянутый выше стрелецкій голова Черемисиновъ.

Такимъ образомъ все теченіе Волги отъ устья Суры до самаго

Каспійскаго моря въ теченіе какихъ-нибудь шести лѣть было завоевано и закрѣплено за Московскимъ государствомъ, и вся эта великая историческая рѣка вскорѣ окончательно сдѣлалась Русскою рѣкою: ибо теперь открылся по ней свободный путь не только для русскихъ ратныхъ людей, но и для русскихъ торговцевъ, промышленниковъ (особенно рыбныхъ) и колонистовъ-земледѣльцевъ.

Завоеваніе Казани и Астрахани повленло за собою непосредственныя сношенія Москвы съ владетелями Прикавказскихъ странъ. Подобно ногайскимъ князьямъ эти владетели соперничали и враждовали другь съ другомъ; болъе слабые изъ нихъ начали искать повровительства и помощи сильнаго Московскаго государства. Такъ еще въ 1552 году въ Москву прибыли двое черкесскихъ внязей съ просьбою, чтобы государь заступился за нихъ и взялъ ихъ въ свое подданство. Потомъ приходили другіе черкесскіе и кабардинскіе внязья (въ томъ числѣ Темрюкъ); кто просилъ помощи противъ Крымскаго хана и Турецкаго султана, вто противъ шамхала Тарвовскаго, а шамхалъ присылалъ бить челомъ о помощи противъ черкесскихъ князей. Некоторые князья при семъ принимали крещеніе. Вліяніе Москвы на Ногайскія орды теперь еще болье усилилось. Даже ханъ отдаленныхъ отъ нея Сибирскихъ татаръ, по имени Едигеръ, присладъ въ Москву посольство съ предложениемъ покорности и дани. Государь отправиль къ нему своихъ пословъ, чтобы привести его въ присягъ и переписать у него «черныхъ людей».

Съ другой стороны, покореніе Казани и Астрахани усилило враждебныя въ намъ отношенія разбойничьей Крымской орды. Мы видели, какъ во время Іоаннова похода на Казань Девлеть-Гирей пытался внезапнымъ вторженіемъ въ Россію отвлечь его силы, но безусившно. Также и во время измвны астраханскаго царя Дербыша-Али, чтобы отстранить отъ него ударъ, ханъ повторилъ внезапное вторженіе въ Русскія украйны літомъ 1555 года. Онъ объявиль, что идеть на Черкесскихъ князей, поддавшихся Москвъ; Іоаннъ немедленно послалъ воеводу Ивана Васильевича Шереметева съ 13.000 войскомъ въ Перекопу, чтобы отвлечь хана отъ Черкесовъ. Только дорогою Шереметевъ узналъ, что врымцы идуть на Рязанскія и Тульскія украйны въ числі 60.000 всадниковъ. Онъ по шель за ними и послаль извёстіе о томъ въ Москву. Самъ царь выступиль въ походъ къ Коломив, а напередъ себя послалъ князя Ивана Оедоровича Мстиславскаго. Узнавъ о походъ самого Іоанна, ханъ повернуль назадъ. Въ 150 верстахъ отъ Тулы, на Судьбищахъ, онъ

встрътнися съ Шереметевымъ. У послъдняго въ это время не доставало третьей части войска, которая была отряжена на задній крымскій полкъ, охранявшій запасныхъ татарскихъ коней и верблюдовъ, и отбила у него огромное ихъ количество. Несмотря на чрезвычайное неравенство силъ, Шереметевъ храбро вступилъ въ битву, въ теченіе почти двухъ дней богатырски дрался съ татарами и одерживалъ надъними верхъ. Но когда онъ былъ тяжело раненъ, малочисленное русское войско пришло въ разстройство и потеривло пораженіе; однако остатки его, съ воеводами Басмановымъ и Сидоровымъ, засъли въ лъсномъ оврагъ и отбили всъ приступы непріятеля. Опасаясь приближенія царской рати, ханъ не сталъ болѣе медлитъ и поспъшилъ назадъ въ Крымъ, дълая по 70 верстъ въ день.

Въ следующемъ 1556 году канъ задумалъ новое вторжение въ Россію; но царь, получившій своевременно о томъ извістіе, рішиль не только приготовиться къ новой встрече его на Русскихъ украйнахъ, но и произвести отвлечение (диверсию) съ другой стороны. Съ этою цёлью онъ отправиль дыяка Ржевскаго съ казаками изъ Сёверской области въ Дивиру, а другой отрядъ послалъ въ Дону. Ржевскій, построивъ суда на рікі Псёлі, выплыль на Дніпръ. Къ нему пристали еще три сотни Малороссійскихъ казаковъ. Этотъ отрядъ сдълалъ удачное нападеніе на турецкія крѣпости Исламъ-Кермень и Очаковъ; на обратномъ плаваніи Ржевскій съ помощью своихъ пищалей отбилъ нападенія крымцевъ и благополучно вернулся назадъ. Слухъ о появленіи русскаго войска въ низовыяхъ Дивира удержаль Девлеть-Гирея отъ вторженія въ Московское государство. Мало того, этотъ удачный поисвъ вовбудилъ соревнованіе атамана Дивпровскихъ казаковъ, старосты Каневскаго, удалого князя Дмитрія Вишневецкаго. Онъ укрѣпился со своими казаками на Хортицкомъ островъ и билъ челомъ Московскому государю о принятіи его въ свою службу. Просьба его была исполнена. Вишневецкій напаль на Исламъ-Кермень, взяль его, вывезь изъ него пушви въ себъ на Хортицу и отбилъ нападеніе самого хана на этотъ островъ (1557). Въ тоже время поддавшіеся Москвъ внязья Пятигорскихъ черкесовъ напали на Тамань и взяли тамъ два татарскихъ городка. Когда же Вишневецкій, осажденный турками, волохами и татарами, по недостатку събстныхъ припасовъ, покинулъ Хортицу и снова заналъ свои прежніе города на Дивпрв. Каневъ и Черкасы, Іоаннъ велёлъ ему ёхать въ Москву, а города эти возвратить Польскому королю, съ которымъ находился въ миръ.

Въ Москвъ Вишневецкій получиль отъ Іоанна городъ Бѣлевъ со всѣми волостями и селами.

Зима 1557 года отличалась лютыми морозами, отъ которыхъ ногибло множество людей и скота въ ногайскихъ улусахъ, такъ что Ногайскія орды, прежде весьма многочисленныя, сильно ослабіли; а следующее лето сопровождалось чрезвычайною засухою, отъ которой выгорёла въ южныхъ степяхъ трава; скоть въ Крымской ордъ падаль отъ безкормицы, а на людей напала моровая язва. Говорять, число вонновъ тамъ до того уменьшилось, что ханъ едва могъ собрать 10.000 исправныхъ навздниковъ. Умные совътники Іоанна убъядали его воспользоваться такими благопріятными обстоятельствами для совершеннаго разоренія этого разбойничьяго гивзда. Но царь продолжаль ограничиваться легвими поисвами: въ 1558 году онъ посылалъ Вишневецкаго съ 5.000 человъкъ на Дибпръ и къ Перекопу; въ 1559 году того же Вишневецкаго отправиль на Крымъ Дономъ, а окольничаго Даніила Адашева съ 8000 послалъ туда же Дивпромъ. Поискъ Адашева оказался чрезвычайно удачнымъ. Онъ выплыль Дивиромъ въ Черное море, взяль два турецкихъ корабля, высадился на западныхъ берегахъ Крыма, опустошилъ татарскіе улусы и освободилъ много пленниковъ изъ Московской и Литовской Руси. Прежде нежели ханъ успълъ собраться съ силами, Адашевъ, обремененный добычей и планными, ушель назадь и благополучно вернулся. Девлетъ-Гирей прислалъ въ Москву смиренно просить о миръ. Тщетно царскіе совътники уговаривали Іоанна ковать жельзо пова горячо и доконать Крымскую орду: или самому идти, или послать воеводъ съ большимъ войскомъ и завоевать ее также какъ царство Казанское и Астраханское. Царь находиль это предпріятіе слишкомъ труднымъ; притомъ онъ уже былъ занатъ тогда начавшеюся войною Ливонскою.

Хорошо-ли сдёлалъ Іоаннъ, отказавшись отъ наступательной и рёшительной войны съ Крымскою ордою? Объ этомъ историки неодинаковаго миёнія. Нёкоторые изъ нихъ склоняются къ его оправданію, указывая главнымъ образомъ на обширныя степи, отдёлявшія тогда Московское государство отъ Крымскихъ татаръ и затруднявшія продовольствіе большаго войска, и на вассальную зависимость Крымскаго хана отъ могущественнаго Турецкаго султана, съ которымъ по всей вёроятности пришлось бы вступить въ упорную борьбу. Указывають также на поздивйшіе походы (князя Голицына и Миниха), неприведшіе къ покоренію Крыма. Все это справедливо;

но мы думаемъ, что и совътники Іоанна также были люди умные и понимавшіе дело, а главное хорошо ценившіе современныя имъ обстоятельства. Во-первыхъ, много значило овладъвшее тогда Русскими людьми одушевленіе въ борьбъ съ мусульманскими сосъдами; а затамъ котя походъ степной быль труденъ, однако возможенъ, какъ доказали тъ же названные сейчасъ послъдующіе походы. Кромъ главной московской рати въ услугамъ Іоанна были тогда не только казави Донскіе и Дивировскіе, но отчасти и Ногайскіе татары, а также князья Черкесскіе. Между последними именно въ это время проявилось значительное движение къ православию и къ войнъ съ Крымцами, такъ что Іоаннъ по ихъ просьбе послаль имъ внязя Вишневецкаго, какъ общаго предводителя, и многихъ священниковъ для врещенія народа. Не надобно забывать, что разъ благопріятныя обстоятельства были упущены, и Крымская орда надолго оставлена нами въ поков, эта орда вновь оправилась, окрвила и явилась потомъ еще болъе сильнымъ хищникомъ, постоянно истощавшимъ Русскія области огромными полонами и мінавшимъ движенію русской волонизаціи въ сосёднія южныя степи (86).

Начавшійся при Иванъ III-мъ призывъ въ Москву иноземныхъ архитекторовъ, литейщиковъ, лъкарей и всякаго рода мастеровъ, продолжался и послъ него. Московское правительство ясно видъло отсталость своего народа въ искусствахъ и промышленности отъ Западной Европы и потому очень желало привлечь въ свою службу знающихъ людей, въ особенности для усиленія своихъ военныхъ средствъ, т. е. для постройки не только каменныхъ храмовъ, но и прочныхъ врёпостей, для изготовленія пушекъ, пороху и разнаго оружія, а также для удовлетворенія разнообразныхъ потребностей царскаго двора. Наши западные сосёди съ своей стороны также ясно видёли, какая грозная сила растеть противь нихь въ лицё Московскаго государства, объединившаго Великорусскую народность; они понимали, что пока эта народность лишена европейскихъ знаній, она не можеть развить вполив свое могущество, а потому съ неудовольствіемъ смотрёли на поёздки итальянскихъ и нёмецкихъ мастеровъ въ Москву и доставку туда военныхъ снарядовъ. Польсколитовскіе государи, оба Сигизмунда, І-й и ІІ-й, прямо старались жешать подобнымь сношеніямь и не позволяли европейскимь купцамъ возить чрезъ свои земли въ Московскую Русь оружіе и военные припасы. Еще съ большей подозрительностію относился въ тавовымъ сношеніямъ слабый Ливонскій орденъ. Свою враждебность онъ выказалъ особенно по слёдующему поводу.

Въ 1547 году, когда царь приблизилъ въ себъ умныхъ совътниковъ, онъ далъ поручение одному находившемуся въ Москвъ нъмцу Шлитте, родомъ саксонцу, набрать въ Германіи разныхъ художниковъ и мастеровъ на царскую службу, для чего снабдилъ его своею грамотою въ императору Карлу V. Шлитте получилъ отъ Карла разрѣшеніе и набраль болье ста человькь; туть были архитекторы, оружейные мастера, литейщики, живописцы, ваятели, каменыцики, мельники, рудокопы, слесаря, кузнецы, каретники, типографщикъ, органисть, медики, аптекаря и пр.; даже было нъсколько богослововъ, отправлявшихся по желанію Римской куріи съ цёлію католической пропаганды. Но въ Любекъ, по наущению Ливонскихъ нъщевъ, Шлитте задержали подъ предлогомъ одного стараго долга. Спустя два года, ему однаво удалось съ частью собранныхъ людей добраться моремъ до Ливоніи; туть орденскія власти задержали его снова и посадили въ заключение. На сей разъ они выхлопотали у императора декретъ, которымъ приказывалось Ордену не пропускать въ Москву подобныхъ людей, не смотря ни на какіе паспорты. Впоследствии Шлитте удалось освободиться и даже снова побывать въ Москвъ; но предпріятіе его уже разстроилось: собранные имъ люди разошлись въ разныя стороны; лишь немногіе нэъ нихъ успъли пробраться въ Москву и поступить на царскую службу. Какъ строго относились къ подобнымъ людямъ Ливонскія власти, показываеть примірь одного пушечнаго мастера, котораго завербоваль Шлитте, по имени Ганса. Его поймали на дорогѣ въ Россію и посадили въ тюрьму. Гансъ бъжалъ изъ тюрьмы, но около русской границы его вновь поймали и на сей разъ отрубили голову.

Въ то время, когда Ливонскій орденъ и Ганзейскій союзъ старались преграждать доступъ въ Россію западноевропейскимъ искусствамъ и ремесламъ посредствомъ Балтійскаго моря, почти внезапно открылся иной путь для сношеній Россіи съ Западной Европой, путь Бъломорскій.

Соревнованіе съ Испанцами и Португальцами, отврывшими пути въ Америку и Остъ-Индію, желаніе найти невѣдомыя дотолѣ страны и завести съ ними прибыльныя торговыя сношенія побудили англійскихъ купцовъ, въ царствованіе Эдуарда VI, составить особое общество для снаряженія морской экспедиціи въ сѣверовосточномъ направленіи. На собранный имъ капиталъ общество это сна-

рядило три корабля, начальство надъ которыми приняль Гугъ Виллоби. Въ мав 1553 года корабли вышли изъ Темзы. Дорогою буря разсвяла ихъ. Два корабля остановились у береговъ Русской Лапландіи, и тутъ Виллоби замерзъ со всемъ экипажемъ; рыбаки нашли его потомъ сидящимъ въ палаткъ за своимъ журналомъ. Третій же корабль, по имени «Благое предпріятіе» (Бонавентура), съ капитаномъ Ричардомъ Ченслеромъ вошелъ въ Белое море, и въ конце августа присталь въ устьй Сиверной Двины, въ окрестностяхъ монастыря св. Николая. Отъ встреченных рыбаковъ онъ узналъ, что находится во владъньихъ Московского царя. Власти ближниго города Холиогоръ дали знать царю о прибытін англійскихъ гостей; по государеву указу Ченслеръ съ своими людьми быль отправлень въ Москву, гдъ вручилъ Іоанну грамоту короля Эдуарда, обращенную къ владътелямъ съверныхъ странъ. Царь и его совътники оцънили ту пользу, накую могла извлечь Россія отъ непосредственныхъ сношеній съ Англіей для полученія военных в матеріаловъ и иноземных в мастеровъ. Ченслеръ былъ ласково принять при Московскомъ дворъ и отпущенъ съ царскою грамотою къ королю Эдуарду, въ которой Іоаннъ изъявляль готовность даровать Англичанамъ права свободной торговли въ Россіи. Ченслеръ не засталъ уже въ живыхъ Эдуарда VI. Преемница его королева Марія и ся супругъ Филиппъ Испанскій утвердили привиллегін купеческаго общества или компанін, основанной для торговли съ Россіей, и отправили посломъ въ Москву того же Ченслера на томъ же корабле «Благое предпріятіе», въ сопровожденіи двухъ агентовъ вомпаніи. Царь действительно дароваль этой компаніи право безпошлинной торговли во всемъ своемъ государствъ съ разными другими льготами. Кромъ того онъ вельль отдать ей оба корабля Виллоби со всеми найденными въ нихъ товарами, и отправилъ въ Англію вмісті съ Ченслеромъ въ качествъ русскаго посла вологодскаго намъстника Осипа Непею. Корабль его бурею быль разбить о береговыя скалы Шотландін, и самъ Ченслеръ погибъ съ большею частью своего экинажа и русской посольской свиты. Но Непея спасся, достигь Лондона ч удостоился весьма почетнаго пріема при дворъ. Филиппъ и Марія съ своей стороны тоже даровали русскимъ купцамъ право свободной и безпошлинной торговли. Этимъ правомъ русскіе купцы вонечно тогда еще не могли воспользоваться. Дъйствительнъе овазалось королевское позволеніе на свободный вытядь въ Россію разныхъ художниковъ и ремесленниковъ, такъ что уже Непея вибств съ предметами, купленными для царской казны, привезъ изъ Англіи и нёсколько мастеровь для царской службы. Прибывшій вмёстё съ нимъ агентъ англо-русской компаніи опытный въ путешествіяхъ и ловкій капитанъ Дженкинсонъ съумёлъ весьма понравиться царю, и выхлопоталь у него для своей компаніи позволеніе вести черезъ Россію торговлю съ Персіей. Тотъ же Дженкинсонъ первый изъ Англичанъ совершилъ поёздку съ товарами своими въ Прикаспійскія страны и доёзжалъ до Бухары. Плывя нижней Волгой, онъ въ своемъ дневникѣ сообщаетъ любопытное свёдёніе о междоусобіяхъ и моровомъ повётріи, свирёпствовавшихъ тогда (весною 1558 г.) въ Ногайскихъ ордахъ: остатки ихъ потянулись къ Астрахани, надёясь найти тамъ пропитаніе, но тутъ они гибли отъ голода въ такомъ огромномъ количествё, что берега Волги въ тёхъ мёстахъ были покрыты грудами мертвыхъ и смердящихъ тёлъ.

Итакъ холодное и пустынное дотолъ Бълое море оживилось торговыми судами разныхъ европейскихъ націй; нбо вслъдъ за Ченслеромъ сюда явились также корабли голландскіе и бельгійскіе. Хотя право свободной торговли въ этихъ странахъ даровано было только извъстной Аглійской компаніи; но этимъ правомъ воспользовались и нидерландскіе подданные Филиппа при жизни его супруги королевы Маріи. Когда же послъ ея смерти (1558) ей наслъдовала сестра ея Елизавета, то сія послъдняя въ своихъ грамотахъ въ Іоанну пыталась, хотя и тщетно, настаивать на исключительномъ правъ Англичанъ пользоваться Бъломорскими торговыми пристанями. Впрочемъ при великихъ естественныхъ богатствахъ Россіи Англичане не терпъли никакого ущерба отъ такой конкурренціи и получали огромные барыши на своихъ товарахъ, особенно на сукнахъ, привозимыхъ въ Россію, откуда они вывозили главнымъ образомъ мъха.

Завлзавшіяся торговыя сношенія Россіи съ Англіей не замедлили возбудять живъйшія опасенія со стороны нашихъ сосъдей, именно Польши, Ливоніи и Швеціи. Король шведскій Густавъ-Ваза даже обращался въ англійской воролевъ Маріи съ убъжденіями не торговать съ Россіей, чтобы не доставлять Московскому царю средствъ въ завоеванію сосъднихъ странъ. Марія отвазалась отъ подобнаго запрещенія, но объщала принять мъры, чтобы Англичане не доставляли въ Россію военныхъ снарядовъ. Дъло въ томъ, что Шведскій вороль именно въ это время находился въ войнъ съ Русскими (съ 1554 г. по 1557 г.). Она вознивла вслъдствіе погранич-

ныхъ распрей; вромъ того вороль питалъ неудовольствие на царя за то, что тоть не хотель лично сноситься съ нимъ, а по старому обывновению предоставляль эти сношения своимъ новгородскимъ нажъстнивамъ. Разсчитывая на помощь Ливонскаго ордена и Польсколитовскаго короля, Густавъ смёло началь войну. Шведы осаждали городъ Орашевъ и нивли успахъ въ незначительныхъ встрачахъ. Но пришло большое русское войско подъ начальствомъ князи Щенятева, двинулось на Выборгъ и двукратно разбило Шведовъ; котя Выборга Русскіе не взяли, за то сильно опустошили страну и набрали столько пленныхъ, что, по словамъ нашей летописи, «мужчину продавали по гривнъ, а дъвку по пяти алтынъ». Не получивъ помощи ни отъ Ливонцевъ, ни отъ Литовцевъ, Густавъ вступилъ въ переговоры, и миръ былъ заключенъ на прежнихъ условіяхъ и старыхъ рубежахъ. Во время сихъ переговоровъ, на требованіе шведскихъ пословъ, чтобы виредь королю непосредственно сноситься съ царемъ, а не съ Новгородскими намъстниками, московские бояре указали на знатные роды этихъ намъстниковъ, происходившихъ отъ князей Русскихъ, или Литовскихъ, или Татарскихъ, и прибавили: «А про государя вашего въ разсудъ вамъ скажемъ, а не въ укоръ, котораго онъ роду и какъ животиною торговалъ и въ Свейскую землю пришелъ, того не давно ся дёлало и всёмъ вёдомо». Тутъ конечно разумълись тъ превратности и приключенія, которымъ подвергался Густавъ-Ваза послъ своего бъгства изъ Даніи. Вообще при заключеніи сего мира Іоаннъ относился въ Шведскому воролю гордо, какъ побъдитель къ побъжденному. Посылая пъскольво вещей изъ шведской добычи въ подаровъ извъстному ногайскому князю Изманду, онъ писалъ ему въ такомъ сиыслф, что «король нёмецкій намъ сгрубиль, и мы его наказали». (87).

Всѣ эти успѣхи во внѣшнихъ войнахъ внушили молодому Московскому царю высокое понятіе о своемъ могуществѣ и еще крѣпче утвердили въ намѣреніи завоевать Ливонію.

Анвонія въ данную эпоху представляла замічательное по своей отсталости внутреннее устройство, основанное на сословномъ, церковномъ и племенномъ раздівленіи.

Первенствующее значение въ странѣ принадлежало духовно-рыцарскому ордену Меченосцевъ, съ магистромъ ордена во главѣ. Послѣ того, какъ Прусско-тевтонскій орденъ принялъ реформацію и обратился въ свътское владѣніе, прекратились зависимыя отношенія Ливонскаго магистра въ Прусскому гросмейстеру, и знаменитый Вальтерь фонь Илетенбергь заняль положение почти самостоятельнаго имперскаго князя, только номинально зависимаго отъ Германскаго императора. Владенія орденскія были разбросаны по всёмъ частямъ Ливоніи и занимали едва ли не большую часть ся территоріи. М'встопребываніемъ магистра служилъ замокъ Венденъ; но ему принадлежало еще болъе десяти замковъ, и половина города Риги находилась подъ его верховною властію. Помощникъ его или ландмаршаль жиль въ замев Зегевольде и владель еще несколькими замками. За нимъ следовали восемь орденскихъ окружныхъ началь. никовъ или комтуровъ: Феллинскій, Пернавскій, Ревельскій, Маріенбургскій, Динабургскій, Гольдингенскій, Виндавскій, Добельнскій; каждый владёль нёсколькими замками. Потомъ восемь орденскихъ фогтовъ: въ Зонненбургъ, Вейсенштейнъ, Везенбергъ и пр. Всъхъ замковъ въ рукахъ орденскихъ властей находилось боле 50; къ важдому замку приписано было извёстное количество земли съ сельскими жителями, которые были обложены доставкою ржи, ячменя, овса, свиа и другихъ припасовъ для содержанія замковыхъ обитателей.

Рядомъ съ духовно-рыцарскимъ орденомъ существовали чистодуховныя власти, въ лицѣ Рижскаго архіепископа и четырехъ епископовъ, которые считали себя духовными князьями и признавали надъ собой только авторитетъ папы, именно: Деритскій, Ревельскій, Эзельскій и Курляндскій. Архіепископъ Рижскій сохранилъ верховную власть только надъ одной половиною Риги; но самъ онъ обыкновенно не жилъ здѣсь, а смотря по времени года проводилъ: весну въ замкѣ Лемзалѣ, лѣто въ Кокенгузенѣ, на берегу Двины, а зиму въ изобилующемъ лѣсными окрестностями Ронненбургѣ. Кромѣ того во владѣніи архіепископской каеедры и капитула было много другихъ замковъ, также и во владѣніи епископовъ.

За орденомъ, епископскими канедрами и ихъ капитулами слъдовало свътское рыцарское сословіе, которое владьло замками на земль ордена или духовенства на ленныхъ правахъ. Вся страна была покрыта такимъ образомъ болье чъмъ полутораста укръпленными замками. Рядомъ съ духовенствомъ и рыцарствомъ стояли граждане нъсколькихъ значительныхъ городовъ, каковы Рига, Ревель, Дерптъ, Пернава, Вольмаръ, Нарва и нъкоторые другіе; они пользовались самоуправленіемъ, т. е. имъли собственные выборные чины, признанные въ тоже время верховною властью епископовъ или Ордена.

Единственнымъ объединяющимъ всв эти четыре сословія учрежденіемъ съ XV въка служили общіе сейны или ландтаги, куда собирались уполномоченные отъ ордена, духовенства, земскаго рыцарства и городовъ. Сеймы созывались обыкновенно магистромъ и собирались по преимуществу въ городъ Вольмаръ, по его серединному положенію въ странв. Только постановленія или рецессы этихъ сеймовъ считались обязательными для всей страны и для всвиъ сословій. Но, при недостаткі общей исполнительной власти, сеймовыя рашенія нерадко оставались недайствительными и не могли прекратить внутренніе раздоры между разными сословіями, а въ особенности борьбу между свътскою и духовною властію. Наконецъ, рядомъ съ сими господствующими сословіями, состоявшими изъ пришлыхъ Нъмцевъ, жило большинство населенія, покоренное, кръпостное и безправное, принадлежавшее въ племенамъ Чудскому и Литовскому, которое съ ненавистью сносило свое иго и при случать готово было возстать противъ своихъ притеснителей.

Распространившаяся около того времени въ Ливоніи реформація еще болве усилила существовавшій тамъ политическій хаосъ. Реформація проникла сюда изъ Пруссіи. Одинъ швольный учитель и вивств последователь Лютера, по имени Кнеппенъ, спасаясь отъ пресавдованія містнаго епископа, въ 1521 г. убіжаль изъ Пруссіи въ Ригу, и здась успашно началъ распространять Лютерово ученіе. Въ числе его последователей и пособниковъ явились бургомистръ города Дурковъ и городской секретарь Ломиллеръ. Попытки рижскаго архіепископа Бланкенфельда строгими мірами подавить партію реформаціи въ Ригі овазались безуспівшны при томъ самоуправленіи, воторымъ пользовался этоть богатый городъ; а изъ Риги евангелическое ученіе стало распространяться и по другимъ містамъ, между прочимъ въ Ревелъ и Дерптъ, которые послъ Риги были наиболе значительными городами. Магистръ ордена Плеттенбергъ самъ питалъ расположение въ реформации. По примъру тевтонскаго гросмейстера Альбрехта Бранденбурскаго, онъ могъ бы попытаться, вивств со введеніемъ реформы, обратить Ливонію въ світское герцогство; но, находясь уже въ престарвломъ возраств, онъ не разсчитываль на основаніе собственной династіи. Поэтому Плеттенбергь отнесся къ дълу реформы сдержанно, и во время борьбы съ ней духовенства вель себя нейтрально; но въ распрв Риги съ архіеписвопомъ явно принималъ сторону горожанъ. Чтобы подкръпить ватолическую партію, архіепископъ, при помощи рижскаго капитула.

выбралъ своимъ коадъюторомъ и вмёстё преемникомъ маркграфа бранденбургскаго Вильгельма, который быль братомъ помянутому Альбрехту. Но маркграфъ Вильгельмъ явился далеко не ревностнымъ противникомъ реформаціи: онъ болве заботился о сохраненіи себв архісписнопскихъ владіній и доходовъ. Точно также отличались въротерпимостью и преемники Плеттенберга (умершаго въ 1535 г.). Въ Ливоніи отражались событія, волновавшія тогда Германію. Тавъ здёсь явились подражатели сектё анабаптистовъ и иконоборцевъ, производившіе разныя безчинства: они выбрасывали изъ церквей алтари и статуи, выгоняли монаховъ и монахинь изъ монастырей и даже разрушали церкви. Между прочимъ въ Деритв они не пощадили и православнаго храма, сооруженнаго для русскихъ купцевъ. Когда въ Германіи образовался Шмалькальденскій союзъ для защиты реформаціи, городъ Рига присталь въ этому союзу. По смерти Бланкенфельда (1539) Рижане въ теченіе ніскольких літь отказывались принести обычную присагу новому архіепископу, т. е. Вильгельму Бранденбургскому, какъ своему свътскому государю, и уступили только подъ условіемъ свободы віроисповіданія. Эта свобода, наконецъ, была признана архіепископомъ и епископами для всей Ливоніи на Вольмарскомъ сейм'в 1554 года. Такимъ образомъ въ дробленію населенія на отдёльныя сословія и народности присоединилось еще церковное раздёленіе на католиковъ и протестантовъ.

Побъды Плеттенберга въ Русско-ливонской войнъ начала XVI въка надолго обезпечили вижший миръ для Ливоніи. Этотъ продолжительный миръ, вийстй съ усиленною торговою динтельностью важнъйшихъ ливонскихъ городовъ, способствовалъ накопленію богатствъ и вообще произвель экономическое процейтание страны. Но за то онъ способствовалъ также водворенію роскоши и изнѣженности и особенно вредно подъйствоваль на рыцарскій ордень, который отвыкъ отъ воинской деятельности, предался праздности и большой распущенности. Не стесняясь своими обетами безбрачія, рыцари отврыто держали и міняли любовниць, слідум приміру своихъ духовныхъ сановниковъ. Отъ духовенства и рыцарства эта распущенность прявовъ распространялась на горожанъ и на самое крестьянское сословіе. Эсты и Латиши, принявшіе христіанство только внъшнимъ образомъ и плохо наставляемые своими духовными пастырями, вполив сохранали свои языческіе обычаи и верованія, и почти не имъли у себя браковъ, освященныхъ церковью, въ чемъ

они подражали своимъ духовнымъ господамъ и церковнымъ пастырямъ. При такомъ упадкъ религии и нравственности, на первый иланъ выступила любовь къ веселью и всякаго рода празднествамъ. Бароны и земскіе рыцари въ томъ только и проводили время, что вздили другь въ другу въ гости, пировали, охотились. Если въ дворянскомъ дом'в праздновалась свадьба или крестины, то это событіе служило поводомъ для събзда и пировъ на несколько недель. Горожане также при всякомъ празднествъ предавались разгулу и пьянству; героями пировъ являлись такіе гуляки, которые выпивали самое большее количество вина или пива. Последнее пилось изъ такихъ кружекъ и чашъ, въ которыхъ, по выраженію Ливонскаго летописца, можно было детей крестить. Празднества сопровождались также играми и плясками; особенно шумныя, непристойныя игрища происходили зимою вокругъ Рождественской елки, а весною въ ночь подъ Ивановъ день. Но при всей наклонности въ веселью н разгулу, Ливонскіе нізмцы не отличались мягкосердіемъ и добродушіемъ. Напротивъ, ихъ отношенія къ покореннымъ туземцамъ были самыя суровыя; последніе находились въ угнетеніи и нищете, нбо нъмецвие господа старались выжимать изъ нихъ вавъ можно болъе доходовъ и облагали ихъ чрезмърными поборами. О жестокомъ, истительномъ характеръ нъмецкихъ бароновъ свидътельствують многіе человіческіе скелеты, находимые въ ливонских замкахъ, эти останки людей, которые были или замуравлены живыми, или прикованы цёнью въ какомъ-нибудь подземельё. (88).

Враждебность Ливонскихъ нъмцевъ къ Россіи, постоянно проявлявшаяся разными притъсненіями русскихъ купцовъ и недозволеніемъ провозить военный матеріалъ, конечно вызывала Русское правительство на возмездіе. Въ Москвъ очевидно знали политическую несостоятельность Ливоніи. Считая ее легкою добычей, Иванъ Васильевичъ, возгордившійся покореніемъ Казанскаго царства, задумалъ воспользоваться первымъ удобнымъ поводомъ для завоеванія и этой страны. Поводъ не замедлилъ открыться.

Когда истекло пятидесятильтнее перемиріе, заключенное между Иваномъ III и Плеттенбергомъ въ 1503 году, то Ливонскіе чины отправили въ Ивану IV посольство, чтобы вести переговоры о продленіи перемирія еще на тридцать льть. Въ 1554 году прибыли въ Москву послы отъ Ливонскаго магистра, Рижскаго архіенископа и Дерптскаго епископа, и просили, чтобы государь вельлъ своимъ Новгородскимъ и Псковскимъ намъстникамъ заключить новое пере-

миріе. Царь поручиль вести переговоры съ посольствомъ окольничему Алексвю Оедоровичу Адашеву и дьяку Висковатому. Окольничій и дьякъ объявили, что государь на всю землю Ливонскую гнъвъ свой положилъ и не велить своимъ наместнивамъ давать перемирье за следующія вины: 1) Юрьевскій (т. е. Дерптскій) епископъ уже много лётъ не платить дани съ своей волости, 2) гостей русскихъ Ливонскіе німцы обижають и 3) русскіе концы въ Юрьевів и и вкоторыхъ другихъ городахъ (Ригв, Ревелв, Нарвв) ивицы присвонди себъ, вмъстъ съ находившимися въ нихъ русскими церквами, которыя разграбили и частію разрушили (протестанты). Послы выразили недоумёніе, о вакой дани имъ говорять: никакой дани они не знають по старымъ грамотамъ. Но Адашевъ напомнилъ, что нъмцы пришли изъ за моря и взяли силою Русскую волость (Юрьевскую), которую великіе князья уступили имъ подъ условіемъ дани; что эту дань они давно не платили, а теперь должны заплатить и съ недоимками, а именно за 50 лътъ, и впередъ съ каждаго человъка платить ежегодно по гривнъ нъмецкой (маркъ). Напрасно послы пытались оспаривать эту дань. Наконецъ они уступили, и переговоры кончились согласіемъ продолжить перемиріе еще на 15 лътъ подъ слъдующими главными условіями: уплатить означенную Юрьевскую дань съ недоимками въ три года и за ручательствомъ всей Ливоніи; очистить русскіе концы и церкви; русскимъ и ливонскимъ гостямъ обоюдно предоставить свободную торговлю въ своихъ земляхъ; дать управу въ торговыхъ и порубежныхъ обидахъ, и не заключать союза съ королемъ Польскимъ. Такъ какъ условія эти вступали въ силу только послі подтвержденія ихъ Ливонскими чинами, то послы и согласились на нихъ, предоставляя ръшение вопроса своимъ властямъ. Они привъсили въ перемирной грамотв свои печати, которыя при утверждении договора должны были быть отръзаны и замънены печатими магистра, архіепископа и епископа. Въ Ливоніи однако въсть о такомъдоговоръ произвела смятеніе; архіенископъ немедля созваль сеймъ въ Лемзаль. На чемъ онъ решиль, намъ неизвестно; но вскоре затемъ въ Дерптъ прибыль отъ Новгородскихъ нам'астниковъ посолъ Келарь Терпигоревъ за подтвержденіемъ перемирнаго договора. Въ епископскомъ совъть долго разсуждали и спорили о томъ, какъ канциеръ епископа Гольцширъ предложилъ привъсить свои печати къ договорной грамотъ, но въ дъйствительности дани не платить, а представить это дело тотчась на решеніе императора, какъ своего

верховнаго леннаго государя. «Московскій царь відь муживь (ein Baur); онь не пойметь, что мы передаемь діло вь имперсвій каммергерихть, который все это постановленіе отмінить» — поясняль канцлерь. Мысль показалась удачною. Къ договорной грамоті привісили новыя печати, возвратили русскому послу, и туть же въ его присутствіи начали писать протестацію на имя императора. «Что это одинь говорить, а другіе записывають?» спросиль Терпигоревь. Когда ему объяснили, вь чемь діло, онъ замітиль: «А какое діло моему государю до императора? Не станете ему дани платить, онъ самь ее возьметь». Пришедь къ себі домой въ сопровожденіи епископскихь гофь-юнкеровь, Терпигоревь вынуль изъ за пазухи договорную грамоту и приказаль своему подъячему, завернувь ее въ шелковый платокь, уложить въ ящикь, обитый сукномь; при чемь шутя замітиль: «Смотри, береги этого теленка, чтобы онь вырось великь и разжирівль».

Со времени перваго прибытія ливонскихъ пословъ въ Москву протекло три года. Въ это время возникла и успъла окончиться война Густава-Вазы съ Іоанномъ IV. Ливонія, вакъ мы видёли, не двинулась на помощь Густаву; въ ней самой произошло тогда новое междоусобіе вследствіе борьбы между светской и духовной властію. Въ 1546 году на Вольмарскомъ сеймъ постановлено было, чтобы впредь архіепископъ, епископы и магистръ не назначали себъ въ воадъюторы или преемники лицъ изъ Германскихъ владътельныхъ домовъ. Самъ архіепископъ Вильгельмъ подписаль это постановленіе; но въ 1554 году онъ вдругъ назначилъ своимъ коадъюторомъ семнадцатилътняго Христофа герцога Мекленбургскаго, своего родственника, призвалъ его въ Ливонію и передалъ ему нъкоторые изъ своихъ замковъ. Орденъ ръшительно возсталъ противъ такого незаконнаго поступка. Магистръ фонъ-Галенъ созвалъ сеймъ въ Венденъ, гдъ сословія ръшили употребить силу противъ архіепископа и его коадъютора. Для найма ратныхъ людей магистръ отправиль въ Германію молодого динабургскаго комтура Готгарда Кетлера, бывшаго родомъ изъ Вестфалін. Началась междоусобная война. Ландмаршалъ фонъ-Минстеръ, раздраженный твиъ, что магистръ назначилъ своимъ коадъюторомъ не его, а феллинскаго комтура Фирстенберга, принялъ сторону архіепископа. Городъ Рига н Деритскій епископъ держали сторону ордена. Фирстенбергъ осадиль Кокентузенъ и взяль въ пленъ архіепископа вместе съ его воадъюторомъ; ихъ посадили подъ стражу. Но за нихъ вступился

король польскій Сигизмундъ-Августь, родственникъ Вильгельма, и потребоваль ихъ освобожденія, въ чемъ получиль отказъ. Къ этому поводу присоединилось еще случайное убійство на Ливонской границъ польскаго гонца Ланского. Самъ король съ большимъ польско-литовскимъ войскомъ вступилъ въ предълы Ливоніи. Орденъ оказался не въ силахъ ему сопротивляться. Новый магистръ Фирстенбергъ (фонъ-Галенъ между твиъ умеръ) у курляндскаго мвстечка Позволя, близъ замка Баусие, заключилъ миръ съ королемъ (въ сентябръ 1557 г.): архіспископъ и его коадъюторъ были вполнъ возстановлены въ своихъ правахъ. Эти событія ясно показали упадокъ Ливонскаго ордена и его военную несостоятельность. Чтобы предотвратить опасность, грозившую со стороны Московскаго государя, магистръ вскоръ послъ Позвольскаго мира поспъшилъ заключить съ Сигизмундомъ-Августомъ, какъ съ великимъ княземъ Литовскимъ, оборонительный и наступательный союзъ. Одинъ уже этоть союзь даваль Московскому царю поводъ къ войнъ, такъ какъ быль нарушениемь прямой статьи пятнадцатильтняго перемирія.

Въ февралъ 1557 г. въ Москву прибыли ливонскіе послы. Трехлатній срокъ для внесенія дани истекаль; но они явились сюда не съ деньгами, а съ просьбою о сложеніи дани съ Дерптскаго епископа. Царь не пустиль въ себъ на глаза этого посольства, а чрезъ тёхъ же Алексвя Адашева и дьяка Висковатаго велёль отвёчать, что онъ самъ будетъ искать на магистръ и на всей Ливонской зем лъ за ел неисправление. Послы увхали. Дорогою они ясно поняли, что Москвитяне готовятся къ войнъ: въ извъстныхъ разстояніяхъ видны были новопостроенные ямскіе дворы съ пом'вщеніями для большаго количества лошадей; къ западной границъ тянулись санные обозы съ съвстными и военными припасами. Вследъ за послаин царь отправиль окольничаго внязя Шастунова съ товарищами строить на усть В Нарозы ниже Ивангорода «корабельное пристанище» или гавань; при чемъ запретилъ новгородскимъ, исковскимъ и ивангородскимъ купцамъ вздить съ товарами къ ивмцамъ. Испуганные сими приготовленіями, Ливонцы въ декабръ того же 1557 года вновь прислади посольство съ предложениемъ внести за прежние годы одну опредъленную сумму въ 45.000 ефимковъ (или 18.000 московскихъ рублей), а впредь съ Юрьева ежегодно брать по тысячь угорских в золотыхв. Царь согласился; но когда оты пословь потребовали денегъ, ихъ не оказалось. По извъстію ливонскихъ лътописцевъ, послы понадъялись на объщание московскихъ купцовъ

дать имъ денегъ взаймы; ибо для русскихъ купцовъ торговля съ Ливоніей была выгодна, и они не желали войны. Но царь будто бы подъ страхомъ смертной казни запретилъ своимъ купцамъ ссудить нъмцевъ деньгами. Напрасно послы просили оставить ихъ самихъ заложниками, пока деньги будутъ доставлены изъ Ливоніи. Царь не соглащался ни на какія отсрочки. Очевидно онъ уже рѣшилъ войну безповоротно. Послы уѣхали; говорятъ, на прощаньи ихъ посадили объдать и подали пустыя блюда въ знакъ того, что они прівхали съ пустыми руками. (39).

Въ январъ 1558 года русскіе воеводы вторглись въ Ливонію. Русское войско, простиравшееся до 40.000 и заключавшее въ себъ отряды хищныхъ Касимовскихъ и Казанскихъ татаръ и Пятигорскихъ черкесъ, состояло подъ главнымъ начальствомъ извъстнаго касимовскаго хана Шигъ-Алея; а товарищами его были Михаилъ Васильевичъ Глинскій, дидя царя, и Даніилъ Романовичъ, царскій шуринъ. Воеводы имъли наказъ не заниматься осадою городовъ и замковъ, а только повоевать, т.-е. опустошить, непріятельскія волости, что и было исполнено въ точности. Войска наши, раздълясь на нъсколько отрядовъ, прошли Ливонію на полтораста верстъ въ длину нараллельно съ литовскимъ рубежемъ и на сто верстъ въ ширину; деревни и посады они сожигали, скоть и хлебные запасы истребляли, стариковъ и дътей убивали, но молодыхъ забирали въ плвиъ; при чемъ, по словамъ ливонскихъ летописцевъ, совершали ужасныя варварства. Мёстами Нёмцы пытались обороняться въ отврытомъ полъ, но были вездъ побиваемы по своей малочисленности. Дошедши недалеко до Риги и Ревеля, русское войско повернуло навадъ и вышло въ Псковскую область, обремененное огромною добычей; ибо страна была до того времени богатая и цвътущая. По выходъ изъ Ливоніи, Шигь-Алей съ воеводами послаль въ магистру грамоту (конечно сочиненную въ Москвъ), въ которой говорилось, что государь Московскій присылаль свою рать покарать Ливонцевъ за ихъ неисправление, и что если они повинятся и пришлють челобитье, то воеводы готовы просить за нихъ. Ливонскіе чины събхались на Вольмарскомъ сеймв и туть решили хлопотать о мире. Магистръ прислалъ просить опасной грамоты для пословъ; въ Москвъ грамоту дали, велъли пріостановить военныя дъйствія и завлючить перемиріе. Большіе ливонскіе города сдёлали складчину, собрали 60.000 талеровъ и отправили ихъ въ Москву съ посольствомъ, во главъ котораго билъ поставленъ братъ магистра Фирстенберга. Но это посольство еще не усибло прибыть по назначеню, какъ перемиріе было нарушено.

На возвышенномъ лѣвомъ берегу рѣки Наровы, недалеко отъ ел устья, расположень значительный и въ то время хорошо укрвпленный городъ Нарва, въ русскихъ лётописяхъ извёстный подъ именемъ Ругодива. Супротивъ него, на другомъ менъе высокомъ берегу ръки, Иваномъ III поставлена была русская кръпость или такъ наз. Ивангородъ. Было время великаго поста. Ивангородцы строго соблюдали перемиріе и усердно посъщали церковную службу; а жители Нарвы, большею частью лютеране, пили пиво и веселились. Съ нарвскихъ башенъ видна почти вся внутренность Ивангорода, и пьяные Нёмцы ради потёхи стали осыпать вартечью православныхъ людей, собиравшихся въ цервви, при чемъ нъкоторыхъ убили. Руссвіе воеводы не отв'ячали на выстр'ялы, а послали тотчаст изв'ястить о томъ царя; отъ него пришло разрешение стрелять, но только изъ одного Ивангорода. Воеводы принялись усердно обстръливать Нарву изъ пущевъ и пищалей каменными и калеными ядрами. Тогда нарвскія городскія власти послали просить пощады, обвиняя въ нарушении перемирія своего фохта («князьца», какъ выражается Русская летопись), и предлагали поддаться Русскому государю. Увъдомленный о томъ особымъ посольствомъ, царь приказалъ прекратить пальбу и отправиль Алексви Басманова и Даніила Адашева съ отрядомъ стрельцовъ и детей боярскихъ, чтобы принять городъ Нарву съ округомъ въ русское владеніе. Въ этотъ городъ между твиъ пришло отъ магистра подврвиление въ тысячу человвиъ, и городскія власти начали передъ русскими воеводами отпираться отъ собственнаго посольства, говоря, что они не поручали ему говорить о своемъ подданствъ царю. Но тутъ какъ бы сама судьба наказала ихъ за въроломство. 11-го Мая въ городъ вспыхнулъ страшный пожаръ. Русская легенда приписываетъ его чуду: хозяннъ одного дома въ горницъ, въ которой останавливались прежде русскіе купцы, на\_ шелъ православную икону Богородицы; насмъхансь надъ иконой, онъ бросилъ ее въ огонь подъ котелъ, гдв варилось пиво; оттуда вдругь поднялось пламя до потолка и произвело пожарь, а внезапно налетъвшій вихрь разнесь его въ разныя стороны; такъ какъ дома большею частью были деревянные, то огонь разлился съ неудержимою силой. Произошло ужасное смятеніе. Ивангородцы воспользовались имъ, бросились переправляться черезъ ръку и, сбивъ ворота, ворвались въ городъ. Гарнизонъ заперся было въ замкъ, но не вы\_

держалъ безпрерывной пальбы и сдалъ его, выговоривъ себъ свободное отступленіе. Вслёдъ за тёмъ взять быль замовъ Нейшлоть (у Русскихъ Сыренскъ), стоявшій при истовъ Наровы изъ Чудскаго озера. Вскоръ завоеванъ и городокъ Везенбергъ (у Русскихъ Раковоръ), средоточіе провинціи Вирланда. Такимъ образомъ все Занаровье съ значительною частію Эстляндін очутилось въ русскихъ рукахъ. Царь былъ очень обрадованъ этимъ усивхомъ. Онъ отпустиль ливонское посольство ни съ чёмъ и рёшилъ продолжать войну; завоеванные же города вельль очищать отъ Латинской и Лютерской вёры и строить тамъ православныя церкви, для чего изъ Новгорода быль прислань въ Нарву Юрьевскій архимандрить. Жителямъ ея онъ далъ жалованную грамоту и всёхъ нарвскихъ плънниковъ, находившихся въ Россіи, вельлъ возвратить въ отечество. Іоаннъ особенно дорожиль Нарвою, какъ первою гаванью, которую Русскіе пріобрёли на Балтійскомъ морі, и онъ постарался черезъ нее немедленно открыть непосредственныя торговыя сношенія Россін съ иноземцами, помимо Ганзейскихъ городовъ, старавшихся удержать въ своихъ рукахъ монополію Балтійской торговли.

Вообще витсто варварскаго опустошенія страны, совершеннаго при нервомъ нашествіи русскаго войска на Ливонію, теперь началось постепенное завоевание городовъ и замковъ съ очевидною цёлью прочно въ ней утвердиться. Въ то время какъ одно войско действовало къ свверу отъ Чудскаго озера, т. е. въ Эстляндін, другое войско выступило изъ Искова подъ начальствомъ князя Петра Шуйскаго, двинулось мимо южной части Чудскаго озера, вторглось въ собственную Ливонію, осадило пограничный замокъ Нейгаузенъ и, окруживъ его турами, громило частою пальбою изъ пушекъ и пищалей. Обороняемый храбрымъ рыцаремъ Икскулемъ-фонъ Паденормъ, Нейгаузенъ задержалъ Русскихъ почти на цёлый мёсяцъ; но, не получая ни откуда помощи, наконецъ сдался, причемъ гарнизонъ выговорилъ себъ свободный выходъ изъ кръпости. Въ это время магистръ ордена съ 8000-иъ войскомъ стоялъ лагеремъ неподалеку, именно около Киремие, на дорогъ между Нейгаузеномъ и Деритомъ. Лагерь его быль защищень со стороны Русскихъ рекою и болотами. Онъ еще оконался, и приняль выжидательное положение, не рашаясь напасть на осаждавшее войско; когда же Нейгаузенъ палъ и Русскіе двинулись на самого магистра, онъ поспешилъ снять лагерь и ушелъ въ Валку. Находившійся въ его войскі, деритскій епископъ Германъ Вейландъ съ своимъ отрядомъ посившилъ въ Деритъ, при-

чемъ задняя часть его отряда была настигнута Русскими и побита. Мъстное земское рыцарство собралось было въ Деритъ по призыву епископа, какъ своего леннаго владыки; но когда приблизилось русское войско, большая часть рыцарей покинула городъ и спаслась въ западныя области. Кроме того въ эту вритическую минуту въ городъ поднялась распра между католиками и протестантами. Католики громко говорили, что русская гроза ниспослана на Ливонію за отступление ея отъ истинной въры. Когда собрался городской совътъ и разсуждаль о томъ, что предпринять въ виду близкой осады, послышались разныя мивнія: один советовали обратиться за помощью въ Швеціи, другіе въ Даніи, третьи въ Польшъ. На помощь Германскаго императора не было нивакой надежды, такъ вавъ послъ отречения Карла V-го брать и преемникъ его Фердинандъ быль слишкомь озабочень собственными дёлями и особенно враждебными отношеніями Турокъ, чтобы думать о Ливоніи. Посреди разногласія выступиль бургомистрь Антоній Тиле и со слезами на глазахъ началъ увъщевать собраніе, чтобы оно оставило всякіе разсчеты на помощь извий, а лучше обратилось бы къ собственнымъ средствамъ обороны. Онъ предлагалъ принести все частное достояніе на защиту отечества, продать всв золотыя и драгоцвиныя украшенія ихъ женъ, чтобы нанять войско, а вивств съ нимъ и самимъ единодушно выступить противъ непріятеля. Но річь этого ливонскаго Минина была голосомъ вопіющаго въ пустынъ.

Прежде чёмъ осадить Деритъ, Русскіе взяли еще нёсколько замковъ, каковы Костеръ и Курславль. Окрестные сельскіе жители, ненавидя своихъ нёмецкихъ господъ, приходили къ воеводамъ и добровольно принимали русское подданство. Воеводы обращались съ этимъ туземнымъ населеніемъ мягче, тогда какъ съ нёмцами поступали жестоко.

Въ іюнъ русское войско явилось подъ Дерптомъ и начало возводить вокругъ него валы и устанавливать пушки, послъ чего принялось осыпать городъ ядрами. Главная опора осажденныхъ заключалась въ двухтысячномъ нъмецкомъ отрядъ, присланномъ изъ Германіи. Около двухъ недъль длилась осада и пальба по городу. Гарнизонъ сначала защищался храбро и дълалъ частыя вылазки. Но бъдствія осады и малое число защитниковъ скоро поколебали мужество гражданъ. Шуйскій искусно завязаль переговоры, предлагая самыя льготныя условія сдачи. Нъсколько разъ осажденные просили сроку для размышленія, стараясь между тъмъ извъстить магистра

о своемъ крайнемъ положеніи; но когда отъ него вмісто помощи получено было письмо съ объщаниемъ молиться Богу за осажденныхъ, епископъ и граждане пришли въ уныніе и різшились сдаться. При семъ они выговорили себъ слъдующія условія: епископъ остается во влядёніи своими имёніями и получаеть для жительства ближайшій монастырь Фалькенау, дворяне удерживають свои земли, граждане сохраняють свободу Аугсбургскаго исповеданія, городовое самоуправление и свои торговыя и судебныя привиллегии; кто пожелаеть, можеть выбхать съ имуществомъ изъ города, а военные люди и съ оружіемъ; вывода въ Россію не будеть, и русскіе ратные люди не будуть имъть постоя въ домахъ обывателей. При занатін города Русскимъ досталось въ добычу большое количество пушевъ, пороху и другихъ военныхъ припасовъ; но Шуйскій строго наблюдаль, чтобы ратные люди не обижали жителей, и своимъ ласковымъ обхожденіемъ вообще снискаль благодарность и дов'вріе побъжденныхъ. Царь подтвердилъ условія сдачи только съ небольшими исключеніями, касавшимися судебныхъ привиллегій; при семъ далъ деритскимъ гражданамъ право безпошлинной торговли въ Новгородъ и Исковъ. Чтобы закръпить за Россіей Юрьевскую область, онъ началъ раздавать въ ней помъстьи боярскимъ дътимъ, а епископа и некоторыхъ гражданъ переселиль въ Москву. Дерптъ тотчасъ переименованъ былъ Русскими въ свое древнее имя Юрьева; въ немъ стали возобновлять старые русскіе храмы, а потомъ царь учредиль особое православное Юрьевское епископство.

Паденіе Дерита (третьяго по важности города послів Риги и Ревеля) произвело такой страхь и смущеніе въ Ливоніи, что многія укрівпленныя міста послів того сдавались Русскимь безъ сопротивленія, и тімь боліве, что черные люди, т. е. туземцы Чудь и Ливы, охотно приносили присягу на русское подданство. Число всіхъ завоеванныхь въ сіверной части Ливоніи городовь и замковъ простиралось теперь до 20-ти. Русскіе доходили до Ревеля, и Шуйскій посылаль склонять граждань къ сдачі, но пока не рішился осаждать этоть кріпкій городь. Заложивь въ нікоторыхь містахь православныя церкви и разставивь везді гарнизоны, русское войско къ осени по обычаю удалилось въ отечество.

Послъ отступленія Фирстенберга отъ Киремпе къ Валку, неспособность его сдълалась столь очевидною, что орденскіе чины ръшились назначить ему коадъютора. Выборъ ихъ палъ на динабургскаго комтура Готгарда Кетлера, который въ это критическое время выдвинулся своими талантами и энергіей; онъ особенно отличился при помянутомъ отступленіи, храбро прикрывая тыль уходившаго войска отъ Русскихъ, при чемъ не разъ подвергалъ свою жизнь опасности. Въ его руки теперь перешло дальнъйшее веденіе войны съ Москвою; а Фирстенбергъ, оставаясь магистромъ только по имени, удалился въ крвпкій замокъ Феллинъ. Когда внязь Шуйскій съ главнымъ войскомъ ушелъ изъ Ливоніи, Кетлеръ поспівшиль воспользоваться этимъ обстоятельствомъ, чтобы отвоевать обратно завоеванные города, главнымъ образомъ Дерптъ. Ему удалось собрать до 10,000 человъкъ; но по пути къ Дериту его задержала мужественная оборона замка Рингена, который занимали всего 90 человъкъ подъ начальствомъ боярского сына Русина Игнатьева. Хотя Рингенъ быль наконецъ взять, но князь Курлятевъ и другіе русскіе воеводы, сидівшіе въ Дерить, усивли дать въ Москву вість объ опасности и принали всё мёры предосторожности; между прочимъ, многихъ юрьевскихъ гражданъ, подозрѣваемыхъ въ сношеніяхъ съ Кетлеромъ, они отправили въ Псковъ, гдё ихъ держали до минованія опасности. Во время осады Рингена нікоторые нівмецкіе отряды ходили даже въ Псковскую землю и разорили тамъ нъсколько волостей. Узнавъ о приближении большой московской рати, Кетлеръ ничего не ръшился предпринать противъ Юрьева, и ушелъ назадъ. Вскоръ потомъ, въ январъ 1559 года, явилась въ Ливонію эта русская рать, предводимая княземъ Микулинскимъ и татарскимъ царевичемъ Тохтамышемъ. На сей разъ она обратила свои опустошенія на южную часть Ливоніи и разными отрядами пошла по объимъ сторонамъ Двины. По словамъ ливонскихъ лътописцевъ, это нашествіе сопровождалось такимъ же разореніемъ и жестокостями, которыми ознаменовано было и первое вторжение Русскихъ. Они доходили до самой Риги и къ веснъ воротились назадъ съ огромною добычею. Въ эту трудную эпоху Ливонцы снова обратились въ государямъ Швеціи, Польши и Даніи съ просьбою о помощи или о ходатайствъ, и тъ дъйствительно отправили посольства въ Москву. Изъ нихъ наиболъе посчастливилось посламъ датскаго короля Фридриха II; снисходя на его просьбу, Іоаниъ согласился дать Ливонцамъ шестимъсячное перемиріе. Главною причиною такой внезапной уступчивости были, впрочемъ, военныя дѣйствія противъ Крымскихъ татаръ, отвлекавшія тогда силы и вичманіе царя. Это шестимъсячное перемиріе нивло важныя послъдствія: оно не спасло самобытнаго существованія Ливоніи, но немало помогло ей ускользнуть отъ русскаго завоеванія.

Время перемирія Ливонскія власти употребили на то, чтобы отыскивать себъ помощь и собирать средства для дальнъйшей борьбы съ Московскимъ царемъ. Отправлены были новыя посольства къ ниператору и въ Шведскому королю; съ Датскимъ королемъ вступиль въ переговоры епископъ Эзельскій, къ Сигизмунду-Августу отправился самъ Кетлеръ; принужденный выбирать между соседями, онъ наиболъе свлонялся на сторону Польши и Литвы. Имперскіе чины по прежнему отказались отъ всякой военной помощи; они объщали денежную ссуду отъ имперскихъ городовъ, но и та не состоялась. Съ Польско-Литовскимъ королемъ Кетлеръ, совивстно съ архіепископомъ Рижскимъ, заключилъ договоръ, по которому Ливонія отдавалась подъ его покровительство съ обязательствомъ защищать ее отъ Русскихъ; за что Литовцы получили въ залогъ полосу земли съ нъсколькими орденскими и архіспископскими замками, каковы Динабургъ, Зельбургъ, Бауске, Маріенгаузенъ, Ленневарденъ и др. Ливонія оставляла за собою только право по окончанін войны выкупить эти земли за 700,000 гульденовъ. Получивъ земли, король однако не сившиль своею помощью, ссылаясь на продолжавшееся перемиріе съ Москвою, и ограничивался пока отправленіемъ къ царю посольства съ предложеніемъ оставить въ поков Ливонію. Между твиъ Кетлеръ, разсчитывая на литовскую помощь и занявъ у города Ревеля 30.000 гульденовъ (подъ залогъ своего замка Кегеля), призваль изъ Германіи новые наемные отряды и возобновиль войну съ Русскими. Нечалинымъ нападеніемъ онъ разбилъ стоявшій близъ Дерита русскій отрядъ воеводы Плещеева, и потомъ осадилъ самый Деритъ. Отбитый отсюда, онъ попытался еще взять замокъ Лаисъ, но туть встретиль мужественное сопротивленіе и ушель назадь, узнавь о приближеніи большой русской рати. Весною 1560 года виленскій воевода Николай Радивиль вступиль въ Ливонію и заняль литовскими гарнизонами заложенные замки; но на помощь противъ Русскихъ Литовцы не двигались.

Въ Ливонію снова вторглись Русскіе подъ начальствомъ внязей Шуйскаго, Серебрянаго, Мстиславскаго и Курбскаго. Взявъ Маріенбургъ, они распространили свои опустошенія до самаго моря. Положеніе Ливоніи сділалось критическимъ. Наемные нізмецкіе отряды, не подучая жалованья, бунтовали и нередко сами сдавали крепости Русскимъ; въ нъкоторыхъ мъстахъ крестьяне поднимали матежъ противъ своихъ ивмецкихъ господъ, которые не умели защитить ихъ отъ непріятеля. Воеводы изъ Дерпта двинулись съ пушками на замокъ Феллинъ, считавшійся весьма сильною крівпостью въ Ливонін; тамъ пребываль старый магистрь Фирстенбергь. Ландмаршаль Филиппъ Бель думаль остановить это движение и около Эрмеса неосторожно вступиль въ битву съ превосходными русскими силами; онъ быль разбить и изять въ планъ. Это быль опытини, храбрый рыцарь; въ плену онъ держалъ себя съ такимъ достоинствомъ и велътакія умныя річи, что бояре оказывали ему большое уваженіе; біздствія, постигшія Орденъ, онъ прямо объясняль отступленіемъ отъ старой въры и распущенностью нравовъ. Отправивъ его въ Москву, бояре просили царя быть къ нему милостивымъ. Но, когда онъ въ глаза царю сталъ сурово выговаривать за несправедливую и кровопійственную войну, разгивванный Іоаннъ велвлъ отрубить ему голову. Послъ побъды подъ Эриесомъ воеводы осадили замовъ Феллинъ; болве трехъ недвль они громили его изъ пушекъ, но толстыя ствны, глубовіе рвы и обиліе всяких запасовъ не подавали надежды на овладение замкомъ. Вдругъ немецкие наемники заволновались и вступили въ переговоры съ русскими воеводами. Тщетно престарълый магистръ умоляль ихъ продолжать оборону и роздаль имъ всв свои сокровища: наемники предварительно разграбили ихъ и, выговоривъ себъ свободное отступление со всъмъ имуществомъ, виустили Русскихъ. Но тъ, видя, что удаляющиеся Нъмцы обременены всякаго рода ценными вещами, напали на нихъ и отняли добычу. Многіе изъ этихъ наемниковъ потомъ попали въ руки Кетлера, который велёль ихъ перевёшать. Привезенный въ Москву, Фирстенбергъ былъ милостиво принять царемъ и получилъ себъ въ кормленіе арославскій городокъ Любимъ, гдё спокойно доживалъ свой въкъ. Хота послъ взятія Феллина Русскіе потерпъли неудачу подъ Вейсенштейномъ или Белымъ Камнемъ (главнымъ городомъ провинціи Эрвіи), который они тщетно осаждали въ течевіе нівсколькихъ недёль; однако походъ 1560 года привелъ Ливонію въ такое разстроенное состояніе, что она уже не могла продолжать борьбу собственными средствами. Вследъ за темъ совершилось ем распаденіе, и прекратилось самое существованіе Ливонскаго ордена.

Первымъ изъ ливонскихъ владътелей покинулъ страну епископъ эзельскій Менигхаузенъ. Онъ продалъ датскому королю Фридриху II за 30.000 талеровъ свое епископство, т. е. Эзель съ сосъднею частью Эстоніи и свой Пильтенскій округъ въ Курляндіи, хотя не имълъ никакого права уступать эти земли безъ согласія Ордена и своего капитула. Онъ удалился въ родную Вестфалію, тамъ пере-

шелъ въ протестантство и вступилъ въ бракъ; а король Фридрихъ передаль эти земли своему младшему брату Магнусу въ замёнъ его правъ на герцогство Голштинское. Весною 1560 года Магнусъ высадился съ датскими отрядами на островъ Эзелъ въ городъ Аренсбургъ. Тогда и ревельскій епископъ Врангель, послъ введенія въ Ревель реформаціи находившійся въ стесненномъ положеніи, последоваль совету Менигхаузена, т. е. продаль Магнусу свои владътельныя права и удалился въ ту же родную Вестфалію. Но городъ Ревель и большинство эстонскаго рыцарства тянули более къ сосъдней Швеціи, чъмъ къ Даніи: съ Шведами ихъ связывали общая теперь религія, сходство нравовъ и торговыя сношенія; отъ Швеціи они скорте всего могли ожидать помощи противъ Московскаго завоеванія. Поэтому они не склонились на уб'єжденія Магнуса, а вскоръ по смерти Густава-Вазы вступили въ переговоры съ его преемникомъ Эрихомъ XIV. Эти переговоры окончились твмъ, что Ревель, а вийсти съ нимъ провинцін Гаррія и Эрвія отложились отъ ордена и поддались Шведскому королю, въ іюнъ 1561 года. Тщетно Готгардъ Кетлеръ противодъйствовалъ сему подданству и старался удержать единство Ливоніи, чтобы въ цёлости передать ее подъ владычество Польско-литовскаго короля, съ которымъ онъ уже велъ двятельные переговоры. Видя распаденіе орденскихъ земель, этотъ ловкій челов'явь бол'яе всего позаботился о собственныхъ интересахъ. Въ то время какъ съверная часть Ливоніи тянула въ Шведамъ, южная и большая половина ея обнаруживала влеченіе применуть къ великому княжеству Литовскому, съ которымъ связывали ее близкое сосъдство и выгодная торговля.

Къ Польскому королю тянулъ и его родственникъ архіепископъ рижскій Вильгельмъ Бранденбургскій. Поэтому рыцарству и архіепископу не стоило большаго труда склонить Ливонскіе чины отдаться подъ верховное владычество Сигизмунда-Августа. Вмёстё съ тёмъ орденскія власти признали дальнёйшее существованіе Ордена невозможнымъ и рёшили сложить съ себя духовное званіе. Послёдній Ливонскій магистръ пошелъ по стопамъ послёдняго Прусскаго гросмейстера: съ согласія Польскаго короля, онъ обратилъ самую южную часть Ливоніи въ наслёдственное герцогство, поставивъ себя въ вассальную зависимость отъ Польской короны. Осенью 1561 г. Готгардъ Кетлеръ принялъ титулъ герцога Курляндіи и Семигаліи, а Ливонія соединена съ великимъ княжествомъ Литовскимъ. Тотъ же Кетлеръ пока остался королевскимъ намъстникомъ въ Ливоніи. Гер-

цогъ Магнусъ отвазался въ пользу Кетлера отъ Пильтенскаго округа, получивъ въ замѣнъ эстонскіе замки Гапсаль и Леаль. Только городъ Рига не соглашался на новое подданство и пытался еще сохранить за собою значеніе вольнаго имперскаго города; но въ слѣдующемъ 1562 году Рижане уступили настояніямъ Кетлера и поддались Сигизмунду-Августу, при чемъ выговорили себѣ условія самоуправленія.

Такимъ образомъ Ливонская земля распалась на пять владѣній:
1) сѣверъ отошелъ къ Швецін; 2) Островъ Эзель съ прилегающимъ побережьемъ (провинція Викъ) составилъ особое княжество герцога Магнуса; 3) средняя часть или собственно Ливонія присоединилась къ государству Польско-Литовскому; 4) Курляндія и Семигалія обратились въ вассальное герцогство; 5) сѣверо-восточная часть или Юрьевская и Ругодивская области остались у Московскаго государя (40).

Раздёлъ Ливоніи между сосёдними государствами ясно показалъ, въ какой степени были правы совътники Іоанна, неодобрявшіе его слишкомъ широкихъ завоевательныхъ замысловъ съ этой стороны. Ливонскій орденъ оказался несостоятельнымъ въ борьбъ съ могущественнымъ Московскимъ государствомъ; но было великою отнбкою считать его землю легкою добычею и стремиться въ ея полному, скорому захвату: вивсто одного слабаго Ордена приходилось имвть дъло съ нъсколькими сильными претендентами на его наслъдство. Едва ли умные советники Іоанна не предвидели двухъ главныхъ ватрудненій, долженствовавшихъ воспрепятствовать быстрому и легкому завоеванію Ливоніи. Во-первыхъ, множество крівпихъ городовъ и замковъ. Ливонію отнюдь нельзя было сравнивать съ Каванскимъ царствомъ, гдъ по взятін столицы оставалось только усмирять полудикіе туземные народцы и взимать съ нихъ ясакъ. Здёсь каждый городъ, каждый замокъ, имъвшій сколько-нибудь мужественнаго коменданта, приходилось добывать трудною и долгою осадою; а въ осадномъ дълъ, гдъ требовалась борьба съ артиллеріей, именно московская рать была наимение искусна. Поэтому посли трехлитней войны, послъ страшныхъ опустошеній непріятельской земли, Москвитяне могли похвалиться пріобретеніемъ не более одной четвертой ея части. Во-вторыхъ, это (сравнительно съ потраченными усиліями) небольшое пріобрітеніе, въ соединеніи съ дальнійшими притязаніями, приводило насъ къ одновременному столкновенію съ Швеціей, Даніей и Польско-Литовскимъ государствомъ. На первыхъ

поражъ Москвѣ удалось отклонить новую войну со Шведами, которые обратились на Датчанъ, желая отнять у нихъ западную часть Эстоніи; но борьба съ главнымъ наслѣдникомъ Ливонскаго ордена, т. е. съ Польско-Литовскимъ королемъ, оказалась неизбѣжною.

Съ Польшей и Литвой, со времени боярщины, у насъ не было ни войны, ни прочнаго мира, а только возобновлились истекавшія перемирія. Всякимъ попыткамъ къ заключенію въчнаго мира мъшали притязанія Литвы на возвращеніе Смоленска, къ которымъ обывновенно присоединались требованія возвратить всё пріобрётенія, сдёланныя Иваномъ III-мъ, и даже уступить Псковъ и Новгородъ; а съ Московской стороны, въ отвъть на эти странвыя требованія, выдвигали свои права на старыя русскія области: Полоцкую, Витебскую, Кіевскую и Волынскую. Послів же 1547 года прибавился еще одинъ поводъ къ распрамъ: въ переговорныхъ грамотахъ королевская канцелярія продолжала именовать Іоанна только «великимъ княземъ» Московскимъ и отказывала признать за нимъ новый его титуль царскій. Московское правительство съ своей стороны именовало Сигизмунда-Августа только великимъ княземъЛитовскимъ, отказываясь называть его въ грамотахъ королемъ. Въ связи съ пререканіями о титулахъ въ это время, не безъ участія самого Іоанна, распространяется въ Москвъ легенда о происхождении древняго Русскаго княжескаго рода отъ Пруса, брата римскаго императора Октавія-Августа, чёмъ Московскій государь думаль умножить свою славу и величіе.

Послѣднее перемиріе заключено было въ 1556 году на шесть лѣть. Война Ливонская подала поводъ Польскому королю къ новымъ посольствамъ, имѣвшимъ цѣлію отвратить московскія притязанія съ этой стороны. Но правительство наше постоянно отвѣчало, что Ливонія въ древности принадлежала прародителямъ Московскихъ государей, что Ливонскіе нѣмцы давно обязались платить дань, и что государь воюетъ ихъ землю за ихъ неисправленіе. Іоаннъ даже въ своемъ титулѣ сталъ именовать себя государемъ Ливонскія земли града Юрьева. Когда же Ливонскій орденъ началъ нвно склоняться на сторону Польскаго короля, намѣреваясь отдаться подъ его покровительство, т. е. въ 1560 году, Іоаннъ, въ то время овдовѣвшій, попытался уладить свои отношенія къ Польшѣ и Литвѣ помощію родственнаго союза. Посолъ его Өедоръ Сувинъ сдѣлалъ отъ имени царя брачное предложеніе младшей сестрѣ

короля Екатеринь. Король показаль видь, что не прочь отъ этого брака, но потребовалъ предварительно прекращенія Ливонской войны и заключенія вічнаго мира съ уступкою Смоленска, Искова и Новгорода. При подобныхъ требованіяхъ, понятно, переговоры о брачномъ союзъ окончились ничьмъ. Когда же Ливонскій орденъ прекратиль свое существованіе, а король Польскій завладёль всей южной половиною Ливоніи, тогда немедленно открылась и нован Русско-Литовская война. Въ началъ, пока она ограничивалась неръщительными дъйствіями и взаимными опустошеніями, переговоры о миръ не прерывались. Но въ январъ 1563 года Іоаннъ лично выступиль въ походъ съ большимъ войскомъ и осадилъ древній русскій городъ Полоцкъ, по своему положенію на Двин'в важный какъ для Литвы, такъ и для Ливоніи. Для этого похода одной посохи, т. е. земской рати, конной и пъшей, было собрано болъе 80.000 человъкъ, а, главное, для обстръливанія кръпости привезенъ быль большой нарядъ, т. е. тяжелыя осадныя пушки, называемыя «цавлинами» и «огненными», т. е. бросавшія каленыя ядра. Такими ядрами выжгли 300 саженъ деревянной ствны, такъ что 7 февраля взяли острогь или посадь, расположенный за Полотою; а недёлю спустя, Станиславъ Довойна, воевода литовскій, сдаль и самый городъ или кремль. Этотъ воевода и епископъ полоцкій Арсеній Шишка, взятые въ плінь, отосланы въ Москву вийсті съ нъкоторыми знатными воинами и гражданами; но бывшихъ въ городъ польскихъ ротмистровъ съ 500 товарищами царь одарилъ шубами и отпустиль въ отечество. Съ гражданами вообще царь обошелся милостиво; только захваченные въ городъ Жиды подверглись жестокой участи: будучи ненавистникомъ жидовства вообще, Іоаннъ, по словамъ летописи, велель ихъ утопить въ Двине вместе съ семьями.

Высоко цѣня пріобрѣтеніе Полоцка, царь принялъ всѣ мѣры, чтобы удержать его и укрѣпить за собою. Онъ оставилъ въ немъ воеводою извѣстнаго князя Петра Ивановича Шуйскаго, а товарищами его двухъ братьевъ Серебряныхъ-Оболенскихъ, князей Василія и Петра Семеновичей. Воеводамъ царь далъ подробный наказъ, какъ чинить стѣны, чистить и углублять рвы и вообще беречь городъ и отъ внезапнаго приходу Литовскихъ людей, и отъ измѣны жителей. Поэтому въ городъ, т. е. въ кремль, только въ торжественные праздники дозволилъ онъ пускать въ Софійскій соборъ гражданъ изъ острога или посада, и то понемногу и усиливъ на то

время вездѣ стражу. Въ городѣ онъ велѣлъ сдѣлатъ «свѣтлицу» (родъ гауптвахты), гдѣ ночевали бы очередные военные начальники съ своими людьми, а по городу ночью постоянно ходили дозоры съ фонарями. Для производства суда велѣно устроить въ острогѣ судебню и выбрать изъ дворянъ «добрыхъ головъ», которые бы судяли людей по ихъ мѣстнымъ обычаямъ безволокитно и безъ посуловъ и поминковъ, въ присутствіи бурмистровъ и выборныхъ земскихъ людей.

Съ извъстіемъ о взятіи Полоцка царь послаль въ Москву къ митрополиту и семейству своему нъсколькихъ знатныхъ людей, вивств съ шуриномъ своимъ вн. Михаиломъ Темгюковичемъ Черкасскимъ. Въ грамоте митрополиту Макарію говорилось: исполнилось пророчество чудотворца Петра-митрополита о градъ Москвъ, «яко взыдутъ руки ся на плеща враговъ». Когда Иванъ Васильевичъ воз.. вращался изъ похода, то ему оказана была самая торжественная встрвча отъ духовенства, бояръ и всего народа. Въ Полоцив учреждена архіспископская каседра, на которую поставленъ Трифонъ, бывшій епископъ Суздальскій. Съ крымскимъ ханомъ Девлеть-Гиреемъ уже лётъ семь какъ не было мирныхъ сношеній, и татарскіе гонцы были задержаны въ Москвъ; ибо, подстрекаемый Сигизмундомъ, ханъ въроломно во время мира нападалъ на Московскія украйны. Теперь на радостяхъ Іоаннъ послаль въ Крымъ Асанасія Нагого съ богатыми подарками изъ полоцкой добычи, а именно съ литовскими конями въ съдлахъ и уздахъ, отдъланныхъ серебромъ, и съ королевскими дворянами-пленнивами. Главною же цвлью посольства было возобновить мирныя сношенія, чтобы по возможности обезпечить себя со стороны Крымцевъ.

Съ Сигизмундомъ также возобновились переговоры. Въ Москву въ декабръ 1564 года прівхало большое литовское посольство, съ Юріемъ Ходкевичемъ, Григоріемъ Воловичемъ и Михаиломъ Гарабурдою. Они просили о полугодовомъ перемиріи; но такъ какъ послы не соглашались на уступку Полоцкаго увзда и Ливонскихъ земель, то имъ отказали, считая эту просьбу только за желаніе вынграть зимнее время, тогда какъ московскія рати уже были готовы начать зимній походъ. Посольство увхало. По царскому приказу въ виваръ двинулись московскіе воеводы изъ Полоцка, Вязьмы, Смоленска и Дорогобужа: они должны были сойтись подъ Оршею и отсюда подъ главнымъ начальствомъ кн. Петра Шуйскаго идти на Минскъ и другія мъста. Но походъ сей кончился бъдственно. Полоцкіе вое

воды, очевидно не разсчитывая встретить непріятеля въ поле, шли съ своею ратью очень оплошно; а другіе воеводы еще не успали съ ними соединиться. Недалеко отъ Орши на нихъ внезапно ударило нольско-литовское войско, предводимое трокскимъ воеводою Николаемъ Радивиломъ Рыжимъ. Русскіе не усибли надёть свои досибхи, ни устроиться въ полви. Мъстность случилась лъсистая и тъсная, такъ что развернуться было негдъ; а Литва, ударивъ на передовой отрядъ, тотчасъ его разгромила и погнала назадъ на главную рать, которая тоже смешалась и дала тыль. Пораженію способствовала смерть главнаго воеводы кн. Шуйскаго, который паль вийсти съ двумя князьями Палецкими; а воеводы Плещеевъ и Охлабининъ попали въ плънъ. Но такъ какъ дело произошло къ ночи, то большая часть войска успъла спастись и ушла въ Полоцеъ. Такимъ образомъ, 50 леть снустя после великой Оршинской битвы, около тъхъ же мъсть произошло новое; хотя не столь тяжкое, поражение русской рати, которое уменьшило радость о завоевании Полоцка (какъ тогда Смоленска). Это поражение послужило для насъ началомъ многихъ другихъ неудачъ. Между прочимъ вслёдъ за нимъ князь Андрей Курбскій, одинъ изъ лучшихъ московскихъ воеводъ, изм'внилъ Іоанну и уб'вжалъ въ Литву (41).

Дъло въ томъ, что уже произошла важная перемъна въ самомъ Московскомъ правительствъ: наступила печальная Эпоха казней и опричины.

## VII.

## эпоха казней и опричины.

Перемвна въ отношени Сильвестра и Адашева.—Кончина Анастасіи.—
Опала совътниковъ.—Второй бракъ царя.—Новые любимцы и начало
боярскихъ казней. —Поручныя записи. — Въгство Курбскаго въ Литву и его
переписка съ Иваномъ Васильевичемъ. — Кончина митрополита Макарія. — Странный отъвъдъ царя. — Учрежденіе опричины и ея характеръ. —
Александровская Слобода. — Такъ наз. борьба съ боярскимъ сословіемъ. —
Игуменъ Филиппъ Колычовъ. — Поставленіе его на митрополію. — Его
обличенія тирану и низложеніе. — Убіеніе Владиміра Андреевича. — Царскій погромъ Великаго Новгорода. — Страшныя московскія казни. — Нашествіе Девлетъ-Гирея на Москву. — Повторные браки Ивана Васильевича. — Симеонъ Бекбулатовичъ. — Переговоры съ Елизаветой Лиглійской
о союзъ. — Посланіе Кириллобълозерскому игумену.

Какъ 1547 годъ явился ръзвимъ переломомъ въ царствованіи Ивана IV - переломомъ отъ бъдственнаго времени къ цълому ряду славныхъ делній вившинхъ и важныхъ меропріятій внутреннихъ, такъ и 1560 годъ представляется – если не столь резкою, все-таки замътною-гранью между блестящимъ тринадцатилътниъ періодомъ Іоаннова царствованія и посл'ёдующею печальною эпохою его тиранства. Такія яркія противорічія и переміны въ жизни и діятельности одного и того же государя были бы странны и непонятны, если бы мы не имъли достовърныхъ историческихъ свидътельствъ о томъ благотворномъ вліянін, которое оказывали на молодого цара ісрей Сильвестръ и Алексей Адашевъ, и о томъ близкомъ участін, которое эти два незабвенные мужа принимали въ дълахъ правленія въ означенный тринадцатильтній періодъ. Сильвестръ дъйствовалъ на Іоанна по преимуществу своимъ строгимъ, учительнымъ словомъ, взывая постоянно въ христіанской добродівтели, къ чистотъ душевной и тълесной и напоминая о неподкупномъ

правосудін Царя Небеснаго, передъ которымъ нѣть изъятія для царей земныхъ. Адашевъ съ юности привлекалъ Іоанна своимъ свътдымъ уможъ и кроткимъ характеромъ. Незамътно, чтобы оба эти мужа пользовались своею близостью къ государю въ личныхъ видахъ, т. е. стремились бы къ почестямъ и накопленію богатствъ: Сильвестръ все время оставался протојереемъ придворнаго Благовъщенскаго собора и даже не сдълался царскимъ духовникомъ; Адашевъ только въ 1556 году достигъ сана окольничаго. Вліяніе ихъ сказывалось въ общемъ направленіи государственныхъ дёлъ и особенно въ назначеніяхъ на правительственныя міста воеводъ и намъстниковъ, а также въ раздачъ помъстій и кориленій. Отсюда понатно, почему около этихъ неродовитыхъ людей собралась многочнсленная партія изъ старыхъ знатныхъ родовъ. Естественно было, что Сильвестръ и Адашевъ хлопотали по преимуществу въ пользу лицъ, связанныхъ съ ними пріязнію или чёмъ бы то ни было; но нъть основаній предполагать, чтобы они въ этомъ случав злоупотребляли своимъ вліяніемъ и выдвигали большею частью людей недостойныхъ; ибо дъла правительственныя шли при нихъ хорошо, даже не слышно обычныхъ жалобъ народа на неправосудіе и обиды отъ сильныхъ людей.

При упоминаніи о блестящемъ період'в Іоаннова царствованія съ именами Сильвестра и Адашева обывновенно связывается еще третье имя — супруги царя Анастасіи, и не напрасно. Самый этотъ періодъ продолжался ровно столько · лътъ, сколько Анастасія прожила на свътъ супругою Ивана IV; отсюда ясно, какъ велико было ея умиротворяющее вліяніе на страстную, порывистую натуру царя, воторый, по всвиъ даннымъ, любилъ ее очень сильно. Заслуга Анастасіи Романовны передъ Россіей темъ возвышеннее, что после пзвестнаго случая въ 1553 году, когда часть бояръ-преимущественно сторонники Сильвестра и Адашева-отказывалась присягнуть ея сыну младенцу, она едва ли питала особое расположение къ симъ двумъ мужамъ. Не видно однаво, чтобы она старялась воспользоваться любовью мужа для ихъ сверженія или для возвышенія ихъ'противниковъ. Хотя источинки историческіе (напр. Курбскій) относять въ числу этихъ противниковъ ен братьевъ, Данила и Никиту Романовичей; но и съ ихъ стороны не знаемъ какихъ-либо особыхъ враждебныхъ дъйствій противъ главныхъ царскихъ совътниковъ, и они все время ограничиваются довольно скромнымъ значеніемъ при дворѣ и въ дълахъ правительственныхъ.

Помянутый случай во время бользни Ивана IV не измыниль тогда же его отношеній къ Сильвестру и Адашеву, и около семи лѣть послѣ того продолжалось ихъ вліяніе на управленіе. Хотя Іоаннъ и сохранилъ непріятное воспоминаніе о семъ случав, но очевидно не это обстоятельство послужило главною причиною его охлажденія къ своимъ совътникамъ и привело къ полному съ ними разрыву. Такою причиною была сама страстная натура Іоанна, глубоко испорченная небрежнымъ воспитаниемъ, дурными привычками и тревожными впечатленіями детства. Въ тяжелый моменть, во дни московскихъ пожаровъ и мятежа, захваченный въ расплохъ и напуганный кровавымъ призракомъ народнаго матежа, нервный юноша поддался обазнію сильныхъ какъ бы вдохновенныхъ ръчей и увъщаній ісрея Сильвестра, и быстро изміниль свое поведеніе. Послідующіе успіхи въ дълахъ государственныхъ, особенно покореніе Казани и побъды надъ Крымцами, разумъется, укръпили и усилили значение его совътниковъ. Но подобныя натуры не могутъ совершенно переродиться. Дурныя стороны характера, притихшія на время, мало-помалу пробились снова наружу и потомъ возобладали съ неудержимою силою. При деспотическихъ наклонностихъ, при понятіяхъ о своей неограниченной власти, наследованныхъ отъ отца и деда и усиленныхъ преданіями византійскими, Іоаннъ началъ все болёе и более тяготиться своими советниками. Его стала безпоконть мысль, что совътники не даютъ ему ни въ чемъ воли и продолжаютъ имъ руководить, какъ будто онъ все еще остается несовершеннолътнимъ. Въроятно и со стороны Сильвестра также дъло не обходилось иногда безъ излишнаго усердія или увлеченія своею ролью наставника и руководителя; такъ онъ, по некоторымъ даннымъ, котя и съ благими цёлями, но, можеть быть, не въ мёру вмёшивался въ самый домашній быть государя, стараясь подводить его образь жизни и времяпровождение подъ извъстныя рамки, хотя бы и построенныя на правилахъ душевнаго благочестія и телеснаго воздержанія. Сильвестръ не только указывалъ ему на умфренность въ пищф и питіи и въ супружескихъ удовольствіяхъ, но и вооружался иногда противъ слишкомъ частыхъ его повздокъ по ближнимъ и дальнимъ монастырямъ, повздокъ, которыя свидетельствовали уже не столько о его вившнемъ благочестім, сколько о наклонности къ безпокойной и въ то же время непроизводительной для государства дъятельности; отчего конечно страдали дёла правительственныя, подвергавшіяся несмотрънію и задержкамъ. Нашлись конечно люди, которые замътили въ настроеніи царя искры подозрительности и недовольства и постарались раздуть ихъ въ пламя. Извѣстная бесѣда съ нимъ Вассіана Топоркова въ Пѣсношскомъ монастырѣ служить нагляднымъ примѣромъ, въ какомъ духѣ и смыслѣ велись подобныя внушенія. Не было вѣроятно недостатка и въ такихъ льстецахъ, кототорые указывали на какіе-либо певажные промахи, и увѣряли, что когда царь пачнетъ дѣйствовать только по собственному разумѣнію, то дѣла пойдутъ лучше и вся слава его царствованія будетъ принадлежать ему одному.

Наиболье важнымъ поводомъ въ разногласію между царемъ н его совътниками послужили отпошенія врымскія и ливонскія. Извъстно, что они въ 1559 г. совътовали воспользоваться упадкомъ Крымской орды и доконать этого завишаго и непримиримаго врага Россін; но царь оставиль ее въ поков и обратиль свои силы на завоеваніс Ливоніи. Адашевъ въ это время, надобно полагать, въдалъ по преимуществу иноземныя сношенія, и мы видимъ его главнымъ довъреннымъ царскимъ при переговорахъ съ Ливонскимъ орденомъ, предшествовавшихъ войнъ. Но къ самой этой войнъ повидимому не лежало сердце у Сильвестра и Адашева; особенно не одобряли они варварскаго образа нашихъ действій въ Ливоніи, т. с. ен опустошенія и разоренія, въ которомъ самое діятельное участіе принимали служилые татарскіе отряды; а первое наше нашествіе было произведено, какъ извъстно, подъ главнымъ начальствомъ касимовскаго хана Шигъ-Алея; въ носл'ядующихъ походахъ также являются иногда въ числъ предводителей татарскіе царевичи крещеные и некрещеные (Тохтамышъ, Кайбула и др.). Вообще Іоаннъ показываль какъ бы особое сочувствіе къ своимъ служилымъ Татарамъ. Наоборотъ, лучшіе русскіе люди не питали къ нимъ расположенім и съ неудовольствіемъ смотрёли на ихъ варварскій способъ веденія войны. Сильвестръ напоминаль царю, что Ливонцы христіане, и грозилъ ему Божьимъ навазаніемъ за такое неистовое пролитіе христіанской крови. Но на сей разъ Іоаннъ не внималь его увѣщаніямъ и показывалъ, что болье не пугается «дътскихъ страшилъ»; такъ самъ онъ называетъ обыкновение Сильвестра отвращать царя отъ какого-либо гръшнаго дъянія страхомъ Небесной кары.

Такимъ образомъ въ душѣ Іоанна постепенно накоплялась горечь противъ своихъ совѣтниковъ и руководителей, и только ихъ великое нравственное превосходство пока сдерживало его стремленіе къничѣмъ необузданному самовластію. Тринадцать лѣтъ согласія—это

большой срокъ для столь испорченной, деспотичной натуры, какова была Іоаннова. Но воть онъ подвинулся къ тридцатилътнему возрасту, т. е. къ періоду возмужалости, а вивств съ твиъ къ періоду полнаго развитія своихъ страстей, дотолю подавляемыхъ внутри себя, и потому вырвавшихся наружу съ особою силою, когда не стало подлю него смягчающаго и умиротворяющаго вліянія его любимой супруги.

Выше мы уже говорили о привычкъ Іоанна слишкомъ часто свитаться по монастырямъ; причемъ онъ обывновенно возилъ съ собою жену, детей и многочисленную боярскую свиту. Повздки эти приходились иногда въ ненастное или холодное время и вредно отвывались на здоровь в его семьи; извъстно, что жертвою одной изъ нихъ былъ его первый сынъ малютка Димитрій. Повидимому, такою же жертвою сделалась и его супруга Анастасія Романовна. Однажды въ ноябръ мъсяцъ царь возвращался съ нею изъ Можайска въ такую распутицу, что по словамъ латонисца, «невозможно было фхать ни верхомъ, ни въ саняхъ». Въ этомъ путешествіи царица сильно занемогла, и долго хворала. А следующимъ летомъ 1560 года ея болёзнь получила смертельный исходъ вслёдствіе испуга, причиненнаго пожаромъ. 17 іюля загорѣлось на Арбатѣ; отсюда при сильномъ вътръ пожаръ распространился до самаго Кремля. Больная царица сильно перепугалась; царь отвезъ ее въ ближнее село Коломенское; потомъ самъ съ своими боярами усердно помогаль тушить пожарь, который то стихаль, то возобновлялся въ теченіе ніскольких дней. Вслідь затімь, 7-го августа скончалась «первая московская царица», оставивъ послів себя двухъ малыхъ сыновей, Ивана и Өедора. Ее погребли по обычаю въ дъвичьемъ Вознесенскомъ монастыръ, при общей народной скорби. Царь предавался сильной горести. Уже во время Можайскаго путешествія произошла какая-то размолька между царицею и царскими совътниками. А вскоръ послъ кончины Анастасіи мы находимъ ихъ удаленными отъ двора: Алексъй Адашевъ является въ Ливоніи на воеводствъ въ городъ Феллинъ; Сильвестръ же, видя явную царскую немилость въ себъ, добровольно ушель въ Кирилловъ Бълозерскій монастырь. Противники сихъ мужей, къ которымъ принаддежали и братья умершей царицы, спешили воспользоваться ихъ удаленіемъ и настроеніемъ Іоанна, и начали нашептывать ему, будто Сильвестръ и Адашевъ владели какими то чарами или колдовствомъ и будто они извели царицу. Какъ ни было нельно такое обвинепіе, но государь какъ бы далъ ему въру и назначилъ надъ ними судъ изъ епископовъ и бояръ. Обвиненные, когда дошло до нихъ извъстіе о томъ, просили позволенія лично явиться на судъ для очной ставки съ своими обвинителями; митрополитъ Макарій и нѣкоторые бояре поддерживали ихъ просьбу. Но всв противники бывшихъ любимцевъ сильно возстали противъ ихъ возвращенія; а нъкоторые «ласкатели» и «лукавые мнихи» (по словамъ Курбскаго) прямо говорили царю, что присутствіе бывшихъ любимцевъ было бы для него опасно; что они вновь могли бы подвергнуть его дъйствію своего чарованія: нбо все прежнее вліяніе ихъ теперь стали объяснять действіемъ колдовства или волхвованія. Такимъ образомъ обвиненные были судимы и осуждены заочно. Но царь какъ бы не ръшался съ нихъ самихъ начать свои казни, и ограничился заточеніемъ: Сильвестръ быль сослань въ далекую Соловецкую обитель; Алексвиже Адашевъ изъ Феллина переведенъ подъ стражу въ Деритъ, гдъ вскоръ заболълъ горячкою и умеръ. Враги его не упустили случая донести царю, будто Адашевъ себя отравилъ. (42).

Не смотря на выраженія сильной скорби о потерѣ любимой супруги, на щедро разсылаемыя поминки по ней какъ по русскимъ церквамъ, такъ въ Царьградъ, Іерусалимъ и на Аоонскую гору, Іоаннъ въ дъйствительности недолго предавался своей грусти, и почти вследъ за кончиною Анастасіи началь помышлять о вторичномъ бракъ. Сначала онъ вознамърился заключить бракъ политическій: желая предупредить разрывъ съ Литвою за Ливонію, онъ ръпился искать руки одной изъ двухъ сестеръ короля Сигизмунда Августа, и остановиль свой выборь на младшей Екатеринв какъ болве здоровой и красивой. Но сватовство это окончилось неудачею; король уклонился отъ родственнаго союза, именно въ виду близкой неизбъжной войны, которая только одна могла ръшить Ливонскій вопросъ. Тогда царь обратился къ одному изъ владетелей Патигорскихъ Черкесъ, по имени Темгрюку, дочь котораго славилась своею красотою. Она прибыла въ Москву, здёсь при крещеніи получила имя Маріи, и вступила въ бракъ съ Іоанномъ, въ августв 1561 года. Къ сожалвнію красивая Черкешенка своими душевными качествами не была похожа на первую супругу царя; напротивъ, по извістію современниковъ, она какъ истая дочь Кавказа отличалась злонравіемъ и дикостію, а потому имела вредное вліяніе на Іоанна, поощряя его въ жестокости. Скоро охладъвъ въ своей второй супругв, царь сталъ искать другихъ средствъ развлеченія и

предаваться необузданному разврату и пьянству въ кругу своихъ новыхъ любимцевъ. Между последними наибольшее значение получили: Алексей Басмановъ съ сыномъ Оедоромъ, князь Асанасій Вяземскій, Малюта Скуратовъ Бельскій и Василій Грязной. Грубою лестью и усерднымъ угодничествомъ эти царедворцы вкрались въ доверіе государя, и ловко направляли его гнёвъ и опалу на людей противнаго имъ нрава и образа мыслей. Въ усыпленіи царской совести на счетъ совершаемыхъ жестокостей имъ помогали нёкоторые лукавые мнихи, о которыхъ упомянуто выше и между которыми на семъ поприщё въ особенности отличался чудовскій архимандритъ Левкій.

**Ка**зни бояръ и вообще знатныхъ людей начались вскорѣ послѣ кончины Анастасіи и удаленія совѣтниковъ.

Какъ и следовало ожидать, первыми жертвами оказались близкіе и пріятели Алексвя Адашева. Казнены были: брать его доблестный воевода Даніиль съ своимъ малолітнимъ сыномъ и съ тестемъ Туровымъ, трое Сатиныхъ — шурья Алекств и еще итсколько его родственниковъ. Тогда же погибла семья его пріятельницы вдовы какого-то боярина, Марін, родомъ польки, принявшей православіе и отличавшейся набожностію: ее обвинили въ замыслё извести царя колдовствомъ, и казнили вифстф съ пятью сыновыями. Въ послфдующіе годы въ числі погибшихъ были: князья Димитрій Овчина-Оболенскій, племянникъ извістнаго любимца Елены, Михайло Рівпнинъ и Димитрій Курлатевъ. Первый, если върить одному современнику, при какомъ то столкновеніи съ молодымъ Басмановымъ, Өедоромъ, дерзнулъ упрекнуть его въ томъ, что онъ служить государю не полезными дёлами, а гнусною содоміей; Рёпнинъ погибъ за то, что бросилъ на землю и растопталъ ногами маску, которую царь хотвлъ надъть на него во время своего вечерняго разгула, вогда пилъ и плясалъ съ новыми любимцами; а Курлятева умертвилъ со всёмъ семействомъ потому, что былъ когда то другомъ Адашевыхъ. Нъкоторые заслуженные бояре, за недостатокъ раболвиія, подвергались тюрьмів и заточенію; въ ихъ числів герой казанской осады внязь Михайло Воротынскій сосланъ съ семьей на Бълоозеро; а гроза Крымцевъ Иванъ Васильевичъ Большой Шереметевъ сначала мучился въ темницъ; выпущенный на свободу, онъ потомъ укрылся въ обитель Кириллобълозерскую; но брать его Нивита не избътъ казни. Съ нъкоторыхъ другихъ знатныхъ бояръ взяты были клятвенныя поручныя записи въ томъ, что они будутъ

върно служить царю и его сыновьямъ, Ивану и Оедору, и не отъедутъ ни въ Литву, ни въ иныя государства. Эти записи по преимуществу брались съ сыновей и внуковъ тъхъ удъльныхъ русскихъ князей, которые перешли въ Московское государство изъ Литовскаго, каковы: князья Василій Михайловичь Глинскій, Иванъ Мстиславскій, Иванъ Дмитріевичъ Бѣльскій, Александръ Ивановичъ Воротынскій. Если и вообще знатные бояре еще не думали отказываться отъ стариннаго права отъйзда, темъ более притязали на это право ближніе потомен русско-литовских удельных князей, и повидимому не прочь были осуществить его въ виду наступившей эпохи казней и опаль. По крайней мфрф князь Иванъ Дмитріевичь Бфльскій въ данной имъ записи сознается, что онъ действительно думаль бежать изъ Москвы, ссылался съ польскимъ королемъ Жигимонтомъ Августомъ и уже получиль отъ него опасную грамоту. За Бъльскаго дали поручную запись до 27 бояръ, которые обязались внести 10.000 рублей въ случав его побъга. Но, кромв этой поручной записи взята была еще другая подручная: подъ ней подписались боле 100 иныхъ бояръ и служилыхъ людей, которые ручались за первыхъ, т. е. обязывались въ случай ихъ неустойки уплатить за нихъ 10.000 рублей. (Подобныя же поручныя и подручныя записи взяты съ Ивана Шереметева тоже въ 10.000 рубляхъ, а съ Александра Воротынскаго въ 15.000). (48).

Клятвенныя и поручныя записи о неотъезде въ Литву брались не безъ основанія. Ибо были дійствительные приміры такихъ отбівздовъ. Такъ казацкій вождь князь Димитрій Вишневецкій, прославившійся своими подвигами противъ Крымцевъ и перешедшій въ Московское государство, теперь не хотвять болве служить тирану, и ушель опять въ Литву. Милостиво принятый Сигизмундомъ, онъ вскоръ затвиль отчанный походь въ Молдавію, попаль въ плень и быль казненъ въ Константинополъ. Тогда же ушли въ Литву двое Черкасскихъ, въроятно прибывшіе въ Москву вивств съ Марьей Темгрюковной, еще Владиміръ Заболоцкій и нікоторые другіе; съ ними бъжали и многіе дъти боярскіе, спасавшіеся отъ Іоаннова тиранства и еще недовольные темъ, что царь дыякамъ своимъ оказывалъ болве расположенія, чвив военнослужилымъ людямъ, и позволялъ притеснять сихъ последнихъ. Чтобы поощрить московскихъ служилыхъ людей къ измънъ своему сильному противнику, Сигизмундъ ласково принималь въ литовскую службу перебъжчиковъ и раздавалъ имъ нивныя. А съ нвкоторыми знатными боярами Литовское

правительство само входило вътайныя сношенія и свлоняло ихъ въ отъвзду. Мы видели, что таковыя сношенія съ княземъ Иваномъ Дмитріевичемъ Бальскимъ были открыты и онъ, по ходатайству митрополита, епископовъ и бояръ, получилъ прощеніе. За то королю удалось переманить въ себъ другого, болье извъстнаго, боярина и воеводу, князя Андрея Михайловича Курбскаго, отличившагося въ битвахъ съ Крымцами и при взятін Казани. Онъ принадлежалъ въ сторонникамъ и пріятелямъ Сильвестра и Адашева; а потому, несмотря на свои заслуги и бывшее личное расположение въ нему Іоанна, находился теперь подъ страхомъ опалы. Послъ же одной неудачной битвы съ Литовцами (подъ Невелемъ въ 1562 г.) опасенія его усилились. Хотя Іоаннъ еще не оказываль ему явной немилости (можетъ быть потому, что, находясь тогда на пограничной службѣ, онъ легво могъ бъжать), но Курбскій предвидълъ готовившуюся ему участь, и потому вступиль въ тайные переговоры съ литовскими вельможами, гетманомъ Николаемъ Радивиломъ и подканцлеромъ Евстафіемъ Воловичемъ. Самъ король Сигизмундъ Августь приглашалъ его и объщалъ ему свои милости. Сенаторы присягнули на исполненін этихъ объщаній. Наконецъ, получивъ охранную или «опасную» королевскую грамоту, Курбскій різшился исполнить задуманное бъгство. Онъ въ то время начальствоваль въ Юрьевъ Ливонскомъ; при немъ находились его жена и малолътній сынъ. Говорять, будто онъ спросилъ жену, желаетъ ли она видъть его мертвымъ или разстаться съ нимъ навъки; получивъ великодушный отвътъ, простился съ семьей и ночью незамътно покинулъ городъ. Въ сопровождении двънадцати преданныхъ слугъ онъ ускакалъ въ сосъдній городъ Вольмаръ, занятый Литовцами. Это было въ апреле 1564 года.

По прибытіи въ Литву Курбскій получиль грамоту на Ковельскую волость, одно изъ богатьйшихъ и многолюдньйшихъ королевскихъ пміній, и кромі того староство Кревское въ воеводстві Виленскомъ. Очевидно король и литовскіе вельможи въ своей войні съ Москвою ожидали важныхъ послідствій отъ изміны Іоанну одного изъ самыхъ искусныхъ его воеводъ, и тімъ боліве, что вмінсті съ Курбскимъ отъ ізало въ Литву большое количество служилыхъ людей, которые составили подъ его начальствомъ цілую значительную дружину. Съ этою дружиной онъ въ томъ же году принималь участіе въ неудачномъ поході литовскаго войска на Полоцкъ. А зимою сліндующаго (1565) года Курбскій, во главі 15.000 человікъ, ходиль въ область Великолуцкую, сжегъ и разориль нівсколько сель и мо-

настырей. Вообще, перешедши на литовскую службу, Курбскій старался побудить короля въ болже дъятельному и энергичному образу дъйствія противъ Москвы. Побуждаемый его совътами, король началъ посылать частыхъ гонцевъ къ крымскому хану Девлетъ-Гирею и поднимать его на Іоанна. Несмотря на веденные въ то время мирные переговоры съ Москвою, ханъ поддался внушеніямъ и осенью 1565 года сдёлаль внезашный набёгь на Рязанскую украйну, гий тогда не было приготовлено войска для отпора Татарамъ. Бояринъ Алексви Басмановъ и сынъ его Өедоръ, извистный царскій любимецъ, случились на ту пору въ своихъ рязанскихъ помъстьяхъ. Они посиъшили въ Перенславль Разанскій, начали исправлять его украпленія, пришедшія въ ветхость, собрали изъ окрестностей сколько могли служилыхъ людей, и дали мужественный отпоръ Татарамъ, когда тв подступили къ городу. Пограбивъ беззащитныя села и набравъ полону, ханъ безъ особаго успъха ушелъ назадъ. Всъми подобными дъйствіями противъ родной земли, Курбскій совершенно омрачиль свою прежнюю славу и сдёлался вполив измённикомъ отечеству. Нивакое тиранство, никакія обстоятельства и понятія того времени о боярскомъ правъ отъъзда не могутъ оправдать таковую измену. Любопытно то, что она не принесла ожидаемыхъ плодовъ для Литовской стороны; ни его близкое знаніе московскихъ дёль и зловредные для Россіи сов'яты непріятелю, ни его личные походы не дали королю особыхъ выгодъ въ войнъ съ Москвою. Въ то же время и надежды Курбскаго, взамень утраченных московских помъстій, найти почетное и хорошо обставленное существованіе въ Литвъ также не оправдались. Онъ упустиль изъ виду то, что жалованныя королевскія грамоты, при упадкі королевской власти, не обезпечивали поднаго и спокойнаго владенія именіями. Притомъ своею гордостію и горачностію онъ иногда самъ подавалъ поводъ въ столкновеніямъ, и вообще нажилъ себъ много враговъ. Возникали разные споры съ сосъднии относительно жалованныхъ ему земель и судебныя тажбы, которыя не] давали ему покою. Чтобы войти въ родственныя связи съ некоторыми литовскими магнатами и найти въ нихъ поддержку себъ, Курбскій вступиль въ бракъ съ одною знатною и богатою вдовою (урожденною княжною Гольшанскою), имъвшею уже взрослыхъ сыновей; но именно эти сыновыя потомъ затвяли съ нимъ новыя имущественныя тяжбы и ссоры, которыя окончательно отравили его существованіе.

Между тъмъ отъъздъ и измъна Курбскаго произвели большос

виечатавніе на Ивана Васильевича. Это впечатавніе усилилось, когда отъбхавшій бояринъ вступиль съ царемь въ письменную перебранку. Уже тотчасъ после бетства изъ Юрьева Ливонскаго, по пріъздъ въ Вольмаръ, Курбскій отправиль къ царю посланіе. Въ семъ посланіи онъ укораеть Іоанна въ жестокомь избіеніи некоторыхъ верныхъ бояръ и воеводъ, въ насильственномъ пострижении другихъ; говорить о своихъранахъ и заслугахъ и претерпънныхъ имъ гоненіахъ; оправдываетъ свой побъгъ необходимостью; съ гордостію указываеть на свое происхождение оть князя Оедора Ростиславича Смоленскаго и Ярославскаго; грозить царю встречей на Страшномъ судв, и указываеть на его недостойный образь жизни вмёстё съ распутными любимцами. Съ этимъ письмомъ Курбскій отправиль своего върнаго слугу Василія Шибанова. Русскіе воеводы, действовавшіе въ Ливоніи, схватили Шибанова и отправили въ Москву. Лівтописное преданіе (не совствить достовтрное) прибавляеть, будто Шибановъ подалъ запечатанную грамоту самому государю на Красномъ врыльцъ, свазавъ: «отъ господина моего, твоего изгнаннива князя Андрея Михайловича Курбскаго»; царь вонзиль въ его ногу острый посохъ свой; кровь лилась изъ раны; но Шибановъ стояль неподвижно, пока Іоаннъ, опершись на посохъ, слушалъ чтеніе письма. Знаемъ только то, что онъ велълъ подвергнуть слугу мучительнымъ пыткамъ, чтобы узнать подробности объ измѣнѣ и замыслахъ Курбскаго. Шибановъ разсказалъ, что зналъ, но и во время мученій хвалиль своего господина; повидимому, онь быль запытань до смерти.

Громкія укоризны, написанныя сильнымъ краснорѣчивымъ словомъ, задѣли за живое самолюбіе тирана. Онъ захотѣлъ отразить ихъ такимъ же письменнымъ словомъ, а вмѣстѣ блеснуть своею начитанностію и сочинительскимъ талантомъ. На письмо Курбскаго Іоаннъ написалъ обширный отвѣтъ, исполненный ссылками на Св. Инсаніе, на основаніи которыхъ старается доказать божественное происхожденіе и неограниченность своей царской власти. Онъ неоднократно называетъбѣглеца собакой, укоряетъ въ намѣреніи сдѣлаться ярославскимъ государемъ, въ трусости передъ царскимъ гнѣвомъ; стыдитъ его примѣромъ слуги Шибанова; глумится надъ его заслугами; съ горечью вспоминаетъ боярскія крамолы во время своего дѣтства, распространяется о коварномъ будто бы поведеніи бывшихъ своихъ совѣтниковъ Сильвестра и Адашева и отрицаетъ взводимую на него вину въ несправедливомъ избіеніи бояръ; обвиняетъ воеводъ

за неудачи въ Ливоніи и т. д. Курбскій въ свою очередь немедленно написаль отвъть на это, какъ онъ выразился, «широковъщательное и многошумящее писаніе». Онъ глумится надъ безпорядочностію царскаго посланія, неум'ястно «нахватанными словесами» изъ Св. Писанія и укоряєть его за то, что такъ нескладно, подобно баснямъ «неистовыхъ бабъ», пишетъ въ чужую землю, гдв есть люди, «въ риторскихъ и филисофскихъ ученіяхъ искусные». Неизвъстно въ точности, дошелъ ли до царя этотъ краткій отвъть Курбскаго. Переписку свою онъ возобновиль впоследствии (спустя леть четырнадцать). Чрезъ всю эту переписку царя съ отъёхавшимъ бояриномъ проходять двъ путеводныя идеи: Курбскій главнымъ образомъ отстанваетъ древнее боярское право совъта и проводитъмысль, что государь, слушаясь не добрыхъ, а злыхъ совътниковъ, губитъ и себя и государство; а Иванъ Васильевичъ настаиваетъ на безграничномъ самовластін, на правъ жаловать и вазнить бояръ по своему усмотрвнію, безъ чего, по его мивнію, невозможно прочное существованіе государства. Кром'в главной своей мысли, т. е. права бояръ на участіе въ царскихъ советахъ, Курбскій защищаеть старое право боярскаго отъйзда, и вооружается противъ такъ называемыхъ проклятыхъ грамотъ или поручныхъ записей, говоря, что влятва при семъ недъйствительна, такъ какъ вынуждена подъ страхомъ смерти. Укоряя Ивана Васильевича за избіеніе в'ярныхъ бояръ, онъ вспоминаетъ подобныя делнія его предковъ, и весь родъ Московскихъ великихъ князей называетъ «кровопійственнымъ». Несмотря на явное увлечение своею ненавистю въ тирану и нъвоторыми натяжвами въ оправданіи своей изміны, все-тави Курбскій въ этой письменной полемикъ обнаруживаетъ болъе логики и вообще болве грамотной подготовки, нежели его ввиденосный противникъ. При своемъ несомнъпномъ авторскомъ талантъ и значительной начитанности, Иванъ Васильевичъ передко впадаетъ въ явныя противорёчія, страдаеть темнотою и многословіемь, часто приводить исторические примеры и тексты Св. Писанія некстати; поэтому доказательства его неубъдительны, а изложение вообще запутанное и безпорядочное (44).

Около этого времени начались опалы и на членовъ самой царской семьи. Лътомъ 1563 года двоюродный братъ Ивана удъльный князь старицкій Владиміръ Андреевичъ, вмъстъ съ матерью своею Евфросиньею, былъ обвиненъ въ какихъ то замыслахъ по доносу собственнаго своего дыяка Савлука Иванова, котораго онъ за что-то держалъ

въ тюрьмъ. По ходатайству митрополита Макарія и епископовъ, царь простиль Владиміра и Евфросинію; но ради предосторожности взиль у него боярь, дьяковь и детей боярскихь къ себе, а къ нему назначиль изъ собственныхъ бояръ, дыяковъ и стольниковъ. Княгиня же Евфросинія принуждена была постричься въ монахини съ нменемъ Евдокін, и отправилась въ Воскресенскій монастырь на Бълоозеръ, гдъ, по волъ государя, она въ изобили снабжена была всякими припасами, утварью и прислугою; для ея «береженья», а вывств конечно и для надзора за нею, были приставлены къ ней два государевыхъ чиновника съ подьячимъ. Не ограничиваясь этими мърами предосторожности, Іоаннъ вскоръ взялъ у Владиміра Андреевича некоторыя его волости, а ему въ замень даль другія. Въ ноябръ слъдующаго 1564 года скончался родной брать Ивана IV, слабоумный и бездітный Юрій. Спуста нізсколько мізсяцевы, его супруга Юліанія постриглась въ московскомъ Новодівничьемъ монастырв, съ именемъ Александры. Царь назначиль ей на ея пожизненное содержание ивсколько городовъ съ волостями и селами, далъ ей приказныхъ и дворовыхъ людей и вообще обставилъ ея монастырскую жизнь всякимъ довольствомъ.

Около того же времени скончался престарёлый митрополить Макарій (31 декабря 1564 года), более двадцати леть съ честію занимавшій первосвятительскую канедру, мужъ ученый, оставившій после себя большіе книжные труды. Онъ съ прискорбіемъ смотрель на перемъну въ поведении Іоанна, и, если не имълъ охоты или мужества усовъщевать тирана, за то часто докучаль ему своими печадованіями объ опальныхъ. Передъ кончиною онъ, по обычаю той эпохи, написалъ прощальное посланіе, которое и было прочитано на его погребенін; въ этомъ посланіи онъ испов'ядываль свою в'вру, даваль благословеніе царю, царицъ, царевичамъ, епископамъ, боярамъ и всему православному народу, и разръшалъ всъхъ тъхъ, которые передъ нимъ чёмъ нибудь провинились. Когда въ феврале собрался въ Москвъ соборъ русскихъ епископовъ для выбора новаго митрополита, царь предварительно поставиль собору вопросъ о бъломъ клобувъ. Почему повойный митрополить носиль черный клобувъ? спращивалъ онъ: тогда какъ прежніе первопрестольники Петръ и Алексви, а также Леонтій, Игнатій, Исаія Ростовскіе изображаются въ бълыхъ влобувахъ, новгородскіе архіепископы тоже носять бълый влобувъ. Соборомъ решено было, чтобы впредь митрополить носиль бёлый клобувь и печаталь свои грамоты красным воскомы;

на одной сторонъ печати быть изображенію Богородицы съ Младенцемъ, а на другой имянной митрополичьей подписи. Послъ того соборъ, по волъ государя, избралъ на митрополичій престолъ чудовскаго старца Аванасія, прежде бывшаго благовъщенскаго протопона и государева духовника Андрея. 5 марта на торжественномъ его поставленіи въ Успенскомъ храмъ, когда онъ облачился и приведень былъ къ горнему святительскому мъсту, царь подошелъ къ нему, сказалъ привътственное слово и вручилъ новопоставленному святительскій посохъ. Царевичи и епископы провозгласили ему многал лъта. Потомъ митрополить благословилъ государя и держалъ къ нему отвътную ръчь: почти буквальное повтореніе той сцены, которую мы видъли около 70 лътъ назадъ, при поставленіи митрополита Симона; очевидно теперь это былъ уже священный обычай.

Измівна Курбскаго, послівдовавшія за нею наступательныя дівіствія Литовцевъ и нападеніе Крымскаго хана во время мирныхъ переговоровъ—все это произвело чрезвычайное впечатлівніе на подозрительнаго тирана; ему стали повсюду мерещиться бояре-измівники; онъ жаждаль ихъ казней, но какъ бы боялся какихъ то помітью, укоровъ и заступничества. Наконецъ, съ помощью Басманова и другихъ любимцевъ, онъ придумаль нічто странное и нелівное: онъ придумаль опричину.

Москвичи уже привыкли къ частымъ повздкамъ Іоанна то на богомолье по монастырямъ, то на «свои потвхи», т. е. на охоту. Но его вывздъ 3 декабря 1565 года не быль похожь на прежніе вывзды; народъ съ недоумвніемъ смотрвль, какъ снаражень быль огромный обозъ изъ саней, которыя нагрузили всёмъ царскимъ добромъ, дорогими иконами и крестами, золотою и серебряною посудою, платьемъ, денежною казною. Съ царемъ отправилась теперь большая толпа бояръ, дворянъ и приказныхъ людей; многимъ изъ нихъ онъ велёль взять съ собою жень и детей; поездъ сопровождалъ значительный конный отрядъ боярскихъ дътей, не только московскихъ, но и вызванныхъ изъ дальнихъ городовъ. Отслушавъ объдню въ Успенскомъ соборъ, принявъ благословение отъ митрополита и простясь съ народомъ, Іоаннъ сълъ въ сани съ царицею и царевичами и отправился въ ближнее село Коломенское, гдъ праздновалъ Николинъ день; но сдълалась оттепель съ дождами и распутица, которая задержала его здёсь на двё недёли. Когда рёви снова стали, онъ повхалъ въ село Тайнинское; оттуда въ ТроицеСергіевъ монастырь, а изъ Троицы въ Александровскую Слободу. Митрополить, пребывавшіе тогда въ Москві ніжоторые епископы, бояре и всв московскіе граждане оставались въ тяжелой неизвёстности о томъ, что означалъ такой торжественный и вийсти таинственный царскій выбадъ. Неизвістность продолжалась ровно місяцъ. З января явился въ Москву дьякъ Константинъ Поливановъ съ товарищами, и вручилъ митрополиту царскую грамоту, обращенную къ духовенству и боярамъ. Въ этой грамоте написаны были «измены боярскія и воеводскія и всякихъ приказныхъ людей». Тиранъ повтораль обычныя свои жалобы на то, что во время его малолътства бояре и приказные люди поступали своевольно, расхищали номъстья, вотчины и кормленія, о государь же и государствъ нерадёли; отъ Крымцевъ, Литвы и Нёмцевъ христіанство не обороняли. А затвиъ, вогда онъ хочетъ своихъ бояръ и служилыхъ людей наказать, епископы, игумены за одно съ боярами и дыяками стараются ихъ поврывать. Посему, «нехотя ихъ многихъ измённыхъ дълъ терити», царь и великій князь положиль на нихъ свою опалу, оставиль свое государство и повхаль жить тамь, гдв Богь укажеть. Но кромф этой грамоты Поливановъ привезъ другую, обращенную къ московскимъ гостямъ, купцамъ и простымъ людямъ. Ее прочли всенародно; въ ней хитрый тиранъ писалъ, что его опала и гибвъ ихъ не касаются.

Разсчеть на сильное впечатланіе и разъединеніе сословій оказался въренъ. Опасансь коварства и какой либо западни, бояре вийстй съ народомъ, завопили, что безъ государя имъ быть нельзя, какъ овцамъ безъ пастыря, и начали просить митрополита, чтобы онъ, епископы и весь освященный соборъ вийстй съ ними вхали къ государю бить челомъ и молить его о прощении и возвращении. «А измѣн::::вовъ и государевыхъ лиходѣевъ государь воленъ казнить и никто за нихъ стоять не будетъ» — прибавляли они. Немедленно отправились въ путь многочисленные челобитчики. Митрополить Аоанасій остался оберегать столицу отъ безпорядковъ; такъ какъ всъ дъла остановились и приказы сдълались пусты. Вийсто себя онъ послалъ новгородскаго архіспископа Пимена и чудовскаго архимандрита Леввія. Повхали и другіе архіерен, Никандръ Ростовскій, Елевферій Суздальскій, Филофей Разанскій, Матвій Крутицкій, а также архимандриты Тронцкій, Спасскій, Андроньевскій. Князья Иванъ Дмитріевичъ Бъльскій и Иванъ Оедоровичъ Мстиславскій со многими боярами, окольничими, дворянами и приказными людьми

прямо изъ митрополичьихъ палатъ, не зайзжая домой, повхали вслёдъ за архіереями въ Александровскую Слободу.

Не вдругъ Іоаннъ допустилъ къ себъ челобитчиковъ; только послъ разныхъ переговоровъ сначала онъ принялъ епископовъ, а потомъ и боярамъ съ приказными людьми дозволилъвидъть свои царскія очи. Не вдругъ онъ согласился сложить свою опалу; потребовалось много усиленныхъ просьбъ, пока Іоаннъ объявилъ, что, ради отца своего митрополита и богомольцевъ своихъ епископовъ, снова беретъ въ руки «свои государства», а на какихъ условіяхъ, о томъ прикажетъ особо отцу митрополиту. Частъ бояръ онъ удержалъ при себъ; остальныхъ съ приказными людьми отпустилъ, чтобы они по своимъ приказамъ въдали дъла по прежнему. Всъ казались ликующими и благодарили Бога за окончаніе общей опалы. Вскоръ сдълались извъстны и пресловутыя условія, на которыхъ лицемърный тиранъ отказывался отъ своего мнимаго намъренія покинуть государство.

Въ началъ февраля Іоаннъ торжественно воротился въ столицу. Говорять, всё видевшіе его въ это время были поражены рёзкою перемвною въ его наружности. Онъ быль высовъ, статенъ, худощавъ, но кръпко сложенъ, имълъ глаза небольшіе, сърые, но свътлые и острые; носъ прямой, длинный усъ, и вообще въ молодости своей отличался довольно пріятною наружностію. Теперь же, хотя ему было не болье 35 льть отъ роду, онъ уже смотрыль сморщеннымъ, лысымъ старикомъ, съ мрачнымъ полупотухнимъ взоромъ. Явные признаки тёхъ страховъ и опасеній и той жажды крови, которые постоянно терзали его душу. Онъ объявиль, что вновь принимаеть на себя бремя правленія съ тімь, чтобы, во-первыхь, ему вольно было казнить своихъ измённиковъ, класть на нихъ опалу, лишать имущества и жизни безъ докуки и печалованій со стороны духовенства; а во-вторыхъ, чтобы въ государствъ учинить ему себъ опричнину-слово не новое въ смыслъ особаго имущества или владенія, но получившее теперь не бывалое и страшное значеніе. Въ эту свою опричнину Иванъ IV отделилъ часть бояръ, приказныхъ, служилыхъ и дворовыхъ людей съ особо назначеннымъ для того «обиходомъ»; туда же онъ велель выбрать 1.000 человекь изъ князей, дворянъ и дътей боярскихъ, дворовыхъ и городовыхъ, и роздать имъ помъстья въ тъхъ городахъ и волостяхъ, которые назначены въ опричину, а не принадлежавшихъ къ ней помъщиковъ и вот чинниковъ перевести изъ этихъ мъстъ въ иныя. Число отделен-

нихъ на содержание царскаго двора и опричины городовъ съ волостями простиралось свыше двадцати, а именно: Можайскъ, Вязьма, Козельскъ, Перемышль, Бълевъ, Лихвинъ, Медынь, Суздаль, Шуя, Галичъ, Вологда, Юрьевецъ Повольскій, Балахна, Старая Руса, Устюгь, Каргополь и некоторые другіе. Въ самой Москве отделено было нъсколько улицъ съ околотками и слободами, каковы: Чертольская, Арбатская, Сивцевъ Врагъ, часть Никитской и пр. Въ этихъ улицахъ поселены бояре, дворяне и привазные люди, принадлежавшіе къ опричинъ, а непринадлежавшихъкъ ней перевели въ иныя улицы, на посадъ. Въ той же части города, именно за Неглинной на Воздвиженкъ, царь велъль строить для себя особый дворецъ и оградить его крвикою каменною ствною. Все же остальное Московское государство или такъ наз. «земщину» онъ поручилъ въдать боярамъ земскимъ (собственно боярской думъ), во главъ которыхъ поставиль князей Бёльскаго и Мстиславскаго. Разумется, о всяких важных делах земскіе бояре должны были докладывать государю. Странныя распоряженія сін Іоаннъ завершиль ограбденіемъ земской казны: онъ велёлъ взыскать изъ Земскаго приказа сто тысячь рублей «за свой подъемь», т. е. за свое послёднее путешествіе съ огромнымъ обозомъ въ Александровскую Слободу и обратно.

Имущества всёхъ опальныхъ и осужденныхъ на смерть отнынѣ должны были отбираться на государя. Всё эти распоряженія исполнены были безпрекословно, какъ ни странны они казались Русскому народу. Но воля государя въ его глазахъ имѣла священный характеръ. Отдёляясь отъ народа и окружая себя преданными, надежными тѣлохранителями, очевидно робкій тиранъ прежде всего думалъ оградить свою личную безопасность, за которую болѣе всего страшился. А затѣмъ онъ думалъ уже безъ всякой помѣхи предаться утоленію своей безумной ненависти къ вліятельному въ народѣ и гордому свонми знатными предками боярскому сословію, многіе члены котораго были виновны въ своей дерзости передъ государемъ во время его малолѣтства и потомъ въ своихъ притязаніяхъ на право совѣта и отъѣзда.

Началась вторая вереница казней и опаль. Въ числъ первыхъ казненныхъ теперь былъ доблестный князь Александръ Горбатый Шуйскій, потомокъ удёльныхъ князей Суздальскихъ, отличившійся во время Казанской осады; его казнили вмъстъ съ молодымъ сыномъ Петромъ. Современникъ разсказываетъ, что сынъ первый на-

влонилъ голову; но отецъ отвелъ его и свазалъ, что не хочеть видъть его мертвымъ. Юноша, уступивъ ему первый чередъ, взялъ въ руки отрубленную голову отца, поцеловаль ее, и затемъ положиль на плаху свою собственную. Вь ту же эпохуказнены: Петръ Ховринъ, окольничій Цетръ Головинъ, князья Петръ Горенскій-Оболенскій, Иванъ Сухово-Кашинъ и Димитрій Шовыревъ. (Последній быль посажень на коль, на которомь мучился цёлый день, пока испустиль духь). Князья Ивань Куракинь и Димитрій Намаго насильно пострижены въ монахи. Съ князей и бояръ Василія Серебрянаго, Ивана Охлябинина, Ивана Яковлева, Льва Салтыкова, а также съ Очина Илещеева взяты клятвенныя грамоты о върной службъ съ денежными поручительствами. Князь же Михаилъ Воротынскій возвращень изъ ссылки; при чемь съ него взята запись съ двойнымъ поручительствомъ въ 15.000 рубляхъ. Въ записи этой онъ клядся не отъбхать ни къ Литовскому королю, ни къ Турскому султану или Крымскому хану, или къ Ногаямъ, ни къ князю Владиміру Андреевичу! Въ то же время многіе дворяне и діти боярскіе также были заподозрёны въ измённическихъ замыслахъ, подверглись опалъ, лишены своего имущества и частію сосланы въ новопріобрътенную Казань.

Изъ имущества казненныхъ и опальныхъ царь обыкновенно раздавалъ награды своимъ опричникамъ, число которыхъ не ограничилось одною тысячью, а впоследстви доведено было до 6.000. Они набирались изъ молодыхъ людей, принадлежавшихъ къ сословію дворянь и дътей боярскихъ, и должны были отличаться удалью, отчалнною готовностью на все по царскому приказу. Они давали особую клатву на върную службу съ обязанностію знать только одного государя, ради него забыть объ отцё и матери, доносить ему на измънниковъ и не водить хлёба соли съ людьми земскими. Одбляя ихъ дорогими конями, одеждами, оружіемъ, царь придумаль для нихъ еще особое отличіе: прикрапленныя къ садламъ собачьи головы и мётла, въ знакъ того, что они грызуть и метуть царскихъ недоброжелателей. Чтобы крвико привязать ихъ къ себв, тиранъ сквозь нальцы смотрёлъ на ихъ проступки; при столкновеніи съ земскими людьми опричники всегда выходили изъ суда правыми; ибо судьи не смели ихъ обвинять. Понятно, что, почувствовавъ свою безнаказанность, они скоро сделались бичемъ для мирныхъ гражданъ, обижали ихъ, грабили и нарочно заводили съ ними тажбы, чтобы взыскивать съ нихъ денежныя пени. Но чемъ более ста-

новились они непавистны народу, и чемъ более отъ него отделялись, твиъ болве Іоаниъ разсчитываль на ихъ преданность къ себв и върность. Самая Москва казалась ему не безопаснымъ мъстопребываніемъ, и онъ сталь большею частію проживать съ своими опричниками въ любимой имъ Александровской Слободъ, расположенной посреди глухихъ Клязьменскихъ лесовъ, которую онъ обратилъ въ хорошо обстроенный городъ, огороженный каменною зубчатою ствною съ башнами. Кругомъ стояли крѣпкія заставы съ военною стражею, которая никого не пропускала безъ царскаго разрѣшенія; почему жители стали вмъсто Слободы называть ее Неволею. Соединая въ себъ кровожадность виъстъ съ лицемърною набожностіюкакъ это обывновенно бываеть у робкихъ тирановъ, -- Іоаннъ не только прилежаль къ церковной службъ, но и простеръ свою набожность до того, что, если върить современникамъ, по наружности обратиль свой дворець въ монастырь, выбраль изъ опричниковъ 300 человъкъ братін, себя назваль игуменомъ, князя Вяземскаго келаремъ, Малюту Скуратова параклисіархомъ нли пономаремъ, и вивств съ нимъ ходилъ на разсветв звонить въ заутренв. Во время церковной службы онъ принималь участіе въ пініи и чтеніи, а молился въ землю такъ усердно, что на лбу у него оставались знаки поклоновъ. Во время братской трапезы самъ совершалъ вслухъ душеспасительное чтеніе. Но всв эти наружно-благочестивыя занятія не мѣшали конечно самозванной братіи ежедневно вдоволь и вкусно жсть и пить, носить шитые золотомъ и опущенные соболемъ кафтаны подъ черными рясами и предаваться разнымъ безчинствамъ. Самъ Іоаннъ, посреди однообразія сей мнимомонастырской жизни, развлекалъ себя пытками и казнями многочисленныхъ жертвъ своей свиръпости. А на ночь заставляль усыплять себя сказками, для чего держаль особыхь сленцовъ-сказочниковъ. Онъ не покидаль также своей привычки къ частымъразъйздамъ по областямъ для надзора за крвпостями или на богомолье и на охоту (особенно любилъ медвъжью травлю), а иногда являлся и въстолицу, гдъ казни принимали тогда ужасающій характеръ. Хотя онъ и поручиль управленіе государствомъ земскимъ боярамъ; но въ дъйствительности они ничего не дълали безъ его воли. (45).

Такъ называемая нъкоторыми писателями борьба Іоанна съ боярскимъ сословіемъ въ сущности никакой дъйствительной борьбы не представляетъ; ибо мы не видимъ никакого серьезнаго противодъйствія неограниченному произволу тирана со стороны сего сословія. Очевидно самодержавная власть въ Московскомъ государствъ была уже на столько сильна и такъ глубоко вкоренилась въ нравы и возгрвнія народа, что наиболе строптивымъ боярамъ не на кого было опереться, если бы они вздумали оказать какое-либо неповиновеніе. Инъ оставалось только орудіе слабыхъ и угнетенныхътайная крамола, и жестокія вазни Ивана IV являлись бы до нівоторой степени понятными, если бы доказано было существование какой либо опасной для московского самодержавія боярской крамолы. Но таковой при Иванъ IV мы не видимъ. Нельзя же назвать опасною въ этомъ смысле крамолою попытки некоторыхъ бояръ бъгствомъ въ Литву спасти свою жизнь отъ вровожаднаго тирана или мстить ему за причиненныя обиды и насилія. Хотя въ посліднемъ случай такія попытки несомнінно иміноть характерь государственной изміны; но подобныя явленія встрівчались во всі времена и во всёхъ государствахъ, и не могутъ быть названы борьбою какого либо сословія противъ государственнаго строя. Въ Москвъ было одно только сословіе, которое могло оказать нъкоторее противодъйствіе кровожадному самодурству Ивана IV, хотя бы только однимъ своимъ правственнымъ авторитетомъ. Мы говоримъ о высшемъ духовенствъ. И какъ ни было оно въ свою очередь зависимо отъ царской власти и угнетено тираномъ, оно все таки выставило изъ среды себя достойнаго борца. Но любопытно, что этотъ человъкъ вышелъ не изъ другого какого сословія, а именно изъ боярскаго. Следовательно, только чрезъ духовный авторитетъ сіе сословіе могло тогда проявить какой либо открытый протесть противъ тирана.

Митрополить Аванасій занималь первосвятительскую каведру съ небольшимъ два года. Устрашенный въроятно ужасами опричины и не имъя силы характера противостоять имъ, онъ отказался отъ своего сана и удалился въ Чудовъ монастырь. Выборъ Іоанна остановился было на Германъ, архіепископъ Казанскомъ; но когда сей послъдній, еще до своего поставленія, вздумаль поучать царя и напоминать ему о Страшномъ судъ, любимцы стали внушать Іоанну, что въ семъ митрополитъ онъ найдетъ второго Сильвестра, и убъдили его отстранить Германа отъ митрополичьей каведры. Посему нъсколько удивительнымъ является то, что Іоаннъ пожелалъ возвести на эту каведру такого мужа какъ соловецкій игуменъ Филиппъ.

Въ міру Өеодоръ, Филиппъ принадлежалъ въ боярскому роду

Келычовыхъ, одному изъ родовъ, происшедшихъ отъ извъстнаго Андрея Кобылы наравит съ Захарьиными-Юрьевыми, Шереметевыми и др. Переходъ его отъ мірской суеты къ иноческимъ подвигамъ въ общихъ чертахъ напоминаетъ исторію подобныхъ подвижниковъ прежняго времени. Въ молодости своей Оедоръ Колычовъ нъкоторое время находился при великокняжемъ дворъ, и здъсь узналъ его Іоаннъ, тогда еще малольтній. Это было въ последній годъ правленія Елены, когда вслідствіе придворных в крамоль и переворотовъ семья Колычовыхъ подверглась гоненію. Житіе Филиппа разсказываетъ, что, однажды услыхавъ на литургін слова Спасителя «никто же можеть двама господинома работати», молодой бояринъ рашился на всегда покинуть міръ, и тайкомъ ушель изъ столицы. После разныхъ странствій, онъ явился въ Соловецкую обитель, и, никъмъ незнаемый, приняль на себя суровое послушание: рубиль дрова, копаль въ огородъ землю, работалъ на мельницъ и на рыбной ловлъ. Постриженный въ иноки, съ именемъ Филиппа, и усердствул къ церковной службъ, онъ продолжалъ также дъятельно работать то въ монастырской кузниць, то въ клюбнь и т. п. Еще при жизни престарѣлаго игумена Алексѣя, Филиппъ былъ уже избранъ его преемникомъ. Послъ его смерти, вступивъ въ управление монастыремъ, Филиппъ вполнъ проявилъ свои замъчательныя хозяйственныя способности. Онъ умножилъ и улучшилъ соляныя варницы, служившія главнымъ источникомъ монастырскихъ доходовъ; устроилъ мельницу, проведеніемъ каналовъ соединилъ многія озера и осушилъ болотистыя міста для сінокосовь; на одномь изъ острововь построиль скотный дворь, развель рогатый скоть и оленей, изъ шкуры которыхъ стали выдёлывать мёха и кожи. Не однажды Филиппъ по дъламъ своего монастыря посътилъ Москву и Новгородъ, въ епархін котораго принадлежала Соловецкая обитель, и выхлопоталъ для нея разныя жалованныя грамоты. Вообще, бъдная дотолъ, обитель сія при немъ пришла въ довольно цвътущее состояніе: онъ не давалъ времени для праздности и лени, а заставляль всёхъ трудиться. Монастырь украсился новыми и притомъ каменными храмами. Слава его благочестія и строительныхъ подвиговъ распространилась до царскаго двора. Въ 1566 году Іоаннъвызвалъ его въ Москву и объявиль ему свое желаніе видёть его на каседрів митрополичьей. Филиппъ колебался принять сей высокій санъ при трудныхъ обстоятельствахъ того времени, и указалъ на опричину, какъ на великое зло, отъ котораго страдаеть Русская земля. Іоаннъ разгивнался;

однако настояль на своемь. Мало того, принимая митрополію, Филиппъ особой грамотой обязался: «Въ опричину и въ царскій домовый обиходъ не вступаться и митрополіи изъ за опричины не оставлять, и совѣтоваться съ царемъ какъ прежніе митрополиты совѣтовались съ его отцомъ и дѣдомъ». Послѣ того, съ обычнымъ торжествомъ, въ Успенскомъ соборѣ Филиппъ былъ поставленъ на митрополичью канедру освященнымъ соборомъ русскихъ архіереевъ, 25 іюля 1566 года

Настало какъ бы затишье, которое продолжалось болже года; не слышно было о свиржныхъ джяніяхъ Іоанна и его опричниковъ. Но вотъ Польскій король и литовскіе вельможи подослали съ какимъ-то гонцомъ Козловымъ грамоты къ нжкоторымъ московскимъ боярамъ, именно къ князьямъ Бжльскому, Мстиславскому, Воротынскому и конюшему Челяднину, склоняя ихъ перейти на литовскую службу.

Грамоты эти попали въ руки Іоанна, и онъ велёлъ отъ имени бояръ написать ругательные отвёты королю. Тёмъ не менёе сіе обстоятельство подало поводъ къ новымъ и страшнымъ казнамъ. Тогда погибли конюшій бояринъ Челяднинъ, три князя Ростовскихъ, Петръ Щенятевъ, Турунтай Пронскій и многіе другіе, обвиненные въ вакихъ-то заговорахъ. Казни эти сопровождались иногда глумленіемъ и разными утонченными жестовостями, на которыя Іоаннъ быль очень изобрётателень. Такъ разсказывають, будто престарълаго Челиднина онъ сначала посадилъ на тронъ и, снявъ шапку, привътствоваль его царемъ земли Русской, а потомъ. собственноручно ударивъ его ножемъ въ грудь, велълъ докончить его опричникамъ и бросить исамъ на събденіе. Во время этихъ казней остервенвлые опричники такъ опьянъли отъ крови, что съ ножами и топорами бъгали по Москвъ, отысвиван участниковъ мнимаго заговора; убивали ихъ всенародно и трупы бросали на улицахъ и илощадяхъ, гдъ они долго лежали непогребенными; такъ какъ ужасъ обуялъ гражданъ и они не только не смели хоронить погибшихъ, но и сами боялись выходить изъ своихъ домовъ.

При такихъ-то мрачныхъ обстоятельствахъ поднялъ свой голосъ митрополить Филиппъ. Сначала онъ пытался скромно печаловаться объ опальныхъ и усовъщевать Іоанна поучительными бесъдами наединъ. Но подобныя попытки оказались безусившны. Притомъ тиранъ уже измънилъ свое расположение къ нему подъ вліяниемъ разныхъ нашептываний со стороны своихъ любимцевъ, всегда опасавшихся появленія при дворъ новаго Сильвестра. Среди самаго духовенства нашлись

недоброжелатели митрополита, старавшіеся вооружить противъ него царя, каковыми были особенно новгородскій архіепископъ Пименъ, самъ мътившій на архипастырскую каседру, и царскій духовникъ, протопопъ Благовъщенскаго собора Евстафій, котораго митрополитъ за какую-то вину подвергъ епитиміи. Видя безполезность тайныхъ увъщаній, кръпкій духомъ Филиппъ дерзнулъ на явныя, всенародныя обличенія. Въ Успенскомъ соборъ послъ богослуженія царь, окруженный своими опричниками, обыкновенно подходилъ къ митрополиту за благословеніемъ. Филиппъ то дълаль видъ, что не замъчаеть царя, то прямо отказываль ему въ благословеніи. При семъ завнзывались между ними горячія ръчи, въ родъ слъдующихъ:

Филипп. «Отъ въва не слыхано, чтобы благочестивые цари волновали свою державу, и при твоихъ предкахъ не бывало того, что ты творишь; у самихъ язычниковъ не происходило ничего такого».

Іоаннъ. «Что тебѣ, чернецу, за дѣло до нашихъ царскихъ сокѣтовъ? Развѣ ты не знаешь, что ближніе мои встали на меня и котятъ меня поглотить? Одно тебѣ говорю, отче святый, молчи и благослови насъ».

Филиппъ. «Я пастырь стада Христова. Наше молчание умножаетъ гръхи твоей души и можетъ причинить ей смерть».

Іоаннъ. «Филиппъ! Не прекословь, державѣ нашей, да не постигнетъ тебя мой гнѣвъ, или сложи свой санъ».

Филиппъ. «Не употреблялъ и ни просъбъ, ни ходатаевъ, ни подкупа, чтобы получить сей санъ. Зачёмъ ты лишилъ меня пустыни? Если каноны для тебя ничего не значатъ, твори свою волю».

## Или:

Филиппъ: «Здъсь мы приносимъ Богу безкровную жертву за спасеніе міра, а за алтаремъ безвинно проливается кровь христіанская. Ты самъ просишь прощенія предъ Богомъ; прощай же и другихъ, согръщающихъ передъ тобой».

I о а н н ъ. «О, Филиппъ, нашу ли волю думаешь измѣнить? Лучше было бы тебѣ быть единомысленнымъ съ нами».

Филиппъ. «Тогда суетна была бы въра наша, напрасны и заповъди Божіи о добродътеляхъ. Не о невинно преданныхъ смерти скорблю, они мученики. О тебъ скорблю, о твоемъ спасеніи пекусь».

І о а н н ъ. «Ты противишься нашей державѣ; посмотримъ на твою твердость».

Филиппъ. «Я пришлецъ на землъ, и за истину благочестія готовъ потерпъть и лишеніе сана и всякія муки».

Митрополить укораль царя и за то, что онъ одваль своихъ опричниковъ въ черныя одежды съ татарскими тафьями на головъ, и самъ съ ними въ такой же одеждъ являлся въ храмъ Божій. Однажды во время крестнаго хода, увидавъ опричника въ тафъй, онъ обратился въ государю и сказалъ, что Слово Божіе должно слушать съ непокрытою головою, а покрывать ее это агарянскій обычай. Ісаннъ обратился и ничего не заметиль, такъ какъ опричникъ усивлъ снять тафью. Приближенные увърили его, что митрополить осмёливается въ глаза ему говорить неправду. Въ гиввъ Іоаннъ тогда назвалъ его лжецомъ и мятежникомъ. Какъ бы на зло увъщаніямъ архипастыря, поведеніе Іоанна въ это время было въ особенности омерзительно. Онъ вздилъ съ своею сатанинскою дружиною по окрестностямъ Москвы, жегь усадьбы опальныхъ бояръ и убиваль даже ихъ скотъ. Мало того, не довольствуясь обычными забавами, сопровождавшимися пьянствомъ, шутовствомъ и развратомъ, однажды ночью онъ послаль толпу своихъ кромъщниковъ въ дома тёхъ бояръ, чиновниковъ и купцовъ, жены которыхъ извёстны были своей врасотой. Несчастныя женщины забраны силою и приведены къ Іоанну; однъхъ онъ выбралъ для себя, а другихъ роздаль своимъ приближеннымъ. Спусти нъсколько дней, ихъ развезли обратно по домамъ. Нъкоторыя изъ этихъ женъ не выдержали позора и наложили на себя руки.

Решивъ низложить архипастыря, Іоаннъ хотелъ придать сему насилію видъ справедливаго наказанія, постановленнаго по приговору освященнаго собора. Сначала отправили несколько духовныхъ и свътскихъ лицъ въ Соловки для производства следствія о жизни и дъятельности тамъ Филиппа. Слъдователи угрозами и объщаніями склонили игумена Паисія и ніжоторых в малодушных старцевъ къ разнымъ лжесвидетельствамъ. Съ этими влеветами явились они передъ духовнымъ соборомъ, который былъ созванъ царемъ для суда надъ митрополитомъ. Призванный къ отвъту, Филиппъ не считалъ нужнымъ оправдываться передъ взведенными на него обвиненіями и говориль съ достоинствомъ, приличнымъ его сану, прибавивъ; что онъ не боится умереть. Созванный соборъ не осмвлился вступиться за своего архипастыря и раболвпствовалъ передъ тираномъ. 8 ноября 1569 года, во время богослуженія въ Успенскомъ храмв, явился Басмановъ съ толпою опричниковъ и велёлъ всенародно прочесть соборный приговоръ о низложенін митрополита. Затімъ опричники бросились на Филиппа, биан его, сорвали съ него святительское облаченіе, одёли въ худую монашескую рясу, и, посадивъ на крестьянскія розвальни, отвезли въ Богоявленскій монастырь. Послё нёсколькихъ недёль тяжкаго темничнаго заключенія, опасаясь народа, который смотрёлъ на Филиппа какъ на святого мученика и толною собирался передъ его темницей, Іоаннъ сослаль его въ Тверской Отрочъ монастырь (гдё въ слёдующемъ году его постигла мученическая кончина). Такъ этотъ достойный представитель вмёстё и боярскаго, и духовнаго сословія паль въ неравной борьбё съ полоумнымъ тираномъ, отстанвая свое архипастырское право печалованія, увёщанія и поученія.

Вивств съ Филиппомъ подвергся гоненію и весь родъ Колычовыхъ; некоторые его родственники были казнены по привазу Іоанна. Вследъ за темъ настала очередь и того, съ кемъ этотъ родъ былъ связанъ давнею пріязнію: насталь чередъ двоюроднаго брата царскаго Владиміра Андреевича. Можно пожалуй удивляться тому, что тиранъ такъ долго щадилъ князи, на котораго многіе бояре указывали какъ на царскаго преемника еще во время извъстной Іанновой бользии. Царь очевидно считаль его опаснымь для себя соперникомъ и принималъ противъ него разныя мёры предосторожности: нъсколько разъ бралъ съ него клятвенныя записи върно служить не только самому Іоанну, но и его сыновыямъ; не разъ мъналъ у него не только бояръ и слугъ, но и самые города и волости, составлявшіе его удёлъ. Повидимому Владиміръ своимъ поведеніемъ не подавалъ повода къ опаль. Рашивъ погубить его, Іоаннъ прибъгъ въ обычному средству: въ обвинению въ небывалыхъ заговорахъ. Онъ послалъ звать Владиміра съ семьей къ себъ въ Александровскую Слободу. Недовзжая нескольких в версть, несчастный князь быль остановлень въ одномъ селв; сюда явился царь съ полкомъ опричниковъ и началъ судить Владиміра за то, что тотъ будто-бы подкупаль царского повара отравить государя. Конечно тщетными остались всв оправданія и мольбы. Осужденный на смерть, несчастный внязь, по некоторымь извёстіямь, должень быль выпить чашу съ ядомъ. Вмъсть съ нимъ погибла его супруга Евдокія, большая часть его дітей, а также находившіеся при нихъбоярыни и слуги. Мать Владиміра, инокиня Евдовія, была потомъ по приказу тирана утоплена въ Шексив. Такой-же участи подверглась и его невъстка, вдова брата его Юрія, инокиня Александра.

Всв эти отдельныя вазни на сей разъ были только прологомъ къ двянію еще болве ужасному и неслыханному: къ избіеніямъ рус-

скихъ гражданъ цёлыми толпами и къ такому варварскому разгрому нёсколькихъ русскихъ городовъ, который мало чёмъ разнился отъ татарскихъ нашествій.

Не смотря на удары, нанесенные Иваномъ III и Василіемъ III древнимъ въчевымъ городамъ, Новгороду и Искову, эти города продолжали еще пользоваться некоторымь благосостояніемь, благодаря торговому, промышленному духу своего населенія, и конечно сохранили еще многіе старые обычаи вивств съ преданіями о своей минувшей славъ и вольности. Иванъ IV съ ненавистью смотрълъ на такія преданія и обычаи, несогласные съ тімь раболівність, которое онъ хотвлъ видвть повсюду въ своемъ государствв. Онъ началъ съ того, что повторилъ отдовскіе и дедовскіе «выводы». Въ 1569 году, по его привазу, было вновь выведено въ Москву изъ Новгорода полтораста, а изъ Пскова пятьсотъ семей. Затемъ, какъ бы по заранње составленному плану, въ Москву явился изъ Новгорода какой-то бродига, Петръ Волынецъ, и донесъ царю, что архіспископъ Пименъ съ лучшими людьми умыслилъ передать городъ Польскому королю, о чемъ будто бы написали грамоту и спрятали ее въ Софійскомъ соборъ за иконою Богородицы. Посланный съ Петромъ довъренный человъвъ нашелъ изменную грамоту въ указанномъ мъстъ. По всъмъ признакамъ, эта грамота была подложная; но она была нужна тирану, какъ предлогь къ задуманному погрому.

Въ декабръ 1570 года Іоаннъ выступилъ изъ Александровской Слободы съ дружиною опричниковъ, съ отрядомъ стрвльцовъ и другими ратными людьми. Разгромъ начался съ Тверской области, которая подобно Новгородско-Исковской, конечно еще помнила о своей недавней самобытности. Первые избіенія и грабежи жителей совершены въ Клину, и отсюда уже продолжались непрерывно. Въ самой Твери опричники свиръпствовали съ особою силою, убивали людей, грабили имущество и жгли чего не могли унести съ собою. Въ это то время Іоаннъ послалъ Малюту Скуратова въ Отрочъ монастырь подъ предлогомъ взять благословение у бывшаго митрополита Филиппа. Что произошло междуними въ точности неизвъстно; но когда Малюта вышелъ изъ митрополичьей келлін, то объявиль нгумену н братін, что старецъ умеръ отъ угара: говорять, злодей задушиль его подушкою («возглавіемъ»). Той же участи какъ Тверь подверглись Торжовъ, Вышній Волочекъ и другія міста, лежавшія по пути; при чемъ опричники также избивали сидъвшихъ по кръпостамъ

врымскихъ и ливонскихъ пленниковъ. 2 января передовые воинскіе отряды съ боярами и детьми боярскими подошли къ Новгороду. Часть ихъ учинила вокругъ него крыпкія заставы, чтобы ни единый человывь не могь ускользнуть изъ города. Другую часть войска бояре расположили по окрестнымъ монастырямъ; при чемъ всв монастырскія и церковныя казнохранилища опечатали, а потомъ собрали игумновъ и монастырскихъ старцевъ, числомъ до 500, и поставили ихъ въ Новгородъ на правежъ. Въ тоже время третъя часть дружины опечатала въ самомъ городъ подцерковныя кладовыя съ хранившимся въ нихъ имуществомъ, а также кладовыя палаты подъ домами именитыхъ гражданъ, и приставила стражу. Приходскихъ поповъ и дьяконовъ также поставили на правежъ, приказавъ выбивать съ нихъ палками по 20 рублей какъ и съ монаховъ; гостей, торговыхъ и приказныхъ людей схватили, заковали и роздали приставамъ; а семьи ихъ велено содержать подъ стражею въ собственныхъ домахъ.

6 января прибыль самъ царь съ старшимъ сыномъ Иваномъ, со многими князьями и боярами и съ главными силами. Онъ расположился на старомъ княжескомъ дворв или такъ называемомъ Городищъ, за двъ версты отъ Торговой стороны. Первымъ безумнымъ его распоряжениемъ было: поставленныхъ на правежъ нгумновъ и монастырскихъ старцевъ забить палвами до смерти и развезти по монастырямъ для погребенія. Затімъ 8 числа въ Воскресенье съ своимъ сатанинскимъ воинствомъ онъ отправился къ объднъ въ канедральный Софійскій храмъ. Архіепископъ Пименъ со всвиъ освященнымъ соборомъ и съ иконами встретилъ государя у конца великаго Волховскаго моста, и хотълъ по обычаю освнить его крестомъ; но Іоаннъ не ношелъ ко кресту, назвалъ владыву изменникомъ, волкомъ и хищникомъ, и велель ему идти служить объдню. Послъ объдни Іоаннъ съ сыномъ и боярами вошель въ архісинскопскую столовую палату и свлъ за транезу. Туть посреди обёда онъ вдругь «возопиль гласом» велінмь съ простію въ своимъ вняземъ и бояромъ, по обычаю ясакомъ царскимъ» (вполнъ уподоблянсь вакому-либо дивому татарскому хану). По этому исаку или приказу тотчасъ начался неистовый грабежъ архіепископскихъ палать, клётей и всего двора; при чемъ самъ владыка, его бояре и слуги были взяты и отданы подъ стражу. Мало того, грабежъ распространился и на самые храмы: изъ Св. Софіи были взяты «ризная казна», дорогіе сосуды, корсунскія иконы и колокола;

точно также церковная казна, иконы, дорогая утварь и колокола отбирались по всёмъ церквамъ и монастырямъ Великаго Новгорода. Захваченныхъ владычныхъ бояръ и другихъ именитыхъ гражданъ тиранъ приказывалъ въ собственномъ присутствіи на Городищъ подвергать разнымъ мукамъ, чтобы вынудить отъ нихъ деньги и желаемыя признанія; особенно излюбленнымъ способомъ пытви была у него мука огненная или такъ наз. по джаръ. Такихъ поджаренныхъ людей потомъ привязывали къ санямъ, волокли на Великій мость и бросали въ Волховъ. Тутъ же на мосту было устроено какое-то возвышенное мъсто, откуда свергали въ ръку, также связанныхъ вивств, женъ и детей несчастныхъ мучениковъ. Въ это время дети боярскіе и другіе ратные люди на лодкахъ разъвзжали вокругь моста съ рогатинами, баграми и топорами; они произали или разсъкали твять, которые всилывали на поверхность воды, чтобы никто изъ нихъ не могъ спастись отъ ужасной смерти. Такія избіенія совершались въ теченіе пяти неділь. Если вірить Новгородскому лівтописцу, были дни, когда число погибшихъ простиралось до тысячи и даже до полутора тысячъ; когда же они не превышали пяти или **местисотъ**, то за этотъ день надобно было уже благодарить Бога. Следующую затемъ шестую неделю своего пребыванія здёсь Иванъ Васильевичъ употребилъ на то, чтобы съ своимъ воинствомъ вздить вокругъ города, грабить монастыри, жечь хлибные скирды и убивать скотъ; а въ самомъ городъ грабить товары и разорить до основанія лавки, опустошать въ домахъ бояръ и купцовъ подкліти, выбивать окна и ворота. Въ тоже время большіе военные отряды равосланы были во всё четыре стороны въ Новгородскія патины по волостямъ и станамъ, верстъ за 200 и за 300 отъ Новгорода, чтобы разорять боярскія пом'ястья и усадьбы, расхищая имущество и побивая скоть.

Навонецъ кровожадность тирана пресытилась. На второй недълъ великаго поста, въ понедъльникъ, государь велълъ поставить передъ собою съ каждой улицы по человъку изъ оставшихся въ живыхъ. «Дряхлые и унылые, отчанвшіеся живота своего, стояли они какъ мертвые», но выраженію Новгородскаго льтописца. «Государь возэръвъ на нихъ кроткимъ, милостивымъ окомъ, глаголалъ имъ свое царское слово». Это слово состояло въ порученіи молиться о его царскомъ благочестивомъ державствъ, о его чадахъ и всемъ христолюбивомъ воинствъ, о томъ чтобы Богъ даровалъ ему побъду и одольніе на враговъ, а пролитая кровь пусть взыщется на изминики Пимени и его здыхъ единомысленнивахъ. Послъ того Иванъ Васильевичъ, оставивъ въ. Новгородъ правителемъ и воеводою внязя Петра Даниловича Проискаго, со всёми полками своими выступиль во Псковъ; а владыку Иимена и бывшихъ па правежв поповъ и дьяконовъ и еще не избитыхъ опальныхъ новгородцевъ, вийстй съ награбленными богатстваин, подъ кръпкою охраною отправиль частію въ Москву, частію въ Александровскую Слободу. Трудно сказать, какое побуждение наиболве руководило двиствіями тирана при описанномъ разгромв Великаго Новгорода: неукротимая кровожадность и злоба на бывшую въчевую общину или ненасытное корыстолюбіе и зависть къ богатствамъ этого древняго торговаго города? Трудно также съ точностью опредвлить число избитыхъ имъ новгородцевъ, по разнымъ извъстіямъ оно различно; во всякомъ случай едва ли оно было менйе 30.000 душъ обоего пола! Ударъ, нанесенный благосостоянию города Иваномъ III, не можеть идти въ сравненіи съ погромомъ его внува. Отъ сего последняго Ведикій Новгородъ потомъ никогда не могь оправиться, и тёмъ более что за этою вазнію послёдоваль неизбъжный голодъ и моръ, такъ что Новгородъ значительно запуствлъ. Какое страшное впечатлъніе оставиль здёсь погромъ Грознаго, можно отчасти судить по следующему случаю. Года два спустя (25 мая 1572 г.), много народу стояло за объдней въ каменномъ храмъ Параскевы Пятницы на Торговой сторонъ, на Ярославл'в Дворищ'в. Когда кончалась литургія, какъ-то громко и неожиданно зазвопили въ колокола, и этотъ звонъ произвелъ паническій ужасъ. Весь народъ, мужчины и женщины, тісня и толкая другъ друга, бросился опрометью изъ церкви, побъжалъ въ разныя стороны, куда глаза глядять, и распространиль переположь по всему городу; купцы покидали свои лавки незатворенными, а товары свои отдавали первому встричному. Только въ вечеру граждане опомнились и пришли въ себя.

Пскову Иванъ Васильевичъ готовилъ участь Новгорода. Но судьба пощадила его, котя и не вполнѣ. Спасеніе его лѣтописи объясняютъ разными причинами. Уже великій звонъ, раздавшійся посредн ночи и призывавшій къ заутренѣ, умилилъ Іоанна, остановнящагося въ загородномъ Никольскомъ монастырѣ на Любатовѣ. На слѣдующій день онъ вступилъ въ городъ. Тутъ, по совѣту своего намѣстника и воеводы князя Юрія Токмакова, псковичи при въѣздѣ Ивана Васильевича встрѣтили его каждый передъ своимъ домомъ

съ наврытыми столами и хлебомъ-солью, стоя на коленяхъ со всеми своими семьями. Эти знави преданности и покорности тронули даже Іоанна. Можеть быть, тиранъ быль уже пресыщенъ страшными новгородскими избіеніями и на сей разъ оказался доступнъе другимъ чувствамъ сравнительно съ жаждою крови. Встрвченный духовенствомъ съ печерскимъ игуменомъ Корниліемъ во главі, онъ отслушалъ молебенъ въ Тронцкомъ соборъ, и поклонился гробу Всеволода Гаврінда; при чемъ съ любопытствомъ осмотредь его тяжелый мечъ. А затемъ выбхаль изъ города и расположился въ предместьи. Во время короткаго пребыванія своего здёсь онъ ограничился немногими казнями псковичей и грабежомъ ихъ имущества; такъ онъ отобраль на себя изъ монастырей казну, наиболе дорогую утварь, т. е. иконы, кресты, пелены, сосуды, книги, и колокола. Опричникамъ своимъ онъ позволилъ грабить самыхъ зажиточныхъ гражданъ, только священниковъ и монаховъ запретилъ трогать. Преданіе прибавляеть, что псковскій блаженный человівь Никола, прозваніемъ Салосъ (юродивый), когда царь посётиль его келлію, будто бы сталь угощать его кускомь сырого мяса; при чемъ укорялъ его въ кровожадности и предсказывалъ ему самому большое бъдствіе, если онъ посягнеть на городъ Псковъ. Тиранъ сначала не обратилъ большого вниманія на его слова; но когда онъ велель синть колоколь съ Троицкаго собора, тотчасъ паль его лучшій конь, согласно съ предсказаніемъ блаженнаго; тогда царь ужаснулся и вскоръ убхаль изъ Искова.

Погромемъ Новгорода дёло о мнимой новгородской измёнё однако не кончилось. Начались усердные розыски о единомышленникахъ Пимена въ самой Москве. Помощію жестокихъ пытокъ у разныхъ сановныхъ лицъ, обвиненныхъ въ измёнё, вымучены были признанія объ ихъ намёреніи отдать Новгородъ и Псковъ Литве, извести царя и посадить на престолъ князя Владиміра Андреевича — обвиненія, сами говорящія за себя явною своею нелёпостію. Тёмъ не менёе всё обвиненные осуждены были на казнь, вмёстё съ остаткомъ опальныхъ новгородцевъ. Къ общему удивленію, въ числё ихъ на сей разъ явились трое главныхъ любимцевъ Ивана Васильевича, именно оба Басмановы, отецъ съ сыномъ, и князь Аоанасій Вяземскій, который будто бы предувёдомилъ новгородцевъ о царской на нихъ опалё. За ними слёдовали заслуженные государственные люди, каковы: печатникъ Иванъ Михайловъ Висковатый, казначей фуниковъ, бояринъ Яковлевъ и нёкоторые изъ дъяковъ.

Въ концъ іюля 1570 года столица оцъпенъла отъ ужаса при видъ цівлой вереницы разставленных на главной площади висівлиць и зажженнаго костра съ висящимъ надъ нимъ огромнымъ котломъ. Самъ царь, окруженный толпою опричниковъ, распоражался казнями. Видя пустую площадь, онъ разослалъ своихъ кромъшниковъ сгонять попратавшійся народь, который вскорі и наполниль місто казни. Сія послёдняя совершалась съ нёкоторыми обрядами и обычании государственнаго правосудія. Такъ предварительно думный дьякъ прочелъ имена осужденныхъ и ихъ вины. Первыми казнены Висковатый и Фуниковъ. Современныя извъстія передають при семъ разныя возмутительныя подробности. Въ теченіе нёсколькихъ часовъ палачи-опричники кололи, рубили, въшали и обливали кипяткомъ несчастныхъ. Іоаннъ собственноручно принималь участіе въ этомъ адскомъ дваніи. Умерщвлено было около двухъ сотъ человівь. Конецъ сего дванія опричники привітствовали татарскимъ крикомъ гойда! гойда! Среди вазненныхъ на площади не было ни Вяземскаго, умершаго подъ пытками, ни Алексви Басманова, который, какъ говорять, по приказу тирана умерщвленъ былъ собственнымъ своимъ сыномъ Өедоромъ; что однако не избавило последняго отъ казни. Тиранъ не ограничился однако мужами; послъ того онъ свиръпствоваль надъ женами, дётьми и домочадцами казненныхъ своихъ сановниковъ. Именіе ихъ было отобрано на государя. Некоторые обвиненные были впрочемъ помилованы отъ смерти и частію разосланы въ заточеніе. Въ числів ихъ находился и бывшій новгородскій архіепископъ Пименъ, сосланный въ одинъ изъ тульскихъ монастырей, гдв онъ вскорв и умеръ.

Казни послё того везобновлялись время отъ времени. Въ ту зиму между прочими жертвами Іоанновой кровожадности погибли славный воевода князь Петръ Семеновичъ Серебряный, думный дьякъ Заларій Очинъ-Плещеевъ, Иванъ Воронцовъ, сынъ Өедора, бывшаго любимцемъ Іоанна во время его юности, и многіе другіе, истребляемые иногда не только со своими семьями, но и со всёми родственниками. Тиранъ не просто казнилъ, а съ свойственною ему изобрётательностію придумывалъ для сего разные болёе или менёе мучительные способы, какъ-то: раскаленныя сковороды, пылающія печи, желёзные клещи, острые когти, тонкія веревки, перетирающія тёло, и т. и. Мало того, иногда въ своихъ казняхъ Иванъ Васильевичъ отличался особаго рода юморомъ или глумленіемъ. Напримёръ, одного боярина (Козаринова-Голохвастова), принявшаго схиму въ

належив избъжать смерти, онъ вельиъ взорвать на бочев пороха, говоря, что схимники суть ангелы и должны летъть прямо на небо. Въ самыхъ своихъ забавахъ тиранъ постоянно проявлялъ кровожалность. Такъ любимою его шуткою было внезанно выпускать голодныхъ медвъдей на мирную толцу гражданъ и отъ души смъяться ихъ нспугу и увъчьямъ. Иногда кого либо изъ осужденныхъ на казнь онъ приказываль защивать въ медвъжью шкуру и затравливать собаками. (Такою казнію, говорять, впослёдствін погибь бывшій чудовской архимандрить, преемникъ Пимена на новгородской каоедръ, архіепископъ Леонидъ). Самые шуты, въ большомъ числе окружавшіе его, иногда собственною жизнію платили за какую нибудь неудачную остроту (какъ это разсказывають, напримъръ, объ одномъ изъ нихъ, князъ Оснив Гвоздевъ, котораго Іоаннъ закололъ собственноручно, а нотомъ спохватился, и тщетно просиль доктора иноземца исцилить своего вирнаго слугу). Къ довершению совершаемыхъ Иваномъ ужасовъ, Московское государство страдало въ это время отъ сильныхъ пеурожаевъ, такъ что дороговизна была страшная, и многіе гибли отъ голода; а сл'ядствіемъ голода и часто неестественной инщи явилась прилипчивая смертоносиая болёзнь, противъ которой учреждены были конныя заставы, съ приказомъ хватать торговцевъ, Адущихъ безъ письменнаго вида, и жечь ихъ вместе съ лошадьми и товарами (47).

Къ печальному внутреннему положенію Россіи присоединились вившнія б'ядствія и жестокія пораженія отъ сос'ядей.

Ведя войны съ сосъдями за Ливонію, Московскій царь одновременно съ тъмъ долженъ былъ постоянно раздълять свои силы для обороны южныхъ предъловъ отъ Крымскихъ татаръ. Теперь онъ могъ наглядно убъдиться въ томъ, какъ правы были Адашевъ и его сторонники, которые совътовали покончить прежде съ сими послъдними или по крайней мъръ надолго ихъ обезсилить. Крымскій ханъ по прежнему являлся то союзникомъ Россіи противъ Польши, то союзникомъ Польши противъ Россіи, смотря по тому, кто усиъвалъ склонить его на сторону болъе щедрыми дарами. Поэтому разбойничья Орда обыкновенно по очереди дълала набъги то на Польсколитовскія, то на Московскія украйны. Посолъ Іоанна, умный Аоанасій Нагой, долго пребывалъ въ Крыму, иногда терпълъ разныя невзгоды и хлопоталъ о томъ, чтобы склонить Девлетъ-Гирея къ заключенію прочнаго мира; главнымъ же образомъ онъ ловко вывъдывалъ тамъ разныя въсти, и увъдомлялъ о нихъ царя. Такъ отъ него вовремя узнавали въ Москвъ о сношеніяхъ ногайскихъ внязей и казанскихъ инородцевъ съ Крымомъ, а также о замыслахъ турецкаго султана. Уже знаменитый султанъ Солиманъ не хотълъ помириться съ руссвимъ владычествомъ въ Казани и Астрахани, и намфренъ быль послать войско для обратного завоеванія нижней Волги. Но крымскій ханъ, и безъ того тяготившійся своею зависимостію отъ Константинополя, опасался подпасть еще большей зависимости, а потому подъ разными предлогами отговаривалъ султана отъ этого похода. Солиманъ вскоръ умеръ. Но его преемникъ Селимъ ръшилъ привести въ исполнение планъ отца. Весною 1569 года въ Кафу приплылъ значительный турецкій отрядъ, который подъ начальствомъ кафинскаго паши Касима долженъ былъ идти Дономъ до Переволоки, тутъ прокопать каналъ, соединяющій Донъ съ Волгою, чтобы провести по немъ суда съ пушками, и затъмъ идти подъ Астрахань. Крымскому хану приказано было сопровождать Турокъ съ 50,000 своихъ Татаръ. Турки и Татары пошли степью; а суда съ пушками поплыли Дономъ подъ прикрытіемъ 500 янычаръ. Въ числъ гребцовъ, сидъвшихъ на этихъ судахъ или такъ наз. «каторгахъ», находился московскій человінь Семень Мальцевь, посланный гонцомъ къ Ногаямъ и захваченный въ пленъ. Онъ то после разсказываль объ этомъ походъ. Турки шли Дономъ цёлыхъ пять недъль, и подъ великимъ страхомъ нападенія отъ московскихъ ратныхъ людей или отъ казаковъ. Въ половинъ августа они достигли Переволови и стали копать каналь, но скоро убёдились въ чрезвычайной трудности сего предпріятія. Между німи начался ропоть, а крымскій ханъ сов'ятоваль Касиму воротиться назадь. Бросивъ работу, паша двинулся къ Астрахани и думаль зимовать подъ нею. Испуганные приближавшеюся зимою и недостаткомъ събстныхъ припасовъ, Турки подняли бунтъ. Къ тому же пришли въсти о приближенін русскихъ воеводъ съ большимъ войскомъ. Тогда Касимъ снялся съ лагеря, и вийстй съ Девлетъ-Гиреемъ ушелъ пазадъ. Такъ счастливо для Москвы окончилось это турецкое предпріятіе, грозившее ей большими бъдами. Однако султанъ все еще не думаль отказаться отъ Казани и Астрахани, несмотря на московскихъ пословъ, отправляемыхъ въ Константинополь хлопотать о миръ (Новосильцевъ и Кузьминскій). Селимъ гибвался еще и за то, что Иванъ IV посылаль ратныхъ людей своему тестю черкесскому князю Темгрюку на помощь противъ его кабардинскихъ сосёдей; мало того, чтобы имъть здъсь опорный пунктъ, царь вельлъ поставить русскій городъ на Терекъ.

Русскіе станичники (пограничная стража) дали знать, что лівтомъ 1570 года крымскій ханъ готовится сділать вторженіе въ Россію съ огромными силами. Московскіе воеводы все літо сторожили по берегамъ Оки; но ханъ не являлся. Бдительность вслёд. ствје того ослабала, и воеводы стали менае доварять тревожнымъ слухамъ. А между тъмъ дъйствительно ханъ собралъ болъе 100,000 конниковъ, и весною 1571 года внезапно ворвался въ Московское государство. Нашлись изменники между некоторыми дътьми боярскими, ожесточенными противъ тирана; они перебъжали въ хану, и разсказали ему о томъ, что большая часть русскаго войска находится въ Ливоніи, что въ Московской землів множество людей погибло отъ голода и морового повётрія. Тё же измінники вивств съ некоторыми новокрещенными и бежавшими отъ насъ Татарами провели Крымцевъ черезъ Оку такъ, что воеводы неуспели поменть переправе. Вследстве тревожных слуховь самь царь съ своею опричиною выбхаль къ войску на Оку. Онъ находился въ Серпуховъ, вогда узналъ о переправъ Татаръ, которые отръзали его отъ главнаго войска. Тогда онъ поспъшно бъжалъ въ Александровскую Слободу, а оттуда въ Ростовъ, оставивъ Москву на произволь судьбы. Однако Бёльскій, Мстиславскій и другіе воеводы успъли съ береговъ Оки прибыть къ Москвъ, и заняли ея посады, готовась оборонять столицу. На следующій день, 24 мая, въ празднивъ Вознесенія, явились Татары и подожгли окрайны города. Гонимый сильнымъ вътромъ, огонь началъ свиръпствовать съ страшною силою, и въ несколько часовъ обратилъ въ пеневъ большую часть посадовъ. При семъ множество народа, собравшагося въ городъ изъ окрестныхъ мъстъ, погибло въ пламени или задохлось отъ дыму. Самъ главный воевода Иванъ Дмитріевичъ Більскій задохся у себя на дворъ въ каменномъ погребъ. Москва ръка до того наполнилась трупами, что некоторое время не могла ихъ пронести внизъ по теченію. Ханъ однако не решился осаждать уцелъвшій Московскій Кремль, и, услыхавъ о приближеніи другой русской рати, ушелъ назадъ, уводя громадный полонъ (говорятъ, до 150,000). Послё того ханъ тотчасъ возвысиль свой тонь въ сношеніяхъ съ Москвою, хвалился своимъ торжествомъ и высокомфрно требовалъ возвращения Казани и Астрахани. Іоаннъ наоборотъ понизиль тонь, сталь посылать хану челобитныя грамоты и соглатался даже отдать ему Астрахань; Аванасію Нагому онъ поручиль объщать такіе поминки, какіе получаль Магметь-Гирей, да еще прибавить къ нимъ и то, что посылаль Польскій король. Однако Девлеть-Гирей не поддался на эти объщанія, понимая, что Ивань хочеть выиграть время. Поэтому літомъ слідующаго 1572 года онъ снова нагрянуль со стотысячною ордою, и опять успіль переправиться черезь Оку. Но воевода Михаиль Ивановичь Воротынскій, стоявшій съ русскимъ сторожевымъ войскомъ у Серпухова, погнался за Татарами и настигь ихъ на берегу Лопасни, не доходя версть 50 до столицы. Туть въ нісколькихъ неудачныхъ схваткахъ ханъ потеряль много людей; послів чего повернуль назадъ и поспівшно ушель. Вмісто прежняго требованія Казани и Астрахани, ханъ теперь мирился на одной Астрахани; но Іоаннъ тоже вновь перемівниль тонь и не соглашался уже пи на какую уступку (48).

Какъ ни велико было бъдствіе, произведенное погромомъ Москвы отъ Девлетъ-Гирея, но оно только на короткое время прервало заботу Ивана Васильевича объ отысканіи себ'я третьей супруги, а своему старшему сыну Ивану первой. Царица Марыя Темгрюковна скончалась въ 1569 году, и ся смерть тиранъ не преминулъ приписать тайной отравъ отъ своихъ воображаемыхъ недруговъ. Болъе 2.000 знатныхъ и незнатныхъ девицъ было собрано въ Александровскую Слободу. Изъ нихъ царь выбралъ для себя Мареу, дечь новгородскаго купца Василія Собакина, а для царевича Ивана Ивановича Евдовію Богдановну Сабурову. Незнатные отцы этихъ избранницъ немедленно получили боярскій санъ; другіе родственники Мароы возведены вто въ окольничіе, вто въ кравчіе. Но во время приготовленій къ свадьб'в царская нев'вста занемогла. Т'вмъ не меп'ве об'в свадьбы одна за другою были отпразднованы съ обычными обрядами и церемоніями; а спусти двіз неділи послів візнца, царица Марва скончалась. Неизвъстно въ точности, была ли она жертвою зависти и придворныхъ козней или естественной бользни; но подозрительный тиранъ отнесъ ся кончину злонамфренной порчв. Онъ заодно началъ разыскивать между боярами и виновниковъ ел смерти, и измънниковъ, приведшихъ Крымскаго хана на Москву. Мучительства и казни оживились съ новою силою. Въ эту эпоху погибли между прочими: братъ бывшей царицы Маріи Михаилъ Темгрювовичь, Иванъ и Василій Яковлевы, Замятня—Сабуровь, Левъ Салтыковъ и др. Недовольствуясь упомянутыми выше изысканными способами казней, тиранъ некоторыхъ осужденныхъ имъ истреблялъ

еще тонкимъ ядомъ, умерщвляющимъ въ назначенный заранъе срокъ; его для сей цёли приготовляль придворный врачь, Елисей Бомелій. Этотъ Бомелій, по происхожденію Голландецъ, получившій образованіе въ англійскомъ Кембриджскомъ университеть, старался втереться въ довъренность царя и угождать его дикимъ порывамъ. Отъ такого яда погибли тогда: бывшій царскій любимецъ Григорій Грязной, князь Иванъ Гвоздевъ-Ростовскій и пр. А не далбе какъ на следующій годъ, после отраженія Крымскаго хана на берегу Лопасни, самъ побъдитель его, знаменитый воевода Михаилъ Ивановичь Воротынскій, также паль жертвою свирёпости тирана, для котораго слава и заслуги отечеству были только лишнимъ поводомъ въ подозрвнівит и зависти. Если справедливо известіе Курбскаго, то собственный холопъ обвинилъ Воротынскаго въ замыслё извести царя посредствомъ колдовства. Какъ ни нелъпо подобное обвинение (м. б. внушенное самимъ тираномъ), но его было достаточно для того, чтобы доблестнаго воеводу пытали огнемъ и потомъ едва дышащаго послади въ заточеніе, такъ что онъ скончался на пути. Тогда же погибли внязь Нивита Романовичъ Одоевскій и бояринъ Михаилъ Морозовъ, немного послъ князь Куракинъ и родственники покойной царицы Мароы, дядя Григорій и брать Каллисть, и многіе другіе.

Между твиъ, потерявъ третью свою супругу, Иванъ Васильевичь почти немедленно (въ томъ же 1572 году) вступиль въ новый бракъ, четвертый! Выборъ его палъ на дъвицу Анну Алексвевну Колтовскую. Но такъ какъ сей четвертый бракъ по правиламъ церкви быль незаконный, то царь обратился въ духовенству; онь созвалъ въ Москвъ соборъ епископовъ и написалъ ему смиренное посланіе, моля утвердить его новый бракъ, а предыдущій не считать за дъйствительный, ибо Мароа только по имени была царицею и преставилась дівою. Соборь не посміль противорівчить, и утвердиль бракъ, возложивъ на государя легкую эпитимію. При семъ, чтобы предупредить соблазнъ для народа, соборъ подъ страшной церковной клятвой запретиль всякому иному вступать въ четвертый бракъ. За смертію митрополита (Кирилла) на этомъ соборѣ предсъдательствоваль угодникъ тирана, новгородскій архіепископъ Леонидъ. Тотъ же соборъ избралъ новаго митрополита, именно Антонія, бывшаго архісинскопа Полоцкаго. Около трехъ леть прожиль Иванъ Васильевичь съ четвертой супругой; наскучивъ ею, любострастный тиранъ заключилъ ее въ монастырь (гдф она прожила по 1626 года); а себъ взяль въ сожительницы Анну Васильчикову;

вскор вона умерла, и тиранъ на ен мъсто взялъ нъкоторую вдову Василису Мелентьеву. Наконецъ, въ 1580 году, царь вздумалъ торжественно вступить въ пятый бракъ. Въ это время онъ женилъ второго сына своего Оеодора, для котораго изъ собранныхъ красавицъ выбралъ Ирину Оедоровну, сестру своего новаго любимца Бориса Годунова; сей послъдній происходилъ отъ татарскаго мурзы Чета, въ XIV въкъ вывхавшаго изъ Орды въ Москву. Затъмъ царь для себя избралъ Марію, дочь Оедора Нагого. Объ свадьбы были отпразднованы съ обычными обрядами. На сей разъ Иванъ Васильевичъ уже не счелъ нужнымъ обращаться къ духовнымъ властямъ за церковнымъ разръшеніемъ; а ограничился тъмъ, что послъ своего пятаго брака нъкоторое время только исповъдывался, но не пріобщался.

Въ правительственныхъ делахъ самодурство Ивана Васильевича особенно высказалось следующимъ его поступкомъ. Продолжая игру въ земщину и опричину и какъ бы не довъряя старымъ земскимъ боярамъ, царь вздумалъ во главъ земщины поставить особаго государя, и притомъ человъка не русскаго, а татарскаго происхожденія. Въ Касимовскомъ ханствъ извъстному Шигь-Алею (умершему въ 1567 году) наследоваль его дальній родственникъ Саинъ-Булатъ, сынъ татарскаго царевича Бекъ-Булата. Сей служниый насимовскій ханъ принималь съ своими Татарами такое же дъятельное участіе въ походахъ и войнахъ Ивана Васильевича какъ и предмественикъ его Шигъ-Алей. Въ 1573 году онъ принялъ христіанство съ именемъ Симеона; тогда вмёсто Касимова царь далъ ему въ кориленіе Тверь, съ титуломъ великаго князя Тверского. Этого то крещенаго татарина, Симеона Бекбулатовича, Иванъ Васильевичъ вдругъ (около 1575 года) посадилъ государемъ на Москвъ, даже вънчалъ его царскимъ вънцомъ и окружилъ пышнымъ дворомъ; а себя сталъ именовать только Иваномъ Московскимъ, поселился на Петровкъ, ъздилъ къ Симеону на поклонъ какъ бы простой бояринъ, писалъ ему разныя челобитныя, величал его «великимъ княземъ всея Руси», себя же и своихъ сыновей называя уменьшительными ниенами, Иванцомъ и Оедорцомъ. Отъ имени Симеона писались и нъкоторыя правительственныя грамоты (впрочемъ, неважныя по содержанію). Такое чудачество съ Симеономъ Бекбулатовичемъ продолжалась около двухъ лётъ. Хоти раздёление на опричину и земщину не было отмънено при жизни Ивана Васильевича; но въ послъднюю эпоху его царствованія названія «опричнина» и «опричникъ»

постепенно вышли изъ употребленія, заміняясь названіемъ дворъ и дворовый.

На ряду съ тиранствомъ и самодурствомъ Ивана IV, видимъ у него черты замізчательной подозрительности, трусости и малодушія. Окруживъ себя преданною, надежною дружиною опричниковъ или тълохранителей, онъ далеко не считалъ себя въ безопасности и постоянно опасался боярских замысловъ и козней, направленныхъ будто бы къ сверженію его съ престола. На сей случай онъ заранъе искалъ себъ върнаго убъжища, съ своей семьей и своими сокровищами; а потому не только строилъ для себя каменныя укръиленныя палаты въ Вологдъ, но и устремилъ свое внимание за море, на отдаленную Англію. Выше мы видёли, что членъ англійской Бёломорской компаніи Дженкинсонъ, человінь ловкій и предпріничивый, съумълъ понравиться Ивану Васильевичу, пріобръсти его довъріе, и, пользуясь тамъ, выхлопотать у царя расширеніе льготъ для своей торговой компаніи. Эта компанія получила почти исключительное право приставать къ нашимъ ствернымъ берегамъ, получила разртиеніе учредить свои склады кром'в Москвы въ Вологд'в, Ярославл'в, Костром'в, Нижнемъ, Казани, Астрахани, Новгород'в Великомъ, Исков'в, Ругодив'я и Юрьев'я Ливонскомъ, а также безпошлинно провозить свои товары Волгою въ Каспійское море и Среднюю Азію. При помощи того-же Дженкинсона, царь попытался войти въ непосредственныя сношенія съ королевой Елизаветой, и предложиль ей (въ 1567 году) заключение таснаго оборонительнаго и наступательнаго союза; при чемъ тайною статьею договора должно быть предоставлено обоюдное право находить себъ полный пріють во владъніяхъ союзника, въ случав какой либо невзгоды. Но умная королева по отношению къ Россіи заботилась только о торговыхъ выгодахъ Англичанъ, и отнюдь не желала заключать такой договоръ, который бы обязалъ ее принимать участіе въ происходившихъ тогда войнахъ Россіи съ Польшей и Швеціей изъ-за Ливоніи; да если бы и желала, то не могла сего сдълать одною собственною волею при конституціонномъ стров своего государства. Чрезъ своего посланника (Оому Рандольфа) она словесно и уклончиво отвъчала на предложение союза, а въ своей грамотъ говорила только о торговыхъ дълахъ. Іоаннъ настанвалъ на заключеніи тіснаго союза; вновь получивъ уклончивый отвътъ, онъ вспылилъ и разразился ръзкимъ письмомъ къ королевъ. «Мы думали», писалъ онъ 24 октября 1570 года, «что ты въ своемъ государствъ государына». «Но видимъ, что твоимъ государствомъ правять помимо тебя мужики торговые, а ты пребываеты въ своемъ дъвическомъ чину какъ есть пошлая дъвица». Вмъстъ съ тъмъ онъ объявилъ опалу на англійскихъ купцовъ, велъль захватить ихъ товары и прекратить ихъ торговлю въ Россій. Большихъ хлопотъ стоило потомъ Елизаветъ и англійскимъ купцамъ, съ помощью того же Дженкинсона, смягчить царя и возстановить свою торговлю съ Россіей и черезъ Россію съ азіатскими странами; но прежнія ихъ привилегіи не были возстановлены вполнъ. Иванъ Васильевичъ впрочемъ самъ нуждался въ этой торговлъ, особенно когда началась его война съ Баторіемъ: англійскіе торговцы доставляли необходимыхъ ему техниковъ, а также военные снаради и припасы, каковы: мъдь, свинецъ, селитра, съра, порохъ и пр.

Говорять, что мысль искать убъжища въ Англіи была внушаема Ивану Васильевичу его довъреннымъ врачомъ извергомъ Бомеліемъ, который своими навётами поддерживаль въ царё страхь передъ воображаемыми боярскими кознями и наводиль его на новыя мучительства, чёмъ заслужилъ общую ненависть. Русскіе называли его еретикомъ и колдуномъ, котораго Нёмцы будто бы нарочно подослади въ царю. Но и самъ этотъ извергъ, подобно разнымъ другимъ любимцамъ, погибъ лютою смертію. Въ началь войны съ Баторіемъ Бомелій быль уличень въ тайныхъ съ нимъ сношеніяхъ, за что Іоаннъ, какъ говорятъ, осудилъ его на сожжение. Изъ всъхъ недостойных в любимцевъ Іоанна только самый близкій въ нему и наиболже свирвный, Малюта Скуратовъ, не успвлъ на самомъ себв извъдать непостоянство тирана. Онъ погибъ смертію храбраго: во время Іоаннова похода въ Эстонію въ 1573 году Малюта сложилъ свою голову при взятіи приступомъ кріпости Пайды (Вейсенштейнъ). Іоаннъ отправиль тело павшаго любимца въ монастырь Іосифа Волоцкаго, а въ отмицение за его смерть велёль сжечь на костре несколько пленниковъ, Немцевъ и Шведовъ!

Въ эту последнюю эпоху царствованія у Ивана IV развилась особая страсть къ сочинительству. Посреди многочисленныхъ заботъ правительственныхъ и церковныхъ, посреди тиранскихъ деяній и ничемъ нестесняемаго разгула чувственности, онъ находилъ возможность сочинять длинныя наставительныя посланія къ разнымъ лицамъ—посланія, исполненныя джесмиренія или лицемерія и явныхъ притязаній на большую книжную начитанность. Образчикъ таковыхъ произведеній его пера мы уже видели въ знаменитой переписке съ Курбскимъ. Не мене любоимтно весьма пространное, велерёчнюе

посланіе царя въ нгумену Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря съ братіей, написанное около 1575 года, по слѣдующему поводу.

Между знатными боярскими родами, подвергшимися преследованіамъ тирана, находилась и семья Шереметевыхъ, состоявшая изъ нъсколькихъ братьевъ. Одинъ изъ нихъ, Никита Васильевичъ, былъ казненъ, а другой, Иванъ Васильевичъ Большой, когда то славный воевода и гроза Крымцевъ, былъ ввергаемъ въ темницу и претерпъль разныя мученія отъ царя. Спасая свою жизнь, онъ удалился въ знаменитый Кирилловъ Бёлозерскій монастырь, и тамъ пострися подъ именемъ Іоны, сдёлавъ при семъ, по обычаю, значительный вкладъ въ имущества монастыря. Естественно, что этотъ знатный и богатый инокъ пользовался въ обители особымъ почетомъ отъ братін и жилъ въ довольствъ. Онъ имълъ подъ монастыремъ свой дворъ съ поварнею, со всякими годовыми запасами и многочисленною дворнею; братья присылали ему людей съ грамотками или письмами и съ разными гостинцами, въ видъ сладкихъ коврижевъ, пастилы, овощей и т. п. Онъ любилъ угощать монаховъ, которые неръдко сходились въ его келлію для духовной бестам. Въ томъ же Кирилловомъ монастыръ проживали тогда и другіе знатные иноки, каковы Хабаровъ (сынъ знаменитаго Хабара Симскаго и Василій, въ монашествъ Варлаамъ, Собакинъ, присланный сюда самимъ царемъ и не ладившій съ Шереметевымъ. Обо всёхъ этихъ обстоятельствахъ наушники доносили царю, и тотъ прислалъ при( казъ не допускать ни маленшаго отступления отъ монастырскаго устава и чтобы Шереметевъ влъ въ общей трапезв. Монастырскіе старцы отправили царю челобитную, въ которой ходатайствовали за Шереметева въ виду его болезненнаго состоянія. На эту-то челобитную Иванъ Васильевичъ и разразился помянутымъ широковъщательнымъ посланіемъ. Назвавъ себя въ началів посланія «псомъ смердящимъ», пребывающимъ въ пьянствъ, блудъ, убійствъ, грабленіи и прочихъ тяжкихъ грёхахъ, онъ тёмъ не менёе рёшается «изречь» «нъкая малая» отъ «своего безумія», и надъется, что «Господь Богь сіе писаніе въ повалніе ему вивнить». Въ оправданіе своего близкаго участія къ славъ обители, онъ вспоминаеть также одно изъ своихъ посъщеній, во время котораго выразиль желаніе впослідствін въ ней постричься; при чемъ онъ припадаль въ стопамъ игумена; а тоть, по его просьбъ, положиль на него руку и благословилъ его. На семъ основаніи Иванъ Васильевичь считаеть себя уже полуинокомъ Кирилловой обители!

(«И мнится мнѣ, окаянному, яко исполу есмь чернецъ; аще и не отложихъ всякаго мірскаго мятежа, но уже рукоположеніе благословенія ангельскаго образа на себѣ ношу»). Посланіе пересыпано по обыкновенію выписками изъ Отцовъ церкви и примѣрами изъ исторіи Ветхозавѣтной, Римской и Византійской (т. е. изъ палеи и хронографа). Вообще же, по силѣ слова и сравнительной ясности изложенія, оно едва ли не лучшее изъ дошедшихъ до насъ писаній Грознаго царя. Приведемъ нѣкоторыя характеристичныя его мѣста.

«И потому вашему ослабленію ино то Шереметева для и Хабарова для, такова у насъ слабость учинилася и чудотворцеву преданію преступленіе. И только намъ благоволить Богь у васъ пострищися, ино то всему Царскому Двору у васъ быти, а монастыря уже и не будеть. Ино почто въ чернецы и какъ молвити: «отрицаюся міра и вся яже суть въ мірѣ», а міръ весь въ очѣхъ? И како на мъсть семъ сватьмъ со братіею скорбя теривти и всякія напасти приключшаяся и въ повиновеніи быти игумену и всей братіи въ послупіаній и въ любви, якоже во объщаній иноческомъ стоить? А Шереметеву какъ назвати братіею? Ано у него и десятой холопъ, которой у него въ келін живеть, всть лучше братій, которые въ транезъ ъдать. И велиціи свътильницы Сергій и Кириллъ, и Варламъ, и Димитрій, и Нафиутій и мнози преподобніи въ Рустви земли уставили уставы иноческому житію крвпостныя, якоже подобая спастися; а бояре въ вамъ пришедъ свои любострастные уставы ввели; ино то не они у васъ постриглися, вы у нихъ постригшася; не вы имъ учители и законоположители, они вамъ учители и законоположители. Да, Шереметева уставъ добръ, держите его, а Кириловъ уставъ не добръ, оставите его. Да сегодня тотъ бояринъ ту страсть введетъ, а иногды иной иную слабость введетъ, да по малу по малу весь обиходъ монастырской испразнится и будуть вси обычан мірскіе... Восе надъ Воротынскимъ церковь есте поставили! Инъ надъ Воротынскимъ церковь (княземъ Владиміромъ Ивановичемъ), а надъ чудотворцомъ нътъ; Воротынскій въ церкви, а чудотворецъ за церковью. И на страшномъ Спасовъ судищъ Воротынской да Шереметевъ выше стануть по тому: Воротынскій церковью, а Шереметевъ закономъ, что ихъ Кирилова крвичае... Восе у васъ сперва Іоасафу Умному (Колычову, дядъ Филиппа мптрополита) дали оловянники въ келью, дали Серапіону Ситцкому (князю Семену Өедоровичу), дали Іонъ Ручкину, а Шереметеву уже съ поставцемъ, да и новарня своя. Въдь дати воля Царю, ино и

псарю, дати слабость вельможё ино и простому... Годъ уже равенъ какъ былъ игуменъ Никодимъ на Москвё: отдоху нётъ, таки Соба-кинъ да Шереметевъ; а язъ имъ отецъ ли духовный или начальникъ? Какъ собё хотятъ, такъ и живутъ, коли имъ спасеніе души своен не надобёть. Но доколё молвы и смущенія, доколё плища и мятежа, доколё рети и шептанія и суесловія, и чесо ради? Злобіснаго ли ради иса Василья Собакина или бёсова для сына Ивана Шереметева или дурака для и упиря Хабарова? Воистину отцы святіи нёсть сін чернецы, но поругатели иноческому житію».

Но ни ревностное поборничество за чистоту и ненарушимость строгихъ иноческихъ уставовъ, ни благоговъйное отношеніе къ памити святыхъ подвижниковъ не закрываютъ отъ насъ заднихъ мыслей Ивана Васильевича; обычная подозрительность, ненависть и злоба противъ бояръ ясно проглядывають и въ этомъ посланіи Грознаго, кощунственно называющаго себя полуинокомъ и кощунственно подражавшаго со своими опричниками иноческому житію въ мрачномъ убъжищъ своемъ, Александровской Слободѣ, посреди всевозможныхъ оргій и неистовствъ. Любопытно при семъ и слѣдующее противорѣчіе. Укоряя кирилловскихъ иноковъ въ отступленіяхъ отъ строгаго отшельническаго житія, Грозный въ то же время прислалъ имъ въ даръ золотую братину, украшенную рельефными изображеніями нагихъ женщинъ. (⁴9).

## VIII.

## ИВАНЪ ГРОЗНЫЙ И СТЕФАНЪ БАТОРІЙ ВЪ БОРЬБѢ ЗА ЛИВОНІЮ.

Земскій соборть 1566 года.—Перемпріе ст. Литвою.—Вассальный ливонскій король Магнуст.—Двукратное польское безкоролевье.—Московская кандидатура. —Избраніе Баторія.— Вовобновленіе Русскими военных дійствій въ Эстоніи и Ливоніи.—Царскій походт. 1577 года.—Приготовленія Баторія къ войнів, первый его походъ и ваятіе Полоцка.—Второй походъ.—Переговоры съ Иваномъ IV.—Третій походъ Баторія.—Осада Пскова.—Отбитый приступъ.— Геройская оборона.—Твердость Замойскаго.—Нападеніе на Псково-Печерскій и.—Успіхи Шведовъ.—Обращеніе Ивана IV къ папскому посредничеству.—Миссія Антопія Поссевниа.—Отътядъ Баторія и блокада Пскова.—Переговоры въ Киверовой Горків.—Десятилітнее перемиріе съ потерей всей Ливоніи.—Виновность Ивана IV.—Поссевинъ въ Москвів и его преніе съ царемъ о вірів.—Сыноубійство.—Сватовство въ Англіи.—Смерть Ивана IV.—Историческій приговоръ.

Послѣ такихъ рѣшительныхъ событій какъ взятіе Полоцка Русскими и пораженіе ихъ на р. Улѣ, война Москвы съ Литвою за Ливонію продолжалась безъ особой энергіи съ обѣихъ сторонъ, чему причиною были внутреннія дѣла и въ той, и въ другой странѣ: въ Москвѣ свирѣиствовала тогда эпоха опричины и казней, а въ Литвѣ изнѣженный, лѣнивый и сильно старѣющій Сигизмундъ Августъ, въ виду своей бездѣтности, главное вниманіе посвящалъ теперь вопросу объ окончательной уніи Великаго княжества съ Польскою короною. Посольскія пересылки и мирные переговоры по нѣскольку разъ возобновлялись и прекращались, такъ какъ не могли сойтись въ условіяхъ. Главнымъ препятствіемъ служила Ливонія, отъ которой Иванъ ни за что не хотѣлъ отказаться, а Литва не только не желала ее уступить, но и требовала возвращенія Полоцка.

Въ 1566 году въ Москву прівхали большіе литовскіе послы, Ходкевичъ и Тышкевичъ. На сей разъ они предлагали перемиріе съ твиъ, чтобы за Мосевою оставались и Полоцеъ, и часть Ливонін, занятая московскими войсками, т. е. на основаніи ubi possidetis. Кром'й того, предлагали устроить для заключенія мира личное свиданіе государей на границъ. Иванъ требовалъ остальной Ливоніи и уступаль королю Курляндію съ несколькими городами на правой сторонъ Двины. Чтобы подкръпить свое требованіе, онъ прибътъ къ тому способу, который постепенно началъ входить въ употребленіе у московскаго правительства при рішеніи важныхъ государственныхъ вопросовъ. Летомъ того же 1566 года онъ созвалъ въ столицъ земскую думу изъ духовенства, бояръ и окольничихъ, казначеевъ и дыяковъ, дворянъ первой статьи, дворянъ и дътей боярскихъ второй статьи, торопецкихъ и великолуцкихъ помъщиковъ, пограничныхъ съ Литвою, а также московскихъ и смоленсвихъ гостей и купцовъ. Царь отдалъ на ихъ разсмотрение условія, предложенныя королемъ, и спрашивалъ ихъ совъта. Первые отвъчали архіерен, числомъ девить (митрополить Асанасій толькочто отказался отъ своего сана, а новый, Филиппъ, еще не былъ выбранъ), вийсти съ ними подавали голосъ архимандриты, игумны и старцы. По ихъ мивнію, государь показаль довольно смиренія передъ королемъ въ своихъ уступкахъ; больше уступать не слъдуетъ и надобно требовать тћ города ливонскіе, которыми король завладёль несправедливо въ то время, когда государь воеваль Ливонскую землю; а земля эта была уже за прародителями государя, начиная съ Ярослава Владиміровича. Бояре, окольничіе и приказные люди, а за ними помъщики и купцы, повторили то же мнъніе и приговорпли добывать всей Ливонской земли, изъявляя готовность головы свои положить за государя. Трудно сказать, насколько такой решительный приговоръ быль искренникь, т. е. насколько члены земской думы чувствовали себя свободными въ выражении своихъ мыслей и не былъ ли этотъ приговоръ простымъ подтвержденіемъ пам'вреній или желаній Іоанна, заран'ве изв'ястныхъ. Во всякомъ случай ріменіе продолжать войну и добывать остальной Ливоніи далеко не согласовалось съ обстоятельствами того времени н со средствами Московскаго государства. Гораздо благоразумитье было бы укрѣпить за собою завоеванное и отложить до болфе удобнаго времени дальнъйшія пріобрътенія съ этой стороны. Но высокомфрими, заносчивый тиранъ не хотель или не способень быль

видъть дъло въ настоящемъ его положения, и, лишенный мудрыхъ совътниковъ, подвергалъ свое государство непужнымъ испытаніямъ и бъдствіямъ.

Иванъ Васильевичъ отправилъ въ Сигизмунду Августу боярина Умнаго-Колычова требовать всей Ливоніи и, кром'в того, выдачи князя Курбскаго. После долгихъ переговоровъ этого посольства съ литовскими нанами, требованія Іоанна были отвергнуты, и Сигизмундъ посладъ въ нему гонцомъ Юрія Быковскаго съ письмомъ о возобновленін войны. Въ началь октября 1567 года Быковскій нашель царя на дорогъ въ Новгородъ. Иванъ принялъ гонца въ шатръ, облеченный въ воинскіе доспъхи и окруженный военною свитою; говориль съ нимъ; а потомъ велёль его заключить въ московскую тюрьму-подъ темъ предлогомъ, что въ письме королевскомъ были «супротивныя слова», и что воротившійся бояринъ Умный-Колычовъ жаловался на дурное обращение съ его посольствомъ въ Литвъ. Однако, царскій походъ, торжественно предпринятый изъ Новгорода въ Ливонію съ большимъ войскомъ, на сей разъ скоро окончился. Устращась осеннихъ непогодъ и воинскихъ трудовъ, Иванъ Васильевичъ подъ предлогомъ морового повѣтрія воротился въ Александровскую Слободу, поручивъ воеводамъ оберегать границы. Но и со стороны Сигизмунда Августа война ведена была вило и отличалась действінми нерешительными. Литовцы пробовали осаждать некоторыя вновь построенныя Москвитанами пограничныя врепости, каковы Усвять, Ула, Соколь, Копіе, но большею частію неудачно. Такъ подъ Улою гетманъ Ходкевичъ потеривлъ уронъ и долженъ быль снять осаду; послв чего онъ инсаль нь королю и жаловался на трусость своихъ ратныхъ людей, отдавая справедливость храбрости Москвитянъ. Спустя несколько мъсяцевъ (зимою 1568 года) Литовцы взяли, однаво, Улу и сожгли ее. Послѣ того царь рѣшилъ вовобновить мирные переговоры съ Сигизмундомъ и отпустилъ задержаннаго гонца Быковскаго. Съ объихъ сторонъ военныя дъйствія прекратились и началась взаимная посылка гонцовъ. Во время этихъ переговоровъ Литовцы нечаяннымъ нападеніемъ захватили было Изборсвъ; но московскіе воеводы по строгому приказу царя отбили городъ назадъ. Переговоры возобновились тёмъ охотнее, что Сигизмундъ хлопоталь тогда на Люблинскомъ сеймъ объ окончательной уніи Литвы съ Польшею; а въ виду плохого состоянія его здоровья чины были озабочены вопросомъ о его преемникъ, при чемъ въ Москву искусно

подавались надежды на избраніе или самого Ивана Васильевича, или его сына. Наконецъ, въ 1570 году, въ Москву прівхало большое литовское посольство, и заключило трехлетнее перемиріе на основаніи ubi possidetis.

Въ перемиріи съ Литвою московскій царь особенно нуждался въ это время и потому, что у него отврылись военныя дъйствія со Шведами. Осенью 1568 года благопріятель и союзникъ его король Эрихъ XIV, нелюбимый за свою жестокость и полусумащедшій, быль сверженъ съ престола, и его мъсто заняль брать его Іоаннъ, герцогъ Финляндскій, женатый на Екатеринъ, сестръ Сигизмунда Августа, и находившійся тогда въ заключеніи. Иванъ Васильевичъ, сватавшійся прежде за эту Екатерину, завязаль съ Эрихомъ переговоры о ея выдачъ тогда, когда она была уже женою его брата. По сей причинъ и вообще по родству своему съ польскимъ королемъ, при новомъ шведскомъ король измънились отношенія Шведовъ къ вопросу о Ливоніи: они сдълались теперь союзнивами Польши и врагами Москвы.

Оволо того времени Иванъ Васильевичъ возымёлъ слёдующій планъ: видя чрезвычайную трудность завоевать всю Ливонію для себя самого, онъ задумаль сдёлать изъ нея вассальное владёніе, т. е. поставить ее въ тв же отношенія въ московскому государю, въ какихъ находился герцогъ курляндскій къ королю польскому. Сначала этотъ планъ онъ котель привести въ исполненје въ лице своего пленника, бывшаго ливонскаго магистра Фирстенберга. Но носледній своро умеръ (1565 г.). Тогда Иванъ IV сталь исвать другое подходящее лицо. Двое изъ числа илвиныхъ ливонскихъ дворянъ, Іоганъ Таубе и Елертъ Крузе, благодаря своей ловкости и угодливости, втерлись въ довъріе царя и усердно поддерживали его намфреніе сдфлать изъ Ливоніи подчиненное ему вассальное владеніе. Для сей цеми, они советовали ему обратиться или въ Кетлеру, тоже бывшему ливонскому магистру, а теперь герцогу курляндскому, или къ принцу датскому Магнусу, владетелю Эзельскому. Іоаннъ далъ Таубе и Крузе порученіе въ этомъ смысл'я и послаль ихъ въ Дерптъ, откуда они завизали сношеній съ указанными лицами. Когда Кетлеръ отвазался отъ предложенія, они обратились въ Магнусу. Сей последній склонился на ихъ предложеніе и прибыль въ Москву (въ 1570 г.). Иванъ приняль его ласково, обручилъ его съ своей племянницей Евфиміей (дочерью Владиміра Андреевича), далъ ему титулъ ливонскаго короля и заставилъ его

присигнуть на разныхъ условіяхъ, которыми определялись его подручническія отношенія. Послі того Магнусь быль отпущень сь богатыми дарами и съ московскимъ войскомъ для завоеванія своего будущаго ливонскаго королевства. Такъ какъ съ Польшею было тогда заключено перемиріе, то рішено обратить оружіе противъ Шведовъ и отнять у нихъ Эстонію. Начали прямо съ главнаго ея города, т. е. съ Ревеля; Магнусъ осадилъ его съ 25,000 Русскихъ и съ своимъ собственнымъ отрядомъ, набраннымъ изъ тъхъ ливонсвихъ и эстонскихъ Нфицевъ, которые приняли его сторону. Но осада была неудачна. Получая припасы и подкрапленія съ моря изъ Швецін, ревельцы мужественно оборонялись; Магнусъ простояль подъ ихъ ствнами цвлыхъ 30 недвль, и принужденъ былъ отступить. Такъ какъ въ неудачъ своей онъ болье всъхъ обвиняль Таубе и Крузе, которые совътовали ему идти на Ревель, объщая легкое его завоеваніе, то эти дворяне, боясь царскаго гивва, изменили Іоанну и завели сношенія съ Сигизмундомъ Августомъ. Они затвим было заговоръ въ Деритв съ твиъ, чтобы передать сей городъ Полякамъ; но когда это имъ не удалось, они бъжали оттуда въ польскому королю. Хотя невъста Магнуса вняжна Евфимія умерла, однако, Иванъ Васильевичъ, не смотря на неудачное начало всего предпріятія, сохраняль свою благосклонность къ Магнусу; потомъ онъ снова вызвалъ его въ Москву и женилъ на младшей сестръ Евфиміи, на вняжнъ Марьъ Владиміровнъ (1573 г.). (30).

Межъ тъмъ въ сосъднемъ Польско - Литовскомъ государствъ произошло давно ожидаемое и великой важности событие: со смертию Сигизмунда Августа прекратилась мужеская линія Ягеллоновъ. Вопросъ о его преемникъ вызвалъ жаркую борьбу партій.

На корону Польши и Литвы выступили три главные вандидата: императоръ германскій Максимиліанъ II, братъ французскаго короля Генрихъ герцогъ Анжуйскій, и московскій царь Иванъ Васильевичъ. Рѣчь о кандидатурѣ послѣдняго, какъ мы видѣли, шла еще при жизни Сигизмунда Августа, во время мирныхъ переговоровъ между Литвою и Москвою. На сторонѣ этой кандидатуры находилось многочисленное православное населеніе Западной Руси; сами Поляки и Литвины сознавали, что Польша и Литовское великое княжество отъ соединенія съ Московскимъ государствомъ пріобрѣтали такое могущество, которое давало имъ рѣшительный перевъсъ надъ ихъ сосѣдями, Нѣмцами и Турками. Но противъ московскаго царя дѣйствовало вліятельное въ Польшѣ католическое ду

ховенство, руководимое тогда хитрымъ папскимъ нунціемъ Коммендони, который всёми силами клопоталь о выборё короля-католика. Противъ Ивана Васильевича дъйствовала также молва о его жестокостихъ и звърствахъ, такъ что значительная часть православныхъ западнорусскихъ вельможъ не желала имъть своимъ государемъ такого тирана. Къ тому же и самъ Иванъ Васильевичъ не употребляль почти нивакихъ усилій, чтобы склонить въ свою пользу выборъ новаго короля. Литовская рада дважды завязывала переговоры съ Иваномъ IV и пыталась узнать его намеренія и условія: сначала посредствомъ гонца Воропая, присланнаго съ извъстіемъ о смерти Сигизмунда Августа, потомъ посредствомъ особаго посла своего Миханла Гарабурды. Литовцы, повидимому, желали выставить кандидатуру не столько самого Ивана Васильевича, сколько второго сына его Өеодора. Но царь оба раза, хотя говорилъ много, однако не высказалъ никакого решительнаго предложенія. Кандидатуру своего сына онъ отклоняль, а скорве выставляль свою собственную, но въ выраженіяхь уклончивыхь и неопределенныхъ. Онъ соглашался быть выбраннымъ, но не только не объщаль соединенія трехъ государствь, а еще требоваль уступки для Москвы разныхъ земель, особенно Кіевской и Ливонской; за последнюю онъ готовъ быль даже воротить Литве Полоцеъ. Наконецъ, чрезъ бояръ своихъ Иванъ IV далъ понять, что онъ собственно желаль быть выбраннымь на престоль великаго княжества Литовскаго; а Полякамъ совътовалъ выбрать эрцгерцога Эрнеста, сына его союзника германскаго цесаря Максимиліана. Последній втайнъ уже предлагалъ царю такой раздълъ Польско-Литовскаго государства, по которому Польша отошла бы въ Австрін, а Литва, т. е. Западная Русь, въ Москвъ. Если многіе Поляки разсчитывали теперь на такое же подчинение себъ Москвы, какому они подвергли Литву, выбравъ на свой престолъ Ягелла, то въ свою очередь Иванъ IV отнюдь не илвнялся шляхетскими вольностями и католическими стремленіями Польши: онъ понималь непрочность и неудобства чисто вившняго единенія; понималь, что только съ одной Литвой или Западной Русью онъ могь справиться, т. е. сплотить ее съ Московскимъ государствомъ. А потому, когда настала ръшительная минута выбирать между кандидатами, т. е. когда въ Варшавъ собрался сеймъ элекційный, Иванъ Васильевичъ не присладъ сюда ни своихъ пословъ, ни денегъ на подкупы. Влагодары дипломатическому искусству французскаго посла Монлюка, благодари также угрозамъ турецкаго султана, если выберутъ его сосъда австрійскаго кандидата, большинство голосовъ на избирательномъ полѣ склонилось на сторону Генриха Валуа, и примасъ королевства архіепископъ гнѣзненскій Яковъ Уханскій провозгласилъ его королемъ (въ маѣ 1573 года). Французское посольство присягнуло за него на условіяхъ избранія, или на такъ называемыхъ раста conventa.

Извъстно, какъ неудаченъ оказался этотъ выборъ. Генрихъ Анжуйскій, лінивый, расточительный и преданный удовольствіямъ, скучаль въ Краковъ, затруднялся незнаніемъ польскаго языка, и быль чрезвычайно обрадовань извістіемь о смерти своего старшаго брата Карла IX, которому быль ближайшимъ наслёдникомъ. Онъ немедленно и тайкомъ покинулъ Польшу и отправился во Францію, въ іюнъ 1574 года. Едва прекращенное, польское безкоролевье наступило снова, и вновь открылась борьба разныхъ претендентовъ. За устраненіемъ Генрика Анжуйскаго, снова объявлены кандидатами: императоръ Максимиліанъ П съ своимъ сыномъ Эрнестомъ, Иванъ Васильевичъ московскій съ сыномъ Өеодоромъ, король шведскій Іоаннъ, какъ супругъ Екатерины Ягеллонки, съ сыномъ своимъ Сигизмундомъ, седмиградскій воевода Стефанъ Баторій и нъкоторые Поляки изъ потомковъ Пяста. Партія московскаго царя попрежнему имъла многихъ сторонниковъ въ великомъ княжествъ Литовскомъ, особенно въ сословіи шлихетскомъ, которое было недовольно господствомъ вельможъ. Къ этой партіи примкнула часть самихъ вельможъ, каковы: Янъ Глебовичъ, каштелянъ минскій, Янъ Ходкевичъ, каштелянъ виленскій, и одинъ изъ Радивиловъ. Но большая часть литовскихъ вельможъ не желала Ивана Васильевича, хотя и не прочь была поддерживать съ нимъ переговоры нзъ опасенія, чтобы онъ не воспользовался междуцарствіемъ для нападенія на литовскіе предёлы, при чемъ могли пострадать ихъ обширныя имфнія. Какъ и во время перваго безкоролевья, Иванъ Васильевичь ограничивался присылкою гонцовъ и объщаниемъ прислать большихъ пословъ; но очевидно онъ только тянулъ переговоры и более хлопоталъ не за себя или сына своего, а за своего союзника императора Максимиліана, отъ котораго въ то время прибыло въ Москву большое посольство, съ Яномъ Кобенцелемъ и Даніпломъ Принцемъ фонъ Бухау во главів. Хлопоча за Габсбурга или его сына, царь надъялся потомъ получить отъ него если не Кіевъ н Волынь, то по крайней мерт всю Ливонію, которая составляла

тогда главный предметь его стремденій. Всл'ядствіе такой политики Іоанна, д'яйствительно австрійская партія одержала верхъ на избирательномъ сейм'я; партія эта состояла преимущественно изъ сенаторовъ или вельможъ. 12-го декабря 1575 года примасъ Уханскій объявилъ Максимиліана королемъ, посл'я чего вм'яст'я съ духовенствомъ отправился въ костелъ, гд'я былъ возглашенъ обычный благодарственный молебенъ или Те Deum.

Но шляхетская партія или «рыцарское коло» возстала противъ сего выбора. Во главъ этой партін стоялъ даровитый и прекрасно образованный, знаменитый впослёдствін, Янъ Замойскій; къ ней пристала и часть вельможь, каковы Зборовскіе, Евстафій Воловичь и некоторые другіе. Партія сія прежде настанвала на выборе кого-либо изъ потомковъ Ияста и предложила двухъ кандидатовъ, а именно Костку, воеводу судомірскаго, и Тенчинскаго, воеводу бельзскаго. Теперь въ виду торжества австрійцевъ, эти лица сами отвазались отъ своей кандидатуры; вси шляхетская партія сплотилась около имени Стефана Баторія и объявила его королемъ съ условіемъ, что бы онъ женился на Аннѣ, сестрѣ покойнаго Сигизмунда Августа, которая и была единственной прямой наследницей Ягеллоновъ. За Стефана Баторія, какъ засвоего вассала, хлоноталь и турецкій султанъ, который заранве объявляль войну, если будеть призвань германскій императорь или его сынь. Такимь образомъ оказались выбранными два короля, Максимиліанъ и Стефанъ Баторій; къ первому отправилось посольство отъ сената, ко второму оть рыцарскаго кола. Окончательное рашение вопроса зависало отъ стецени энергіи и быстроты двухъ противниковъ. И безъ того медленный, нервшительный, Максимиліань не двигался съ міста потому, что долженъ быль прежде обезопасить свои собственныя владънія отъ Турокъ, которые угрожали нападеніемъ. Стефанъ Баторій наобороть, окончивь необходимые переговоры и приготовленія, поспешиль прибыть въ Краковъ во главе значительнаго венгерскаго отряда (въ апрълъ 1576 года), присягнулъ на предложенныхъ ему pacta conventa, вступилъ въ бракъ съ 54-хъ-лътней Анной Ягеллонкой, и затемъ былъ коронованъ. Императоръ однако не думалъ отказываться отъ своего избранія, и над'ялся по крайней мфрф оторвать отъ Польши Пруссію и, пожалуй, часть Литвы, въ союзъ съ Иваномъ Московскимъ. Оба соперника готовились къ войнь; но вскорь последовавшая смерть Максимиліана положила предъль этой распръ и утвердила. Баторія на польско-литовскомъ престоль.

Однимъ изъ главныхъ условій, принятыхъ Баторіемъ при вступленін его на польскій престоль, было обязательство воротить тъ земли, которыя отвоеваль оть Литвы царь московскій, т. е. Полоцкую область и Ливонію. Воинственний Баторій пылаль рвеніемъ исполнить это обязательство, но на первое время быль отвлечень другими заботами. Во-первыхъ, ему пришлось установлять государственный порядовъ, нарушенный борьбою партій во время предыдущаго двукратнаго безкоролевья, и вести на сеймахъ упорную борьбу съ непомфримми притязаніями и усилившимся своеволіемъ шляхты. А вовторыхъ, царствованіе свое ему пришлось начать междоусобною войною. Во время безкоролевыя сторону австрійскаго претендента держали особенно Пруссія и Литва. Когда Баторій заняль престоль, почти всё провинціи присягнули ему; но не хотълъ присягнуть нъмецко-прусскій городъ Данцигъ, еще прежде обнаружившій неудовольствіе за нарушеніе Поляками нізкоторыхъ его привилегій и уже успівній присягнуть Максимиліану. Данцигъ объявиль себя вірнымь данной присягів; очевидно, онъ разсчитываль на войну Максимиліана съ Баторіемъ. Когда же императоръ скончался, граждане Данцига все-таки не хотвли покориться Баторію и открыли военныя дійствія. Пришлось начать правильную осаду этого богатаго, многолюднаго и хорошо укрѣпленнаго города. Баторій приняль личное участіе въ осадѣ. Чтобы обезпечить себя пока отъ восточнаго состяда, онъ завязаль переговоры и отправиль въ Москву посольство хлонотать о продолженіи перемирія. Въ Москв' согласились продолжить его еще на три года, начиная съ марта 1578 года. Но пока піли переговоры, обстоятельства измёнились. (81).

Военныя дъйствія, происходивнія между Русскими и Шведами изъ-за Эстоніи, прекратились было въ іюлѣ 1575 года перемиріемъ, заключеннымъ на два года, послѣ чего московскія войска устремились въ Ливонію и овладѣли значительнымъ приморскимъ городомъ Пернау и нѣсколькими замками. А въ слѣдующемъ 1576 году они уже снова вторглись въ Эстонію, гдѣ захватили Леаль, Гапсаль, Падисъ и нѣкоторые другіе города. Въ январѣ 1577 года Русскіе вновь осадили Ревель, въ количествѣ 50.000 человѣкъ, и начали обстрѣливать его каменными ядрами; но и на сей разъ осада пошла неудачно и черезъ полтора мѣсяца была снята. Лѣтомъ этого года самъ царь выступилъ въ походъ, вмѣстѣ съ свониъ зятемъ Магнусомъ вторгся въ польскую часть Ливоніи и лично

овладель несколькими городами; вторжение это по обычаю сопровождалось страшнымъ опустошениемъ и избиниемъ жителей, или отдачей ихъ Татарамъ. Магнусъ былъ недоволенъ твиъ, что носилъ только титулъ ливонскаго короля и не имълъ власти въ городахъ, занятыхъ русскими войсками. Онъ завязалъ тайныя сношенія съ польскимъ королемъ и герцогомъ курляндскимъ. Узнавъ о томъ, Иванъ Васильевичъ двинулся къ его резиденціи Вендену. Магнусъ явился въ русскій станъ, бросился на колени передъ царемъ и умоляль о прощеніи. Его заключили подъ стражу; а часть его немецкаго гарнизона, укрывшаяся въ Венденскомъ замев, ни за что не хотвла сдаться, въ виду варварскаго обхожденія Москвитанъ и Татаръ съ пленными, и въ числе 300 человевъ взорвала себя на воздухъ. За ихъ геройство поплатились остальные жители Вендена; мужчины подверглись казнямъ и мукамъ, а женщины безчестью. Изъ Вендена Иванъ Васильевичъ направился въ Вольмаръ, который сдался передъ твиъ московскому воеводъ Богдану Бъльскому. Туть царь вспомниль о первомъ письмъ, которое Курбскій послаль ему изъ Вольмара, и написаль изъ того же города свой второй отвътъ изгнаннику. Въ немъ Іоаннъ снова укоряетъ Курбскаго и его единомышленниковъ въ смерти царицы Анастасіи, въ намереніи посадить на престоль Владиміра Андреевича; укораетъ бояръ, которые довели его до «кроновыхъ жертвъ», и съ гордостью указываеть на свои побъды, совершенныя вопреки ихъ изивнамъ. Письмо это онъ вручилъ плвиному литовскому внязю Александру Полубенскому, которому дароваль свободу.

Прибывъ въ Деритъ, царь простилъ Магнуса и далъ ему во владъніе нъсколько ливонскихъ городовъ. Затъмъ чрезъ Исковъ онъ воротился въ Александровскую Слободу, чтобы отдохнуть тамъ отъ своихъ подвиговъ. Но сей походъ 1577 года былъ его послъднимъ торжествомъ въ Ливоніи. Съ его удаленіемъ обстоятельства на театръ войны перемънились: Шведы въ Эстоніи, Поляки въ Ливоніи перешли опять въ наступленіе и начали отбирать города у Русскихъ. Между прочимъ Поляки овладъли кръпкимъ Венденомъ; послъ чего «ливонскій король» Магнусъ окончательно измънилъ Іоанну и съ супругою своею бъжалъ въ Курляндію, отдавшись подъ покровительство польскаго короля. Царь велълъ воеводамъ Голицыну, Хворостинину, Воронцову, Тюфякину взять Венденъ обратно. Но тутъ осымнадцати-тысячное осаждавшее русское войско потерпъло страшное пораженіе отъ соединенныхъ польскихъ,

нѣмецкихъ и шведскихъ силъ, предводимыхъ Николаемъ Сапѣгою и шведскимъ генераломъ Бое, въ октябрѣ 1578 года. Въ этой битвѣ только московскіе пушкари показали геройство: они не хотѣли ни бѣжать, ни отдаться въ плѣнъ, и повѣсились на своихъ орудіяхъ.

Межъ твиъ Баторій покончиль съ Данцигомъ, который сдался ему на довольно выгодныхъ для себя условіяхъ. Затёмъ начались двятельныя приготовленія къ войнів съ Москвою. Король всюду нсваль себъ союзнивовь для этой войны; завлючиль союзь съ шведскимъ королемъ противъ Москвы, получилъ помощь отъ бранденбургскаго курфирста; нанималь отряды Нёмцевь въ Германін; а братъ его Кристофъ, воевода седмиградскій, прислалъ ему венгерскія дружины. Онъ посылаль богатые дары крымскому хану, чтобы удержать Татаръ отъ нападенія на Польшу и обратить ихъ на Москву; кромъ того, чтобы угодить верховному повелителю хана, турецкому султану, онъ по его требованию въроломно велълъ казнить Подкову. Этотъ Подкова (прозванный такъ за силу своей руки, которая ломала подкову), родомъ валахъ, съ толною Заповожских в казаковъ выгналъ изъ Молдавін воеводу Петрила и сълъ на его мъсто; но угрожаемый Турками, Венграми и Поляками, самъ отдался въ руки польскаго короля. Чтобы удержать Дивпровскихъ казаковъ отъ нападеній на татарскія и турецкія владінія, Баторій даль имъ болье правильное войсковое устройство, и воспользовался ихъ силами тавже для войны съ Москвою. На Варшавскомъ сеймъ зимою 1578 года установлена была особая подать для войны съ Москвою (по злотому съ лана земли). На тв же военные расходы король сократилъ издержки собственнаго двора и дълалъ займы, гдъ только могь. Названный Варшавскій сеймъ, на которомъ ръшено было воевать съ Москвою, извъстенъ еще въ исторіи польскихъ учрежденій основаніемъ двухъ высшихъ судебныхъ инстанцій или трибуналовъ изъ выборныхъ шляхтою судей: въ Цетроковъ для Великой Польши и въ Люблинъ для Малой.

Обширимя приготовленія къ войнѣ съ Москвою приходили уже къ концу и военное счастіе въ Ливоніи уже повернулось на сторону Поляковъ и ихъ союзниковъ Шведовъ, когда московскіе послы, Карповъ и Головинъ, нрибыли въ Краковъ для подтвержденіи только-что заключеннаго перемирія. Но Баторій теперь уже не скрывалъ своихъ намѣреній, и, послѣ разныхъ препирательствъ о титулахъ и церемоніяхъ, посольство ни съ чѣмъ было отпущено назадъ; дорогою его намѣренно задержали, чтобы еще выиграть

поболће времени. Летомъ 1579 года царь отправился въ Новгородъ, имъя въ виду приготовить отпоръ Баторію, ибо онъ уже зналь о приготовленіяхъ польскаго короля. Туть же въ Новгород'я къ нему явились Кариовъ и Головинъ и донесли, что Баторій идетъ на Московское государство, что войско его состоить главнымъ образомъ изъ наемныхъ отрядовъ, а польской и литовской шляхты съ нимъ не много, что король хочеть идти на Смоленскъ или Полоцкъ, но пельможи литовскіе не желають иміть войну на своихь границахь и уговариваютъ короля идти или послать войско въ Ливонію. Послы прибавляли, будто шляхта польская и литовская недовольна выборомъ Стефана Баторія и болье всего желаеть имъть у себя на престоль московского царевича. Въ этомъ случав послы очевидно придавали излишнее значеніе и такимъ толкамъ, которые, можеть быть, велись съ ними не безъ заднихъ мыслей. Вслёдъ за тъмъ отъ польскаго короля пришло письмо, въ которомъ приводились разныя обвиненія противъ Москвы и объявлялась война.

На военныхъ совътахъ у короля происходили оживленные споры о томъ, куда направить походъ. Большинство вельможъ дъйствительно предлагало идти въ Ливонію, чтобы выгнать оттуда Русскихъ, а затъмъ осадить Исковъ, который представлялъ войску будто бы легкую и богатую добычу. Но Баторій владёль замічатель нымъ талантомъ политика и полководца. Онъ указывалъ на страшное опустошение Ливоніи, на мпогочисленность въ ней крівпостей и на ен отдаленность: двинувшись въ нее, пришлось бы оставить безъ прикрытія предёлы Литвы. Король предполагаль идти на Полоцкъ: этотъ городъ для Москвитянъ служить ключемъ равно и къ Ливоніи, и къ Литв'я; онъ господствуеть надъ судоходнымъ путемъ по Двинъ къ Ригъ; слъдовательно взятіемъ его будуть обезпечены важивнигія выгоды для последующихъ военныхъ действій. И действительно, въ августв ивсяцв Баторій подошель въ Полоцку и осадилъ его. Царь не ожидалъ сего движенія; онъ думалъ, что главнымъ театромъ войны будеть все та же Ливонія; а потому въ Полоцев оказалось войска недостаточно для обороны обширнаго пространства, которое занималъ Вольшой городъ и два замка при немъ, называемые Стрелецкимъ и Острогомъ. Здесь начальствовали внязья Телятевскій и Щербатовъ съ воеводою Волынскимъ и дьявомъ Ржевскимъ. Непріятели повели приступы сначала на самую слабую часть укрвиленій, т. е. на Большой городъ. Гаринзонъ и жители сами зажгли городъ, удалились въ замки, и тамъ продолжали мужественно обороняться. Наступившая ненастная погода затрудняла дъйствія непріятелей и добываніе събстныхъ припасовъ. Осада замедлилась. Но ни самъ царь, ни посланные имъ на помощь Полоцку воеводы Ворисъ Шеннъ и Өедоръ Шереметевъ не воспользовались обстоятельствами, и не предприняли никакихъ рвшительных двиствій. Означенные воеводы, увидавъ, что дороги къ Полоцку заняты королевскими отрядами, ушли въ ближнюю крвпость Соколь. Наконецъ Баторій сдёлаль рёшительный приступъ, во время котораго Венгры усивли зажечь ствны Стрелецкой крепости. Не смотря на то, что дымъ и зарево пожара были видны изъ Сокола, малодушные воеводы не пришли оттуда на помощь. Два дня продолжался пожаръ и шли отчаянные приступы, на которыхъ особенно отличилась венгерская пъхота. Наконецъ мужественное сопротивление осажденных было сломлено: стрельцы сдали городъ, съ условіемъ свободнаго выхода. Король предложиль имъ вступить въ его службу; но немногіе на это согласились; большинство ратныхъ людей ушло въ отечество, хотя ихъ ожидала тамъ царская немилость. Владыка Кипріанъ и нівкоторые воеводы не хотъли сдаваться и заперлись въ Софійскомъ соборъ, откуда они были взяты силою. Надежда непріятеля найти въ Полоцев богатую добычу не оправдалась. Между прочимъ, они захватили бывшее при Софійскомъ собор'в драгоцівнює собраніє греческихъ и славанскихъ рукописей, которое поэтому безвозвратно погибло.

Такимъ образомъ древній стольный Полоцкъ снова отошель къ Литвъ. Въ войскъ Баторія находился и князь Андрей Курбскій, который отсюда, изъ завоеваннаго Полоцка, написаль отвъть на помянутое выше письмо Іоанна, посланное изъ Вольмара. Изгнанникъ снова отрицаетъ взводимыя на него вины, упрекаетъ царя въ его тиранствахъ, въ истребленіи доблестныхъ воеводъ и въ трусости, слёдствіемъ чего были разныя бёдствія Россіи и пораженія отъ непріятелей; особенно указываетъ на сожженіе Москвы Татарами и паденіе Полоцка.

За Полоцкомъ палъ и Соколъ, зажженный и взятый приступомъ послѣ отчанной сѣчи. Потомъ взяты были крѣпости Красный, Козьянъ, Нещерда и нѣкоторыя другія. А царь съ войскомъ стоялъ тогда во Псковѣ и ничего не предпринималъ! Литовско-русскіе отряды, предводимые Константиномъ Острожскимъ и Кмитою, опустошили часть областей Сѣверской и Смоленской. Наступавшая зима остановила успѣхи Литовцевъ. Баторій воротился въ Вильну. Въ то же

время шли военныя дёйствія противъ Шведовъ, которые изъ Эстоніи и Финляндіи нападали на наши владёнія и между прочинъ осаждали Нарву. Между Іоанномъ и Баторіемъ снова начались переговоры; король отказывался отправить пословъ въ Москву, какъ это бывало прежде; а Иванъ уже согласился на отправку большого московскаго посольства въ Литву; соглашался называть Баторія уже не сосъдомъ какъ прежде, а братомъ, и вообще дълалъ разныя уступки. Но переговоры эти ни къ чему не повели; ибо ынграть время, чтобы приготовиться король старался только къ новому походу. Между прочимъ, для усиленія п'яхоты онъ велълъ набрать въ королевскихъ имъніяхъ крестьянъ по пяти человъкъ со ста, и эти ратные люди по окончаніи срочной службы получали свободу отъ крестьянскихъ повинностей со всёмъ своимъ потомствомъ. Іоаннъ съ своей стороны также готовился въ теченіе зимы 1580 года: умножалъ войска и усиливалъ укрѣпленія пограничныхъ городовъ. Чтобы увеличить свои доходы на содержаніе военныхъ силъ, онъ созвалъ въ Москвъ духовный соборъ по вопросу о церковныхъ имуществахъ; тутъ, по его желанію, составленъ былъ приговоръ въ такомъ смыслъ, чтобы епископы, монастыри и церкви впредь не присвоивали себъ недвижимыхъ имъній и возвратили бы въ казну тв земли и села, которыя когда-то были вняжескими. Не зная, куда теперь направится Баторій, царь вновь растинулъ свои силы по границамъ и ждалъ, не дерзая предпринять никакихъ рёшительныхъ дёйствій.

И во второй свой походъ, предпринятый въ августѣ 1580 года, Баторій прошелъ тамъ, гдѣ его не ожидали. Онъ двинулся въ Новгородскую область по непроходимымъ дорогамъ, просѣвая путь въ лѣсахъ, пролагая гати и мосты по болотамъ; взялъ мимоходомъ врѣпости Велижъ и Усвятъ, явился подъ Великими Луками, и осадилъ этотъ зажиточный и хорошо укрѣпленный городъ. Невдалекѣ отъ него, въ Торопцѣ, стоялъ воевода Хилковъ; но онъ, также какъ Шеинъ и Шереметевъ подъ Полоцкомъ, не дерзалъ на рѣшительныя дѣйствія, а ограничивался легкими стычками. На пятый день осады, когда главная башня была взорвана подкопомъ, а деревянныя городскія стѣны зажжены, Великія Луки послѣ отчаянной обороны сдались на милость побѣдителя. Король обѣщалъ имъ пощаду; но ворвавшіеся въ городъ Венгры и Поляки произвели варварское нзбіеніе жителей и неистовый грабежъ. Овладѣвъ Великим Луками, Баторій послалъ войско съ княземъ Збаражскимъ на

Хилкова, который и быль разбить. Затёмь взяты города Невель, Озерище, Заволочье. Но оршанскій воевода Филонь Кмита, посланный къ Смоленску, потериёль пораженіе оть воеводы Бутурлина. Съ приближеніемь зимы Баторій снова воротился; военныя дёйствія однако продолжались и зимой, особенно въ Ливоніи и Эстоніи, гдё Шведы, предводительствуемые графомъ Понтусомь де Ла-Гарди (женатымъ на незаконной дочери шведскаго короля Іоанна), отняли у Русскихъ города Падисъ (близъ Ревеля) и Везенбергъ, кромё того городъ Кексгольмъ въ Кареліи. Литовскія войска въ эту зиму доходили до Старой Русы, которую сожгли, а московскіе воеводы изъ Смоленской области ходили опустошать сосёднія литовскія земли.

Мирные переговоры однако не прекращались. Наши послы, князь Сицвій и Пивовъ, забывъ прежніе московскіе обычаи, Вздили за Баторіемъ отъ Великихъ Лукъ до самой Варшавы и смиренно переносили всв обиды и лишенія, какъ имъ было наказано отъ царя. Въ Варшавъ они предложили польскимъ панамъ раднымъ перемиріе на условіи каждой сторонъ остаться при томъ, чёмъ владветь; но наны не захотвли и докладывать королю о такомъ условін. Изъ Москвы прибыли новые послы, Пушкинъ и Писемскій, которые имвли отъ царя наказъ теривть всякое унижение, только добиваться перемирія. Имъ разрівналось даже не настанвать въ грамоть на царскомъ титуль, а только на словахъ замътить, что «государи наши не со вчерашняго дня государями, а извёчные». Следовательно, унижаясь передъ Баторіемъ, Иванъ Васильевичъ, все-таки, поручалъ сдёлать безполезный намекъ на то, что сопернивъ его со вчерашняго дня государь! Эти новые послы уступали королю всю Ливонію за исключеніемъ небольшой восточной ея части, т. е. Деритскаго округа: Но Баторій требоваль всей Ливоніи, вром'в того уступки Себежа и уплаты 400,000 венгерскихъ золотыхъ за военныя издержки. Послы извёстили о томъ царя. Крайне унзвиенный такими требованіями, Иванъ Васильевичь отправиль къ королю письмо, которое начиналось словами: «Мы, смиренный Іоаннъ, царь и великій князь всея Руси по Божьему изволенію, а не многомятежному человіческому хотінію». Это пространное письмо исчисляло всё неправды Баторія по отношенію къ царю и было наполнено горькими упреками королю за его высокомъріе, невозможным требованія и нежальніе христіанской

крови. Царское посланіе застало короля уже на походів, именно въ Полоцев. Когда королю принесли эту грамоту, обернутую въ цвлую штуку кёльнскаго полотна, опечатаннаго двумя большими печатами, онъ разсивался и сказаль: «прежде онъ никогда не посылаль такой большой грамоты; должно быть начинаеть отъ Адама». Отвътъ на царское посланіе Баторій поручиль сочинить канцлеру Замойскому. Канцлеръ усердно занялся этимъ ответомъ: въ деле сочинетельства онъ не уступалъ Грозному, и почти ни одного его обвиненія не оставиль безь різкаго опроверженія. Отвіть быль написанъ сначала по-латыни, подъего руководствомъ, однимъ изъ королевскихъ секретарей. Такимъ образомъ, къ Ивану Васильевичу отъ имени короля въ свою очередь послана была въ западно-русскомъ переводъ обширная ругательная грамота, въ которой тотъ смъзися надъ его притязаніемъ происходить отъ кесаря Августа, и напоминалъ раболение его предвовъ передъ татарскими ханами; называлъ его мучителемъ, волкомъ, ворвавшимся въ овчарию, и грубымъ ничтожнымъ человъкомъ; упрекалъ его въ трусости и, наконецъ, вызываль его на поединокъ. Вивств съ грамотой онъ прислаль царю изданныя тогда въ Германіи книги о его предкахъ и объ немъ самомъ. Іоаннъ не нашелся, что отвъчать на грамоту, и ограничился твиъ, что гонца, прибывшаго съ нею, не позвалъ объдать! Вивсто того, чтобы мужественно встрётить врага, онъ въ это время искаль спасенія отъ него въ папскомъ и ісзуитскомъ посредничествъ.

На Варшавскомъ сеймъ, въ февралъ 1581 года, Стефанъ Баторій съ большимъ трудомъ добился согласія чиновъ произвести двухлътній поборъ съ земельныхъ имуществъ на военныя издержки. Паны и шляхта уже тяготились продолжительностью войны и выражали неудовольствіе на то, что король не достигь всего въ два предыдущіе похода. Только благодаря ловкости и краснорічію канцлера Замойскаго, дело было улажено, и сеймъ согласился на новые поборы, получивъ объщаніе, что третьимъ походомъ война будеть доведена до конечныхъ своихъ результатовъ. Кром'в того, опять сдівланы займы у герцога прусскаго, курфирстовъ саксонскаго и бранденбургскаго. Король и любимецъ его великій канплеръ употребляли всв усилія, чтобы приготовить большія силы и средства для этого третьяго похода. Между прочимъ, датчанинъ полковникъ Фаренсбахъ, находившійся прежде въ московской службъ, но перешедшій въ польскую, быль послань въ Германію откуда привелъ новые наемные отряды немецкой пехоты или

ландскиехтовъ; наняты были также новые отряды пехоты въ Венгрін, и даже составлены нівоторыя півхотныя дружины изъ бізднъйшей польской шляхты; литовскіе и польскіе вельможи выставили значительное конное ополчение. И действительно, королю удалось теперь собрать такія силы, которыхъ давно не видали Польша и Литва; говорять, будто численность ихъ простиралась до 100,000 человъкъ. Но общирныя приготовленія все-таки замедлили движеніе. И на сей разъ Баторій выступиль въ походъ только въ августъ мъсяцъ, надъясь, впрочемъ, какъ и въ предыдущіе оба раза, покончить дёло до наступленія зимы. Когда на военномъ совътъ поставленъ былъ вопросъ, куда направить походъ, только немногіе голоса называли Новгородъ; большинство указывало на Псвовъ, который служиль главнымъ оплотомъ Руси со стороны Ливоніи; опасно было бы оставить его въ тылу у себя, тогда какъ завоевание сего города отдавало всю Ливонию въ руки Поляковъ. Ръшено было идти на Псковъ. По дорогъ къ нему Баторій взялъ нісколько русских врізностей, въ томъ числіз Островъ, котораго каменныя стіны не устояли противъ королевскихъ пушекъ. Затінь польскія войска подошли къ Пскову, который не мало привлекаль нхъ славою своего богатства; непріятели гороли нетерпоніємъ овладъть этимъ городомъ, разсчитывая найти въ немъ великую добычу. Передовой полкъ велъ Николай Радивилъ, воевода виленскій и великій гетманъ литовскій. Товарищемъ у него быль Евстафій Воловичъ. Правой рукой предводительствоваль жмудскій староста Янъ Тышко; а лёвой Янъ Глёбовичь, каштелянь минскій и литовскій подскарбій, и Николай Сапъта, воевода минскій. Сторожевымъ полкомъ начальствовали Кристофъ Радивилъ, трокскій каштелянъ, и Филонъ Кмита, староста оршанскій. Во главъ большого полку стояль великій канцлерь Янь Замойскій, уже во время похода пожалованный въ должность великаго короннаго гетмана. Во главъ угорскихъ отрядовъ находился племянникъ короля Андрей Баторій. Около того времени въ лагерь Стефана прибылъ посолъ турецкаго султана. Говорять, смотря на многочисленность войска и особенно любуясь убранствомъ польской и западно-русской конницы, онъ заметиль: «Если бы наши государи соединились вмёстё, то победили бы всю вселенную.

Нападеніе на сей разъ не было неожиданнымъ. Царь имълъ полную возможность заранъе узнать о грозившей Искову опасности и приготовить его къ оборонъ. Пришедшія кое-гдъ въ ветхость каменныя массивныя ствны и башни его были обновлены и усилены новыми укръпленіями, каменными, деревянными и земляными; снабжены какъ ручницами, такъ и тяжелымъ нарядомъ, т. е. пушками и пищалями, для которыхъ въ изобиліи приготовлены порохъ и ядра. Собственно военный гарнизонъ состояль изъ несколькихъ тысячь конницы, преимущественно боярскихъ дътей, и нъсколькихъ тысячъ стръльцовъ; но и всъ граждане, способные носить оружіе, составили ополченіе, такъ что число всъхъ защитниковъ города простиралось отъ 30 до 40 тысячъ (а по словамъ непріятелей будто бы до 50,000). Главными воеводами здёсь поставлены были два князя Шуйскіе, Василій Оедоровичь Скопинъ и Иванъ Петровичъ; подъними начальствовали: Никита Ивановичъ Очинъ-Плещеевъ, князья Ив. Анд. Хворостининъ, Влад. Ив. Бахтеяровъ-Ростовскій, Вас. Мих. Лобановъ-Ростовскій и др. Князь И. П. Шуйскій, хота въ старшинствів уступаль В. О. Шуйскому, но по своей ратной славв, по уму и энергіи заняль первое мъсто; самъ Иванъ Васильевичъ объявилъ ему, что на его мужество возлагаеть особую надежду. Отпуская воеводъ во Псковъ, царь взяль съ нихъ торжественную клатву въ Успенскомъ соборв передъ иконою Владимірской Божьей Матери, что они не сдадуть города Баторію, пока живы. А воеводы въ свою очередь привели къ такой же присягв войско и гражданъ. По ихъ привазу окрестные сельчане тоже собрадись въ городъ съ своими семьями и хлебными запасами и «съли въ осадъ»; а подгородныя слободы и селенія были по обычаю выжжены, чтобы ими не пользовались непріятели.

Воеводы назначили свое мъсто каждому начальнику съ его отдъломъ по всъмъ городскимъ стънамъ, которыя тянулись въ окружности на семь или восемь верстъ, обнимая всъ четыре части города: Кремль, Средній городъ, Большой или Окольный и Запсковье. Духовенство непрестанно служило молебны, всенародно совершало вокругъ города крестные ходы, поднимая наиболье чтимыя иконы, даже мощи св. князя Всеволода-Гавріила и одушевляя защитниковъ ревностію постоять за православную въру противъ королялатынянина. Во главъ псковскаго духовенства въ эту минуту находились: протоіерей Тронцкаго собора Лука и игуменъ Псково-Печерскаго монастыря Тихонъ, прибывшій въ городъ изъ своей обители. Новгородскій архіепископъ Александръ прислаль въ своей псковской паствъ увъщательную грамоту о кръпкой оборонъ противъ враговъ. Значительныя московскія силы въ то же время располо-

жены были частію въ Новгород'в, частію въ Ржев'в и Волок'в Ламскомъ; на Ок'в стояли съ войскомъ Василій Ивановичъ Шуйскій п Шестуновъ, на случай вторженія Крымцевъ. Самъ Иванъ Васильевичъ выступиль изъ Александровской Слободы съ своимъ дворовымъ полкомъ, какъ бы нам'вревансь принять личное участіе въ войн'в. Но онъ дошелъ до Старицы, и зд'всь остановился.

26 августа, во Псковъ прискавала конная застава изъ боярскихъ дътей, которая держала стражу за пять версть отъ города на берегу ръки Черехи, впадающей въ Великую съ восточной стороны; въ виду наступавшихъ многочисленныхъ силъ, стража послъ небольшой стычки побъжала въ городъ и возвъстила о приближенін непріятеля. Воеводы тотчась велёли звонить въ осадный колоколъ и зажечь Завеличье, т. е. посадъ на другой сторонъ ръки Великой, чтобы врагь не нашель тамъ готовыхъ для себя жилищъ. Съ городскихъ ствиъ наблюдали они, какъ темныя массы непріятелей окружали городъ и каждый отрядъ занималъ місто, назначенное ему для осады. Чтобы помъщать слишкомъ тесному обложенію, воеводы вел<sup>4</sup>ли д<sup>4</sup>лать вылавки и въ то же время открыть пальбу изъ большого наряда. Тогда иного непріятелей было побито; это заставило ихъ держаться подалее отъ стень, а также заслоняться рощами и пригорками. Между русскими пушками были двъ, носившія названіе трескотухи и барса, которыя бросали каменныя глыбы до самаго королевскаго стана; послёдній расположился было на московской дорогь, на мъсть села Любатова, подлъ храма Николая Чудотворца. Если вёрить одному русскому сказанію, король не ожидаль найти во Псков'в такой большой нарядъ н такихъ опытныхъ пушкарей; удивленный и разсерженный, онъ вельть отнести свои шатры далые въ рывь Черехы и поставить ихъ за холмами. Въ теченіе несколькихъ дней непріятель устроивалъ свои лагери, укръпляя ихъ обозами и окопами. Угры стали подав рви Великой, въ которую уперлись своимъ лвымъ бокомъ; рядомъ съ ними расположились Поляви; далве поместились наемные Нівицы, а за ними, на правомъ крылів осаждающаго войска. стали Литвины. Баторій и его правая рука Замойскій, осмотрѣвъ ближе общирность и прочность городскихъ ствиъ и башенъ, убідились, что Псковомъ овладеть очень нелегко, и темъ более, что въ осаждавшемъ войски чувствовался недостатокъ пороху, такъ вавъ большее его количество, заготовленное для похода, вследствіе

небрежности стражи, подверглось взрыву. Поэтому рѣшили сосредоточить усилія на одномъ пунктѣ города, т. е. немедля разбить его артиллеріей и затѣмъ попытаться взять приступомъ. Для этого избрали тотъ южный уголъ, который примыкалъ къ рѣкѣ Великой, а именно часть стѣны, ограниченной съ одной стороны башней Повровской, съ другой такъ называемыми Великими воротами; въ серединѣ этого пространства находилась башня Свинская (или Свинерская). Противъ Покровской башни должны были дѣйствовать Угры, а противъ Свинской Поляки.

1-го сентября новаго 1582 года (по русскому счисленію того времени) непріятели начали копать «великія борозды» (шанцы) отъ своихъ лагерей въ городу, конечно не прямо, а зигзагами, такъ что выконанная земля ложилась валомъ вдоль рвовъ и защищала ихъ отъ выстреловъ изъ города. Не смотря на всю трудность работы по причинъ каменистой почвы, въ пять дней и ночей они успѣли довести свои траншеи почти до городского рва; прикатили туры или плетенки изъ хвороста, набили ихъ землею; на удобныхъ мъстахъ устронаи пять оконовъ съ амбразурами и приволован въ нихъ пушки. Эти приготовленія были легко замічены осажденными. Русскіе воеводы съ своей стороны не дремали; старалсь пальбою по возможности мёшать непріятельскимъ работамъ, они въ то же время усилили украпленія, а именно позади каменной станы поставили другую ствну, деревянную; умножили здвсь нарядъ, а также число боярскихъ дътей и стръльцовъ. Частью стъны или такъ называемымъ «прясломъ», заключеннымъ между Повровскою башнею и Великими воротами, начальствоваль князь Андрей Ивановичь Хворостининъ, отличавшійся великимъ ростомъ и мужествомъ. Къ нему на совътъ часто прівзжаль сюда и самъ Иванъ Петровичь III уйскій съ своими товарищами воеводами и съ двумя государевыми исковскими дьявами, Булгаковымъ и Малыгинымъ, да съ третьимъ Лихачевымъ, дьякомъ Пушечнаго приказа. Когда начальникъ выдвинутой впередъ непріятельской артиллерін, панъ Юрій Зиновьевъ Угровецкій, изв'єстиль короля, что все готово, то получилъ приказъ начать бомбардировку. 7-го числа съ ранняго утра открылась непрерывная пальба изъ 20 орудій; она продолжалась целый день, и возобновилась на следующее утро. Покровская башня была сбита почти вся до вемли, а Свинская на половину; 24 сажени городской ствны обвадилось, а въ соседнихъ местахъ ен образовались многіе проломы. Король спітиль пользоваться мннутою, и велёль немедля сдёлать приступъ. Русское сказаніе прибавляеть, что отправляемых на приступъ военных начальниковъ и ротмистровъ онъ угостилъ веселымъ обёдомъ; а они изъявили увъренность, что ужинать будуть у него въ тотъ же день уже въ городъ Исковъ. Обрадованный этою увъренностію, король объщалъ раздёлить съ ними всё псковскія богатства.

Съ распущенными знаменами и трубными звуками, Угры и Поляки вышли изъ своихъ траншей и околовъ и устремились на приступъ. Король наблюдалъ за ними съ одного холма на берегу ръки Великой. Ряспоряжавшійся приступомъ, гетманъ Замойскій на помощь Полякамъ двинулъ сосёднихъ съ ними Нёмцевъ. Въ запасё поставлена была польская конница, въ числъ предводителей которой находился и Юрій Мнишевъ; она должна была охранять штурмующіе отряды отъ нападеній съ праваго крыла, а съ ліваго ихъ защищаль высокій берегь рівки Великой. Русскіе воеводы съ своими частями уже были наготовъ. Они велъли звонить въ осадный воловолъ, который висёлъ въ Среднемъ городе на городской стенв у церкви Василія Великаго на Горкъ, и открыли пальбу изъ нарада по наступающимъ непріятелямъ. Не смотря на большія потери отъ сей пальбы, последніе, закрывалсь щитами, дружно и храбро полъзли въ проломы, которые вскоръ и заняли; равно овладъли Покровской и Свинской башнами. Но туть и кончились ихъ успъхи; ибо за разрушенной каменной ствной они встретили другой ровъ и другую вновь изготовленную деревянную ствну, мужественно обороняемую осажденными, почему и не могли проникнуть въ городъ. Однако они упорно продолжали приступы, и лъзли на ствии, стрвляя изъ занятыхъ ими башенъ почти въ упоръ осажденнымъ. Были моменты, когда защитники падали духомъ, и едва устояли. Но туть Иванъ Петровичъ Шуйскій употребиль чрезвычайныя усилія; онъ на конъ перевзжаль оть одного опаснаго мъста къ другому, и дъйствоваль гдъ угрозами, а гдъ слезными мольбами, чтобы укрвпить и одушевить сражающихся. Пвшіе ратники стояли у подножья ствны и отражали наступавшихъ коньями, рогатинами и саблями; а со ствиы поражали ихъ стрвльцы изъ пищалей и ручницъ, дъти боярскіе изъ луковъ, другіе метали на нихъ камни. По звону осаднаго колокола исковскіе граждане, простившись съ женами и детьми, съ разныхъ сторонъ бежали въ проломленнымъ ствнамъ, чтобы подврвиить изнемогшихъ въ битвв. Большой нарядъ гремвлъ непрестанно; удачнымъ выстрвломъ одной изъ тёхъ пушекъ, которыя назывались барсами, удалось побить множество непріятелей, занимавшихъ Свинскую башню; затёмъ воеводы велёли подкатить подъ эту башню значительное количество пороха, и зажечь его. Остатокъ башни былъ взорванъ вмёстё съ непріятелемъ, который трупами своими устлалъ ея мёсто и завалилъ сосёдніе рвы.

Межь тымь въ соборномъ Троицкомъ храмъ духовенство, викств съ стариками, женщинами и дътьми, слезно молилось объ избавленіи города отъ плененія. Вдругь, въ самую трудную минуту иля осажденныхъ, приходить отъ воеводъ просьба, чтобы несли Печерскую икону Успенія Богородицы вм'яст'я съ другими чудотворными иконами и мощи Всеволода - Гавріила въ проломному мъсту. Когда процессія духовенства и монаховъ съ сими святынями, въ сопровождении народной толиы, приблизилась въ пролому. ратники одушевились върою въ помощь и заступничество свыше, и съ такой энергіей ударили на враговъ, что побъда вскоръ склонилась на ихъ сторону. Одушевленіе овладёло и самыми женщинами, такъ что многія изъ нихъ поспінним къ місту боя, одніг съ веревками, чтобы тащить въ городъ орудія, отбитыя у непріятелей, другія катили камни для избіенія сихъ последнихъ, третьи несли воду, чтобы освъжить воиновъ, изнемогавшихъ отъ жажды. Поляки и Нёмцы были выбиты изъ проломовъ; только Угры, засъвшіе въ Покровской башнъ, еще держались и отстръливались. Но осажденнымъ удалось, наконецъ, зажечь эту башню, после чего и Угры обратились въ бъгство. Русскіе преслъдовали непріятелей, многихъ побили и взяли въ пленъ, особенно техъ, которые застряли въ кръпостномъ рву. Въ добычу побъдителей досталось много доспъховъ и оружія, въ томъ числь самопаловъ и разныхъ огнестръльныхъ ручницъ. Была уже ночь, когда окончилась битва. Велика была радость исковичей по случаю этой побъды; горячіе благодарственные молебны пелись въ церввахъ. Убитыхъ хоронили они какъ мучениковъ, павшихъ за православную въру; а раненыхъ начали лечить «изъ государевой казны». Число первыхъ простиралась за 860 человъвъ, а вторыхъ за 1600; тогда какъ непрінтелей легло на этомъ приступъ около 5000. Въ числъ павшихъ находился храбрый венгерскій воевода Гавріиль Бекешъ.

Король быль сильно огорчень. Однако, на следующій день, скрывь свою досаду, онь созваль военный советь, и объявиль, что намерень взять Псковь во что бы ни стало. За порохомь немед-

309

ленно отправлены гонцы въ Ригу, къ герцогу Курмяндскому и въ нъкоторыя другія мъста; а въ ожиданіи его начали вести къ городу подкопы въ разныхъ пунетахъ. Къ осажденнымъ воеводамъ посылались льстивыя грамоты, склонявшія ихъ къ сдачв. Но воеводы бодрствовали неутомимо. Они укръпили проломы деревянными ствнами, острымъ дубовымъ частоволомъ и рвомъ, и приготовили все нужное для отраженія новыхъ приступовъ: котлы для випяченія воды, чтобы этимъ кипаткомъ обдавать непріятелей, кувшины съ порохомъ (гранаты), чтобы бросать на нихъ же, сухую свяную известь, чтобы ослешлять имъ глаза, и т. п. На льстивыя грамоты они отписывались изъявленіемъ готовности умереть за віру и своего государя. Нередко, особенно въ ночное время, осажденные дълали вылазки, и не давали покою непріятелю. Во время одной удачной вылазки они захватили нѣсколько «литовскихъ языковъ» (т. е. западнорусскихъ), и отъ нихъ узнали о подвопахъ, которыми непріятель надвется взять городъ: каждый отділь войска ведеть свой подкопъ, т. е. Поляки, Угры, Литва, Нёмцы и прочіе; такъ что всъхъ девять подконовъ; но гдъ именно они велись, плънные не могли увазать. Сведавъ о такой опасности, воеводы повели противъ подкоповъ свои подземныя работы или слухи; однако, вначалъ они не могли открыть подкопы и очень печалились о томъ; поручили духовенству день и ночь молиться объ избавленіи града отъ угрожавшаго бъдствія и совершать крестные ходы къ наиболее опаснымъ мъстамъ. Молитвы были услышаны. Изъ литовскаго войска перебъжаль во Исковь одинь бывшій полоцкій стрівлець, по имени Игнашъ. Онъ съ городской ствиы указалъ воеводамъ на ть жыста, гдъ велись подкопы. Тогда слухи направились къ указаннымъ мъстамъ, и скоро сошлись съ подкопами, которые оказались преимущественно между Покровскими и Свинскими воротами и въ другихъ ближнихъ пунктахъ; следовательно, непріятель вновь готовиль приступь на ту же часть города. Русскіе переняли главные подкопы, т. е. обрушили ихъ; остальные обрушились сами или остановились, встретивъ на своемъ пути каменныя глыбы. Гакимъ образомъ и эта опасность миновала городъ Псковъ. Послъ того непріятели еще нісколько разъ предпринимали внезапные приступы, стараясь ворваться въ городъ, но всегда встрвчали готовый отпоръ. Пытались они изъ пушекъ, поставленныхъ на лъвожь берегу ръки Великой, бросать каленыя ядра, чтобы произвести пожары въ городъ; но и эта попытва осталась безусиъшна.

28-го октября непріятельскіе гайдуки и каменьщики скрытно подошли къ ствив, заключавшейся между Покровской башней и Покровскими водяными воротами (со стороны ръки Великой), и, закрываясь особо устроенными щитами, начали кирками и ломами подсъкать основание стъны. Вскоръ часть этой каменной стъны обвалилась въ ръку Великую; но за нею оказалась еще деревянная ствна; последнюю непріятели хотели поджечь, между темъ какъ орудія изъ Завеличья направляли свои ядра въ то же м'всто. Не смотря на отчанное сопротивленіе, гайдуки упорно продолжали подрубать ствны. Воеводы велели провертеть окна въ деревянной ствив и стрваять въ нихъ изъ ручницъ, лить на нихъ горячую смолу, деготь и кипятокъ, бросать зажженный осмоленый ленъ и гранаты съ порохомъ. Тогда гайдуки, не стерия ожоговъ и удушливаго дыму, побъжали прочь. Но часть ихъ такъ подрубилась подъ ствны, что невозможно было ихъ достать выстрвлами или горючими снарядами. Воеводы, по чьему-то хитрому совъту, велъли устроить длинные шесты, а къ нимъ привязать кнуты или ремни и веревки съ желъзными крюками на концахъ; забрасывая эти врюки, осажденные хватали ими гайдуковъ за одежду и затъмъ выдергивали изъ-подъ ствны, а стрвльцы тотчасъ поражали ихъ изъ самопаловъ. Устрашенные тъмъ, и остальные гайдуки обратились въ бъгство. Раздраженный неудачею, Баторій вельлъ усилить пальбу по городу и спусти несколько дней (2-го ноября), сделать новый приступъ отъ ръки Великой, которая уже покрылась льдомъ; но и этотъ приступъ быль отбитъ съ большимъ урономъ.

Извъщая царя о своихъ успъхахъ и потеряхъ, воеводы просили о присылкъ подкръпленій. Царь исполниль ихъ просьбу. Но отряды, пытавшіеся проникнуть въ городъ на лодкахъ по Великой, большею частію были перехватываемы непріятелемъ. Такъ въ концъ сентября или началь октября мѣсяца, Никита Хвостовъ, высадясь на берегъ, пытался незамѣченнымъ проникнуть въ городъ съ 600 стрѣльцовъ. Но изъ нихъ только одной сотнѣ удалось пробраться сквозь непріятельскую цѣпь, а остальные безъ успѣха воротились на лодки. При этомъ самъ Хвостовъ попался въ плѣнъ. «Я не ввдываль такого красиваго и статнаго мужчины, какъ этотъ Хвостовъ,— говорится въ одномъ польскомъ дневникъ, веденномъ во время осады. — Онъ могъ бы поспорить со львомъ; еще молодой, лѣтъ подъ 30. Все войско ходитъ на него дивиться». Удачнъе оказалась попытка проникнуть въ городъ сухимъ путемъ между непріятельскими лагерями;

такая попытка удалась стрелецкому голове Мясоедову; хотя при семъ онъ и потеряль часть людей, однако, успёль привести нёсволько сотъ стрёльцовъ, и это подкрёпленіе оживило бодрость осажденныхъ, а осаждающихъ привело еще въ большее уныніе. Наступала уже суровая зима; непріятели терпізли стужу, недостатокъ събстныхъ принасовъ и частыя тревоги отъ русскихъ вылазокъ. Войско роптало. Поляки и Литовцы выражали сильное желаніе воротиться домой, а наемные отряды требовали еще уплаты жалованья. Главное неудовольствіе обратилось на гетмана Замойскаго; его обвиняли въ томъ, что онъ, много лътъ потративъ на ученье въ итальянскихъ школахъ, отсталъ отъ воинской науки и своимъ упрямствомъ только губить войско. На него писали пасквили въ прозв и стихахъ. Но Замойскій въ этихъ трудныхъ обстоятельствахъ обнаружиль замічательную твердость духа и силу воли. Строгими наказаніями онъ старалси поддержать дисциплину, и склоняль короля къ продолжению осады. Такъ какъ въ порохв ощущался большой недостатокъ (изъ Риги подвезли его небольшое количество), то пришлось отказаться отъ надежды взять городъ бомбардировкой и приступами, и король измёнилъ осаду въ обложение или блокаду, для чего отвель войско далве отъ ствиъ и расположилъ его въ наскоро построенныхъ избахъ и баракахъ.

Во время исковской осады совершались любопытныя дёйствія и на другихъ театрахъ войны. Во-первыхъ, предпріятіе Поляковъ противъ Исково-Печерской обители. Сін обитель, какъ мы видёли, обновленная дьякомъ Мунехинымъ, расположенная верстахъ въ пятидесяти въ западу отъ Искова, находилась тогда на дорогѣ въ Лифляндію и потому много мішала сообщеніямь королевскаго войска съ этимъ краемъ. Ел каменныя ствим и башин были спабжены пушками; кромъ вооружившихся монаховъ, ее обороняли стръльцы и дети боярскіе, подъ начальствомъ Юрія Нечаева. Высылаемые ниъ отряды перенимали обозы, шедшіе изъ Риги съ разными при пасами подъ Исковъ, и били появлявшихся въ окрестностяхъ польскихъ фуражировъ. Чтобы положить конецъ такимъ подвигамъ, Баторій послаль Фаренсбаха съ Німцами и Борнемису съ Уграми, даль имъ пушки и велёль взять монастырь. Но тщетно эти начальники водили своихъ людей на приступы. Всв ихъ попытки окончились полнымъ пораженіемъ, и они со стыдомъ ушли назадъ. Съ другой стороны король послаль особое войско подъ начальствомъ Кристофа Радивила и Филона Кмиты въ глубь Московскаго государства, чтобы отвлечь москвитанъ отъ вторженія въ литовскіе предвам. Радивиль разбиль ивсколько встречныхъ московскихъ отрядовъ и дошелъ до города Ржева, т. е. до береговъ Волги, откуда уже недалеко было до Старицы, гдв пребываль тогда Иванъ Васильевичь со своей придворной дружиной. Но обманутый ложными въстями о многочисленности войскъ, окружавшихъ царя, Радивиль повернуль назадь. А Ивань Васильевичь, узнавь о томъ, что опасность была такъ близка, перепугался, и съ своимъ дворомъ бъжалъ въ Александровскую Слободу. Наконецъ, важныя военныя дъйствія совершались въ это время со стороны Шведовъ. Пользунсь твив, что русскін силы были заняты борьбою съ польскимъ королемъ и что для этой борьбы пришлось ослабить русскіе гарнизоны въ ливонскихъ городахъ, Шведы, предводимые Понтусомъ де-ла-Гарди, продолжали свои завоеванія въ Эстоніи. Тутъ самою чувствительною для насъ утратою была Нарва; съ ея завоеваніемъ прекратилась и наша непосредственная балтійская морская торговля съ Западной Европой. После Нарвы, де-ла-Гарди овладёль соседнимь Ивангородомь и далее на востоке нашими городами Ямомъ и Копорье; потомъ обратился опять на западъ, взялъ Вейсенштейнъ и осадилъ Перновъ, т. е. вторгся уже въ самую Ливонію, чфиъ причиниль досаду своимъ союзникамъ Полякамъ, которые смотрели на Ливонію какъ на свою добычу. Когда осада Искова пошла неудачно и замедлилась, Шведы предложили Баторію придти къ нему на помощь; но предложеніе этихъ союзниковъ было отклонено. (59).

Въ такихъ печальныхъ для Россіи обстоятельствахъ, навлеченныхъ на нее близорукою политикой, тиранствомъ и трусостью Ивана Грознаго, сей последній какъ бы забылъ о многочисленной остававшейся у него рати, и всё свои надежды возлагаль на переговоры, на иновемное посредничество. Такъ какъ обращенія за содействіемъ къ преемнику Максимиліана ІІ, воображаемому союзнику нашему германскому императору Рудольфу П, оставались безполезны, то при московскомъ дворё вспомнили о римской куріи, и постарались возобновить съ ней сношенія, прерванныя после Василія ІІІ. Хотя со стороны папъ за это время и было сдёлано нёсколько понытокъ вновь завязать сношенія съ московскимъ государемъ и даже расположить его въ пользу церковнаго единенія предложеніемъ королевскаго титула; но эти попытки обыкновенно разбивались о враждебность къ Россіи польскихъ королей Сигизмунда І и Сигизмунда

Августа, которые постоянно препятствовали таковымъ сношеніямъ примо не пропускали напскихъ пословъ чрезъ свои владенія. Въ Москву, въроятно, доходили въсти объ этихъ попыткахъ, и вотъ теперь, въ трудную минуту, тамъ решили ими воспользоваться. Еще во время второго, т. е. великолуцкаго похода Баторія, Иванъ Васильевичь «приговориль» съ сыномъ своимъ царевичемъ Иваномъ и съ боярами послать гонцомъ Истому Шевригина, въ сопровожденін толмача, съ грамотами въ цесарю Рудольфу и въ римскому папъ. Истома былъ отпущенъ изъ Москвы 6-го сентября 1581 года и отправился кружнымъ путемъ черезъ Ливонію и Перновъ, потомъ моремъ и черезъ Данію въ Германію, а оттуда въ Римъ. Грамоты, написанныя Рудольфу, и на сей разъ вызвали дружескіе, но уклончивые отвъты, въ которыхъ однако настойчиво повторялись прежніе намеки, что царь напрасно воюеть Ливонію, ибо она составляеть ленную имперскую землю. Въ Римъ же наобороть отнеслись весьма сочувственно въ просьбъ царя о посредничествъ въ мирныхъ переговорахъ между нимъ и Баторіемъ; гонца нашего обласвали, и очевидно были очень рады случаю возобновить свои старыя попытки въ соединенію церквей. Папа Григорій XIII назначилъ своимъ посланникомъ къ Баторію и царю Ивану члена Іезунтскаго ордена, Антонія Поссевина, котораго и отправиль въ Россію витьсть съ московскимъ гонцомъ. Не ранте іюля того же 1581 года воротился Истома Шевригинъ въ царю съ отвётными грамотами, а спустя місяць, прибыль въ нему и Антоній Поссевинъ.

Въ Римъ, очевидно, возлагали большія надежды на посольство Поссевина. И дъйствительно, трудно было найти въ то время болье искуснаго и опытнаго дипломата. Онъ уже былъ знакомъ съ европейскимъ съверо-востокомъ, ибо не задолго совершилъ путешествіе въ Польшу и Швецію, при чемъ убъдилъ шведскаго короля Іоанна III тайно воротиться въ католицизмъ. Не довольствуясь 
симъ знакомствомъ, Поссевинъ внимательно просмотрълъ въ папской канцеляріи всъ важные документы, относившіеся къ прежнимъ сношеніямъ римской куріи съ Москвою, а также и нъкоторыя записки о ней европейскихъ пословъ и путешественниковъ. 
При своемъ отъвздъ онъ снабженъ былъ отъ куріи ясно опредъленной инструкціей, которая предписывала ему при заключеніи 
мира между королемъ и царемъ выставить послъднему все участіе 
къ нему папы, и склонить его какъ къ союзу противъ Турокъ,

такъ и въ соединению церквей, при чемъ поставить ему на видъ. что гораздо почетнъе будетъ для него признать главою своей неркви Римскаго первосвященника, нежели слугу Туровъ патріарха Константинопольскаго. Поручалось ему также устроить торговыя сношенія Руси съ Венеціей, а вмёсть съ темъ, подъ предлогомъ прівзда въ Москву купцовъ-католиковъ, испросить дозволение на постройку въ ней католическихъ храмовъ. Кромф того, поручалось собрать всевозножныя свёдёнія о дёлахъ, касающихся вёры, а также о сосъдяхъ и военныхъ силахъ москвитанъ. Въ Прагъ, послъ посъщенія цесарскаго двора, Поссевинъ разстался съ Шевригинымъ: последній пофхаль въ Москву опять кружнымъ путемъ черезъ Балтійское море; а посоль-іезунть направился къ Баторію, котораго нашелъ въ Вильнъ, въ іюнъ 1581 года, во время его приготовленій въ псковскому походу. Король сначала недов'врчиво отнесся въ миссін іезунта; но скоро поддался его искуснымъ внушеніямъ, раскрыль ему свои виды и планы, и взяль его съ собой въпоходъ. Въ Полоций они разстались: король двинулся въ Пскову, а Поссевинъ направился въ царю, который тогда находился въ Старицъ. Дъятельный ісзунть не теряль времени даромъ и на самомъ пути своемъ. Впоследствия онъ съ удовольствиемъ доносилъ въ Римъ о томъ, какъ совратилъ въ католичество начальника конвоя, даннаго ему королемъ (начальникъ этотъ былъ православный русинъ), и какъ нотомъ совратилъ туда же одного русскаго переводчика.

На московской границъ Поссевина принялъ высланный царемъ русскій конвой, состоявшій наъ отряда всадниковъ, одітыхъ въ нелковые кафтаны съ золотыми позументами. Но царь, очевидно, догадывался, съ къмъ имъетъ дъло, и потому въ наказъ назначенному при после приставу (Залешанину-Волкову) поручалось на вопросы о войнъ съ Баторіемъ отвъчать обстоятельно, но если посолъ начнетъ «задирать» и говорить о въръ, то сказать, что «грамотъ не учился», и ничего про въру не говорить. Въ Старицъ папскому посольству быль оказань весьма почетный пріемь; туть между разными дарами, присланными папою, посолъ привезъ царю печатную книгу о Флорентійскомъ соборѣ на греческомъ языкѣ. 20-го августа дана была ему первая аудіенція, за которою последовало роскошное угощеніе. Посольство прогостило въ Старица болае трехъ недвль, въ течение которыхъ часто вело переговоры съ самимъ царемъ или съ его боярами о торговыхъ сношеніяхъ москвитянъ съ Венеціей, а, главное, объ условіяхъ перемирія съ польскимъ королемъ и объ общемъ союзъ противъ Турокъ. Но разговоры о церковномъ вопросъ постоянно отклонялись царемъ впредь до замиренія съ Польшею. Чтобы ускорить это замиреніе, Поссевинъ отправленъ былъ въ королевскій лагерь подъ Исковъ; при царскомъ дворв остались два патера изъ его товарищей. Послв того обоюдные гонцы съ письмами неръдко скакали между Псковомъ и Александровскою Слободою (куда царь бъжаль изъ Старицы); но мирные переговоры плохо подвигались впередъ, потому что король желалъ прежде овладеть Исковомъ и потомъ уже предписать миръ Іоанну; а последній съ своей стороны никакъ не могь помириться съ мыслію о потеръ вськъ своихъ завоеваній въ Ливоніи, на чемъ прежде всего настанваль Баторій. Въ этихъ переговорахъ, какъ и следовало ожидать, іезунть-посредникъ уже съ самаго начала повелъ себя пристрастно, т. е. держалъ сторону короля-католика противъ православнаго царя, хотя постоянно ставилъ на видъ последнему свое яко бы радёніе о его пользахъ. Поссевинъ, очевидно, желаль, чтобы вся Ливонія сосредоточилась въ польскихъ рукахъ, надъясь съ ихъ помощью возстановить тамъ католицизмъ; поэтому въ своихъ письмахъ Ивану Васильевичу онъ явно старался запугать его могуществомъ Баторія и предрасположить къ уступкъ Ливоніи.

Съ одной стороны запугиванія подъйствовали на Іоанна; а съ другой неудачная и надолго затанувшаяся осада Искова побудила и Ваторія къ открытію непосредственныхъ переговоровъ о перемирін. Изъ Москвы отправлены уполномоченными для сего князь Димитрій Елецвій и печатникъ Романъ Алферьевъ; а изъ королевскаго стана Янушъ Збаражскій, воевода брацлавскій, Альбрехть Радивилъ, надворный литовскій маршалокъ, оба католики, и Миханлъ Гарабурда, секретарь великаго княжества Литовскаго, православный. Въ декабръ 1582 года уполномоченные той и другой стороны вийстй съ папскимъ посломъ съйхались между Порховымъ и Запольскимъ Ямомъ и расположились въ деревив Киверова Горка. Мъстность была разорена и опустошена войною, такъ что папскому послу и польскимъ сановникамъ пришлось жить въ курныхъ избахъ и теривть всякаго рода лишенія; но русскіе послы и ихъ свита, по словамъ Поссевина, щеголяли своими нарядами и консвими приборами и имъли съ собой обильные запасы; кромъ того, снабжались съфстными припасами изъ Новгорода, такъ что имфли возможность ежедневно угощать сего посредника. Впрочемъ, холодъ

и другія лишенія не особенно вредили Поссевину, ибо онъ отличался крѣпкимъ, закаленнымъ организмомъ. Подъ его собственнымъ предсѣдательствомъ и происходили мирные переговоры, открывшіеся засѣданіемъ 13-го декабря: по правую отъ него руку садились польскіе послы, по лѣвую русскіе; подлѣ стоялъ переводчикъ, родомъ русинъ (котораго іезуитъ, повидимому, успѣлъ совратить въ католичество). На этомъ первомъ засѣданіи прочитаны были вѣрительныя грамоты обѣихъ сторонъ.

Межъ темъ Баторій уступиль ропоту польскихъ и литовскихъ пановъ, и увелъ ихъ изъ псковскаго лагеря, а самъ отправился въ Вильну; онъ намфренъ былъ убъждать сеймъ къ новымъ пожертвованіямь на продолженіе войны. Подъ Псковомъ остался Замойскій только съ наемными отрядами; онъ терпівль всів невзгоды, ропотъ войска, частыя русскія вылазки, однако продолжаль блокаду города, чтобы совершеннымъ отступленіемъ отъ него не дать москвитинамъ повода къ торжеству и къ требованію болье выгодныхъ мирныхъ условій. Но свою славу искуснаго политика и мужественнаго воеводы Замойскій омрачиль слёдующимь гнуснымь поступкомъ. Изъ польскаго лагеря явился въ городъ одинъ русскій плённивъ съ ларцомъ и запискою къ князю Ивану Петровичу Шуйскому. Записка была составлена отъ имени нъмца Моллера, который прежде вмісті съ Фаренсбахомъ находился въ царской службі н теперь будто бы котвлъ вновь перейти на русскую сторону, а напередъ посылалъ ящикъ съ своей казной и драгоценностями. Шуйскій, по сов'ту другихъ воеводъ, остерегся самъ открывать ящикъ и поручилъ это сдёлать слесарю; оказалось, что ящикъ былъ наполненъ порохомъ и заряженнымъ огнестрельнымъ оружісиъ. Возмущенный такимъ коварствомъ, Шуйскій, какъ разсказывають, послаль Замойскому вызовь на поединокь, который, однако, не состоялся.

Засъданія уполномоченныхъ въ Киверовой Горкъ происходили почти ежедневно; всъхъ засъданій насчитывали болье двадцати. Уже отсюда видно, какъ медленно подвигались впередъ мирные переговоры, и какъ упорно объ стороны отстаивали свои условія. Главнымъ препятствіемъ для соглашенія попрежнему служила Ливонія. Московскіе послы пытались удержать хотя небольшую ея часть, одинъ только Дерптскій округь; но польскіе уполномоченные требовали уступки всъхъ занятыхъ русскими ливонскихъ городовъ и замковъ; требовали еще и денежнаго вознагражденія за

военныя издержки. Москвитине затинули переговоры и потому, что знали о трудномъ положеніи польскаго войска, осаждавшаго Исковъ. ждаля болве рвшительных двиствій со стороны московских воеводъ и снатія осады. Но эти воеводы сидели по городамъ или стояли въ полъ и бездъйствовали, какъ, напримъръ, князь Юрій Голицынъ въ Новгородъ, Мстиславскій въ Волокъ и т. д. Одинъ Шуйскій ратоборствоваль во Псковв. 4-го января 1582 года онъ сделаль сильную вылазку, сорокъ шестую по счету, побиль много непріятелей и взяль знатное количество плінныхь. Послів сей вылазки одинъ изъ королевскихъ дворянъ, Станиславъ Жолкъвскій (родственникъ гетмана Замойскаго и самъ знаменитый впоследствін польскій гетманъ), прискаваль на місто посольскаго съйзда съ донесеніемъ отъ Замойскаго; послёдній извёщаль польско-литовскихъ пословъ, чтобы они поспъшили какъ можно скорве заключить перемиріе, ибо ему сділалось почти невозможным в поддерживать долве свою блокалу.

Тогда князь Збаражскій сообщиль русскимь посламь, чтобы они немедленно объявили свои последнія условія, такъ какъ отъ короля будто бы полученъ приказъ прервать переговоры; затвиъ даль имъ сроку три дня. Антоній Поссевинь, котя и возбуждаль противъ себя неудовольствіе самихъ Поляковъ тімь, что болье заботнася объ обращении московского государя въ католицизмъ, чемъ о польскихъ интересахъ; однако, онъ неизманно держалъ ихъ сторону, подтверждаль ихъ требованія и также торопиль Русскихъ. Напрасно москвичи повторяли ему, что если царь уступить всю Ливонію, то у него не будеть пристаней морскихъ, и нельвя будеть ему ссылаться съ папою, цесаремъ и другими государями. нельзя будеть войти съ ними въ союзъ противъ бусурманъ. Ничто не помогало. Въ польскомъ лагеръ гетманъ Замойскій и его приближенные, по словамъ очевидца, разсуждали такимъ образомъ: «Согласись мы оставить за великимъ княземъ Московскимъ только часть Ливонской страны, онъ усилится отъ морской торговли и можеть вернуть прежнее могущество; тогда придется вести новую войну. Гораздо же лучше теперь доканать его». Ісзунть-посредникъ усердно дъйствовалъ въ этомъ смыслъ. Испуганные угрозами, наши послы, наконецъ, согласились объявить самое последнее условіе. заранње разръшенное царемъ и его думою, т. е. уступку всей Ливоніи; кром'я того, отступились отъ возврата Полоцка и Велижа. Поляки съ своей стороны возвратили намъ всв занятые ими исковскіе пригороды, т. е. Великіе Луки, Заволочье, Холмъ, Островъ и пр. На этихъ условіяхъ въ Киверовой Горкв заключено было десятилътнее перемиріе, начинавшееся отъ 6-го января 1582 года. Когда дошло дело до написанія договорных в грамоть, то вознивли сильныя пререканія по поводу царскаго титула и выраженій насчетъ уступки ливонскихъ городовъ. Во время этихъ споровъ, Поссевинъ, отъ природы человъкъ вспыльчивый и довольно сварливый, бранился и вричаль на русскихъ пословъ и однажды до того вышель изъ себя, что вырваль изъ рукъ князя Елецкаго черновую договорную запись и бросиль ее, а самого князя схватиль за воротникъ его шубы, оборваль застежки, и, повернувъ лицомъ къ двери, выгналь его изъ своей избы. Наконець, согласились на томъ, чтобы написать Ивана Васильевича царемъ и государемъ лифляндсвимъ и смоленскимъ только въ московскомъ договорномъ спискъ; согласились также написать уступку не только ливонскихъ городовъ, завоеванныхъ Поляками, но и техъ, которые были еще заняты Русскими.

17-го января защитники Пскова увидали со своихъ ствиъ большое движение въ непріятельскихъ лагеряхъ и приближавшуюся толпу конныхъ и пъшихъ людей. Воеводы думали, что Поляки затвають новый приступь. Но оть толпы отдёлился русскій боярскій сынъ, по имени Александръ Хрущовъ; впущенный въ городъ, онъ вручилъ воеводамъ перемирную грамоту отъ русскихъ пословъ. Велика была во Псковъ радость гражданъ, освободившихся отъ тягостной осады. Еще болве радовались Поляки столь выгодному для нихъ миру. Замойскій устроилъ въ своемъ станъ пиръ, и звалъ на него русскихъ воеводъ. Шуйскій отпустилъ своихъ товарищей, но самъ не побхалъ. Въ первыхъ числахъ февраля польскій гетманъ снядся съ дагерей, и двинулся въ Ливонію отбирать у Русскихъ уступленные ими города и замки. Особенно чувствительна была для насъ потеря Дерпта или Юрьева Ливонскаго, который 24-го февраля перешель въ руки Поляковъ. Въ этомъ городъ издревле находилась значительная русская колонія, а со времени русскаго завоеванія въ теченіе слишкомъ двадцати літь онь успіль до нікоторой степени обрусіть; въ немъ основалась православная епископія и появились многіе православные храмы. Здёсь уже успёло смёниться цёлое поколёніе русскихъ гражданъ. Выселяемые отсюда въ Новгородъ и Псковъ, граждане эти и ихъ семьи прощались съ Юрьевымъ какъ съ своимъ

роднымъ городомъ, въ послёдній разъ молились въ своихъ приходскихъ храмахъ, и со слезами причитали надъ могилами родственниковъ.

Уступая ливонскіе города Баторію, въ Москві питали надежду, отдёлавшись отъ сильнейшаго врага, потомъ ударить всёми силами на болве слабаго, т. е. на Шведовъ, чтобы отнять у нихъ обратно Нарву и другіе эстонскіе города, взятые ими у Русскихъ. По сему московская дипломатія во время мирныхъ переговоровъ съ Польшею старательно отвлоняла предложенное Поссевиномъ посредничество для завлюченія мира со Шведами. Надежда отобрать у нихъ взятые города особенно усилилась послѣ того, какъ де-ла-Гарди двинулся было въ берегамъ Невы и осадилъ Оръшевъ, но здёсь потерпёль поражение и со стыдомъ ушелъ назадъ. Около этого времени, именно въ іюнъ 1582 года, въ Москву прибыли тв же польско-литовскіе уполномоченные, князь Збаражскій съ товарищами, для подтвержденія перемирнаго договора. При семъ они потребовали, чтобы царь оставиль Эстонію въ поков и не воевалъ ее во все время десатилътняго перемирія. Поляки не только не желали допустить Русскихъ вновь утвердиться на эстонскомъ побережьв, но они сами надвались отнять это побережье у Шведовъ, чтобы всв бывшія ливонскія владвнія сосредоточить въ своихъ рукахъ. Царь принужденъ былъ согласиться на новое требованіе. Со Шведами завизались переговоры, которые окончились въ следующемъ 1583 году заключениемъ трехлетняго перемирія на ръкъ Плюсъ. Не только Ругодивъ или Нарва, но и русскіе города Ямъ, Ивангородъ и Копорье, остались въ рукахъ Шведовъ. Кромъ вившательства Поликовъ, на заключение этого перемирія повліяло также происходившее тогда возстаніе, вновь поднятое въ Казанской области Луговыми черемисами.

Бѣдственно для Россіи окончились усилія царя Ивана, направленныя на завоеваніе Ливоніи и пріобрѣтеніе балтійскихъ береговъ. Почти двадцатипятилѣтняя непрерывная война съ западными сосѣдями крайне разстроила и разорила Московское государство; она стоила ему огромныхъ матеріальныхъ жертвъ; многія тысячи людей погибли въ битвахъ, въ плѣну, отъ болѣзней и голода; множество городовъ и селъ было выжжено и въ конецъ опустошено. Одинъ современный лѣтописецъ (псковскій) съ горечью замѣтилъ: «царь Иванъ не на велико время чужую землю взялъ, а по малѣ и своей не удержа, а людей вдвое погуби». Напрасно

нъкоторые новые историки пытаются оправдать Ливонскія войны Ивана широкими политическими замыслами, а его неудачу военными талантами Баторія и отсталостію Русскихъ въ ратномъ искусстві сравнительно съ западными европейцами. Напротивъ, чёмъ ближе всматриваемся мы въ эту эпоху, тёмъ яснёе выступаетъ вся политическая недальновидность Грознаго, его замёчательное невёжество относительно своихъ соперниковъ по притазаніямъ на Ливонію, его неумёнье ихъ раздёлить и воспользоваться ихъ слабыми сторонами. Первые успёхи совершенно его ослёпили: вмёсто того, чтобы вовремя остановиться и упрочить за Россіей обладаніе ближайшимъ и нужнёйшимъ краемъ, т. е. Дерптско-Нарвскимъ. онъ съ тупымъ упрямствомъ продолжалъ стремиться къ завоеванію цёлой Ливоніи и тогда, когда обстоятельства уже явно повернулись противъ него.

Блестящіе успахи Баторія можно только отчасти объяснять его талантами и отсталостью Москвитянь въ ратномъ искусствъ. Послъднее обстоятельство не мъшало имъ, однако, при дъдъ и отцъ Ивана и въ первую половину его собственнаго ствованія наносить иногда пораженія западнымъ сосъдямъ, отвоевывать у нихъ города и целыя области. Если на стороне Ваторія было превосходство его личныхъ военныхъ способностей, то на сторонъ Ивана находилось важное, подавляющее преимущество: его неограниченное самодержавіе, которое могло двигать всёми русскими силами и средствами какъ однимъ человъкомъ, тогда какъ Баторій принужденъ быль постоянно бороться съ разпыми противодъйствіями и препятствіями въ собственномъ государствъ. Обстоятельства благопріятствовали Ивану и въ томъ отношенін, что во время его борьбы съ Баторіемъ южные предвлы Россін не требовали большихъ усилій для своей обороны; ибо Крымскіе татары были отвлечены происходившею между Турками и Персами войной, въ которой ханъ участвоваль какъ вассаль султана. Но дело въ томъ, что Ливонская война тогда не пользовалась въ Россін сочувствіемъ народнымъ (была малопонятна для народа, непопулярна), что тиранъ собственными руками истребилъ своихъ лучшихъ воеводъ и совътниковъ, и остался при худшихъ, а самъ онъ въ минуты наибольшей опасности только обнаружилъ свою ратную неспособность и недостатокъ личнаго мужества. («бъгунъ» и «хоронява», какъ называеть его Курбскій). Его тиранство. вийсти съ этой неспособностью, очевидно отвратило отъ него

сердца многихъ русскихъ людей. Сіе важное обстоятельство во время войны съ Баторіемъ особенно сказалось множествомъ перебъжчиковъ изъ служилаго сословія. Въ числё ихъ находились и знатные люди; такъ Давидъ Бёльскій, подобно Курбскому, ушелъ къ королю, и потомъ давалъ ему гибельные для Русскихъ совёты во время послёдней войны. Грозный даже не съумёлъ воспользоваться геройской обороной Пскова, и, когда надобно было энергически дёйствовать всёми силами для полнаго отраженія непріятеля, ждалъ своего спасенія отъ иноземнаго вмёшательства и лукаваго посредничества ісзуита Поссевина.

Если въ чемъ Иванъ и былъ лично силенъ, такъ это въ словесныхъ препирательствахъ, что не замедлилъ испытать на себъ тотъ же Поссевинъ.

По завлюченін Запольскаго мира, Антоній вийсті, съ русскими уполномоченными отправился въ Москву, одушевленный явною надеждою пожать здёсь плоды своихъ трудовъ и приступить къ осуществленію объщаній царя относительно христіанскаго союза противъ Турокъ, а главное относительно хотя и не объщаннаго, но подразумъваемаго соединенія церквей. Антоній прибыль 14-го феврадя и нашелъ московскій дворъ облеченнымъ въ «смирныя» (траурныя) одежды, по случаю смерти царевича Ивана Ивановича. Іезунта съ его свитою пом'встили въ Китай-город'в въ дом'в Ивана Сфркова. Вообще, папскаго посла приняли попрежнему съ почетомъ и учтивостью; для переговоровъ съ нимъ былъ назначенъ новгородскій нам'єстникъ Никита Романовичъ Юрьевъ-Захарьниъ съ товарищами. Іезуить однако должень быль тотчась почувствовать, что въ немъ не только болве не нуждаются, но что и благодарности къ нему особой не питають. Да оно и естественно. Въ Москвъ теперь очень хорошо понимали, что папское посредничество не принесло намъ существенной пользы въ войнъ съ Баторіемъ, что Поссевинъ держалъ его сторону и помогь ему оттягать у насъ всё ливонскія владънія, и что согласіемъ его на перемиріе мы болье всего обязаны не Поссевину, а стойкости осажденнаго Искова. Поэтому на переданное і езунтомъ предложеніе Баторія послать совм'ястно съ нимъ войска противъ Крымскихъ татаръ, царь отвъчалъ, что онъ находится въ миръ съ ханомъ. На ходатайство о дозволеніи венедіанамъ прівзжать въ Московское государство для торговли, имъя при себъ священниковъ, дано согласіе, но съ условіемъ: ученія

своего не распространять и церквей своихъ не строить. Точно также на предложение послать въ Римъ русскихъ мальчиковъ для науки отвъчали, что скоро такихъ мальчиковъ набрать нельзя, а когда наберутъ, то пришлютъ. Когда же Поссевинъ началъ домогаться, чтобы царь удостоилъ его бесъдою наединъ о церковномъ вопросъ, то получилъ въ отвътъ, что о такихъ важныхъ дълахъ царь никогда не разсуждаетъ безъ своихъ думныхъ людей и что, вообще, подобный разговоръ повлечетъ за собою споры, изъ споровъ можетъ возникнуть вражда; а потому кучше разговоры о въръ оставить. Но іезуитъ настаивалъ и соглашался вести бесъду въ присутствін бояръ. Царь уступилъ, и назначилъ для сей бесъды 21-е февраля.

Очевидно, Поссевинъ надъялся чего-то достигнуть помощію своихъ богословскихъ познаній и ловкости въ діалектикв. Наивная надежда и слишкомъ малое знакомство какъ съ религіознымъ русскимъ строемъ, такъ и съ личностію Ивана Васильевича! Царь уже имблъ случай и прежде повазать свою начитанность и свои полемическія способности въ церковныхъ вопросахъ. А именно, въ 1570 году, въ Москву прівзжали для заключенія перемирія послы короля Сигизмунда Августа, Кротовскій, Лещинскій и Тальвошъ, въ сопровождении многочисленной свиты, состоявшей изъ протестантского и католического священниковъ. Въ качествъ первого священника состояль Иванъ Рокита, родомъ чехъ, принадлежавшій собственно въ севть Чешскихъ братьевъ, которая съ одной стороны примыкала въ старому гусситству, съ другой въ новому лютеранству. Рокита возъимбыт намбрение склонить къ своему ученію русскаго царя, и добился его согласія на торжественное съ нимъ преніе о въръ, въ царскихъ палатахъ, въ присутствіи воролевскихъ пословъ, русскихъ бояръ и духовенства. Царь сидълъ на тропъ, а Рокита противъ него на скамъъ, покрытой ковромъ. Иванъ Васильевичъ, благодаря частымъ беседамъ съ ливонскими плънниками и ихъ пасторами, довольно хорошо быль знакомъ съ лютеранскимъ въропсповъданіемъ; не обращая вниманія на нъвоторыя отличія отъ него секты Чешскихъ братьевъ, онъ въ сильныхъ выраженіях напаль на последователей этого вероисповеданія, назваль ихъ отступнивами отъ древней Церкви и Св. Писанія, уподобилъ ихъ свиньямъ по причинъ невоздержной жизни, отриданія постовъ, иконъ, святыхъ и монашества, а модитвы ихъ обозвалъ пустымъ бориотаньемъ. Въ своемъ высокопарномъ и пространномъ отвътъ Рокита пытался защищать протестантское учение и напаль

на католичество (о православіи онъ умолчаль), называль его монаховъ, одётыхъ въ капишоны, волками въ овечьей шкурё, а иконопочитаніе уподобилъ идолопоклонству. На эту рёчь Иванъ Васильевичъ ничего не сказалъ, а велёлъ доставить ему письменное ел изложеніе; потомъ въ свою очередь написалъ или велёлъ написать на нее подробное и горячее письменное опроверженіе, которое и передалъ Рокитё передъ отпускомъ пословъ. Бесёды Ивана Васильевича съ лютеранскими пасторами о вёрё иногда оканчивались для нихъ несовсёмъ пріятнымъ образомъ. Такъ во время своего ливонскаго похода въ 1577 году царь, проёвжая по улицамъ Кокенгаузена, встрётилъ одного пастора, и спросилъ его, чему онъ учитъ. Тотъ началъ излагать ученіе Лютера, котораго приравнялъ апостолу Павлу. Царь вспылилъ, ударилъ кнутомъ пастора по головё, и отъёхалъ отъ него со словами: «Пошелъ ты къ чорту съ твоимъ Лютеромъ».

Преніе царя съ Поссевиномъ происходило почти при такой же торжественной обстановев, какъ и съ Рокитой, въ Тронной палать, въ присутстви бояръ и высшихъ придворныхъ чиновъ (низшіе были высланы). Царь вновь повториль, что лучше бы не начинать преній о вірв, и прибавиль, что ему уже 51-й годъ и что при концѣ жизни онъ не измѣнитъ греческой вѣрѣ, въ которой роднася; впрочемъ, разрёшилъ послу говорить все, что онъ сочтетъ нужнымъ. На сіе Антоній ловко отвітиль, что римскій первосвищенникъ вовсе не предлагаетъ русскому государю перемънить старую греческую въру, а только убъждаеть возстановить ее въ древней чистоть и признать то единство церквей, которое было признано на Флорентійскомъ соборѣ самимъ греческимъ императоромъ и русскимъ митрополитомъ Исидоромъ. Іезунтъ сослался при этомъ на ту книгу, которую папа прислалъ царю и прибавилъ, что после соединенія царя съ папою и другими государями онъ не только возсядеть на своей древней отчинъ-Кіевъ, но и въ самомъ Царьградъ. На такую заманчивую перспективу Иванъ Васильевичь отвічаль, что Русскіе вірують не въ Грековь, а во Христа; что ему довольно своего государства, а другихъ онъ не желаеть и что безъ благословенія митрополита и всего освященна-. го собора ему говорить о въръ не пригоже.

Споръ о въръ готовъ былъ на этомъ прекратиться. Но Антоній умоляль царя высказать свои мысли о предметъ. Тотъ согласился и повелъ ръчь не о различіи въ догматахъ, а о различіяхъ такъ сказать вившнихъ; при чемъ, подчиняясь своему страстному нраву, скоро увлекся преніемъ до крайне різкихъ выраженій; между прочимъ, упрекнулъ іезунта за то, что онъ будучи попомъ подсъкаетъ бороду; а, главное, не замедлилъ свести вопросъ на его самую чувствительную сторону, то есть на папство или собственно на папскую гордыню, въ которой отражались непомърныя папскія притязанія. Съ особымъ негодованіемъ указаль онъ на то, что папу носять на престоль, целують его въ сапогь, а на сапогь вресть съ распятіемъ Господа. Хитрый ісзунть, думая смягчить царя, отвътилъ, что папъ воздается честь какъ сопрестольнику апостоловъ Петра и Павла, сопрестольниковъ самого Христа, какъ отцу и главъ всъхъ государей. «Вотъ и ты государь великій въ своемъ государствъ, и васъ, государей, какъ намъ не величать, не славить и въ ноги не припадать?» Туть онъ низко, почти въ ноги поклонился царю. Однако, эта уловка не подфиствовала. Иванъ Васильевичь продолжаль горячо нападать на гордыню папь, которымъ подобаеть повазывать смиреніе, а не возноситься надъ царими, не требовать себъ-дарскихъ почестей и не уподоблять себя Христу. «Который папа живеть не по Христову ученю и не по апостольскому преданію, тотъ папа волкъ, а не пастыры!» - воскликнулъ наконецъ царь. - «Коли уже папа волкъ, то мив и говорить нечего.» — замътилъ Поссевинъ и замолчалъ. Царь спохватился, и, перемънивъ тонъ, напомнилъ о томъ, какъ онъ предупреждалъ посла, что преніе о въръ безъ непріятныхъ словъ не обойдется; оправдывалъ себя тъмъ, что онъ назвалъ волкомъ не папу Григорія, а того, который живеть не по ученю Христову и апостольскимъ преданіямъ, и вообще старался ласковыми словами загладить свою выходку. Антоній съ своей стороны не повазываль болье неудовольствія и при отпускъ попросиль поцьловать царскую руку; на что Іоаннъ отвътиль тъмъ, что обняль его дважды. А послъ отпуска послаль ему лучнія блюда съ царскаго стола.

Спусти два дня, происходила вторая бесёда. Испуганный врайней нервностью и раздражительностью царя, Антоній, отправляясь во дворецъ, пріобщиль своихъ спутниковъ Святыхъ Таннъ и убёждаль ихъ въ случай нужды пострадать за вёру. Но на сей разъ царь не пожелаль входить въ какія-либо пренія о вёрі, а встрібтиль Антонія ласково и просиль его не писать папів о томъ, что было имъ сказано непріятнаго въ прошлый разъ. Затімъ по порученію царя бояре просили Антонія письменно изложить отличія въры латинской отъ русской, такъ какъ присланную папою греческую книгу о Флорентійскомъ соборъ будто бы при дворъ никто не умъетъ перевести на русскій языкъ. 4-го марта Антоній имъль еще третью краткую бесъду съ царемъ, при чемъ вручилъ ему свою рукопись о различів въръ католической и греческой. Послъ этой бесъды царь, отправлянсь въ Успенскій соборъ, пригласилъ Антонія идти туда же и посмотръть русское митрополичье богослуженіе. Но тотъ уклонился, и въ православный соборъ не пошелъ.

Затвиъ Антоній Поссевинъ быль отпущенъ изъ Москвы и съ нимъ отправленъ къ папъ гондомъ Яковъ Молваниновъ съ подъячимъ Тишиной Васильевымъ; они повезли папѣ отвѣтную грамоту и подарки, состоявшіе изъ дорогихъ соболей. Они же были снабжены грамотами въ королю польскому, цесарю, австрійскимъ герцогамъ и венеціанскому дожу. Въ грамотъ Григорію XIII царь, между прочимъ, въ неопредъленныхъ выраженияхъ говорилъ о заключенін съ нимъ и другими государями союза противъ мусульманъ. А въ наказъ, данномъ гонцу, любопытны слъдующія слова: «Если пана или его совътники будутъ говорить, что государь вашъ назваль папу волкомъ и хищникомъ, то отвъчайте, что о томъ не слыхали». Ясно, что Иванъ Васильевичь пока не желаль ссориться съ напою, такъ какъ перемиріе съ Поляками въ то время еще не было формально подтверждено, а со Шведами война еще продолжалась: очевидно, онъ старался замять вопросъ о произнесенныхъ имъ въ запальчивости ръзвихъ выраженияхъ. Во всякомъ случать неутъшительныя впечатленія увозиль съ собою изъ Москвы іезунть Поссевинъ: всё его хлопоты и дипломатическія способности разбились о непоколебимую преданность Русскихъ своему православію и сильную нелюбовь къ латинству, въ чемъ Иванъ Васильевичь явился върнымъ представителемъ своего народа. Сюда присоединились еще старанія иноземныхъ торговцевъ-протестантовъ, которые доставляли московскому царю разныя обличительныя сочиненія противъ католичества и папства. Преувеличивая ихъ вліяніе, Поссевинъ неудачу своей московской миссіи главнымъ образомъ прицисывалъ происвамъ англійскихъ и другихъ иноземныхъ купцовъ, исповъдывавшихъ лютеранство или кальвинизмъ. (53).

Печаленъ и мраченъ былъ конецъ Іоаннова царствованія. Только одно счастливое событіе бросаетъ свётлый лучъ въ это мрачное время: то было завоеваніе Сибири Ермакомъ. Но Іоаннъ лично является почти не при чемъ въ этомъ завоеваніи. Онъ до конца и неуклонно продолжаль свою разрушительную дѣятельность внутри государства. Одновременно съ тяжкими пораженіями отъ внѣшнихъ враговъ и другими бѣдствіями, произошло роковое событіе въ самой царской семьѣ, событіе, нанесшее смертельный ударь династіи Владиміра Великаго и послужившее однимъ изъ главныхъ источниковъ послѣдующаго смутнаго времени на Руси. Впрочемъ, ничего другого и невозможно было ожидать отъ безумнаго тирана, который такъ привыкъ предаваться необузданнымъ порывамъ своихъ страстей, для котораго не было ничего святого въ этомъ мірѣ. Мы говоримъ о сыноубійствѣ.

Истребление государевых в родственниковъ, которое совершалось въ эпоху Василія III и Ивана IV, принесло свои плоды: царская семья сделалась малочисленна. Историческая Немезида какъ бы истила за сіе истребленіе относительнымъ безплодіемъ этихъ послёднихъ государей и вырожденіемъ ихъ семьи. Василій III, послё бездітной Соломоніи, едва успіль оставить отъ Елены Глинской двухъ сыновей, изъ которыхъ младшій, Юрій, оказался малоумнымъ и умеръ бездетнымъ. Почти тоже повторилось съ Иваномъ IV. Его разнообразные браки отличались или безплодіемъ, или раннею смертностью дівтей. Только отъ первой супруги, Анастасіи Романовны, онъ выблъ двухъ взрослыхъ сыновей, Ивана и Оедора. Но младшій изъ нихъ, Оедоръ, подобно дядъ своему Юрію, былъ малоуменъ и неспособенъ въ правительственнымъ деламъ. Все надежды русскихъ людей на продолжение царскаго рода сосредоточивались теперь на старшемъ царевичв Иванв Ивановичв, который достигь уже двадцатисемильтияго возраста и быль какь бы царскимъ соправителемъ, по примъру Ивана Ивановича Молодого въ вняжение Ивана III; такъ что на ряду съ государемъ присутствовалъ въ боярской думв, при пріемв пословь и т. п.; имена ихъ уже вміств упоминались въ правительственныхъ актахъ. (Этотъ обычай соцарствія сына отцу водворился, конечно, не безъ вліянія Византіи). Отецъ очевидно питалъ привазанность въ старшему сыну, поскольку могь питать ее такой безсердечный себялюбець. Но отцовское расположение пріобратено со стороны сына и поддерживалось дорогою ціною: одинаковыми привычками и вкусами, которые были усвоены, конечно, въ той же отцовской школь. Во-первыхъ, по свидътельству современниковъ, Иванъ Ивановичъ обнаруживалъ жестовосердіе и привыкъ не только безъ трепета, но съ глумленіемъ смотръть на лютыя вазни, производимыя его отцомъ. Во-вторыхъ, онъ

усердно раздёляль отцовскія оргіи, и привыкь не отставать отъ него въ пьянстві и развраті. Вмісті съ тімь онъ подражаль отцу и въ наклонности къ внижнымъ занятіямъ. Наприміръ, извістно, что онъ участвоваль въ написаніи житія и похвальнаго слова св. Антонію Сійскому. Подобно отцу и съ его поощренія, царевичъ Иванъ, не смотря на молодые годы, успітль уже перемінить нісколькихъ женъ. Первая его супруга, Евдовія Сабурова, была пострижена въ монахини; вторая, Параскева Соловая, подверглась той же участи; повидимому обіт оніт были бездітны. Въ третій разъ собраны были для него краснвійшія дівицы, и выборъ паль на Елену Ивановну Переметеву, племянницу Ивана Васильевича Большого (въ монашествіт Іоны), дочь Ивана Васильевича Меньшого, павшаго геройскою смертью при осадіт Колывани или Ревеля въ 1578 году. Эта третья супруга, по ніткоторымъ извістіямъ, и послужила случайною причиною гибели самого царевича Ивана.

Однажды, въ ноябръ 1582 года, въ Александровской Слободъ Иванъ Грозный вошель въ комнату своей снохи и нашель ее лежащею на свамь въ одномъ исподнемъ плать в, что считалось неприличнымъ для знатныхъ женщинъ. Она находилась тогда въ последнемъ періоде беременности; тамъ не менъе царь разгиввался и началъ ее бить. На шумъ прибъжаль царевичь Ивань, и сталь упрекать отца въ томъ, что онъ сослалъ въ монастирь двухъпервыхъ его женъ, а теперь не падитъ и третью вивств съ будущимъ ен младенцемъ. Разъяренный этими упревами, царь бросился на сына и удариль его острымъ желвзнымъ наконечникомъ своего посоха въ високъ такъ сильно, что кровь хлынула ручьемъ, и царевичъ упалъ замертво. При видъ крови, тиранъ опомнился и молилъ сына о прощении. Дядя царевича Никита Романовичь и дьякъ Щелкаловъ привезли изъ Москвы врачей. Но уже ничто не помогло: черезъ четыре дня царевичъ скончался. Между тъмъ его супруга отъ понесенныхъ побоевъ вывинула мертваго младенца. По смерти мужа она пострижена въ носковскомъ Новодъвичьемъ монастыръ, подъ именемъ Леониды. По другому известію, царь разгивнался на сына и поразиль его своимъ посохомъ за то, что царевичъ горячо началъ говорить ему о необходимости выручить осажденный Псковъ. Какъ бы то ни было, тиранъ первые дни послъ смерти сына предавался сильной скорби и тоскъ. Онъ устроиль ему торжественное погребение въ московскомъ Архангельскомъ соборъ, служилъ панихиды, послалъ большую сумму на поминъ его души въ восточнымъ патріархамъ. Даже

прибътъ въ обычной своей уловкъ: объявилъ боярамъ, что по неспособнести его второго сына Өеодора пусть они изберутъ себъ другого государя, а что самъ онъ намъренъ удалиться въ монастырь. Не въря его исвренности, бояре, конечно, отвъчали мольбою не повидать царства, и Грозный, какъ бы сниходя на эти мольбы, остался на престолъ. Иванъ Васильевичъ не долго скорбълъ о потеръ сына и воздерживался отъ обычныхъ своихъ дъяній и порочнаго образа жизни. Самымъ врупнымъ изъ его дъяній въ эту эпоху были иногочисленныя казни ратныхъ людей, взятыхъ въ плъпъ Баторіемъ при завоеваніи русскихъ городовъ и теперь возвращенныхъ послъ заключенія перемирія. Обвиняя ихъ въ малодушіи, царь вымъщалъ на нихъ свою злобу за претерпъныя имъ потери и пораженія. Въ то же время онъ возобновиль еще одну старую свою привычку: исканіе себъ новой жены!

Не смотря на то, что его пятая супруга, Марія Нагая, жила при немъ и здравствовала, царь въ августв 1582 года отправилъ въ Англію посломъ дворянина Оедора Писемскаго съ порученіемъ переговорить о тесномъ политическомъ союзе съ Елизаветою и посватать ея родственницу, графиню Марію Гастингсъ. На сію д'ввицу указалъ Ивану его врачъ-англичанинъ Робертъ Яковъ (Русскіе окрестили его въ Романа Елизарова), который быль по его просыбъ присланъ Елизаветою, и по вліянію на царя скоро заміниль своего предтественника Бомелія. Елизавета ласково приняла Писемскаго, и даже не удивилась зателиному сватовству, ибо примерь ся отца шестижоннаго Генриха VIII быль еще у всехь въ памяти. Только послу пришлось долго ждать, пока ему удалось лично видъть невъсту, которая оправлялась тогда послъ бывшей у нея осны. Писемскій привезъ царю ся персону (портреть). Вмість съ Писемскимъ прибылъ новый посолъ Елизаветы къ Ивану IV, Іеронимъ Боусъ. Изъ переговоровъ съ симъ посломъ московскіе бояре и царь убъдились, что на предложение тъснаго союза противъ враговъ Россін, Поляковъ и Шведовъ, англійское правительство по обыкновенію отвъчало уклончиво, а болъе всего хлопотало объ исключительныхъ привилегіахъ для своихъ купцовъ, торговавшихъ съ Россіей. Хотя около этого времени Марія Нагая разр'вшилась отъ бремени и родила Ивану сына Димитрія, однако, переговоры о новомъ бракъ продолжались. Но на вопросы о невъстъ англійскій посолъ также отвічаль уклончиво; говориль, что она слаба здоровьемь и недовольно хороша собою, а потому и не понравится царю, какъ

извістному любителю женской красоты. Онъ предлагаль выбрать какую-либо другую дівнцу изъ родственниць королевы; но отказывался назвать ихъ имена. Царь сердился на эти уклончивые отвіты о союзі и сватовстві и на требованіе исключительныхъ торговыхъ правъ. Но при помощи своего соотечественника, врача Роберта Якова, упрямый, сварливый Боусъ получаль отъ царя разныя милости; онъ надіялся добиться подтвержденія англійскихъ привилегій и устраненія отъ біломорской торговли французскихъ и нидерландскихъ купцовъ, которые соперничали въ этой торговлій съ Англичанами. Затянувшіеся переговоры были прерваны внезапною смертью царя.

Чрезвычайно невоздержный образъ жизни и постоянно тревожное состояние духа принесли неизбёжныя послёдствія. Въ пятьдесать съ небольшимъ летъ Иванъ IV уже вполне состарился, и его крвикое отъ природы здоровье совершение разстроилось. Зимою 1584 года у него открылась страшная бользнь: его тыло стало гнить внутри и пухнуть снаружи. По монастырямъ разослали грамоту, въ которой отъ имени царя просили молиться о прощеніи ему гръховъ и исцъленіи отъ бользии. Вольной царь распорядился судьбою государства. Наследникомъ своимъ онъ объявилъ царевича Өеодора; но, зная его неспособность, назначиль особую правительственную думу, которую составили пять бояръ, а именно: Иванъ Петровичь Шуйскій, знаменитий защитникь Пскова; Иванъ Оедоровную Мстиславскій, по матери своей троюродный брать Ивана IV; Никита Романовичь Юрьевъ, брать первой супруги Грознаго Анастасін, единственный изъ близкихъ къ царю людей до конца сохранившій его уваженіе и милость; рядомъ съ этими знативишими боярами въ особую выстую Думу назначены сравнительно молодые люди: Борисъ Өедоровичъ Годуновъ и Богданъ Яковлевичъ Бъльскій. Оба они были царскими любимцами въ последнюю эпоху Іоаинова царствованія. Годуновъ, женатый на дочери Малюты Скуратова, очевидно съумълъ наслъдовать и царское въ нему расположение; а Бёльский болёе десяти лёть находился при особъ государя и спалъ у его постели. Того же Богдана Бъльскаго Иванъ IV назначилъ дядькою или воспитателемъ своего маленькаго сына Димитрія, которому вийстй съ матерыю даль въ удвль Угличь. Крем'в пяти помянутыхь боярь, выдающееся положеніе въ это время занимали думные дыяки Щелкаловы, братья Андрей и Василій.

Иванъ IV до конца остался въренъ своимъ привычкамъ: такъ, въ минуты облегченія отъ бользни онъ развлекался соверцаніемъ своихъ сокровищъ, особенно драгоцьныхъ камней, а также игрою въ шахматы, собираль знахарей или колдуновъ, и допрашиваль ихъ о своемъ смертномъ часѣ; не прочь былъ и отъ любострастныхъ поползновеній. 18-го марта, послѣ трехчасовой теплой ванны, онъ сидѣлъ на постели, спросилъ шахматную доску и собирался играть въ шашки съ Бѣльскимъ. Вдругъ онъ упалъ. Межъ тѣмъ какъ врачи тщетно старались привести его въ чувство, митрополитъ Діонисій, конечно заранѣе предупрежденный о желаніи умиравшаго, спѣшилъ совершить надъ нимъ обрядъ постриженія, и нарекъ его инокомъ Іоною.

Такъ окончилось это долгое царствованіе, исполненное громкихъ событій и превратностей судьбы, въ первой половинъ своей возвеличившее Россію, а потомъ доведшее ее до великаго истощенія и униженія.

Иванъ IV представляеть въ исторіи різкій образець государя, щедро одареннаго отъ природы умственными силами и обнаружившаго недюжинныя правительственныя способности, но нравственно глубово испорченнаго, вполнъ порабощеннаго своимъ страстамъ и потому обратившаго наследованную имъ отъ предвовъ сильную власть въ орудіе жестовой и неріздво безсмысленной тираніи, имъвшей разрушительное дъйствіе на нъкоторыя стороны русской жизни. Казалось бы, московское самодержавіе сдёлало при немъ еще дальнъйшіе шаги впередъ; но оно получило до извъстной степени характерь авіатской деспотіи, трудно совивстимой съ разностороннимъ развитіемъ государственной и народной жизни; а въ концъ концовъ вызвало бурное воздъйствіе со стороны подавленныхъ имъ на время сословныхъ и областныхъ преданій и стремленій; его тиранство возбудило послів него и нівкоторыя попытви въ ограничению московскаго самодержавія. Собственными руками уничтоживъ продолжение своей династии, Иванъ Васильевичъ самъ приготовиль и облегчиль тоть верывь народных движеній и всякой розни, который извъстенъ въ исторіи подъ именемъ «Смутнаго времени» и который едва не привелъ государство на край гибели. Тиранствомъ своимъ онъ весьма ослабилъ влечение Западной Руси къ возсоединению съ Восточной, помогъ дълу Люблинской уни, и даже произвелъ обратное движение служилаго сословия, которое до него переходило изъ Литовской Руси въ Московскую, а при немъ стало

уходить изъ Москвы въ Литву. Самое просвъщение русское, упавшее въ Татарскую эпоху, но послъ него замътно подвигавшееся впередъ до 60-хъ годовъ XVI въва, въ эпоху казней и опричины упало еще ниже и потомъ не скоро могло оправиться при наступившемъ Смутномъ времени. А главною причиною сего послъдняго былъ все тотъ же Иванъ IV, деспотизмъ и тиранства котораго въ свою очередь являются въ числъ самыхъ крупныхъ послъдствій двухвъкового татарскаго ига. Это было яркое отраженіе татарщины, которое также вредно повліяло на народные нравы, развивая сторону рабольпія, а не гражданскаго чувства.

Хотя русскій народъ прозваль Ивана IV только «Грознымъ» и даже съ нъкоторимъ сочувствіемъ поминаетъ его въ своихъ ивсняхь; однако, историкъ въ своей оцвикв государственнаго двятеля не можеть опереться на это обстоятельство. Во-первыхъ, простонародье всегда болве или менве сочувственно относится къ уравнительнымъ действіямъ власти, хотя бы это уравненіе выражалось только въ безпощадныхъ казняхъ. Вс-вторыхъ, оно съ гордостью вспоминаеть такія славныя дівнія, какъ взятіе Казани и Астрахани и повореніе Сибири; а насколько эти дівнія принадлежали личному почину и участію Грознаго, о томъ простой народъ не въдаеть. Въ третьихъ, то же простонародье въ своихъ пъсняхъ сочувственно относится и въ удялымъ разбойничьимъ атаманамъ. Следовательно, при оценке государственныхъ заслугъ это сочувствіе является ибриломъ весьма ненадежнымъ. У нівкоторыхъ нашихъ старыхъ книжниковъ проглядываетъ воззрѣніе на Ивана Грознаго, какъ на одно изъ бъдствій, свыше ниспосланныхъ руссвому народу для его испытанія, для его закала въ терпъніи и благочестивой преданности Промыслу. И это возврвніе далеко не такъ наивно, какъ оно представляется многимъ въ наше времявремя разносторонней исторической критики. (84).

## IX.

## ЦАРЬ ӨЕДОРЪ ИВАНОВИЧЪ И БОРИСЪ ГОДУНОВЪ

Постепенное устраненіе Бёльскаго, Никиты Романовича, Мстиславскаго и Піўйскихъ. — Годуновъ - правитель безъ соперниковъ. — Отношенія Польскія и Піведскія. — Походъ подъ Нарву. — Отношенія Крымскія и нашествіе Казы Гирея. — Пріёздъ патріарха Іереміи и учрежденіе патріаршества въ Москвъ. — Царевичъ Димитрій въ Угличъ. — Его внезапная смерть. — Слъдственное дъло. — Подозрънія противъ Годунова. — Кончина Федора Ивановича и прекращеніе Владиміровой дипастіи. — Отреченіе царицы Ирины. — Вопросъ объ избраніи царя. — Дъйствія патріарха Іова. — Избраніе Бориса Годунова. — Его вънчаніе. — Благосклонность къ иностранцамъ и внёшняя политика. — Исканіе жениха для дочери. — Датскій принцъ Іоаннъ. — Сношенія съ Грузіей. — Пристрастіе Бориса къ доносамъ. — Гоненіе на семью Романовыхъ. — Народныя бёдствія.

Ивану Грозному наследоваль сынь его Осодорь Ивановичь, слабый духомъ и теломъ; посему воцарение его не обощлось безъ невоторых волненій, вызванных борьбою боярских партій. Тотчасъ по смерти Грознаго ближайшіе къ новому царю члены боярской думы посившили удалить изъ Москвы его маленькаго брата, удёльнаго князи Димитрія; ибо опасались козней со стороны многочисленной н безповойной родни сего последняго, т. е. Нагихъ. Димитрій вивств съ матерью, ея отцомъ, дядями и братьями отправленъ былъ на житье въ свой городъ Угличъ. Но воспитатель его Богданъ Въльскій остался въ Москві и засідаль въ правительственной думі. Этоть честолюбивый, энергичный человывь, надобно полагать, дыйствовалъ заодно съ Борисомъ Годуновымъ, котораго жена, какъ извъстно, была изъ рода Бъльскихъ. Старые бояре, т. е. Мстиславскій, Захарынъ-Юрьевъ, Шуйскіе и др., очевидно уже съ самаго начала понимали, что царскій шуринь, съ помощью своей сестры, легво овладъетъ и полиымъ довъріемъ, и самою волею молодого, ограниченнаго умомъ Өеодора. Не решаясь действовать прямо противъ

Годунова, они постарались прежде устранить его союзника Бѣльскаго. Между московскою чернью пущена была молва, будто Бѣльскій извель царя Ивана, хочеть извести и Оедора съ старыми боярами. Какъ ни была нелъпа подобная молва, но, благодаря многочисленнымъ кліентамъ и дворовымъ людямъ этихъ бояръ, чернь заволновалась; къ поджигателямъ присоединились некоторые дворяне и дъти боярскіе, особенно рязанцы Ляпуновы, Кикины и другіе. Предводимая ими, народная толна бросилась въ Кремлю и хотела уже пушкою разбить Фроловскія (нынъ Спасскія) ворота, если имъ не выдадуть Бельскаго. Бояре Мстиславскій и Юрьевъ съ дьякомъ Пјелкаловымъ отъ имени царя вступили въ переговоры съ матежниками, и успокоили ихъ объщаниемъ отправить Въльскаго въ ссылку. Матежники разошлись; а Бъльскій быль назначень воеводою въ Нижній Новгородъ. Такимъ образомъ мы видимъ, что тиранства Грознаго царя нисколько не упрочили внутренняго спокойствія: едва онъ умеръ какъ боярскія нартін и крамолы вновь дали о себъ знать, и на сей разъ послужили предвёстіемъ страшнаго Смутнаго времени.

Вѣнчаніе Өедора Ивановича на царство совершилось 31 мая 1584 года, въ Успенскомъ соборћ, со встми обычными обрядами и церемоніями. Митрополить Діонисій при семь говориль Өеодору врасноръчное поучение о соблюдении св. въры, добромъ и правосудномъ управленіи. Къ этому времени собрали въ Москву именитыхъ людей со всего государства, которые вивств съ митрополитомъ, высшимъ духовенствомъ, московскими боярами и дворянами составили родъ (хотя и неполной) земской думы, для обсужденія важивиших государственных двиз. Очевидно, въ виду происковъ партій и ненадежнаго состоянія умовъ, руководители молодого государя старались обставить его воцареніе какъ можно торжественніве и принять разныя міры, имівшія произвести благопріятныя впечативнія на народъ. Торжество царскаго вінчанія сопровождалось роскошными празднествами и пирами, а также разными милостями, а именно: уменьшениемъ налоговъ, освобождениемъ заключенныхъ и военноилънныхъ, раздачею наградъ боярамъ и служилымъ людямъ н т. п. Борисъ Годуновъ при обрядъ вънчанія держаль царскій скипетръ и стоялъ ближе другихъ бояръ къ государю. Въ правительственной дум'в онъ однако долженъ быль уступать м'всто старъйшимъ и болъе знатнымъ боярамъ. Наибольшимъ значениемъ пользовался тогда дядя государя по матери, Никита Романовичъ Захарьинъ-Юрьевъ. Но этотъ почтенный, уважаемый всёми бояринъ вскорѣ послѣ царскаго коронованія тяжко заболёль, а въ слѣдующемъ 1585 году онъ уже скончался. Такимъ образомъ сама судьба покровительствовала честолюбивымъ стремленіямъ Годунова и освободила его отъ главнаго соперинка. А остальныхъ онъ самъ устранилъ ловко и постепенно.

Историческая правда однако требуеть зам'ятить, что сами обстоятельства и люди толкали Годунова въ борьбу на жизнь или смерть съ противниками. Отношенія быстро обострились до такой степени, что дело шло не только о первенстве, но и о сохранени собственнаго благосостоянія, если не о самомъ существованіи. Противники Годунова, для его устраненія, не останавливались передъ крайними иврами. Есть извёстіе, что бояре Шуйскіе, Воротынскіе, Головины, Голицыны и другіе сумвли слабаго характеромъ, колеблющагося на ту и на другую сторону Ивана Мстиславского такъ вооружить противъ Бориса, что тотъ согласился на его убійство въ своемъ дом' во время пира. Но Годуновъ вовремя узналъ о заговор в н приняль свои мітры. Въ семъ случай ему помогали братья Щелкаловы, которыхъ онъ переманилъ на свою сторону. Хитрые дьяки вонечно видели, на чьей стороне главная сила, и понимали, какъ трудно бороться съ Годуновымъ, за воторымъ стояла его сестра царица Ирина; а последняя пользовалась любовью мужа и имела на него большое вліяніе. Всл'ядствіе открытаго заговора престар'ялый Мстиславскій быль отправлень въ Кирилловъ монастырь и тамъ постриженъ; прочіе заговорщики отправлены въ ссылку или заключены въ темницы. Особенно пострадали Воротынскіе и Головины. Одинъ изъ Головиныхъ, Михайла, находившійся тогда въ своей Медынской отчинъ, успълъ бъжать въ польскому воролю. Только сильная и многочисленная семья внязей Шуйскихъ оставалась пова нетронутою, и продолжала борьбу съ Годуновымъ; эта семья опиралась на приверженность къ себъ московскихъ торговыхъ людей и черни, а также на громкую славу, которую князь Иванъ Петровичъ стажалъ себъ геройскою защитою Пскова; за нее городъ Исковъ съ пригородами быль пожаловань ему въ кормленіе. Поэтому Годуновь попытался пойти съ ними на мировую, которая и была устроена при посредничествъ митрополита Діонисія. Но когда герой Пскова, особенно любимый москвичами, вышель изъ покоевъ митрополита и объявиль собравшемуся народу о только что заключенной мировой, изъ толиы отделились два вупца, и сказали ему: «помирились вы

нашими головами, и вамъ, князь Иванъ Петровичъ, отъ Бориса пропасть, да и намъ погибнуть». Лётописецъ прибавляеть, будто бы въ ту же ночь эти два купца были схвачены и сосланы невёдомо куда. Слова ихъ скоро оправдались: заключенный миръ оказался только краткимъ перемиріемъ.

И на сей разъ Годунову пришлось употреблять врутыя мёры въ видахъ самозащиты; такъ вакъ дёло было начато не имъ собственпо, а его противниками. Зная, что главная сила Годунова заключается во вліянін его сестры Ирины на государя, Шуйскіе съ своей партіей придумали подсёчь эту силу въ самомъ ся корнё. Бракъ Осодора съ Ириною быль бездётень, и Московскому царскому дому грозило превращение прямого потомства. На этомъ обстоятельствъ н быль основань новый замысель, направленный противъ Годунова. Руководимые Шуйскими, нъкоторые бояре въ согласіи съ гостями московскими и торговыми людьми, а также имбя на своей сторонъ митрополита, положили всенародно бить челомъ государю о разводъ съ Ириною и о новомъ бракъ, по примъру его дъда Василія Ивановича. Годуновъ вовремя узналъ и объ этомъ замыслъ, и посиъшилъ разрушить его въ самомъ основаніи. Прежде всего онъ постарался уговорить митрополита, чтобы сей последній отвазался оть участія въ такомъ грішномъ ділі какъ расторженіе законнаго брака; при чемъ сослался на то, что прямой наслёдникъ Өеодору уже есть, именно царевичь Димитрій Углицкій; говориль и о возможности самому Өеодору еще имъть дътей отъ Ирины. Такимъ образомъ подача челобитной царю не состоялась. Но Борисъ уже не сталь ожидать новыхъ козней со стороны своихъ противниковъ, а посившиль навсегда оть нихъ отделаться. Для сего, по словамъ льтописцевъ, онъ прибъгъ въ гнусной влеветъ. Подговоренный имъ, слуга Шуйскихъ (Өедоръ Старковъ) подаль на своихъ господъ доносъ, что они вийстй съ московскими купцами замыщляють какую то измену противъ государя. Годуновъ постарался такъ напугать царя мнимою опасностью, что приняты были важныя мёры предосторожности: царскій дворець окружили войскомъ и при всёхъ. времлевскихъ воротахъ усилили стражу. Шуйскихъ съ пріятелями схватили; холопей ихъ, а также московского гостя Оедора Нагая съ товарищами подвергли пыткамъ. Хотя эти пытки ничего не доказали, твиъ не менве последовало строгое наказание мнимовиновныхъ. Двухъ князей Шуйскихъ, исковскаго героя Ивана Петровича н Андрея Ивановича, сослади, перваго на Бѣлоозеро, второго въ

Каргополь, и тамъ, если върить непріязненнымъ Гедунову лѣтописцамъ, ихъ тайно удавили по его наказу. Пріятелей ихъ, князя Татева, Крюка-Колычова, Быкасовыхъ и нѣкоторыхъ другихъ знатныхъ людей, разослали въ Астрахань, Нижній и въ иные города; а Өедору Нагаю съ шестью товарищами отрубили головы; нѣсколько торговыхъ людей также разослали въ заточеніе по разнымъ городамъ.

Теперь враждебная Годунову партія Шуйских была сломлена и обезсилена. Повончивъ съ ними, онъ посившилъ устранить и митрополита Діонисія, котораго нѣкоторые источники называютъ «сладкорѣчивымъ» и «мудрымъ граматикомъ». Видя пытки, казни и ссылки невинныхъ людей, митрополитъ виѣстѣ съ крутицкимъ архіепископомъ Варлаамомъ вздумалъ печаловаться за нихъ передъ государемъ, и не устрашился обличать неправды Годунова. Но послъднему нетрудно было выставить ихъ лжецами и склонить царя на ихъ сверженіе и ссылку въ дальніе монастыри. На московскую митрополію былъ возведенъ человѣкъ, на преданность котораго Годуновъ могъ положиться, именно ростовскій архіепископъ Іовъ (86).

Такимъ образомъ въ теченіе какихъ нибудь трехъ лють Борисъ Годуновъ освободился отъ всвхъ своихъ соперниковъ, и захватилъ полную власть въ свои руки, награжденный званіями и достоинствами вонюшаго, «веливаго» и «ближняго» боярина, наместнива царствъ Казанскаго и Астраханскаго и наконецъ «правителя». Надъленный отъ царя многими поземельными имуществами, богатымъ жалованьемъ и доходами (кормленіемъ) съ цёлыхъ областей, онъ, вавъ говорять, получаль въ годъ около 100.000 рублей-сумма по тому времени огромная и превышавшая доходы всяваго другого подданнаго. Вибств съ своими, также щедро пожалованными, родственниками онъ, по замъчанію иностранцевъ, могъ въ нъсколько недъль выставить съ своихъ имъній будто бы до 100.000 ратнивовъ. Годуновъ не только принималъ иностранныхъ пословъ, но и прямо вхо... диль въ письменныя сношенія съ иноземными государями-привидегія, которою доголь не пользовался ни одинь московскій бояринь. Объ умственныхъ и наружныхъ начествахъ Бориса Годунова современники отзываются съ большою похвалою. Если вфрить нфкоторымъ свидътельствамъ, то благолъпіемъ своего лица, разумомъ и велервчиемъ Борисъ превосходилъ всвхъ бояръ, составлявшихъ царскій «синклить». Онъ находился тогда въ полномъ цвете возраста: ему было оволо 35 леть отъ роду. Но, по замечанию летописцевъ,

не на добродътель онъ направилъ свои превосходныя способности, а на лукавство, подозрительность и властолюбіе.

Радомъ съ этимъ богато одареннымъ отъ природы правителемъ, какое неблагопріятное впечатленіе должень быль производить посавдній представитель династіи Владиміра Великаго, царь Оедоръ Ивановичъ! Небольшого роста, неуклюжій, неповоротливый, съ астребинымъ носомъ, онъ не могъ скрыть своей простоты, часто и не кстати улыбансь. Тихій, ласковый, онъ особенно отличался набожностію и проводиль свое время или въ образной, освіщенной неугасаемыми лампадами, вибств съ своимъ духовникомъ, или въ церкви за заутренею, объднею и вечернею. Въ промежуткахъ между ними онъ беседоваль съ супругою, принималь боярь, приходившихъ на поклонъ, объдалъ и ужиналъ, забавлялся шутами и карлами или кулачнымъ и медвёжьниъ боями. Любилъ также по правдникамъ ходить на колокольню и самолично производить трезвонъ. Сверхъ того почти еженедально царь отправлялся на богомолье въ какой-либо изъ недальнихъ монастырей. Государственныхъ заботь и судебнаго разбирательства онъ не выносиль. Когда во время выхода его изъ дворца какому-либо челобитчику удавалось дойти до его особы, то «избывая мірской суеты и докуви», Өедоръ отсылаль его къ своему большому боярину Годунову.

Если молодой царь затруднялся даже разборомъ какой-либо простой челобитной, то понятно, что онъ и подавно не бралъ на себя разсмотрвнія важныхъ государственныхъ вопросовъ, внёшнихъ и внутреннихъ; а всецёло возлагалъ ихъ на боярскую думу или въ сущности на того-же Бориса Годунова, къ которому вскорё началъ питать привязанность и довёріе неограниченное.

Въ дёлахъ внёшнихъ на первомъ планё стояли отношенія Польскія, все еще далеко неуладившіяся послё войны Ивана Гровнаго съ Стефаномъ Баторіємъ. Особенно много затрудненій встрётилъ вопросъ о размёнё плённыхъ; Өедоръ освободилъ 900 человёвъ, а Баторій за это отпустилъ только 20 незначительныхъ людей, остальныхъ же не соглашался отпустить безъ выкупа. Съ кончиною Грознаго самый мирный договоръ подвергся вопросу; ибо король теперь не считалъ этотъ договоръ для себя обязательнымъ, и показывалъ намёреніе возобновить войну. Съ своей стороны московское правительство сочло нужнымъ показать, что оно войны не боится. Польскому послу Сапёгё, пріёхавшему для переговоровъ о плённыхъ, говорились подъ рукою такія рёчи: «Москва теперь не ста-

рая, и на Москвъ молодыхъ такихъ много, что хотять биться и мирное постановление разорвать; да что прибыли, что съ объихъ сторонъ кровь христіанская разливаться начнеть?» Но Баторій, продолжавшій носиться съ замыслами о завоеваніи едва ли не всего Московскаго государства, вновь и упорно началь требовать уступки Смоленска, Сфверской земли, даже Новгорода и Искова. Въ этомъ упорствъ поддерживалъ его помянутый выше русскій перебъжчивъ Михаилъ Головинъ, который внушалъ королю, что Москва теперь не въ состоянии противиться ему, ибо царь слабъ умомъ, а между боярами идуть жестокіе раздоры. Но московскіе послы въ Польшів, бояринъ Троекуровъ и думный дворянинъ Безнинъ, ловко подорвали довъріе въ словамъ Головина: по ихъ порученію, одинъ изъ посольскихъ дворянъ завелъ дружбу съ польскимъ приставомъ, вивств съ нимъ пилъ, и какъ будто подъ пьяную руку за великую тайну сообщиль ему, что Головинь въ действительности есть лазутчивъ, подосланный московскимъ правительствомъ и снабженный большими деньгами для подкуповъ. Разумвется, приставъ посившиль о томъ сообщить кому следовало, и басня распространилась. Особенно повърнии ей многіе вельможи, неодобрительно смотръвшіе на новые военные замыслы вороля. Напрасно онъ сердился и уговаривалъ ихъ; сеймъ еще упорне отказывалъ ему въ средствахъ на веденіе новой войны. Баторій согласился наконецъ заключить двухлётнее перемиріе. Но, принужденный отказаться пока оть мысли силою оружія присоединить въ Польше Московское государство, онъ попытался соединить ихъ мирнымъ способомъ.

Въ мартъ 1586 года въ Москву прибылъ посломъ отъ короля православный западнорусскій вельможа Михаилъ Гарабурда и предложилъ заключить прочный миръ съ такимъ условіемъ, въ силу котораго Москвитяне должны были по кончинъ Оеодора избрать въ цари Баторія, а Поляки въ свою очередь по кончинъ Баторія могли бы избрать въ короли Оеодора. Тутъ явно проглядывалъ прямой разсчетъ на бездѣтность и слабое здоровье Оедора Ивановича. Но самое это предложеніе являлось довольно наивнымъ. Если Оеодоръ былъ простодушенъ, то бояре, съ Борисомъ Годуновымъ во главъ, съумъли датъ ловкій отвътъ. Во-первыхъ,—говорили они—«вести переговоры о смерти государевой непригоже; какъ намъ про государя своего и помыслить, но не только что говорить»? А во-вторыхъ, «у насъ государи прирожденные изначала, и мы ихъ холони прирожденные; а вы себъ выбираете государей;

кого выберете, тотъ вамъ и государь». На прежнее требованіе уступки областей бояре отвінали, что государь не дасть и драницы, и въ свою очередь потребовали уступки исконной государевой вотчины, Кіева съ увздами и пригородами. Гарабурда увхалъ ни съ чвиъ. Потомъ объ стороны согласились устроить съвздъ пословъ на границъ для дальнъйшихъ переговоровъ, и для того перемиріе продолжено было на два місяца. Тімъ временемъ Баторій усердно готовился къ новой войнъ съ Москвою. Съ помощью извъстнаго Поссевина онъ успъль вовлечь въ свои замыслы преемника Григорія XIII, знаменитаго папу Сикста V; посл'яднему весьма улыбалась мысль посадить на московскій престоль ватолика и соединить народы Восточной Европы въ общемъ предпріятіи противъ Туровъ. Извъстный своею скупостью, папа назначиль Баторію щедрое денежное вспоможение для войны съ Москвою (250.000 скудій). Но во время сихъ приготовленій и переговоровъ умеръ самъ главный ихъ виновникъ Баторій. Посл'я долгой борьбы разныхъ партій, въ которой принимало участіе и московское правительство, на польскій престоль быль выбрань шведскій королевичь Сигизмундь, потомовъ Ягеллоновъ по матери. Но не сбылись опасенія Москвитанъ съ одной стороны и надежды Полаковъ съ другой: что Сигизмундъ III соединить подъ своею верховною властію Польшу и Литву со Швеціей и отниметь у Москвы по врайней мірів области Исковскую, Смоленскую и Сфверскую. Сигизмундъ оказался ревностнымъ католикомъ, тогда какъ въ Швеціи утвердился протестантизмъ; по смерти короля Іоанна (1592 г.), шведскіе чины устранили Сигизмунда отъ престола, на который возвели его дядю Карла герцога Зюдерманландскаго. (87).

Отношенія Польско-Литовскія находились тогда въ тёсной связи съ отношеніями Шведскими. Какъ ни тяжела была для Москвы утрата береговъ Финскаго залива съ такими коренными русскими городами, каковы Ивангородъ, Яма и Копорье; однако на новую войну со Шведами московское правительство не рёшалось, пока быль живъ Стефанъ Баторій со своими замыслами о новыхъ завоеваніяхъ насчеть восточнаго сосёда. По кончинё Ивана Грознаго эстонскій намёстникъ, извёстный Делагарди, обратился къ новгородскимъ намёстникамъ съ высокомёрнымъ запросомъ: будуть ли Русскіе соблюдать перемиріе и пришлють ли пословъ въ Стокгольмъ для заключенія вёчнаго мира? Москва, привыкшая свысока смотрёть на Шведскую землю, обидёлась этимъ тономъ. Свой взглядъ на нес

она при одномъ случав высказала следующими словами: «Шведсвая земля невеливая, изначала бывала въ подданныхъ у Датскаго короля, и были въ ней правители, а не короли; короли въ ней недавно стали, а ссылались прежніе правители съ боярами и нам'єст\_ никами Новгородскими». Переговоры, завязавшіеся между объими державами, поэтому сопровождались разными укоризнами. Наконецъ Москва согласилась прислать своихъ уполномоченныхъ на устье Плюсы близъ Нарвы, именно внязя Шестунова и думнаго дворянина Татищева, въ октябръ 1585 г. Московскіе послы требовали возвращенія Ивангорода, Ямы, Копорыя и Корелы хотя бы за денеж. ное вознагражденіе, но шведскіе ни на что не соглашались. Во вреня этихъ переговоровъ однажды лодка, на которой шведскіе уполномоченные переправлялись черезъ Нарову, сильнымъ вътромъ была брошена на пень и разбилась. Въ числъ утонувшихъ оказался самъ Делагарди. Хотя Русскіе пзбавились такимъ образомъ отъ одного завишаго врага; но другой (Баторій) еще царствоваль. А потому Москвитине подтвердили перемиріе еще на четыре года, не добившись никакихъ уступокъ.

Въ 1589 году, когда срокъ перемирія истекъ, на польскомъ престоль уже сидьль шведскій королевичь. Но въ Москвы скоро разгадали новаго польскаго короля. Около этого времени одинъ подъячій, отправленный въ Литву для собранія въстей, выражался о немъ такъ: «короля Сигизмунда держатъ ни за что, потому что промыслу въ немъ нътъ никакого, и неразумнымъ его ставять, и землею его не любять, потому что отъ него землё прибыли нёть никакой: владъють всъмъ паны». Въ Москву даже сообщали, что Сигизмундъ непроченъ на своемъ престолъ, и что особенно въ нему нерасположена Литва, которая попрежнему отнюдь не желаеть воевать съ Москвою. Притомъ Московское государство успело уже несколько отдохнуть отъ предыдущихъ пораженій и собраться съ силами. Поэтому, когда возобновились переговоры со Швеціей, Москва снова и более решительным тоном потребовала возвращения Нарвы, Ямы, Копорыя и Корелы; а на отвазъ Шведовъ отвічала большимъ походомъ. Самъ царь выступилъ съ многочисленнымъ войскомъ, сопровождаемый и руководимый ближними воеводами: Борисомъ Годуновымъ и Өедоромъ Никитичемъ Романовы мъ. Въянваръ 1590 года Яма была взята; затъмъ начальникъ передового полка удалой князь Димитрій Хворостининъ разбилъ шведскаго генерала Банера близъ Нарвы. Русскіе осадили этотъ городъ. Первый при-

ступъ былъ отбитъ, и началось бомбардированіе. Опасансь потерять сей важный пункть, Шведы возобновили переговоры и предлагали возвратить Ивангородъ, Яму и Копорье. Русскіе требовали вром'в того и Нарвы; однако согласились на предложенную уступку, и, довольствуясь объщаниемъ еще большихъ уступовъ на слъдующемъ посольскомъ съвздв, заключили годовое перемиріе. Двло въ томъ, что Борисъ Годуновъ, при всвхъ своихъ способностяхъ, не обладалъ храбростію и воинскимъ талантомъ и въ то же время не желалъ, чтобы этими качествами выдвинулся помимо его какойчибо другой бояринъ. Такимъ образомъ Нарва, которая едва-ли могла выдержать настойчивое бомбардирование и новый приступъ, осталась въ рукахъ непріятелей; а Годуновъ съ царемъ возвратился въ Москву торжествовать побъду надъ Шведами. Вскоръ военныя дъйствія возобновились. Между прочимъ русскія войска, подъ начальствомъ Ивана Годунова, ходили въ Финляндію и безуспъшно осаждали Выборгъ. Польскій король показываль наибреніе также начать войну съ Россіей, если Русскіе не откажутся отъ Нарвы, которая будто бы должна принадлежать Польшв. Въ такихъ затруднетельныхъ обстоятельствахъ въ январѣ 1591 года царь собралъ думу съ участіемъ духовенства, и спрашивалъ совъта. По ръшенію этой думы, съ Польшею заключено было двенадцатилетнее перемиріе съ условіемъ во время этого срока не трогать Нарвы.

Война со Шведами протянулась до самой смерти Сигивмундова отца, короля Іоанна. Послё него возникла борьба за шведскую корону между Сигизмундомъ и дядею его Карломъ. Послёдній, какъ правитель государства, поспёшплъ прекратить войну съ Русскими и заключилъ съ ними сначала двухлётнее перемиріе (въ 1593 году), а потомъ и вёчный миръ въ маё 1595 года у Тявзина, подъ Нарвою. Шведы сверхъ Ивангорода, Ямы и Конорья уступили намъ Корелу (Кексгольмъ) и половину Лапландіи съ городомъ Колой.

Въ царствование Өеодора Іоанновича продолжались прежнія дружескія сношенія съ цесарскимъ дворомъ, которыя поддерживались въ особенности польскими отношеніями. Во время безкоролевья, когда московская кандидатура не состоялась, Москва взяла сторону эрцгерцога Максимильяна. Русское правительство не разъ посылало императору субсидіи деньгами или, вмёсто денегъ, пушнымъ товаромъ. Но постоянныя требованія субсидій съ этой стороны наконецъ наскучили въ Москвъ, и подъ конецъ тамъ убёдились, что дружба съ цесаремъ не доставляла намъ никавихъ существенных выгодъ въ отношеніях въ соседямь. Недальновидный и недъятельный Рудольфъ II постоянно толковаль чрезъ свои посольства о союзахъ противъ Поляковъ и Туровъ; но делъ никакихъ не предпринималь. Точно также продолжались и наши дружественныя сношенія съ Англіей, которая співшила извлекать изъ Россіи возможныя выгоды въ промышленномъ и торговомъ отношении. Королева Елизавета обращалась съ льстивыми письмами не только въ царю, но и къ Борису Годунову; и безъ того расположенный къ Англичанамъ, правитель сдёлался ихъ рёшительнымъ покровителемъ (они называли его своимъ лордомъ-протекторомъ). Благодаря его содъйствію, Англичане добились въ Россіи привилегіи на безпошлинную торговлю. Не довольствуясь тамъ, Англорусская компанія постоянно стремилась захватить себі монополію на торговыя сношенія съ Білымъ моремъ и старалась не пускать въ этому морю не только иностранные корабли, но и тв англійскіе, которые не принадлежали къ Англорусской компаніи. Это стремленіе вызывало иногда протестъ со стороны московскаго правительства, и царь писаль королевъ: «которую дорогу Богь устроиль великое море океанъ, и тое дорогу какъ мочно затворить». Въ числе англійскихъ пословъ, пріфхавшихъ въ Москву хлопотать о дарованіи исключительныхъ привидегій означенной компаніи, быль Флетчеръ, столь извъстный авторъ сочиненія о Россіи. Любопытно, что вогда появилось въ печати это сочинение (въ 1591 г.), посвященное корелевъ Елизаветъ, англо-русская купеческая компанія подала своему правительству жалобу на то, что темныя краски, которыми Флетчеръ описываетъ Россію, должны осворбить русское правительство и потому создадуть затрудненія для англійской торговли. Жалоба эта была уважена, и сочинение подверглось запрещению. Нагляднымъ следствиемъ англо-русскихъ торговыхъ сношений было основаніе новаго города и пристани на устью Северной Двины, въ 1584 году. Этотъ городъ названъ Архангельскомъ, по имени накодившагося здёсь монастыря. (58).

На восточных окрайнах при Өедор Иванович продолжались ваботы о русской колонизаціи и закрипленіи Московскому государству недавно завоеванных областей Поволжы и Западной Сибири. При кончин Ивана IV въ Казанской землю свиренствовало сильное возстаніе Черемисъ, подстрекаемых татарами Крымскими и Ногайскими. Это возстаніе было усмирено не столько военною силою, сволько щедрыми подарками и объщаніями; а вмёстё съ тьмъ въ странь и Луговыхъ, и Горныхъ черемись предпринято построеніе нъсколькихъ новыхъ городовъ, которые привели эту землю въ полное подчиненіе Москвъ; таковы Кокшага (или Царевъ-городъ), Цивильскъ, Уржумъ и др. А нижнее Поволжье было закръплено построеніемъ городовъ Саратова и Царицына. Такими же мърами укръплена была за Россіей Западная Сибирь, завоеваніе которой начато Ермакомъ.

Отношенія въ Крымцамъ были постоянно натанутыя, вслідствіе ихъ частыхъ мелкихъ набёговъ на южныя украйны. Только возникавшіе иногда междоусобія и споры за престолъ удерживали Орду оть большихъ предпріятій. Такъ въ 1585 г. ханъ Магметъ-Гирей быль убить братомъ своимъ Исламъ-Гиреемъ; два сына Магметовы Сайдетъ и Муратъ нашли убъжище въ Московскомъ государствъ, и поселились въ Астраханской области. Они грозили съ помощью Русскихъ и Ногаевъ свергнуть дядю, чёмъ Москвитяне и пользовались, чтобы держать его въ страхъ. Въто же время усилившееся вазачество, Запорожское, Донское и Терское, также своими нападеніями отвлекало Татаръ. Но когда місто умершаго Ислама заступиль Казы-Гирей (1588 г.), последній по обычаю ханскому желалъ ознаменовать начало своего царствованія громкимъ разбойничьимъ двяніемъ; онъ сталь замышлять большой набъть на Москву, побуждаемый къ тому нашимъ недругомъ Шведскимъ королемъ и злобась на нее за неприсылку большихъ поминковъ. Нашъ претендентъ на Крымское ханство Муратъ-Гирей въ это время умеръ въ Астрахани. Казы-Гирей очевидно надвялся повторить такой же набыть, какой двадцать лыть назадь удалось произвести Девлеть-Гирею. Онъ съумвлъ обмануть московскихъ лазутчиковъ, объясняя свои приготовления намерениемъ идти на Литву. Вдругъ въ июнъ 1591 года получилось извъстіе, что ханъ съ полуторастотысячною ордою идеть прамо на Москву. Тогда воеводамъ, оберегавшимъ Оку, именно Оедору Ивановичу Мстиславскому съ товарищами, велено было поспешно двинуться къ столице.

1 іюдя вечеромъ полки пришли къ селу Коломенскому; на слѣдующій день ихъ поставили въ подвижномъ лагерѣ, укрѣиленномъ телѣгами, или въ такъ наз. «обозѣ», близъ Данилова монастыря. Самъ царь прибылъ въ лагерь, смотрѣлъ полки, жаловалъ бояръ, дворянъ и дѣтей боярскихъ. Тутъ кромѣ Өедора Ивановича Мстиславскаго, воеводы большого полку, въ числѣ военачальниковъ находились боя-

ре Борисъ Годуновъ, Александръ Никитичъ Романовъ, окольничій Андрей Клешнинъ и оружничій Богданъ Явовлевичъ Бъльскій, возвращенный изъ ссылки. 4 іюля утромъ появилась Татарская орда у Коломенскаго, и начала тотчасъ жечь окрестныя села и хватать въ павнъ людей. Русскія войска не выходили изъ своего обова, а Татары не ръшились всею массою напасть на нихъ, опасалсь ихъ большаго наряда, т. е. пушекъ. Весь день до самой ночи прошелъ въ стычкахъ непріятелей съ мелкими партіями, которыя вывзжали на нихъ изъ русскаго стана. Върный своему характеру, царь Оедоръ Ивановичь въ это время усердно молился въ своемъ теремъ, н. если върить лътописцамъ, сказалъ стоявшему подлъ и плакавшему боярину Григорію Годунову, чтобы онъ утішился, нбо завтра поганыхъ уже не будетъ. Дъйствительно, въ ту-же ночь въ русскомъ лагеръ произошелъ почему-то большой шумъ, сопровождаеный громомъ пушекъ. Ханъ, расположившійся уже въ сель Воробьевъ, откуда смотрълъ на разстилавшуюся у его ногъ столицу, встревожился этимъ шумомъ и велёлъ распросить русскихъ плённиковъ; тв отвъчали, что на помощь московской силв пришли многія войска изъ Новгорода и другихъ мість. Не дожидаясь утра, ханъ побъжаль назадъ, побросавъ свои обозы. Посланные за нимъ въ погоню, легкіе полки не могли нагнать его, такъ какъ онъ бъжалъ безъ остановки. За легкими полвами двинулась и главная рать въ Серпухову. Сюда прівхаль стольнивъ Иванъ Никитичъ Романовъ съ повлономъ отъ государя и съ объявленіемъ его милостей. Главный воевода Мстиславскій получиль шубу съ царскаго плеча, кубокъ, золотую чарку и пригородъ Кашинъ съ убздомъ въ кориленіе; прочіе воеводы также получили шубы, кубки, ивха, бархаты, камки, сукна, вотчины и помъстыя. Кромъ того раздавались ниъ золотие, португальскіе, англійскіе и венгерскіе. Богаче всёхъ быль награждень Борись Годуновь: ему пожалованы шуба въ тысячу рублей, золотая цёнь, золотой сосудь, прозванный Манаемъ (потому что быль найдень въ Мамаевомь обозв послв Куликовой битвы), кромъ того три города въ Важской землъ и званіе слуги, которое тогда ставилось выше боярскаго. По возвращения въ Мосвву государь угощаль боярь пиромъ въ Грановитой палатв. Въ благодарность за избавленіе отъ непріятеля на томъ мість, гдь стояль русскій «обозь», построень быль Донской монастырь.

Казы Гирей измёнилъ тонъ, и чрезъ своихъ гонцовъ смиренно просилъ государя простить ему приходъ подъ Москву. Но это была

хитрость, имъвшая цълью усыпить или, какъ тогда говорилось, оп л ошить русское правительство, что ему и удалось. Въ Москвъ думали, что Татары не скоро будуть въ состояніи предпринять новый наб'ягь, и не строго оберегали границы. Но въ май слидующаго 1592 года калга (наслёдный царевичъ) Фети-Гирей внезапно бросился на Рязанскія н Тульскія украйны, и не встрётиль здёсь никакого сопротивленія; Татары выжгли много сель и деревень, жители которыхъ не успѣли спастись въ города. Орда взяла полону такое большое количество, какого давно уже ей не удавалось захватить. Послъ того Казы-Гирей снова перемънилъ тонъ, и сталъ требовать большихъ поминковъ. Действительно, московскому правительству пришлось вновь посылать поминки хану, царевичамъ и мурзамъ. Но обязанность хана участвовать въ войнахъ Турокъ съ германскимъ ниператоромъ отвлекала вниманіе Крымцевъ, и они нѣкоторое время оставляли насъ въ повов. Въ 1594 году канъ даже выдалъ русскому послу внязю Щербатову шертную или присажную грамоту. На южныхъ предвлахъ, т. е. со стороны Крымцевъ, московское правительство въ это время, какъ и на востокъ, дъятельно строило вриности; таковы: обновленный Курскъ, вновь построенные Воронежъ, Ливны, Кромы, Бългородъ, Осколъ, Валуйки; послъднія три были поставлены на «сакмахъ» или татарскихъ путяхъ.

Отношенія Крымскія и Ногайскія вели за собою сношенія съ туредвимъ султаномъ, съ воторымъ при Оедоръ Ивановичъ были впрочемъ неважныя пересылки. Между прочимъ Турки жаловались въ Москву на Донскихъ казаковъ, которые приходили подъ Азовъ, нападали на турецкіе корабли и каторги. Требовали также, чтобы Русскіе покинули кріпость на Терекі, основанную Ивановъ Грознымъ для защиты своего тестя, кабардинскаго князя Темгрюка. Но эту, на время оставленную, крипость Москвитане возстановили вновь, когда православный катехинскій князь Александръ, угрожаемый съ одной стороны Турками, съ другой Персами, билъ челомъ московскому государю, чтобы онъ приналь его въ подданство со всвиъ народомъ. Въ Москве согласились на сію просьбу, и отправили въ Грузію священниковъ, монаховъ, иконописцевъ, чтобы обновить тамъ храмы, христіанское ученіе и богослуженіе. По просьбъ Александра, изъ Терской кръпости даже посланъ былъ князь Хворостининъ съ войскомъ на тарковскаго владетеля или шамхала, обижавшаго Грузинъ. Хворостининъ взялъ и разорилъ Тарки; но, не получивъ помощи отъ коварнаго Александра, ушелъ назадъ, н

дорогою потеряль нёсколько тысячь человёкь въ битвахъ съ горскими племенами. Послё того сношенія съ этими отдаленными краями на нёкоторое время прекратились. Тёмъ не менёе царскій титуль Өеодора увеличился прибавкою «государя земли Иверской, Грузинскихъ царей и Кабардинской земли, Черкаскихъ и Горскихъ князей». Персидскій шахъ Аббасъ Великій, желая привлечь Өедора Ивановича къ союзу противъ Турокъ, отказывался въ его пользу отъ своихъ притяваній на Кахетію. Но переговоры съ нимъ о союзѣ были безплодны. (59).

Итакъ, направленіе вившней политики при Оедорв Ивановичв было по преимуществу мирное. Воротивъ Россіи издавна принадлежавшее ей прибрежье Финскаго залива, Борисъ Годуновъ ограничивался на западв и югв сохраненіемъ существовавшихъ предвловъ и не давалъ вовлечь себя въ какія либо рискованныя предпріятія. Политика сія вполив соотвътствовала потребностямъ того времени: ибо истощенная войнами и тиранствомъ Грознаго, Россія нуждалась въ продолжительномъ отдыхв.

Изъ внутреннихъ мъръ сего царствованія самое видное мъсто принадлежить учрежденію патріаршества.

Хоти съ половины XV въка, т. е. послъ завоеванія Византіи Турками, Русская церковь въ дъйствительности была самостоятельною, митрополиты ея выбирались изъ среды русскаго духовенства и не таприя на утвержденіе къ цареградскому патріарху, однако въ Москвъ тяготились и самою номинальною зависимостію своей церкви отъ патріарха, ставшаго рабомъ турецкаго султана. Старый Римъ отпаль отъ православія; Новый Римъ (Царь-градъ) страдаль подъ игомъ невърныхъ. Москва считала себя третьимъ Римомъ, въ чистотъ сохранявшимъ древнее православіе, и естественно желала, чтобы ен архипастырю было присвоено званіе, равное старъйшимъ греческимъ іерархамъ. Желаніе это высказалось ръшительно при первомъ же удобномъ случав.

Со времени паденія Византіи греческія духовныя лица часто прівзжали въ Россію для сбора милостыни; въ числё ихъ были архіепископы и митрополиты; но еще не было ни одного патріарха. И вотъ въ 1586 году прибыль въ Москву одинъ изъ восточныхъ патріарховъ, именно Іоакимъ Антіохійскій, и быль встрёчень съ большимъ почетомъ. Царь принялъ его торжественио въ Золотой цалатё; получилъ отъ него благословеніе и частицы нёкоторыхъ мощей. Посл'в парскаго пріема гостя проводили въ Успенскій соборъ къ митрополиту Діонисію. Сей послёдній, стоявшій въ полномъ облачении посреди собора, сдълалъ нъсколько шаговъ навстричу патріарху, и первый благословиль его, а потомъ приняль оть него благословеніе. Іоакимъ слегка замітиль, что пригоже было митрополиту сначала благословиться у патріарха. Но конечно Діонисій такъ поступиль не одною собственною волею, а по согласію съ государемъ и его думою; въ чемъ ясно сказалась задняя нысль московского правительства о высокомъ значении Русской ісрархін. Вслёдъ затёмъ-по словамъ одного русскаго сказанія-государь, «помысля» съ своею благовърною царицею Ириною и поговоря съ боярами, отправилъ шурина своего Бориса Годунова въ Іоакиму просить его, чтобы онъ посоветовался со вселенскимъ (цареградскимъ) и другими патріархами о томъ, какъ бы устроить въ Московскомъ государствъ россійскаго патріарха. Іоакимъ объщалъ. Онъ убхалъ изъ Москвы щедро одаренный и въ сопровожденіи подъячаго (Огаркова), который повезъ грамоты и богатые подарки другимъ патріархамъ. Хотя эти патріархи и узнали о желаніи московскаго правительства, однако не спішили его исполненіемъ, и дъло могло затянуться на долгое время, если бы случайно, черезъ два года, въ Москву не прибылъ лично самъ цареградскій патріархъ Іеремія, который быль нісколько разь свергаемь и возводимъ на свою каоедру по капризу султана. Такъ какъ его патріаршая церковь (Богородицы Всеблаженной) была обращена въ мечеть, то онъ намъревался строить новую, и для собранія средствъ прівхаль черезь Литву въ Московское государство.

Начиная отъ Смоленска Іеремію провожаль почетный московскій приставь; а при въйздів въ Москву его встрітили бояре и множество народу. Въ его свиті находились митрополить монемвасійскій Іеровей и архіепископъ елассонскій Арсеній. (Оба они оставили намъ описаніе сего путешествія). Патріарха со свитою помістили на Рязанскомъ подворьй, и снабжали обильными кормами; однако приставы обязаны были никого изъ постороннихъ къ нимъ безъ своего відома не допускать, и о всіхъ своихъ разговорахъ съ ними передавать боярамъ п посольскому дьяку Андрею Щелкалову. Такъ обыкновенно поступали у насъ съ иноземными посольствами. Торжественный царскій пріємъ гостей въ Золотой палаті состоялся 21 іюля 1588 года. Өедоръ Ивановичъ сиділь на дорогомъ тронів въ полномъ царскомъ облаченіи, окруженный многочисленнымъ, бле-

стящимъ дворомъ. Царь принялъ благословение отъ патріарха и дары, состоявшіе въ частицахъ мощей и въ другихъ святыняхъ, и чрезъ казначея Траханьотова объявилъ ему щедрые подарки съ своей стороны. После чего патріарха отвели въ Малую Ответную палату, гдф онъ бесфдоваль съ Борисомъ Годуновымъ, причемъ разсказаль ему о бывшихъ своихъ цареградскихъ злоключеніяхъ, о своемъ путешествін чрезъ литовскія земли, разговоры съ канцлеромъ Яномъ Замойскимъ и пр. Но повидимому объ учреждении русскаго патріаршества туть не было рёчи. Только спустя нёсколько мёсяцевъ, постепенно, посредствомъ приставовъ, московское правительство искусно вовлекло Іеремію въ переговоры объ этомъ важномъ дёлё. Онъ не вдругъ далъ свое согласіе на учрежденіе русскаго патріаршества; потомъ согласился, но подъ условіемъ самому остаться для сего въ Россіи. Когда приставы о его решенін дали знать боярамъ, а тв царю, тогда только открыты были оффиціальные переговоры, воторые уже прамо взяль на себя Борись Годуновъ.

Московское правительство-точнве Годуновъ-очевидно желало просто возвести въ санъ патріарха своего человіва, т. е. митрополита Гова, а никакъ не прівзжаго Грека, незнавшаго ни русскаго языка, ни русскихъ внутреннихъ отношеній. Чтобы устранить последняго, оно поступило съ обычною дипломатическою ловкостію: Іеремін предложили быть русскимъ патріархомъ и жить въ древнемъ стольномъ Владиміръ-Залъсскомъ. Іеремія не соглашался на это условіе и говориль, что патріархь должень жить при государь, т. е. въ Москвъ. Ему отвъчали, что царь не хочетъ обидъть своего отца н богомольца митрополита Іова, удаляя его изъ Москвы. Послъ долгихъ переговоровъ, конечно сопровождавшихся щедрыми дарами и объщаніями, Іеремія наконецъ отказался отъ своего намъренія остаться въ Россіи и согласился поставить для нея патріарха изъ русских архіереевъ. Созвали духовный соборъ, который сов'ящался о чинъ поставленія патріарха и избраль трехъ кандидатовъ на сіе достоинство, митрополита Іова, архіепископовъ новгородскаго Алевсандра и ростовскаго Варлаама, предоставляя окончательный выборъ государю. Но этотъ выборъ быль извёстенъ заранёе: государь указалъ на Іова. Торжественное посвящение его въ патріарха происходило 26 января 1589 года въ Успенскомъ соборѣ; оно совершено было Іереміей въ сослуженіи съ русскими архіереями. Впрочемъ чинъ поставленія патріаршаго мало чёмъ разнился отъ обычнаго у насъ митрополичьяго. По окончаніи обряда царь говориль новому патріарху річь; сей послідній отвічаль ему также обычнымъ словомъ. Послі того происходиль пирь въ государевомъ дворці. Во время обіда Іовъ всталь изъ-за стола и, въ сопрожденіи большой свиты и хора півчихъ, отправился на осляти вокругь «Стараго города» (Кремля), при чемъ осіняль крестомъ и кропиль святой водой городскія стінь; послі того воротился во дворець и опять заняль свое місто за столомъ. На другой день была торжественная трапеза у патріарха Іова. Туть снова при подачі третьей яствы онъ вышель изъ-за стола, и, сівъ на осля, объйхаль вокругь города «Большого каменнаго» (или Білаго города, только что построеннаго); при чемъ часть пути его осля вель за поводъ самъ Борисъ Федоровичъ Годуновъ.

Спутникъ Іеремін, архіспископъ елассонскій Арсеній, описывая церемоніи и пиры, которыми сопровождалось учрежденіе патріаршества, много говорить о роскоши и великоленіи Московскаго двора, и съ особымъ восторгомъ разсказываетъ о пріемъ обоихъ патріарховъ и другихъ архіереевъ, происходившемъ 27 января у государя въ Золотой палать, откуда они перешли въ покои царицы Ирины. Онъ восхищается ея красотою и пріятною річью, говорить о ея жемчужной коронъ съ 12 зубцами, въ ознаменование 12 апостоловъ, и унизанной жемчугомъ бархатной одеждё; подлё нея стояли царь н Борисъ Годуновъ, а потомъ многія боярыни въ білыхь вакъ снівть одъяніяхъ, со сложенными на поясъ руками. Между прочими подарками, она вручила Іеремін драгоцівную чашу, обильно украшенную жемчугомъ и самоцевтными камнями, и просила его молить Бога о дарованін ей насл'ёдника Русской державы. Въ Москв'я не жальни тогда дорогихъ камней, серебряныхъ сосудовъ, шелковыхъ тканей и соболей для раздачи иноземнымъ гостямъ; чёмъ вонечно и приводили ихъ въ восхищение. Вообще Московскому двору не дешево обошлось исполнение его давняго желания относительно русской патріаршей канедры.

Возвышеніе Московскаго архипастыря повело за собою и возвышеніе нікоторых других архіереевь, чтобы достойным образом обставить новую патріаршую канедру. А именно, четыре архіепископіи были возведены въ достоинство митрополій: Новгородская, Казанская, Ростовская и Крутицкая; а шесть епископовъ получили титуль архіепископскій: Вологодскій, Суздальскій, Нижегородскій, Смоленскій, Разанскій и Тверской. Кромі того установлено быть семи или восьми епископіямъ, большая часть которыхъ вновь учреждена, каковы: Псковская, Ржевская, Устожская, Бёлозерская, Коломенская, Брянская, Дмитровская. Вселенскій патріархъ еще нёсколько мёсяцевъ оставался въ Москвё, и уёхалъ, осыпанный щедрыми подарками и снабженный царской грамотою къ султану Мураду. А спустя два года, т. е. въ май 1591 года, въ Москву прибылътырновскій митрополить Діонисій за милостынею и съ грамотою, которою патріархи Антіохійскій и Іерусалимскій, совмёстно съ Цареградскимъ и цёлымъ освященнымъ соборомъ, подтверждали учрежденіе Русскаго патріарха; при чемъ ему назначено было пятое мёсто, т. е. послё всёхъ четырехъ восточныхъ патріарховъ. Москва была не очень довольна послёднимъ условіемъ; ибо желала получить третье мёсто на томъ основаніи, что считала себя третьимъ Римомъ.

Хотя съ перемвною сана власть Русскаго архипастыря въ двиствительности оставалась такая же какъ и прежде и отношенія его къ царской власти почти не измінились; однаво новый титуль иміль немаловажное значеніе. Русская церковь отныні сділалась вполні самостоятельною церковью и независимымъ отъ Царьграда патріархатомъ; чёмъ возвысилась и въ собственныхъ глазахъ, и во мивніи другихъ христіанскихъ народовъ. Изменились и церковныя отношенія между Западною и Восточною Русью, т. е. Литовскою и Московскою. Возобновленіе особой Кіевской митрополін, какъ мы видёли, произвело разделеніе Русской церкви на двё части. Теперь, съ учрежденіемъ патріархата, западно-русскіе митрополиты уже не могли считать себя равными съ московскими архипастырями, и если не de facto, то de jure возстановлялось до нъкоторой степени русское церковное единство. Наконецъ, возвышение титула сопровождалось нъкоторыми новыми преимуществами въ обрядъ и облаченін: московскій патріархъ носиль теперь митру съ врестомъ наверху, бархатную мантію зеленаго или багрянаго цвъта; его церковный амвонъ, вийсто прежнихъ восьми ступеней, возвышался на девнадцати, и т. д.; что придавало первосвятительскому богослуженію болье блеска и вселяло болье уваженія въ особь архипастыря (60).

Учрежденіемъ патріаршества Борисъ Годуновъ вонечно исполниль давнее желаніе русскихъ людей, но вмёстё съ тёмъ онъ и лично для себя, для своихъ плановъ пріобрёлъ крёпкую поддержку въ главё Русской церкви, т. е. въ патріархё Іовё, всёмъ ему обязанномъ, а также и въ другихъ архіереяхъ, имъ возвышенныхъ. Имѣя такимъ образомъ опору въ духовенстве, Борисъ Оедоровичъ ста-

рамси расположить въ свою пользу и другое могущественное сословіе—военное. Поэтому онъ усердно радёль объ его имущественныхъ интересахъ, т. е. о его помёстьяхъ и вотчинахъ. Годунову въ этихъ видахъ приписываютъ даже прикрёпленіе крестьянъ къ землё, а слёдовательно и водвореніе крёпостного права въ Россіи. Но объ этомъ прикрёпленіи поговоримъ въ своемъ мёстё; а теперь обратимся къ другому событію.

Самымъ важнымъ по своимъ последствіямъ событіемъ сего царствованія оказалась внезапная смерть девятильтняго царевича Димитрія, котораго, какъ мы видёли, отправили вийстй съ матерью и родственниками Нагими въ его удбльный поволжскій городъ Угличъ. Тутъ онъ росъ на попеченіи своей матери Марьи Өедоровны Нагой, а въ его маленькомъ удёлё распоряжались ея братья, прениущественно старшій изъ нихъ, Михаилъ. Впрочемъ никакой самостоятельности этоть удёль не имёль, и самая семья Нагихь жила подъ надзоромъ парсвихъ чиновниковъ, во главъ которыхъ былъ поставленъ преданный Годунову человъкъ, дыякъ Михаилъ Битяговскій. Отъ него Нагіе получали и деньги, назначенныя московскимъ правительствомъ на содержаніе удёльнаго княжескаго двора. Михаиль Нагой быль человъвь преданный връпкимь напиткамь и довольно буйный, и у него съ Битяговскимъ нередко происходили столкновенія изъ за означенныхъ денегь: Нагой требоваль больше, чёмъ выдаваль сму Битяговскій. Кром'й того Нагіе смотрёли на этого дьява и его подъячихъ вавъ на шпіоновъ, приставленныхъ къ нимъ и доносившихъ въ Москву объ ихъ поведеніи. Такимъ образомъ жили они въ обоюдной непріязни и подозр'вніякъ. Межъ твиъ въ Москвв Годуновъ, его родственники и приверженцы косо смотрели на Углицкаго царевича, который по бездетности Оедора Ивановича, вопреки своему рожденію отъ пятой супруги, являлся возможнымъ его преемникомъ, и притомъ такимъ, отъ котораго Борисъ Өедоровичъ и многіе другіе бояре не могли ожидать для себя ничего хорошаго. Поэтому съ ихъ стороны заранве принимались разныя міры противъ царевича, какъ будущаго претендента на престолъ. Такъ, по внушению Бориса, царь запретилъ поминать въ церкви на екатеніи своего младшаго брата какъ незаконнаго, чтобы унизить его въ глазахъ народа. А между боярами пущены были слухи о жестовосердін мальчика, напоминавшемъ отца, о какихъ то его выходкахъ и угрозахъ противъ бояръ. Разсказывали между прочимъ, будто онъ, однажды играя съ своими сверстнивами, велёль имъ сдёлать изъ снёгу подобіе человёческихъ фигуру, назваль ихъ именами извёстныхъ бояръ, самую большую фигуру именемъ Бориса Годунова; послё чего своею маленькою саблею отрубилъ ему голову, а другимъ кому руку, кому ногу, приговаривая, что такъ то будеть имъ въ его царствованіе. Въ дёйствительности Димитрій былъ довольно болёзненный мальчикъ; по крайней мёрё извёстно, что онъ страдалъ иногда припадками падучей болёзни; но помянутыя басни конечно имёли своей цёлью возбудить среди бояръ опасенія, а слёдовательно желаніе устранить царевича, и подготовить ихъ къ готовящемуся событію.

Это событіе не замедлило.

До семьи Нагихъ тоже въ свою очередь доходили какіе то слухи о замыслахъ и покушеніяхъ на особу царевича. Онасались повидимому болъе всего Битаговскихъ, Михаила, его сына Данила и его племянника Никиту Качалова; не довъряли также главной мамкъ царевича Василисъ Волоховой и ся сыну Осипу. Поэтому мать берегла Димитрія и никуда отъ себя не отпускала. И все-таки не уберегла. 15 ман 1591 года, въ субботу, она была съ сыномъ у объдни; а воротясь домой, пока до объда позволила мальчику на минуту пойти на дворъ погулять въ сопровождении трехъ женщинъ: мамки Волоховой, кормилицы Тучковой и постельницы Колобовой. Что именно затемъ произошло, въ точности опредёлить почти невозможно по крайнему разнорвчію свидвтельствъ. Извістно только одно: едва царевичь успри сойти съ абстницы или появиться на дворф, вавъ раздались отчалные крики сопровождавшихъ его женщинъ. Прибъжала мать и видить, что сынь ея съ переръзаннымъ горломъ бъется на рукахъ у вормилицы въ предсмертныхъ судорогахъ. Не помня себя отъ горести и гивва, царица Марьа схватываетъ полвно и начинаеть бить мамку Волохову по головв, приговаривая, что это ея сынъ Осипъ вивств съ Даниломъ Битяговскимъ и Нивитою Качаловымъ умертвили Димитрія. Сама ли она напала на эти имена подъ вліяніемъ уже ранте волновавшихъ ее подозртній или ихъ успъла назвать кормилица, намъ неизвъстно. Въ тоже время, по распоряжению царицы, ударили набать въ дворцовой церкви Спаса. А нъкоторые изъ сбъжавшейся ся дворни бросаются по удицамъ города, стучать въ ворота и кричать гражданамъ: что сидите? царя у васъ болъе нътъ! Одними изъ первыхъ прискавали во дворецъ съ своего подворья братья царицы Михаилъ и Григорій Нагіе. Последній по ея приказу бьеть все туже мамку Волохову. Но боле

вськъ свиръпствуетъ пьяный Михаилъ Нагой, который со словъ своей сестры прямо объявляеть совжавшемуся народу объ убіенін царевича тремя помянутыми злодёлми и натравливаеть народъ на кровавое возмездіе. Тэмъ временемъ дьякъ Битяговскій, услыхавъ ввонъ и думая, что во дворцв пожаръ, спвшить туда же. Дорогою онъ пытается взойти на колокольню; но вдовый попъ, обращенный въ пономаря, прозваніемъ Огурецъ, заперъ колокольню и продолжалъ звонить. Около дворца происходить жестокая суматоха. Прибъжавъ сюда. Битаговскій быль встрічень разсвирінівшею толною и бранью Михаила Нагого; онъ спасается въ такъ наз. Брусяную избу; но толиа, усивышая уже вооружиться топорами, рогатинами, саблями и т. п., высъкаетъ двери избы, вытаскиваетъ Битяговскаго и убиваетъ его. Сынъ его Данила съ своимъ товарищемъ Качаловымъ спасаются въ Дьячую или Разрядную избу. Толпа выводить ихъ оттуда и также убиваетъ. Нашли и привели Осипа Волохова. Царица кричить, что онъ убійца царевича, и его умерщвляють. Нівкоторые слуги убитыхъ и посадскіе, пробовавшіе за нихъ вступаться, подвергаются избіенію. Всего побито двінадцать человішь; ихъ стащили въ городской ровъ и тамъ бросили.

Въ последующие дни главные зачинщики народнаго матежа и убійствъ мало-по-малу опомнились и съ тревогою стали ожидать, вавъ взглянеть на ихъ поступки правительство въ Москвъ, куда носланы были въсти о случившемся. Михаилъ Нагой, чувствуя себя боле всего виноватымъ, вздумалъ было придать дёлу такой видъ, будто убитые сами были нападающими и действовали съ оружіемъ въ рукахъ. По его распоражению городовой прикащикъ Русинъ Раковъ положиль на ихъ тела ножи, сабли и рогатины, предварительно вымазавъ ихъ куриною кровью. Но въ Москвъ взглянули на Углицвія событія очень строго. Царь Өедоръ Ивановичъ плаваль, узнавъ о смерти брата и, по внушенію Годунова, велёдъ произвести тщательный розысвъ. Въ Угличъ отправлены были следователями князь. Василій Ивановичь Шуйскій, окольничій Андрей Клешнипь и дьявъ Елизаръ Вылузгинъ; съ ними повхалъ еще митрополить крутицкій или сарскій Геласій. Слёдователи произвели допросы Нагимъ, дворцовымъ служителямъ, мамкамъ царевича, разнымъ посадскимъ людямъ, и представили царю общирный докладъ о своемъ розысев. Изъ него видимъ, что только Михаилъ Нагой остался при своемъ показаніи, будто царевича умертвили Битяговскій, Волоховъ и Качаловъ. Всв же остальныя лица, большею частью не бывшія свидѣтелями дѣла, въ одинъ голосъ повторяютъ, что царевичъ игралъ съ своими сверстниками въ тычку и тѣшился ножомъ; тутъ пришла на него падучая болѣзнь, и онъ тѣмъ ножомъ закололъ самъ себя. Всѣ эти показанія отзываются какъ бы однимъ затверженнымъ урокомъ; такое впечатлѣніе производитъ чтеніе сего слѣдственнаго дѣла. Но что первоначально показывали спрошенные и какъ они пришли къ такому единогласію, остается для насъ темно и сомнительно. По всѣмъ признакамъ, слѣдствіе о смерти царевича было произведено способомъ преднамѣреннымъ и отчеть о немъ составленъ недобросовѣстно.

Следственное дело было представлено на завлючение духовнаго собора. Митрополить Іовъ отъ имени собора объявиль, что Нагіе съ братьею виновны въ напрасныхъ убійствахъ, но что это дело земское и все въ царской рукв, а что ихъ обязанность (духовенства) молить Бога о многолетін государя и государыни и о тишинъ междоусобной брани. Нагихъ разослали въ заточение по дальнимъ городамъ; самоё царицу Марью постригли въ Никольскомъ монастыр'й на Выкс'й (близъ Череповца). А Угличанъ за убійство 12 человъкъ осудили какъ мятежниковъ противъ царской власти: до 200 человъвъ были навазаны смертію или отнятіемъ языва; часть гражданъ разсадили по темницамъ; а большую часть сослади въ Сибирь, и тамъ заселили ими городъ Пелымъ. Самый колоколъ, звонившій набать, быль отослань въ Тобольсвъ. Городъ Угличь, дотол'в торговый и людный, посл'в того запуст'влъ. Но сл'ядственное дъло не нашло довърія у современниковъ. Въ народъ упорно держался слухъ, что паревичъ былъ убитъ клевретами Бориса Годунова; этотъ слухъ нашелъ отголосовъ въ руссвихъ летописяхъ и въ иностранныхъ извъстіяхъ того времени (61).

Въ связи съ помянутымъ слухомъ, въ народъ распространялись вообще подозрительность и недовъріе въ дъйствіямъ Б. О. Годунова, доходившія до нельпости. Такъ въ іюнъ того-же 1591 года въ Москвъ произошелъ большой пожаръ, при чемъ сильно пострадалъ Бълый городъ. Въ народъ пошла молва, что это Годуновъ велълъ поджечь городъ, чтобы отклонить цара Оедора Ивановича отъ по-вздки въ Угличъ, куда онъ будто бы собирался для личнаго разслъдованія о смерти царевича Димитрія. А когда Борисъ сталъ слишкомъ щедро помогать погоръльцамъ, и эту щедрость истолковывали въ смыслъ заискиванія передъ народомъ по причинъ все того-же преступленія. Въ іюлъ мъсяцъ совершился извъстный на-

бъгъ на Москву Казы-Гирея, и нашлись люди, которые стали обвинять Годунова, будто онъ подвелъ хана, чтобы отвлечь общее вниманіе отъ смерти царевича Димитрія. Осторожный, сдержанный правитель старался ласками и щедрогами пріобретать народное расподоженіе; поэтому царскія милости при объявленіи объ нихъ обывновенно связывались съ именемъ Годунова, т. е. раздавались какъ бы по его ходатайству; а немилости являлись «по совъту» съ боярской думой. Но помянутая злая клевета сильно раздражила правителя, такъ что начались розыски; оговоренных вытали, резали имъ языки, морили въ темницахъ. Въ 1592 году Ирина Оедоровна разрѣшилась отъ бремени дочерью; царь и народъ радостно привътствовали это событіе. Но въ следующемъ году маленькая царевна, названная Өеодосіей, свончалась, къ великой горести родителей. И туть нашлись влеветники, которые обвинили Годунова въ ся смерти. Любопытно однако, какъ быстро исчездо съ исторической сцены потомство Ивана III. Въ Рижской кричости, занятой Поляками, проживала вдова титулярнаго ливонскаго короля Магнуса, Марья Владиміровна, съ маленькой дочерью своей Евдокіей. Годуновъ объщаніемъ разныхъ благь убъдиль ее воротиться въ Москву. Но туть ее заставили постричься въ монахини, а ел дочь вскоръ умерла, и смерть эту также приписали ненасытному честолюбію Бориса, расчищавшаго себі путь къ престолу устраненіемъ всёхъ лицъ, могущихъ имёть на него какія либо притязанія. Изв'ястный крещеный касимовскій ханъ Симеонъ Бекбулатовичъ, котораго Грозный когда-то шутя поставиль царемъ надъ Земщиной, после смерти царевича Димитрія лишился зрвнія, и въ этомъ несчастін молва, передаваемая намъ літописцами, обвиняла Годунова!

Стремленіе Бориса Өедоровича въ престолу, по словамъ лѣтописцевъ, выражалось и въ его обращеніи въ вѣдунамъ, которыхъ онъ призывалъ и спрашивалъ о будущемъ. Черта, вполнѣ согласная съ суевѣріями того времени. Прибавляють, что эти волхвы будто бы предсказали Годунову, что онъ дѣйствительно будетъ царствовать, но не болѣе семи лѣтъ; а Борисъ на сіе воскликнулъ: «хотя бы и семь дней, но только царствовать!» Подозрительность и клевета въ отношеніи къ нему достигли до того, что нѣкоторыя сказанія приписывають ему отравленіе самого Өедора Ивановича, своего благодѣтеля, смерть котораго ставила Бориса въ положеніе трагическое. Ему оставались только два исхода: или достиженіе трона, или паденіе, которое въ лучшемъ случаѣ привело бы его въ монастырь, а въ худшемъ на плаху. Конечно, онъ выбралъ первый исходъ, и этимъ выборомъ многое объясняется въ его поведении.

Болезненный Өедоръ Ивановичь достигь только соровалетняго возраста. Онъ тяжко занемогъ, и скончался 7 января 1598 года. Такъ какъ съ нимъ прекращался царствовавшій родь, то естественно всв ожидали, какое распоряжение онъ сдвлаетъ относительно престолонаследія. На этоть счеть существують различныя известія. По однимъ, передъ смертію на вопросы патріарха и бояръ, кому приказываеть царство и царицу, онъ отвёчаль: «въ семъ моемъ царствъ и въ васъ воленъ создавшій насъ Богъ; какъ Ему угодно, тавъ и будетъ; а съ царицею моею Богъ воленъ, какъ ей жить, и о томъ у насъ улажено». Но прощаясь наединв съ Ириною, онъ по тому же сказанію, «не велёль ей царствовать, а повелёль нноческій образь принять». По другимъ, болье достовърнымъ извівстіямъ, наоборотъ, онъ завъщалъ престолъ своей супругъ Иринъ, а исполнителями своей духовной или своими душеприващивами назначилъ патріарха Іова, двоюроднаго брата своего Өедора Никитича Романова-Юрьева и шурина своего Бориса Оедоровича Годунова. Когда звонъ большаго Успенскаго колокола возвъстилъ о кончинъ Өеодора, народъ толиами устремился въ Кремлевскій дворецъ, чтобы проститься съ усопшимъ государемъ; при чемъ поднялся громкій плачь и раздались многія стенанія. Візримъ, что народная горесть была вполнъ искренняя; ибо давно уже Россія не испытывала такого сравнительно тихаго и благополучнаго времени, какъ четырнадцатильтнее царствование Оедора Ивановича, которое особенно выигрывало въ общемъ мивнін послів столь біздственной второй половины царствованія Ивана IV. При всемъ своемъ слабоумін, Өеодорь за свою набожность и ціломудренную жизнь, очевидно, быль любимь народомь и почитаемь почти за святого человъка. А главное, вследствіе прекращенія царскаго рода, русскихъ людей удручали опасенія за будущее. Болье вськь плакала и убивалась сама Ирина Өедоровна. Кром'в нежной привазанности въ почившему супругу, она выражала глубокое горе о своей бездетности. По словамъ современника, причитая надъ твломъ супруга, она между прочимъ восилицала: «увы мив смиренной вдовицв, безъ чадъ оставшейся... мною бо нынъ единою вашъ царскій корень конецъ пріяль». На другой день, 8 января, послёдній государь изъ дому Владиміра Великаго съ обычными обрядами быль погребень въ Архангельскомъ соборъ. (61).

Вояре, чиновники и граждане безпрекословно присягнули Иринъ Өедоровив; такимъ образомъ повторялся случай, бывшій въ малолътствъ Грознаго, съ тъмъ различіемъ, что Ирина могла не только править государствомъ подобно Еленъ Глинской, но и прямо царствовать. Но характеръ ся быль совсёмъ иной: весьма набожная и чуждая властолюбія, она уже привывла руководствоваться въ діздахъ полнтическихъ исключительно совътами своего брата, и теперь повидимому имъла только одно честолюбіе, одно намъреніе: посадить его на престолъ Московскаго государства. Съ этимъ намфреніемъ виолив согласовалось ен дальнвишее поведение. На девятый день по вончинъ супруга Ирина удалилась въ московскій Новодъвичій монастырь, и тамъ вскоръ постриглась подъ именемъ Александры, предоставляя духовенсту, боярамъ и народу избрать себъ новаго царя. По наружности управленіе государствомъ перешло въ руки патріарха Іова и боярской думы; но душою правительства по прежнему оставался Борисъ Годуновъ, которому патріархъ Іовъ быль преданъ всвиъ сердцемъ. А правительственныя грамоты продолжали выдаваться «по указу» царицы Ирины.

Теперь, когда выступиль на первый планъ вопросъ объ избраніи царя, естественно между знативишими русскими боярами находилось немало потомковъ Владиміра Великаго, которые еще живо помнили о своихъ удъльновняжескихъ предвахъ и считали себя въ правъ занять праздный московскій тронь. Но никто изънихь не різшался заявить какія либо притязанія, не имів для нихъ никакой надежной опоры въ народъ. Въ последнее время ближе всехъ стояли въ трону двъ боярскія фамиліи: Шуйскіе или Суздальскіе, ведшіе свой родъ отъ Александра Невскаго, и Романовы-Юрьевы, близкіе родственники последнихъ государей съ женской стороны, двоюродные братья Өедора Ивановича. Однако и они ясно видёли, что ихъ время еще не наступило. Законною царицею почиталась теперь Ирина Өедоровна, а у нея быль родственнивь еще более близкій, родной братъ Борисъ; на его сторонъ были всъ выгоды и всъ обстоательства. Въ его пользу действовали два самые могущественные союзника: патріархъ Іовъ и царица-иновиня Александра; говорять, что первый разосладь по Россіи надежныхь монаховь, которые вездв внушали духовенству и народу о необходимости избрать въ цари Бориса Годунова; а вторая тайно призывала къ себъ военнослужилыхъ сотниковъ и пятидесятниковъ и раздавала, имъ деньги,

чтобы они въ той же необходимости убъждали своихъ подчиненныхъ. Но еще болве сильнымъ аргументомъ въ пользу Годунова говорила его прошедшая дъятельность и умное управленіе дълами: народъ привыкъ къ его управленію; а нам'встники и чиновники, лично имъ поставленные и возвышенные, естественно тянули общественное мивніе въ его сторону. Поэтому нівть достаточных в основаній отвергать следующій разсказь некоторыхь иностранцевь. Когда Ирина удалилась въ монастырь, то дьякъ и печатникъ Василій Щелкаловъ вышель къ народу, собравшемуся въ Кремль, и предложилъ принести присягу на имя боярской думы. «Не знаемъ ни внязей, ни бояръ-отвътила толпа-знаемъ только царицу, которой присягали; она и въ черницахъ мать Россіи». На возраженіе дыява, что царица отказалась отъ правленія и что государству нельзя быть безъ правительства, толпа восиликнула: «да вдравствуеть (или да царствуетъ) братъ ея Борисъ Өедоровичъ!» Никто не дерзнулъ противоръчить сему восклицанію. Тогда патріархъ съ духовенствомъ, боярами и народною толпою отправился въ Новодъвичій монастырь, куда, всявдъ за сестрою, часто сталъ удаляться и ен брать. Тамъ патріархъ началъ просить царицу, чтобы она благословила своего брата на царство; просилъ Бориса принять это царство. Но послёдній отвёчаль рёшительнымь отказомь и клятвенными увёреніями, что ему никогда и на умъ не приходило помыслить о такой высотъ какъ царскій престолъ. Такимъ образомъ это первое отврытое предложение короны было отвлонено Борисомъ. Но дело просто объясняется твиъ, что избраніе царя должно было совершиться по приговору Великой земской думы, собиравшейся изъ выборных людей всей Русской земли, и Борисъ только отъ нея могъ принять свое избраніе.

Въ февралѣ съѣхались въ Москву выборные изъ городовъ, и виѣстѣ съ московскими чинами составили Земскій соборъ. Число его членовъ простиралось свыше 450; большинство принадлежало духовному и военно-служилому сословію, которое было предано Годунову; да и самые выборы производились по распоряженію патріарха Іова и подъ надзоромъ преданныхъ Годунову чиновивковъ. Слѣдовательно заранѣе можно было предвидѣть, на комъ остановится соборное избраніе. 17 февраля, въ пятницу, патріархъ открылъ засѣданія великой земской думы, и въ рѣчи своей прямо указалъ на Бориса. Тотчась все собраніе постановило «неотложно бить челомъ Борису Федоровичу и кромѣ него никого на государство не

искать». После того два дня сряду, въ субботу и воспресенье, въ Успенскомъ соборъ служили молебны о томъ, чтобы Господь Богъ дароваль имъ государемъ Бориса Оедоровича. А 20 числа въ понедъльникъ на масляной недълъ патріархъ и духовенство съ народомъ отправились въ Новодевичій монастырь, где подле сестры пребываль тогда Годуновъ, и со слезами молили его принять избраніе. Но и на сей разъ получили все тотъ же ръшительный отказъ и все тв же увъренія. Тогда святьйшій патріархъ Іовъ прибъгаеть къ крайнимъ мърамъ, чтобы сломить упорство Бориса. На слъдующій день, 21 февраля, после торжественных молебновъ по всемъ церквамъ столицы, онъ поднимаетъ хоругви и иконы, и идетъ крестнымъ ходомъ въ Новодъвичій монастырь, призывая туда же не только гражданъ, но и ихъ женъ съ грудными младенцами. Между собою патріархъ и всё архіереи уговорились, что если и на сей разъ царица и братъ ея откажутся исполнить народную волю, то отлучить Бориса отъ церкви, а самимъ сложить съ себя архіерейскія ризы, одіться въ простое монашеское платье и запретить везді цервовную службу.

Крестный ходъ быль встрёчень въ монастырй звономъ колоколовъ; изъ монастыря вынесли икону Смоленской Богородицы. За нею вышелъ Годуновъ; палъ ницъ передъ иконою Владимірской Богородицы, и со слезами говорилъ патріарху, зачёмъ онъ воздвигнулъ чудотворныя иконы. Патріархъ съ своей стороны укорилъ его въ противленіи волі Божіей. Іовъ, духовенство и бояре вошли въ келію царицы, и со слезами били ей челомъ, стоя на коліняхъ; въ то же время народъ, толиившійся около монастыря, съ плачемъ и рыданіемъ падалъ на землю и также молилъ царицу дать своего брата на царство. Наконецъ инокиня Александра, глубоко тронутая этими мольбами, объявляетъ свое согласіе и приказываетъ брату исполнить желаніе народа. Тогда и Борисъ, какъ бы приневоленный ею, со вздохомъ и слезами произносить: «Буди, Господи, святая Твоя воля»! Послі того всі отправились въ церковь, и тамъ патріархъ благословилъ Бориса на царство.

Трудно свазать, насколько во всёхъ этихъ дёйствіяхъ было искренности съ той и другой стороны и насколько туть участвовали лицемеріе и заране назначенныя роли. Съ вероятностью однако можно предположить, что въ общихъ чертахъ все дёлалось по тайному руководству самого Бориса и его близкихъ клевретовъ. Есть известія, что приставы почти насильно сгоняли народъ къ

Новодивнчьему монастырю и принуждали его плакать и вопить; прибавляють, что клевреты, вошедшіе съ духовенствомъ въ келью парицы, когда сія последняя подходила въ овну, изъ-за нея давали знакъ приставамъ, а тъ приказывали народу падать на колъни; при чемъ непокорныхъ толкали въ шею. Говорять также, что многіе желавшіе изображать плачущихъ, слюною мазали себъ глаза. Это со стороны народа. А со стороны Бориса неоднократные отказы объясняются сначала ожиданіемъ избранія отъ великой земской думы, потомъ желаніемъ придать своему согласію видъ принужденія или подчиненія настойчивой всенародной волів, а наконець и самымъ русскимъ обычаемъ, который требовалъ, чтобы всякая почесть, даже простое угощеніе, принималась не вдругь, а только послів усиленныхъ просьбъ. Разсказываютъ, что Шуйскіе едва не испортили всего дъла: послъ отказа 20 февраля они стали говорить, что далве упрашивать Годунова не подобаеть и что надобно приступить къ избранію другого царя. Но патріархъ отклониль ихъ предложеніе и устроиль крестный ходь на слёдующій же день. Разсказывають также, что бояре хотвли избрать Годунова на условіяхъ, ограничивающихъ его власть, и въ этомъ смысле готовили грамоту, на которой онъ долженъ былъ присягнуть. Узнавъ о томъ, Годуновъ твиъ долве отказывался, чтобы при всенародныхъ мольбахъ всякія ограничивающія условія сдёлались неумёстными.

Согласясь возложить на себя царское бремя, Борисъ Өедоровичь однако не сившилъ ни коронованіемъ своимъ, ни даже перевздомъ въ Кремлевскій дворецъ. Онъ весь Великій постъ и Пасху провель подав сестры въ Новодввичьемъ монастырв, и ужъ посав того водворился на житье въ царскомъ дворцъ съ своей семьей, т. е. съ женой Марьей Григорьевной, дочерью Ксеніей и сыномъ Өедоромъ; при чемъ его въйздъ въ Москву и водворение въ Кремли были обставлены торжественными церковными церемоніями и роскошнымъ пиромъ. Опытный въ дълахъ политическихъ, Борисъ хорошо понималь, что прочность его фамиліи на престол'в главнымъ образомъ зависить отъ поддержки военно-служилаго сословія; поэтому онъ и старался пріобр'ясти расположеніе сего сословія. Около того временн изъ Крыма пришли слухи, что ханъ Казы-Гирей готовится къ новому набъгу на Москву. Неизвъстно, были ли эти слухи основательные или намеренно пущенные, во всякомъ случав Борисъ ловко ими воспользовался. Онъ велёль немедля ратнымъ людамъ спѣщить на сборныя мъста, а потомъ двинулъ полки на берега Оки

къ Серпухову, куда и самъ прибылъ въ началъ мая, окруженный блестящимъ царскимъ дворомъ. Туть онъ лично осматривалъ и устраиваль собравшуюся огромную рать. Говорять, будто она простиралась до полумилліона человінь, будто никогда еще Россія не выставляла такого многочисленнаго войска. Помещики, т. е. дворяне и дъти боярскіе, старались ноказать особое усердіе передъ новымъ царемъ, и почти всв явились съ полнымъ числомъ вооруженныхъ людей; а бояре изъявляли свое усердіе тімъ, что на время отложили свои мъстинческие счеты, и безпрекословно занимали указанныя имъ мъста. Нъсколько недъль дарь провелъ въ военномъ станъ подъ Серпуховымъ, щедро угощая ратныхъ людей и осыпая ихъ разными милостями. Наконецъ пришло известіе, что ханъ, услыхавъ о царскихъ приготовленіяхъ, отміниль свой походъ; вийсто грозной орды явились отъ него послы съ мирными предложеніями. Этихъ пословъ провели къ царю сквозь обширный, многолюдный лагерь, въ которомъ раздавалась частая стрельба изъ орудій; послы татарскіе убхали напуганные видомъ Русскаго могущества. А всявдъ затвиъ и Борисъ воротился въ Москву, распустивъ ратниковъ по домамъ и оставивъ необходимые для сторожевой службы отряды. Служилые люди разъехались, весьма довольные новымъ царемъ и ожидая отъ него впредь такихъ же для себя милостей. Годуновъ въйхаль въ столицу съ большимъ торжествомъ какъ бы послъ великой побъды; патріархъ съ духовенствомъ и народомъ вышелъ въ нему навстрвчу и произнесъ благодарственную рвчь, прославляя его за освобождение христіанства отъ угрожавшей напасти.

Только 1 сентября, т. е. въ день новаго 1599 года, совершилось вънчаніе Вориса на царство съ обычными обрядами, въ Успенскомъ соборъ. Царь и патріархъ говорили другъ другу привътственное слово. Но что было вий обычая и потому поразило современниковъ, это, въ отвътъ на патріаршее благословеніе, неожиданно и громво произнесенный Борисомъ следующій обёть: «Отче великій, патріархъ Іовъ! Богь свид'йтель, что не будеть въ моемъ царствъ нищаго или сираго»! Взявъ себя за воротъ сорочки, онъ прибавилъ: «и последнюю рубашку раздёлю съ ними!» Очевидно, притворное его смиреніе не выдержало до конца; вознесенный на царскую высоту, къ которой стремился, и упоенный полнымъ успъхомъ, Борисъ далъ волю охватившему его радостному чувству, на иннуту забылся, и торжественно произнесъ невыполнимое объща-

ніе. Иностранцы прибавляють, что онъ сверхъ того даль еще обътъ въ теченіе 5 лътъ никого изъ преступниковъ не казнить смертію, а только ссылать. Подобные обёты тёмъ ярче бросались въ глава, что рядомъ съ ними выдана была крестоцеловальчая запись, которая хотя и не противоръчила понятіниъ и обычалиъ времени, но слишкомъ отзывалась недовъріемъ къ подданнымъ со стороны царя, обличая его подозрительность, суевъріе и робость. Присягавшій по этой записи, кром'й об'йщанія помимо цари Бориса и его дътей никого другого на Московское государство не искать (въ томъ числе и Симеона Бекбулатовича), между прочимъ влялся также никакого лиха не учинять надъ государемъ, царицею и его дътьми ни въ тодъ, ни въ питьт, ни въ платът или въ чемъ другомъ, никакого лихого зелья или коренья не давать, въдуновъ и въдьмъ на государское лихо не добывать, по вътру никакого лиха государю и его семейству не посылать, слёду ихъ волшебствомъ не вынимать, а если узнаеть о чыкъ-либо таковыхъзамыслахъ, о томъ доносить безъ всякой хитрости, и т. д. (68).

Царское вънчание сопровождалось роскошными пирами во дворцъ, угощеніемъ народа и многими милостями, каковы: пожалованіе разныхъ лицъ въ выстіе чины, т. е. въ бояре, окольничіе и пр., выдача служилымъ людимъ двойного годового жалованыя, льготы торговымъ людямъ въ платежв пошлинъ, а врестыянамъ и инородцамъ въ податяхъ и обровахъ, и т. д. Ближе въ престолу, разумъется, стали довольно многочисленные родственники Годунова; изъ нихъ Димитрій Ивановичь Годуновъ пожалованъ въ конютіе, а Степанъ Васильевичъ въ дворецкіе. Борисъ старался также разными способами примирить съ своимъ избраніемъ и старыя боярскія фамилін, которыя считали за собою больше правъ на сіе избраніе. Между прочимъ онъ породнился съ Шуйскими и съ Романовыми: брать князя Василія Ивановича Шуйскаго Димитрій быль женать на царской свояченицъ, т. е. на младшей дочери Малюты Скуратова Екатеринъ Григорьевнъ; а Иванъ Ивановичъ Годуновъ женился на сестръ Романовыхъ Иринъ.

Первые годы царствованія Бориса Годунова были какъ бы продолженіемъ времени Өедора Ивановича, что совершенно естественно; ибо правленіе оставалось въ тёхъ же рукахъ. Внутри государства опытный и дізтельный правитель много трудился надъ поддержаніемъ благочестія, гражданскаго порядка и правосудія, и дійствительно показываль заботу о бідныхъ, вообще низшихъ классахъ населенія. Онъ сокращаль число кабаковъ, вновь дозводиль ніжоторые случан перехода крестыянь оть одного помещика къ другому, строго наказываль воровь и разбойниковь. Умный Борись хорошо сознаваль отсталость Русскаго народа въ образовании сравнительно съ народами Западной Европы; поэтому мы видимъ у него повтореніе ніжоторых в попыток в сближенію съ нею, напомнившихъ первую половину царствованія Грознаго. Уже прежде заявивъ себя покровителемъ Англичанъ и другихъ иностранцевъ, Борисъ въ свое царствование продолжаль оказывать имъ особое внимание. Такъ нъмецие купцы, выведенные Грознымъ изъ ливонскихъ городовъ и поселенные въ Мосвев, гдв они сильно бъдствовали, получили отъ новаго царя въ займы по 300 и по 400 руб. безъ процентовъ и дозволеніе вести торговлю съ разными льготными условіями; при чемъ они причислены были въ Московской гостинной сотив, т. е. прямо въ высшему разряду туземнаго торговаго сословія. Затімъ вськъ пріфажавшихъ въ Москву Нфицевъ изъ Ливоніи и Германіи Борисъ весьма ласково принималь въ свою службу, назначаль имъ хорошее жалованье и даваль помъстья съ крестьянами. Эти Нъмцы обывновенно поступали въ иноземный отрядъ царской гвардіи. Подоврительный Борисъ повидимому разсчитываль на преданность этого отряда болбе, чемъ на своихъ русскихъ телохранителей. Кроме того онъ поручалъ набирать за границей въ русскую службу врачей, рудознатцевъ и разныхъ мастеровъ. Онъ думалъ даже о заведеніи въ Москвъ высшей школы съ иностранными учителями, гдъ русскіе юноши могли бы учиться также иностраннымъ языкамъ. Но это намъреніе возбудило неудовольствіе; духовенство говорило, что чужіе языки могуть возбудить расколы въ Русской церкви и нарушить ен миръ. Нъкоторые ревнители старины обращались въ патріарху Іову и спрашивали его, зачёмъ онъ молчить, видя такія затъи. Но смиренный, преданный Борису Іовъ, не ръшаясь противорвчить ему, отвичаль на подобные вопросы вздохами и слезами.

Не успѣвъ привести въ исполненіе мысль о высшемъ училищѣ, царь выбралъ нѣсколькихъ молодыхъ людей, и отправилъ ихъ учиться разнымъ язывамъ и наукамъ въ Любекъ, въ Англію, во Францію и Австрію. Любопытно, что эта первая отправка русскихъ учениковъ за границу окончилась полною неудачею: всѣ они тамъ и остались, и никто не вернулся на родину. Впрочемъ, виною тому могло быть наступившее потомъ Смутное время. Какъ бы то ни было, но явное пристрастіе Бориса къ иноземцамъ встрѣтило це-

удовольствіе у многихъ русскихъ людей; хотя между придворными, какъ всегда, не мало нашлось такихъ льстецовъ, которые въ угоду царю стригли свои бороды, и, по насмѣшливому выраженію современника, «въ юноши премѣняхуся». (64).

Вившияя политика въ царствование Бориса была еще болве мирная, чёмъ въ предшествовавшее царствованіе. По отношенію къ западнымъ соседямъ это была политива, можно сказать, робкая. Въ то время начались уже враждебныя действія между Сигизмундомъ III н его дядею Карломъ, который заняль шведскій престоль помимо правъ племянника. Но Борисъ не воспользовался такими благопріятными обстоятельствами для пріобретенія котя части Ливоніи, за которую было пролито столько русской крови. Вийсто энергическихъ мъръ, онъ прибъгъ къ дипломатическимъ: Поляковъ стращалъ союзомъ со Шведами, а последнихъ союзомъ съ Полявами, и вонечно ничего не достигь подобными безполезными хитростими. Со стороны Сигизмунда въ 1600 году для переговоровъ о прочномъ миръ прибыло въ Москву посольство, во главъ котораго былъ поставленъ нскусный дипломать литовскій канплерь Левь Сап'вга. Посольство это по обыкновенію окружили приставами и держали вавъ бы въ плфну, не позволяя нивакихъ сношеній съ посторонними лицами, тянули переговоры около года, и, не добившись никакихъ уступокъ относительно Ливоніи, заключили двадцатильтиее перемиріе. Точно также велись безполезные переговоры со Шведами, отъ которыхъ Борисъ не съумелъ воротить и одной Нарвы, столь важной для внішней русской торговин. Успіми только подкупить нівсколькихъ нарвскихъ гражданъ, чтобы тв отворили ворота и помогли Русскимъ завладёть городомъ. Но заговоръ былъ открыть, и участивки его подверглись вазни.

Во время переговоровъ съ Полявами и Шведами Борисъ думалъ употребить тоже средство, которое такъ неудачно Грозный испыталъ съ Магнусомъ, т. е. сдёлать изъ Ливоніи вассальное государство, посадивъ тамъ иностраннаго принца, женатаго на русской царевнѣ. Съ этою цѣлью Борисъ (въ 1599 г.) призвалъ въ Москву принца Густава, который былъ сыномъ сверженнаго съ престола шведскаго короля Эрика XIV и изгнанникомъ скитался по Европѣ. Какъ двоюродный братъ Сигизмунда III и племянникъ Карла IX, Густавъ являлся опаснымъ соперникомъ тому и другому. Годуновъ хотѣлъ выдать за него свою дочь Ксенію, и до пріобрѣтенія Ливоніи назначилъ ему въ удѣлъ Калугу съ нѣсколькими городами.

Но Густавъ оказался человъкомъ совершенно неподходящимъ. Вопервыхъ, онъ не согласился покинуть католичество и принять православіе, а во-вторыхъ не хотѣлъ разстаться съ одною замужнею нѣмкою. За такое упрямство у него отняли Калугу и дали ему разоренный Угличъ; впослъдствіи, въ Смутное время, онъ умеръ въ Кашинъ (въ 1607 г.).

Неудача съ Густавомъ не охладила въ Борисъ рвеніе породниться съ европейскими царствующими домами, въ видахъ возвышенія собственнаго рода. Онъ усердно искаль невъсты для своего сына Өеодора и жениха для дочери Ксеніи. Өеодоръ быль еще очень юнъ и могъ ждать; а врасавица Ксенія была старше его, и близилась въ поръ дъвической зрълости. Второго жениха для нея отыскали тамъ же, гдё найденъ былъ Магнусъ, т. е. въ датской королевской семьв. Съ Даніей уже давно тянулись у насъ переговоры по поводу русско-норвежской границы въ Лапландін. Этими переговорами воспользовались, и сообщили королю Христіану IV о желаніи Бориса иметь своимъ затемъ его младшаго брата, герцога Іоанна. Московское предложеніе было охотно принято; нбо вромъ благополучнаго разръшенія споровъ о Лапландін, Данія пріобр'ятала союзника противъ своей соперницы Швеціи. Іоанну объщана въ удълъ Тверская область; однако переговоры о перемънъ религи встрътили упорный отказъ; Борисъ согласился оставить затю его протестантское исповъдание и позволиль ему построить вирку въ Москвъ и въ Твери. 11 августа 1602 года въ Иванъ-городъ принца Іоанна встрётили московскій бояринъ Михаилъ Глёбовичь Салтывовъ и думный дыявъ Асанасій Власьевъ, которые проводили его до Москвы; путешествіе это обставлено было всевозможными почестами; по городамъ для принца и его датской свиты устранвали торжественныя встръчи и роскошныя угощенія. А самая торжественная встрёча оказана ему была конечно при въёздё въ Москву. Первый царскій пріемъ герцога происходиль въ Золотой палать въ присутствіи всего блестящаго двора; затывь послідоваль пиръ въ богато убранной Грановитой палатъ. Герцогъ по нашимъ обычаямъ того времени еще не могь видеть своей невесты; она же вивств съ матерью смотрвла на него изъ тайника или смотрильной налаты, устроенной около верхней части Грановитой. Женихъ быль красивый, статный молодой человёкъ; онъ очень понравился царевив Всеніи. Борисъ осыпаль нареченнаго зата дорогими подарками. Приступая къ такому важному делу какъ свадьба дочери,

онъ по обычаю отправился съ семьей своей на богомолье въ Троицкую Лавру. Но въ его отсутствіе женихъ тажко заболівль; причиною тому были усердныя московскім угощенім и неумфренность принца. Царь поручилъ его лъчение своимъ медикамъ-иноземцамъ, объщая имъ великія награды, и приказываль всёмъ молиться о спасеніи принца. Но все было напрасно. 29 октября 1602 года Іоаннъ скончался. Ворисъ и особенно его дочь были неутъпны. Погребеніе отправлено съ великою пышностью; набальзамированное тёло принца похоронили подъ каменнымъ сводомъ въ лютеранской киркв въ Нъмецкой Слободъ. (Впоследствии при Мяханлъ Өеодоровичъ, по просьбѣ Христіана IV, тело было отпущено въ Данію). Нашлись враждебные Годунову люди, которые обвинили его и въ смерти нареченнаго затя: онъ будто бы велёль отравить принца, ибо опасался, что бы тоть впоследствін, опираясь на народную привязанность, не сталъ оспаривать престолъ у царевича Өедора Борисовича. Это несомнённо нелёшая влевета. Но поводомъ въ ней могло послужить то обстоятельство, что въ самой средв, близкой къ царю, были недовольные его намфреніемъ выдать дочь за еретика, т. е. за иновърца. Такое неудовольствіе особенно высказываль Семень Годуновъ, въдавшій Аптекарскимъ приказомъ, а слёдовательно и придворными медиками, которымъ онъ будто бы по мъръ возможности препятствоваль въ успешномъ лечени принца.

Королева англійская Елизавета не безъ ревности слёдила за дружескими сношеніями Московскаго двора съ Датскимъ и Австрійсвимъ. Радвя о торговыхъ выгодахъ Англичанъ въ Россіи, она отправляла Борису льстивыя грамоты, оказывала особыя почести его посламъ, и даже предлагала найти его сыну невъсту, а его дочери жениха изъ знатемхъ фамилій, родственныхъ Англійскому королевскому дому. По смерти герцога Іоанна Ворисъ вспомнилъ объ этомъ предложеніи, и возобновиль о немъ переговоры; но случившаяся вскоръ кончина Елизаветы (въ 1603 г.) прекратила ихъ въ самомъ началь. Въ то же время царь обращалъ свои исканія жениха и невъсты въ отдаленное Закавказье, къ единовърнымъ владътелямъ Грузін. Мы видели, что уже въ парствованіе Оедора Ивановича владетель кахетинскій Александръ предлагаль свое подданство Москвъ. При Борист онъ возобновилъ свое предложение; царь отправилъ въ нему посломъ думнаго дворянина Татищева, имъвшаго также поручение поискать въ Грувіи жениха и нев'всту. Кром'в того, по просьб'в Александра, царь велёль московскимь воеводамь выступить изъ

Астрахани и Терской крыпости, занять Тарки и въ нихъ укрыпиться. Сначала предпріятіе удалось; шамхаль снова бъжаль, и Русскіе начали строить врвность въ Таркахъ. Но между твиъ Александръ Кахетпискій, угрожаемый Шахомъ Аббасомъ, призналь себя его вассаломъ и дозволилъ своему смну Константину принять магометанскую въру. Шахъ Аббасъ котя и находился въ дружескихъ сношениях съ Москвою и даже присладъ Борису въ подаровъ старинный персидскій тронъ, украшенный золотомъ и дорогими камнями, однаво старался отвлонить Грузію отъ связей съ Россіей. По его тайному приказу омусульманившійся царевичь Константинь умертвилъ своего отца Александра и занялъ его престолъ. Тогда Татищевъ покинулъ кахетинскій дворъ, убхалъ въ Карталинію, н туть владетелю ен Юрію предложиль вмёсте съ подданствомь Борису отпустить въ Москву преврасную десятилътнюю дочь Елену и молодого родственника своего Хоздроя; первая предназначалась въ невъсты Өедору Борисовичу, а второй могь сдълатся женихомъ Ксенін. Но прежде чёмъ это предложеніе было приведено въ исполнение, обстоятельства наши въ Дагестанъ перемънились. Изгнанный шамхаль Тарковскій получиль помощь оть Турокь; съ нимъ соединились многочисленныя скопища Кумыковъ, Лезгинъ, Аваръ, н осадили Тарки, гдё Русскими начальствоваль престарёлый воевода Бутурлинъ. Видя трудность удержаться въ недостроенной кръпости, онъ повинулъ ее, выговоривъ себъ свободное отступленіе. Но на пути Русскіе віроломно были окружены горцами и почти всів пали въ неровномъ бою; тутъ погибло ихъ отъ шести до семи тысачъ. Событія эти произошли въ концѣ Борисова царствованія, и Татищевъ воротился въ Москву уже послѣ его кончины. (65).

Уже усердные розыски подходящихъ къ его видамъ жениха и невъсты показывають, до какой степени Годуновъ любиль своихъ дътей и заботился объ ихъ будущности. Въ сынъ своемъ онъ, какъ говорится, души не чаяль, воспитываль его съ особымь тщаніемь и старался обогатить его умъ свёденіями, полезными будущему царю Россіи. Чтобы возбудить къ нему любовь народа, Борисъ выставляль его иногда заступникомъ и миротворцемъ. А чтобы упрочить за нимъ престолонаследіе и показать народу его участіе въ правительственной дінтельности, царь не только на торжественныхъ пріемахъ сажаль сына рядомъ съ собою, но и поручаль ему иногда вивсто себя принимать иностранныхъ пословъ; въ подобныхъ торжественных случаяхь отвёты царскіе говорились оть имени отца и смна. Очевидно, Борисъ давалъ своему юному смну значеніе соправителя—обычай не новый въ Московскомъ государствъ, которое наследовало его еще отъ Византіи.

Но всв старанія Бориса о прочности своей династін на Московскомъ престол'в оказались тщетными. У него достало ума и ловкости, чтобы подняться на эту высоту; но требовалось еще болве умвныя (и, прибавимъ, счастья), чтобы на ней удержаться. Борису недостовало твиъ именно вачествъ, которыя особенно бывають любезны народу, а именно: отврытаго, мужественнаго характера, веливодушія и находчивости. (Этими качествами, какъ извістио, обладаль его современникь Генрикь IV, родоначальникь Бурбонской династін во Франціи). Вивсто того, чтобы постоянно помнить о своемъ царскомъ достоинствъ, показывать болье довърія и умъть прощать, Борись все более и боле обнаруживаль мелочную завистливость и подозрительность, робость и суевъріе. Мы видели, какими влятвенными записами онъ думалъ оградить себя и свое семейство отъ всявихъ замысловъ и покушеній. Нізто подобное повторяется и въ его указъ о заздравной чашъ. Прежде чъкъ выпить эту чашу, надобно было теперь произносить особую молитву о здоровью и счастін царскаго величества и его семейства, о дарованін ему славы «отъ моря до моря», о нескончаемости его потомства на «Россійскомъ царствін» и т. п. Опасаясь постоянно козней отъ бывшихъ свонхъ соперинковъ, знативишихъ бояръ, Борисъ хотвлъ тщательно следить за ихъ поступками и даже словами; а потому поощряль шпіонство и доносы. А сін последніе скоро настроили его въ такимъ дъйствіямъ, которыя окончательно лишили его народнаго расположенія.

Въ числъ бояръ, пострадавшихъ отъ подозрительности Бориса, находился извъстный Богданъ Бъльскій, когда то его товарищъ и пріятель, удаленный изъ Москвы въ началъ Өеодорова царствованія и потомъ возвращенный изъ ссылки. Озабоченный постройкою кръпостей на южной украйнъ противъ Крымцевъ, Борисъ между прочимъ послалъ Бъльскаго строить тамъ городъ Борисовъ. Вдругъ царю донесли, что Бъльскій щедро награждаетъ и угощаетъ ратныхъ людей, а бъдныхъ одъляетъ деньгами, запасами и платьемъ; за что тъ и другіе его прославляютъ. Доносили также о слъдующей будто бы повторяемой имъ похвальбъ: «Борисъ царемъ на Москвъ, а я въ Борисовъ». Этого было достаточно, чтобы Годуновъ распалился гнъвомъ на Бъльскаго, приказалъ его схватить, лишить

имущества и посадить вътюрьму въ дальнемъ городъ. Одинъ иностранецъ (Буссовъ) прибавляеть, будто Годуновъ велёль своему нноземному медику выщипать у Бъльского его густую бороду, въроятно въ отместку за то, что онъ не любилъ иноземцевъ и былъ ревнителемъ старыхъ русскихъ обычаевъ. Пострадали при семъ и тъ дворяне, которые находились вийстй съ Бильскимъ при постройки города, и не доносили на него. Въ то же время свиръпствовали опалы и на другихъ знатныхъ бояръ, большею частію по доносанъ ихъ слугь и холопей. Между прочимъ слуга князя Шестунова донесъ на своего господина. Хотя обвиненіе оказалось неважнымъ и Шестунова оставили въ поков, но доносчивъ былъ щедро награжденъ: на площади передъ всвиъ народомъ объявили, что царь, за его службу и радвніе, жалуеть ему помістье и зачисляєть его въ сословіе дітей боярскихъ. Разумъется, такое поощрение доносовъ возымъло свое дъйствіе, и слуги бояръ начали часто взводить на своихъ господъ разныя обвиненія; а затімь и вообще доносы умножились до такой степени, что жены начали доносить на мужей, дёти на отцевъ. Обвиняемыхъ брали подъ стражу, пытали, томили въ тюрьмахъ. Печаль и уныніе распространились по всему государству. Но были и такіе боярскіе слуги, которые, боясь Вога, не хотели влепать на своихъ господъ и не подтверждали на судъ взводимыя на нихъ обвиненія. Такихъ людей подвергали жестовинь пытвань, жгли ихъ огнемъ и разали имъ явыки, если не могли вымучить изъ нихъ желаемыхъ показаній.

Въ особенности Борисъ и его довъренные влевреты добирались до Романовыхъ-Юрьевыхъ, которые казались ему наиболее опасными по своей близости въ последнимъ царямъ Владимірова дома и по народному въ нимъ расположению. Клевретамъ Годунова удалось подговорить ивкоего Бартенева, двороваго человъка и казначен одного изъ пяти братьевъ Никитичей-какъ ихъ тогда называли-именно Александра. Летописецъ разсказываетъ, что Семенъ Годуновъ далъ Бартеневу ившки съ разными кореньями; тотъ подбросилъ ихъ въ владовую Александра Нивитича, а потомъ явился съ доносомъ на своего господина, у котораго будто бы припасено какое-то отравное зелье. Послади обыскать владовую, и конечно нашли означенные жишки. Дилу постарались придать большую огласку: мъщки привезли на дворъ къ патріарху и коренья высыпали въ присутствін иногихъ людей. Братьевъ Романовыхъ взяли подъ стражу; взяли также ихъ родственниковъ и пріятелей князей Черкассвихъ, Репинныхъ, Сицвихъ и др. Ихъ слугъ подвергли пытвамъ,

стараясь вымучить отъ нихъ нужныя повазанія, но большею частію безъусившно. Обвиненныхъ долго судили. Въ іюль 1601 года последоваль приговорь. Старшаго изъ братьевъ Романовыхъ Өеодора Никитича, котораго какъ самаго даровитаго и предпримчиваго опасались более всёхъ, постригли подъ именемъ Филарета и сослали въ Антоніевъ Сійскій монастырь, въ Холмогорскомъ краю; жену его Ксенію Ивановну, урожденную Шестову, также постригли, подъ именемъ Мароы, и сослали въ Заонъжье; Александра Никитича сослали въ Усолье-Луду около Бълаго моря, Михаила Никитича въ Пермскій врай, Ивана Нивитича въ Пелымъ, Василія Нивитича въ Яренскъ; ихъ родственниковъ и друзей также разослали по разнымъ монастырямъ и городамъ. Трое изъ братьевъ не выдержали суровой ссылки и многихъ притесненій отъ своихъ приставовъ, и всворъ свончались, именно: Александръ, Михаилъ и Василій. Остались въ живыхъ Филареть и Иванъ. Последній вместе съ княземъ Черкассвимъ возвращенъ былъ въ Москву. Но Филаретъ Никитичъ оставался въ заточенін; къ нему приставлены шпіоны, которые должны были доносить о всёхъ его рёчахъ. Филареть въ началё быль осторожень, и приставу Воейкову въ это креми не приходилось доводить до свёдёнія царя какія либо откровенія со стороны постриженника. «Только, когда жену вспомянеть и дётейписаль приставь, -- то говорить: Малыя мон дётки! маленьки бъдныя остались; кому ихъ кормить и поить? Такь ли имъ будеть теперь, какъ имъ при мив было? А жена моя бедная! жива-ли уже? Чай она туда завезена, куда и слукъ никакой не зайдеть. Мий ужъ что надобно? Бъда на меня жена и дъти: какъ ихъ вспомнишь, такъ точно рогатиной въ сердце толкиетъ. Много они мив мвшаютъ; дай Богъ слышать, чтобы ихъ ранве Богъ прибралъ. И жена, чай, тому рада, чтобы имъ Богъ далъ смерть; а мив бы ужъ не мвшали; я бы сталъ промышлять одною своею думою; а братья уже всв, даль Богь, на своихъ ногахъ.» Спуста три года (въ 1605) приставъ Воейковъ уже жалуется на сійскаго нгумена Іону за то, что онъ двиаетъ разныя послабленія старцу Филарету. А о последнемъ доноситъ, что онъ «живетъ не по монастырскому чину, смвется невъдомо чему и говорить про мірское житье, про ловчихъ и про собанъ, навъ онъ въ мірѣ жилъ, и иъ старцамъ жестовъ, бранитъ ихъ и бить хочетъ, и говоритъ имъ: увидите, каковъ я впередъ буду.» Эта перемъна въ поведеніи Филарета въроятно находилась въ связи съ измънившимися обстоятельствами: въ то время и на

отдаленный свверъ вонечно уже достигли слухи объ успѣхахъ самозванца и ожиданія близкой гибели Годуновыхъ.

Къ унынію, распространяемому опадами, пытвами, ссыдвами и даже вазнями (вопреки объщанію, данному во время царскаго вънчанія), прибавились и физическія б'ядствія. Въ 1601 году насталь страшный голодъ влёдствіе чрезвычайно дождинваго літа, которое не дало клібо созріть, и ранняго мороза, который его окончательно побиль. Голодъ быль до того силень, что люди щипали траву, подобно скоту, или вли свно; тайкомъ вли даже человвческое масо и во множествъ умирали. Борисъ хотълъ милостями привлечь народъ и велёль раздавать деньги бёднымъ людямъ. Но эта мъра вызвала еще большее зло: въ Москву двинулись жители окрестныхъ областей, и гибли голодною смертію на улицахъ или по дорогамъ. Къ голоду присоединилась моровая язва. Въ одной Москвъ, говорять, погибло около полумильона. Только хорошій урожай 1604 года превратиль навонець бъдствіе. Около этого времени, чтобы дать работу чернымълюдамъ, царь велёлъ сломать деревянный дворецъ Грознаго и на его мъстъ возвелъ новыя каменныя палаты въ Кремль. (Въ 1600 г. окончена имъ знаменитая колокольня Ивана Великаго).

Въ связи съ голодомъ и моромъ умножилось и другое бъдствіе: страшные разбои. Многіе бояре и дворяне, не имъя чъмъ кормить слугь, распустили своихъ холопей; отъ другихъ господъ или отъ ональныхъ семей холопы разбъгались сами. Эти голодныя, бродячія толиы составляли многочисленныя разбойничьи шайки, которыя особенно свиръпствовали на Съверской украйнъ. Они появились подъ самою Москвою, подъ начальствомъ удалого атамана Хлопки Косолана. Царь принужденъ былъ выслать противъ нихъ значительное войско съ воеводою Иваномъ Басмановымъ. Только послъ упорнаго боя царское войско разбило и разсъяло разбойниковъ, потерявъ при этомъ своего воеводу. Хлопко былъ взятъ въ плънъ и повъшенъ со многими товарищами (1604 г.). (66).

Множество недовольныхъ, порожденное подозрительною политивою Годунова, и помянутыя физическія б'ёдствія значительно подконали прочность его престола, и подготовили умы въ торжеству самозванца.

## X.

## ЮГОВОСТОЧНЫЯ ОКРАЙНЫ И ПОКОРЕНІЕ СИБИРИ.

Украинныя оборонительныя линіи и военная колонизація. Степные города.—Цареборисовъ.—Города поволжскіе.—Шляхи и засіжи.—Степныя сторожи.—Уставъ о сторожевой станичной служой.—Украинное населеніе.—Вольное казачество.—Грабежи на Волгів.—Строгановы и ихъ колонизаціонная діятельность.—Сибирское ханство.—Родъ Тайбуги и Чингизидъ Кучунъ.—Прибытіе волжскихъ атамановъ въ Строгановскіе городки.— Походъ за Каменный Поясъ.—Взятіе стольнаго города Сибири.—Немилостивая царская грамота Строгановымъ.—Казацкое посольство въ Москъвъ.—Подкрівпленіе.—Неудачи.—Гибель Ермака и его значеніе.—Вторичное завоеваніе Сибирскаго ханства.—Упорство Кучума и его судьба.—Московская колонизаціонная политика.

Двухвъвовое хозяйничанье Татарскихъ ордъ въ пустынныхъ и степныхъ пространствахъ нашего юговостова широво раздвинуло эти пространства на счеть окрайныхъ русскихъ вемель. Хотя собственныя кочевья этихъ ордъ располагались въ степяхъ, примыкавшихъ къ нижнему теченію Волги, Дона и Дивпра, однако набъги хищниковъ и постоянно грозившая отъ нихъ опасность образовали широкую пустынную полосу земли между кочевыми ордами и населенными русскими украйнами, далеко отодвинувъ сін посліднія въ свверу. Но со времени освобожденія Восточной Руси отъ ига и после упадка Золотой Орды возобновляется движение со стороны Русскаго народа на юго-восточныя пространства, и начинается весьма постепенное, медленное занятіе вышеназванной пустынной полосы, частію лівсной, а частію степной. Это занятіє совершилось посредствомъ колонизацін, преимущественно военной. Московское государство построеніемъ городовъ и острожковъ и устройствомъ укръщенныхъ диній выдвигаетъ на югь и востокъ свое военно-слу-

жилое сословіе. Но долго еще, до самаго конца XVI в'яка, первую или внутреннюю оборонительную линію для столицы и вообще государственнаго центра отъ набъговъ Крымской орды и Ногаевъ составляють ръка Ока и расположенные по ней или по ея притовамъ города: Нижній, Муромъ, Касимовъ, Переяславль Рязанскій, Кашира и Серпуховъ. За этой внутренией выступала вторая линія, передовая или украинная, на востокъ начинавшаяся отъ ръки Суры, а на западъ упиравшаяся въ Десну. Эта линія шла по украйнамъ мещерскимъ, рязанскимъ и съверскимъ, большими изломами и выступами, и имъла развътвленія, особенно въ западной своей части, т. е. въ Съверской украйнъ. Она заключала въ себъ города: Алатырь, Теминковъ, Кадомъ, Шацеъ, Рясеъ, Данковъ, Проискъ, Михайловъ, Епифань, Дедиловъ, Тулу, Мценскъ, Новосиль, Орелъ, Рыльскъ, Путивль и Новгородъ Съверскій. За этой передней или украинной линіей начиналось упомянутое выше пустынное пространство, въ которомъ постепенно тамъ сямъ появлялись городки и острожки; умножаясь въ числё, они потомъ связывались въ новыя пограничныя черты или линіи, которыя отодвигали далве на югь и востовъ прочно занятие предъли Московскаго государства. Тавъ при Оедоръ Ивановичъ возобновлены древніе города Курскъ на Семи, Елецъ на Быстрой Сосив и вновь построены въ области верхняго Дона и Донца Ливны, Воронежъ, Осколъ, Валуйки и Бългородъ. Эти города составили уже такъ наз. польскую (т. е. степную) украйну.

Достигнувъ престола, Борисъ Годуновъ выдвинулъ еще далѣе въ степь южный уголъ этой польской черты построеніемъ Царева-Борисова на Осколѣ, почти у впаденія его въ Донецъ. Постройка города поручена была извѣстному Богдану Бѣльскому и Семену Алферьеву. Сохранился наказъ, данный по сему поводу названнымъ воеводамъ, и другіе документы, которые сообщають намъ любопытныя подробности о способахъ постройки и содержанія пограничныхъ городовъ въ то время. А именю:

Въ 1599 году, за недѣлю до Ильина дня должны были собраться въ Ливнахъ служилые и мастеровые люди, назначенные для основанія новаго города; тутъ были дворяне, дѣти боярскіе, станичники, стрѣльцы, казаки, плотники, кузнецы, пушкари и пр. Воеводы осмотрѣль ихъ, снабдили порохомъ, свинцомъ, ядрами, сухарями, толокномъ, крупою и двинули къ городу Осколу. Здѣсь они посадили пѣшую рать на суда, которыя нагрузили также съѣстными и военными при-

насами. Взято было и все нужное для церковнаго строенія-образа, антиминсы, книги, ризы. Суда поплыли Осколомъ, а конница пошла рядомъ съ ними по обонмъ берегамъ, высылая разъйзды въ степь и всячески оберегая себя отъ нападенія Татаръ и Черкасъ (украннсвихъ казаковъ). Придя къ устью Оскола, воеводы остановились подлв того ивста, которое заранве было осмотрвно и выбрано для города двумя служилыми людьми, Чулковымъ и Михневымъ. Тутъ они предварительно поставили острожекъ, украпленный рвомъ и пушками; а потомъ велёли нарубить сосноваго и дубоваго лёсу и после молебствія съ водосвятіемъ приступили въ постройве самаго города, который должны были назвать Цареборисовымъ. Вновь построенный пункть оказался тщательно украпленнымъ. Сосновая ствна собственно города или времля завлючала до 380 саженъ въ овружности и была двойная, въ 4 сажени высоты. Отступя отъ нея на нъсколько саженъ, около города шелъ земляной валъ, насычанный между подпорами изъ бревенъ, досокъ, кольевъ и плетня и сверхъ всего этого обложенный дерномъ; мъстами въ немъ были поставлены башни; за валомъ шелъ глубовій ровъ; а за нимъ расположены слободы стрёльцовъ, казаковъ и пушкарей; около слободъ срубленъ острогъ въ двѣ сажени высоты. Этимъ не ограничивалось украпленіе города: въ 7 верстахъ отъ него въ пола поставлены тройными рядами надолбы; внутри этого пространства во время опасности пасся своть горожань и могли помъститься будущіе оврестные врестьяне со своими стадами. Въ городъ воздвигли два храма, Троицкій и Борисогивский, снасженные полнымъ причтомъ. Изнутри города на случай осады выкопанъ тайникъ, ведшій къ рівев. Гарнизонъ его составляли около 3000 ратныхъ военнослужилыхъ людей, которые въ назначенные сроки сменались партіями, приходившими изъ другихъ, более безопасныхъ украинныхъ городовъ. Известно, какой печальной участи подвергся отъ подозрительнаго Бориса главный строитель этого города оружничій Богданъ Більскій. Послів ссылки Більсваго Годуновъ продолжалъ заботиться о Цареборисовъ, и вообще придавалъ ему важное значеніе. Но въ наступившую вскор'в Смутную эпоху этоть городь, слишкомъ далеко выдвинутый въ степь и не усивышій развить собственное осёдлое населеніе, быль повинуть ратными людьми, и на время запуствлъ.

Новопостроенный городъ, какъ мы видимъ, обыкновенно окружался разными слободами, каковы: пушкарская, стрълецкая, казачья и др.; это обстоятельство показываеть, что московское правительство, выводя русскую военную колонизацію въ украинных пространствахъ, принимало мёры, чтобы эта колонизація пустила тамъ прочные корни и утвердила центры, около которыхъ развивались бы мёстное населеніе, земледёльческая и промышленная дёятельность. Въ мирное время тё же служилые люди обработывали отводимые имъ, ближайшіе къ городу, поля и луга. Впослёдствій къ нимъ присоединялись новые переселенцы изъ внутреннихъ областей, которые строили въ этой мёстности деревни и починки, а во время сильной военной тревоги спёшили со своими семействами, имуществомъ и стадами укрываться за городскими укрёпленіями, увеличивая собою число ихъ защитниковъ.

Одновременно съ дѣломъ русской военной колонизаціи на южной или польской украйнѣ, происходило такое же колонизаціонное движеніе въ восточной или Волжской полосѣ. Только здѣсь оно пока направлялось почти исключительно вдоль самой рѣки Волги. Послѣ нокоренія царствъ Казанскаго и Астраханскаго, московское правительство прежде всего воздвигло русскій твердыни въ самыхъ ихъ столицахъ, т. е. въ Казани и Астрахани; а затѣмъ принялось послѣдовательно и настойчиво возводить города по приволжскимъ кранмъ въ видахъ внѣшней обороны и прочнаго закрѣпленія за собой всего теченія этой великой рѣки.

Построеніе первыхъ городовъ направлено было противъ безпокойныхъ инородцевъ бывшаго Казанскаго царства, въ особенности противъ матежныхъ Черемисъ; въ ихъ странв на правомъ нагорномъ берегу Волги, выше Казани, между Васильсурскомъ и Свіяжскомъ были основаны Козмодемьянскъ и Чебоксары. А ниже Казани, также при Иванъ Грозномъ, были построены Тетюши на правомъ же волжскомъ берегу и Лаишевъ на Камъ, недалево отъ ея впаденія въ Волгу. Два последніе города, кроме обузданія местныхъ инородцевъ, имъли своею задачею защиту прав отъ набъговъ Ногайскихъ татаръ. Не представляя такой сплоченной силы, какъ Крымская Орда, Ноган были и менте воинственны. Однако ихъ набъти и движенія причинали немало заботъ московскому правительству, въ особенности при ихъ наклонности возбуждать въ мятежу и подавать руку помощи бунтовавшимъ приволжскимъ инородцамъ. Для обороны отъ ихъ вторженій, оно выбирало на Волгв и Камв превмущественно тв нункты, гдв издавна существовали перевозы, т. е., гдв совершалась обычная переправа Татаръ на явний берегъ. Въ такихъ именно пунктахъ и были построены Лаишевъ и Тетющи,

При Оедорѣ Ивановичѣ противъ Ногаевъ строитси городъ Самара, на лѣвой сторонѣ Волги, при виаденіи въ нее рѣви Самары, т. е. на оконечности Самарской луки. Вслѣдъ за Самарой, ниже на Волгѣ возникаетъ Царицынъ, тамъ, гдѣ Волга сближается съ Дономъ, или на такъ нав. Переволокѣ, и Саратовъ—почти на средниѣ разстоянія между Самарой и Царицынымъ. Построеніемъ этихъ трехъ городовъ область Казанская связана съ Астраханскою и важный судовой путь по Волгѣ пріобрѣлъ болѣе безопасности кавъ отъ кочевыхъ татарскихъ ордъ, такъ и отъ шаекъ воровскихъ казаковъ.

Понятно, что появленіе подобныхъ укрѣпленныхъ мѣстъ весьма не нравилось степнымъ хищникамъ; ихъ набъги въ предълы Московскаго государства встрічали теперь немалыя затрудненія; а еще болве затрудненій должны были они испытывать, когда возвращались нзъ этихъ набъговъ, обремененные добычею и плънниками: московскіе отряды, вооруженные огнестрівльными оружіеми, выходили изъ городовъ и преграждали имъ путь въ какомъ либо тесномъ мъсть или при переправъ черезъ ръку. Когда Борисъ Годуновъ воцарился въ Москвъ, крымскій ханъ Казы-Гирей присладъ ему грамоту, въ которой убъждаль его не строить городовъ въ степи и приводиль такіе доводы: досель онь отговариваль турецкаго султана посылать рать на Московское государство за дальностію разстоянія, а теперь, когда султанъ узнаеть, что московскіе города подошли близко, то пожалуй пошлеть рать; да и Татаръ теперь трудно будетъ удерживать отъ задиранія Русскихъ, такъ какъ города последнихъ стоятъ недалеко. Казы-Гирею отвечали, что турецкая рать Москвъ нестрашна, а города поставили въ полъ противъ воровъ Червасъ и Донсвихъ казаковъ, которые грабили московскихъ и крымскихъ пословъ и гонцовъ. Еще прежде того, при Өедоръ Ивановичъ, когда на Волгъ построена была Самара, ногайскій винзь Урусь съ своими мурзами потребоваль отъ астраханскихъ воеводъ, чтобы Самара была снесена, а иначе грозилъ ее разорить. Ему также отвічали, что городъ поставленъ для обереганія самихъ Ногаевъ отъ воровскихъ казаковъ.

Такъ какъ самою естественною задержкою для татарскихъ набъговъ служили рѣчные переправы или «передазы», то Крымцы старались обходить сволько нибудь значительныя рѣки и для сего пользовались водораздѣлами. Поэтому главнымъ путемъ ихъ вторженія въ Московское государство былъ такъ назыв. Муравскій шляхъ. Онъ шелъ отъ Крымскаго перешейка или Перекопа на сѣверъ по возвышенному кряжу, который разделяеть сначала бассейны Донской и Дивпровскій, потомъ Донской и Оксвій, и упирался въ городъ Тулу или, точиве, въ Тульскую оборонительную засвку. Засъками назывался собственно срубленный лъсъ, наваленный вдоль оборонительной черты съ проходами, которые оберегались ратными людьми; а въ мъстахъ отврытыхъ и ровныхъ эти засъки соединялись между собою рвомъ съ валомъ и частоколомъ, въ которыхъ мъстами также были проходы или ворота съ бойницами; ръчные броды и перелазы въ такой оборонительной чертв забивались свании и дубовыми кольями. Отъ Муравскаго шляха, какъ вътви, отдълялись другіе шляхи, а именно Изюмскій и Калміусскій. Изюмскій шляхъ начинался у верховьевъ Орели, пересвиаль Донецъ и шель далве по водораздёлу Донца и Оскола; а Калміусскій направлялся еще восточеве. На семъ последнемъ и были расположены помянутые выше польскіе или степные города Ливны, Осволь, Валуйви и Цареборисовъ. Кромъ этихъ главныхъ дорогъ съ юга въ Россію, существовало много другихъ, которыми также пользовались татарскіе хищневи, особенно, вогда они вторгались мелении партіями; таковы, прозванные потокъ, шляхи Бакаевъ или Свинный, Сагайдачный, Ромодановскій и др.

Чтобы наблюдать за военными движеніями Татаръ въ степи и вовремя получать известія объ ихъ вторженіяхъ, на Московскихъ рговосточных украйнах издавна учреждена была сторожевая, станичная и полевая служба. Начало ен восходить въ XIV веку, въ эпохъ Димитрія Донского; а распространеніе въ ХУ, особенно во времени Ивана III. Но вполнъ развилась она въ XVI въкъ при Иван'в Грозномъ. Московскіе сторожевые отряды разсівяны были по степанъ. Они выходили изъ украинскихъ криностей подъ начальствомъ своихъ сотенныхъ головъ и располагались стоянкой гдв нибудь въ укрытомъ мъстъ, откуда высылали разъезды по всемъ направленіямъ, высматривали степные шляхи и савмы, добывали язывовъ, т. е. перехватывали Татаръ, отъ которыхъ можно было получить въсти, и давали знать украинскимъ воеводамъ о приближенін хищныхъ Крынцевъ, Ногаевъ или Казанцевъ. Эти сторожевыя нии подвижныя станицы предшествовали построенію полевыхъ укранискихъ городковъ и острожковъ и намечали ихъ места; а съ размноженіемъ сихъ украпленій, она получали въ нихъ новые опорные нунеты и сами выдвигались все далбе и далбе въ юговосточныя степи и дубровы. Около 50-хъ годовъ XVI въка московскія сторожи и станицы охватывали все пустынное юговосточное пространство отъ Алатыря и Темнинова до Рыльска и Путивля. Влагодаря имъ, немало крымскихъ и казанскихъ вторженій встрѣтили своевременный отпоръ со сторены предупрежденныхъ московскихъ воеводъ.

Сторожеван и станичная служба находилась въ въдъніи Разряднаго приказа. Чтобы дать ей болбе порядка и лучшее устройство, Иванъ IV въ январв 1571 года назначилъ главнымъ ся начальникомъ знаменитаго воеводу князя Михаила Ивановича Воротинскаго; въ помощники ему далъ князя Тюфякина и извъстнаго дъяка Ржевсваго для сторожи со стороны Крымцевъ, а Юрія Булгакова — со стороны Ногаевъ. Воротынскій и его помощники собрали всё хранившіяся въ Разряді росписи сторожамъ и станицамъ, вызывали въ Москву самихъ станичниковъ и дёлали имъ подробные распросы. Послъ того они написали новый уставъ для этой службы, который и быль утверждень царемь. Воть ивкоторые образцы правиль, заключавшихся въ семъ уставв. «Сторожамъ стоять въ местахъ усторожливыхъ и вадить по урочищамъ направо и налъво по два человъка», «два раза на одномъ мъстъ вашу не варить (т. е. огонь не раскладывать); а гдв кто полдневаль, тамъ не ночевать»; если сторожи подстерегуть приходъ Татаръ, то посылають своихь ближайшихь товарищей съ въстями въ украинскіе города; сами-же должны следовать за Татарами и по ихъ савмамъ (т. е. по ширинъ и торности вонской дороги) и по станамъ смекать, какое ихъ число, а потомъ посыдать съ новыми въстями другихъ своихъ товарищей. Станицы въ опредъленные сроки сибилотъ другъ друга; если же которыя не дождутся сивны и уйдуть, а въ это время случится татарскій наб'ягь, то виновнымъ назначена смертная вазнь. Сторожи, которыя простоять лишнее время по неприбытию другихъ ниъ на сивну, берутъ съ последнихъ въ свою пользу пеню по полуполтинъ на человъва въ день. Если вавихъ сторожей люди, посланные отъ воеводъ и головъ съ дозоромъ, найдуть стоящихъ небрежно и неусторождиво или не недовзжающихъ до назначенныхъ урочищъ, твиъ бить внутомъ. Сторожи вывзжали на службу съ запасными вонями («о дву конь») и воней должны были имъть «добрыхъ», а не «худыхъ». Станичная служба начиналась съ весны съ апръля, продолжалась до декабря, т. е. восемь мъсяцевъ, и была разделена на 8 станицъ; а такъ какъ срокъ для каждаго караула быль двухнедёльный, то каждой станицё приходилось выёзжать на

сторожу два раза въ годъ. Кромъ служилыхъ людей, именно дътей боярскихъ и казаковъ, въ съверскія сторожи прежде допускались и наемные севрюки, т. е. жители Съверщины; но такъ какъ эти севрюки обыкновенно стоятъ неусторожливо и вовремя не усматриваютъ приходъ Татаръ, или пріъзжаютъ съ ложными въстями и производятъ напрасную тревогу, то впредъ запрещено принимать ихъ въ сторожевую службу.

Прежде нежели было окончено введение новаго устава, а также сдёланы провёрка и болёе цёлесообразное распредёленіе сторожевыхъ станицъ на самыхъ мъстахъ ихъ службы, совершилось извёстное нашествіе Девлетъ-Гирея на Москву літомъ того-же 1571 года. После него поэтому новый уставъ быль введенъ съ особымъ тщаніемъ и сторожевая служба приведена въ лучшій порядовъ, о чемъ ясно свидітельствуєть неудачное нашествіе того-же Девлеть-Гирея въ следующемъ 1572 году. После опаим и смерти князя Воротынского начальникомъ сторожевой службы Иванъ IV назначилъ своего родственника боярина Никиту Романовича Юрьева, который въ свою очередь сдёлаль въ сторожевой службъ нъвоторыя сообразныя съ обстоятельствами перемъны, усилиль дозорь за станичниками и выдвинуль ихъ разъйзды еще далве въ степи. Но такъ какъ эти слишкомъ дальніе разъвзды (иногда на нъсколько сотъ версть отъ украинскихъ городовъ) препятствовали своевременной доставкъ въстей, то при Оедоръ Ивановить видимъ обратное стремленіе: разъвзды по возможности совращать, а занимать степи построеніемъ городковъ и острожновъ. Съ умноженіемъ украинныхъ городовъ умножались и сторожевыя станицы; ибо въ важдомъ новопостроенномъ городъ учреждалось извъстное количество сторожъ, которыя по очереди совершали опредёленные для нихъ разъвзды.

Итакъ постепенное закръпленіе степной оврайны за Московскимъ государствомъ совершалось въ XVI въкъ преимущественно посредствомъ военной колонизаціи, т. е. посредствомъ служилаго сословія; такъ какъ мирному населенію пока еще не было мъста въ этой полосъ, подверженной постояннымъ военнымъ тревогамъ. Составъ украинскаго служилаго сословія представляется довольно разнообразный. Высшій его слой составляли дворяне и дъти боярскіе; но число ихъ было невелико сравнительно съ остальными низшими классами, каковы стръльцы, казаки, пушкари, ватиньщики, воротники, засъчные сторожа и пр. Такъ, обращаясь къ помянутому

основанію Цареборисова, мы видимъ, что съ Богданомъ Бъльскимъ и Семеномъ Алферьевымъ отправлено было 46 дворянъ и 214 дътей боярскихь, а стрёльцовь, казаковь и другихь разрядовь около 2700 человъвъ. Дворяне, дъти боярскіе и часть казаковъ составляли конницу; изъ нихъ назначались и станичные разъйзды; стрильцы, и остальные вазави составляли пехоту, а пушкари, затиныщиви и воротники артиллерію. Хотя правительство старалось замінить денежное жалованье раздачею всёмъ служилымъ людямъ ближнихъ къ новопостроенному городу (и никому тогда не принадлежавшихъ) пахотныхъ полей, дубровъ, свиныхъ повосовъ и другихъ угодій на помъстномъ правъ; но, пока эти земли не могли быть обрабатываемы, украйнные служилые люди получали на свое содержание денежное и хатоное довольствие. Только съ построениемъ новыхъ городовъ, еще далъе выдвинутыхъ въ степь, население прежинхъ, вивств съ большею степенью безопасности, получало возможность обращаться въ обработей земель и высылать въ окрестныя міста земледъльческіе деревни и починки, которые, благодаря плодородію почвы, своро поднимали мъстное благосостояніе. (67).

Въ этой русской колонизацін, въ этомъ обратномъ движенін Русскаго народа на юговосточныя украйны, когда то занятыя Славянскими племенами, но отнятыя у нихъ Половцами и Татарскими ордами, весьма важную роль играетъ казачество.

Начало вазачества на Руси восходить во временамъ татарскаго нга, если не ранве (такъ такъ предшественниками его можно считать древнерусскія вольныя дружины бродниковъ). Но самое имя его несомивнно перешло въ намъ отъ Татаръ, у которыхъ казаками называлась, въ противоположность большимъ и знатнымъ родамъ, намболве бъдная часть народа, обреченная на безпріютное скитальчесвое существованіе; вообще оно означало низшій разрядъ ордынцевъ. Это имя связывалось у насъ съ бездомвами, бобылями, чернорабочими ватагами и т. п. людьми; но главнымъ образомъ оно сосредоточилось на извёстномъ военнослужиломъ классё, представлявшемъ легковооруженный и наиболее подвижной отдель войска. Впервые такое военнослужное сословіе встрівчается около половины XV въка на Разанской украйнъ, вооруженное кольями, рогатинами и саблями. А въ XVI въвъ мы видимъ его распространеннымъ уже по всёмъ южно-русскимъ украйнамъ. Оно составляетъ часть гаринзона въ украинскихъ городахъ и отправляеть службу отчасти пешую, отчасти конную; послёднюю особенно въ качестве сторожевыхъ разъйздовъ или станицъ. Это такъ называемые городовые казаки, которые получають за свою службу отъ правительства денежное и хабоное жалованье, а иногда и земельные надёлы. Радомъ съ этими городовыми вскоръ появляются и вольные казаки. То были люди, ушедшіе далеко въ степь, полуосъдаме и непризнававшіе надъ собой никакой государственной власти. Они соединялись въ отдельныя ватаги или станицы, которыя располагались преимущественно по берегамъ ръкъ, обильныхъ рыбою, и заводили нъкоторое хозяйство. Управлялись они своими выборными ватаманами и своимъ общиннымъ вругомъ (родъ древнерусскаго ввча). Ватаги вольныхъ казаковъ наполнялись самыми смёлыми людьми, которыхъ тянуло въ степное приволье или которымъ почему-либо тяжело было оставаться на родинв. Туть были люди разныхъ состояній, преимущественно изътёхъ же городовыхъ вазавовъ, а затемъ бъглые врестьяне и холопы, искавшіе личной свободы. Но, выдвигаясь на самые крайніе предёлы пустынной полосы въ близвое сосъдство съ татарскими ордами, вольное казачество естественно должно было вооруженною рукою отстанвать отъ нихъ свое существованіе, а при удобномъ случай оно само переходило въ настуиленіе и нападало на отдёльные отряды или становища татарскія, грабило ихъ и разоряло. Такимъ образомъ вольное казачество являлось самымъ передовымъ оплотомъ и вийстй двигателемъ русской колонизаціи въ южныхъ степяхъ.

Это казацкое колонизаціонное движеніе съ самаго начала приняло два главныхъ направленія: съ одной стороны на нижній Донъ и Волгу, съ другой на нижній Днвпръ. Относительно движенія на Донъ имвемъ любопытный наказъ, данный Иваномъ III въ 1502 году великой княгинв рязанской Агриппинв (управлявшей по малолютству своего сына Ивана), по поводу обратнаго пробзда турецкаго посла чрезъ рязанскія земли. Великій князь московскій наказываеть ей дать послу провожатыхъ сотню и болве; а ея деверь удільный рязанскій князь Оедоръ долженъ былъ выставить еще 70 человівъ. «Да на сотню десятка три своихъ казаковъ понакинь», говорить наказъ. Это, очевидно, рязанскіе городовые казаки, которые туть же даліве противополагаются коренному военнослужилому сословію: «й ты бы у перевоза десяти человікамъ ослобонила нанявшись казакамъ, а не лучшимъ людямъ». Провожатые должны были сопутствовать послу только до Рясской переволоки, закиочавитейся между притоками Оки и Дона. «А ослушается кто и пойдетъ самодурью на Донъ въ молодечество, ихъ бы ты, Аграфена, велъла казнити» — прибавляетъ Иванъ III. Ясно, что тутъ подъ молодечествомъ разумъется вольное Донское казачество, въ которое уходили преимущественно городовые казаки и другіе ратные люди, въроятно тъ, которые были недовольны тагловою службою или убъгали отъ наказанія за какую-либо вину. Къ концу XVI въка вольное казачество своими поселками или станицами охватило уже среднее и нижнее теченіе Дона, и главнымъ его средоточіємъ, повидимому, является укръпленный городокъ или станица Раздоры, расположенная при впаденіи Донца въ Донъ.

Донъ сдёлался разсадинномъ казачества по всему юговосточному пространству; отсюда оно распространилось на Теревъ и на Волгу, а съ Волги потомъ и на Янкъ. Считалсь большею частью номинально въ подданствъ Москвы, а въ сущности не признаван надъ собою нивавой государственной власти, Донское и Волжское казачество неръдко занималось разбоемъ и потому сдълало небезопасными торговые пути, какъ сухопутные, такъ и въ особенности судовые. При чемъ оно не разбирало татарскіе, персидскіе и бухарскіе вараваны отъ русскихъ и грабило даже московскихъ пословъ, отправляемыхъ въ мусульманскія страны. Своими різчными походами оно напоминало древнихъ новгородскихъ повольниковъ. Московское правительство при случав пользовалось казацкою силою въ борьбв съ кочевниками; подарками и наградами старалось привлечь атамановъ въ свою службу; а когда Крымцы или Ноган приносили жалобы на грабежи и пападенія вазаковъ, отвічало, что они ему неподвластны и воюють на свой страхъ. Такъ казаки однажды взяли и пограбили ногайскій городовъ Сарайчивъ на Янев, а въ другой разъ пограбили турецко-гатарскій городъ Азовъ. Когда же казацкіе грабежи становились слишкомъ дерзки, обращаясь отчасти на царскіе караваны, и вызывали горькія жалобы союзныхь Москев ногайскихь князей, то выведенное изъ теривнія московское правительство посылало воеводъ съ значительными отрядами для того, чтобы ловить и въшать грабительскія шайки.

Во вторую, бѣдственную, половину царствованія Ивана IV, въ семидесятыхъ годахъ XVI столѣтія, особенно усилились казацкіе грабежи на Волгѣ, такъ что этотъ важный торговый путь сдѣлался тогда крайне небезопаснымъ. Обыкновенно казацкая шайка гдѣ-либо въ укрытомъ природою мѣстѣ поджидала проходящіе по Волгѣ караваны и потомъ неожиданно нападала на нихъ на своихъ легеихъ дадьяхъ. Тавими удобными притонами наиболее славилась тогда Самарская лука съ ен береговыми утесами и пещерами, закрытыми дремучимъ боромъ. Поперегъ этой луки течетъ на свверъ небольщая рвчка Уса, которая въ южной части луки сближается съ Волгою. Тутъ при устью рычки съ вершины волжскихъ утесовъ казацкіе сторожевые наблюдали приближение судовыхъ каравановъ, шедшихъ сверху. Завидъвъ караванъ, казаки или тотчасъ бросались на него, или переплывали по ръкъ Усъ на южную сторону луки и успъвали переволавивать свои челны въ Волгу, пока караванъ огибаль луку. Изъ казачьихъ атамановъ, занимавшихся такими грабительскими подвигами, особенно сдълался извъстенъ Иванъ Кольцо. Государь Иванъ Васильевичъ, разгитванный дерзкими грабежами царскихъ каравановъ и пословъ, отправилъ на разбойниковъ рать и велълъ казнить ихъ смертію. Воеводы действительно захватили многихъ казаковъ и перевъшали. Но часть ихъ съ нъкоторыми своими атаманами успъла уйти вверхъ по Волгъ и по Камъ; въ числъ этикъ атамановъ были Ерманъ и Кольцо. Здёсь, на Каме, они вощии въ связи съ Строгановыми, богатыми пермскими промышленниками и землевладвльцами.

Предви Строгановыхъ, по всей вёроятности, принадлежали въ твиъ новгородскимъ фамиліямъ, которыя когда-то колонизовали Двинскую землю, а въ эпоху борьбы Новгорода съ Москвою перешли на сторону послёдней. Они имёли большія владёнія въ Сольвычегодскомъ и Устюжскомъ крав и нажили великія богатства, занимаясь здёсь солянымъ промысломъ, а также ведя торговлю съ сосёдними инородцами Пермявами и Югрою, у воторыхъ вымънивали дорогіе міха. Главное гийздо этой фамилін находилось въ Сольвычегодсев, въ сосвдствв съ Зырянами Малой Перии. О богатствахъ Строгановыхъ свидетельствуетъ известіе, что они помогли Василію Темному выкупиться изъ татарскаго плёна; за что въ свою очередь получили отъ веливихъ виязей московскихъ разныя пожалованія и льготныя грамоты. При Иванъ III извъстенъ Лука Строгановъ; а при Василіи Ивановичв внуки этого Луки Строганова получають довволеніе населить одинь пустынный участовь въ Устюжскомь увздъ. Продолжая заниматься солянымъ промысломъ и торговлею, Строгановы въ то же время являются самыми крупными дівятелями на поприщъ заселенія съверовосточных земель. Въ царствованіе Ивана IV они распространяють свою колонизаціонную діятельность и на

Привамскій край, т. е. на Великую Пермь, которая была присоединена въ Московскому государству при Иванъ III. Въ то время главою сей замічательной семьи является Аннеій, внукъ помянутаго Луки; но, въроятно, онъ уже быль старъ, и дъятелями выступаютъ собственно его три сына: Яковъ, Григорій и Семенъ. Они выступають уже не простыми, мирными колонизаторами завамских странь, но съ правами виёть свои военные отряды, строить крёпости, вооружать ихъ собственными пушками, и на свой счеть и страхъ отражать набъги враждебныхъ инородцевъ, ногайскихъ и сибирскихъ Татаръ, Вогуличей, Остяковъ, Башкиръ и т. п. Такимъ образомъ Строгановы представляли родъ феодальныхъ владёльцевъ на нашей восточной окрайнъ. Московское правительство, только-что покорившее Казань и Астрахань и озабоченное тогда на югь борьбою съ 🖴 Крымцами, а на съверозападъ начавшеюся войною съ Ливоніей, охотно предоставляло предпріничивымь людямь всё льготы и права на оборону съверовосточныхъ предъловъ.

Въ 1558 году Григорій Строгановъ бьетъ челомъ Ивану Васильевичу о следующемъ: Въ отчине государя въ Великой Перми по объимъ сторонамъ Камы ръки отъ Лысвы до Чусовой лежатъ мъста пустыя, лёса черные, рёки и озера дикія, острова и наволоки необитаемые и никому неотписанные. Челобитчикъ просить пожаловать Строгановымъ это пространство, объщая поставить тамъ городъ, снабдить его пушками, пищалями, пушкарями и воротниками, чтобы оберегать государеву отчину отъногайскихъ людей и отъ нныхъ ордъ; проситъ дозволенія въ этихъ дикихъ містахъ лівсь рубить, пашню пахать, дворы ставить, людей неписьменных и нетяглыхъ призывать, варницы заводить и соль варить. Царь велёль навести справки, и оказалось, что мъста сін дъйствительно лежать впусть и доходу въ казну никакого не приносять. Тогда грамотою отъ 4 апрёля того же года царь пожаловаль Строгановымь земли по объимъ сторонамъ Камы на протяжени 146 версть отъустья Лысвы до Чусовой, съ просимыми льготами и правами, и позволиль заводить слободы, населяя ихълюдьми нетяглыми, исключая воровъ н разбойниковъ; освободилъ ихъ на 20 лътъ отъ платежа податей и отъ земскихъ повинностей, а также отъ суда пермскихъ намъстниковъ; такъ что право суда надъслобожанами принадлежало тому же Григорію Строганову, а самъ онъ является подсуднымъ только суду царскому непосредственному. Эта царская грамота любопытна еще твиъ, что на ней подписались окольниче Оедоръ Ивановичъ

Умного и Алексви Оедоровичь Ада шевь. Отсюда можемь догадываться, что энергичная двятельность Строгановыхь на нашей сверовосточной украйны является не безь связи съ двятельностью лучшаго совытника первой половины сего царствованія. Григорій Строгановь построиль городовь Канкорь на правой стороны Камы, при внаденіи вь нее рычки Пыскорки. Спустя шесть лыть, онь испросиль позволенія построить другой городовь, на 20 версть ниже перваго на Камы же, на Орловскомь наволовы, наименованный Кергеданомь (но впослыдствій онь назывался Орломь). Эти городки были обнесены врышими стынами, вооружены огнестрыльнымь наридомь и имыли гарнизонь, составленный изъ разныхь вольныхь людей: туть были Русскіе (въ томь числы казаки), Литовцы, Нымцы и Татары. Когда учредилась опричина, Строгановы просили царя чтобы ихъ города и промыслы были причислены въ опричину, и эта ихъ просьба была исполнена.

Въ 1568 году, старшій брать Григорія, Яковъ Строгановъ бьеть челомъ царю объ отдачв ему на такихъ же основаніяхъ всего теченія ріви Чусовой и двадцативерстное разстояніе по Камів ниже устья Чусовой. Царь согласился на его просьбу; только льготный срокъ былъ теперь назначенъ десятильтній (следовательно, онъ кончался въ одно время съпредыдущимъ пожалованіемъ). Яковъ Строгановъ поставилъ острожки по ръкъ Чусовой и завелъ слободы, которыя оживили этоть безлюдный дотолё врай. Вскорё начались и военныя ихъ дъйствія для обороны врая отъ сосъднихъ инородцевъ. Такъ въ 1572 году въ землъ Черемисской вспыхнулъ бунтъ; толна Черемисъ, соединясь съ Остявами и Башкирами, вторгласъ въ Привамскій врай, разграбила на Кам'в суда и побила н'асколько десятвовъ торговыхъ людей. Строгановы послали на Черемисъ своихъ ратныхъ людей, которые и усмирили бунтовщиковъ. Но Черемисъ поднималь противь Москвы сибирскій хань Кучумь; онь же запрещаль Остявамъ, Вогуламъ и Югръ платить ей дань. Посему, въ слъдующемъ 1573 году, племяннявъ Кучума Магметкулъ приходилъ съ войскомъ на ръку Чусовую, и побиль многихъ Остяковъ, московскихъ даньщиковъ; причемъ убилъ и царскаго посла (Чабукова), вхавшаго въ Киргизъ-Кайсацкую орду. Однаво онъ не посмель напасть на Строгановскіе городки и ушель обратно за Каменный Ноясъ (Уральскій хребеть). Извішая о томъ царя, Строгановы просили разръщенія распространить свои поселенія за Поясомъ, построить городки по реке Тоболу и его притокамъ, и заводить

тамъ слободы съ твии же льготами, которыя имъ даны на Камви Чусовой, а они, съ своей стороны, обвщали не только оборонять московскихъ даньщиковъ Остяковъ и Вогуловъ отъ царя Кучума, но воевать и подчинять государевой дани самихъ Сибирскихъ татаръ. Грамотою отъ 30 мая 1574 года, Иванъ Васильевичъ исполнилъ и эту просьбу Строгановыхъ, на сей разъ съ двадцатилътнимъ льготнымъ срокомъ, причемъ дозволилъ разыскивать мъдную, свинцовую руду и горючую съру.

Но такое діло, какъ перенесеніе военныхъ дійствій за Уральскій хребетъ и покореніе Сибирскаго царства, уже превышали собственныя средства братьевъ Строгановыхъ. Около десяти літъ ихъ наміренія съ этой стороны оставались одними наміреніями, пока на сцену дійствія не явились помянутые выше казацкіе вожди съ своею дружиною.

Царство Сибирское является однимъ изъ многихъ осколковъ обширной имперіи Чингизъ-хана. Оно выділилось въ особое ханство изъ среднеазіатскихъ татарскихъ владіній довольно поздно, повидимому, не ранве XV ввка-въ ту же эпоху, когда слагались особыя царства Казанское и Астраханское, Хивинское и Бухарское, особыя орды Ногайскія и Киргизъ-Кайсацкія. Сибирская орда, повидимому, находилась въближайшемъ родствъ съ Ногайской ордой. Она называлась прежде Тюменскою, Ишимскою и Шибанскою. Послёднее названіе указываеть на то, что здёсь господствовала та вътвь Чингизидовъ, которая происходила отъ Шейбани, одного изъ сыновей Джучи и следовательно Батыева брата, и которан властвовала въ средней Азіи или Туркестань. Одна отрасль этихъ Шейбанидовъ основала особое царство въ степяхъ Ишимскихъ и Иртышскихъ и распространила его предёлы на съверъ и востокъ до Уральскаго хребта и ръки Оби. При Иванъ III, какъ мы видъли, шейбанскій ханъ Ивавъ, подобно крымскому Менгли-Гирею, враждоваль съ золотоордынскимъ ханомъ Ахматомъ и даже былъ его убійцею; следовательно, является также союзникомъ московскаго книза. Но Ивакъ, въ свою очередь, быль убить своимъ сопериикомъ въ собственной земль. Дьло вътомъ, что отъ Шибанской орды, еще прежде того, отделилась часть Татаръ подъ предводительствомъ одного знатнаго бека Тайбуги. Въ маломъ видъ тутъ повторилось то же, что было въ великой Волжской орде, отъ которой отделилась Ногайская, съ потоиствоиъ Эдигея во главъ. Но такъ же, какъ въ Ногайской ордів, преемники Тайбуги назывались не царями или ханами, а только внязьями, т. е. бевами; ибо и туть право на высшій титуль принадлежало только потомству Чингизову, т. е. Шейбанидамь. Преемники Тайбуги удалились съ своею ордою далье на свверь на берега Иртыша, гдв средоточіемь ея сдвлался городокь Сибирь, лежавшій пониже впаденія Тобола въ Иртышь, и гдв она подчинила себв сосвіднія земли остяковь, вогуловь и отчасти башкирь. Ивакь быль убить однимь изъ преемниковь Тайбуги. Между сими двумя родами шла жестокая вражда, и каждый изъ нихъ искаль себв союзниковь между сильными сосвідями, именчо: въ Буларскомь царствв, въ Киргизской и Ногайской ордахь и, наконець, въ Московскомъ государствв.

Этими внутренними междоусобіями и объясняется та готовность, съ которою выязь Сибирскихъ татаръ Едигеръ, потомокъ Тайбуги, призналъ себя данникомъ московскаго царя Ивана IV. Въ 1555 году, послы Едигера явились въ Москву, и, поздравивъ Ивана IV со взятіемъ царствъ Казанскаго и Астраханскаго, били челомъ, чтобы онъ принялъ Сибирскую землю подъ свою защиту и бралъ бы съ нея дань. Ясно, что Едигеръ искаль у Москвы поддержки въсвоей борьбъ съ Шейбанидами. Иванъ Васильевичъ дъйствительно принялъ сибирскаго князя и его землю подъ свою руку, наложилъ на него дань по тысячё соболей въ годъ п отправиль въ нему Димитрія Непейцина, которому велёль привести къ присяга жителей Сибирской земли и переписать черныхъ людей; число ихъ, по донесенію сибирскихъ пословъ, простиралось до 30.700 человъкъ. Въ последующіе годы со стороны Москвы возникло неудовольствіе на то, что опредъленная дань не была доставлена сполна; хотя Едигеръ оправдывался тёмъ, что его воевалъ шибанскій царевичь, который много людей увель въ плень. Этоть шибанскій царевичь быль никто нной, какъ столь извёстный Кучумъ, внукъ хана Ивака. Получивъ номощь или отъ Киргизъ-кайсаковъ, или отъ Ногаевъ, Кучумъ ододълъ соперинка, убилъ самого Едигера и брата его Бекбулата и завладель Сибирскимъ царствомъ (около 1563 года). Въ начале онъ также призналь себя данникомъ московскаго государя и учиниль присягу на върность передъ московскимъ посланцемъ. Московское правительство признало за нимъ титулъ царя (хана), какъ за пряиымъ потомкомъ Шейбанидовъ. Но потомъ, когда онъ прочно утвердился въ Сибирской земяв и распространияъ магометанскую религію между своими Татарами, Кучумъ не только пересталъ платить дань, но и началь рядь враждебных действій противь нашей сёверовосточной украйны; причемъ принуждаль сосёднія съ нею поколенія Остаковъ, вмёсто Москвы, платить дань ему самому. По всей вёроятности, происходившія въ то время тяжелыя и неудачныя для насъ войны на западё за Ливонію не остались безъ вліянія на сію перемёну отношеній на дальнемъ сёверовостокъ. (68).

По словамъ одной Сибирской летописи, въ апреле 1579 г. Строгановы послали грамоту въ казацкимъ атаманамъ, разбойничавшимъ на Волгв и Камв, и приглашали ихъ въ себв въ Чусовые городки на помощь противъ Сибирскихъ татаръ и другихъ восточныхъ инородцевъ. Братья Яковъ и Григорій Аникіевы около того времени умерли. Мъсто ихъ заступили ихъ сыновыя: Максимъ Яковлевичъ и Никита Григорьевичъ. Эти-то двоюродные братья или, по крайней мёрё, Максимъ Яковлевичъ и его дядя Семенъ Аникіевичъ обратились съ помянутою грамотою въ волжскимъ казавамъ. На ихъ призывъ откликнулись пять атамановъ: Ермакъ Тимофеевъ, Иванъ Кольцо, Яковъ Михайловъ, Никита Панъ и Матвъй Мещерякъ, которые и прибыли къ нимъ съ своими сотнями, лётомъ того же года. Главнымъ вождемъ этой вазацкой дружины явился первый изъ названныхъ атамановъ, Ермакъ, котораго имя вскоръ пріобръло такую громкую извёстность, наравий съ его старшими современниками, Кортецомъ и Пизарро.

Наши скудные источники не дають точныхъ свъдъній о происхожденіи и предыдущей жизни этого замічательнаго историческаго лица. Имфемъ только одно темное, хота, можетъ быть, и не лишенное исторической основы, преданіе о томъ, что дёдъ Ермака быль посадскій человінь города Суздали, занимавшійся невозомь и по обстоятельствамъ удалившійся изъ своего родного города; что самъ Ерманъ, въ врещенін Василій (по другимъ Германъ), родился гдъ-то въ Прикамской странъ, отличался телесною силою, отвагою и даромъ слова; въ молодости работалъ на стругахъ, ходившихъ но Камъ и Волгъ, а потомъ пошелъ въ разбой и сдълался атаманомъ шайки. Во всякомъ случав нвтъ никакихъ прямыхъ указаній на то, чтобы Ермавъ принадлежалъ собственно въ Донскому вазачеству; скорве, это быль уроженець свверо-восточной Руси, хорошо внавшій ея пути, промыслы и населеніе, закаленный въ борьб'в съ суровою съверною природою, своею предпріничивостью, опытностью и удалью вполнъ воскресившій типъ древняго новгородскаго повольнива. Такими же качествами обладало и большинство его товарищей.

Казацкіе атаманы пробыли два года въ Чусовскихъ городкахъ и въ это время помогали Строгановымъ обороняться отъ безпокойныхъ инородцевъ. Такъ, когда мурза Бегбелій съ толною Вогуличей напалъ па Строгановскія деревни и починки, то казаки разбили ихъ и взяли въ плънъ самого Бегбелія. Въ теченіе этого времени казаки сами предпринимали разные поиски противъ вогуличей, вотяковъ и пелымцевъ, и такимъ образомъ приготовили себя къ послъдующему большому походу на Кучумово ханство. (69).

Трудно свазать, кому именно принадлежаль главный починь въ этомъ предпріятін. Однѣ лѣтописи всецьло приписывають его Строгановымъ, которые будто-бы послали вазаковъ покорять Сибирсвое царство. Другія говорять, что казаки, съ Ермакомъ во главъ, по собственному замыслу, самостоятельно предпринали этотъ походъ; причемъ угрозами заставили Строгановыхъ снабдить ихъ всёми нужными для того запасами, събстными и огнестрельными. Съ вероятностью можно предположить, что починь быль обоюдный, но со стороны казаковъ болве добровольный, со стороны же Строгановыхъ болве вынужденный обстоятельствами. Казацкая дружина, прибывшая въ Чусовые городки, была не такого характера, не тавихъ привычевъ, чтобы долгое время могла спокойно нести скучную сторожевую службу, покорно подчиняться мъстнымъ купцамъземлевладальцамъ и довольствоваться скудною добычею въ сосаднихъ инородческихъ вранхъ. Много требовалось искусства и терпри сдерживать эту буйную толпу отъ обидъ и грабежей, которые она причиняла саминъ мъстнымъ жителямъ. По всей въроятности, она скоро сделалась бременемъ для собственнаго врая. А между твиъ преувеличенныя извъстія о широкомъ рачномъ раздольв за Каменнымъ Поясомъ, о богатствахъ, собранныхъ Кучумомъ и его Татарами съ слабыхъ, невоинственныхъ сибирскихъ народцевъ, и, наконецъ, жажда удалыхъ подвиговъ, которыми можно было бы смыть съ себя тяжкіе прошлые гріхи-все это возбудило сильное желаніе идти въ малоизвіданную страну и попытать тамъ счастья. Подобнымъ настроеніемъ, конечно, руководились въ особенности атаманы и боле всехъ Ерманъ Тимофеевичъ; судя по его последующей предводительской роли, онъ-то, вероятно, и быль главнымъ двигателемъ всего предпріятія и склонилъ самихъ Срогановыхъ способствовать ему. Последніе избавлялись такимъ образомъ оть безпокойной толим казаковъ и приводили въ исполнение давнюю мысль свою собственную и московского правительства: о церенесеніи борьбы съ Сибирскими татарами въ ихъ собственную землю за Уральскій хребетъ и наказаніи хана, переставшаго платить дань Москвъ.

Кавъ бы то ни было, Ермавъ съ товарищами принялся нагружать суда всёми нужными запасами. Строгановы снабдили казаковъ провіантомъ, необходимымъ для дальнаго пути, а именно: ветчиной, толовномъ, мукой, крупой, солью, а также ружьями, пищалями, свинцомъ и порохомъ. Мало того, дали имъ еще 300 человълъ изъ собственныхъ ратныхъ людей, въ числъ которыхъ, кромъ Русскихъ, были наемные Литовцы, Нёмцы и Татары; дали имъ также провожатыхъ и толмачей, знавшихъ сибирскіе пути и языки. Казаковъ на лицо было 540. Следовательно, число всего отряда простиралось свыше 800 человъкъ. Отправляясь въ такой дальній и трудный походъ, казави сознавали, что его успёхъ быль бы невозможенъ безъ строгаго военнаго порядка (дисциплины); потому за нарушение его атаманы уставили разныя навазанія: тавъ, блудниковъ положено публично мыть и потомъ сажать на три дня въ оковы, а ослушниковъ и бъглецовъ топить въ ръкъ. Предстоявшіе труды и опасности напомнили вазавамъ о цервви Божіей и сділали ихъ богомольными; говорять, что Ермака сопровождали три священника и одинъ монахъ, которые ежедневно совершали божественную службу. Приготовленія въ походу потребовали не мало времени; тавъ что самый походъ начался довольно поздно, уже въ сентябре 1581 года. Помолясь Богу, воины сели на суда и при звуке военных трубъ и сопълей отплыли вверхъ по Чусовой. Послъ нъсколькихъ дней плаванія они вошли въ ся притокъ, річку Серебрянку, и достигли волова, который отдёляеть систему рёки Камы отъ сибирскихъ ръкъ, именно отъ Обской системы. Пришлось употребить немало трудовъ и усилій, чтобы перебраться со всёми тяжестями черезъ этотъ волокъ и спуститься въ ближайшую речку Жеравлю; только немногія наиболье легкія лодки удалось перетащить, а нъкоторыя застряли на самомъ волокъ. Наступило уже ненастное холодное время, ръки стали покрываться льдомъ, и гдъ-то около этого волока вазаки должны были зазимовать. Они поставили себъ острожекъ, отвуда одна ихъ часть на лыжахъ и нартахъ предпринимала поиски въ соседніе вогульскіе края за съестными припасами и всякою добычею; а другая строила новыя лодки и изготовляла все нужное для весенняго похода. Когда наступило половодье, дружина съла на суда и Жеравлею спустилась въ ръчку Баранчу, Баранчею въ

Тагилъ, а Тагиломъ выплыла въ Туру, притокъ Тобола, и такимъ образомъ вступила въ предвлы Сибирскаго ханства. На берегахъ Туры стояль остяцко-татарскій юрть Чингиди (Тюмень), которымъ владаль наи родственникъ Кучума, или просто его данникъ мъстный князекъ Епанча (или Епанза). Тутъ произошла первая, упоминаемая въсибирских летописихъ, битва, которая окончилась совершеннымъ пораженіемъ и бъгствомъ епанчинскихъ Татаръ. Турою казаки вошли въ ръку Тоболъ и тамъ на устъв Тавды имъли второе удачное дъло съ Татарами. Бъглецы татарскіе принесли Кучуму въсти о пришествін русскихъ воиновъ; при чемъ (по словамъ сибирскихъ лѣтописей) оправдывали свое поражение действиемъ незнакомыхъ имъ ружей, которыя считали особыми луками: «когда русскіе стрёляють изъ луковъ своихъ, тогда отъ нихъ пашетъ огонь, и дымъ великій исходить, и громъ грянеть какъ будто съ небеси; стрівль невидно, а раны напосять смертельныя, и никакими ратными сбрузми невозможно отъ нихъ ущититься: вуяви наши, и бехтерцы, и пансыри, и кольчуги все пробивають на вылеть». Въсти эти сильно опечалили Кучума и смутили его твиъ болве, что разныя знаменія, если върить народному преданію, уже предрекали ему приходъ руссвихъ людей и паденіе его царства. Между прочимъ оно разсказываеть следующее. На Иртыше противь усты Тобола быль песчаный острововъ, и окрестные жители будто-бы не разъвидёли, какъ на этотъ острововъ выходили два звёря, одинъ изъ Иртыша, другой наъ Тобола, и бились между собою. Первый большой, бълый, косматый, подобный волку, а второй небольшой, черный, похожій на гончаго иса; второй убивалъ перваго и обратно уходилъ въ воду; но и первый чрезъ нъсколько времени вставалъ и скрывался въ водъ. Когда донесли Кучуму объ этомъ явленіи, онъ вопросиль волхвовъ и гадателей, и тв объяснили ему, что большой звёрь означаеть его царство, а малый русскаго вонна, который придеть и возьметъ это царство. (Любопытныя черты сходства съ преданіями о завоеваніи Мексики Кортецомъ).

Сибирскій ханъ однако не теряєть времени и співшить принять дівятельныя мітры для своей обороны. Онъ собираєть повсюду своихъ внязей и мурзъ съ татарами, кроміт нихъ еще толны подвластныхъ остявовъ и вогуловъ, и посылаєть ихъ подъ начальствомъ
своего близкаго родственника, храбраго царевича Магметкула павстріту казакамъ. А самъ между тіть устранваєть земляныя укрітленія и засіти около устья Тобола, подъ такъ называємой Чуващевой

горой, чтобы преградить доступъ въ своей столицѣ, городку Сибири, расположенному, какъ сказано, на Иртышѣ, нѣсколько ниже впаденія въ него Тобола.

Последоваль рядь кровопролитных битвъ, въ которыхъ объ стороны дрались съ большимъ упорствомъ. Магметкулъ сначала встратиль казаковь около урочища, именуемаго Бабасаны. Туть казаки вышли на берегъ и вступили въ сражение. Ни конница татарская, ни стреды, ни конья непріятельскія не устояли противъ мужества назаковъ и ихъ пищалей. Магметкулъ бъжалъ назадъ въ засъкъ подъ Чувашевой горой. Казаки цоплыли далъе по Тоболу и дорогою овладёли улусомъ карачи или главнаго советника Кучумова, гдф нашли склады меду и всякаго добра, принадлежавшаго хану. Достигнувъ устья Тобола, они сначала уклонились отъ помянутой засъки, повернули вверкъ по Иртыпу, взяли на его берегу городовъ мурзы Атика и расположились туть на отдыхъ, обдумывая дальнёйшій планъ дёйствія. Больщое скопище непріятелей, укрѣпившихся подъ Чувашевымъ, заставило ихъ призадуматься. Собрался казачій кругь для рішенія вопроса: идти ли впередъ или воротиться. Некоторые голоса советовали отступить. Но более мужественные и энергичные возстали противъ такого совъта, напоминали данный передъ походомъ клатвенный объть стоять всъмъ за одинъ и скорве пасть до единаго человвка, чвиъ со срамомъ бкжать назадъ. При томъ уже наступала глубокая осень, скоро ръви должны были поврыться льдомъ, и обратное плаваніе діялалось крайне опаснымъ. Нътъ сомнънія, что самымъ красноръчнымъ н самымъ решительнымъ противникомъ отступленія быль Ермавъ, который сумвль ободрить товарищей и вдохнуть въ нихъ единодушную рёшимость побёдить или умереть. 23 октября рано по утру казаки, помолясь Богу, вышли изъ городка. При кликахъ: «съ нами Богь!» «Господь помози рабомъ своимъ!» они ударили на засъку, и начался самый упорный бой. Непріятели встрітили нападающихъ тучею стрвлъ и многихъ переранили. Несмотря на отчаянные приступы, казаки не могли одолеть укрепленія и начали изнемогать. Тогда Татары, считая себя уже побёдителями, сами въ трехъ мёстахъ разломали засъку и сдёлали вылазку. Но туть въ отчалнной рукопашной схватей казаки показали, насколько они крипче непріятелей духомъ и тіломъ; Татары были побіждены и бросились назадъ; вслъдъ за ними Русскіе ворвались въ засъку и водрузили на ней свои знамена. Остяцкіе князьки первые покинули м'ясто боя

и съ своими толиами ушли домой. Царевичъ Магметкулъ, раненый, спасся въ лодив на другую сторону Иртыша. Кучумъ съ своими мурзами и уланами наблюдаль за битвою съ вершины горы и привазываль мулламъ читать молитвы, призывая на помощь Аллаха и Магомета. Увидъвъ бъгство всего войска, онъ и самъ посившилъ въ свою столицу Сибирь; но не остался въ ней, ибо уже некому было оборонять ее; а, захвативъ съ собою что можно изъ своего добра, бъжаль на югь въ Ишинскія степи. Узнавь о бъгствъ Кучума, 26 октября 1582 года, въ день св. Димитрія Солунскаго, Ермакъ съ казаками вощелъ въ пустой городъ Сибирь; вдёсь они нашли ценную добычу, которую разделили между собою, въ томъ числё много золота, серебра, разныхъ тканей и особенно мёховъ собольнять, лисьнять и кунтикть. Спустя несколько дней, жители начали возвращаться: первымъ пришелъ остяцкій князевъ со своими людьми и принесъ Ермаку и его дружинъ дары и съъстные припасы; затёмъ мало-по-малу возвращались и Татары съ женами и двтьми.

Итакъ, послѣ неимовърныхъ трудовъ и почти баснословныхъ подвиговъ, казаки водрузили русскія знамена въ столицѣ Сибирскаго царства. Хотя огнестрѣльное оружіе и давало имъ сильное пренмущество передъ туземными народцами, однако при оцѣнкѣ ихъ подвига нужно имѣть въ виду, что на сторонѣ враговъ было огромное численное превосходство: по словамъ лѣтописей русскіе воины имѣли противъ себя будто-бы въ 20 и даже въ 30 разъ большее количество непріятелей. Только необычайная крѣпость духа и тѣла помогли казакамъ одолѣть столько враговъ. А эти дальніе походы по незнакомымъ рѣкамъ и странамъ при всѣхъ перемѣнахъ суроваго сѣвернаго климата показываютъ, до какой степени Ермакъ и его товарищи были людьми бывалыми, закаленными въ лишеніяхъ, привычными къ такого рода трудамъ и къ борьбѣ съ сѣверною природою.

Завоеваніемъ Кучумовой столицы однако война далеко еще не кончилась. Самъ Кучумъ нисколько не считалъ для себя потеряннымъ свое царство, которое на половину состояло изъ кочевыхъ татарскихъ улусовъ и бродячихъ инородцевъ; сосъднія степи, куда казаки не могли за нимъ слъдовать, представляли ему надежное убъжище; отсюда онъ могъ дълать внезапныя нападенія на казаковъ, и потому борьба съ нимъ затанулась потомъ на довольно продолжительное время. Особенно опасенъ былъ предпріничивый царевичъ

Магиеткуль, скоро усивншій оправиться оть своихь рань. Уже въ ноябръ или декабръ того же года онъ подстерегь небольшой отрядъ казаковъ, безпечно занимавшихся рыбною ловлею на ближнемъ Абалациомъ озеръ, и нечаяннымъ нападеніемъ почти всъхъ перебиль. Это была первая чувствительная потера, воторая очень огорчила Ермава и всю дружину. Ермавъ началъ изысвивать средства въ отмщенію. Наконецъ слёдующею весною отъ одного преданнаго себъ татарина онъ узналъ, что Магметкулъ расположился станомъ на ръвъ Вагаъ (лъвый притовъ Иртыша между Тоболомъ и Ишимомъ), верстъ за сто отъ города Сибири. Посланный противъ него отрядъ казаковъ, въ свою очередь, внезапно напалъ ночью на его станъ и многихъ Татаръ убилъ, а самого царевича захватилъ въ плънъ живымъ. Потеря храбраго царевича нанесла сильный ударъ Кучуму и на нъкоторое время обезопасила вазавовъ отъ его предпріятій. Но число ихъ уже сильно убавилось; военные запасы истощались, тогда какъ предстояло еще много трудовъ и битвъ, чтобы докончить покореніе Сибирской земли и упрочить тамъ русское владычество. Поэтому была настоятельная нужда въ русской помощи.

Уже вскоръ по взятіи города Сибири Ермакъ и его товарищи отправили къ Строгановымъ въсти о своихъ успъхахъ; а потомъ съ тъми же въстями послали въ Москву къ самому царю Ивану Васильевичу атамана Ивана Кольцо съ нъсколькими казаками и съ дорогими сибирскими соболями, а также съ просьбою прислать имъ царсвихъ ратныхъ людей на помощь.

Межъ тъмъ какъ доблестная казацкая дружина завоевывала Москвъ новое татарское царство, въ Пермскомъ краю произошло событіе, которое навлекло на Строгановыхъ гнъвъ Грознаго царя и новую опалу на товарищей Ермака. Пользуясь тъмъ, что въ Пермскомъ краю оставалось мало ратныхъ людей, какой-то пелымскій (вогульскій) князь пришелъ съ толпами остаковъ, вогуловъ и вотяковъ, доходилъ до Чердыни, т. е. до главнаго города этого края, а потомъ обратился на Камское Усолье, Канкоръ, Кергеданъ и Чусовскіе городки, выжигая окрестныя села, погосты и посады и забирая въ плънъ крестьянъ. Строгановы едва отстояли отъ непріятелей свои городки. Чердынскій воевода Василій Пелепелицинъ, можетъ быть, и безъ того недовольный привилегіями Строгановыхъ и ихъ неподсудностію себъ, воспользовался этимъ нападеніемъ для ихъ обвиненія. Въ своемъ донесеніи царю Ивану Васильевичу всю

вину претерпъннаго Пермскимъ краемъ опустошенія онъ свалиль на Строгановыхъ: они-де безъ царскаго указа призвали въ свои остроги воровскихъ казаковъ, на вогуличей и вотяковъ посылали и ихъ задрали, съ сибирскимъ салтаномъ ссорили русскихъ людей; когда же пришель пелымскій князь, государевымь городамь своими ратными людьми не помогли; а Ермавъ съ товарищами, вмёсто того чтобы оборонять Пермскую землю, пошель воевать на вогуловъ, остявовъ и татаръ. Вследствіе этого донесенія Строгановымъ отнравлена изъ Москвы немилостивая царская грамота, подписанная дьякомъ Андреемъ Щелкаловымъ и поменная 16-мъ ноября 1582 года. Этою грамотою повелевалось Строгановымъ впредь казаковъ у себя не держать, а волжскихъ атамановъ, Ермака Тимофеева съ товарищами, прислать въ Пермь (т. е. Чердынь) и Камское Усолье, гдъ они должны стоятъ не виъстъ, а раздълясь; у себя же позволялось оставить не более ста человевь съ однимъ атаманомъ. Если же этого повеленія не будеть въ точности исполнено, и опять надъ пермскими ивстами учинится какая бізда отъ вогуловъ и сибирсваго салтана, то на Строгановыхъ будетъ наложена «большая опала». Въ Москвъ, очевидно, не знали ничего о сибирскомъ походъ и требовали присылки въ Чердынь Ермака съ казаками, которые въ это время уже располагались на берегахъ Иртыша въ средоточін Сибирскаго ханства. Понятно, что, получивъ сію грамоту, Строгановы были «въ великой печали». Они понадвялись на данное имъ прежде разрѣшеніе заводить городки за Каменнымъ Поясомъ и воевать сибирскаго салтана, а потому и отпустили туда казаковъ, не сносясь ни съ Москвою, ни съ пермскимъ воеводою. Недолго однако длилась ихъ печаль. Вскоръ подоспъла радостная въсть отъ Ермака съ товарищами объ ихъ необывновенной удачв. Съ этою въстью Строгановы лично поспъшили въ Москву. А потомъ прибыло туда же и казацкое посольство во главъ съ опальнымъ атаманомъ Кольцо (когда-то осужденнымъ на смерть за разбои). Разуивется, объ опалахъ не могло быть болве и рвчи. Государь приналъ атамана и казаковъ очень ласково, наградилъ дены ами и сукнами и опять отпустиль въ Сибирь, пославъ атаманамъ и казакамъ свое милостивое слово и многіе подарки за вірную службу. Говорять, что Ермаку онъ послаль шубу съ своего плеча, серебряный кубокъ и два панцыря. На подкръпленіе имъ онъ потомъ отправилъ князя Семена Болховскаго и Ивана Глухова съ нъсколькими сотнями ратныхъ людей. Пленнаго царевича Магметкула царь велёлъ привезти въ Москву, гдё онъ потомъ былъ пожалованъ вотчинами и занялъ мёсто между служилыми татарскими князьями. Строгановы были награждены новыми торговыми льготами и еще двумя земельными пожалованіями, Большою и Малою Солью. (70).

Послъ взятія въ плънъ Магметкула казаки стали болье обезпечены со стороны Кучума, который въ то время быль отвлечень и возобновившеюся борьбою съ соцерникомъ своимъ, т. е. съ родомъ Тайбуги. Они употребили это время на то, чтобы докончить покореніе (собственно обложеніе данью) остяцкихъ и вогульскихъ волостей, входившихъ въ составъ Сибирскаго ханства. Изъ города Сибири они ходили по Иртышу и Оби, и между прочимъ на берегахъ последней взяли остяцкій городъ Казымъ, при чемъ пленили мъстнаго внязька; но тутъ на приступъ они потерали одного изъ своихъ атамановъ, Никиту Пана. Вообще число завоевателей сильно убавилось; едва-ли ихъ оставалась и половина; съ нетерпъніемъ ожидали они помощи изъ Россіи. Только осенью 1584 года наконецъ приплыли на стругахъ Болховской и Глуховъ; но они приведи съ собою не болъе 300 человъвъ-помощь слишкомъ недостаточная для того, чтобы упрочить за Россіей завоеваніе такого обширнаго пространства, когда на върность только-что покоренныхъ мъстныхъ внязьковъ еще нельзя было положиться и когда нашъ главный, непримиримый врагь, Кучумъ, еще жилъ и дъйствоваль во главъ своей татарской орды. Казаки съ радостью встрътили московскихъ ратныхъ людей и привезенные ими царскіе подарки. Но приходилось раздёлить съ пришедшими свои и безъ того скудные съёстные запасы; наступившею зимою отъ недостатка продовольствія отврылась смертность въ городъ Сибири. Тогда же умеръ и внязь Болховской. Только весною, благодаря обильному улову рыбы и всявой дичи, а также кліббу и скоту, доставленнымъ отъ окрестныхъ инородцевъ, миновало бъдствіе, и Русскіе оправились отъ голоднаго времени. Такъ какъ князь Волховской, повидимому, былъ назначенъ сибирскимъ воеводою, которому казацкіе атаманы должны были сдать городъ и сами подчиниться, то смерть его избавляла горсть русскихъ людей отъ неизбъжнаго впоследствіи соперничества и несогласія начальниковъ; ибо едва-ли атаманы охотно отказались бы отъ своей самостоятельности и своей первенствующей роли въ новозавоеванной землъ. Со смертью Болховскаго соперинчество устранялось; Ерманъ снова и овончательно сталъ во главъ соединеннаго казацко-московскаго отряда.

Досель русское дьло въ Сибири шло вообще хорошо, и удача сопровождала почти всв предпріятія Ермака. Но—какъ это обыкновенно бываеть въ жизни и отдъльныхъ историческихъ лицъ, и цвлыхъ народовъ—счастье наконецъ стало изменять; наступили невзгоды, и дела приняли дурной обороть. Продолжительная удача ослабляетъ постоянную напряженную предосторожность и порождаеть безпечность; а сія последняя въ свою очередь ведеть за собою бедственныя неожиданности. Такъ было и въ Сибири съ ея первыми завоевателями.

Одинъ изъ мъстныхъ князьковъ-данниковъ, которому летописи дають званіе карачи, т. е. бывшаго ханскаго советника, задумаль измену и присладе въ Ермаку своихъ пословъ съ просъбою оборонить его отъ Ногаевъ (въроятно Кучумовихъ союзниковъ). Послы шертвовали, т. е. присягнули въ томъ, что не мыслять никакого зла противъ Русскихъ. Ермавъ и другіе атаманы повёрили ихъ клятвъ. Иванъ Кольцо и съ нимъ сорокъ казаковъ отправились въ городовъ карачи, были ласково приняты, и потомъ-въроятно, во время сна, отдыха или пирушки-въроломно всъ умерщвлены. Въсть о ихъ гибели была тяжкимъ ударомъ для русской дружины. Для отищенія за нихъ, послань быль отрядь съ атаманомъ Яковомъ Михайловымъ; но и этотъ отрядъ (въроятно, попавъ въ засаду) быль также истреблень вывств съ своимь атаманомь. Послв того окрестные инородцы легко склонились на увъщанія карачи и подняли возстаніе противъ Русскихъ. Съ большою толпою Татаръ и Остявовъ онъ пришелъ подъ самый городъ Сибирь и осадилъ его. Весьма возможно, что онъ находился въ тайныхъ сношеніяхъ съ своимъ бывшимъ ханомъ Кучумомъ и следовалъ его внушеніямъ. Русская дружина, ослабленная помянутыми потерями, принуждена была запереться въ городъ и выдерживать осаду. Послъдная затянулась, и Русскіе начали уже испытывать сильный недостатовъ въ съвстныхъ припасахъ: карача надвялся выморить ихъ голодомъ. Но отчание придаеть силы и ръшимости. Въ одну іюньскую ночь вазаки разделились на две части: одна осталась съ Ермакомъ стеречь городъ; а другая съ атаманомъ Матвъемъ Мещерякомъ незаифтно вышла въ поле и прокралась къ стану самого карачи, отдельно стоявшему за нъсколько версть отъ города. Тутъ много непріятелей было избито, въ томъ числе и два сына карачи; а самъ онъ едва успълъ спастись бъгствомъ. На разсвътъ, когда въ главномъ станъ осаждавшихъ узнали о выдазвъ казаковъ, толпы непріятелей посившили на помощь варачи и окружили малочисленную дружину казаковъ. Но последніе огородились варачинскимъ обозомъ и встрётили враговъ ружейнымъ огнемъ. Наконецъ дикари не выдержали и разселянсь. Городъ освободился отъ осады; а вмёстё съ тёмъ окрестныя племена снова признали себя нашими данниками и снабдили Русскихъ съёстными припасами. После того Ермакъ предприналь удачный походъ вверхъ по Иртышу для утвержденія русскаго владычества въ той стороне и, можетъ быть, для поиска за Кучумомъ, который, какъ мы сказали, едва-ли былъ чуждъ помянутому возстанію карачи. Но изворотливый, неутомимый Кучумъ былъ неуловимъ въ своихъ Ишимскихъ степяхъ и строилъ новыя возни на погибель Русскимъ.

Едва Ерманъ воротился въ Сибирь и расположился на отдыхъ, какъ въ нему приходитъ извъстіе, будто караванъ бухарскихъ купцовъ шелъ съ товарами въ городъ Сибирь, но гдв-то остановился, ибо Кучумъ не даеть ему дороги! Прибытіе бухарскаго каравана и вообще возобновленіе торговых в сношеній Сибири съ средней Азіей было событіемъ весьма желаннымъ для казаковъ, собиравшихъ богатын дани дорогими мёхами, на которые они могли бы вымёнивать шерстаныя и шелковыя ткани, ковры, оружіе, праности, сухіе фрукты и прочіе предметы среднеазіатской промышленности. Ермакъ быль обрадовань въстью о каравань, и, въ первыхъ числахъ августа, лично съ небольшимъ отрядомъ поплылъ навстрвчу купцамъ вверхъ по Иртышу. Казацкіе струги достигли устья Вагая, однако никого не было видно, ни бухарцевъ, ни Кучумовыхъ татаръ. Ермакъ поднялся еще немного по Вагаю; та же пустыня. Онъ поплыль назадь. Въ одинь темный, бурный вечерь онъ присталь къ берегу и тутъ нашелъ свою погибель. Подробности ея навсегда остались неизвёстны для исторіи и сдёлались достояніемъ легенды; но уже сама по себъ, касающаяся замъчательнаго историческаго лица, она заслуживаетъ передачи, и тъмъ болъе, что не лишена нъкоторой степени правдоподобія.

Вотъ что она разсказываетъ:

Казаки пристали собственно въ острову, образуемому протокомъ или рукавомъ Иртыша; а потому, считая себя въ безопасности, расположились тутъ станомъ и предались отдохновенію, не поставивъ стражи. Утомленные труднымъ походомъ, всё они погрузились въ глубокій сонъ. А между тёмъ Кучумъ былъ недалеко. (Самая вёсть о небываломъ бухарскомъ караванё едва-ли не была пущена

ниъ же для того, чтобы заманить Ермака въ засаду). Его лазутчики скрытно следили за всеми движеніями казаковъ и донесли хану объ ихъ остановив на ночлегъ. У Кучума былъ одинъ татаринъ, осужденный на смертную казнь. Ханъ посладъ его искать конскаго броду на островъ, объщая помилование въ случав удачи. Татаринъ перебрель ръку или рукавъ ся и воротился съ въстью о полной безпечности казаковъ. Кучумъ сначала не повърилъ и велълъ принести какое-либо доказательство. Татаринъ отправился въ другой разъ и принесъ три казацкихъ пищали и три лядунки съ порохомъ. Тогда Кучумъ посылаеть на островъ толцу татаръ. При шумѣ дождя и завываніи в'ятра, Татары неслышно прокрались къ стану и затьмъ принялись избивать сонныхъ казаковъ. Легенда прибавляеть, что проснувшійся Ермавь бросился въ рівку въ своему стругу, но попаль на глубовое мъсто; туть, имъя на себъ жельзную броню, онъ не могъ выплыть и утонуль. Какъ бы то ни было, при семъ внезапномъ нападенін весь казацкій отрядъ быль истребленъ вмізств съ своимъ вождемъ. Такъ погибъ этотъ русскій Кортецъ и Пизарро, этоть храбрый, «велеумный» атамань, какь его называють сибирскія літописи, изъ удалыхъ разбойниковъ силою обстоятельствъ и своихъ богатыхъ дарованій превратившійся въ героя, котораго слава никогда не изгладится изъ народной памяти.

Несомнънно, что два важныя обстоятельства помогли казацкорусской дружинъ при первомъ завоевани Сибирскаго ханства: съ одной стороны огнестръльное оружіе, соединенное съ закаленностью въ военныхъ трудахъ и лишеніяхъ; съ другой - внутреннее состояніе самого ханства, ослабленнаго междоусобіями двухъ соперничествующихъ родовъ, а также недовольствомъ многихъ мъстныхъ язычниковъ противъ насильно вводимаго Кучумомъ мусульманства; понятно, что сибирскіе шаманы съ ихъ кудесами и идольскими жертвами неохотно уступали свое місто магометанским мулламь. Но была еще третья важная причина услёха-это личность самого «начальнаго» атамана Ермака Тимофеевича, его неодолимое мужество, опытность и знаніе военнаго діла, его предводительскій талантъ, безъискусственное краснорфчіе и желфзиал сила карактера. О последней ясно свидетельствуеть порядовъ и повиновеніе, т. е. та воинская дисциплина, которую онъ сумёль водворить въ своей дружинт между вольными казаками, съ ихъ буйными нравами, съ нхъ привычкою къ разгулу и своеволію.

Гибель Ермака воочію подтвердила, что онъ действительно быль главнымъ двигателемъ и душою всего предпріятія. Когда въсть о ней достигла города Сибири, остававшаяся казацкая дружина не только горько оплакала потерю своего вождя, но и тотчасъ рашила, что безъ него, при своей малочисленности, она не можетъ держаться посреди ненадежныхъ туземцевъ противъ Сибирскихъ татаръ, избавившихся отъ ихъ главной грозы, т. е. отъ Ермака. Казаки и московскіе ратные люди, въ числів не боліве полутораста человінь, немедленно покинули городъ Сибирь съ стрелециить головою Иваномъ Глуховымъ и Матевемъ Мещерякомъ, единственнымъ оставшимся у нихъ изъ цяти атамановъ; дальнимъ сввернымъ путемъ по Иртышу и Оби они отправились обратно за Камень. Едва Русскіе очистили Сибирь, какъ Кучунъ посладъ сына Алея занять свой стольный городъ. Но онъ не долго здёсь удержался. Выше мы видёли, что владъвшій Сибирью князь Тайбугина рода Едигеръ и брать его Бекбулатъ погибли въ борьбъ съ Кучуномъ. Послъ Бекбулата остался маленькій сынъ, по имени Сейдякъ. Онъ нашель убъжище въ Бухаръ, выросъ тамъ и теперь авился истителемъ за отца и дядю. Получивъ помощь отъ бухарцевъ и виргизовъ, Сейдикъ возобновилъ борьбу съ Кучумомъ. Последній быль побеждень; Алей изгнань изъ Сибири, и сей стольный городъ перешелъ въ руки Сейдика.

Такимъ образомъ татарское царство въ Сибири было возстановлено, и завоевание Ермака казалось утраченнымъ. Но это только казалось. Русские уже узнали дорогу въ Сибирь, извъдали слабость, разноплеменность этого царства и его естественныя богатства; они уже считали его своимъ достояниемъ и не замедлили вернуться.

Отибву Ивана IV, недостаточно оцфившаго трудное положение завоевателей въ Сибири, спфшило исправить следующее правительство Оедора Ивановича, которое отправляетъ туда одинъ отрядъ за другимъ. Еще не зная о гибели Ермака и уходф русской дружины изъ Сибири, московское правительство лфтомъ 1585 года послало ей на помощь воеводу Ивана Мансурова съ сотнето стрфльцовъ и другихъ ратныхъ людей и — что особенно важно — съ пушкото. На этомъ походф съ нимъ соединился остатокъ первыхъ завоевателей съ атаманомъ Мещеракомъ. Найдя городъ Сибирь уже занятымъ Татарами, воевода проплылъ мимо, спустился по Иртышу до его впаденія въ Обь, остановился здфсь на зимовку и поставилъ городокъ. Мфстные народцы думали, что они уже избавились отъ русскаго подданства, и нисколько не желали подчиниться ему снова.

Приходилось вновь начинать дёло покоренія; но на сей разъ оно пошло легче и быстрве съ помощью опыта и по проложеннымъ путамъ. Окрестние Остяви собрадись вокругь русскаго городка и повытали взять его; но были отбиты. Тогда, по словамъ летописей, они принесли своего главнаго идола, пользовавшагося большимъ поклоненіемъ; поставили его подъ деревомъ и начали творить ему жертвы, прося помощи противъ христіанъ. Русскіе навели на него свою пушку; раздался выстрёль, и дерево виёстё съ идоломь быле разбито въ щепы. Остяви въ страхв разсвялись, и оставили Рус скихъ въ поков. Мало того, остяцкій князь Лугуй, который владълъ шестью городками по ръкъ Оби, первый изъ мъстныхъ владътелей отправился въ Москву, гдъ билъ челомъ, чтобы государь приняль его въ число своихъ данниковъ и не велъль воевать его своимъ ратнымъ людямъ, сидъвшимъ на Усть-Иртышъ. Съ немъ обощинсь ласково и наложили на него дань въ семъ сороковъ лучшихъ соболей. Вследъ за Мансуровымъ прибыли въ Сибирскую землю воеводы Сувинъ и Мясной и начали съ того, что на ръвъ. Туръ, на мъсть стараго городка Чингія, построили кръпость Тюмень и въ ней воздвитан христіанскій храмъ. А въ слідующемъ 1587 году, посл'в прибытія новыхъ подкрівпленій, голова Данила Чулковъ отправился изъ Тюмени двлее, спустился по Тоболу до его устья и здёсь на высокомъ берегу Иртыша основалъ Тобольскъ, въ которомъ построиль дві церкви; этоть городь вскорів сділался средоточісмь русскихъ владеній въ Сибири, благодари своему выгодному ноложенію въ узл'в сибирскихъ рікъ, т. е. главныхъ путей сообщенія. Такимъ образомъ, вийсто далекихъ и трудныхъ походовъ первыхъ завоевателей, московское правительство и здёсь употребило обычную свою систему: распространять и упрочивать свое владычество на окрайнахъ постепеннымъ построеніемъ крівпостей.

Тобольскъ явился неподалеку отъ прежняго средоточія Сибирскаго царства, т. е. отъ города Сибири. Такое сосъдство сильно стъснило татарскаго князя Сейдяка Бекбулатовича. Онъ попытался на открытую борьбу съ Русскими; собралъ сколько могъ войска и приступилъ къ Тобольску. Но выстрълами изъ пищалей и пушекъ Русскіе отразили приступы Татаръ; а потомъ сдълали вылазку и окончательно ихъ разбили; при чемъ самъ Сейдякъ былъ раненъ и взятъ въ плънъ. Этотъ бой замъчателенъ еще тъмъ, что въ немъ палъ Матвъй Мещерякъ, послъдній изъ пяти извъстныхъ атамановъ. По другому извъстію; съ Сейдякомъ покончили инымъ способомъ. Будто-бы съ однимъ киргизъ-кайсацкимъ царевичемъ и карачою, бывшимъ Кучумовымъ вельможею, теперь перешедшимъ на сторону Сейдака, сей последній задумаль захватить Тобольскъ хитростью; для чего прищель съ 500 человъкъ и расположился на лугу подлъ города, подъ предлогомъ охоты. Догадываясь о его замысать, Чулковъ притворился его прінтелемъ и пригласиль его въ гости, а также для переговоровъ о миръ. Сейдякъ съ царевичемъ и карачою вошель въ городъ въ сопровожденіи сотни своихъ Татаръ, которыхъ однако Русскіе при въвздв въ городъ обезоружили. Во время пиршества, когда воевода пригласиль своихъ гостей выпить за здоровье государя, тъ будто-бы стали пить и поперхнулись. Тогда воевода объявиль, что у нихъ на ум'в недобрый замысель, и велёль ихъ схватить. После чего они были отправлены въ Москву, въ 1588 году. (Полагають, что упомянутый здёсь киргизскій салтанъ или царевичь быль не кто иной какъ Уразъ-Мухамедъ, который потомъ, въ царствование Вориса Годунова, посаженъ ханомъ въ Касимовъ). Послъ того стольный татарскій городъ Сибирь быль оставлень Татарами и мало-поналу запуствлъ.

Покончивъ съ Сейдякомъ, русскіе воеводы принялись за Кучума, который оставался еще на свободь, кочеваль въ Барабинской степи и оттуда продолжалъ своими нападеніями тревожить Русскихъ, упорно не признавал ихъ владычества въ своемъ бывшемъ ханствъ. Онъ получаль помощь отъ соседнихъ Ногаевъ, съ князьями которыхъ находился въ близкомъ свойствъ, женивъ нъкоторыхъ своихъ сыновей на ихъ дочеряхъ и выдавъ за нихъ собственныхъ дочерей. Къ нему же применула теперь и часть мурзъ осиротелаго Тайбугина улуса. Лётомъ 1591 года воевода виязь Масальскій ходиль въ Ишинскую степь близъ озера Чили-Кула, разбилъ Кучуновыхъ татаръ и ввялъ въ пленъ его смна Абдулъ-Хаира. Но самъ Кучумъ спасся и потомъ продолжалъ свои разбойничьи набъги. Чтобы обезонасить съ этой стороны русскія владінія и стіснить движенія Кучума, въ 1594 году князь Андрей Елецкій съ сильнымъ отрядомъ двинулся вверхъ по Иртышу и близъ впаденія въ него ріки Тары заложиль городокъ, названный именемъ этой ріви. Новый городъ очутился почти въ центръ той плодородной и хорошо орошенной степи, по которой кочевала орда Кучума, угрозами и насиліемъ собирая ясавъ съ татарскихъ волостей, расположенныхъ по Иртышу и уже присагнувшихъ на русское подданство. Городъ Тара дъйствительно овазаль большую пользу въ борьбъ съ немъ. Отсюда

Русскіе неоднократно предпринимали противъ него поиски въ степи; били его татаръ, разоряли его улусы, перехватывали шедшихъ въ нему гонцовъ и торговцевъ, ногайскихъ и бухарскихъ, вступали въ сношенія съ его мурвами, которыхъ подарками и объщаніями льготъ переманивали въ наше подданство. При семъ воеводы не разъ посылали въ нему съ увъщаніями, чтобы онъ прекратиль свое сопротивленіе и покорился русскому государю, обнадеживая его царскими милостями. Отъ самого царя Оедора Ивановича отправлена была въ нему увъщательная грамота: она указывала на его безвыходное положеніе, на то, что два его сына въ плену, друзья его оставили, Сибирь покорена, что самъ Кучумъ сделался бездомнымъ казакомъ, что государю стоить только послать на него свою большую рать, чтобы его уничтожить; но что государь готовъ все забыть, если Кучумъ явится въ Москву съ повинною; тогда въ награду ему даны будуть города и волости, а если ножелаеть, то и прежній его юрть, т. е. самая Сибирь. Плённый Абдулъ-Хаиръ, по внушенію московскаго правительства, также писаль отцу и склоняль его покориться, приводя въ примъръ себя и брата Магметкула, которымъ государь пожаловалъ города и волости (въ кормленіе). Ничто однако не могло склонеть упрямаго старива къ покорности. Въ своихъ отвътахъ онъ бьеть челомъ Велому царю, чтобы тоть отдаль ему навадъ Иртынскій берегь, а воеводь русских просить воротить ему одинъ вонскій выюкъ, захваченный ими вийстй съ шедшими къ нему послами: въ этомъ выюкв находилось зелье для его больныхъ глазъ. Съ самаго прихода Ермава онъ борется съ Русскими и Сибири ниъ не отдавалъ: сами ввяли. Помириться онъ готовъ, но только «правдов» И въ этому онъ еще прибавляеть наивную угрозу: «съ Ногаями я въ союзъ, и если съ двухъ сторонъ станемъ, то илохо будеть московскому владенію».

Ръмили во что бы то ни стало покончить съ упрамымъ, безпокойнымъ старикомъ. Въ августъ 1598 года воевода Воейковъ выступилъ изъ Тары въ Барабинскую степь съ отрядомъ въ 400 человъкъ казаковъ и служилыхъ татаръ. Посланные впередъ лазутчики добыли языковъ (въстей), по которымъ узнали, что Кучумъ съ 500 своей орды ушелъ на верхнюю Обь, гдъ у него посъянъ хлъбъ. Воейковъ шелъ день и ночь и 20 августа на заръ внезапно напалъ на Кучумово становище. Татары защищались отчанию; но должны были уступить превосходству «огненнаго боя» и потерпъли полное пораженіе; одни изъ нихъ пали въ битвъ, другіе погибли въ ръкъ Оби во время бъгства, третьи взяты въ плънъ и перебиты всявдствіе большаго ожесточенія ратныхъ людей: пощажены только некоторые мурзы съ женами и семейство Кучума; туть было захвачено восемь его женъ, пять сыновей, нъсколько дочерей и снохъ съ малыми дётьми. Самъ Кучумъ и на этоть разъ спасся отъ плина: съ нисколькими вирными людьми онъ уплыль въ лодей внизъ по Обн. Воейковъ посладъ къ нему одного татарскаго сента съ новыми увъщаніями покориться и вхать въ московскому государю. Сентъ нашелъ его гдё-то въ лёсу на берегу Оби; при немъ были три сына и человъвъ тридцать татаръ. «Если я не поъхалъ въ московскому царю въ лучшее время-отвъчалъ Кучумъ,-то поъду ли теперь, вогда я слъпъ и глухъ, и нищій». Объ одномъ только старикъ горько сожалбаъ: отнали у него любимаго сына, царевича Асманака. «Лучше бы у меня всёхъ дётей взяли, да Асманака инв оставили» — плакался онъ. Есть что-то внушающее нвкоторое сочувствие и уважение въ поведении этого стараго татарина, доходившаго до героивма въ своемъ непревлонномъ ръшении жить и умереть вольнымъ человъкомъ и, хота бы только по имени, царемъ сибирскимъ. Конецъ его былъ жалкій. Скиталсь въ степля верхнаго Иртыша, потомовъ Чингизъ-хана существовалъ твиъ, что отгоняль скоть у сосёднихь Калимковъ; спасалсь отъ ихъ мести, онъ убъжаль нь своимь бывшимь союзникамь Ногалмь и тамь быль убить. Съ его смертію русскія владёнія въ Сибири избавились отъ своего непримиримаго врага. Межъ твиъ семейство его было отправлено въ Москву, куда прибыло уже въ царствование Бориса Оедоровича Годунова; оно имъло торжественный въйздъ въ столицу, на повазъ народу, обласкано новымъ государемъ и потомъ разослано но разнымъ городамъ. Вообще въ Москвъ съ великою радостію были встречены известія объ окончаніи борьбы съ Кучуновъ: въ столице побъда Воейкова была отпразднована съ молебствіемъ и колокольнымъ звономъ; а самъ онъ и его товарищи награждены золотыми и денежнымъ жалованьемъ. (72).

Во время этой борьбы съ Кучумомъ, московское правительство не теряло времени и продолжало закръплять за собой область ръки Оби построеніемъ новыхъ городковъ и острожковъ. А именно, при Оедоръ Ивановичъ и Борисъ Годуновъ явились еще слъдующія укръпленныя носеленія: на лъвомъ притокъ Тобола, на ръкъ Тавдъ, при впаденіи въ нее Пелыма—Пелымъ, недалеко отъ впаденія Сосвы въ Обь—Березовъ, въ самыхъ низовьяхъ Оби—Обдорскъ, а

на среднемъ ея теченін-Сургуть, Нарымъ, Кетскій Острогъ (собственно на правомъ са притокъ Кети) и Томскъ (на правомъ же ея притокъ Томи); на верхней Туръ построено Верхотурье, сдълавшееся главнымъ пунктомъ на дорогв изъ Европейской Россіи въ Сибирь, а на среднемъ теченіи той же ріки-Туринскь; на ріків Таяв, впадающей въ восточную вётвь Обской губы — Мангавейскій острогъ. Всв эти городки и острожки снабжены были небольшими дереванными и земляными украшленіями, восьма достаточными для того, чтобы держать въ страхв полудивихъ тузенцевъ, въ особенности благодаря своимъ пушкамъ и пищалямъ. Гарнизонъ этихъ укръпленій составлялся обывновенно изъ ивсколькихъ десятковъ стрёльцовъ, казаковъ и другихъ служилыхъ людей, переводимыхъ сюда изъ разныхъ ивстъ свверной и восточной Россіи. Вследъ за служилыми или ратными людьми, московское правительство переводило сюда и посадскихъ или торговыхъ людей, и пашенныхъ врестыянъ или земледёльцевъ, которые заводили поселви вблизи городовъ. Служилымъ людямъ также по обычаю раздавались земельные участки и угоды, въ которыхъ они устраивали кое-какое ховяйство. Переводили и духовенство, такъ какъ въ каждомъ городкъ обязательно воздвигались, хотя и небольшіе, деревянные храмы.

Вообще надо отдать справедливость московскому правительству; рядомъ съ вавоеваніемъ, оно умно и разсчетливо вело дёло русской волонизаціи, діло, въ воторомъ успіло уже пріобрісти достаточную онытность при занятіи пустынных или ннородческих областей на востокъ и югъ Европейской Россіи. Отправляя переселенцевъ, оно приказывало областнымъ властямъ или мъстнымъ обитателямъ снабжать ихъ извёстнымъ воличествомъ свота, живности и хлёба, т. е. лошадей, овецъ, свиней, гусей и куръ, муки, крупъ, толокна, телъгами, санями, сохами и, кромъ того, деньгами, такъ что поселенцы не только получали хорошіе земельные надёлы, но им'вли и все нужное, чтобы немедленно завести свое хозяйство. Высылались также и необходимые ремесленники, особенно плотники, для постройки рвиныхъ струговъ, городскихъ зданій, ствиъ, церквей и проч.; высылались ямщики для заведенія ямской гоньбы и т. д. Вследствіе разныхъ льготъ и поощреній, а также 'вслёдствіе преувеличенной молвы о богатствахъ Сибири, кром'в высылаемыхъ правительствомъ переселенцевъ, туда потянулись и многіе охочіе люди, особенно промышленниен-звёроловы. Радомъ съ этой колонизаціей началось дъло обращения туземцевъ въ христіанство и ихъ постепенное обрусвніе. Не ниви возможности отділить для Сибири большую ратную силу, московское правительство озаботилось привлечениемъ въ нее самихъ туземцевъ; тавъ многіе Татары и Вогулы, конечно изъ наиболье върныхъ и преданныхъ, обращены были въ служилыхъ людей, преимущественно въ сословіе вазаковъ; они охотно записывались въ это сословіе, какъ все-таки привиллегированное по сравненію съ простыми инородцами, обезпеченное земельными надівлами, жалованьемъ и оружіемъ. Кром'в того, при всякомъ нужномъ случать, Татары и другіе инородцы обязаны были выставлять вспомогательные отряды вонные и пъшіе, которые обывновенно ставились подъ начальство русскихъ дётей боярскихъ. Московское правительство въ особенности приказывало ласкать и привлекать въ нашу службу прежніе владітельные роды и наиболіве знатных в между туземцами; мъстныхъ князьковъ и мурзъ оно иногда переводило въ Россію, гдъ они принимали врещеніе, получали помівстья и вступали въ число дворянъ или детей боярскихъ. А техъ князьковъ и мурзъ, которые не хотели повориться и платить ясакъ (дань) или, давъ шерть (присягу), затъвали потомъ измъны, правительство приказывало ловить и подвергать смертной казни или другому тажкому навазанію, городки же ихъ опустошать и выжигать. При сбор'в ясава или взиманіи подводъ для казенныхъ гонцовъ, правительство приказывало также дълать разныя облегченія бъднымъ, старымъ и увъчнымъ туземцамъ, а въ нъкоторыхъ мъстахъ, виъсто пушнаго ясака, облагало ихъ извёстнымъ количествомъ хлёба, чтобы пріучить ихъ въ земледёлію и виёстё облегчить доставку хлёбныхъ запасовъ, воторые ежегодно посылались изъ Россіи для служилыхъ людей, такъ вавъ своего, сибирскаго, хлеба производилось слишкомъ недостаточно.

Разумъется, далеко не всѣ благія распоряженія центральнаго правительства добросовъстно исполнялись мъстными сибирскими властями, и туземцы терпъли многія обиды и притъсненія; тѣмъ не менъе, дѣло русской колонизаціи и русскаго господства здѣсь было поставлено умно и успѣшно, и наибольшая заслуга въ этомъ дѣлѣ принадлежить, конечно, Борису Өедоровичу Годунову. Сообщенія въ Сибири главнымъ образомъ производились лѣтомъ по рѣкамъ, для чего строилось большое количество казенныхъ струговъ. Русскія телѣги и сани годились для близкихъ разстояній. А дальнія сообщенія зимой поддерживались или пѣшеходами на лыжахъ, или ѣздою на нартахъ, т. е. легкихъ санкахъ, запраженныхъ оленями или со-

баками. Чтобы связать Сибирь съ Европейской Россіей постояннымъ сухопутьемъ, по распоряженію правительства, проложена была посошными людьми дорога отъ Соливамска черезъ хребетъ до Верхотурья. По этой дорогъ турья служилые и торговые люди, возили казенные запасы, хлъбные и военные (порохъ, свинецъ, пушки, ядра и пр.), церковныя принадлежности и т. д.

За всё усилія, заботы и расходы, которыхъ потребовало водвореніе русскаго владычества въ Сибири, сія послёдняя стала вознаграждать насъ своими естественными богатствами, въ особенности огромнымъ количествомъ дорогихъ мёховъ. Такъ, уже въ первые годы царствованія Өедора Ивановича наложенъ былъ на занятый край царскій ясакъ въ 5.000 сороковъ соболей, 10.000 черныхъ лисицъ и полмилліона бёлокъ. (78).

## XI.

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ МОСКОВСКОЙ РУСИ.

Московское самодержавіе. — Парскій дворець и его обряды. — Воярство и его ступени. — Наплывъкняжескихъ фамилій. — Мъстническіе счеты. — Легендарныя родословія. — Придворные чины. — Дъти боярскіе и развитіе помъстной системы. — Испомъщеніе отборной царской дружины. — Крестьянское сословіе. — Условія крестьянскаго отказа. — Стъсненіе переходовъ. — Указы о бъглыхъ и начало закръпощенія. — Кабальное холопство. — Отпускныя грамоты. — Сельская община. — Городское населеніе. — Кремль и посадъ. — Губныя и земскія учрежденія. — Выборныя власти. — Попытка къ отмънъ кормленій. — Областное управленіе. — Московскіе првказы. — Воярская дума. — Великая земская дума и ея значеніе.

Со второй половины XV въка положение и значение верховной власти въ Восточной Руси поднялись на невъдомую у насъ дотолъ высоту и получили вполн'в государственный характеръ. Вийсти съ постепеннымъ внутреннимъ объединениемъ этой Руси и пріобрътеніемъ внішней независимости, естественно въ той же постепенности возрастали народное сочувствіе и уваженіе къ своимъ высшимъ вождямъ, т. е. въ веливимъ внязьямъ Московскимъ-уваженіе, тъсно свазанное съ ихъ наружнымъ почитаніемъ и покорностію ихъ власти. Прежнее, господствовавшее въ эпоху удёльную и объединяющее всв области, понятіе «Русской земли» постепенно замвнилось понятіемъ Государя, какъ воплощеніемъ иден Русскаго государства. Эта идея, издревле присущая Великорусскому племени-изъ всёхъ Славянъ наиболъе способному къ государственному быту,---нашла навонецъ свое широкое и прочное осуществление въ лицъ московскихъ собирателей Руси и въ формъ московскаго самодержавія. Сплоченный въ одинъ крвикій государственный организмъ, продолжая вести энергичную борьбу съ враждебными сосъдями на западъ и на востовъ, Русскій народъ отнынъ неуклонно сталь занимать принадлежащее ему м'єсто въ ряду европейскихъ народовъ, идущихъ во глав'т Новой міровой исторіи. Отсюда само собой вытекаеть важное всемірно-историческое значеніе Московскаго самодержавія.

Съ расширеніемъ вившнихъ предвловъ государства и развитіемъ самодержавной власти, явилась потребность въ соответственномъ измвненіи вакъ ен обстановки, такъ и самаго ен титула. Эта потребность удовлетворалась развитіемъ обрадности и пышности при Московскомъ дворъ и принятіемъ царскаго титула. То и другое произошло подъ двойнымъ вліяніемъ преданій византійскихъ и золотоордынскихъ. Относительно первыхъ главными проводниками были церковная ісрархія и письменность; а бракъ съ Софьей Палеологь послужиль только вившинив толчкомв. Вліяніе же золотоордынскихъ образцовъ дъйствовало долго и непосредственно. Понятіе о царскомъ достоинствъ у русскихъ людей того времени, кромъ царей ветхозавътныхъ, въ особенности тесно связывалось съ представленіями объ императорахъ византійскихъ и могущественныхъ когда то властителяхъ Руси ханахъ татарскихъ. Татарское вліяніе несомивние выразилось и въ твхъ суровыхъ чертахъ, съ которыми царская власть относилась къ своимъ подданнымъ; особенно арко эти черты выступили наружу при Иванъ Грозномъ въ эпоху опричнины. Не вполит справедливо то мивніе, которое приписываеть Ивану Грозному усиленіе и упроченіе русскаго самодержавія. Ніть, болье всьхъ для его развитія сдылаль великій его дыдь Ивань Ш расширеніемъ государственныхъ преділовъ, утвержденіемъ независимости и вообще разумною государственною политикою; при чемъ его міры строгости не переходили граннцъ, свойственныхъ его времени. Въ твхъ же границахъ дъйствовалъ Василій III, и при немъ власть Московского государя была уже такъ ведика, какъ нигдъ, по замічанію наблюдательнаго иноземца Герберштейна. Сей послідній очевидно разумівль при семь извістныя ему европейскія земли; онь не могь бы сказать тоже самое, если бы имвль въ виду азіатскія, особенно мусульманскія страны, съ ихъ деспотическимъ строемъ. Но именно эти то азіатскія деспотіи и служили образцами, воторымъ съ такимъ успёхомъ подражаль Иванъ IV. Его ничёмъ необузданный произволь и общій террорь, внушаемый безпощадными и неръдво безсмысленными казнями, доказали только великую силу терпънія и глубовую поворность Провиденію со стороны Русскаго народа-качества, въ которыхъ его закалила особенно предшествовавшая долгая эпоха татарскаго ига. И самъ Иванъ IV есть

ничто иное какъ отражение или порождение этой эпохи. Но истинное, государственное самодержавіе основывается не на общемъ страхъ, а на потребности народной въ сильной правительственной власти н на уваженім народа къ своимъ государямъ. Съ этой стороны Иванъ IV едва ли не нанесъ нравственный ударъ русскому самодержавію, на что указывають нівкоторыя послідующія событія. Но государственный смыслъ Великорусскаго племени выдержалъ и это испытаніе, взглянувъ на него какъ на временную кару, ниспосланную Богомъ. Вообще иностранцы, посътившіе Россію въ XVI стол'ятін, съ некоторымъ удивлениемъ отвываются о томъ почитании и благоговънін, которыя Русскій народъ питаль къ особів своего государя. Русскіе смотрёли на него какъ на исполнителя воли Божіей: «Воля Божія, да государева», «віздаеть Богь, да государь», говорили они во всёхъ затруднительныхъ случаяхъ. Даже во время простой бесъды, при имени государя они сни мали шапки. Именины его уже тогда справлялись народомъ на ряду съ самыми большими праздниками. Но тяжелое, двухвъковое татарское иго сказывалось въ этихъ отношеніяхь наглядніве чімь гдів либо; такь какь кь столь естественному чувству глубоваго уваженія передъ своимъ государемъ примъшивались черты грубаго раболёнія, выражавшагося отчасти въ томъ, что и самые знатные члены боярскаго сословія, т. е. внуки удвльныхъ князей, стали называть себя его холопами. И азіатскій деспотизмъ Ивана Грознаго, какъ порожденіе татарскаго нга, имълъ несомивнио значительное вліжніе на развитіе сего віпакодва.

Достоинство усилившейся верховной власти и то почитаніе, предметомъ котораго сділалась особа московскаго государя, требовали соотвітственнаго внішняго величія по отношенію въ его жилищу или дворцу и въ обрядовой стороні придворнаго быта. И эта потребность получила надлежащее удовлетвореніе со времени Ивана III, въ особенности со времени его брака съ Софьею Палеологь. Московскій Кремль, какъ главная резиденція государя, быстро преобразился и украсился подъ руководствомъ вызванныхъ имъ итальянскихъ мастеровъ. Извий его опоясали каменныя зубчатыя стіны съ красивыми воротами, стрільницами и башнями; а внутри воздвиглись каменные церкви, соборы и палаты. Деревянный велико-княжескій дворецъ Иванъ III веліль разобрать, и на его місті началь строить каменный, поручивъ сію цостройку Фрязину Алевизу, миланскому уроженцу. Дворецъ этотъ быль окончень и

украшень уже при Василіи Ивановичв. Онъ представляль группу разныхъ пріемныхъ или парадныхъ палать и постельныхъ или жилыхъ хоромъ великаго князи и великой княгини, съ высокими теремами или чердаками. Дворцовыя зданія возвышались надъ нижними или подклётными этажами, которые въ свою ечередь ивстами были выстроены на белокаменных погребахъ. Онъ соединялись красивыми открытыми сънями или переходами н врыдьцами съ лестницами. Пріемныя палаты шли по фасаду, обращенному въ площади, занятой соборами Благовъщенскимъ, Архангельскимъ и Успенскимъ. Туть были палаты Большая или Грановитая и Середняя или Золотая, богато украшенныя позолотою и ствинымъ расписаніемъ; на Москву-ръку выходили палаты на бережимя, Большая и Малая. Внутрь дворца были обращены Столовая изба, Постельная изба, жилые терема и т. д. А посреди государева двора стояль заново перестроенный каженный Спасопреображенскій соборъ. Благовіщенскій соборь приимкаль въ самому дворцу и быль соединенъ съ нимъ врильцомъ нан папертью; а между соборами Влаговъщенскимъ и Архангельсвимъ построена особая виршичная палата, назначенная для храненія государевых сокровищь или казны и получившая потомъ на званіе Казеннаго двора. Была во дворців и особая палата Оружничья, т. е. наполненная разнаго рода оружіемъ. Кремлевскій дворецъ вообще изобиловалъ дорогою утварью и всякаго рода сокровищами. Онъ быль оберегаемъ многочисленною стражею, состоявшею изъ стръльцовъ и московскихъ дворянъ.

Обрядовая сторона придворнаго быта также получила большое развитіе подъ вліяніемъ преимущественно византійскимъ, которое оживилось съ прибытіемъ въ Москву Софьи Палеологь и окружавнихъ ее Грековъ. Эта сторона повидимому наиболѣе была обработана именно при сынѣ Софьи Василіи III. Доступъ въ особѣ государя затрудненъ теперь разными церемоніями и цѣлою лѣстницею придворныхъ чиновъ. Вѣнчаніе на царство получило характеръ сложнаго и величественнаго обряда, основаннаго главнымъ образомъ также на византійскихъ преданіяхъ. Государевы выходы въ дни праздниковъ и вообще торжествъ пріобрѣли невиданную дотолѣ пышность. Особенною роскошью и великолѣпіемъ отличались пріемы иноземныхъ пословъ и ихъ угощеніе за царскимъ столомъ. Въ обзорѣ событій при Василіи III мы уже видѣли, какими обычаями и обрядами сопровождались пріемъ и угощеніе германскаго посольства,

во главъ котораго стоялъ Герберштейнъ. Любопитно, что описаніе пріемовъ и угощеній, совершавшихся при его сынв Иванв Грозномъ, является почти дословнымъ повтореніемъ твхъ же обычаевъ. тольно съ небольшимъ разнообразіемъ согласно обстоятельствамъ. Въ этихъ обычаяхъ, какъ и вообще при сношеніяхъ съ иновемцами, Московскій дворъ отличался замічательною устойчивостію (консерватизмомъ); а московская динломатія строго наблюдала достоинство и честь своего государя, пренмущественно когда дело касалось его полнаго титула, который она не позволяла умалять не подъ вакимъ предлогомъ; что, какъ извёстно, нередко вело къ долгимъ пререканіямъ съ сосъдями, особенно съ Полявами. Московское правительство хотя и своеобразно, но хорошо понимало, что твердость и неуклонность въ подобныхъ случаяхъ оказывають не малое вліяніе на наше международное положеніе, въ тв времена еще не совсвиъ упроченное и подвергавшееся разнымъ сперамъ со стороны сосвлей.

Рядомъ съ развитіемъ монархической самодержавной власти въ Московскомъ государствъ получило болъе прочную организацію и висшее служилое сословіе, т. е. боярское. При обзор'в предыдущаго періода нашей исторін мы видёли, какая масса князей и бояръ приливала въ Москву изъ бывшихъ удёльныхъ княжествъ, какъ увеличилось чрезъ то московское боярство и какую внутреннюю борьбу вызваль въ немъ этоть приливъ, борьбу за старшинство или тавъ наз. «мёстничество». Со второй половины XV вёка, вмёстё съ окончательнымъ управдненіемъ удёловъ, число внажескихъ семей, поступившихъ на службу Московскаго государя, возрасло до такой степени, что придворная аристократія-если можно такъ выразиться-окрасилась въ вняжескій цвіть; что еще боліве придавадо блеску московскому самодержавію. Сыновы и вчуки еще недавнихъ самостоятельныхъ владетелей теснились теперь вокругъ его трона и заискивали его высовихъ милостей. Но вийсти съ тимъ они конечно еще не успъли забыть о недавнемъ прошломъ и при удобномъ сдучай могли высказывать притязанія, несогласныя съ развивающимся самодержавнымъ строемъ, въ особенности притязаніе на право быть главными советнивами государя и занимать важнейшія ивста въ управленіи. Хотя вообще вняжескія фамилів и успъли занять въ Москвъ выстія ступени аристократической или боярской лівстинцы, однако далеко не всі разросшіяся вітви этихъ фамилій достигали сихъ ступеней. Московскіе государи, именно Иванъ

III и Василій III, чтобы ограничить ихъ притязанія и предупредить ихъ силоченность, искусно воспользовались высшимъ правительственнымъ учрежденіемъ, т. е. «боярскою думою». Сія дума, около того времени получившая болве опредвленную и прочную организацію, состояла нать трекъ классовъ: бояръ, окольничикъ и думныхъ дворянъ, съ прибавленіемъ ніскольнихъ дьяковъ. Только тотъ членъ боярской фамилін, который засёдаль въ думё, носиль санъ истаго боярина. Этотъ санъ сделался высшинъ достоинствомъ въ московской служебной аристовратін; онъ давался государемъ только лицамъ самыхъ знатныхъ и старыхъ родовъ, какъ княжескихъ, такъ и некняжескихъ. Въ теченіе XVI въка въ составъ думныхъ бояръ встръчаются съ одной стороны потомки Игоревичей и Гедиминовичей, какъ князья Ростовскіе, Ярославскіе, Пронскіе, Микулинскіе, Шуйскіе, Бъльскіе, Воротынскіе, Мстиславскіе, Щенятевы, Булгавовы, Голицины, Куракины, Оболенскіе и пр.; а съ другой-потомки стараго московскаго нетитулованнаго боярства, каковы: Воронцовы, Юрьевы, Бутурлины, Челяднины и невкоторые другіе. Хотя число вняжесвихъ фамилій здісь преобладало, зато многіе члены этихъ фамилій, особенно младшія ихъ вітви, остались вий боярскаго сана и поставлены были ниже помянутыхъ нетитулованныхъ фамилій.

Члены выяжеских фамилій, менёе знатных, попали въ Думу тольво въ вачествъ окольничихъ и только отчасти потомъ дослужились до боярскаго сана. Въ числе окольничихъ въ XVI век вообще преобладало старое московское (нетитулованное) болрство, которое, вавъ видно, успъло отстоять за собою вторую ступень, уступивъ первую только знативншей вняжеской аристовратіи и ставъ выше менве знатныхъ вняжескихъ родовъ; таковы фамиліи Морововыхъ, Тучковыхъ, Салтыковыхъ, Шенныхъ, Беззубцевыхъ, Шереметевыхъ, Сабуровыхъ, Годуновыхъ, Колычовыхъ и т. д. После бояръ и окольничихъ третью ступень въ Думъ занимали «думные дворяне»; о нихъ источники упоминають со времени Василія III и малолётства Грознаго, называя ихъ «дёти боярскіе, которые въ Думі живуть». Такое выражение ясно указываеть на ихъ происхождение: государь (можеть быть уже Иванъ III, а тёмъ вёроятнёе Василій III) браль наиболье родовитых видей изъ сословія дітей боярских и сажаль ихъ въ Думу, гдъ ивкоторые изъ нихъ потомъ дослуживались до окольничества и даже до боярства. Эти думные дворяне принадлежали обывновенно въ объднъвшимъ и захудалымъ фамиліямъ, выдёлившимся изъ родовъ княжескихъ и простыхъ боярскихъ. Подобныхъ захудалыхъ фамилій, иногда даже утратившихъ свой прежній княжескій титулъ (напр. Ржевскіе, Татищевы и пр.), съ теченіемъ времени образовалось большое количество. Иногда же государь жаловаль въ думные дворяне людей совсёмъ не родовитыхъ, но хорошихъ дёльцовъ, которыхъ потомъ возвышалъ въ окольничіе; напримёръ, Алексёй Адашевъ. Точно также думные дьяки иногда жаловались въ думные дворяне и могли достигать окольничества (напр. Василій Щелкаловъ), но инкогда боярства.

Организованная такимъ образомъ, Боярская дума хотя и ставила на первомъ мъстъ знатные вняжескіе роды, но сильно ограничивала ихъ какъ не многочисленнымъ выборомъ, такъ и помъщеніемъ наряду съ ними людей менъе родовитыхъ, зато отличавшихся заслугами и умственными дарованіями.

Удъльные внязья, переходившіе на московскую службу, обыкновенно сохранали за собой владёніе многими землями и вотчинами, находившинися въ ихъ прежнихъ удёлахъ, пользуясь при семъ разными привиллегіями въ отношенін суда и адыннестрацін; таковыбыли потожки князей Ярославскихъ и Бъловерскихъ. Иногда они продолжали въдать своими удълами въ качествъ намъстниковъ великаго внязя Московскаго; некоторые изъ нихъ выступали въ походы все еще во главъ своихъ особыхъ удъльныхъ дружинъ, вакъ напримъръ князья Воротынскіе и Одоевскіе. Такимъ образомъ поддерживались твсныя связи между потомками удвльных внязей и населеніемъ ихъ бывшихъ удёловъ, поддерживались старыя воспоминанія и притязанія. Иванъ III и Василій III относились въ этимъ связямъ съ осторожностію и терпимостію, предоставлял дійствовать времени и обстоятельствамъ; при случав они, повупали вотчины у бывшихъ удельных внязей или выменивали ихъ на другія. Но Иванъ IV, съ свойственнымъ ему нетеривніемъ, деспотизномъ и ненавистью въ знативишимъ фамиліямъ, старался возможно скорве порвать ихъ старыя связи съ бывшими удёлами; поэтому часто или копфисковаль у нихъ наслёдственныя вотчины подъ какимъ либо предлогомъ, или произвольно мъняль ихъ на вотчины и помъстья, расположенныя въ другихъ областихъ государства. Рядомъ съ казнями, заточеніями, насильственнымь постриженіемь и даже запрещеніемь жениться для прекращенія или ослабленія знативишихь родовь, эти мъры хотя и ускоряли достижение цъли, но какъ всякое насилие, производимое при томъ безъ особой государственной нужды, онв вызывали пока глухое раздражение и прибавляли лишния стиена для будущихъ смутъ.

Наплывъ удъльновняжескихъ фамилій въ Москву, какъ извъстно, новель въ частымъ столкновеніямъ кавъ между ними самими, такъ н со старымъ московскимъ боярствомъ изъ-за мъстъ или собственно изъ-за бливости къ государю. Прошло не мало времени, пока боярская аристократія сложилась въ опредёленную і рархическую лістницу, верхнія ступени которой заняли прямые потомки важнівншихъ удъльных внязей. Но, при сложности и запутанности генеалогичесвихъ счетовъ и притязаній, сділались неизбіжными споры и пререканія изъ-за мість въ войскі, въ управленіи, въ придворныхъ чинахъ и обрядахъ и т. п. Московскіе государи въ началі относились въ этому мъстичеству благодушно и даже повидимому поощрали его, такъ какъ оно возбуждало соперничество среди боярской знати и мёшало ей сплотиться въ едно сильное сословіе, онасное для развивавшагося московскаго самодержавія. Такіе строгіе государи вавъ Иванъ III и Василій III терпёливо разбирали м'встническіе споры, обсуждали взаниное положеніе предковъ и преживов службу спорившихъ сторонъ, и произносили довольно безпристрастныя ріменія. Неудобства притяваній на важній пів міста-притязаній, нногда не соотейтствовавшихъ личнымъ способностямъ, скорйе всего начали сказываться конечно въ военномъ дёлё. Мёстическія пререванія воеводъ, происходившія нерідко въ виду непріятеля, служили одной изъ причинъ нашихъ неудачъ и пораженій. Въ 1550 году, какъ мы видёли, были изданы правила взаимнаго счета м'ёстами для воеводъ всёхъ пяти частей московской рати. Само правительство такимъ образомъ признавало законность этихъ счетовъ; при чемъ только младшемъ членамъ вняжескихъ фамилій или «вняжатамъ» и потомъ дътамъ боярскимъ приказывало не считаться мъстами. Сіе последнее правило является первою слабою попыткою ограничить распространеніе м'ястничества. Затамъ, въ теченіе всего XVI вака мы не видимъ никакихъ серьезныхъ мёръ въ его ограниченію: верховная власть очевидно находила пока небезвыгодными для себя счеты породою и службою, возбуждавшіе столько соперничества и розни между знатными фамиліами. И это явленіе все болве и болве укоренялось въ боярской средв. Самъ Грозный царь довольно мятко относился въ мъстническимъ спорамъ и счетамъ; онъ или самъ разбиралъ ихъ, или назначалъ ивсколькихъ бояръ и дъяковъ для обстоятельнаго разбора этихъ счетовъ. Иногда онъ разводилъ мъстниковъ, признанныхъ равными по своему отечеству (по своей породів), т. е. одного изъ нихъ отставляль отъ

назначенной должности, и тёмъ прекращалъ жалобу челобитчика на то, что ему ниже такого-то быть невмёстно. А за челобитье, признанное неправильнымъ, назначалъ пеню съ челобитчика въ пользу его противника. Иногда для прекращенія или предупрежденія споровъ какан-либо временная служба объявлялась безмёстной («служить безъ мёстъ, а когда служба минетъ, тогда и счетъ будетъ данъ»). Учрежденіе опричины, какъ-бы направленной противъ старыхъ боярскихъ притязаній, нисколько не уменьшило мёстническихъ споровъ. Напротивъ, со времени ея число спорныхъ дѣлъ о мёстахъ значительно увеличилось, можетъ быть, именно потому, что опричина не могла не внести нёкоторой путаницы въ родовые счеты.

Такъ какъ мъстнические споры вращались главнымъ образомъ въ сферъ родословія, то естественно для каждой боярской фамиліи ея родословное древо получило большое значеніе. Примъръ многихъ знатныхъ фамилій, ведшихъ свое происхожденіе съ одной стороны отъ князей, перешедшихъ въ Москву изъ Литвы или Западной Руси, съ другой отъ выъзжихъ изъ Орды мурзъ и царевичей, заразительно вліялъ на боярскую аристократію нетитулованную, т. е. не причислявшую себя къ потомкамъ Владиміра Великаго. Въ ея средъ возникло явное стремленіе выводить своихъ предковъ отъ какихълибо знатныхъ иноземныхъ выходцевъ. Во главъ этого стремленія впрочемъ стояла великокняжеская династія съ ея легендарнымъ происхожденіемъ отъ пришлыхъ Варяжскихъ князей.

Въ XVI въвъ, въроятно подъ вліяніемъ. Софы Фоминичны и прівзжихъ съ нею Греко-втальянцевъ, при Московскомъ дворъ легенда о варажскомъ происхожденіи династіи пошла еще далъе. Варяжскихъ предвовъ начали производить отъ Пруса, якобы родственника или брата Октавію Августу, и такимъ образемъ связывали Московское царство съ Римскою имперіей. Извъстно, что наши старые книжники называли Москву третьимъ Римомъ, наслъдницей второго Рима или Византіи. Иванъ Грозный въ особенности усвоилъ себъ эту легенду и открыто хвастался своимъ иноземнымъ происхожденіемъ отъ миенческаго Пруса. На родство своихъ предковъ съ императоромъ Октавіемъ Августомъ онъ даже ссылался въ оффиціальныхъ грамотахъ; такъ впервые встръчаемъ эту ссылку въ грамотъ 1556 года къ польскому королю Сигизмунду Августу. Подъ вліяніемъ такого стремленія многія чисто русскія бомрскія семьн повели свои родословія отъ болье или менъе знатныхъ ино-

земныхъ выходцевъ. Попавъ въ оффиціальный бумаги того времени, эти легендарные родоначальники потомъ получили право генеалогическаго гражданства. Вотъ почему едвали не большинство старыхъ боярскихъ (некняжескихъ) фамилій оказалось иноземнаго происхожденія. Между прочимъ, въроятно по примъру Грознаго, нъкоторые боярскіе роды начали выводить своихъ предковъ именно «изъ Прусъ» или «изъ Нъмецъ»; таковы Романовы-Юрьевы-Захарьины, Шереметевы, Морозовы, Шенны, Салтыковы, Воейковы и др.

Пышность и великоленіе, которыми стали окружать себя самодержавные Московскіе государи, начиная съ Ивана III, естественно выдвинули на первый планъ службу по преимуществу придворную, которая сдёлалась теперь главнымъ средствомъ возвышенія и предметомъ особаго почета со стороны стараго служилаго сословія. Служба сія получила строгія формы и многочисленныя подраздёленія наи ступени, представлявшія довольно сложную ісрархическую лъстницу. Верхнія ступени этой лъстницы занимали помянутые члены Государевой думы, т. е. бояре и окольничіе, думные дворяне и думные дьяви. За ними следовали чины собственно придворные, или въдавшіе Государевымъ дворцомъ и разными, связанными съ нимъ, хозяйственными учрежденіями, или находившіеся при особъ Государя для личныхъ его услугъ и для стражи. Таковы: дворецкій, влючникъ, казначей, оружничій, шатерничій, конюшій, ясельничій, ловчій, сокольничій, печатникъ, кравчій, стольники, чашники, постельничій, спальниви, стрипчіе, рынды, жильцы. Чины эти и значеніе ихъ большею частію мы видёли уже въ предыдущую эпоху. Теперь-же ихъ число и значение расширились, и вромъ того встръчаемъ новые: таковыми является «оружничій» какъ начальникъ Оружничей или государевой оружейной палаты, «шатерничій», въдавшій походными палатками государя, «ясельничій» или помощникъ конюшаго, «кравчій», прислуживавшій государю во время стола; «постельничій» и «спальники» смотрёли за царской опочивальней и ночевали въ сосъднихъ съ ней комнатахъ; «стряпчіе» смотръли за платьемъ и бъльемъ Государя и помогали ему одъваться; «рынды», выбиравшіеся изъ красивыхъ боярскихъ сыновей, соотвътствовали западноевропейскимъ нажамъ и оруженосцамъ; они служнии украшеніемъ царской свиты, а также возили за государемъ его оружіе во время походовъ, при чемъ имели своихъ помощниковъ или поддатней. Въ разрядныхъ книгахъ обыкновенно

встрвчается следующее ихъ распределеніе: «съ большимъ саадакомъ такой-то рында, а поддатень у него такой-то; «съ писанымъ саадакомъ тоже самое; съ третьимъ (нохтармяннымъ) саадакомъ тоже. Затемъ особый рында «съ копьемъ» и у него поддатни; съ другимъ копьемъ тоже, «съ рогатиною» тоже особый рында съ поддатнями. «Жильцами» назывались отборные дети боярскіе, составлявшіе внутреннюю дворцовую стражу и военную свиту государя при его поездкахъ. Въ число ихъ записывались иногда и сыновыя знатныхъ фамилій, такъ какъ жилецкій чинъ представлялъ первую придворную ступень для полученія дальнёйшихъ и потомъ высшихъ должностей; а послёднія были доступны только людямъ родословнымъ.

Наибольшую роскошь и великольпіе развиваль Московскій дворь въ дни церковныхъ торжествь, а также при пріемі иноземныхъ пословь и во время ихъ угощенія за царскимъ столомъ. Тогда всі придворные чины, одітые въ богатое платье, наполняли царскій дворець, занимая міста согласно съ своимъ званіемъ и своею породою. Иностранцы въ своихъ запискахъ не безъ удивленія разсказывають о многолюдстві н роскоши Московскаго двора, особенно о дорогой утвари и золотыхъ сосудахъ, въ изобиліи появлявшихся за царскимъ столомъ. Но, любя при случат блеснуть своимъ великольпіемъ, Московскій дворъ отличался также расчетливостію и экономіей. Послі царскаго пира обыкновенно дорогая утварь и посуда тщательно убиралась въ дворцовыя кладовыя; туда-же прятались и нарядные парчевые кафтаны, раздававшіеся на время торжества стольникамъ, чашникамъ, жильцамъ и т. п.

Вышедшіе изъ древней княжеской дружины, всй означенные придворные чины вполнй сохраняли свою принадлежность къ военному служилому сословію, и каждый изъ нихъ всегда готовъ былъ выступить въ поле по назначенію или по росписи, утвержденной государемъ: бояре въ качествй воеводъ, а прочіе чины въ качестви пхъ помощниковъ и второстепенныхъ начальниковъ или просто какъ военная свита государя, если онъ самъ участвовалъ въ походъ. Въ такомъ случай онъ обыкновенно становился во глави своего двороваго полка (гвардейскаго корпуса), который состоялъ преимущественно изъ дйтей боярскихъ, испомищенныхъ въ Московскомъ уйзди.

Начавшееся при Иван'в III, чрезвычайное расширеніе пред'вловъ Московскаго государства требовало большой военной силы, какъ для внішней обороны сихъ пред'вловъ, такъ и для внутренняго

сплоченія областей, вошедших въ составъ сего государства, и притомъ для сплоченія ихъ въ духъ самодержавія. Поэтому московсвіе государи прилагають особыя старанія объ увеличеніи своего военно-служилаго сословія и его матеріальномъ обезпеченін. Мы видъли, что уже въ предыдущую, Татарскую, эпоху, за недостаткомъ денежныхъ средствъ, кромф пожалованія вотчинъ какъ вознагражденія за военную службу, великіе князья начали раздавать помъстья, т. е. земельные участки во временное пользование. Вотчинникъ или помъщикъ долженъ былъ выступать въ поле на добромъ конъ, въ исправныхъ доспъхахъ и съ извъстнымъ числомъ вооруженныхъ слугъ, сообразнымъ съ количествомъ владвемой земли. Вотчины переходили по наследству въ детямъ и вообще родственнивамъ владельца; онъ могь ихъ продать или обменить. Но поместья, какъ участки обложенные, такъ сказать, военною повинностью, давались только людямъ, лично отправлявшимъ службу; въ случай старости или бользни помъщика они отбирались и отдавались другимъ лицамъ; иногда передавались его сыновыямъ по ихъ челобитыю, но только такимъ, которые уже способны были къ отправлению службы. Отсюда естественно для увеличенія своихъ ратныхъ силь московское правительство старалось умножать количество государевыхъ земель, чтобы было изъ чего широкою рукою раздавать помъстья военнослужилымъ людямъ. Поэтому великіе внязья, присоединяя къ Москвъ удълы, прежде всего отбирали на себя значительную часть земель изъ владеній удельновняжескихъ, боярскихъ и церковныхъ. Такъ мы видели, что Иванъ III при сдаче Новгорода Великаго выговориль себъ половину всъхъ волостей владычныхъ и монастырсвихъ и всв волости Торжковскія: отобранныя земли потомъ онъ роздалъ служилымъ людамъ. Кромв того великіе князья и цари московскіе умножали свои земли покупкою, конфискаціей (за какое либо преступленіе), а также стесненіемъ наследственныхъ вотчинныхъ правъ, ограничивая ихъ, напримъръ, только мужескимъ потомствомъ или самымъ близкимъ родствомъ, за неимвніемъ котораго вотчины отбирались на государя. Съ теми же целями московское правительство старалось стёснять умножение церковнаго землевладёнія. Такъ Иванъ IV въ 1551 году запретиль епископамъ и монастырямъ пріобретать села и деревни безъ доклада государю, а въ 1580 году совсёмъ запретиль духовенству пріобрётать по зав'ящанію недвижимыя имущества: Наконецъ, завоеваніе въ его время обширныхъ областей на востовъ Россіи и постепенное занятіе земель

на югь давали государству богатый источникъ для испомъщенія служилыхъ людей.

Такимъ образомъ въ Московскомъ государствъ развилась цълан помъстная система, тъсно связанная съ развитіемъ того военнослужилаго сословія, которое изв'ястно было тогда подъ именемъ «д'ятей боярскихъ» и отчасти «дворянъ» и которое со времени Ивана III сдёлалось главною опорою московскаго государственнаго порядка. Каждый сынъ поміщика, достигшій 18-літняго возраста, верстался, т. е. записывался, на государеву службу и получалъ право на помъстный окладъ. При раздачъ этихъ окладовъ или «испомъщении» дъти боярскіе дълились на три «статьи»: большая, средняя и меньшая. Сообразно съ сими статьями давалось въ помъстье опредъленное количество четвертей земли (полдесятинъ). Обыкновенно лица первой статьи получали по 200, второй по 150 и третьей по 100 четвертей. Ядро этого сословія составляли діти боярскіе, собственно «московскіе»; тогда какъ областные служилые люди, испомъщенные большею частію въ присоединенныхъ къ Москвъ удъдахъ, носили название «городовыхъ». Московские дъти боярские составляли собственное или дворовое государево войско (его конную гвардію); они поочередно держали стражу у царскихъ палать, следовали за государемъ во время его походовъ и путешествій, служили у него на посылкахъ и исполняли разныя его порученія. Самую отборную царскую дружину составляли повидимому болре и дъти боярскіе, въ числъ съ небольшимъ 1000 человъкъ, испомъщенные вокругь столицы не более какъ на 60-70 верстномъ отъ нея разстоянів.

Объ этомъ испомъщени мы имъемъ любопытный указъ Ивана IV, изданный въ 1550 году по царскому приговору вмъстъ съ боярскою думою. Тутъ дъти боярскіе разделены на обычныя три статьи. Къ этой тысячной дружинъ приписано нъкоторое количество бояръ и окольничихъ, которые должны «быть готовыми къ посылкамъ», и тъмъ нзъ нихъ, кто не имълъ помъсты въ Московскомъ увздъ, вельно раздать по двъсти четвертей земли, т. е. наравнъ съ первой статьей боярскихъ дътей. Этихъ бояръ и окольничихъ, вмъстъ съ оружничимъ и казначеемъ, назначено 28 человъкъ, а всей земли имъ роздано 5600 четвертей. Тутъ въ числъ бояръ встръчаются извъстныя имена Д. О. Бъльскаго, И. О. Мстиславскаго, А. Б. Горбатаго, С. И. Микулинскаго, П. И. Шуйскаго, М. В. Глинскаго, В. И. Воротынскаго, И. В. Переметева, Василія Михайловича и

Данила Романовича Юрьевыхъ, а въ числъ окольничихъ О. Г. Адашевъ. Детей боярскихъ, прибранныхъ изъ разныхъ областей, оказалось не много болве тысячи, именно 1050 человъкъ, а всей земли ниъ роздано 182,600 четвертей. Замечательно, что большинство этихъ дътей боярскихъ принадлежали къ удъльнымъ княжескимъ фамиліямъ, разумъется, преимущественно въ младшимъ членамъ этихъ фамилій или къ ихъ младшимъ линіямъ, каковы: князья Оболенскіе, съ ихъ подраздёленіемъ на Репниныхъ, Овчиновъ, Серебряныхъ, Стригиныхъ, Щепиныхъ, Лопатиныхъ, Долгорукихъ; Ярославскіе, Куравны, Хворостинины, Пронскіе, Микулинскіе, Троекуровы; Ростовскіе, подразділенные на Катыревыхъ, Пріниковыхъ, Буйносовыхъ, Лобановыхъ; Шемявины, Хилковы, Татевы, Ромодановскіе, Ногтевы, Звенигородскіе, Мезецкіе, Мещерскіе, Пожарскіе, Масальскіе, Сицкіе, Пуйскіе, Прозоровскіе, Барятинскіе, Шаховскіе, Ушатые, Солнцевы, Засвины, Крапоткины, Щетинины, Дашковы и пр. Между ними встрівчается знаменитый впослідствіи А. М. Курбскій съ братомъ Иваномъ, изъ числа князей Ярославскихъ. А между дётьми боярскими нетитулованными туть упомянуты многія впоследствіи весьма извёстныя имена; таковы: Никита Романовичъ Юрьевъ, назначенный изъ Коломны (оттуда показанъ здёсь и родственникъ его Иванъ Михайловичъ Юрьевъ), Алексви Осодоровичъ сынъ Адашевъ-изъ Костромы, Алексий Басмановъ-изъ Переяславля, Андрюшка Яковлевъ сынъ Щелкаловъ-Московскій. Ясно, что званіе боярскаго сына въ тъ времена было первою служебною ступенью для знатныхъ и незнатныхъ молодыхъ людей въ служиломъ сословін. Тотъ же приговоръ 1550 года прямо указываеть на связь поивстья со службою, говоря: «А который по грвхамъ вымреть, а сынъ его въ этой службъ не пригодится, ино въ того мъсто прибрать иного». Вообще къ этому періоду царствованія Іоанна IV, т. е. къ 50-мъ годамъ XVI столетія, относится упорядоченіе поместной системы, а вийстй съ нею и самой военной службы. Такъ въ 1556 году постановлено было, чтобы вотчинникъ и помъщикъ съ каждыхъ ста четвертей «доброй угожей земли» выводиль въ поле человћка на вонв въ полномъ досивхв, а въ дальній походъ о «дву вонь»; а кто выведеть на службу лишнихъ людей противъ своей земли, тому объщано государево награждение денежнымъ жалованьемъ, кориленіемъ или пом'встьемъ. За неявку на службу (за «н'втье») помъщикамъ угрожало лишеніе ихъ помъстій. (74)

Какъ ни строги въ началъ были правила о временномъ поль-

зованіи помістьями и объ ихъ ненаслідственности; однако съ теченіемъ времени естественный порядокъ вещей мало-по-малу получиль преобладаніе, и къ концу XVI столітія ясно выступило стремленіе отцовъ оставлять свои помістья въ наслідство дітямъ, вообще распространять вотчинныя права и на земли помістныя. Дорожа служилымъ классомъ, правительство мало-по-малу уступало этимъ стремленіямъ. Къ концу того же віжа оно принуждено было уступить и другому стремленію служилаго сословія: закрівпить за своими землями жившее на нихъ рабочее или крестьянское населеніе.

На сверв Московского государства, особенно въ областяхъ, принадлежавшихъ Новгородской общинъ, еще сохранялось коегдъ мелкое крестьянское землевладъніе. Но возроставшее бремя государственныхъ податей и повинностей, въ связи съ притесненіями чиновниковъ, а также дробленіе земли между наслідниками, вынуждали такихъ крестынъ-своеземцевъ причисляться или къ чернымъ волостнымъ общинамъ, или къ сельскимъ владвльцамъ, каковыми были монастыри и знатные люди. Такимъ образомъ къ концу XVI въка крестьянъ-своеземцевъ оставалось очень немного, и они затерились въ общей массъ безземельнаго крестьянства, которое пользовалось землею на правахъ оброчныхъ или арендныхъ. Крестьянскія общины за свои земли несли государево тягло, т. е. отправляли общественныя подати и повинности по мірскимъ разрубамъ и разметамъ, а жившіе на частныхъ или монастырскихъ земляхъ кромъ того платили условленные оброки своему владъльцу. Право крестьянскихъ переходовъ въ значительной степени умфрало эти оброки и доставляло крестьянамъ разныя льготы со стороны вдадъльцевъ, нуждавшихся въ рабочихъ рукахъ, особенно при заселеніи необитаемыхъ участковъ или пустошей. Но это право, какъ мы видъли, было уже стъснено въ XV въвъ установленіемъ извъстнаго въ году срока для переходовъ, именно Юрьевымъ днемъ осеннимъ, который окончательно быль утверждень Судебникомь 1497 года въ видъ срока двухнедъльнаго. Этотъ Судебникъ Ивана III опредъляеть и плату уходившаго или, какъ тогда говорилось, «отказавшагося», крестынина землевладъльцу за т. наз. пожилое или за пользованіе дворомъ, т.-е. жильемъ и хозийственными постройками. При семъ различаются мъстности лъсная и полевая: въ послъдней за пожилое платится рубль въ четыре года, а въ первой полтина; за три года платится три четверти двора, за два-половина, за одинъчетверть. Царскій Судебникъ 1550 года повторяеть тоть же срокъ крестьянскаго перехода или «отказа», т.-е. недвлю до Юрьева дня и недвлю послів него; но нівсколько увеличиваеть плату за пожилое, а именно: за полный срокъ, т.-е. четыре года, съ каждыхъ воротъ въ степной містности одинъ рубль и два алтына, а въ лівсной, гдів разстояніе до строевого лівсу не боліве десяти версть, полтина и два алтына. Кромів того, Судебникъ Ивана IV прибавляеть особую пошлину по два алтына съ двора за «повозъ», а крестьянину, продавшемуся въ полные холопы, дозволяеть выходить безъ срока и безъ платы за пожилое, только обязываеть платить царскую подать съ хліба, оставшагося на корню.

Въ судебникахъ говорится только о платв за пожилое при крестьянскомъ отказъ; но въ дъйствительности разсчетъ крестьянина съ землевладальцемъ тамъ не ограничивался. Обыкновенно, радкій врестьянинъ садился на земельный участовъ безъ подмоги отъ владъльца; на свое хозяйственное обзаведение онъ получалъ или денежную ссуду (серебро), или скотъ и земледъльческія орудія, или хавоъ на свиена и на прокориъ; а нногда все это вивств. Следовательно онъ становился должникомъ частнаго владёльца или монастыря, и проценты съ своего долга большею частью отбываль издъльемъ, т.-е. своею работою, сверхъ условленнаго оброка или части жатвы за землю. Повидая участовъ, крестынинъ конечно обязанъ былъ не только уплатить пожилое, но и возвратить ссуду. А такъ какъ обыкновенно редкій быль въ состояніи исполнить эту обязанность, при тажести лежавшихъ на немъ податей, повинностей и оброковъ, то право крестьянского перехода въ действительности почти прекращалось само собою. Это право перехода обращается собственно въ право «своза» или перезыва: обывновенно тотъ землевладелець, который переманиваль нь себе престыянина, обязывался уплатить за него все должное прежнему господину. Иногда объднъвшій крестьянинъ, чтобы облегчить себъ бремя податей и повинностей, съ целаго земельнаго участва переходиль у того же владъльца на половинный участовъ, т. е. поступаль въ разрядъ бобылей, или совствы отвазывался отъ участка, ограничивался только дворомъ, даже переходилъ на чужой дворъ, и такимъ образомъ становился казакомъ, т. е. простымъ работникомъ, батракомъ, или наконецъ просто давалъ на себя кабалу, т. е. продавался въ ходовы. Но часто свое право выхода крестывинъ отыскивалъ незаконнымъ способомъ, безъ «отказа» или безъ разсчета съ владельцемъ, что считалось тогда побъгомъ; ушедшій такимъ образомъ какъ бъглецъ водворялся по закону насильно на старое мъсто. Частные землевладъльцы конечно предпочитали переманивать крестьянъ, не разсчитываясь за нихъ съ прежнимъ господиномъ, а просто укрывали у себя бъглыхъ. Нельзя сказать, чтобы право свободнаго перехода, существовавшее въ прежнее время, сдълало крестьянское сословіе слишкомъ подвижнымъ или бродячимъ. Напротивъ, въ общей сложности только небольшая часть пользовалась этимъ правомъ. Но во-второй половинъ XVI въка разныя причины усилили стремленіе крестьянъ къ перемънъ жительства въ незаконной формъ побъговъ.

Частыя и многія войны, веденныя Иваномъ IV, въ особенностн бъдственная двадцатичеты рехавтняя борьба за Ливонію, требовали чрезвычайных усилій и жертвъ, до крайности умножили бремя налоговъ, всяваго рода поборовъ и повинностей; бремя это еще увеличивалось притесненіями и вымогательствами чиновнивовъ, и вынуждало врестьянъ въ переселеніямъ. Особенно теривли опустошенія западныя и сіверозападныя области, близвія къ театру войны; множество сельскихъ жителей бъжало отсюда въ другіе, болье безопасные края. А совершаемыя въ то время завоеванія общирныхъ н пустынныхъ пространствъ на юговостокъ Россіи, особенно въ Поволжьё и Приуралье, представили широкій просторъ для русской земледъльческой и промышленной колонизацін; помимо переселеній, производимыхъ собственно правительствомъ, туда устремилась часть русскаго врестыянства, заводила тамъ поселки и общины на земляхъ черныхъ или государевыхъ, а также и на земляхъ, раздававшихся мъстнымъ служилымъ людимъ, которые призывали земледёльцевъ, приманивая ихъ разными льготами. Наиболёе безпокойные и свободолюбивые врестьяне уходили на Донъ и присоединялись въ вольнымъ вазацкимъ общинамъ.

Съ своей стороны служнлое сословіе, по естественному ходу вещей, стремилось привести все въ большую и большую зависимость отъ себя жившее въ его вотчинахъ и помъстьяхъ земледъльческое населеніе, стъснять его вольности и закръпить его за собою. По мъръ того какъ военная и вообще государева служба становилась непремънною и пожизненною обязанностію помъщиковъ и вотчинниковъ, а частыя войны и сторожевая служба на украйнахъ затрудняли имъ возможность лично вести свое сельское хозяйство, естественно учащались ихъ жалобы правительству на разореніе, которое причиняли имъ крестьянскіе переходы и побѣги—разореніе, всл'ядствіе котораго они не могли исправно отправлять самую государеву службу, а также вносить подати и оброки съ своихъ земель.

Правительство Московское, само состоявшее изъ высшихъ разрядовъ техъ же служнимъъ людей, т. е. московское боярство, конечно раздёляло это стремленіе въ закренощенію престьянства и действовало въ томъ же направленіи. Когда же въ последней трети XVI въка произопло вышеназванное переселенческое движение къ юговосточнымъ окрайнамъ и участились крестьянскіе побёги, виёстё съ твиъ умножились жалобы помвщиковъ и вотчиниковъ срединвыхъ и коренныхъ русскихъ областей, и правительственныя ивста были завалены судебными исками о бъглыхъ крестьянахъ; тогда, нменно въ концъ XVI въка, правительство принимаетъ рядъ мъръ, которыя положили начало закрвнощенію свободнаго дотолв крестьянскато сословія за классомъ землевладёльческимъ. Первыя мёры, принатыя въ этомъ смысль, относятся въ царствованію Өедора Ивановича; но такъ какъ действительнымъ главою правительства тогда состояль Борись Годуновь, то исторія по справедливости считаєть его однимъ изъ главныхъ основателей припостного права въ Россіи. Стремясь занять престоль послё бездётнаго Оедора, онъ естественно нскалъ опоры въ военно-служиломъ сословін, равно въ боярахъ и дътяхъ боярскихъ, и старался пріобръсти ихъ расположеніе. Тъми же жърами онъ пріобръталь и расположеніе могущественнаго духовенства, которое было тогда, после государя и служилаго сословія, третьимъ земельнымъ собственникомъ въ Россіи. Его заискиваніе передъ духовенствомъ выразилось еще ранве по следующему поводу. Въ начали царствованія Федора Ивановича, въ іюль 1584 года, Московскій духовный соборь, по желанію правительства, подтвердиль указъ Ивана IV (1580 г.), запрещавшій духовенству пріобрётать отъ служилыхъ людей вотчины вавъ повупкою, тавъ и по духовному завъщанію, и кромъ того постановиль отмънить тарханныя или льготныя грамоты, жалованныя на церковныя имущества, которыя теперь должны были платить государевы подати и отбывать повинности наравий съ прочими. Эти то тарханы служили большою приманкою для крестьянъ, которые во множествъ переходили отъ служилыхъ людей на льготныя церковныя земли; отъ чего «вотчины воинскихъ людей теривли многое запуствніе». Тарханы отивнялись на время, «покамвсть земля поустроится». Но мфра эта оказалась весьма кратковременною: въ октябрѣ следующаго года, когда усилилось влінніе Годунова, тарханы были уже возстановлены. Тімъ съ большимъ усердіемъ старался онъ теперь угодить и служилому, и духовному сословію стісненіемъ врестьянскихъ переходовъ.

Главною подготовительною мёрою противъ незаконныхъ крестьянскихъ уходовъ послужили писцовыя книги, т. е. подробныя вемельныя описи съ указаніемъ ихъ жителей, перечисленныхъ почти поименно, а также съ вычисленіемъ пашенъ, луговъ, лесу, разныхъ угодьевъ и, разумъется, съ указаніемъ оброковъ и податей, которыя накладывались по вытямъ, т. е. по извёстному количеству десятинъ пахотной земли. Эти писцовыя книги со временъ Ивана .Ш составляли одну изъ важивишихъ правительственныхъ заботъ; но съ особенною энергіей онв были ведены при Өедорв Ивановичь въ конць 80-хъ и началь 90-хъ годовъ XVI стольтія. Когда такимъ образомъ приведены были въ извъстность земли, села и деревни преимущественно серединиой полосы Московского государства, тогда последовали указы, которые должны были служить руководною нитью въ хаосъ судебныхъ исковъ о бъглыхъ крестьянахъ, и вийсти съ тимъ значительно стиснить возможность крестьанскихъ выходовъ безъ «отказа», т. е. возможность побъговъ. Первый извёстный намъ указъ такого рода изданъ быль 24 ноября 1597. года. «Царь и великій Князь Оедоръ Ивановичь всея Руси указалъ, и бояре приговорили» техъ крестьянъ, которые выбежали изъ помъстій и вотчинъ, какъ служилыхъ людей, такъ и церковныхъ, за пять лёть до сего указа, «сыскивать накрёпко» и «по суду и сыску тъхъ бъглыхъ крестьянъ съ женами и дътьми и со всъми животы возити назадъ, гдъ кто жилъ. А тъ крестьяне, которые ушли за шесть и болве леть, пусть остаются за своими новыми землевладельцами, если въ теченіе сего времени ихъ прежніе пом'вщики и вотчинники на нихъ не били челомъ Государю. Но тв двла о бъглыхъ врестьянахъ, которыя уже начались («засужены») приказано «вершити по суду и сыску». Следовательно, этимъ указомъ полагается патилетняя давность для возвращенія б'ятыхъ крестьянъ на прежнія м'яста, давность, пріуроченная въ данномъ случав въ первой четверти 90-хъ годовъ XVI столетія, т. е. ко времени наиболе полнаго составленія писцовых в книгв. Въ семъ указв, какъ мы видимъ, еще нътъ ръчи о прямомъ запрещени крестьянскихъ переходовъ вообще. Онъ говорить только о «бёглыхъ»; а таковыми, повторяемъ, считались тћ крестьяне, которые уходили съ своего

участка безъ «отказу», т. е. не заплативъ владъльцу за пожилое и не возвративъ ему ссуду, вообще не разсчитавшись съ нимъ по закону. Но такъ какъ подобные разсчеты въ дъйствительности случались очень ръдко и тъмъ болъе, что владълецъ, не желавшій отпустить крестьянина, всегда могъ предъявить увеличенныя, ненсполнимыя требованія, то крестьянскіе переходы въ огромномъ большинствъ случаевъ уже давно обратились въ незаконные уходы или побъги. Поэтому указъ 1597 года въ сущности былъ направленъ и противъ крестьянскихъ переходовъ вообще.

Достигнувъ царскаго престола, Борисъ Годуновъ какъ бы проявилъ нъкоторое колебание въ дальнъйшихъ своихъ мърахъ по вопросу о крестьянскихъ переходахъ; однако въ общемъ шелъ потому же направленію. Въ 1601 и 1602 годахъ онъ выдаль нъсколько указовъ, въ которыхъ говорится уже не о бъглыхъ, а прамо «о врестьянскомъ выходё». Эти указы дозволяють дётямь боярскимъ и вообще мелкимъ землевладъльцамъ перезывать другъ отъ друга крестьянъ, въ двухнедъльный срокъ послъ Юрьева дня осенняго и съ платою рубля и двухъ алтынъ пожилаго за дворъ, какъ это было установлено Судебникомъ. Дозволение сие однако сопряжено съ разными ограниченіями: такъ можно было перезывать къ себъ не болъе одного или двухъ крестьянъ разомъ, а въ Московскомъ увядв недозволено перезывать крестьянъ кому бы то ни было. Крупнымъ владъльцамъ, каковы государевы дворцовыя и черныя волости, владыки, монастыри, бояре, окольничіе и пр., перезывать другь отъ друга врестьянъ прямо запрещено. Въ сущности это былъ шагъ въ ихъ юридическому закръпленію, хотя еще не самое закръпленіе, потому что рачь идеть о права землевладальцевь перезывать другь отъ друга крестьянъ, а не о правъ самихъ крестьянъ «отказываться» отъ владъльца. Но такъ какъ въ дъйствительности крестьянинъ обыкновенно не нивлъ средствъ самъ разсчитаться съ старымъ хозяиномъ безъ помощи новаго, который его перезываль къ себъ, то въ сущности онъ терялъ свое право перехода. Тъ же указы Бориса Годунова грозить мелкимъ владельцамъ царскою опалою, если они будутъ насильно удерживать у себя крестьянъ, не давать имъ законнаго отказа, т. е. не выпускать ихъ къ другому владельцу, чинить имъ «зацвики» и «продажи» (лишніе начеты), бить ихъ и грабить. Такія угрозы ясно показывають, съ какою энергіей служилое сословіе стремилось къ закръпощенію за собой крестьянства. Указы большею частію юридически подтверждали то, что уже давно выработалось самою жизнію.

До какой степени означенныя міры Бориса Годунова соотвітствовали политическому и экономическому строю тогдашней Руси и, болъе всего, господствующему положению служилаго сословія это лучше всего доказывають последующія узаконенія, относящіяся въ Смутной эпохв. Едва Годуновъ сошель въ могилу и въ Москвв водворился Лжедмитрій, какъ въ февраль 1606 года быль изданъ приговоръ боярской думы о бытымхъ крестьянахъ въ томъ же смыслъ какъ и приговоръ 1597 года. Тутъ вновь установлялся пятилътній срокъ для сыску бъглыхъ крестьянъ и возвращенія ихъ къ старымъ помъщикамъ; исключение составляли только тъ крестьяне, которые бъжали въ голодные 1601 и 1602 годы, если по сыску «окольніе люди» скажуть, что такой то крестьянинъ «оть пом'вщика или вотчиника сбрель отъ бъдности», не имън чъмъ прокормиться; вто его прокормиль или кому онь въ эти годы записался холопомъ, за тъмъ онъ и остается. «Не умълъ (владълецъ) врестьянина своего кормити въ тв голодныя лвта, а нынв его не пытай». А въ мартъ слъдующаго 1607 года, когда на Московскомъ престоль сидыль Василій Ивановичь Шуйскій, приговорь царскій и боярской думы назначаеть уже питнадцатильтній срокь для сыску бъглыхъ врестьянъ и прямо постановляеть быть имъ за тъми, за въмъ они записаны въ писцовыхъ внигахъ 1593 года. Следовательно этоть запретительный указь отправляется оть того же исходнаго пункта, какъ и первый, т. е. указъ 1597 года, но отличается большею строгостію: онъ налагаеть значительную ценю (10 рублей) на того землевладъльца, который принимаеть къ себъ бъглыхъ крестьянъ. Наконецъ, спусти еще три года, стремленія бояръ и вообще служилаго сословія въ закрівнощенію крестьянства ясно выразились въ томъ, что московскіе бояре, избирая на престолъ польскаго королевича Владислава, въ числе условій поставили ему запрещеніе врестьянскаго выхода или собственно перезыва врестьянъ безъ согласія владёльца.

Но какъ бы ни было это стремленіе въ порядкъ вещей и какъбы означенные указы ни соотвътствовали политическому и хозяйственному строю Руси того времени, крестьянство, само собой разумъется, весьма неохотно подчинялось новымъ стъсненіямъ своихъ переходовъ; эти переходы продолжались въ видъ побъговъ; отсюда умножались жалобы и судебные иски землевладъльцевъ; отношенія ихъ къ крестьянамъ обострялись; съ той и другой стороны участились грабежи и убійства; умножились разбойничы шайки изъ бътлыхъ крестьянъ и холопей, и вообще мёры, направленныя къ закрѣпощенію, вызывали въ простомъ народъ не малое волненіе. Но сильнаго и дружнаго отпора со стороны крестьянства быть не могло но его разсвянию на огромной территории, отсутствию всякой сплоченности или какой либо сословной организаціи. Притомъ міры закръпощенія не были какимъ либо ръзкимъ переходомъ или переворотомъ; онъ являлись только дальнъйшимъ и постепениымъ развитіемъ тёхъ началь, которыя уже давно дёйствовали въ русскомъ государственномъ бытъ. А потому отдъльные, мъстные случаи народнаго броженія и волненія вызывали правительство къ повторенію и усиленію все тахъ же запретительныхъ маръ, направленныхъ къ закръпощению земледъльческого состояния за землевладъльческимъ. Не следуеть думать, что дело шло только о прикреплении крестьянъ къ землъ, на которой они жили; а что лично они оставались свободны (какъ обыкновенно досель полагали). Всв названные выше указы говорать о возврать бытыхъ не къ участкамъ земельнымъ, а къ тъмъ владъльцамъ, за которыми они были записаны. Сін же послідніе главнымъ образомъ прптязали на личный трудъ врестьянина, стараясь получить дешевую или почти даровую рабочую силу; при чемъ они не затруднялись переводить его съ одного участка на другой, населять имъ свои пустоши и т. п. У помъщиковъ и вотчинниковъ былъ уже готовый типъ, приравнять въ которому закръпощенное крестьянство они и начали стремиться. Типъ этотъ представляло холопство, которое, какъ мы знаемъ, существовало на Руси издревле и имъло разные (большею частію уже указанные) источники.

Въ XVI въвъ встръчаемъ особый видъ холопскаго состоянія — такъ называемое «холопство кабальное». Разорившіеся врестьяне, а иногда и другіе свободные люди занимали деньги у землевладъльца съ обязанностью уплачивать ему проценты своей личной службой или работой; въ чемъ давали на себя «крѣпость» или кабалу. Это были холопы, но не полные или «одерноватые», а терявшіс свою личную свободу только на условленное время или до уплаты долга. Но обыкновенно, разъ попавъ въ кабальное или добровольное холопство, такіе люди ръдко могли возвратить себъ свободу, и какъ неискупные должники оставались въ этомъ состояніи съ своимъ потомствомъ. Исходомъ изъ такого состоянія являлось только бъгство или перезаложеніе себя другому господину; здъсь повторялось тоже, что происходило съ врестьянскими выходами. Но и противъ такого

же незаконнаго исхода московское правительство принимало подобныя-же мфры. Уже Судебнивъ 1550 года въ случай, если на одного холопа представлено двъ кръпости, признаетъ ту, которая старше. Этотъ Судебникъ запрещаетъ записываться въ кабалу лицамъ государева служилаго сословія; а д'втей, родившихся до поступленія отца въ холопы, считаетъ свободными. При Оедоръ Ивановичъ въ томъ-же 1597 году, къ которому относится первый запретный указъ о крестьянскихъ переходахъ, были изданы новыя статьи и о кабальныхъ холопахъ: назначенъ пятнадцатилътній срокъ для судебнаго иска по старымъ кабаламъ; велёно владёльцамъ въ извёстный срокъ представить въ Холопій приказъ имена своихъ холопей и взятые на нихъ кръпостные акты, а тъхъ кабальныхъ холопей, которые уйдуть отъ своего господина и дадуть на себя служилыя кабалы или полныя грамоты новому, приказано возвращать старому господину, и наконецъ-важное нововведеніе - на тёхъ вольныхъ слугъ, которые хотя и не брали ссуды, но прослужили у кого добровольно не менъе полугода, велъно выдавать служилыя вабали и «челобитья ихъ не слушать, потому что тоть человъвь того добровольнаго холопа кормилъ и одъвалъ и обувалъ». Разумъетси, съ теченіемъ времени кабальные или полусвободные холопы въ силу новыхъ договоровъ или просто силою давности обращались или въ полные, или въ докладные, т. е. укръпленные по такъ называемой докладной грамотъ. Эти довладные холопы составляли среднюю ступень между полными и кабальными.

Вообще въ XVI въкъ замътно возрасло количество людей, добровольно продававшихся въ холопы изъ свободныхъ состояній, вслъдствіе обнищанія и стремленія избавиться отъ бремени государственныхъ податей и повинностей. Согласно съ духомъ времени и въ угоду высшимъ сословіямъ, законодательство очевидно покровительствовало развитію крфпостного или холопскаго состоянія. Это можно заключить между прочимъ изъ того, что составленіе крфпостныхъ грамотъ разнаго вида, т. е. полныхъ, докладныхъ и кабальныхъ, и внесеніе ихъ въ книги какъ Холопьяго приказа въ Москвъ, такъ и у намъстниковъ по городамъ, были обставлены меньшими требованіями и затрудненіями, чъмъ грамоты правыя (по иску о свободъ) и отпускныя (отпускавшія холоповъ на волю). По обоимъ Судебникамъ, 1497 и 1550 годовъ, намъстники, имъвшіе право боярскаго суда, ръшали дъла о полныхъ и докладныхъ грамотахъ на холопство; но правыя и отпускныя грамоты они

могли давать только «съ боярскаго докладу», съ приложениемъ боярской печати, за подписью дыява й съ уплатою значительной пошлины (боярину или нам'встнику по девяти денегь съ каждой головы, дьяку по алтыну, а подъячему, который напишеть грамоту, по три деньги). Относительно отпускныхъ съ течениемъ времени стёснения увеличились. По Судебнику 1497 года та отпускная, которая была написана собственною рукою господина, считалась непререкаемою даже и безъ боярскаго довладу и подписи. Но Судебникъ 1550 г. требуеть испременно доклада и прибавляеть, что отпускныя могли выдаваться только въ трехъ городахъ: въ Москвъ, Великомъ Новгородъ и Исковъ. При жизни господина отпуски холоновъ на волю случались рёдко; обыкновенно такіе отпуски давались передъ смертью по духовному завъщанію, ради облегченія гръховъ. Помянутый выше приговоръ о холопахъ 1597 года приказываеть давать силу этимъ отпускнымъ духовнымъ грамотамъ, не упоминая о выше названныхъ формальностахъ.

По поводу отпускныхъ грамоть, приведемъ следующее любопытное замівчаніе одного наблюдательного иноземца первой половины XVI въка (Герберштейна) о русскомъ простонародьъ. «Этотъ народъ-говорить опъ-имветь болве наклонности въ рабству, чвиъ къ свободъ; ибо весьма многіе, умирая, отпускають на волю нъсколькихъ рабовъ, которые однако тотчасъ-же за деньги продаются въ рабство другимъ господамъ. Если отецъ продастъ сына, какъ это въ обычав, и сынъ какимъ-нибудь образомъ наконецъ сдвлается свободнымъ, то отецъ по праву своей власти можетъ продать его во второй разъ. Только послё четвертой продажи онъ лишается этого права». Какъ ни ръзко такое замъчаніе, притомъ слишкомъ обобщающаго характера, тъмъ не менъе исторія должна имъть его въ виду, разсматривая причины и обстоятельства, способствовавшія утвержденію и распространенію крівпостного состоянія въ древней Руси. Очевидно, оно находилось въ тесной связи съ народными нравами, на которые варварское татарское иго успъло наложить свою тяжелую руку.

Итакъ, собственно подъ кръпостнымъ состояніемъ въ данную эпоху разумълось холопство, съ его разными видами и подраздъленіями. Крестьянство юридически пока еще не принадлежало къ сему состоянію. Но указанными выше мърами конца XVI въка и начала XVII-го положено было прочное начало къ его закръпощенію путемъ законодательнымъ (78).

Любопытныя данныя о врестьянскомъ населенін въ эту эпоху представляють намь тв самыя писцовыя книги, которыя послужели нсходнымъ пунктомъ для постепеннаго закрвпощенія этого населенія. Изъ нихъ видимъ, что основною земскою единицею считался по преимуществу приходъ или село, т. е. поселеніе, имъвшее церковь, съ группою разсванныхъ вокругъ него деревень, а также разныхъ жилыхъ мъстъ, носившихъ названія сельца, починка, носелка, слободки и т. п. Размеры всёхъ этихъ поселеній отличаются малымъ воличествомъ дворовъ; такъ, самое село, кромъ церковныхъ дворовъ, занятыхъ причтомъ, обывновенно завлючаетъ въ себъ крестынскихъ дворовъ отъ одного десятка до двухъ, ръдко болье, а иногда менье. Деревни-же и прочіе поселки имъють обыкновенно наименьшее два двора, наибольшее шесть. Число крестьянъ обозначается почти такое-же какъ и дворовъ, иногда немногимъ болве; надобно полагать, что туть разумвются собственно главы семей или крестьяне, обложенные тягломъ; а количество, лишнее противъ числа дворовъ, повидимому обозначаетъ отчасти взрослыхъ сыновей, а отчасти бобылей и такъ называемыхъ подсусъдниковъ, т. е. крестьянъ, жившихъ на чужомъ дворъ (въ Новгород. землъ захребетники). Иногда впрочемъ упоминаются особо дворы бобыльскіе или дворы крестыянь безпашенныхъ. Кромв поселковъ встрвчается значительное количество и у с т о ш е й, т. е. мъсть пустыхъ или прежде обитаемыхъ, но потомъ запуствышихъ вслёдствіе крестьянскихъ переходовъ, или вслёдствіе разореній военнаго времени. (Особенно огромное количество пустошей и перелоговъ встръчается въ писцовой книгъ, относящейся въ Новгородскому и отчасти Тверскому краю послё войнъ и погромовъ Ивана IV). Пашни, принадлежащія поселеніямь, изм'вряются четьями или четвертями (полдесятины, требующая четверть хлюбной мфры для посвва), лесь десятинами, а луга-количествомъ коненъ добываемаго съ нихъ съна. (Въ Новогородскомъ краю удерживается измъреніе обжами съ переводомъ на сохи, по три обжи въ каждой сохв, а количество поства измарялось коробьями). Довольно частое упоминаніе о количествъ перелогу, т. е. земли прежде пахотной, а потомъ на время заброшенной, указываеть еще на остатокъ той эпохи земледелія, когда свободныя земли были въ изобиліи и когда врестыянинь, достаточно истощивь какой-либо участовь, бросаль его и распахиваль новый; а старый межь тёмь отдыхаль, поросталъ травами и кустарникомъ и съ теченіемъ времени также дівдался новью; заботиться объ удобреніи еще не было нужды.

Въ данную эпоху, т. е. въ XVI въкъ, входить въ силу уже трехпольное ховяйство, по крайней мфрф въ среднихъ областяхъ Россіи. Участовъ пашенной земли делился на три полосы или поля; ежегодно засъвалось два поля, одно рожью, другое аровымъ; а третье оставалось свободнымъ, подъ паромъ (паровое поле или «паренина». Первые намени въ источнивахъ на трехиольное хозяйство относятся въ XV въку; а въ помянутыхъ писцовыхъ книгахъ последней четверти XVI век уже очень часто встречается выражение: столько-то четей въ пол'я, «а въ дву потому-жъ», т. е. и въ двухъ другихъ поляхъ по стольку-же. Эта, трехпольная система начиналась конечно съ земель, ближайшихъ къ поселенію или усадьбъ; въ дальнихъ же поляхъ продолжалось еще хозяйство переложное и навздомъ или подсвиное (на полв, расчищенномъ изъ-подъ лвсу). Тамъ еще встрвчается старое опредвление граней владвнія, основаннаго на первомъ захватъ или заимкъ, выражавшееся словами: «докуда топоръ и воса и соха ходила». Водвореніе трехпольной системы указываеть не столько на уменьшение количества свободныхъ земель, сколько на постепенное стеснение крестьянскихъ переходовъ: принужденный оставаться на томъ-же мъсть, крестьянинъ поневоль должень быль прибытать къ сей системы, чтобы предупредить истощение своего участка. Въ свою очередь стеснение переходовъ и трехпольная система, ограничившая хлібопашество меньшимъ воличествомъ земли, должны были повести за собою сосредоточеніе крестьянскаго люда въ более крупныя селенія; тогда какъ прежніе малодворные поселки находились въ связи съ переложной и подстиной системой, требовавшей для себя большаго простора, а также въ связи съ свободою передвиженія самихъ земледъльцевъ. Такое сосредоточение крестьянъ въ крупныя селенія переносило центръ тажести врестьянскаго общиннаго быта изъ волости въ село; усиливается значеніе сельской общины въ дёлё раскладки оброковъ и податей и отбыванія повинностей, обезпеченныхъ круговою порукою, а вийсти съ тимъ и въ самомъ пользовани землею. Чтобы уравнять тижесть податей и повинностей, явилась потребность въ уравнени таглыхъ земельныхъ участвовъ по ихъ качеству н количеству; отсюда явились передалы общинных земель. Но все это развилось уже въ последующій періодъ; а въ XVI веке им находимъ только некоторые намеки на возникновение крестьянскихъ передвловъ.

Что касается собственно врестьянской общины, то естественно эта

община нивла наибольшую возможность самостоятельнаго существованія въ волостяхъ черныхъ или государевыхъ. Черныя общины въ своихъ дёлахъ вёдались выборными старостами, сотсвими и десятсвими, которые и были ихъ представителями передъ правительственными властами. Между тъмъ земли монастырскія, вотчинныя и помъщичьи, а также царскія дворцовыя или «подклётныя» управлялись довёренными лицами владельцевъ, носившими названія прикащиковъ, посельских ъ, ключниковъ. Въ какихъ отношеніяхъ находилась собственно врестынская община въ симъ управителямъ, трудно сказать; хота на земляхъ частныхъ владёльцевъ, особенно на земляхъ монастырскихъ, встречаются у врестыянъ сотскіе и десятскіе, какъ несомивниме признаки общиннаго быта. Сельскіе управители получали свое содержаніе отъ крестьянъ; послёдніе обыкновенно пахали на прикащика нъсколько десятинъ земли и косили съно; сверхъ того въ три праздника, Рождество, Пасху и Петровъ день, обязывались приносить ему определенное количество хлеба, масла, сыру, янцъ, баранины, овса и т. п. Черныя-же волости обязаны были доставлять въ тъ-же три праздника опредъленное количество «намъстничьяго корму», т. е. хлъба и другихъ съвстныхъ припасовъ, намъстнику или волостелю съ его тіуномъ и доводчикомъ. Такіе вормы составляли только часть общаго оброку, взимавшагося съ врестыянъ кавъ на государя, такъ и на частныхъ владъльцевъ натурою, т. е. разнаго рода хлёбомъ и съёстными припасами; обыкновенно къ этому оброку прибавлялась еще денежная подать, а нногда и самый натуральный обровъ перелагался или собственно оцвнивался на деньги.

Переходя отъ сельскаго населенія въ городскому, мы видимъ, что въ данную эпоху города продолжали сохранять свое прежнее значеніе укрвпленныхъ мѣстъ, въ которыхъ окрестные жители искали убѣжища во время непріятельскаго нашествія. Поэтому постройка и укрвпленіе городовъ составляли одну изъ главныхъ заботъ правительства и одну изъ главныхъ повинностей таглаго населенія. Только немногіе города Московскаго государства въ ХУІ вѣкъ имѣли каменныя стѣны; таковы: Москва, Псковъ, Ладога, Нижній, Ярославль, Новогородскій кремль на Софійской сторонъ, Тульскій кремль, Коломна, Серпуховъ, Великія Луки, Островъ, Александровская слобода и нѣкоторые другіе. Въ Смоленскъ каменныя стѣны построены только при Борисъ Годуновъ. Остальные города имѣли деревянныя стѣны, состоявшія обыкновенно изъ срубовъ,

наполненных землею, или были обведены землянымъ валомъ съ дубовымъ тыномъ; кругомъ ствны или вала шелъ ровъ, за исключеніемъ конечно тахъ сторонъ, которыя опирались на крутой берегь рвки или оврага. Для уменьшенія опасности отъ огна дереванныя городскія стіны иногда снаружи осыпались землею. Стіны прерывались башнями, которыя были или глухія, или провзжія, т. е. нивний ворота. Пространство между башнями называлось «прясломъ». Въ башняхъ и въ самыхъ ствнахъ устраивались узкія окна и отверстія для стрівльбы изъ пушекь и пищалей; а каменныя станы увеличивались высовими вубцами. Собственно городъ или кремль быль небольшихь размфровь и занимался казенными и общественными зданіями, каковы: нам'встничій или воеводскій дворъ, приказная изба, тюрьма, казенные амбары, погреба и житницы, гдъ хранились военные и хлебные запасы. Въ каменныхъ городахъ для зелейной казны (пороху), свинцу, ядеръ и всякаго оружія устранвались кладовыя въ подошей самыхъ стинъ или въ каменныхъ къ нимъ пристройкахъ. Въ кремлъ же находилась и главная городская святыня, т. е. соборный храмъ съ дворами священнивовъ и причетниковъ, а въ главныхъ городахъ архіерейскіе дворы. Кром'я того въ городъ стояли такъ наз. «осадные дворы» дворянъ и дътей боярскихъ, имъвшихъ помъстья въ окрестномъ увздъ. Въ случав непріятельской осады поміншим обязаны были собираться въ городъ и усиливать его гарнизонъ. Въ мирное время эти дворы были пусты, и въ нихъ жили только дворники, набираемые большею частію изъ бобылей - крестьянъ или бъдныхъ посадскихъ ремесленниковъ. Вообще въ мирное время кремль быль мало обитаемъ. Самъ владыка, нам'встникъ и другія власти жили иногда на посад'в или въ вакой либо загородной усадьбъ. Только на южныхъ украйнахъ, угрожаемыхъ всегда набъгами Крымскихъ татаръ, встръчались одиновіе городин или острожки, еще не имъвшіе посадовъ и слободъ; они занимали извъстные пункты посреди лъсныхъ засъкъ, земляныхъ валовъ и извилистыхъ линій изъ надолбъ или бревенчатыхъ частоволовъ, затруднявшихъ подступъ непріятелей къ этимъ городкамъ н острожкамъ.

Обывновенно рядомъ съ времлемъ или вокругъ него находился носадъ, который составлялъ самую большую и населенную часть города и который въ свою очередь окруженъ былъ ствною съ башнями ели землянымъ валомъ и рвомъ. Тутъ жило торговое и промышленное городское населеніе, обложенное государевымъ тяг-

ломъ; а рядомъ съ нимъ помещались разнаго рода служилые люди: стрвльцы, пушкари, затинщики, воротники, казаки, разсыльщики и т. п. Иногда впрочемъ эти служилые люди и ивкоторые промышленники выселялись изъ города и составляли иримывавшія въ нему слободы, каковы: стрівлецкая, казацкая, пупікарская, рыбная, ямская и пр. На посадъ было нъсколько церквей, земская изба, гостинный дворъ, гдё обязаны были остановливаться пріъзжіе торговци, таможный дворъ, торговые ряды съ лавками, амбары для товарныхъ складовъ, и кружечные дворы, т. е. казенные кабави. Дворы таглыхъ посадскихъ людей назывались «черные», т. е. обложенные податими, а дворы служилыхъ людей считались былыми. Къ последнимъ причислялись дворы церковнослужителей и монастырскіе. Хотя посады, по обилію лавокъ и торговыхъ шалашей нин палатовъ и по еженедвльнымъ торжвамъ или базарамъ, пивли торгово-промышленный характеръ, однако едва ли не половина посадскихъ обитателей занималась земледвліемъ или сельскимъ хозяйствомъ. Во-первыхъ, служилые люди, жившіе здісь, какъ діти боярскіе, такъ стрівльцы, казаки и пр., только отчасти получали государево жалованье деньгами, а главнымь образомь имель земельные надёлы, которые или сами обрабатываля или сдавали крестыянамъ. Во-вторыхъ на посадъ и въ слободахъ жили многіе крестьяне, занимавшіеся хлібопашествомъ. А посадскіе черные люди владівли на общинныхъ началахъ большими вемельными пространствами, приписанными въ городу, какъ пашнями, такъ лугами и лёсными угодьями; съ этой земли вносили въ казну подати и разные поборы за вруговой порукой. Земли эти они обрабатывали собственными семыми, а иногда сдавали на обровъ. Иногда и сами городскія общины брали на оброкъ земли монастырскія и частныхъ владальцевъ. Такимъ образомъ въ мирное время городская жизнь легко сливалась съ жизнью сельскою, уйздною. Въ случай же военной опасности не только все городское, но и почти все убздное населеніе, по крайней мара ближнее, должно было запереться въ города. Ворота замыкались; неукрапленныя слободы и всякія предмастья выжигадись, а кремль и посядъ переполнялись народомъ, который садился въ осаду съ своими хлёбными запасами и съ домашнимъ скотомъ; такъ что въ осажденномъ городъ обывновенно дълалась ужасная тъснота, отъ которой происходили всякія неудобства и бользии. Посему окрестные жители нередко при появлении Крымцевъ предпочитали спасаться въ лесныя и болотистыя трущобы, чемъ садиться въ осаду.

Какъ и служилый классъ, посадскіе люди раздёлялись на трп статьи: на лучшихъ, среднихъ и молодшихъ. Не во всякомъ городъ существовали всв эти статьи; а только въ значительныхъ городахъ. Классъ молодшихъ людей, повидимому, составляли ремесленники, земледъльцы и вообще чернорабочіе; среднюю и лучшую статьи представляли мелкіе торговцы и более врупные или купцы. Изъ последнихъ выделялись еще самые богатые или первостатейные купцы, которые носили название «гостей» и пользовались разными правами и привидегіями; они вели большую или оптовую торговлю, н притомъ безпошлинную, имели право ездить въ другія государства, и пр. По судебнику за безчестье гостей взималось пени 50 рублей, тогда какъ за безчестье среднихъ торговыхъ статей полагалось 5 рублей, наравив съ людьми боярскими; а за молодшихъ людей назначенъ одинъ рубль, наравий съ пашенными врестьянами. Классь гостей существоваль только въ такихъ большихъ торговыхъ городахъ вавъ Москва, Новгородъ и Псковъ. Въ Москвъ онн составлями особую гостинную сотню; кромъ нея изъ крупнаго вупечества выделилась еще суконная сотня. А затемь здёсь существовало нъсколько купеческихъ сотенъ, которыя отчасти пополнялись переводомъ богатыхъ купеческихъ семей въ Москву изъ другихъ городовъ. (76)

Въ отношения въвнутренней истории Московской Руси, XVI въвъ замвчателенъ попытками Московскаго правительства оживить древній общинный духъ Русскаго народа и дать общиннымъ учрежденіямъ более самостоятельности въ областномъ управлении п судопроизводствъ. Онъ были вызваны народнымъ неудовольствиемъ и частыми жалобами на притеснения, вымогательства и всякия неправды намъстниковъ и волостелей, которыя особенно усилились въ смутную эпоху малолетства Ивана IV и повлевли за собой умноженіе воровъ и разбойниковъ. Попытки эти наглядно выразились въ цвломъ радв губныхъ и уставныхъ грамотъ. Губныя грамоты предоставляють городскимъ и сельскимъ общинамъ право самимъ отыскивать воровъ и разбойниковъ, судить ихъ и казнить посредствомъ выбранныхъ ими губныхъ головъ и лучшихъ людей. (Губою называлась часть увада или волости, собственно судебный округь). Первыя извёстныя намъ таковыя губныя грамоты относятся во времени боярскаго управленія, которыя написаны отъ имени великаго внязя Ивана Васильевича, тогда еще малолетняго. Это именно грамоты Балозерская и Каргопольская, помаченныя октябремь 1539 г. Онъ выданы по челобитью самихъ жителей Бълозерскаго и Каргопольскаго убздовъ: жители жаловались на то, что разбойники ихъ грабять, села и деревни жгуть, путниковъ на дорогахъ убивають; при чемъ имфють притоны у разныхъ людей, которые принимають отъ нихъ награбленную рухлядь; а великовняжіе приставы и сыщики своею волокитою и вымогательствами причиняють жителямь большіе убытки. Внявъ этимъ жалобамъ, грамота поручаеть всёмъ жителямъ увзда, внязыямъ, двтямъ боярскимъ, всвиъ служилымъ людямъ и врестыянамъ, съ общаго совета, выбрать на каждую волость человъка три или четыре изъ дътей боярскихъ граметныхъ въ губные головы, да въ нимъ прибрать старостъ, десятскихъ и человъвъ пять, шесть лучшихъ врестьянъ. Эти выборныя власти пусть разыскивають какъ самихъ разбойниковъ, такъ и ихъ пристанодержателей, подвергають ихъ пыткъ и затъмъ уличенныхъ пусть бырть внутомъ и вазнять смертію, а имущество ихъ выдають пограбленнымъ; о чемъ потомъ посылаютъ списви въ Москву къ боярамъ, «которымъ разбойные дъла приказаны» (т. е. въ Разбойный приказъ). Въ 1541 году губная грамота дана была Пскову по жалобъ Псковичей на неправосудіе и вымогательства намъстниковъ. Тогда же начали давать подобныя грамоты и по другимъ городамъ. Въ царскомъ Судебниев 1550 года (по стать 60-й) постановляется уже общимъ правиломъ, чтобы наместники «ведомыхъ разбойниковъ» отдавали на судъ губнымъ старостамъ; а «старостамъ губнымъ, опричь въдомыхъ разбойниковъ, у намъстниковъ не вступаться ни во что». Тутъ губные головы названы старостами, и это последнее названіе за ними осталось; а лучшіе люди, выбираемые имъ въ помощь, получили название ц в ловальниковъ-общее тогда названіе для всёхъ выборныхъ людей, приставленныхъ къ вакому либо дёлу и цёловавшихъ вресть, т. е. приносившихъ присягу въ добросовъстномъ исполнении порученнаго имъ дъла.

Московское правительство въ своемъ расположеніи идти навстрѣчу народнымъ желаніямъ не ограничилось утвержденіемъ и распространеніемъ губныхъ учрежденій, но пошло и далѣе. Приблизительно въ ту же эпоху юности Ивана IV, въ эпоху вліянія Сильвестра и Адашева, оно попыталось совсѣмъ отмѣнить своихъ намѣстниковъ и волостелей, и поставить на ихъ мѣсто земскія учрежденія, т. е. дать земскимъ общинамъ почти полное самоуправленіе. Уставныя грамоты на такое самоуправленіе давались сначала по просьбѣ са-

нихъ жителей. Нъкоторыя посадскія и крестынскія общины присылали въ Москву своихъ уполномоченныхъ съ челобитной грамотой, въ которой излагались жалобы на великовняжихъ кориленщиковъ, т. е. намъстниковъ и тічновъ; отъ ихъ насилій и вымогательствъ, а также отъ татей и разбойниковъ многіе жители «разбрелись порозны», станы и волости пустёли; а намёстники съ ихъ тіунами, праветчиками и доводчиками продолжали взимать сполна свои ворим и всякіе поборы съ оставшихся посадскихъ людей и становыхъ или волостныхъ врестьянъ. По челобитью жителей, Московское правительство отъ имени царя и великаго князя Ивана Васильевича отміняло у нихъ намістниковь и тіуновь, вмісто которыхъ разръшено приписаннымъ къ извъстному посаду жителямъ выбирать по нъскольку лучшихъ людей, которые назывались излюбленными головами или старостами и вёдали всё тё двла, которыми прежде ввдаль наместникь, т. е. творили судь и расправу, собирали установленные пошлины в оброки, и сами отвознан ихъ въ Москву. При мірскихъ разрубахъ и разметахъ этихъ пошлинъ и оброковъ въ сѣвернорусскихъ областихъ обыкновенно единицею обложенія у крестьянъ служила обжа, а у посадскихъ дворъ, которые приравнивались другъ къ другу. При семъ земскія общины отнюдь не были избавлены отъ наместничьихъ и тіуновыхъ кормовъ и поборовъ. Только эти кормы и поборы были переложены на деньги и доставлялись въ Москву вивств съ государевыми оброками. Въ помощь излюбленнымъ головамъ и старостамъ дли исполненія полицейских обязанностей выбирались сотскіе, пятидесятскіе и десятскіе, а для суда и денежныхъ сборовъ выбирались къ нимъ такъ наз. цёловальники; письмоводство вель при нихъ земскій дынкъ, тавже выбранный общиной или міромъ. Всё сін власти, собранныя вивств, составляли земскую избу.

Древивними извыстная намы вы этомы смыслё уставная грамота дана вы 1552 году посадскимы и крестыянамы Важскаго убзда; оны былы раздёлены на два стана по двумы посадамы, Шенкурью и Вельску, и потому составилы двё земскія избы, вы каждой по десяти излюбленныхы головы, выбранныхы міромы изы посадскихы людей и волостныхы крестыяны. (Тогда какы губные старосты выбирались только изы дётей боярскихы, т. е. изы помёщичыяго сословія). Изы послёдующихы таковыхы же уставныхы грамоты заслуживаеты вниманія грамота, данная вы 1556 г. жителямы Двинной земли или нижней ся половины, средоточісмы которой былы городы Холмогоры. По этой грамотё хотя нам'ястники

и тіуны Двинскіе не отмінялись; но отъ суда и сбора доходовъ они отстранялись; а діла эти поручались двумъ излюбленнымъ жителями головамъ съ пятью или шестью товарищами, также выбранными изълучшихъ людей. Двинскіе излюбленные головы или судьи повидимому были въ то же время и губными старостами; въ помощь имъ для поимки татей и разбойниковъ на посаді, въ станахъ и волостяхъ поручалось выбрать сотскихъ, иятидесятскихъ и десятскихъ такихъ, «которые были бы добры и прямы и всімъ крестьянамъ любы». Всі эти излюбленныя власти выбирались повидимому безъ сроку, такъ какъ жителямъ предоставлялось право перемінять ихъ и на ихъ місто выбирать другихъ лучшихъ людей.

Правительство Московское, какъ само говорить въ ижкоторыхъ грамотахъ, въ это время съ одной стороны осаждалось частыми жалобами городовъ и волостей на притеснения кориленщиковъ, т. е. намъстнивовъ и волостелей, которые старались вымогать поборы сверхъ положенныхъ; съ другой оно подвергалось «докукъ и челобитьямъ многимъ» отъ самихъ кормленщиковъ на то, что посадскіе и волостные люди не платать имъ положенныхъ вормовъ, не даются имъ подъ судъ, быють ихъ, взводять на нихъ поклепы и затввають съ ними большія тяжбы (когда оканчивался срокъ кормленія намістниковъ и волостелей). Поэтому оно пришло въ мысли повсюду отмънить судъ и управу своихъ кормленщиковъ, на мъсто ихъ поставить излюбленныхъ головъ и старость, а разнообразные кормы замънить опредъленными денежными оброками, смотря «по промысламъ н по землямъ», которые должны были доставляться въ парскую казну дыявамы; изъ этихъ оброковъ предполагалось выдавать время отъ времени вознаграждение боярамъ и дётямъ боярскимъ, смотря по ихъ «отечеству и дородству». При чемъ съ отменою прежней системы кормленій предположено было усилить надёленіе служилыхъ людей помъстьями. Въ такомъ именно смыслъ въ сентябръ 1556 г. былъ изданъ указъ, который начинается словами: «Царь и великій князь Іоаннъ Васильевичъ всея Руси со своею братіею и съ боярами приговориль о кормленіяхь и о службі всімь людямь, какь имь впредь служити». Выше было сказано, что относительно ратной службы этимъ указомъ опредълялось, сколько ратинковъ и съ какого количества земли должны были выставлять помъщики во время войны. А тв помвщики, которые, имвя земли, совсвиъ не выставили ратныхъ людей, обязаны были вносить за нихъ особыя деньги,

Но наміреніе правительства отмінить систему кормленій, повсемъстно замънивъ намъстниковъ и волостелей излюбленными головами и старостами, не было приведено въ исполнение. Такому развитію земскаго самоуправленія воспрепятствовали разнообразныя причины. Во-первыхъ, оно не могло быть распространено на окрайныя области, угрожаемыя непріязненными сосёдями, въ особенности ржныя и восточныя, которыя требовали постоянныхъ оборонительныхъ мёръ, и потому управлялись не только намёстниками и царсвими дьявами, но иногда и прямо воеводами, имъвшими въ своихъ рукахъ болве сильную власть. Отсюда мы видимъ, что земское самоуправление примънялось собственно отчасти въ областяхъ центральныхъ, а главнымъ образомъ въ свверныхъ, бывшихъ Новгородскихъ и Исковскихъ, сохранявшихъ еще преданія въчеваго быта. Во-вторыхъ, земское самоуправление мало согласовалось съ общимъ развитіемъ государственнаго строя, т. е. съ развитіемъ московскаго самодержавія и начала приказнаго, направленнаго къ централизацін, въ сосредоточенію всего управленія въ государевой столиці. Съ такимъ направлениемъ совийстимо было существование общинъ не всеувадныхъ и не всесословныхъ, а только мелкихъ, посадскихъ и волостныхъ, и притомъ ниввшихъ своею задачею по преимуществу разверстку податей и повинностей. Въ этомъ смысле мало-помалу сложилось действительное вначение земскаго или общиннаго самоуправленія. Въ-третьихъ, наконецъ, существованію сколько нибудь самостоятельных общинь препятствовали все болве выступавшія сословныя грани, т. е. преобладаніе въ государств'в военнослужилаго сословія съ одной стороны и постепенное закръпощеніе врестьянства съ другой. Хотя по губнымъ и уставнымъ грамотамъ того времени общинными правами повидимому пользуются крестьяне и владельческіе и черные; но въ действительности пользованіе этими правами для первыхъ затруднялось отношеніями къ владёльцамъ и ихъ прикащикамъ; такъ что въ сущности правами общиннаго самоуправленія могли пользоваться только крестьяне черные или государевы. Но и сін последніе по своимъ ведомствамъ, а также по своимъ занатіямъ или промысламъ раздёлялись на разныя группы, которыя могли составить только мелкія отдёльныя общины, каковы врестыяне черносошные, дворцовые, рыбники, бортники, бобровники и пр. Самъ Иванъ IV, въ лучшую пору своего царствованія, т. е. въ эпоху Селивестра и Адашева, покровительствовавшій земскимъ общинамъ, потомъ явно стремится въ ихъ ограниченію

или, точнёе, къ обращенію ихъ въ низшія служилыя единицы, такъ что выборы излюбленныхъ старость и цёловальниковъ становятся не правомъ общинъ, а ихъ повинностью. Отсутствіе опредёленнаго вознагражденія за выборныя должности также не мало способствовало ихъ упадку; смотря на свои должности какъ на повинность, выборные люди естественно старались вознаградить себя сами; поэтому на ихъ вымогательства и притёсненія впослёдствіи явились такія же жалобы, какія слышались относительно нам'єстниковъ, волостелей и тіуновъ. Особенно такое направленіе приняли губныя учрежденія, такъ какъ въ губные старосты выбирались дворяне и діти боярскіе; они тяготились отправлять безмездную земскую службу. Но губныя учрежденія, им'євшія бол'є опредёленное назначеніе, т. е. разбойныя и татенныя дёла, получили бол'є широкое распространеніе въ Московскомъ государств'є, чёмъ земское самоуправленіе, и потомъ на много л'ётъ пережили посл'ёднее. (77).

Вообще система областного управлянія и суда въ Московскомъ государствъ той эпохи представляеть на первый взглядъ замъчательное разнообразіе и неравном'врность. Въ однихъ областяхъ второстепенные города вийстй съ цилымъ уйздомъ подчинены были намъстнику главнаго города; въ другихъ эти второстепенные города нивли своихъ наместниковъ или городскихъ приващивовъ, непосредственно сносившихся съ Москвою; въ третьихъ даже волостели, въдавшіе не городами, а селами, составлявшими волость, тоже не были подчинены наивстникамъ, а прямо сносились съ Москвою. Одни намъстники имъли право боярскаго суда, другіе его не нивли. третън имъли обширную власть и военную и гражданкую, т. е. были воеводами. Одни области управлялись кормленщиками, т. е. царскими намъстниками и волостелями; другіе имъли свое земское самоуправленіе, т. е. въдались и судились своими выборными людьми; въ однихъ областихъ уголовнымъ судомъ въдали сами намъстники, въ другихъ губные старосты и т. д. Такое разнообразіе произощло главнымъ образомъ потому, что Московское государство слагалось постепенно по мъръ присоединенія древнихъ русскихъ княжествъ и земель; при чемъ важдая вновь присоединенная область получала свое устройство; но московскіе порядки вводились въ ней не вдругъ, а болъе или менъе постепенно, сообразуясь съ обстоятельствами. Присматриваясь ближе къ устройству областей, замъчаемъ однако въ нихъ общія начала, общія черты, обнаруживающія дальновидность и цёлесообразность московской объединительной политиви. Такъ мы видимъ, что эта

политика избътала созданія больших областей, имъвших во главъ правителей съ обширными полномочіями, а держалась сначала мелких земельных единицъ. Только нѣкоторые окрайные пункты стояли во главъ значительных областей и имъли воеводъ или намъстниковъ съ обширными пелномочіями, каковы: Новгородъ, Псковъ, Смоленскъ, Рязань и Астрахань. Но, во первыхъ, намъстники не оставались по долгу, а, во вторыхъ, обыкновенно ихъ было по двое, въ третьихъ дѣлопроизводствомъ завъдывали довъренные государевы дьяки. Вся сила московской централизаціи изъ провинцій была перенесена въ столицу. Здѣсь она существовала въ видъ различныхъ приказовъ, въ которыхъ непосредственно сосредоточивалось управленіе областями.

Начало московских приказовъ восходить къ эпохъ предшествующей; они возникли изъ тъхъ отраслей управленія или хозяйства, которыя великимъ княземъ поручались или приказывались какому либо боярину, дьяку, казначею, дворецкому и т. п. Образованіе изъ нихъ постоянныхъ государственныхъ учрежденій, называемыхъ избою, палатою, дворомъ, приказомъ, по нъкоторымъ признакамъ, начато было великимъ организаторомъ объединявшейся Московской Руси, Иваномъ III. Такъ въ его время повидимому получили свое начало или уже существовали слёдующіе приказы:

1. Дворцовый, извёстный впослёдстви подъ именемъ «Приказа Большаго Дворца», въдавшій дворцовыя имънія, дворцовое хозяйство и дворцовую службу. Здёсь начальствоваль веливовняжій дворецкій, а при немъ состояли «дворцовые дьяки». Съ присоединеніемъ въ Москвъ княжествъ Тверскаго и Рязанскаго въ Москву нереведено было хозяйственное ихъ въдомство, и здъсь нъвоторое время существовали какъ отдъльныя учрежденія: «Тверской Дворецъ» и «Разанскій Дворецъ», потомъ віроятно, слившіеся съ Приказомъ Большаго Дворца. 2. Казенный дворъ, имъвшій во главъ своей «казначея» съ дъявами и въдавшій «всякую домовую казну Государа», куда относились также сундуки съ посольскими и договорными грамотами и прочими бумагами собственнаго государева архива. 3. Земскій дворъ или привазъ, главнымъ образомъ имъвшій въ своемъ въдёнін вившніе распорядки (полицію) въ самой столицъ. 4. Холоній приказъ, сосредоточившій всв дъла о холопахъ. Къ тому же времени въроятно относится и начало приказовъ: 5. Коню шеннаго. 6. Ямскаго, а также 7. Раз-

ряднаго, 8. Помъстнаго и 9. Посольскаго. Нанболье важный изъ нихъ, Разрядный, по пренмуществу велъ книги служилому сословію, производиль назначенія и распорядки о его службь, какъ военной, такъ придворной и областной; онъ въдалъ раздачей кормленій, вотчинь и помістій; въ немь хранились боярскіе и дворянскіе родословцы, и велись всё дёла по мёстническимъ счетамъ. Первоначально онъ составляль, повидимому, главное отдёленіе въ канцелярін Боярской Думы. Въ XVI въко изъ сей канцелярін, какъ надо полагать, выдёлились четыре приказа: «Разрядный», «Посольскій», «Помъстный» и «Казанскаго Дворца». Эти четыре отдъленія думской канцеляріи превратились въ приказы, потому и носили названія четвертей или «четвертных» приказов». Отділеніе Казанскаго Дворца или Казанская четь (четверть) образовалась вслёдь за покоренісмъ Казани и Астрахани; она в'вдала всёмъ Поволжьемъ. Впоследствін, въ XVII вікі, находимъ и другіе приказы, відавшіе дівлами и деходами областными и носившіе названіе четей, начало которыхъ вёроятно относится въ болёе раннему времени; каковы: Нижегородская, Владимірская, Галицкая, Костромская, Устюжская и Сибирская. Кром'в того въ XVI в'вк'в встречаются приказы или избы и палаты: Разбойный, вёдавшій уголовными дёлами, Стрівлецвій, Пушварскій, Челобитный и нівоторые другіе.

Вообще въ началу XVII въва число московскихъ привазовъ было уже весьма значительное. Хотя эти приказы, чети и палаты поручались обывновенно боярамъ и ихъ товарищамъ, но такъ какъ дълопроизводствомъ здёсь завёдывали дьяки, то къ нимъ и перешло главное значение въ приказахъ. Нъкоторые приказы поручались прямо дыявамъ и даже назывались ихъ именами; съ последней четверти XVI въка встръчаемъ въ царскихъ грамотахъ выраженія: «четь дьяка нашего Дружины Петелина» и «четь дьяка нашего Ивана Вахрамеева». Дыякамъ поручались преимущественно тв поманутые привазы, которые выдёлились изъ канцеларіи Боярской думы, т. е. четверти. Такъ въ Посольскомъ приказъ начальствовали въ XVI въвъ извъстные дыяки сначала Иванъ Висковатый, а потомъ братья Андрей и Василій Щелкаловы, которые въ разное время стояли также во главъ Разряднаго приказа. Современники ихъ, дьяки Елеазаръ Вылузгинъ завъдывалъ Помъстнымъ приказомъ, а Дружина Пантелеевъ Казанскимъ Дворцомъ. Письмоводствомъ въ привазахъ занимались подъячіе, которые и стали изв'ястны пренмущественно подъ именемъ «приказныхъ людей». По словамъ одного иностранца (Флетчера), эти четыре дынка получали большой по тому времени денежный окладь: Щелкаловы по 100 рублей; Пантельевь 150, а Вылузгинь 500 рублей.

Всв сін отдъльныя отрасли суда и управленія объединяло и стояло въ ихъ главъ учреждение, наслъдованное отъ удъльно-княжескаго періода, т. е. Боярская дума. Согласно съ развивавшимся государственнымъ и притомъ самодержавнымъ строемъ Московской земли, эта дума получила теперь болье опредъленныя очертанія. Будучи ближайшею помощницею государя, она хотя имъла при немъ только совъщательное значение, тъмъ не менъе приобръла характеръ прочнаго и необходимаго государственнаго учреждения съ извъстнымъ кругомъ дъйствія и ограниченнымъ составомъ своихъ членовъ. Только тв члены боярскаго сословія засвдали въ думв, которые были пожалованы саномъ боярина и окольничаго, съ прибавленіемъ еще такихъ важныхъ придворныхъ должностей какъ дворецвій, казначей, кравчій; кром'в того въ нее сажались царемъ немногіе діти боярскіе, которые во-второй половині XVI віжа называются «думными дворянами». Письмоводствомъ при думв или думской канцеляріей завідывали «думные дьяки». Изъ этой канцеляріи, какъ им видели, выделились постепенно особые приказы, оставленные въ завъдываніи тъхъ же думныхъ дыяковъ. Иванъ III оставиль своему сыну думу въ количествъ 13 бояръ, 6 окольничихъ, 1 дворецкаго и 1 казначея. Послё того въ началё XVI вёка число думныхъ людей то немного увеличивалось, то немного уменьшалось. Иванъ IV оставиль сыну 10 бояръ, 1 окольничаго, 1 кравчаго, 1 казначея и 8 думныхъ дворянъ. При Өедоръ Ивановичъ число думныхъ людей возросло до 30. Иногда въ думу призывалось высшее духовенство; такимъ образомъ являлась распространенная дума. Засёданія боярсвой думы происходили въ царскомъ дворцъ, т. е. въ одной изъ его палать (напр. «Золотой», Отевтной, Грановитой) или, какъ тогда выражались, «на верху». По свидетельству одного иностранца въ вонце XVI въка (Флетчера), она собиралась два раза въ день, рано поутру и передъ вечеромъ; а для текущихъ дълъ назначены были три дня въ неделю: понедельнивъ, середа и пятница. Хотя предсвдатель думы быль самь царь; но онь не всегда присутствоваль на засъданіяхъ; при чемъ приговоры думы конечно поступали на его утвержденіе; откуда и возникла потомъ извёстная формула: «царь указаль, бояре приговорияи». При Грозномь законы большею частію носять такую формулу: царь «уложиль со всёми бояры».

Кром'в текущихъ діль, преимущественно докладовъ, которые поступали на разсмотрівніе думы отъ разныхъ приказовъ, відівнію ел подлежали важнівшіе государственные вопросы, въ особенности вопросы внішней политики; иногда она занималась судебными разбирательствами, наприміръ, ділами по містинчеству; но главнымъ образомъ она занималась обсужденіемъ новыхъ законовъ и постановленій и слідовательно иміла значеніе по преимуществу законодательное.

Рядомъ съ этимъ оффиціальнымъ и полнымъ совътомъ государя часто существовала другая царская дума, ближния или негласная, которая и подготовляла рашение вопросовъ въ ту или другую сторону; сюда государь приглашаль наиболье довъренныхъ членовъ думы. Наконецъ встрвчается еще болве тесный советь государевъ, состоявшій изъ его любимцевъ, которые даже не всегда принадлежали въ составу боярской думы. Мы видели, какъ въ царствование Василія III недовольные бояре устами Берсеня Беклемишева жаловались на то, что великій князь рішаеть діла запершись у своей постели самъ третей (съ Шигоною Поджогинымъ и къмъ либо изъ дьяковъ). Въ первой половинъ царствованія Грознаго повторяется такое же совъщание царя самъ третей (съ Сильвестромъ и Адашевымъ). Для своего сына и преемника Өедора Иванъ Грозный даже приготовиль особую ближнюю думу изъ пяти боярь, которая потомъ въ дъйствительности свелась въ одному Борису Годунову. Подобные факты суть обычныя явленія во всякой монархін, особенно неограниченной, гдв любимцы или довъренные совътники всегда играють первостепенныя роли; вопросъ только въ выборъ наиболье достойныхъ. Но и помимо ближней или «комнатной» думы государевой и совътниковъ-любимцевъ, за боярской думой оставалось еще много всявихъ текущихъ дёлъ, которыя она могла обсуждать и исправлять по собственному разумънію. А во время малольтства государя или въ эпоху безгосударную боярская дума сосредоточивала въ своихъ рукахъ верховную правительственную власть; какъ это было, напримъръ, въ малолътство Ивана IV и поздне въ Смутное время.

Выше боярской думы въ подобныхъ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ могла стоять только «великая земская дума»; но это было учреждение временное, а не постоянное. Такое учреждение являлось необходимымъ слёдствиемъ объединения всей Русской земли подъглавенствомъ Москвы. Оно замёнило собой и прежние съёзды удёльныхъ князей съ ихъ дружинниками, и прежния мёстныя городския

ввча. Теперь, когда всв русскія области (за исключеніемъ югозападныхъ) слились въ одно Московское государство, съ самодержавнымъ царемъ во главъ, сама собою являлась правительственная потребность въ собраніи представителей отъ всёхъ обласней для того, чтобы государь могь совъщаться съ ними о важнъйшихъ государственныхъ вопросахъ, отъ нихъ узнавать желанія и нужды земли и чрезъ нихъ сообщаться съ землею. После внешняго объединенія Руси такія собранія выборных в земских в людей служили наилучшимъ средствомъ укрѣнить ен внутреннее единство. И потому совершенно естественно, что они являются послё того, какъ при Василін III было закончено собираніе свверо-восточной Руси, т. е. при его сынъ Иванъ IV. Первый извъстный земскій соборъ или великая земская дума, какъ мы видёли, была созвана самимъ молодымъ царемъ въ 1549 или 1550 году, и открыта подъ его личнымъ предсёдательствомъ при самой торжественной обстановкъ. Эта великая дума, по всёмъ признакамъ, обсуждала по преимуществу состояніе правосудія въ Русскомъ царствъ, и имъла вообще важныя последствія, каковы, кроме новаго изданія Судебника, напримъръ, послъдующія мъры въ водворенію земсваго самоуправленія.

Самый совывъ вемскаго собора и его совъщанія очевидно устроены были по образцу обычныхъ на Руси церковныхъ соборовъ, и твиъ болве, что духовенство явилось едва ли не самою важивитею частію въ состава вединой земсной думы. Относительно думы 1550 года источники не дають намь подробныхь свёдёній о ея составё. Таковыя свёдёнія получаемъ мы по поводу второго извёстнаго намъ земскаго собора, созваннаго твить-же Иваномъ IV въ 1566 году, по вопросу: продолжать-ли съ польско-литовскимъ королемъ войну за Ливонію или заключить миръ? На этомъ соборъ участвовало около 370 лицъ. Для обсужденія предложеннаго царемъ вопроса собраніе разделено было на несколько группъ: первую группу составило духовенство, т. е. епископы, архимандриты, игумны, старцы, всего 32 человъка; вторую образовали болре, окольничіе, казначен, печатникъ и нъсколько дъяковъ, всего 29 человъкъ, очевидно составдавщихъ боярскую думу, которая такимъ образомъ въ полномъ своемъ составћ входила въ великую земскую думу; третья группа состояла изъ 97 дворянъ первой статьи, четвертая изъ 99 дворянъ и дътей боярскихъ второй статьи; далъе видимъ 33 дьяка и приказныхъ людей, 75 человъкъ гостей, московскихъ купцовъ и смольнянъ; отдъльныя группы составили нъсколько торопецкихъ и луцвихъ помъщивовъ, т. е. дътей боярскихъ. Изъ такого состава можно заключить, что соборъ 1566 года не быль полнымъ, обнимавшимъ всв области. Повидимому онъ былъ созванъ поспъшно и преимущественно изъ людей, оказавшихся подъ рукою, въ столицъ или но близости ем; въ томъ числъ находились и немногіе дъти боярскіе, испомівщенные на западныхъ границахъ, какъ люди наиболюе заинтересованные въ происходившей войнъ. Созываемый самимъ государемъ, земскій соборъ естественно рядомъ съ самодержавною властію могь имъть только значеніе совъщательное и могь обсуждать только тв вопросы, которые были ему предложены. А въ данномъ случать согласно встани группами поданное митие за продолженіе войны и добываніе всей Ливоніи, несмотря на разныя неблагопріятныя обстоятельства, заставляеть думать, что члены собора далеко не были свободны въ выраженіи своихъ мыслей и, запуганные наступившей эпохой опричины, ограничились простымъ подтвержденіемъ государевыхъ желаній, которыя конечно не оставались имъ неизвёстны. Важно однако то, что и такой тиранъ какъ Иванъ IV, рѣшась продолжать тажелую разорительную войну, счелъ нелишнимъ заручиться хотя-бы только внёшнимъ одобреніемъ не полно представленной Русской земли.

Но если въ самодержавному царю земскій соборъ могь нивть только подчиненное совъщательное отношеніе, то во время безгосударное и особенно въ вопросахъ объ избраніи новаго цара онъ необходимо долженъ былъ пріобрести решающее значеніе, какъ высшее правительственное собраніе, представлявшее собою всю Русскую землю, всв ся чины, всв сословія. И такое значеніе вскоръ дъйствительно пріобръла общая земская дума съ прекращеніемъ династін Владиміра Великаго на Московскомъ престолів. Нівоторыя нзвъстія заставляють предполагать, что уже тотчась по смерти Ивана IV въ Москву созванъ быль духовно-свётскій соборь для того, чтобы своимъ присутствіемъ при царскомъ вінчаніи укрівнить на престолъ его сына Өеодора, возбуждавшаго сомнънія по своему слабоумію со стороны многихъ знатныхъ людей, которые съ завистью смотрели на предстоявшее возвышение царского затя Бориса Годунова. Первый земскій соборь, имівшій своею прямою задачею избраніе новаго царя, быль созвань въ февраль 1598 года. Но извъстно, что этотъ вопросъ быль уже заранъе ръшенъ въ Москвъ въ пользу Годунова, и выборные земскіе люди нужны были ему только для подтвержденія и освященія выбора. Поэтому и самые

выборы, руководимые преданнымъ Годунову патріархомъ Іовомъ и закупленными чиновниками, на дѣлѣ явились собственно подборомъ подходящихъ лицъ: изъ 457 человѣкъ собора огромное большинство составили придворные служилые люди и дворяне московскіе вмѣстѣ съ духовенствомъ; немногіе собственно земскіе представители были набраны между московскими торговыми людьми, а отъ иныхъ городовъ было призвано всего нѣсколько человѣкъ. Вообще почти всѣ помянутые соборы показываютъ, что выборы тогда производились вполнѣ по усмотрѣнію правительства и что въ XVI вѣкѣ еще не было выработано болѣе опредѣленныхъ и постоянныхъ правилъ для земскаго представительства (78).

## $X\Pi$ .

## ДОХОДЫ, ВОЙСКО И ЦЕРКОВЬ ВЪ МОСКОВСКОЙ РУСИ.

Прямые подати и сборы. — Косвенные доходы. — Таможенныя и другія пошлины. — Бережливость московскихъ государей. — Военная служба. — Вооруженіе. — Посоха. — Стрільцы. — Нарядъ. — Походное діленіе на полки. — Родословные счеты воеводъ. — Продовольствіе войска. — Выносливость и боевыя качества. — Недостатокъ военнаго искусства. — Церковное управленіе. — Білое духовенство. — Умноженіе монастырей. — Изв'єстнійшія изъ новыхъ обителей. — Иноческіе уставы. — Добрая и оборотная сторона монашескаго быта. — Просвіщеніе Лопарей. — Языческіе обряды и вірованія на сіверів. — Русская религіозность. — Невіжество, суевірія и грубость нравовъ, обличаемыя Стоглавомъ. — Постановленія о школахъ. и другія міры Стоглава. — Иванъ IV какъ отраженіе татарщины.

Финансовыя средства или доходы Московскаго государства слагались изъ податей и налоговъ, которые, какъ и вездъ, распадались на прямые и косвенные. Относительно прямыхъ податей главнымъ предметомъ обложенія служила земля; а раскладка ихъ производилась на основаніи писцовых в книгъ, которыя заключали въ себв описаніе количества и качества земель, ихъ населенности и урожайности. Эти описи извъстны намъ уже съ первой половины XV въка; время отъ времени онъ повторались и провърались. Количество земельной подати опредълялось по числу сохъ; при чемъ соха служила условною единицею измфренія; такъ въ помфстныхъ и вотчинныхъ имъніямъ для корошей земли она опредълялась обывновенно въ 800 четвертей (400 десятинъ), для средней въ 1000 и для худой въ 1200; въ монастырскихъ, дворцовыхъ, черныхъ земляхъ соха завлючала въ себъ меньшее количество четвертей; напримъръ, хорошей земли 600, а худой 900, или хорошей 500, а худой 700. Къ посошной подати приспособлялись налоги подворный и промысловой. Такъ въ посадахъ и слободахъ къ сохв приравнивалось

извъстное количество дворовъ, напримъръ, лучшихъ 40, среднихъ 80 и молодчихъ 160; въ слободахъ различались дворы врестьянскіе и бобыльскіе, первые были съ землею, вторые безъ земли, тавъ что въ сохъ считались 320 крестъянскихъ и 960 бобыльскихъ. Точно также въ промышленныхъ слободахъ къ сохъ приравнивались (какъ въ предыдущемъ періодъ) рыболовный взъ (заколь въ ръкъ), солеваренный црвнъ и т. д. Но со времени Грознаго въ промышленныхъ мъстахъ является раскладка «по животамъ и промысламъ», уже независимо отъ сошной единицы. Собственно поголовная праман подать въ эту эпоху взималась съ восточныхъ инородцевъ, у воторыхъ важдый мужчина, способный заниматься промысломъ, быль обложенъ мъховою или пушною данью. Эта инородческая дань извъстна подъ именемъ «ясака». Къ прямымъ податямъ относились и такъ наз. оброки. Они устанавливались въ заменъ разныхъ повинностей и сборовъ; между прочимъ, кормы намъстничьи и водостельскіе, какъ изгістно, при Ивані IV были замінены денежными обровами; монастыри за тв ихъ земли, которыя были освобождены отъ податей и повинностей, обывновенно платили небольшой обровъ.

Кроив обычных правых податей были еще постояные сборы, учрежденные для извёстныхъ потребностей и цёлей, каковы: «ямскія деньги», собиравшіяся на подмогу общинамъ, обяваннымъ ямскою гоньбою, "полоняничныя"-- для выкупа плённыхъ у Татаръ, "стрълецкій хлібов" — на содержаніе стрівльцовь, частію переложенный потомъ на деньги, и т. д. Вообще рядомъ съ денежными податами, оброки взимаемые сельскохозяйственными произведеніями нии натурой (особенно съ дворцовыхъ волостей) были тогда очень распространены; они шли на содержаніе царскаго двора и войска, излишки отъ нихъ продавались; при чемъ купцамъ запрещалось торговать твин же произведеніями, пока не распроданы царскіе запасы. Одинъ иностранецъ въ концъ XVI въка, именно англичанинъ Флетчеръ, говоритъ, что царская казна отъ этихъ излишвовъ выручала до 230.000 руб. ежегодно, но во время Ивана Грознаго не болве 60.000; такъ какъ онъ быль менве расчетливъ и бережинвъ, чъмъ его предшественники. (По показанію другого современнаго иностранца, Маржерета, въ Московскомъ Дворцовомъ приказъ всегда въ наличности было отъ 120.000 до 150.000 руб.). Далве, годовой итогъ тягла и прямыхъ податей, поступавшихъ съ областей въ четыре приказа, именуемыхъ Четверти, по показанию того же Флетчера, простирался до 400.000 руб. Въ этомъ числъ

на Псковскую область приходилось 18.000, на Новгородскую 35.000, Тверскую 8.000, Разанскую 30,000, Муромскую 12.000, Двинскую 8.000, Казанскую 18.000, Устюжскую 30,000, Ростовскую 50.000, собственно Московскую 40,000, Сибирскую 20,000, Костромскую 12,000. Взиманіе и раскладка податей производились самими земскими общинами посредствомъ выборныхъ окладчиковъ, задачею которыхъ было наблюдать, чтобы податныя тягости ложились возможно равномёрно на богатыхъ и бёдныхъ, т. е. смотря по достатку; для чего и составлялись такъ наз. «окладныя книги».

Косвенные доходы Московскаго государства состояли изъ разныхъ налоговъ и пошлинъ, число которыхъ съ теченіемъ времени все болве умножалось. Главными изъ нихъ остались, какъ и въ предыдущій періодъ, торговыя пошлины, взимаемыя при всякомъ передвиженіи, складів и продажів товаровъ, т. е. мыть и тамга, которыя пріобрали весьма разнообразныя формы и очень усложнились, а потому служили большимъ бременемъ и затрудненіемъ для торговли, особенно вследствіе всякаго рода придировъ и вымогательствъ со стороны ихъ сборщивовъ или откупщивовъ; такъ какъ эти сборы обывновенно, по татарскому образцу, отдавались на откупъ. Рядомъ съ откупомъ въ данный періодъ водворяется также другой способъ взиманія томоженныхъ пошлинъ: посредствомъ выборныхъ отъ земства людей, которые по данной ими присягь или целованию креста. носять общее названіе «ціловальниковь» или людей «вірныхь» (по оказываемому имъ довърію). Таможенные головы выбирались изъ высшихъ статей, т. е. изъ гостинной и суконной сотенъ, а простые цёловальники изъ меньшихъ статей или изъ черныхъ сотенъ. Такъ какъ количество пошлинъ, имъющихъ поступать въ казну въ томъ или другомъ городъ, большею частію опредълялось заранъе и выборные сборщики собственнымъ имуществомъ отвъчали за исправное ихъ поступленіе, то служба въ таможенныхъ головахъ и цёловальнивахъ была нелегвая и подчасъ разорительная. Въ свою очередь они старались возмёщать свои труды и убытки вымогательствами съ торговыхъ людей.

Тотъ же англичанинъ Флетчеръ въ концѣ XVI вѣка сообщаетъ слѣдующее росписаніе казенныхъ таможенныхъ пошлинъ по главнымъ городамъ Московскаго государства: городъ Москва вносилъ ежегодно 12.000 рублей, Смоленскъ 8.000, Псковъ 12.000, Великій Новгородъ 6.000, Старая Руса (извѣстная особенно солянымъ промысломъ) 18.000, Торжовъ и Тверь 1.500, Ярославль 1.200, Кестрома 1.800,

Нижній 7,000, Казань 11.000, Вологда 2.000. Всв эти суммы поступали въ приказъ, называвшійся Большимъ Приходомъ. Туда же шли сборы съ публичныхъ бань и питейной торговли, т. е. съ кабаковъ или «кружечных» дворовъ»; такъ какъ приготовленіе и продажа пива, меда и водки составляли исключительное право казны, были правительственной регаліей. Кружечные дворы и сборы также въдались посредствомъ выборныхъ или върныхъ головъ и цъловальниковъ; при чемъ за недоборы отвъчали сами выбравшія ихъ общины. Въ Большой Приходъ доставлялись изъ другихъ привазовъ и судебныя пошлины. По словамъ того же иноземца, въ гражданской тажбъ всякій, проигравшій ее, платиль казенной пошлины 10% со всей суммы иска. Разбойный приказъ доставляль сюда половину имуществъ осужденныхъ преступниковъ. (Другая половина дълилась между судьями и обвинителями). Разрядный приказъ передавалъ туда же остатки отъ суммъ, назначенныхъ на содержаніе войска, но неистраченныхъ въ мирное время, когда часть ратныхъ людей распускалась по домамъ. Такимъ образомъ итогъ косвенныхъ налоговъ и пошлинъ, стекавшихся въ Большой Приходъ, по Флетчеру, простирался до 800.000 рублей. Слёдовательно, Дворцовый приказъ, Четверти и Большой Приходъ, по его вычислению, вийсти собирали ежегоднаго чистаго доходу 1.430.000 руб., который они передавали въ Кремлевское дворцовое казнохранилище, состоявшее подъ въдъніемъ главнаго царскаго казначея.

Сверхъ означенныхъ доходовъ большую прибыль получалъ царь отъ дорогихъ мъховъ, которые въ видъ исака собирались съ пермскихъ и сибирскихъ инородцевъ. Мъха эти отчасти продавались, отчасти мънялись на привозные иноземные товары, какъ европейскіе, такъ и восточные, т. е. турецкіе, персидскіе, бухарскіе, армянскіе и пр. Флетчеръ говоритъ, что «въ прошломъ году (повидимому 1588), изъ Сибири въ царскую казну получилось слишкомъ 18.800 (470 сороковъ) соболей, 200 куницъ и 180 чернобурыхъ лисицъ». Къ этому доходу надобно прибавить еще значительныя суммы, составлявшіяся изъ частныхъ имуществъ, отбираемыхъ на государя въ случав опалы, и изъ другихъ чрезвычайныхъ поборовъ, взимаемыхъ единовременно съ архіереевъ, монастырей, чиновниковъ и т. д. по поводу какой либо особой нужды, не говоря уже о военномъ времени.

Московскіе государи, начиная еще съ Ивана Калиты, отличались вообще хозяйственною расчетливостію, бережливостію и наклонностью ко всякаго рода пріобрітеніямъ; а потому въ теченіе времени при Московскомъ дворів скопились большія богатства и множество разныхъ сокровищъ. Особенно при этомъ дворів ціннянсь и усердно пріобрітались золото, серебро, драгоцінные камни, жемчугъ, парча и разноцвітныя сукна. Иностранцы съ удивленіемъ разсказывають о множестві хранившейся въ дворцовыхъ кладовыхъ дорогой утвари, т. е. золотыхъ кубкахъ и чашахъ, массивной серебряной посудів, царскихъ одеждахъ, унизанныхъ жемчугомъ и дорогими камнями. Во время такихъ торжествъ, какъ пріемъ и угощеніе иноземныхъ пословъ, изъ царскихъ кладовыхъ раздавались богатыя одежды вельможамъ и стольникамъ; а по окончаніи пира онів отбирались назадъ; при чемъ строго взыскивалось за всякую порчу. Въ случаяхъ непріятельскаго вторженія сокровища царскія обыкновенно увозились даліве на сіверъ, въ Ярославль или на Бізлоозеро.

Иностранцы, писавшіе въ XVI стольтін о Россін, которую они видели собственными глазами (отчасти Гербертшейнъ, а боле Поссевинъ и Флетчеръ) слишкомъ темными красками рисуютъ хозяйственную и финансовую ділтельность московских государей, говоря о какой то ихъ ненасытной алчности, о системъ постояннаго угнетенія и разоренія подданныхъ, объ изобратеніи новыхъ налоговъ и выжиманіи соковъ изъ народа ради собственнаго обогащенія. Такой взглядъ, можеть быть, и то отчасти, оправдывался тиранскимъ характеромъ второй половины царствованія Ивана Грознаго; но вообще онъ несправедливъ, и объясняется твиъ, что иностранцы мало понимали и значеніе московскаго самодержавія, и характеръ исторически сложившихся гражданскихъ отношеній древней Руси; они смотрали на нее съ своей западноевроцейской точки зрвнія и забывали, что эта Русь только что освободилась отъ варварскаго ига, которое въ теченіе двухъ въковъ угнетало ее и уединало отъ европейскаго образованнаго міра. Одновременно съ постепеннымъ освобождениемъ, шла на Руси тяжелая работа надъ созданіемъ единаго, прочнаго государства, созданіемъ, которое требовало всёхъ народныхъ силъ и средствъ и потому было впереди всёхъ другихъ общественныхъ нуждъ и желаній. Сплачиваясь внутри, это государство продолжало вести неустанную борьбу съ сильными и враждебными сосъдями. Государи московскіе естественно съ особымъ рвеніемъ старались увеличивать свою казну, свои доходы (государева казна въ тв времена не различалась отъ казны государственной); ибо они постоянно должны были заботиться объ улучшеній и развитій своихъ военныхъ силь и средствъ. Понятно, что расходы на войско не только поглощали большую часть доходовъ, но иногда и превышали ихъ, такъ что приходилось изыскивать новые источники для ихъ покрытія (79).

Выше мы видели, что основную часть русскаго войска въ данную эпоху составляло сословіе землевладёльческое или собственно помъщичье, такъ наз. дворяне и дъти боярскіе, обязанные пожизненно ратною службою. Они должны были выходить въ поле по первому требованию на конъ въ полномъ вооружении и въ сопровожденіи такого числа хорошо вооруженных людей, которое опредълялось количествомъ владвемой ими земли (по одному коннику съ каждыхъ 100 четвертей) или, какъ тогда выражались, «людно, конно и оружно». Дворяне и боярскіе діти, сообразно своимъ поивстыямъ, были расписаны по городамъ, и эти отделы назывались «десятнями»; областные нам'естники вели списки зачисленныхъ на службу или «верстанных» помъщиковъ и ихъ сыновей, подлежащихъ верстанію (такъ наз. «новики»). А всё списки обязаннаго военною службою помъщичьяго сословія и его въдомство сосредоточивались въ Разрядът. е. въ Разрядномъ приказъ. По этимъ спискамъ число дворянъ и дътей боярскихъ, получавшихъ государево жалованье и обязанныхъ по первому требованію выступить въ поле, въ XVI въкъ простиралось отъ 80 до 100.000, какъ говорять о томъ нёкоторыя иностранныя извъстія. Но каждый помъщикъ приводиль съ собою по наскольку своихъ вооруженныхъ людей, и, если онъ являлся только самъ третей, т. е. если взять среднимъ числомъ на каждаго по два сносно вооруженныхъ человвка, то все количество московской конницы, въ случай нужды выводимой въ поле, опредилится приблизительно въ 300.000 человъкъ. Нелегко было въ короткое время собрать (мобилизовать) это войско. Обыкновенно, когда угрожала война или нашествіе непріятельское, изъ московскихъ Четвертныхъ приказовъ разсылались повъстки къ областнымъ намъстникамъ, воеводамъ, городовымъ прикащикамъ, губнымъ старостамъ и дыякамъ; они въ свою очередь собирали помъщиковъ и высылали нкъ къ извъстному дню на такую то границу пли вообще въ назначенным мъста. Тутъ писцы, присланные изъ Разряда, по спискамъ провъряли собравшихся и отмъчали тъхъ, которые оказывались въ «нътахъ», т. е. неявившимися. Послъднимъ грозило строгое взысвание и даже отобрание помъстья. Собравшиеся всадники

распредвивлесь по полвамъ. По окончанін похода они распускались по домамъ, за исключениемъ твхъ, которые назначались въ гариизоны пограничныхъ городовъ и въ полевую сторожу (на южныхъ степныхъ украйнахъ). Кромъ того время отъ времени производились общіе смотры, на которые собирали дворянь и дітей боярскихъ; при чемъ переписывали ихъ съ людьми, вонями и со всёмъ ихъ вооруженіемъ, чтобы знать, въ какомъ количествъ и въ какой исправности они готовы выступить въ поле. Военнослужилое сословіе вооружалось и отправляло походы на свой счеть; поэтому помъщики обыкновенно въ обозъ (въ кошу) нивли особаго коня или, смотри по состоянию и количеству прислуги, ивскольких в коней съ выокомъ, т. е. нагруженныхъ съвстными припасами и разными походными нринадлежностими. Хотя дворяне и дети боярскіе затвиъ и получали помъстья, чтобы быть въ состояніи отправлять царскую службу; однако кромъ земли имъ въ подмогу навначалось и денежное жалованье; смотря по его количеству, они распредълялись на извёстныя статьи.

Въ семъ отношени имвемъ любопытный памятникъ отъ пятидесятыхъ годовъ XVI столетія. Это такъ называемая «Книга Боярсная» 1556 года, или собственно перепись (хотя и не вполив сохранившаяся) дворянъ и дътей боярскихъ, попреимуществу собиравшихся на смотръ подъ Серпуховымъ, съ обозначениемъ ихъ воржаеній, вотчить и пом'ястьевь, а также ихъ вооруженія, количества людей и следующаго имъ денежнаго оклада, на основаніи котораго они раздёлены повидимому на 25 статей. Изъ названной вниги видно, что полное русское вооружение того времени составляли: стальной искусной работы шеломъ (съ остроконечной верхушкой), жельзный доспых, иногда сплошной изъ булатныхъ досовъ или «зерцало», а чаще всего кольчужный разныхъ видовъ и наименованій, какъ-то: «пансырь» — просто кольчужный кафтанъ, «юмшанъ» или «юшманъ», покрытый стальными дощечками на груди и спинъ, «бехтерецъ» и «куявъ» -- въ томъ же родъ, т.-е. съ досчатыми латами. (Это брони восточнаго типа, но искусно изготовыяемыя руссвими мастерами); далве стальные «наручи» и «наколвики», сабля, конье, саздавъ съ лукомъ и колчанъ со стредами. Сверхъ доспеха надъвались еще или нарядная приволока бархатная, или ферязь, тоже бархатная; а подлатинкомъ служилъ атласный «тегиляй», подбитый ватою или шерстью кафтанъ. Состоятельный всадникъ сидълъ на ръзвомъ аргамакъ, т. е. на хорошемъ турецкомъ или но-

гайскомъ конъ; а запаснаго коня слуги для него вели въ поводу. Но уже сами дворяне и боярскіе діти туть далеко не всі записаны съ этимъ поднымъ вооружениемъ. У иныхъ вм'есто дорогого шелома видимъ простую желёзную пли мёдную шапку («мисюрька», «прилбица»), иногда съ «бармицею» или кольчужною сёткою, спускавшеюся на плечи. Хотя и редко, но встречаются даже дети боярскіе совсёмъ «безъ доспёху», въ одномъ тегиляй. Еще более разнообразія находимъ въ вооруженін ихъ людей; туть только немногихъ видимъ въ полномъ вооружения. Обыкновенно на головъ у нихъ шанки и не только металлическія, но и хлопчатобумажныя, а на твив надаты толстые или тонкіе тегилян; сидять они на меринахъ, вооружены иные саблями и луками, иные копьями, а другіе прос-. тыми рогатинами; изръдка встръчается даже пъшая прислуга. Но вообще замётна нанлонность вывести въ поле (по крайней мёрё на смотръ) людей въ большемъ числе, нежели следовало по количеству владфемой вемли; ибо за лишнихъ («передаточныхъ») людей прибавлялось денежное жалованье; при семъ однако строго принижалось въ разсчетъ ихъ достаточное или недостаточное вооруженіе.

Какъ наглядный примёръ такихъ точныхъ разсчетовъ передадимъ изъ помянутой книги следующее место: «Иванъ Ивановъ сынъ Кобылинъ Мокшвевъ: съвхалъ съ Ладоги на середокрестье 7062 года, держаль (за собой это кормленіе въ качествъ судьи или волостеля) годъ. Въ Серпуховъ (на смотру) помъстья сказаль за собой 22 обжи съ полуобжею; а вотчины не сыскано. Самъ на конъ въ полномъ доспъхъ, въ юмшанъ и въ шеломъ и въ наручахъ, и въ наколенкахъ о дву конь; людей его въ полкъ 4 человъва, одинъ въ пансыръ и въ шеломъ о дву конь; 3 человъка въ тегилаяхъ въ толстыхъ, на двухъ шеломы, а на третьемъ шапка мъдяна, съ копьями; 3 человъка съ выпками. А по уложенью взять съ него съ вемли человъка въ досивхъ, и онъ передаль трехъ человъвъ въ тегилявъ, а не додалъ одного шелома; а по новому окладу дать ему на его голову по 25-й стать 6 рублевъ, да на человъка съ земли 2 рубля, да на передаточныхъ людей 11 рублевъ, а не додати ему за шеломъ одного рубля». Иностранцы упоиннають еще о кистеняхъ и длинныхъ ножахъ, которые служпли Русскимъ вивсто винжаловъ.

Итакъ, главная сила русскаго войска въ эту эпоху состояла въ многочисленной дворянской конницѣ, которая снабжалась отчасти своими домашними конями, а отчасти татарскими, которыхъ Но-

гайцы ежегодно въбольшомъ количествъ пригоняли на продажу въ Москву. Радомъ съ конницею выступало и пъшее ополчение; оно набиралось изъ посадскихъ людей и крестьянъ, и называлось и о с о х о ю, такъ какъ эта ратная повинность раскладывалась на тяглое населеніе по количеству сохъ (а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ по количеству дворовъ); число ратниковъ съ сохи определялось каждый разъ особо по мёрё надобности. Такъ въ Полоцкомъ походъ Ивана IV въ 1563 году участвовало болъе 80.000 посохи. Иначе посощные ратники назывались людьми «даточными». Выставляя извёстное количество ополченцевъ, какъ посадскіе люди, такъ крестьяне черные и монастырскіе, производили между собою денежную разверстку или разрубку, чтобы снабдить этихъ ратниковъ вооружениемъ и содержать ихъ на время похода; иногда вориъ на нихъ отпускался натурою, при чемъ посощные люди выставляли также известное воличество подводъ, а въ случав нужды и лодовъ. Вооруженіе посохи было обывновенно самое недостаточное; немногіе ратники снабжены были пищалями, саблями и копьями; большая часть ограничивалась топорами и рогатинами. На войнъ посоха не всегда участвовала въ полевыхъ сраженіяхъ. Она употреблялась пренжущественно для осады и обороны крипостей, а также для разныхъ работъ, каковы расчистка пути, копаніе рвовъ, постройка мостовъ, перевозка тяжестей, нодвозка провіанта и т. п. Впрочемъ въчислів посохи находились и конные ополченцы, выставляемые наиболже зажиточнымъ населеніемъ, напримірть Новгородомъ и Псковомъ.

Военная несостоятельность педобнаго народнаго ополченія, рядомъ съ появленіемъ у нашихъ западныхъ сосёдей постояннаго войска, снабженнаго огнестрёльнымъ оружіемъ, побудила московское правительство завести у себя также настоящую пёхоту, вооруженную ручницами, т. е. ручными пищалями или ружьями. Первоначально такая пёхота повидимому появилась въ Новгородъ и Псковъ; ибо при Василіи Ивановичь и въ малольтство Грознаго упоминаются новгородскіе и псковскіе «пищальники»; потомъ въ царствованіе Ивана IV такое войско стало называться «стрёльцами» и было значительно умножено. Въ Москвъ находилось нъсколько тысячъ стрёльцовъ, поселенныхъ въ особой слободъ за Москвой ръкой, насупротивъ Кремля. При особъ царя всегда былъ отрядъ стрёльцовъ, входившій въ составъ дворцовой стражи и слёдовавшій за нимъ въ его походахъ и поъздкахъ («стремянные стрёльцы»). Мало по малу около другихъ городовъ, особенно на украйнахъ, явились

также особыя слободы, заселенныя стрёльцами. Это войско набиралось изъ вольных охочих людей, и содержалось на счетъ казны; сверхъ денежнаго и хлёбнаго жалованья, стрёльцы надёлялись также землею, имёли право заниматься мелкою торговлею и промыслами. Кромё гарнизонной службы, въ мирное время они вообще отправляли полицейскую службу и держали караулы въ столице. Они вооружены были тажелымъ неуклюжимъ ружьемъ или самопаломъ съ пулею очень малаго калибра, саблею и бердышемъ или сёкирою на длинной рукояти. Все число стрёльцовъ въ конце XVI вёка можно опредёлить приблизительно въ 15.000 человёкъ. Они дёлились на приказы по 500 человёкъ въ каждомъ; приказами начальствовали головы; а подъ ними были сетники, нятидесятники и десятники.

Другимъ отдёломъ постояннаго войска являются городовые и станичные казаки; ибо рядомъ съ стрёлецкими слободами въ украинныхъ городахъ распространяются и казацкія слободы. Извёстно, что эти казаки представляли легковооруженные отряды, отчасти конные, отчасти пѣшіе; а на свое содержаніе, кромѣ денежнаго и хлѣбнаго жалованья, они также получали земельные участки и угодья. Вольные казаки, Донскіе и отчасти Днѣпровскіе, выставляли иногда вспомогательные отряды Московскому царю, который нерѣдко посылаеть имъ денежные подарки, хлѣбъ, порохъ и свинецъ.

Почти одновременно съ появленіемъ постоянной стрівлецкой пізхоты выдвигается на передній планъ въ московскомъ войскі и «нарядъ» или артиллерія. Хотя первыя упоминанія о ней относатся еще къ XIV въку, ко времени Димитрія Донского, но то были только немногія крівпостныя или неподвижныя орудія, желівныя, скрівпленыя такими же обручами. Особыя старанія о заведеніи артиллеріи прилагалъ Иванъ III, который, какъ извъстно, приглашалъ иноземныхъ мастеровъ для литья пушекъ; одновременно съ ними несомивнно работали и русскіе мастера-литейщики. Василій III усердно продолжаль это дело; онь также имель при себе итальянскихь и немецкихъ литейщиковъ, которые, кромф пушекъ и пищалей, отливали и жельзныя адра; но радомъ съ ними употреблялись еще и каменныя ядра. Порохъ или такъ наз. зелье русскіе выделывали у себя дома; въ Москвъ на Сивцевомъ Вражкъ былъ большой пороховой заводъ уже при Василіи III. При Иванъ IV кромъ орудій и снарядовъ, приготовленных въ Москвъ, иностранцы, преимущественно Англичане, стали привозить много пушевъ, ядеръ и всявихъ огнестрельныхъ снарядовъ моремъ чрезъ Нарву; а потомъ, когда Нарва была по-

теряна, чрезъ Архангельскъ. Въ XVI столетін появляется у насъ значительная полевая и осадная артиллерія; Русскіе выучились дійствовать ею довольно искусчо, и часто стали употреблять пушки и пищали какъ при осадъ городовъ (напримъръ, Смоленска н Казани), такъ и въ открытыхъ битвахъ. Во второй половинъ сего столётія иностранцы даже удивляются многочисленности русской артиллеріп и указывають на большое количество ивдныхъ красивыхъ пушекъ, собранныхъ въ царской Оружейной палатв. Одинъ нъмецкій посоль (Кобенцель) доносиль императору Максимиліану ІІ, что у Московскаго государя наготовлено до 2000 всяких орудій. Мы видёли, какъ успёшно дёйствовала русская артиллерія при оборонѣ Пскова противъ Стефана Баторія, и вакъ въ 1591 году нашествіе крымскаго хана Кази Гирея на Москву была отбито преимущественно дъйствіемъ наряда. Сохранившіеся до нашего времени образцы показывають, что орудія эти были вообще очень разнообразны по своей форм'в н величинъ; иногда они дестигали огромныхъ размъровъ. Тавъ въ царствованіе Өедора Ивановича русскимъ мастеромъ Андреемъ Чеховымъ отлита была знаменитая московская «Царь-пушка».

Кромъ собственно русскихъ войскъ, во время походовъ подъ царскими знаменами шли вспомогательные отряды разныхъ восточныхъ инородцевъ, каковы Мордва, Черемисы, а главнымъ образомъ легкая конница изъ служилыхъ и наемныхъ Татаръ, Касимовскихъ, Темниковскихъ, Казанскихъ и Ногайскихъ, вооруженныхъ большею частію только лукомъ и стрѣлами. Въ концѣ XVI вѣка встрѣчаемъ въ Москвѣ небольшой наемный отрядъ (въ 300 человѣкъ) изъ разныхъ иноземцевъ; тутъ были Нѣмцы, Шотландцы, Датчане, Шведы, Грекии пр. Упоминается еще наемный отрядъ изъ нѣсколькихъ тысячъ Черкасъ, т. е. Малороссійскихъ казаковъ.

Что касается до внёшняго порядка, въ которомъ выступала въ походъ русская рать, то въ этомъ отношеніи видимъ различіе съ предыдущею эпохою. Еще при Иванё III сохранялось старое дёленіе рати
на 4 полка: Большой, Передовой, Правая и Лёвая рука. Въ XVI
вѣкѣ видимъ уже пять частей: къ прежнимъ четыремъ прибавился
Сторожевой полкъ (арьергардъ). Иногда встрѣчается още отдѣльный легкоконный полкъ Яртоульный, употреблявшійся для развѣдокъ. Воевода большого полка считался главнымъ начальникомъ и
всѣхъ остальныхъ воеводъ, которые обязаны были ежедневно являться къ нему съ донесеніями. Воевода каждаго полка имѣлъ у
себя товарища или второго воеводу, а иногда и двухъ товарищей.

Особый воевода съ товарищемъ состоялъ «у наряду», т. е. начальствоваль артиллеріей. Воеводы обыкновенно назначались изъ бояръ окольничихъ и думныхъ дворянъ. Подъ воеводами начальствовали головы, бывшіе изъ дворянъ первой статьи; а подъ ними сотники, пятидесятники и десятники, назначавшіеся изъбоярскихъ дітей. Вообще при распредвленіи людей на отряды господствовала древняя десятичная система. Дъленіе на пять полковъ соблюдалось какъ при многочисленномъ войскъ, напримъръ въ 30, 40, 50 тысячъ и болъе, такъ и при рати въ 5-10 тысячъ. Когда самъ царь принималь участіе въ поході, то рать собиралась возможно болёе многочисленная; при томъ его сопровождаль особый полкъ, состоявшій изъ бояръ, окольничихъ и другихъ придворныхъ чиновъ, изъ царскихъ жильцовъ, московскихъ дворянъ и детей боярскихъ, стремянныхъ стремьцовъ, служилыхъ татарскихъ отрядовъ и т. д. Этимъ полкомъ начальствовали особые «дворовые» воеводы. Въ походахъ же небольшихъ и неважныхъ встръчается дівленіе только на три полка: большой, правая и ліввая рука.

На южныхъ украйнахъ почти ежегодно на осень высылалась рать «для береженія» отъ набъговъ Крымскихъ татаръ. Численностію своею она простиралась обывновенно до 20.000 человъвъ или свыше того, и подраздължлась на двъ рати, береговую и украинную: первая располагалась вдоль берега Оки, опираясь на Коломну, Каширу, Серпуховъ, Калугу;а вторая размъщалась въ области украинныхъ или польскихъ (полевыхъ) городовъ, каковы Тула, Проискъ, Дедиловъ, Донковъ, Мценскъ, Новосиль и пр. При семъ каждая рать дёлилась по обывновению на пять полвовъ; начальниви береговой рати считались выше и назывались «большими воеводами»; а начальники полевыхъ полковъ назывались «украинными воеводами» и назначались изъ менёе знатныхъ людей. Согласно съ укоренившимся обычаемъ мъстничества, самое назначение воеводъ должно было строго сообразоваться съ твиъ, чтобы степени ихъ родовой знатности соотвътствовали взаимному отношенію должностей. Уложеніемъ 1550 г. было разъяснено, что первый воевода большого полку выше всёхъ другихъ, всякій второй воевода (товарищъ) меньше своего перваго, воеводы передового и сторожевого полку равны между собою; они меньше воеводъ правой руки, но выше лівой и т. д. При всемъ старанін правительства установить лістницу старшинства должностей, счеты все-таки путались иногда, въ особенности по отношенію къ товарищамъ или вторымъ воеводамъ разныхъ полковъ. При семъ даже и противъ такихъ лицъ, какъ зать царя Никита Романовичь, поднимались родовые счеты со стороны другихъ бояръ. Такъ въ 1574 году извъстный крещеный татарскій царевичь Симеонъ Бекбулатовичь доносиль изъ Новгорода царю Ивану Васильевичу, что «списковъ не емлють», т. е. не беруть списковъ людямъ своего полку и твиъ какъ бы отказываются отъ своего назначенія, двое воеводъ: князь Андрей Репнинъ и князь Василій Тюфякинъ. Рілнинъ объявилъ неудовольствіе на то, что онъ назначенъ другимъ воеводою правой руки, тогда какъ Никита Романовичь другой воевода въ большомъ полку; а князь Тюфякинъ, назначенный вторымъ въ лёвой рукв, просить «дать счеть» ему съ княземъ Григоріемъ Долгорукимъ, вторымъ въ сторожевомъ полку. Государь велълъ обоимъ списки взять; при чемъ дело Репнина обещалъ разобрать, когда «служба минется», а Тюфякину велёль написать, «что ему меньше князя Григорія быти (можно)». Изв'єстно, что при всемъ своемъ деспотизмѣ Иванъ IV постоянно долженъ былъ считаться съ этимъ явленіемъ, столь вреднымъ въ военномъ отношенін, послужившимъ источникомъ многихъ нашихъ неудачъ и пораженій.

Особенно затруднителенъ былъ въ случав большихъ походовъ выборъ главнаго воеводы, котораго приходилось брать изъ представителей весьма немногихъ знативищихъ родовъ; хотя бы эти представители были люди малоспособные. Таковыми именно являются во второй половинѣ XVI вѣка князь Иванъ Дмитріевичъ Бѣльскій, послъ его смерти внязь Иванъ Оедоровичъ Мстиславскій, а за нимъ его сынъ Өедоръ Ивановичъ. Одинъ иностранецъ (Флетчеръ) въ концѣ XVI вѣка выдаетъ за правило, будто московское правительство намфренно назначало въ главные воеводы людей весьма знатныхъ, но малоспособныхъ, чтобы въ своей великой породъ они не прибавили еще и расположенія войска; такъ что могли бы сділаться опасными. Посему, для успёха въ ратномъ дёлё, придавали главному воеводъ товарищемъ кого либо изъ бояръ, извъстныхъ своимъ мужествомъ, опытностію и даровитостію; этотъ второй воевода и быль въ сущности душого и руководителемъ военныхъ действій. Хотя главная причина такого назначенія воеводъ коренилась въ системъ мъстничества; однако до нъкоторой степени нельзя отрицать и справедливости приведеннаго извъстія, особенно по отношенію къ ИвануІУ, столь подозрительному въ эпоху опричины, и потожь къ Борису Годунову, какъ правителю, опасавшемуся выдвигать талантливыхъ соперниковъ себъ между боярами. Дъйствительно, на мъстахъ вторыхъ воеводъ мы встрвчаемъ въ эту эпоху такихъ доблестнихъ

вождей, какъ князья Михаилъ Ивановичъ Воротынскій, почтенный высшимъ титуломъ слуги государева, Иванъ Петровичъ Шуйскій, Андрей Ивановичъ и Дмитрій Ивановичъ Хворостинны.

Каждый воевода или каждый полкъ имѣлъ свое знама съ изображеніемъ какого-либо святаго, большею частію Георгія Побѣдоносца. Къ воеводскому сѣдлу прикрѣплялся небольшой котлообразный барабанъ или набатъ, и на походѣ воевода ударялъ въ него плетью, когда нужно было отстранить кого-либо, поравнявшагося съ воеводою или загородившаго ему дорогу; ибо походы войска совершались безъ соблюденія стройнаго порядка, безпорядочною толною. Наблюдали только, чтобы каждый полкъ шелъ отдѣльно. За воеводами возили на коняхъ 10 или 12 крупныхъ мѣдныхъ набатовъ, столько же мѣдныхъ трубъ и нѣсколько гобоевъ. Одинъ изъ барабановъ подавалъ знакъ, когда нужно было садиться на коней или слѣзать съ нихъ; а передъ сраженіемъ и при началѣ его принимались гремѣть всѣ барабаны, трубы и гобон, чтобы возбудить воннственный жаръ.

Иностранцы, наблюдавшіе русскихъ ратниковъ, удивляются ихъ физическому закалу и теривнію, съ которыми они переносили всявіе труды и лишенія, т. е. голодъ, холодъ, усталость и т. под. Къ этому закалу впрочемъ русскіе люди съ дітства приготовлялись своимъ суровымъ, можно сказать спартанскимъ, воспитаніемъ. О продовольствій своей армін правительство заботилось очень мало; только иногда въ лагерь доставлялся хлёбъ на казенный счеть; разумвется, старались собирать съвстные припасы съ мвстныхъ жителей; но при редкости населенія, особенно въ пограничныхъ краяхъ, н при опустошеніяхъ, производимыхъ войною, такіе сборы были слишкомъ недостаточны. Поэтому главнымъ средствомъ продовольствія служили тв запасы, которые ратные люди бради съ собою нать дому; обывновенно они разсчитывались на нъсколько мъсяцевъ, н врожь того, если было возможно, подвозились на театръ войны изъ дворянскихъ имъній ихъ холопами и крестьянами. Обычную нищу простыхъ ратныхъ людей составляли сухари и толокно, т. е. поджареная овсяная мука, разведенная водой; лукъ и чеснокъ служили имъ любимой приправой. Помъщивъ имълъ съ собой запасы ветчины или другого какого копченаго и соленаго мяса, соленой и сушеной рыбы, крупъ, пшеничной муки, соли, сыру и т. под. Въ его выюкъ находились мъдный котеловъ и прочая походная посуда; а труть и огниво давали ему возможность развести

огонь на приваль. Въ случав нужды господинъ довольствовался твиъ-же, что вли его слуги; если онъ съвдалъ ихъ скудные запасы, то слуги иногда голодали по нъскольку дней. Точно также неприхотливы были руссіе люди и относительно своего пом'вщенія; начальники имфли палатки; а простые ратники делали себе шалаши изъ прутьевъ и покрывали ихъ войлоками; иногда пригибали къ землъ вътви кустарника, раскидывали надъ ними свои епанчи и тавимъ образомъ укрывались отъ непогоды. Одинъ иноземецъ (Ад. Клименть) приблизительно такими реторическими чертами изображаеть закаль русскихь ратниковь: «Это люди невёроятно способные теривть стужу и голодъ. Когда земля белеть глубокими снъгами и закоченъла, скованная жестовить морозомъ, нашъ Сармать, разославь свою епанчу на сучьяхь съ той стороны, откуда свиръпствуеть вътерь или митель, разводить небольшой костеръ. Обитатель снёговъ, онъ добываетъ воду изъ замерящей рёчки и, смёшавъ ее съ овсяной мукой, устранваетъ свое пиршество. После такого роскошнаго ужина, онъ дожится у огня, распростершись на окоченвлой почвв. Сія почва служить ему периной, а пень или вамень изголовьемъ». Разумъется, наиболъе знатные и богатые начальники брали съ собою въ походъ многихъ холопей, обильные съестные припасы и располагались въ просторныхъ украшенныхъ шатрахъ; въ своему столу они нередко приглашали своихъ подчиненныхъ.

Кавъ терпѣливы и неприхотливы были люди, такими - же вачествами отличались ихъ кони. Обыкновенно это были мерины небольшаго роста, но крѣпкіе и чрезвычайно выносливые. На походѣ они
довольствовались подножнымъ кормомъ. Поэтому, когда войско стано
вилось лагеремъ, то оно занимало большое пространство, оставляя
между палатками и шалашами пустыя мѣста для пастьбы лошадей.
Они были неподкованы, на легкихъ уздахъ; могли безъ отдыха бѣжать 7 или 8 часовъ; могли не имѣть никакого корму по цѣлымъ суткамъ, и все-таки служили до 20-лѣтняго возраста.

Русскіе всадники, по восточному обычаю, сидёли на высокихъ съдлахъ съ короткими стремянами, такъ что легко могли оборачиваться во всё стороны и натагивать лукъ; зато, при слишкомъ согнутыхъ ногахъ, рёдко выдерживали сильный ударъ копья и не падали на землю. Шпоры были только у немногихъ, а для понужденія коня служила ременная плеть, висёвшая на мизинцё правой руки. Конецъ повода зацёплялся за палецъ лёвой руки. Иностранцы съ похвалой отзываются объ искусстве Русскихъ, съ которымъ

они въ одно и тоже время держать въ рукахъ саблю, лукъ, узду и плеть и управляются съ ними въ сраженіяхъ. Нъкоторые иностранцы (наприм. Гваньини) также удивляются телесной силь московскихъ ратниковъ, и не совътуютъ схватываться съ ними въ рукопашную борьбу; ибо между ними часто встречаются такіе, которые въ одиночку бевъ всякаго оружія выходять на медвъдя и одолъваютъ его. У ратниковъ не было недостатка ни въ храбрости, ни въ чрезвычайной преданности своему государю. И однако тѣ же иностранцы очень неодобрительно отзываются о боевых в качествахъ русскаго войска вообще. Оно отлично обороняло укрвиленныя мъста, благодаря своей стойкости; умёло также и брать ихъ съ помощію пушекъ или продолжительной, упорной осады; но въ открытомъ бою, въ чистомъ полъ не могло равняться съ своими западными сосёдями, потому что слишкомъ отстало отъ нихъ въ военномъ искусствъ. Недостатовъ этого искусства оно старалось замънить числомъ, подобно всемъ восточнымъ ополченіямъ, состоящимъ преимущественно изъ конницы. При нападеніи русская конница, испуская оглушительные криви, бросалась на непріятеля безпорядочною толною, и старалась подавить его первымъ натискомъ; но не выдерживала долгой схватки, и, если встричала дружный отпоръ, то обращалась назадъ. Герберштейнъ замъчаетъ о нашей конницъ, что вступая въ битву, она какъ бы говорила непріятелямь: «бъгите или мы побъжимь». Тотъ же наблюдатель прибавляеть, что въ случай неудачи русскій ратникъ все свое спасеніе полагаеть въ быстромъ бъгствъ; но если онъ зажваченъ непріятелемъ, то не защищается и не просить пощады, а молча покоряется своей участи; тогда какъ Турокъ въ такомъ случать бросаеть оружіе, умоляеть о жизни и протягиваеть руки вверхъ, вавъ бы предоставляя связать себя и обратить въ рабство; Татаринъ же, напротивъ, сбитый съ коня, продолжаеть отчаянно обороняться зубами, руками и ногами до последняго издыханія. Конечно этоть отзывь о характеръ трехъ народовъ справедливъ только въ основъ своей, но вообще является преувеличениемъ. Сравнительно съ конницей болъе стойкости въ открытомъ бою обнаруживала русская пъхота; въ особенности она дралась хорошо, если могла воспользоваться какою - либо опорою, напримёръ лёсомъ, оврагомъ, обозными тельгами и т. под.

Итакъ русская рать XVI стольтія, превосходившая боевыми качествами азіатскіе и вообще восточные народы, по отношенію къза-

паднымъ европейцамъ представляла собственно превосходный матеріаль, воторому недоставало только обработки, чтобы не уступать въ военномъ отношении никому въ міръ. Русское племя по характеру своему одно изъ самыхъ воинственныхъ на Земномъ шарв. Эту черту оно несомивнио доказало своею долгою исторіей, наполненной многими и упорными войнами, добровольными подвигами удали или молодечества по отношенію въ сосёдямъ и своею постоянною готовностью вступить въ борьбу съ къмъ бы то ни было. Таже черта ясно сказывалась (и сказывается) въ наклонности русскаго человъка по всякому поводу давать волю своимъ рукамъ; извъстно также, что жестокій кулачный бой всегда составляль любимую забаву русской молодежи; по свидътельству одного иноземца первой половины XVI въка, этотъ бой иногда дълался до того горячимъ и упорнымъ, что на мъсть оставалось нъсколько мертвыхъ телъ. Воинственность сказалась и въ нашихъ богатырскихъ былинахъ, и въ древнемъ народномъ обычав решать свои споры «полемъ», т. е. судебнымъ поединкомъ, который только во второй половинъ XVI въка сталъ выходить нзъ употребленія, благодаря церковному осужденію и усложнившемуся гражданскому процессу (особенно допущению наемныхъ бойцовъ). А что касается до другого качества, необходимаго для хорошей боевой армін, до способности къ строгому подчиненію или въ т. наз. дисциплинъ, то и это качество Русскій народъ доказаль цёлой своей исторіей. Но московское правительство въ XVI въвъ, при всъхъ своихъ заботахъ объ умноженіи военно-служилаго сословія, о введеніи огнестрівльнаго оружів (огненнаго боя), объ укръпленіи городовъ и т. п., все еще не пришло къ сознанію о необходимости постоянныхъ военныхъ упражненій и постояннаго, сколько нибудь правильнаго обученія ратному строю. Въ мирное время ратные люди часто собирались на сторожевую службу и на смотры; но не видно, чтобы они обучались военнымъ построеніямъ, правильнымъ, быстрымъ движеніямъ и оборотамъ, а также и самому искусству владъть оружіемъ. Не видно также и особаго старанія о введенів исправнаго единообразнаго вооруженія въ разныхъ частяхъ. Самъ Иванъ IV, столь много воевавшій и обнаружившій помянутыя выше заботы, повидимому совствить не радбать о сколько нибудь сносномъ обучения войска и систематической подготовей его въ бою, ограничиваясь въ этомъ отношении старыми отжившими прісмами и ратными обычаями, на которые болве всего наложила свою печать татарская эпоха, татарское вліяніе. Для развитія боевыхъ качествъ и чувства

воинской чести недоставало также и достаточныхъ поощреній, т. е. хорошей системы повышеній и наградъ за отличія. Начальнымъ людямъ за усившиое дёло давались золотыя монеты или медали и куски шелковыхъ матерій на платье, — вотъ обычныя немногія награды того времени, за исключеніемъ конечно земельныхъ пожалованій (80).

\*\_\*

Съ окончательнымъ отдёленіемъ западнорусскихъ епархій въ особую митрополію въ XV вѣкѣ, число восточнорусскихъ или московскихъ епархій простиралось до осьми: Московско-Владимірская, Новгородско - Исковская, Ростовская, Суздальская, Муромо - Рязанская, Тверская, Коломенская, Пермско-Вологодская; девятую составила Сарская или Сарайская, такъ какъ съ разрушеніемъ Сарая епископъ Сарскій и Подонскій переселился въ Москву на Крутицы и не имѣлъ особой епархіи, а владѣлъ разсѣянными въ разныхъ мѣстахъ монастырями и имуществами. Въ XVI вѣкѣ изъ вновь завоеванныхъ земель на средней и нижней Волгѣ образовалась десятая епархія, Казанская. При учрежденіи партіаршества, какъ мы видѣли, Исковская епархія была выдѣлена изъ Новогородской, устроено еще нѣсколько епископскихъ каеедръ, нѣкоторыя прежнія епископіи возведены въ достониство архіепископій, а прежнія архіепископіи въ митрополіи.

Учрежденіе патріаршества им'вло болье внішнее значеніе. Оно окончательно установило полную автономію Русской церкви или ея независимость отъ Константинопольскаго патріархата, и возвысило Московскаго первосвятителя на степень равную съ древними восточными патріархами. Но внутренняя зависимость нашей ісрархів отъ верховной власти не только не измінилась, а еще боліве упрочилась съ развитиемъ царскаго самодержавія. При такомъ развитіи власть московскаго митрополита, а потомъ патріарха, по отношенію въ другимъ русскимъ епископамъ была незначительна и имъла только характеръ старшинства. Высшимъ духовнымъ авторитетомъ на Руси, какъ и въ прежніе въка, представлялся събздъ или соборъ іерарховъ. Московскій митрополить быль естественнымь предсёдателемь на соборъ, а за его отсутствиемъ или при выборъ новаго митрополита, мъсто предсъдателя занималъ старшій по немъ ісрархъ, преимущественно архіепископъ Великаго Новгорода. Совершившееся недавно объединение государственное конечно вызывало настоятельную потребность и въ болве твсномъ объединеніи церковномъ; ибо въ эпоху удёльной раздробленности областная іерархія неизбёжно вырабатывала многія черты містных отличій и неодинаковых обычаевь. Поэтому мы видимь, что въ XVI вікі особенно часто собираются церковные соборы, и собираются очевидно по желанію самой государственной власти. Кромі разных вопросовь, касавшихся внутренняго благоустройства Русской церкви и упорядоченія обрядовой ся стороны (приміромь чему въ особенности служить соборь Стоглавый), соборы эти созывались частью по вопросу о поземельных владініяхь духовенства, поднятому въ конці княженія Ивана III, частью по поводу разных ересей, которымь толчокь дало извістное движеніе такь наз. Жидовствующихь.

Что касается до вопроса о правъ духовенства владъть населенными землями, противъ котораго возставали Нилъ Сорскій и его последователи, то, не смотря на выше указанныя попытки Ивана III и Ивана IV въ ограничению этого права, въ концъ концовъ оно осталось почти непоколебленнымъ. Іосифу Волоцкому и его ученикамъ нетрудно было отстоять вообще церковное и въ частности монастырское вемлевладеніе потому, что оно наиболье соотвытствовало условіямь н потребностамъ Московскаго государства, русской общественности н религіозности того времени. Точно также характеръ внутренняго управленія и церковнаго суда въ каждой епархіи вполив соответствоваль современному гражданскому строю. Такъ на службъ при архіерев мы видимъ множество свътскихъ людей, каковы бояре, дъти боярскіе, дьяки, подъячіе и цёлый сонит низших судебных служителей, т. е. праветчиковъ, доводчиковъ и проч. Въ делопроизводстве здесь укръпилось тоже приказно-дьяческое начало, какъ и въ другихъ отрасляхъ государственнаго управленія. Нисшее духовенство, т. е. священники и монахи, составляють по отношенію къ архіерею сословіе тяглое, обложенное въ его пользу разными податами и поборами. Но межъ тъмъ какъ городскіе и сельскіе священники безропотно подчинались архіерейскому тяглу, сколько-нибудь значительныя монастырскія общины неріздко стремились освободиться отъ епархіальной власти и поставить себя подъ непосредственное покровительство самого царя. Наглядный примёръ такого стремленія мы видёли въ деятельности Іосифа Волоцкаго. Архіерен попрежнему творять въ епархіи свой судь и собирають свои доходы посредствомъ десятильниковъ, которые прежде избирались изъ авхіерейскихъ бояръ, а въ XVI въкъ назначаются изъ архіерейскихъ боярскихъ дётей; своимъ боярамъ и дётямъ боярскимъ архіерен раздавали помъстья изъ церковныхъ земель; кромъ того они пользо-

вались извъстною частію отъ судебныхъ пошлинъ. Въ XVI въкъ, при развитии Московской государственности, верховная власть обратила свое вниманіе на служилыхъ архіерейскихъ людей и ограничила прежиюю самостоятельность архіерейскаго двора. Такъ уже на Стоглавомъ соборъ были изданы постановленія, въ слъдствіе которыхъ назначение архіерейскихъ бояръ и дыяковъ стало происходить съ царскаго утвержденія, и они такимъ образомъ входили уже въ общій составъ государственныхъ чиновниковъ. Стоглавый соборъ строго предписалъ архіерейскимъ десятильникамъ ограничиваться своими полицейскими обязанностями и не вмёшиваться въ дъла собственно духовныя, напримъръ, въ наблюдение за церковнымъ благочиніемъ, для котораго учреждены были особые поповскіе старосты. Но предписанія эти часто не исполнялись, и вообще нисшее духовенство, особенно бълое, много страдало отъ притъсненій и вымогательствъ со стороны десятильниковъ и ихъ слугъ, этого мірскаго воинства, состоявшаго на службѣ архіереевъ.

Бълое духовенство, при недостатиъ грамотности, еще не могло получить характеръ отдёльнаго, наслёдственнаго сословія; а набиралось попрежнему изъ вольныхъ людей, обученныхъ грамотъ. Прихожане обыкновенно сами выбирали себъ какого-либо мірянина во священники, и за своею порукою представляли его архіерею для поставленія. Для сего, кром'в грамотности, требовались изв'єстный возрастъ, именно не менъе 30 лътъ (дыякону не менъе 25 лътъ) и нъкоторыя правственныя качества, т. е. чтобы избираемый не быль пристрастенъ пьянству, игръ въ зернь, не былъ судимъ за уголовныя преступленія и т. п. Приходская община обязывалась доставлять избранному ей священнику и церковному причту извёстное количество събстныхъ припасовъ, пахатной земли и луговъ. Но духовенство церквей канедральныхъ и вообще соборныхъ не подлежало выбору мірянъ, а назначалось непосредственно высшей духовной властью н получало на свое содержаніе, какъ ругу, т. е. опредёленное жалованье и довольствіе изъ казны, такъ и земельные надёлы или разные церковные доходы и пошлины.

Сильный толчекъ, данный историческими обстоятельствами къ размноженію русскихъ монастырей въ эпоху Татарскаго владычества, продолжалъ дъйствовать съ тою же силою и въ эпоху послъдующую. Числомъ вновь основанныхъ обителей (насчитываемыхъ до 300) эта эпоха даже превосходитъ предшествующую. Главныя причины размноженія монастырей были приблизительно тъ же, что и пре-

жде; а именно: развитіе аскетизма и стремленіе къ подвигамъ благочестія, возбуждаемое соревнованіемъ къ прославленнымъ святымъ инокайъ, идеальное представление объ иночествъ какъ объ ангельскомъ чинъ-съ одной стороны, и желаніе найти тихій сповойный пріють отъ мірскихъ тягостей и бідствій — съ другой. Но боліве всего этому движенію способствовала та легкость или безпрепятственность, съ которою возможно было всякому иноку уйти изъ какой либо обители въ глухую, нивъмъ незанятую, по преимуществу лъсную, пустыню, тамъ срубить себъ келію и часовию. Къ такому отшельнику потомъ присоединялось нёсколько другихъ иноковъ, и вотъ основаніе новому монастырю уже положено; онъ начиналъ расширяться и процвътать, въ особенности если удавалось найти ему покровителей и виладчиковъ, или выхлопотать себъ разныя пожалованія и льготы у правительства. Богатые и знатные люди, не говоря уже о князьахъ и лицахъ царствующаго дома, нередко основывали свои монастыри, обезпечивали ихъ земельными имуществами и ругою. Большія в знаменитыя обители часто высылали отъ себя какъ бы колоніи, т. е. заводили въ своихъ обширныхъ владеніяхъ новые монастырьки, во всемъ себъ подчиненные. Впрочемъ иногда вновь основанныя пустыни, чтобы найти себъ защиту отъ притъсненій властей и помощь въ средствахъ существованія, сами приписывались къ большимъ монастырямъ, т. е. подчинялись имъ. Мъсто для основанія новаго монастыря иногда обозначалось явленною чконею, которую внезапно находили на деревъ въ лъсной чащъ. Впрочемъ далеко не всв подобныя начинанія приводили къ успѣшному окончанію діла. Многіе вновь основанные монастырьки, не поддержанные благочестивыми ревнителями, или по небреженію своихъ основателей, или по другимъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ, существовали недолгое время, и поселившіеся въ нихъ инови расходились въ разныя стороны. Привычка къ бродажничеству, вивств съ употребленіемъ връпкихъ напитковъ, по прежнему составляла оберотную сторону нашего монашества, несмотря на неоднократныя запрещенія и охужденія со стороны духовной и свётской власти. Такъ по этому поводу на Стоглавомъ соборв отъ самого царя сдвлано было следующее заявленіе: «Старець вы лесу келью поставить или церковь срубить, да пойдеть по міру съ пконою просить на сооружение, и у меня земли и руги просить, а что собравь то про. пьеть, а въ пустынв не по Бозв совершается, а вакъ прежніе пустыни о Бозъ строили преподобніи отцы прежніе, вселялися въ пустыняхъ утаяся миру, не тщеславіемъ, и великіе труды полагали руками своими» и пр.

Хотя въ укоризнахъ Ивана IV, неоднократно обращавшихся въ монатеству, слышится обычный преувеличенный припівь, что прежде все было лучше; однако на сей разъ предпочтение старинъ оправдывается и самымъ историческимъ сравненіемъ двухъ эпохъ. Если со второй половины XV въка до конца XVI число вновь основанныхъ въ Съверовосточной Руси монастырей является гораздо большимъ; зато, по общественному положению и по своей славъ, мы почти не находимъ такихъ, которые могли бы равняться съ Троице-Сергіевымъ, Кириллобълозерскимъ, Соловецкимъ и нъкоторыми другими, возникшими въ Татарскую эпоху. Только одна обитель, по своему значенію, приблизилась въ названнымъ сейчасъ средоточіямъ русскаго иночества. То быль монастырь Іосифовъ Волоколамскій; а рядомъ съ нимъ нікоторою извінстностью въ свое время пользовался Даниловъ Переяславскій (Переяславля Залъсскаго). Оба ихъ основателя, Іосифъ Волоцкій и Даніилъ Переяславскій, были постриженики Пафнутіева Боровскаго монастыря. (Сей последній сіяль славою своего основателя и подвижника Пафнутія; но его устроеніе, подобно Соловецкой обители, относится къ концу предыдущей, т. е. Татарской эпохи). Оба они пользовались особымъ покровительствомъ и почитаніемъ великаго князя Василія Ивановича. Такъ Данінда Переяславскаго онъ призываль въ воспреемники своихъ сыновей, Іоанна и Юрія. Іосифъ Волоцкій и его ученики, какъ извъстно, особенно выдвинулись своею борьбою съ ересью Жидовствующихъ и своею защитою монастырскаго землевладенія. Изъ Іосифова монастыря вышли потомъ и такіе видные іерархи XVI віка, какъ московскій митрополить Даніпль, казанскій архіспископъ Гурій, коломенскій спископъ Вассіанъ Топорковъ, тверской Акакій, рязанскій Леонидъ и нікоторые другіе.

Изъ монастырей, основанных въ эту эпоху, заслуживаютъ упоминанія въ самой Москві и ен окрестностяхь: Новоспасскій (куда Ивань III перевель придворный Спасскій монастырь); Николаевскій на Угріши, Новодівний, созданный Василіемь Ивановичемь въ память взятія Смоленска. Въ Тверскомъ краю: Тронцкій Колязинскій, основанный преподобнымъ Макаріемь близь города Кашина, на землі знатнаго человіка Ивана Коляги, который самь постригся въ этомь монастырі и сообщиль ему свое имя; Тронцкій Селижаровъ при сліяніи Селижаровки съ Волгой. Въ Смоленскомъ Святотронцкій Болдинскій, основанный близъ Дорогобужа препод. Герасимомъ при в. князъ Василін Ивановичъ. Подъ Казанью въ память павшихъ подъ нею русскихъ вонновъ основанъ Иваномъ IV Успенскій Зилантовъ. Въ Новгородско-Псковской землъ: Троицкій Александро-Свирскій, основанный преподоб. Александромъ близъ ръки Свири, въ княженіе Василія III; Тихвинскій Успенскій, устроенный повелёніемъ Ивана IV на м'ясть явленія Тихвинской нконы Богоматери; Сырковъ, на ръкъ Веряжи, сооруженный богатымъ новогородцемъ Сырковымъ въ честь Сретенія нконы Владимірской Богородицы; Исково-Печерскій, какъ мы видёли, новоустроенный извітстнымъ московскимъ дьякомъ Мискоремъ Мунехинымъ. Въ Двинской области Антоніевъ Сійскій, основанный преподобнымъ Антоніемъ, который быль родомъ изъ містныхъ крестьянь. Въ Бълозерскомъ краю явилась Нилова пустынь, устроенная на ръвъ Соръ Ниломъ Майковымъ, извъстнымъ промонастырскаго землевлад внія П проповедникомъ скитскаго житія; а въ Вологодскомъ Корниліевъ-Комельскій, основанный также въ концъ XV или началъ XVI въка ростовскимъ уроженцемъ Корниліемъ Крюковымъ. Оба подвижника, Нилъ Сорскій и Корнилій Комельскій, вышли изъ знаменитаго Кириллобълозерскаго монастыря, который въ той сторонв служиль разсадникомъ иночества. Въ Пермскомъ краю, при впаденіи річки Пыскорки въ Каму, усердіемъ фамилін Строгановыхъ былъ сооруженъ ІІ реображенскій II ыскорскій монастырь, авъ Ватскомъ—Трифоновъ У с п е н с к і й; на построеніе последняго жители Вятки просили разрѣшенія у царя Ивана IV на томъ основаніи, что если вто въ старости или бользни ножелаеть постричься, то негдь, такъ какъ у нихъ совсвиъ не было монастырей.

Почти всё сколько-нибудь значительные монастыри русскіе по своему внутреннему устройству были общежительные, за исключенісмъ енархіи Новгородской; но и тамъ Макарій, въ бытность свою архіепископомъ Великаго Новгорода, старался ввести общежитіе, что ему и удалось до нікоторой степени. Иногда основатель и игуменъ вновь учрежденнаго монастыря, по приміру Өеодосія Печерскаго, Кирилла Бізлозерскаго, Евфросина Псковскаго, писаль для него уставъ, снабженный боліве или меніве строгими правилами, касавшимися церковной службы, трапезы, братскихъ трудовъ, монастырскаго хозяйства и другихъ сторонъ иноческаго быта. Таковы уставы

Іосифа Волоцкаго, Нила Сорскаго, Корнилія Комельскаго, Герасима Болдинскаго и нъкоторые другіе. Но сама жизнь вырабатывала общія черты монастырскаго быта независимо отъ сихъ уставовъ. Въ общежительныхъ монастыряхъ хотя во главф общины стоялъ игуменъ или настоятель и ничто не должно было совершаться безъ его благословенія; однаво власть его была ограничена соборными старцами, которые составляли при немъ монастырскій совіть; а хозяйственная часть сосредоточивалась въ рукахъ келаря. Последній въдалъ монастырскими вотчинами, доходами и всякими сборами; для чего имълъ многихъ помощниковъ; а для управленія селами подъ его въдъніемъ состояли посылаемые туда особые старцы, называвшіеся «посельскими» или «приказными». Всё эти власти были выборные, т. е. выбирались самою монастырскою общиною. Только въ обители, состоявшіл подъ непосредственнымъ царскимъ покровительствомъ, игуменъ назначался самимъ царемъ. Хотя пріемъ въ монастырскую братію быль свободный, но обыкновенно принимались только тъ, кто вносилъ извъстный «вкладъ» деньгами или другимъ имуществомъ; а принятые безъ вклада «Бога ради» не считались дъйствительными членами монастырской общины. Эти то последніе н составляли бродачій элементь, неріздко переходя изъ одного монастыря въ другой. Стоглавъ однако предписываетъ принимать иноковъ постриженныхъ въ другомъ монастырѣ и «приходящихъ съ върою и со страхомъ Божіниъ, а вновь поступающихъ постригать, не требул отъ нихъ за то никакой денежной платы. Вооружалсь противъ пьянства, Стоглавъ запрещаетъ держать въ монастыряхъ горячее вино, хибльное пиво и медъ; но не возбраняетъ фряжскія вина и умфренное питіе, и кромф того дозволяеть послабленіе для князей, бояръ и дьяковъ, которые постригаются въ немощахъ или при старости и даютъ великіе вклады, села и вотчины: ихъ можно не принуждать къ хожденію въ трапезу, а допускать имъ яденіе по келіямъ; для нихъ следуеть держать разные квасы, сладкіе (медвяные), черствые и кислые и не возбранять присылки имъ отъ родственнивовъ. Это послабление получило потомъ широкое примънение въ эпоху опричины, когда многіе знатные люди постригались по принужденію или сами цекали въ монастыряхъ убъжища отъ опаль н казней. Поэтому Иванъ IV въ своемъ извъстномъ посланіи къ игумену Кириллобълозерскому Козьмъ не совсъмъ былъ правъ, укоряя его и братію въ отступленіи отъ древнихъ монашескихъ правилъ ради Іоны Шереметева и другихъ знатныхъ пострижениковъ, Такое отступленіе было раніве предрівшено имъ самимъ вмісті съ отцами Стоглаваго собора.

Тоть же Стоглавъ обнаруживаеть, что разныя другія злоупотребленія и дурные обычаи, несмотря на неоднократное воспрещеніє продолжали существовать въ XVI вікі. Напримірь, еще на Московскомъ соборі 1503 года запрещено было совмістное житіе чернецовъ и черниць въ одной обители. Стоглавый соборь заявиль, что это правило соблюдается далеко не вездів, и вновы запретиль существованіе такихъ мужеско-женскихъ монастырей. Однако и послів того изрідка встрівчается несоблюденіе сего правила.

Каковы бы ни были недостатки русскаго монастырскаго быта въ ту эпоху, съ его слишкомъ матеріальными или экономическими интересами, наше монашество представляло все таки могучую духовную силу въ лицъ лучшихъ своихъ представителей. Сами иноземцы, писавшіе о Россін того времени, при всемъ стараніи своемъ указывать на темныя стороны нашего быта, нередко отдають справедливость глубокому редигіозному чувству и аскетизму русскихъ монаховъ. Монастыри наши еще продолжали быть главными хранителями книжнаго образованія, разсадниками грамотности и нікоторыхъ искусствъ (напр. живописи или собственно иконописи). Ихъ хозяйственная двятельность представляеть также евкоторыя хорошія черты, сравнительно съ тою же дъятельностью другихъ влассовъ общества; монастырскія села и деревни были наиболье зажиточныя, благодаря не одникъ льготамъ, которыя выхлопатывали себв монастыри, но также ихъ домовитости и усердію въ защитъ своихъ крестьянъ отъ разныхъ обидъ и притесненій. Большіе монастыри воздвигали каменные храмы съ дорогою утварью, и окружали себя прочными каменными ствнами; такъ что нвкоторыя изъ нихъ оказались достаточными не только для охраны монастырскихъ богатствъ отъ внутреннихъ враговъ, т. е. разбойниковъ, но и для обороны отъ вившнихъ непріятелей, следовательно, пріобреди характеръ надежныхъ государственныхъ оплотовъ; каковыми особенно явились Исково-Иечерскій, Тронцкая лавра, Соловецкій монастырь, Колязинъ, Тихвинскій и нікоторые другіе. А на далекихъ сіверныхъ и восточныхъ окрайнахъ монастыри продолжали быть передо выми двигателями русской колонизаціи и русскаго православія между финскими и чудскими народцами. На последнемъ поприще въ XVI въкъ особенно извъстны два подвижника: преподобные Өеодоритъ и Трифонъ, просветители Лопарей, достойные подражатели св. Стефана Пермскаго.

Первыми насадителями христіанства посреди дикихъ обитателей Лацонін, по всей віроятности, были инови ближайшей въ ней Соловецкой обители, которан имъла земли и вотчины на западныхъ побережьяхъ Б'влаго моря. Уже въ первой половинъ XIV столътія нъкоторые новообращенные Лопари неоднократно обращаются и въ Москву къ государю, и въ Новгородскому владывъ, какъ въ своему епархіальному архіерею, съ просьбою прислать имъ священниковъ и антиминсы для ихъ крещенія и для совершенія божественной службы; просять также о построенім церквей. Изъ такихъ соловецкихъ иноковъ-миссіонеровъ особенно выдвинулся своими подвигами Өеодоритъ, ростовскій уроженець, который на устью ріки Колы устронль собственный монастырь во имя Тронцы и даль ему общежительный уставъ. Отсюда онъ проповъдывалъ Евангеліе окрестнымъ Лопарямъ на ихъ родномъ языкъ, на который перевель нъкоторыя молитвы. Но иноки собственнаго монастыря изгнали его за строгость, съ которою онъ требоваль отъ нихъ исполненія монастырскихъ правиль. Өеодорить потомъ былъ нъкоторое время игуменомъ суздальского Евфиміева монастыра; а въ 1557 году быль отправленъ Иваномъ IV въ Константинополь за подтвердительною патріаршею грамотою на царское вънчание. Послъдние годы свои онъ провелъ въ вологодскомъ Прилуцкомъ монастыръ, и оттуда дважды предпринималь странствование въ Лапонію для продолженія тамъ своихъ апостольскихъ подвиговъ. Другой пропов'ядникъ Евангелія и современникъ его Трифонъ, торжковскій уроженець, проникъ еще далье въ страну дикой Лопи, гдъ не разъ жизни его угрожала опасность отъ его главныхъ противниковъ лопарскихъ жрецовъ или такъ называемыхъ кебуповъ. На ръкъ Печенгъ онъ основаль небольшую обитель тоже во имя Троицы. Онъ побываль въ Москвъ, и туть въ 1556 году выхлопоталь у Ивана IV для Печенгскаго монастыря жалованную грамоту на разныя земли, рыбныя ловли и другія угодья. Продолжая свои миссіонерскіе труды, Трифонъ дожиль до глубокой старости.

Оба эти подвижника начали свою просвётительную дёнтельность въ то время, когда Новгородскую архіепископскую каседру занималь знаменитый потомъ митрополить Макарій, который и самъ много трудился для борьбы съ грубыми суевёріями у финскихъ народцевъ, разсённыхъ по его обширной епархіи и, не смотря на давнее обращеніе въ христіанство, упорно державшихся многихъ языческихъ обрядовъ и вёрованій. Въ этомъ отношеніи любопытна его окружная грамота 1534 года, обращенная къ священникамъ Вод-

ской цатины, отправленная къ нимъ съ домовымъ іеромонахомъ владыки Ильею и двумя владычными боярскими детьми. Изъ этой грамоты узнаемъ, что населявшіе сію пятину пнородцы, Чудь, Ижора и Корела, вивсто христіанскихъ храмовъ продолжали ходить въ свои прежнія мольбища, приносили тамъ языческія жертвы; покланялись деревьямъ и камнямъ; къ новорожденнымъ призывали жрецовъ или такъ наз. арбуевъ, которые и давали имъ имена; умершихъ хоронили въ лъсахъ и курганахъ; браки заключали безъ церковнаго візнчанія и т. п. Укоряя мізстных священников за ихъ нерадініє къ своей духовной пастві, владыка приказываеть имъ, собравъ своихъ прихожанъ, вмѣстѣ съ іеромонахомъ Ильею выжигать языческія мольбища и запов'ядныя деревья, кропить освященново водою жилища и жителей, наставлять ихъ въ въръ, а неповорныхъ арбуевъ передавать боярскимъ дътямъ для препровожденія въ Новгородъ на судъ церковный и гражданскій. Илья, повидимому, усившно исполниль возложенное на него поручение, объёхаль многие вотскіе погосты, воспрещаль языческіе обряды, возстановляль православіе и крестиль некрещенныхь. Но въ дъйствительности конечно не такъ легко было побороть старыя народныя привычки и върованія, и он'в продолжали существовать. О томъ свидетельствуеть другая обружная грамота, посланная спуста лёть двёнадцать преемникомъ Макарія, владыкою повгородскимъ Өеодосіемъ, къ духовенству той же Вотской пятины съ софійскимъ соборнымъ священивкомъ Никифоромъ и двумя дътьми боярскими. Эта грамота повтораеть теже укоризны и предписываеть теже меры для истребления язычества (81).

Господство языческихъ обрядовъ и върованій на сѣверѣ Россіи посреди финскихъ инородцевъ, еще не укрѣпившихся въ христіанствѣ, нисколько неудивительно, если обратимъ вниманіе на то, что и въ срединныхъ областяхъ государства, въ самомъ коренномъ его населеніи, продолжало существовать двоевѣріе, т. е. рядомъ съ христіанскою вѣрою еще въ полной силѣ живы были языческіе обычан и повѣрья. Истинное ученіе церкви слишкомъ мало отражалось на народной правственности, и господство православія выражалось по преимуществу внѣшнимъ образомъ, т. е. развитіемъ внѣшней церковной обрядности.

Всё иностранныя свидётельства того времени согласно отдаютъ справедливость глубокому религіозному чувству Русскаго народа и его горячей привязанности къ своей Православной церкви, которую

онъ считалъ самою лучшею изъ всёхъ и самою истинною. Но привизанность эта выражалась чисто внёшнимъ образомъ: преимущественно почитаніемъ иконъ, строгимъ соблюденіемъ всёхъ постовъ и постныхъ дней, неукоснительнымъ посёщениемъ церковной службы, терпъливымъ долгимъ стояніемъ на ней, усердными земными поклонами и крестными знаменіями, возжиганіемъ світь и т. п. Проходя или провзжая мимо храма, каждый Русскій считаль обязанностію остановиться, обнажить голову и помолиться. Не только во всёхъ комнатахъ дома, но даже на площадяхъ, на городскихъ воротахъ и на большихъ дорогахъ ставились кресты и иконы, передъ которыми прохожіе также крестились и совершали поклоны. Богатые люди обывновенно устранвали у себя образную, т. е. особую моленную комнату, ствым которой увешаны были распятіями и иконами, въ золотыхъ и серебряныхъ окладахъ съ драгоцфиными камиями; передъ ними теплились лампады и восковыя свъчи. Придя въ чужой домъ, русскій человінь прежде всего пскаль глазами иконы, молился имъ, а потомъ уже обращался съ привътствіемъ въ хозянну. Молились, не только вставъ съ постели или отходя ко сну, передъ пищею и послъ нея; но и всякое дъло, всякую работу начинали крестнымъ знаменіемъ; а передъ болве важнымъ предпріятіемъ призывали священника, чтобы отслужить молебенъ. Молились обывновенно, перебирая въ своихъ рукахъ четки, которыя всегда имфли при себф. Особымъ поклоненіемъ пользовались ифкоторыя иконы, почитавшіяся чудотворными. Точно также глубоко чтились мощи святыхъ, и для поклоненія имъ предпринимались далекія странствованія. Что же касается самаго ученія Церкви, ея догматовъ, внутренняго смысла церковныхъ обрядовъ, въ этомъ отношенін царило невѣжество не только въ народной массѣ, но и между самими ея пастырями, по ихъ малограмотности и неумънью отличать существенное отъ неважнаго, догмы отъ обряда, подлинныхъ книгъ св. Писанія отъ подложныхъ сочиненій и т. д.

Невъжество пастырей и паствы естественно способствовало распространенію множества всякаго рода суевърій. При недостаткъ истиннаго благочестія, и самое развитіе обрядовой стороны, подъвліяніемъ этихъ суевърій, доходило до уродливыхъ, противуцерковныхъ явленій и обычаевъ. Яркую картину такихъ суевърныхъ обычаевъ и неблагочестія вообще рисуютъ передъ нами записи извъстнаго Стоглаваго собора, свидътеля наиболье достовърнаго и до нъкоторой степени безпристрастнаго.

При всей религіозности своей, молящіеся не всегда соблюдали порядовъ и тишину при богослуженіи; чему подавали примітрь сами священники и причетники, которые иногда отправляли службу пьяные, безпорядочно не по чину одътые, бранились, сквернословили и даже дрались между собою. Смотря на нихъ, міряне заводили между собою праздиме разговоры и всякое глумленіе. Многіе стояли въ церкви въ тафьяхъ (татарскихъ ермолкахъ) и въ шапкахъ. Міряне приносили въ храмъ для освященія пиво, медъ, ввасъ, брагу, хлёбы, калачи и другіе съёстные припасы, а причетники все это ставили въ алтаръ на жертвенникъ. Мало того: если дитя родилось въ сорочкъ, то эта сорочка приносилась къ попамъ, и они держали ее на престолъ до шести недъль; или во время освященія церкви міряне приносили попамъ мыло, чтобы тв держали его на престолв тоже до шести недвль. Такое неблагочестіе, разумбется, дблалось отъ излишняго усердія, отъ вбры, затемненной невъжествомъ. Нъкоторые церковные обряды и даже таинства совершались съ сильною примесью старыхъ языческихъ обычаевъ. Такъ, когда свадебный повздъ отправлялся въ церковь для ввичанія, священникъ съ крестомъ идеть, а передънниъ бъгутъ гусляры, органники и скоморохи съ музыкой и веселыми пъснями. Большую роль при семъ обрядъ, какъ и въ другихъ случаяхъ, играли волшебства и гаданія. Волхвы и колдуны производили наговоры и заклинанія; гадали и предсказывали по звъздамъ, по граннію воронъ и т. п., на основаніи разныхъ гадательныхъ книгъ, каковы Альманахъ, Аристотелевы врата, Рафли, Воронограй, Шестокрыль, Звездочеть. Особенно прибъгали въ такимъ гаданіямъ и заклинаніямъ въ случав тяжбы; въ надеждв на нихъ смвло поддерживали свое неправое двло и выходили на поле, т. е. на судебный поединовъ. Что касается до скомороховъ, то ремесло ихъвътв времена очевидно процвътало: большими ватагами, иногда въ 60-100 человъкъ, ходили они по деревнямъ и увеселяли народъ, а при случат грабили у крестъянъ имущество по клатимъ и занимались разбоемъ по дорогамъ. Но не одни скоморохи, по селамъ и погостамъ ходили ложные пророви и пророчицы, мужики, старыя бабы, жены и девки; съ распущенными волосами, босые и почти нагіе, они неистовствовали, били себя въ грудь и разсказывали, будто имъ являлись святая Пятница и святая Настасія и запрещали народу работать въ среду и пятницу. А нівкоторые монахи или монахини, даже простые мужики и бабы странствують безчинно съ иконами по торжищамъ, разсказывають свои

сны, пророчествують, собирають на сооружение храма или на какой либо выкупъ. Въ Тронцкую субботу по селамъ и погостамъ сходились мужчины и женщины на жальникахъ (такъ назывались кладбища въ Новгородской землъ), и громко плакалинадъ покойниками; а когда скоморохи придуть и начнуть свои бъсовскія игры, тъ же плакальщики и на техъ же жальникахъ принимались плисать, бить въ ладоши и пъть «сатанинскія пъсни». Здъсь мы видимъ явные слёды языческихъ погребальныхъ игрищъ. Самыя необузданныя нгрища по прежнему происходили въ навечеріе Рождества Христова, Богоявленія Господня, и особенно наканунт весенняго Иванова дня. Тутъ сходились мужчины, женщины и дівицы и проводили ночь въ пъсняхъ, пляскахъ и непристойныхъ забавахъ, причемъ «бывало отрокамъ оскверненіе, а дівицамъ растявніе». Когда же разсвётало, народъ щелъ въ рёвё, гдё съ врикомъ и смёхомъ омывался водою, а потомъ расходился по домамъ и засыпалъ мертвымъ сномъ. Точно также въ первый понедёльникъ после Петрова поста ходили въ рощи и творили тамъ разныя потёхи. А въ четвергъ рано поутру жгли солому и выкликали покойниковъ. Нъкоторые невъжественные попы въ этоть день клали соль подъ престоломъ и держали ее до четверга Святой недели; потомъ эту соль раздавали для врачеванія людей и скота. Въ числі безстыдныхъ обычаевъ Стоглавъ указываеть на то, что во Псковъ въ общественных банях моются вивств мужчины и женщины, и даже HHORW.

Такова картина языческих суевбрій и грубых в правовъ, которую распрываеть передъ нами Стоглавъ. Впрочемъ, вследствіе самой своей задачи указать на церковные непорядки и дурные нравы, чтобы принять мёры къ ихъ исправленію, Соборъ естественно долженъ быль выдвигать ихъ на передній плань и арко очерчивать. Въ общемъ же ходъ исторической жизни Русскаго народа помянутыя явленія не должны заслонять собою другія, лучшія его вачества и могутъ быть разсматриваемы какъ его обратная сторона. Далве, приведенныя черты едвали относились сплощь во всёмъ областямъ Московской Руси; кажется, въ большинствъ случаевъ туть разуивются свверныя, т. е. Новгородско-Псковскія земли, въ населеніи своемъ сильно проникнутыя инородческимъ, т. е. все твиъ же чудсвимъ или финскимъ элементомъ. На эти земли по преимуществу могъ увазывать близко знакомый съ ними предсёдатель собора митрополить Макарій, бывшій архіепископъ Великаго Новгорода и HCROBS.

Затёмъ, не всё черты народныхъ нравовъ являются намъ въ такомъ же мрачномъ видъ, въ какомъ изображаютъ ихъ записи Стоглаваго собора, смотрящія на народную жизнь прямо съ монашеской или аскетической точки зранія. Напримарь, вмаста съ непристойными игрищами, безиврнымъ пьянствомъ и азартными играми, они вакъ бы осуждають и всякія пісни, гусли и сопіли, всякую пляску, также игру въ зернь или тавлеи, грохотание надъ бочками и корчагами, ученыхъ медвёдей т. п., относя все это въ разнымъ видамъ такъ наз. е лли н скаго бъснованія, запрещеннымъ вселенскими соборами. Наравив съ народными увеселеніями Стоглавъ, напримъръ, смотритъ какъ на великій гръхъ на продажу и употребленіе въ пищу колбасы, а также тетеревей и зайцевъ, пойманныхъ силками, подводи ихъ подъ статью Шестаго Вселенскаго собора объ удавленинъ. Очевидно ко многимъ чертамъ русской народной жизни Стоглавъ относится съ точки зрвнія собственно церковно-византійской. При семъ соборъ русскихъ ісрарховъ относить въ запрещеніямъ Вселенскихъ соборовъ и такіе обычан, которыхъ эти соборы совсёмъ не запрещали. Такъ онъ вмёняеть въ великій грёхъ бритье бороды и подстрижение усовъ, какъ обычай латинский и еретическій; а если притомъ русскій человъкъ перенимаеть и одежду инов приможности нельзя узнать православнаго. Къ подобнымъ обычаямъ Стоглавъ относится почти съ такимъ же негодованіемъ, какъ и къ явленіямъ дъйствительно порочнымъ и гнуснымъ, напримъръ, въ содомскому гръху, въ тъ времена повидимому довольно распространенному. Не всегда удачное и правильное усвоеніе византійских воззрівній Русской і рархіей однаво не должно уменьшать въ нашихъ глазахъ значение тёхъ статей Стоглава, которыя указывають на существованіе многихъ языческихъ суевърій, на грубость и распущенность народныхъ нравовъ и крайній недостатокъ просвъщенія. Сами учители и пастыри нанародные въ большинствъ случаевъ имъли смутное понятіе о Священномъ писаніи и главных в догматах в своей церкви. Наблюдательный иностранецъ (англичанинъ Флетчеръ) въ концъ XVI стольтія замівчаєть, что московскіе попы вруглые невіжды, поэтому никогда не говорять проповёдей и не поучають своей паствы, да и сами епископы, которые ихъ поставляють, знають Священное писаніе не болъе того, сколько это нужно для отправленія богослуженія. По его разсказу, однажды разговаривая съ какимъ то монахомъ въ Вологдъ, онъ раскрылъ передъ нимъ славянское Евангеліе на первой

главъ отъ Матвея. Монахъ сталъ бъгло читать. Но на вопросъ, какая это часть Евангелія, и на другіе подобные вопросы отвътить не могъ. Какъ же онъ можетъ спастись?—спросиль его иностранецъ. Монахъ отвътилъ въ такомъ общемъ у Русскихъ смыслъ, что если Богу угодно будетъ помиловать гръшника за его въру и благочестіе, то онъ будетъ спасенъ.

Тоть же Стоглавъ указываеть и на главную причину невѣжества народныхъ настырей: на отсутствіе школъ. Сами учителя грамотности или такъ наз. «мастеры», по его свидетельству, «мало умевють и силы въ божественномъ писаніи не знають, да учиться имъ негдів». «А прежде сего-прибавляеть Стоглавъ, - училища бывали въ Россійскомъ царствін на Москві и въ Великомъ Новітраді и по инымъ градамъ многіе, грамотв писати и пети и чести учили; потому тогда и грамотъ гораздыхъ было много; писцы и пъвцы и чтецы славные были по всей землё». Но о какомъ прошломъ времени тутъ говорится, трудно понять. (М. б. это смутное воспоминаніе о давно прошедшемъ, до-Татарскомъ, или преувеличенное представленіе о времени м. Кипріана). Выше мы видёли, какъ съ небольшимъ за пятьдесять леть до Стоглаваго собора новгородскій архісписковъ Геннадій жаловался именю на безграмотность священниковъ и невъжество самихъ ихъ учителей или мастеровъ. Какъ для надзора за церковнымъ благочиніемъ Стоглавый соборъ велёль изъ священниковъ назначать поповскихъ старость и десятскихъ; такъ и для распространенія грамотности онъ приказываеть білому духовенству по всімь городамь, съ архіерейсваго благословенія, избирать изъ своей среды добрыхъ священниковъ, дъяконовъ и дъячковъ, женатыхъ и благочестивыхъ и притомъ грамотъ «гораздивыхъ», и въ ихъ домахъ учинить училища, вуда всв православные христіане могли бы отдавать своихъ дётей для наученія грамоть. Здісь выборные священники, дьяконы и дьячки должны были учить ихъ книжному письму, церковному и налойному чтенію, псалмопенію и «конарханію», а также страху Божію, беречь своихъ учениковъ во всякой чистотв и «блюсти ихъ отъ всяваго плотского растявнія, начначе же отъ содомскаго грвха и руко.....>. Изъ такихъ то учениковъпотомъ должны были выростать «достойные священническаго чина». Намъ неизвёстно, насколько осуществилось это благое постановление Собора о церковныхъ шкодахъ. Но по всвиъ признавамъ, если и осуществилось, то въ весьма недостаточномъ размъръ, судя потому, что жалобы на малограмотность духовенства, особенно сельскаго, продолжались еще очень долго; а иностранные наблюдатели второй половины XVI и въ началъ XVII въка прамо говорятъ, будто «во всей Московіи нъть школъ».

Рядомъ съ малограмотностію Стоглавъ указываетъ и на другое зло сопряженное съ поставленіемъ священниковъ и причетниковъ, — на мзду и подкупы, которые глубоко проникали во всё слои русскаго общества. Уличане (прихожане) при выборт какъ священниковъ и дъяконовъ, такъ и наемныхъ церковнослужителей, дъячковъ, пономарей и просвиренъ, брали съ нихъ деньги, напримъръ, съ попа 15 рублей, а съ иного по 20 и даже по 30 рублей, и потомъ уже шли съ нимъ къ владыкт; а когда владыка въ какую церковь назначитъ попа хотя и гораздаго грамотт, но если онъ многихъ денегъ не дастъ, уличане его не принимаютъ. Тутъ очевидно разумъются порядки собственно новгородскіе, но конечно не чуждые и другимъ областямъ. А въ церквахъ ружныхъ, т. е. независимыхъ отъ прихожанъ, то же самое совершали владычніе намъстники (дъло идетъ о Псковт), т. е. назначали въ попы и дъяконы не тъхъ, которые были достойнъе и грамотнъе, а тъхъ, которые имъ больше денегъ давали.

Пытаясь упорядочить и возвысить духовный чинъ, Стоглавый соборъ между прочимъ настаиваеть на томъ, чтобы белое духовенство было женатое, и строго подтверждаеть постановленія Московсваго собора 1503 года о вдовыхъ священникахъ. Если вто, овдовъвъ, пожелаеть сохранить полный іерейскій сань, то должень для того постричься въ иночество. Вдовому попу и дьякому дозволяется совершать невоторыя церковныя службы, но никакъ не литургію, и притомъ только такимъ, которые ведуть цёломудренную жизнь; имъ назначается третья доля изъ церковныхъ доходовъ. Уличеннымъ въ незаконномъ сожительствъ запрещается всякое священнодъйствіе; у нихъ отбирались ставленныя грамоты; они должны были носить мірскую одежду, отращивать волосы на маковкв (которая у священниковъ въ тв времена выстригалась), жить въ міру и тянуть государево тягло вкупъ съ мірскими людьми. Статьи Стоглава, касающіяся таниства брака вообще, указывають, какъ легко, еще по язычески, относились многіе къ сему таинству, заміняя его свободнымъ сожительствомъ. Стоглавъ, во первыхъ, установляеть для вънчанія пятнадцатильтній возрасть жениху и двінадцатильтній невість. Второй и третій браки допускались, носъ серьезными ограниченіями при вънчаніи, съ запрещеніемъ причастія на извъстные сроки и удвоеніемъ візнечной архіерейской пошлины: съ перваго брака взимался

одинъ алтынъ, со второго два, съ третьяго четыре. Строго запрещаются браки при родствъ, свойствъ и кумовствъ. Четвертый же бракъ не допускался ни въ какомъ случаъ. Соборъ строго запрещаетъ православнымъ держать у себя наложницъ. Но уже самое частое упоминаніе его о всякихъ блудныхъ гръхахъ указываетъ на значительную распущенность нравовъ въ семъ отношеніи. Разныя другія свидътельства, особенно иноземныя, подтверждаютъ сію истину. (82).

По всёмъ признакамъ, вредное вліяніе Татарскаго ига на народний характеръ и общественные нравы въ XVI вѣкѣ дало обильные плоды, достигло, такъ сказать, полнаго своего развитія. Яркимъ представителемъ этого вліянія, какъ извѣстно, явился самъ Иванъ IV, который совмѣстилъ въ себѣ замѣчательную даровитость русской натуры съ крайнею порочностью и звѣрствомъ, глубокую набожность съ грубыми суевѣріями, кощунствомъ и самымъ гнуснымъ распутствомъ. Извѣстно, какъ онъ попиралъ церковные уставы о таниствѣ брака, какъ глумился и свирѣпствовалъ надъ духовнымъ чиномъ.

Возросши самъ подъ вліяніемъ татарщины, онъ въ свою очередь способствоваль ем поддержанію и усиленію какъ въ общественныхъ правахъ, тавъ и въ правительственныхъ обычаяхъ. Между прочимъ, по всёмъ признакамъ при немъ въ особенности, укоренилось одно изъ яркихъ последствій татарщины — судебный «правежь» пли варварское выколачивание палками по ногамъ уплаты долговъ, пеней и недоимовъ. Многіе окружающіе Ивана Грознаго конечно поддёлывались подъ его взгляды и привычки; а шайка его опричниковъ усердно подражала ему въ насиліяхъ и распущенности. По общему историческому закону, въ монархическихъ государствахъ, особенно въ самодержавныхъ, государевъ дворъ служить обывновенно средоточіемъ, отъ вотораго распространяются кругомъ и добрые, и дурные нравы; понятно, вакое вредное вліяніе имъль въ этомъ отношеніи дворъ Ивана IV временъ опричины. Въ молодости своей, въ блестащую пору своего царствованія, въ эпоху вліянія митрополита Макарія, Сильвестра и Адашева, Иванъ Васильевичъ самъ указывалъ Стоглавому собору на недостатовъ училищъ и внижнаго образованія, на грубость и распущенность нравовъ; а во вторую половину своего царствованія онъ менте всего заботился о народномъ образованіи, своимъ тиранствомъ и самодурствомъ напротивъ способствовалъ еще большему умственному невъжеству и нравственному огрубънію. Гнеть и насиліе со стороны высшихъ начальственныхъ лицъ, раболівніе и забвеніе человіческаго достоинства со стороны низшихъ, подчиненныхъ и слабыхъ—эти черты надолго сділались обратною; темною стороною народной жизни. Нужна была вся мощь русской натуры и русскаго народнаго генія, чтобы впослідствій мало-по-малу освободить себя отъ оковъ этого умственнаго мрака, какъ освободилась она отъ оковъ долгаго варварскаго ига.

## XIII.

## СОСТОЯНІЕ ПРОСВЪЩЕНІЯ ВЪ МОСКОВСКОЙ РУСИ XVI ВЪКА.

Духовные писатели. — Произведенія Максима Грева. — Труды митрополита Макарія. — Новыя черты въ литературі житій. — Великія Четы-Минен. — Инсатели-міряне. — Літописное діло въ Москві, Новгороді и Пскові. — Русскій хронографь. — Княжные переводы, переділки и заимствованія. — Отреченныя книги. — Ересь Башкина. — Соборное осужденіе игумена Артемія. — Ученіе Өеодосія Косого. — Свидітельство инока Зиновія. — Ровыскъ о Висковатомъ и иконописное діло на Руси. — Русскій подлинникь. — Миньятюра. — Порча богослужебныхъ книгь. — Московскіе первопечатники. — Книга Домострой въ связи съ бытомъ и нравами. — Состояніе и типы русской женщины. — Повість о Юліаніи Лазаревской. — Русское деревянное водчество. — Происхожденіе шатроваго церковнаго стиля. — Храмъ Василія Блаженнаго.

Согласно съ общимъ ходомъ развитія Русской жизни въ эпоху по-Татарскую, — когда рядомъ съ государственностію на первый планъ, еще болье чемъ прежде, выступила церковность — наша литература или книжность получила почти исключительно церковный характеръ. Толчокъ, данный въ XIV и XV вв. нашей письменности некоторымъ притокомъ образованныхъ Грековъ и южныхъ Славянъ, продолжалъ действовать въ Московской Руси въ теченіе большей части XVI века, т. е. до мрачной эпохи опричины, которая скоро его затормозила. Несмотря на недостатокъ грамотности въ народе, въ первой половине этого века заметно довольно сильное движеніе письменности и целый рядъ писателей, болес или мене достойныхъ вниманія.

Мы видели, что это литературное движение въ особенности было вызвано важными церковно-историческими явленіями, выступившими въ концъ XV и началъ XVI въка, а именно ересью такъ наз. Жидовствующихъ и особенно вопросомъ о монастырскомъ землевладвнін. Какъ самый крупный литературный двятель въ эту эпоху выдвинулся даровитый, энергичный Іосифъ Волоцкій своимъ «Просвівтителемъ», посланіями въ разнымъ лицамъ, а также своими наказами н Духовною грамотою, обращенными въ братіи его монастыря. Изъ учениковъ его и последователей наиболее плодовитымъ писателемъ явился Даніиль, игумень Волоцкій, а потомь митрополить Московскій, отъ котораго дошло до насъ нісколько десятковъ пастырскихъ посланій и поученій. Мы имвемъ два сборника его поученій; изъ нихъ одинъ былъ составленъ имъ самимъ подъ именемъ «Соборника», по образцу Іосифова Просветителя. Въ своихъ словахъ или поученіяхъ Даніилъ вооружается противъ вольномыслія, отъ котораго происходять ереси (особенно Жидовствующіе), и вообще противь разныхь пороковъ и развращенія нравовъ; при чемъ частыми ссылками и указаніями на свв. отцовъ и учителей Церкви обнаруживаетъ свою довольно обширную начитанность; но авторскій его таланть не равнаися его богословскимъ познаніямъ и любви къ книжному просвъщенію. Во глав'в писателей партіи противной іосифлянамъ или монастырскому стажанію стояль, какь извістно, Ниль Сорскій. Оть него дошли до насъ только немногія поучительныя посланія н «Преданіе о жительстві скитскомъ». Въ посліднемъ онъ ясно, краснорфинво изложилъ свои мысли объ иноческомъ житіи, постоянно подкрепляемыя изречениями древних отцовь и подвижниковь Греческой цервви. Гораздо рашительнае выступиль противь монастырсваго землевладёнія послёдователь Нила Сорскаго извёстный князь -- нновъ Вассіанъ Косой; отъ него дошло до насъ небольшое полемическое сочиненіе, прямо озаглавленное имъ «Собраніе на Іосифа Волоцияго». Какъ авторъ, Вассіанъ очевидно не обладалъ значительною литературною и богословскою подготовкою.

Самое видное мѣсто въ ряду русскихъ писателей сего направленія принадлежить человѣку не Русской народности, а именно знаменитому Максиму Греку. Первые литературные труды Максима на
Руси были переводы съ греческаго. Онъ еще не вналъ ни русскаго,
ни церковно-славянскаго языка, и переводы эти говорилъ по-латыни
своимъ русскимъ сотрудникамъ, а тѣ передавали ихъ по-русски.
Но потомъ Максимъ настолько овладѣлъ нашимъ книжнымъ языкомъ, что самъ писалъ на немъ, и оставилъ послѣ себя большое
количество сочиненій. По содержанію своему онѣ весьма разнооб-

разны. Живой, впечатлительный, какъ истый уроженецъ юга, Максимъ усердно отзывался почти на всё вопросы и явленія, волновавшіе его современниковъ или возникавшіе тогда на Руси. Такъ мы встръчаемъ у него статьи: во-первыхъ, направленныя противъ ереси Жидовствующихъ, которая продолжала еще смущать многіе умы; во-вторыхъ, противъ Латинянъ или собственно противъ Никодая Нёмчина, который быль довереннымь врачомы великаго князя Василія Ивановича и делаль попытки католической пропаганды; далье противь Лютеровой ереси, особенно въ защиту поклоненія св. нконамъ, противъ магометанства или «Агарянской прелести», противъ «Арманскаго зловърія». Разнаго рода суевърія, поддерживаемыя многими апокрифическими произведеніями, побудили его писать вритиву на эти аповрифы или баснословныя сказанія священнаго характера; возставаль онь также противь сильно распространенныхь тогда астрологическихъ или звъздочетныхъ бредней; смёло обличалъ порови современниковъ, въ томъ числе и духовенства; писалъ поученія о благочестивомъ житін и исполненіи своихъ обязанностей людямъ власть имущимъ, и ръшительно высказывался противъ монастырскаго землевладенія. Последнія статьи навлекли на него гоненіе, которое окончилось обвиненіемъ его въ ереси и заточеніемъ. Неутомимый Грекъ отвъчалъ своимъ обвинителямъ целыми оправдательными посланіями. Сочиненія его въ литературномъ отношеніи не высоваго достоинства, такъ вакъ написаны не совсвиъ чистымъ и правильнымъ русскимъ языкомъ и не всегда достаточно обработаны; но онъ блестять истинно европейскою ученостію, которая была у него основана на классической почев и проникнута антисхоластическимъ духомъ гуманизма или Эпохи Возрожденія. Но иногда въ своихъ возгренияхъ онъ отдавалъ дань веку и окружавшей его средь; напримъръ, ношеніе татарской тафыи и турецкихъ сапогъ онъ бичевалъ наравив съ важными пороками, совътовалъ за такой грвхъ отлучать отъ св. причастія, и т. п. Судя по значительному количеству дошедшихъ до насъ сборниковъ сочиненій Максима, они пользовались на Руси большимъ уважениемъ и усердно переписывались.

Едва-ли не самую врупную литературную силу Московской Руси XVI въка представляетъ архіспископъ Новогородскій, а потомъ митрополитъ Московскій Макарій, какъ извъстно, витсть съ Сильвестромъ и Адашевымъ составлявшій родъ тріумвирата, знаменитаго своимъ благотворнымъ вліяніемъ на молодого Ивана IV въ блестя-

щую пору его царствованія. Макарій много трудился надъ упорадоченіемъ внёшней обрядовой стороны въ нашей Церкви, надъ устраненіемъ изъ нея всякихъ неблагочестивыхъ обычаевъ и явленій; чему нагляднымъ свидётельствомъ служить извёстный Стоглавъ, въ которомъ ему принадлежали и починъ, и главная дёятельность. Но болёе всего Макарій любилъ внижное дёло. Изъ его собственныхъ произведеній дошло до насъ небольшое количество краснорівчивыхъ словъ и поученій, относящихся преимущественно ко времени покоренія Казани. Главное же его значеніе основано на собираніи книжнаго матеріала и возбужденіи многихъ дёлателей на литературной почвів. По преимуществу сильный толчокъ онъ сообщиль тому отділу духовной словесности, который посвященъ быль житіямъ святыхъ.

Естественно, что вийстй съ распространениемъ монашества и разиноженіемъ монастырей на Руси росло и стремленіе въ прославленію свв. подвижниковъ, особенно тёхъ, которые положили начало вакой-либо обители. Стремление это выражалось не только въ составленіи новыхъ житій, но и въ переработкі или въ обновленной редавціи старыхъ. Подъ вліяніемъ, вознившаго въ предъидущую эпоху, украшеннаго реторическаго стиля и усиленнаго легендарнаго направленія, прежнія болёе простыя и болёе правдивыя сказанія о свв. подвижникахъ передълывались на более укращенныя какъ по изложенію своему, такъ и по содержанію. Для послёдней стороны обывновенно служили легенды о посмертныхъ чудесахъ святого. На поприщъ русской агіографіи въ последней четверти XV и въ первой XVI въка заслуживають вниманія, во-первыхъ, труды старца Пансія Ярославова, нівкоторое время нгумена Тронцкой Лавры, сотоварища Нила Сорскаго на соборъ 1553 года въ борьбъ съ защитиивами монастырскаго землевладенія: ему принадлежить любопытное сказаніе или літопись о Спасокаменномъ монастырів (въ Кубенскомъ краю), составленная на основаніи старыхъ монастырскихъ записовъ и устныхъ преданій. Далве выдаются: житіе Пафнутія Боровскаго, написанное его постриженикомъ, ростовскимъ архіепискономъ Вассіаномъ, братомъ Іосифа Волоцкаго, и житіе соловецкихъ угодниковъ Зосимы и Саватія. Сіе последнее служить нагляднымъ прим'вромъ указаннаго стремленія къ украшенному изложенію и легендарнымъ дополненіямъ. Иновъ Соловецкаго монастыря Доснеей, по благословению новгородскаго архіепископа Геннадія, составиль житіе Зосимы и Саватія. Досноей самь быль ученикомь Зосимы и при томъ пользовался разсказами объ этихъ угодникахъ сподвижника ихъ старца Германа; слёдовательно составленное имъ житіе носило черты достовёрности и правдивости. Но оно было написано слишкомъ просто или слишкомъ «грубо» по понятіямъ того времени; Досиоей не рёшался представить свой трудъ владыкё и искалъ человёка, который могь бы его писаніе украсить надлежащимъ образомъ. Такового онъ нашелъ въ Оерапонтовой обители въ лицё заточеннаго тамъ бывшаго кіевскаго митрополита Спиридона, и послёдній дёйствительно украсилъ житіе цвётами реторики; тогда оно было представлено Геннадію и удостоилось его одобренія. Но обработка этого житія продолжалась и послё того: одинъ изъ соловецкихъ игуменовъ первой четверти XVI вёка, Вассіанъ, дополнилъ его разсказами объ мныхъ чудесахъ; а около половины сего вёка игуменъ Филиппъ (потомъ знаменитый митрополить Московскій) прибавнять еще новыя чудеса.

Толчевъ, данный русской агіографін митрополитомъ Макаріемъ, находился въ связи съ церковными соборами 1547 и 1549 гг. На этихъ соборахъ, навъ извёстно, совершена была общецерковная ванонизація многихъ русскихъ подвижниковъ, дотолѣ мъстночтиныхъ. Но мало было признать святымъ такого то подвижнива; надобно было установить ему празднество съ чтеніемъ его житія и ивніемъ каноновъ при церковномъ богослуженіи. По порученію митрополита, началось дентельное собирание по епархиямъ и приведеніе въ изв'ястность всякаго рода записокъ и преданій о русскихъ чудотворцахъ, пользовавшихся почитаніемъ. Собранный матеріаль подвергался пересмотру, приведенію въ порядовъ и дальнівищей обработкъ; при чемъ и существовавшія уже прежде житія передълывались и дополнялись согласно новымъ требованіямъ агіографическаго искусства. Сочиненіе каноновъ и обработка житій поручались людямъ (преимущественно изъ иноковъ), обладавшимъ способностію инсать витіеватымъ, украшеннымъ стилемъ. Большую часть-если не всв — старыхъ и новонаписанныхъ житій (приблизительно до половины XVI въка) митрополитъ Макарій внесъ въ свой огромный сборникъ, извъстный подъ именемъ Великія Четьи-Минен. Уже будучи архіспископомъ Новогородскимъ, онъ усердно собиралъ сказанія о русскихъ святыхъ; для чего-какъ говорить въ предисловін въ своему сборнику-и самъ трудился, и нанималь многихъ писарей, не щадя на нихъ серебра и всякихъ издержевъ. Въ своихъ Четьи-Минеяхъ Макарій помінцаль русскія житія и духовныя повъсти наравнъ съ житіями греческихъ святыхъ и отцовъ Церкви, виъстъ съ похвальными имъ словами, а также со многими ихъ твореніями, существовавшими въ славянскихъ переводахъ. Содержаніе сего сборнива большею частію распредълено по тъмъ мъсяцамъ и числамъ, въ которые праздновалась память святого. Такимъ образомъ эти Макарьевскія Минен, заключая въ себъ собранную воедино значительную часть древнерусской письменности, представляли для своего времени родъ духовно-литературной энциклопедіи и давали общирный матеріалъ для чтенія русскимъ людямъ.

Сильное оживленіе и распространеніе агіографическаго отдёла русской письменности около половины XVI въва наглядно отразилось на содержаніи домедшихъ до насъ рукописныхъ сборниковъ. Дотоле житія святых встречаются вы нихь довольно редво; сь этого же времени они стали преобладать надъ другими отделами письменности и сдёлались предметомъ усердной переписви; при чемъ переписчиви впоследствіи не стеснялись требованіемъ точности, и часто совращали или дополняли ихъ по своему усмотрвнію. Отсюда явилось большое разнообразіе въ редакціяхь однихь и тёхь же житій по разнымъ ихъ спискамъ. Въту же Макарьевскую эпоху окончательно выработались общіе пріемы и правила для составленія житій и прославленія подвижниковъ, именно тв прісмы, которые сообщили последующей агіографіи такое утомительное однообразіе и малосодержательность. Туть менёе всего обращалось вниманія на воспроизведение достовърныхъ и мъстныхъ чертъ изъ жизни подвижника; жизнь его передавалась общими туманными и витіеватыми выраженіями, а главное вниманіе обращалось на собираніе и передачу легендъ о посмертныхъ чудесахъ, преимущественно о разныхъ исцеленіяхъ при гробе святого; на этихъ чудесахъ конечно основывалось и большее или меньшее его почитание среди населенія, т. е. большее или меньшее стеченіе богомольцевь, столь желанное для местнаго монашества или влира. Такимъ образомъ русская агіографія XVI въка представляеть значительный упадокъ сравнительно съ болве древними житіями, особенно до-Пахомісвой эпохи, житіями болье правдивыми и безъискусственными. Доказательство тому представляють тв немногія агіографическія произведенія, которыя дошли до насъ и въ древивишемъ своемъ видв, и въ болве поздней редавціи или въ передёлкі. Нагляднымъ приміромъ такой переделки служить, напримеръ, житіе новгородскаго юродиваго Миханиа Клонскаго. Макарій, въ то время новгородскій владыка, быль

недоволенъ его житіемъ, весьма просто изложеннымъ. Въ Новгородъ случайно прівхалъ изъ Москвы боярскій сынъ Василій Тучковъ для сбора ратниковъ; это былъ человъкъ книжнообразованный и искусный въ писаніи. Владыка упросилъ его «написать и распространить житіе и чудеса» Михаила; о чемъ Тучковъ самъ разсказываеть въ послъсловіи въ сему житію. Современники остались очень довольны его передълкою. Наполнивъ житіе общими реторическими мъстами, біографъ сократилъ въ немъ нъкоторыя болье историческія черты древнъйшей редакціи, а развилъ по преимуществу легендарную часть житія; при чемъ впалъ въ анахронизмы и другія ощибки.

Этоть Тучковь является однимь изъ техь московских внижниковъ XVI въка, которые принадлежали не къ духовному чину, а къ светскому. Изъ такихъ книжниковъ наиболее известны Вассіанъ Косой или невольно постриженный въ монахи князь Василій Патрикъевъ и знаменитый бъглецъ князь Андрей Курбскій. Литературная дъятельность последняго совершалась собственно въ Литовской Руси, послъ его бъгства, уже подъ вліяніемъ западнорусской и польской образованности; но свою любовь въ внижному просвъщению и начатки его онъ конечно принесъ съ собою изъ Москвы. Далве извъстенъ князь Юрій Токмаковъ, въ 1570 г. нам'встнивъ Псковскій, авторъ повёсти о чудотворной иконе Богородицы въ селе Выдропускв (на р. Тверцв). Самымъ же крупнымъ представителемъ мірскихъ книжниковъ той эпохи является царь Иванъ Васильевичъ; выше было указано на его наиболее любопытныя произведенія, ваковы царскіе вопросы, предложенные Стоглавому собору, переписка съ Курбскимъ и посланіе въ Кириллобъюзерскій монастырь. Но трудно свазать, насколько эти произведенія принадлежать ему безраздъльно; въ блестящую эпоху его царствованія ему несомивнио помогали или митрополить Макарій, или свищенникъ Сильвестръ, а въ последующую эпоху вероятно другія приближенныя лица изъ духовныхъ, напримъръ, чудовскій архимандрить Левкій или ему подобные. Охоту въ внижнымъ занятіямъ отъ Ивана Грознаго наследоваль и старшій его сынь, царевичь Ивань, который связалъ свое имя съ житіемъ Антонія Сійскаго. Впрочемъ онъ не быль авторомъ сего житія, и въ этомъ случав повторилось почти тоже, что мы свазали выше о житін Зосимы и Саватія. Въ 70-хъ годахъ XVI въка по просъбъ Сійскаго игумена и братів, инокъ Іона написаль житіе св. Антонія; при чемъ воспользовался неоконченными

записками о немъ другого инова, по имени Филооса, который лично зналъ Антонія и былъ его ученикомъ. По окончаніи сего труда, игуменъ сійскій Питиримъ прійхалъ въ Москву просить царя и митрополита объ установленіи праздника святому, и тутъ онъ обратился въ царевичу Ивану съ просьбою вновь написать житіе, вмёстё съ похвальнымъ словомъ и службою тому же святому. Царевичъ исполниль эту просьбу (въ 1579 году), о чемъ самъ сообщаетъ въ своей припискъ въ житію, называн трудъ Іоны слишкомъ легко написаннымъ. Но въ сущности онъ только сократилъ нёкоторыя любопытныя подробности въ изложеніи Іоны, снабдивъ житіе своимъ предисловіемъ и общими реторическими мъстами. Еще болье поздняя редакція сего житія въ свою очередь снабжена разсказами о посмертныхъ чудесахъ.

Эта скудная содержаніемъ и утомительно однообразная агіографическая литература какъ нельзя болёе соотвётствуетъ той печальной эпохё и тому упадку просвёщенія, которымъ отмёчена вторая половина царствованія Грознаго—упадку, которому онъ такъ много способствовалъ своимъ тиранствомъ и преслёдованіемъ всего живого, даровитаго и выдающагося изъ толпы. Ни одно замёчательное литературное произведеніе, ни одно крупное авторское имя не нарушаетъ сего пустыннаго однообразія (83).

Съ именемъ митрополита Макарія связано еще одно важное произведение, относящееся къ отдёлу историческому или лётописному, именно Степенная Книга. Этоть обширный летописный сборнивъ, расположенный по степенямъ великокняжескаго рода (отъ Владиміра Великаго) и начатий митрополитомъ Кипріаномъ въ концѣ XIV вѣка, былъ дополненъ и оконченъ Макаріемъ или подъ его руководствомъ. Согласно карактеру, данному ей искуснымъ книжникомъ Кипріаномъ, книга отличается витіеватымъ, реторическимъ изложеніемъ и обильно снабжена легендарными повъстями, посланіями, житіями святыхъ, молитвами, річами; при чемъ все ея содержаніе им'яеть строго правительственный (оффиціальный) характеръ и направлено къ прославленію русскаго княжескаго дома, въ особенности великихъ князей Московскихъ. Вообще лётописная дёятельность въ XVI въкъ, съ объединениемъ Съверовосточной Руси подъ верховенствомъ Московскихъ государей, постепенно теряетъ свое прежнее областное разнообразіе и попреимуществу сосредоточивается въ самой Москвъ или около нея, гдъ она ведется подъ надзоромъ правительства. И въ детописномъ деле эта эпоха отличается направлениемъ

собирательнымъ и государственнымъ. Московскіе книжники, которымъ поручалось оно, относительно предыдущихъ временъ собиратоть воедино извёстія изъ мёстныхъ лётописцевъ, хронографовъ, изъ житій святыхъ, разныхъ повёстей и т. п.; а затёмъ продолжають ихъ, излагая главнымъ образомъ событія Московскаго государства и притомъ съ точки зрёнія Московскаго правительства; въ основу же обыкновенно полагалась начальная Русская лётопись или «Повёсть временныхъ лётъ» игумена Сильвестра. Такимъ образомъ получились обширные лётописные сборники или своды. Образцомъ подобныхъ сводовъ въ XVI вёкё служитъ Софійскій еременникъ (названный такъ потому, что былъ найденъ между рукописями новогородскаго Софійскаго собора).

Царствованію Ивана Грознаго или собственно первой его по ловинъ посвящена особая оффиціальная лътопись, названная «Царственною книгою», составленная по всей въроятности къмъ-либо изъ царскихъ дьяковъ. При изложеніи путешествій и походовъ Грознаго она очевидно пользовалась Разрядными книгами, при чемъ съ особою подробностію распространяется о Казанскомъ взятін. Это взятіе составило предметь отдельной украшенной повёсти (которая вошла въ Софійскій сводъ). Продолженіе Царственной книги находится въ другихъ оффиціальныхъ літописяхъ того времени, дошедшихъ до насъ въ разныхъ сводахъ или сборнивахъ. Тому же царствованію посвященъ особый историческій трудъ князя Андрея Курбскаго, доведенный почти до 80-хъ годовъ XVI столетія. Онъ также въ первой половинъ Іоаннова царствованія прениущественно останавливается на покореніи Казани, въ которомъ самъ участвоваль и которое описаль живыми светлыми чертами. Онь ярко выставляеть благодетельное вліяніе Сильвестра и Адашева; а за твиъ сообщаеть о перемвив, происшедшей въ Іоанив, и мрачными красками изображаетъ его вазни и эпоху опричины. При всемъ извёстномъ пристрастіи его, какъ личнаго врага Іоаннова, исторія его представляєть для своего времени выдающееся, талантинное произведеніе; а достовърность ея большею частію подтверждается и другими источниками объ этомъ царствованіи. Къ той же эпохів относится и такъ нав. «Исторія Казанскаго Царства», доведенная до его покоренія и написанная витіеватымъ, украшеннымъ слогомъ. Авторомъ ея считается священнивъ Іоаннъ Глазатый, который 20 леть находился въ пайну у Казанскихъ Татаръ и быль освобожденъ при взятіи Кавани.

Кромъ государственнаго центра или Москвы, лътописное дъло въ эту эпоху продолжается почти съ прежнею энергіей только въ бывшихъ съверозападныхъ въчевыхъ общинахъ, Новгородъ и Псковъ, т. е. въ областихъ съ наиболве развитою гражданственностію. Но и тамъ сія діятельность совершается уже подъ очевиднымъ московскимъ вліяніемъ, непосредственнымъ проводникомъ котораго являются новогородскіе владыки, неизбираемые какъ прежде самой общиною, а назначаемые прямо московскими государями. Извёстно, что лётописное дёло въ Новгородё и прежде велось подъ надзоромъ владыкъ. Отсюда твиъ замътнве перемвна въ характерв самаго летописанія после паденія политической самостоятельности Новгорода и Пскова. Заможели известія о бурныхъ вечахъ, борьбе посадничьихъ партій и т. п. движеніяхъ. Церковные интересы, прежде шедшіе рядомъ съ містными политическими и даже уступавшіе ниъ первенство, теперь рашительно преобладають въ Новогородсвихъ летописяхъ, начиная съ знаменитаго дела о ереси Жидовствующихъ. Известія собственно церковныя или епархіальныя, т. е. о построеніи новыхъ храмовъ, обновленіи старыхъ, о молебнахъ, врестныхъ ходахъ, иконахъ, о путешествияъ владывъ, н благочестивыя легенды перемежаются только частыми извёстіями о разныхъ бъдствіяхъ, каковы пожары, голодъ, моровая язва, непріятельскія разоренія и т. п. Любопытно, что прежній обычай жребія при выбор'в владыки иногда прим'вняется къ выбору святого. Такъ въ 1533 году въ Новогородской области и во Исковъ быль большой морь (въроятно отъ обычной мъстной болёзни, именуемой «желёзою»). Владыва Маварій назначиль жителянъ двухнедельный пость. Моръ не прекращался. Тогда, по совъту съ гражданами, онъ ръшилъ поставить церковь-обыденку. Но вознивъ споръ: во имя вакого святого? Одни говорили, что надобно ставить во имя апостола и евангелиста Матеел, которому еще не было посвящено ни одного храма въ городъ; а другіе хотвля апостола и евангелиста Марка. Владыва велёль положить на престоль въ соборномъ храмь два жребія; вынулся жребій Матеея, а Марковъ остался на престолъ. 8 ноября поставили деревянную обыденку во имя Марка. Владыка въ этотъ день служилъ молебенъ въ Св. Софін, а потомъ соборнъ освятиль новую церковь, совершиль въ ней литургію, и повельнь по всему городу, а также по монастырямъ, пъть молебны и праздновать св. евангелисту Марку. Съ 6 января моръ началь утихать.

Въ 1552 году былъ въ Новгородской области необывновенно сильный моръ, который не щадиль и людей иноческаго или священиическаго чина, такъ что много церквей стояло безъ божественной службы; при Софійскомъ соборномъ храмв изъ 24 поповъ и дьяконовъ осталось только шесть священниковъ и два дыякона. Всего отъ этого мору, если върно извъстіе лътописи, умерло 279,594 человъва - число огромное для того времени. По благословенію архісиископа Серапіона, духовенство и народъ въ одинъ день поставили двъ церкви, во имя препод. Кирилла Бълозерскаго и св. мученика Христофора. А туть, по словамъ летописца, новое бедствіе: вследствіе постоянной нужды въ причащеніи умирающихъ, во всёхъ городскихъ церквахъ недостало «агицевъ», т. е. запасныхъ даровъ, которые вынимаются въ великій четвергь на весь годъ. Архіепископъ Серапіонъ вельль священникамь брать запасный агнець изъ Софійскаго собора; а между твиъ послалъ гонца въ Москву къ митрополиту Макарію съ вопросомъ, что дёлать, когда и этотъ агнецъ весь выйдеть. Съ разрёшенія митрополита, владыка соборив служиль святую литургію и вынуль запасный агнець, также какь это совершалось въ великій четвергь; а отъ сего агица уже брали приходскіе священники по мірів нужды. Въ новгородскихъ літописяхъ встрвчаемъ особую подробную повесть о томъ, «какъ Іоаннъ Васильевичь, самодержень всея Руси, казниль Великій Новгородь, еже оприщина и разгромъ именуется». Этою скорбною повёстью почти заканчивается новгородское лътописаніе; далье оно продолжалось въ видъ нъкоторыхъ записей и отдъльныхъ сказаній. Вивсть съ матеріальнымъ благосостояніемъ Великаго Новгорода, погромъ очевидно нанесъ тяжелый ударь и развитію внижной словесности, развитію довольно зам'ятному въ эпоху, предшествующую погро-MY.

Въ томъ же родъ является и Псковское льтописаніе посль присоединенія къ Москвъ. И здъсь описываются почти тъ же бъдствія. Напримъръ, въ 1521 году быль во Псковъ сильный моръ; особенно умирали переселенные сюда Москвичи, какъ люди непривычные къ мъстнымъ условіямъ. Намъстникъ московскій князь Михайло Кислой, духовенство и граждане поставили обыденку во имя св. Варлаама Хутынскаго; но моръ не пересталъ. Услышавъ объ этомъ бъдствіи, государь (Василій Ивановичъ) велълъ митрополиту освятить воду въ Успенскомъ соборъ у мощей Петра и Алексъя, послать эту воду во Псковъ, гдъ священники кропили ею дворы и людей (въ Новгородъ на ту пору не было владыви). Въ то же время, по приказу государеву, срубили вторую обыденку и освятили ее въ честь Покрова Богородицы, 2 февраля. Моровое пов'втріе, уже и прежде начавшее ослабівать, послі того прекратилось. Въ Исковскихъ лътописяхъ впрочемъ встръчается болъе критическое отношение въ московскому управлению, чемъ въ Новгородскихъ, а также въ большей степени является элементь гражданскій или экономическій. Здісь не было своего владыки; а потому світскія власти, т. е. московскіе нам'єстники и дьяки, не им'єли себ'є такого противовъса, вакъ въ Новгородъ. Въближайшую за присоединениемъ эпоху важную роль игралъ здёсь извёстный дьявъ Мисюрь Мунехинъ, возстановитель Исково-Печерской обители, крупный представптель и проводникъ московскаго вліянія и московскихъ порядковъ. Этоть дьявь, съ соизволенія московскаго государя, вившивался въ самыя церковныя отношенія, и ограничиваль вліяніе во Псковъ новгородскаго владыки Макарія (потомъ митрополита). Относительно сего владыки любопытно следующее известие Псковской летописи. Около 1524 года Макарій задумаль построить мельницу на ръкъ Волховъ въ Новгородъ, понеже Великаго моста. За это дъло взялся вакой-то псковитинъ Невъжа, подручный Сивтогорскаго монастырскаго мельника. И началь онь дёлать запруду, а монастыри новогородскіе и весь Великій Новгородъ концами стали возить на судахъ камень и валить его въ запруду; возвели ее уже выше води. Нъвоторые съ удивленіемъ говорили: «Волховъ нашъ съ молоду не мололь; неужели подъ старость учнеть молоть?» Но пришла весенная вода, и разнесла всю работу.

Воть еще любопытное извёстіе Исковской лётописи, относящееся въ тому же владывё Макарію. Въ 1540 году какіе то старцы, «переходцы съ нныя земли», принесли образа св. Николы и св. Патницы, рёзные и въ кіотахъ («на рёзи въ храмцахъ»). Подобныя иконы прежде въ Исковъ не бывали, и «многіе невъжливые люди поставили то за болванное поклоненіе», т. е. за идолопоклонство, отъ чего произошла молва и смятеніе. По просьбъ священниковъ и простого народа, нам'єстники и дьяки Псковскіе взяли старцевъ подъ стражу и послали иконы въ Новгородъ въ архіепископу Макарію. Но владыва воздаль иконамъ большую честь, п'ялъ имъ соборнъ молебенъ; самъ проводилъ ихъ до судна, и велълъ Исковнчамъ у тъхъ старцевъ иконы вым'єнять, а встрітить ихъ всёмъ соборомъ.

Вообще исковскіе літописцы боліве других в отличаются хозяйственнымъ направленіемъ: они нерідко сообщають извістія о цвнахъ на разнаго рода хлебъ, объ урожанхъ и другихъ подобныхъ случанкъ. Такъ подъ 1565 годомъ читаемъ, что въ Псковъ и по волостямъ у крестьянъ въ огородахъ черви повли капусту, не оставилн въ поков и рвиу. Таже летопись даеть еще частыя известія о постройвъ укръпленій, о сборь ратниковъ и продовольствін для нихъ. о военных походах и непріятельских нападеніях; что само-собой вытекало изъ пограничнаго положенія Пскова и его значенія, какъ важивитаго оплота Московскому государству со стороны свверозападных в соседей. Особенно такія невестія обилують въ эпоху Анвонскихъ войнъ Ивана Грознаго. Къ сему последнему она относится безъ злобы, но иногда съ проніей. Наприм'яръ, по поводу той же войны говорится, что онъ «наполни грады чужіе русскими людьми, а свои пусты сотвори». При семъ свирепства его объясияются навътами нъмецкаго врача Елисея Бомелія, который посредствомъ волхвованія овладёль сердцемъ царя, отводиль его оть вёры и наводиль на убійство русскихь боярь и князей, для спасенія Німцевъ. А «русскіе люди -- замізчаеть лізтописецъ-прелестии и падки на волхвованіе». Но Елисей самъ погибъ злою смертію, «да не де конца будеть Русское царство разорено и вёра христіанская». Туть, вавъ и въ ивкоторыхъдругихъ случанхъ, уже слышится у Псвовскаго лътописца чувство, обращенное не въ одной только Псковской землъ, а въ общему отечеству, въ объединенной землъ Русской. И вообще чвиъ далве, чвиъ ближе къ Смутному времени, твиъ летопись Псковская болье и болье втягивается въ общерусскіе интересы и сообщаеть извістія о событіяхь центральныхь или собственно москов-CKHXT.

Кром'й русских латописных сводовь, потребности наших предковь въ историческомъ чтеніи удовлетворяли хронографы, цат леоторых они знакомились съ народами и событіями Всемірной исторіи. Первоначально хронографами у насъ назывались византійскія хроники Георгія Амартола (ІХ вака), Іоанна Малалы (VІ в.) и Константина Манассіи (ХІІ в.), изв'єстныя тогда въ славянских переводахь. Но потомъ подъ этимъ именемъ выступають собственно русскіе своды, составленные изъ разныхъ источниковъ. Вопервыхъ, въ XV вака появился сводъ изв'єстій, выбранныхъ изъ трехъ названныхъ византійскихъ хреникъ, подъ заглавіемъ «Эллинскій и Римскій латописець». А въ начала XVI вака

составлень быль самостоятельный или собственно Русскій хронографь; въ основу его положены тё же хроники, и затёмъ онъ пользовался другими источниками, каковы: византійскай хроника Зонары (XII в.), но заимствованная не прямо изъ греческаго текста, а изъ сербскаго хронографа, далёе палея, т. е. сборникъ библейскихъ сказаній съ примёсью разныхъ легендъ или апокрифовъ, историческія повёсти и житія сватыхъ, сербскія или болгарскія, и наконецъ русскія лётописи. Этотъ трудъ безъименнаго русскаго книжника начинается отъ сотворенія міра и оканчивается 1453 годомъ, т. е. завоеваніемъ Царяграда Турками. Онъ составляетъ такимъ образомъ произведеніе трехъ литературъ: византійской, югославянской и русской. А насколько онъ пришелся по вкусу древней русской публики, о томъ свидётельствуетъ большое количество дошедшихъ до насъ его синсковъ, повторяющихся въ разныхъ редакціяхъ, т. е. съ разными сокращеніями и дополненіями (всёхъ списковъ извёстно болёе 150).

Любопытствомъ русскихъ людей узнать что либо о чужихъ странахъ и народахъ объясняется и замъчательное распространеніе въ древней Руси такъ наз. «Хожденія Трифона Коробейникова» (сохранилось болье 200 списковъ). Въ 1582 г. московскіе купцы Трифонъ Коробейниковъ и Юрій Грековъ посланы были въ Іерусалимъ, Египетъ и на Синайскую гору съ милостынею на поминовеніе убитаго царевича Ивана Ивановича. Описаніе этого паломничества наполнено чудесными или легендарными разсказами о святыхъ мъсталъ, что конечно привлекало русскихъ читателей. Впрочемъ есть поводы сомнъваться въ томъ, что авторомъ этого «хожденія» былъ именно Трифонъ Коробейниковъ, а не другой русскій паломникъ (84).

Въ XVI въвъ, какъ и прежде, собственно русскій произведеній составляли только часть въ цёломъ составё нашей древней письменности, наполненной по преимуществу произведеніями переводными, т. е. переводами изъ Византійской литературы. Но переводы эти не были точнымъ воспроизведеніемъ подлинниковъ, а наоборотъ отличались отъ нихъ многими или сокращеніями, или вставками, и являлись скорёе самостоятельными передёлками, приспособленными къ русскимъ понятіямъ и вкусамъ. Даже и переводы собственно югославянскіе подвергались подобнымъ приспособленіямъ, благодаря которымъ получали русскую окраску или русскую редакцію и тёмъ въ большей степени, чёмъ чаще переписывались, т. е. чёмъ распространеннёе было произведеніе. Къ заимствованнымъ изъ Византіи и передёланнымъ на русскій ладъ произведеніямъ принадле-

жали многочисленныя повъсти и свазанія вакъ духовнаго, такъ и свътскаго содержанія, и чэмъ обильные въ нихъ быль элементь чудеснаго сказочнаго, тамъ болве привлекали онв русскихъ читателей. Образдомъ подобныхъ произведеній, повіствовавшихъ русскимъ людямь о древнихь странахь и народахь, служать извёстныя съ XVI въка въ нашей письменности повъсти о Вавилонскомъ царствъ. Повъсти эти вращаются главнымъ образомъ около запустъвшаго града Вавилона, котораго ствим обвиль спящій исполинскій виви, такъ что его хоботъ (хвостъ) въ городскихъ воротахъ сходился съ его пастью. Когда кто-либо изъ иноземцевъ, проникшихъ въ городъ и выносившихъ изъ него сокровища, задъвалъ змъя и будиль его, то онъ издаваль такой ревь и свисть, оть котораго падали вонны и кони подступавшей къ городу чужеземной рати. Подобныя же заимствованныя произведенія представляють пов'єсти о преврасномъ Греческомъ витязъ Девгеніи, объ Иверской паревив Динарів (подъ которою разумівется знаменитая Грузинская царица Тамара) и пр.

Къ первой половинъ XVI въка относятся сочиненія нъкоего западнорусскаго выходца Ивана Пересвътова, именно его сказанія о Турскомъ царъ Магометъ и Волоскомъ воеводъ Петръ; въ нихъ авторъ восхваляетъ строгое, даже жестокое правосудіе турецкаго султана Магомета, который съ неправеднихъ судей съ живыхъ кожу сдиралъ и тъмъ водворилъ правду въ своей землъ. Его правленіе ставится въ примъръ русскому царю (молодому Ивану Васильевичу): въ Московскомъ царствъ хотя въра настоящая православная, но вельможи держатъ города и волости (въ кормленіи) и неправымъ судомъ богатъютъ отъ слёзъ и отъ врови народной. Это нравоученіе относительно жестокаго обращенія съ вельможами, какъ извъстно, пошло въ прокъ Ивану IV; хотя правосудія въ Русской землъ онъ не водворилъ.

Значительчый отдёль переводной и вообще заимствованной литературы попрежнему составляли книги «ложныя», «отреченныя» или «апокрифическія», которыя и въ семъ вёкё продолжали переходить въ нашу письменность изъ источниковъ византійскихъ и славянскихъ. Эти баснословныя, хотя и благочестивыя пов'єсти, сказанія, слова, притчи, бесёды, поученія, связанныя съ событіями и лицами изъ Ветхаго и Новаго завёта, а также всякія суев'ёрныя прим'ёты, гаданія, молитвенные заговоры въ изобиліи наполняли древнерусскіе рукописные сборники, и, несмотря на церковное за-

прещеніе, составляли любимое чтеніе нашихъ предвовъ, влекая ихъ, какъ элементомъ чудеснаго, сверхъестественнаго, такъ и простодушными доступными для нихъ философскими разсужденіями или наставленіями въ высшей мудрости и въ благочестивомъ образв жизни. Таковы напримвръ: «Сонъ Пресвятыя Богоредицы», въ которомъ Она заранве видвла страданія, крестную смерть и восвресеніе Спасителя; «Суды Соломона», въ которыхъ повъствуется о разнообразныхъ и мудрыхъ его судебныхъ ръшеніяхъ; «Худые номоканунцы» и пр. Последнимъ именемъ называются мнимыя заповеди и правила, будто бы сочиненныя свв. Отцами для руководства православнымъ людямъ; здёсь предлагаются наставленія, сколько надобно дёлать поклоновъ на день, какое «вариво» и «сочиво» тесть и поскольку въ какіе постине дин, въ какіе дин причащаться свв. таннъ и какъ къ нимъ готовиться, какъ держать себя духовному чину, т. е. попамъ и дъяконамъ, вакъ отправлять богослуженіе; что ділать въ случай, если свв. дары вто уронить, какъ освящать просфоры, какую назначать эпитемію въ разныхъ слу-H .T H . JXRBP

Къ заимствованіямъ изъ апокрифической литературы Византійской въ XVI въкъ присоединяются и заниствованія изъ такой же литератури Западноевропейской, совершавшіяся при посредстві отчасти Польши и Западной Руси, отчасти Новгорода и Пскова. Образцомъ последняго заимствованія представляется такъ наз. Луцидаріусъ (собственно Elucidarium) или «Просвътитель». Основа этой книги также богословская; но къ ней примъшались элементы греко-римской миноологін, отрывки изъ средневъвовыхъ сказаній, астрологическихъ гадательныхъ книгъ, бестіврієвъ и космографій. Въ русскомъ переводъ (повидимому съ нъмецкаго языка) эта книга является по обыкновенію своеобразною передёлкою. Она представляеть родъ собесёдованія между учителемь и ученикомь. Учитель отвічаеть ученику, который предлагаеть вопросы о всевозможныхъ предметахъ; напримъръ: о Св. Троицъ, о сотворенін міра (при чемъ земля, обтекасмая моремъ, уподобляется желтку, плавающему въ яйцъ), о раз (который оказывается окружень огненною ствною, достающею до неба), о частяхъ свёта, разныхъ странахъ и народахъ, о моряхъ, солнечномъ и лунномъ зативнін, вітрахъ, землетрясеніяхъ, див н ночи, звёздахъ или планетахъ и связи съ ними человеческой судьбы, о естествъ животныхъ и человъка, о праведникахъ и гръпникахъ, объ антихриств и т. д. Полубогословскіе, полуязыческіе отвъты на подобные занимательные вопросы конечно во многомъ удовлетворяли наивной любознательности нашихъ предковъ. Извъстный Максимъ Грекъ, въ своихъ сочиненіяхъ не мало боровшійся противъ ложныхъ или апокрифическихъ книгъ, разбираетъ также Луцидаріусъ, предлагая назвать его Тенебраріусъ («еже есть темнитель, а не просвътитель»). (88).

Недаромъ русская церковная іерархія преслідовала ложныя или отреченныя книги, называя ихъ ересями: оть этихъ книгъ не далеко было и до действительных вересей. Правда, иногда сами іерархи вводились въ заблужденіе благочестивымъ характеромъ подобной литературы, и некоторыя апокрифическія сказанія принимали за истинныя. (Напр. митрополить Макарій считаль каноническою книгою такой апокрифъ какъ «книга Еноха Праведнаго»). Стоглавый соборъ русскихъ ісрарховъ, возстававшій противъ гадательныхъ или астрологическихъ книгъ, какъ противъ ереси, самъ виаль въ некоторыя погрешности противъ церковныхъ каноновъ, ратуя за сугубую алмилуію, за двуперстное сложеніе при врестномъ знаменін, объявляя ересью стриженіе бороды и усовъ; при чемъ ссылался на небывалыя постановленія святыхъ Отцовъ и Вселенских соборовъ. Тъмъ не менъе несомнънно существовала связь между ложными книгами и нъкоторыми ересями, возникавшими въ древней Руси.

Известно, что новгородскіе такъ наз. Жидовствующіе въ особенности употребляли вниги астрологического содержанія, которыя судьбу человъческую связывали съ теченіемъ небесныхъ планетъ. Извъстно также, что ересь сія, несмотря на погромъ, которому она подверглась на соборъ 1504 года, продолжала существовать послъ того и привлекать къ себъ сочувствіе многихъ русскихъ людей. Особенно это сочувствие гитадилось въ стверныхъ или заволжскихъ кранкъ, въ обителякъ Вологодскихъ и Бёлозерскихъ. Такъ послёдователи Нила Сорскаго, съ княземъ-инокомъ Вассіаномъ во главъ, ратуя противъ монастырскаго землевладенія, въ то же время высказывали свое неодобрение строгимъ наказаниямъ новгородскихъ еретиковъ. Въ царствование Грознаго эта ересь возродилась въ новомъ видъ и съ новою силою. Возрожденію ел и усиленію вообще свободомыслія, очевидно, способствовали два обстоятельства: во-первыхъ, ослабление церковнаго и правительственнаго надзора, при неустройствахъ и смутахъ, происходившихъ въ малолетство Ивана IV; во-вторыхъ, сношенія съ Литовской Русью и Ливоніей, гдё въ то время началось протестантское движеніе. Во главё возродившейся ереси явились: свётскій, но книжный человёкъ Матвей Башкинъ и монахъ изъ бёглыхъ холоповъ, по имени Өеодосій Косой.

Однажды великимъ постомъ 1553 года московскій житель, по пмени Матвей Башкинъ, пришелъ къ своему духовному отцу, сващеннику придворнаго Благовъщенскаго собора Симеону, и умолялъ исповъдовать его. Но во время исповъди онъ началъ самъ поучать своего духовнаго отца и говорить ему: «Ваше дъло великое; больше сея любви никто-же нмать, да кто душу свою положитъ за други своя; а вы полагаете за насъ души свои и бдите о душахъ нашихъ, и за то воздадите слово въ день судный». Послъ того онъ не разъ пріъзжалъ къ Симеону для духовной бесъды, призывалъ его и къ себъ на домъ. «Ради Бога—просилъ Башкинъ:—пользуй меня душевно; надобно не только читать написанное въ евангельскихъ бесъдахъ, но и совершать его дъломъ. Все начало отъ васъ; вамъ сващенникамъ слъдуетъ показать примъръ и насъ учитъ». Но прося о поучени, онъ продолжалъ самъ наставлять своего духовнаго отца и задавать ему трудные вопросы.

«Въ Апостолъ написано — говорилъ онъ: — весь законъ заключается въ словахъ возлюбищи искренняго своего яко самъ себе. А мы Христовыхъ рабовъ у себя держимъ; Христосъ всъхъ братіею называетъ, а у пасъ на однихъ кабалы, на другихъ полныя, на третьихъ нарядныя (грамоты), на иныхъ бъглыя. Я-же благодарю Бога моего; у меня что было кабалъ полныхъ, то все изодралъ и держу своихъ (слугъ) добровольно; хорошо ему—онъ живетъ, не хорошо — пустъ идетъ, куда хочетъ. А вамъ отцамъ должно посъщать насъ чаще и научать насъ, какъ намъ самимъ жить и людей держать».

Очевидно, это быль человькь, затронутый умственнымь броженіемь, тревожимый сомньніями и чедоумьніями, которыя порождались несогласіемь христіанскаго ученія сь окружавшей дьйствительностію. Онь искаль выхода изь своихь сомньній въ бесьдь сь духовнымь отцомь; но при этомь обнаружиль значительную долю самомньнія и безпокойнаго нрава; требуя наставленій и предлагая вопросы, онь самъ-же ихъ разрышаль и самъ-же поучаль. Онь показаль Симеону рукописный Апостоль со многими мыстами, возбуждавшими недоумьнія и отміченными воскомь, и спрашиваль у него объясненій. Поставленный въ тупикь его вопросами и разсужде-

ніями, священникъ отозвался невъдъніемъ. «Такъ спроси ножалуйста у Сильвестра, и что онъ тебъ скажеть, тъмъ ты и пользуй мою душу—молвилъ Башкинъ.—А тебъ, я знаю, некогда объ этомъ въдать; въ суетъ мірской не знаешь покоя ни днемъ, ни ночью».

Ясно, что, не смен прамо обратиться въ другому благовещенскому священнику, всесильному тогда протопопу Сильвестру, Башвинъ хотълъ войти съ нимъ въ сношенія чрезъ Симеона и, повидимому, добивался извёстности своихъ мыслей при царскомъ дворё. Но оказалось, что тамъ онъ уже были извъстны. Когда Симеонъ сообщиль Сильвестру о «недоуменных» вопросахь своего «необычнаго» духовного Сына, тотъ отвътилъ, что про этого сына «слава носится недобрая». Царь находился тогда въ отсутствіи: онъ совершаль изв'ястную повздку свою въ Кирилловъ монастырь. Когда онъ воротился, Сильвестръ донесъ ему о мудрованіяхъ Башкина. Алексъй Адашевъ и духовникъ государя, благовъщенскій-же протопонъ Андрей, подтвердили, что они тоже слышали недобрую молву о Башвинъ. Безъ сомпънія, опъ не ограничивался бесъдами съ Симеономъ, а мысли свои пытался распространять. Иванъ Васильевичь пожелаль видёть Апостоль Вашкина. Симеонь принесь книгу въ Благовъщенскій храмъ; она оказалась сплошь извощенною. Царь велёль схватить Башкина, посадить у себя въ подклёть и приставить въ нему для увъщаній двухъ старцевъ Іосифова Волоколамскаго монастыря. Иванъ Васильевичъ вскоръ убхалъ въ Коломну по случаю въстей о грозившемъ вторжении Крымцевъ. Тъмъ временемъ Вашкинъ, въроятно подвергнутый пристрастнымъ допросамъ, отъ прежняго мудрованія и самомивнія перешель въ другую крайность: потеряль голову и началь кантыся въ своихъ заблужденіяхъ. 110 требованію митрополита Макарія, свъ собственною рукою написаль свое «еретичество», признался въ сношеніяхъ съ двумя иновърцами-латыннивами (важется, не ватоливами, а протестантами), и указалъ какъ на своихъ единомышленниковъ, на двухъ братьевъ Борисовыхъ, Ивана и Григорія, и еще на нѣкоторыхъ, въ томъ числъ какихъ-то Игнатія и Оому. Ихъ также схватили и подвергли допросамъ; причемъ они путались въ своихъ показаніяхъ: то отпирались, то наговаривали на себя, то уличали другъ друга. Изъ сихъ допросовъ, между прочимъ обнаружилось, будто старцы Заволжскихъ монастырей одобряли ихъ ученіе. По этимъ оговорамъ въ разныхъ містахъ схватили много людей; ихъ привозили въ Москву, размъщали здъсь по монастырямъ и монастырскимъ подворьямъ, и подвергали розыску.

Подъ руководствомъ митрополита Макарія составленъ быль синсокъ тёхъ мудрованій, въ которыхъ обвинялись Башкинъ н его единомышленники. Насколько можно понять изъ сего списка, ихъ обвинали главнымъ образомъ въ томъ, что они отрицали троичность Божества и не признавали Христа Синомъ Божінмъ, равнымъ Богу Отцу, всявдствіе чего отрицали таниства Покаянія и Эвхаристін; затемъ возставали противъ обожанія иконъ, отвергали авторитеть Вселенскихъ соборовъ, не върили житіямъ святыхъ, Евангелію и Апостолу давали свои именованія, церковью называли собраніе віврующихъ, а храмамъ не придавали священнаго значенія, и вообще нападали на обрядовую сторону. Ученіе это очевидно не успіло сложиться въ одну ясную и опредвленную систему, а представляется рядомъ отрывочныхъ, подъ часъ разнорвчивыхъ мивній и разсужденій, которыя принимались его последователями далеко не въ одножь видъ и одинаковой степени. По всъмъ признакамъ, подобное ученіе является продолженіемъ все той-же ереси новгородскихъ Мниможидовствующихъ и все также выражаетъ стремленіе замівнить віру во Св. Троицу единою впостасью; въ чемъ собственно и напоминаетъ религію іудейскую. Но въ этомъ смыслів оно точно также наноминаеть аріанство и нівоторыя другія древнех ристіанскія ереси вийств съ византійскимъ иконоборствомъ. Къ этому собственному русскому вольномыслію, идущему отъ временъ Стригольниковъ, можетъ быть, примъшались иткоторыя постороннія или вившнія теченія со стороны немецкаго лютеранства и литовскаго социніанства.

Когда царю доложили подробности о вновь открытой ереси, онъ, по собственному его выраженію, «содрогнулся душою», и для осужденія еретиковъ созваль новый соборъ русскихъ іерарховъ. Этотъ соборъ открылся въ царскихъ палатахъ въ октябрѣ 1554 года подъ предсѣдательствомъ митрополита Макарія, имѣя въ своемъ составѣ Ростовскаго архіепископа Никанора, Суздальскаго епископа Аванасія, Касьяна Рязанскаго, Акакія Тверского, Өеодосія Коломенскаго и Савву Сарскаго.

Въ числъ лицъ, оговоренныхъ Башкинымъ, оказался игуменъ Артемій. Онъ принадлежаль къ заволжскимъ старцамъ, проживалъ сначала въ Псково-Печерскомъ монастыръ, а потомъ въ одной Бъловерской пустыни. Когда освободилось игуменство въ Троице-Сергіевой обители, царь, очевидно знавшій и уважавшій Артемія, вызвалъ его въ Москву, поселилъ въ Чудовъ монастыръ и поручилъ Сильвестру испытать его въ книжныхъ познаніяхъ и добронравіи. По

одобренію Сильвестра, Артемія поставили игуменомъ у Троицы. Это было въ 1551 г. Но Артемій, кажется, не быль радъ своему поставленію; онъ недолго оставался игуменомъ. Ученикъ его Порфирій приходилъ нногда въблаговъщенскому священнику Симеону и бесъдовалъ съ нимъ. Симсонъ замътниъ въ его сужденіяхъ что-то неправославное и сообщиль о томъ Сильвестру. Сей последній сталь приглашать къ себъ Порфирія и незам'єтнымъ образомъ выв'єдывать его сомнительный образъ мыслей, о чемъ донесъ самому царю. Артемій віроятно замътиль, что на него стали смотръть подоврительно; онъ сложиль съ себя игуменство, и вийстй съ Порфиріемъ снова удалился въ Билозерскую пустынь. Во время своего пребыванія вблизи Москвы онъ, повидимому, имълъ тайныя бесёды съ людьми, наклонными къ вольнодумству, въ томъ числе и съ Башкинымъ. Его и Порфирія вызвали теперь въ столицу подъ предлогомъ участія въ соборъ противъ еретиковъ, и помъстили въ Андрониковъ монастырь. Но узнавъ объ оговоръ Башкина, они убъжали въ свою пустынь. Однако ихъ тамъ схватили и снова привезли въ Москву. Когда на соборъ ему представили взведенныя на него Башкинымъ обвинения въ отрицании Св. Троицы, иконоповлоненія и въ прочихъ ересахъ, Артемій отвергалъ эти обвиненія и выставляль себя человівкомь православновірующимъ. Но противъ него нашлись и другіе свидътели. Особенно усердно свидетельствоваль о немь игумень Өерапонтова монастыря Нектарій. Между прочимъ онъ разсказываль, что Артемій кулиль вингу Іосифа Волоциаго (Просветитель), а Новогородскихъ еретивовъ (т. е. Мниможндовствующихъ) не хотвлъ провлинать, хвалилъ нъмецкую въру и изъ Печерскаго монастыря вздиль въ Нъмцамъ въ Новый Городовъ (Ливонскій Нейгаузенъ), не соблюдаль поста, и во всю Четыредесятницу влъ рыбу. Другіе свидвтели обличали развые его проступки: онъ возлагалъ хулу на крестное знаменіе; говорилъ, что умершіе гръшники не избаватся отъ муки, когда по нимъ поють панихиды и служать объдни; непочтительно отзывался о ванонъ Інсусовомъ и акафистъ Богородичномъ; а когда ему сказали, что Матвей Башкинъ пойманъ въ ереси, то онъ будто бы отвътилъ: «Не знаю, что это за ереси; вотъ сожгли Курицына и Рукавого; а до сихъ поръ не знають сами, за что ихъ сожгли».

Артемій или упорно отвергаль, или объясняль по своему всё взводимыя на него обвиненія. Напримірь: относительно умершихь онь говориль, что не избавятся оть муки тв, которые жили растивнию и грабили другихь; о каноні сказаль, что читають «Інсусе Слад-

чайшій», а заповёдь его не исполняють, въ акабисть читають «радуйся, да радуйся чистая», а сами о чистотв не радять; о новогородскихъ еретикахъ, по его словамъ, говорилъ только про себя самого, т. е., что онъ не знаетъ, за что ихъ сожгли, и т. п. Любонытно, что игуменъ Невтарій, какъ на свидътелей Артеміева богохульства и еретичества, сосладся на трехъ монаховъ Ниловой пустыни и одного старца Соловецкаго (Іосафа Бѣлобаева). Но когда этихъ старцевъ призвали на соборъ, они не подтвердили сего обвиненія, и это обстоятельство спасло его оть смертной вазни. Тамъ не менъе соборъ осудилъ Артемія. Ему поставили въ вину и недавнее бътство его изъ Андроникова монастыря, и его показаніе, будто бы онъ своевременно сознался своему духовнику въ блудномъ грвхв, который двлаль его недостойнымъ принять санъ игумена; тогда какъ духовный отецъ напротивъ утверждалъ, что онъ ни въ чемъ ему не сознался. По этому поводу съ Артемія сняли чинъ сващенства. А затъмъ присудили его заточить въ Соловецкій монастырь. Настоятелю сего монастыря Филиппу (впослёдствів митрополиту) отправлена была соборная грамота, въ которой означались всѣ вины Артемія и поручалось подвергнуть его строгому одиночному завлюченію, чтобы онъ не могъ никого соблазнять своимъ ученіемъ и своими писаніями; а если онъ не повается совершенно и не обратится отъ своего нечестія, то держать его въ такомъ заключенін до самаго конца, и только передъ смертію удостовть св. причастія. Соумышленниковъ Башкина и Артемія также заточили въ темницы по разнымъ монастырямъ. Самъ Башкинъ былъ заключенъ въ Іосифовомъ Волоколамскомъ монастыръ. Относительно Артемія есть извъстіе, что онъ бъжаль изъ Соловецкаго монастыря и укрылся въ Литовскую Русь, гдё потомъ явился поборникомъ православія и писаль посланія противь Симона Буднаго и другихь учителей Аріанской ереси.

При всей авторитетности Московскаго духовнаго собора 1554 года, нельзя не зам'ятить, что обвиненія, воздвигнутыя противъ Башкина съ товарищами и особенно противъ Артемія, были очевидно преукеличены, и что соборъ явно задался цілію осудить ихъ строго и во что бы ни стало. Доказательствомъ тому служить сочувствіе, выраженное къ нимъ со стороны вообще заволжскихъ старцевъ и въ частности такихъ двухъ духовныхъ лицъ, какъ Өеодоритъ, архимандритъ Суздальскаго Евфиміевскаго монастыря, и Касьянъ, еписвопъ Муромо-Рязанскій. Өеодоритъ, извітный апостолъ Лопа-

рей и основатель Кольского монастыря, быль привлечень къ делу, чтобы свидътельствовать противъ Артемія, съ которымъ онъ когда то вивств жительствоваль въ заволжскихъ пустынахъ. Но Өеодорить напротивь говориль въ пользу Артемія. За это его самого обвинили какъ участника ереси и заточили въ Кириллобълозерскій монастырь, откуда потомъ онъ былъ освобожденъ по ходатайству бояръ. Епископъ рязанскій Касьянъ, къ удивленію собравшихся іерарховъ, также обнаружиль некоторое сочувствіе обвиняемымъ; по врайней мёрё онъ не вполнё соглашался съ книгою Іосифа Волоцкаго (Просвътителемъ), когда ее принесли на соборъ и съ ен помощью начали опровергать учение новыхъ еретиковъ, какъ послъдователей Жидовствующихъ. Касына не тронули до конца собора; но потомъ, если върить одному сказанію, онъ подвергся небесной каръ (апоплексическому удару), впалъ въ разслабление, лишился употребленія руки, ноги и языка, почему должень быль оставить епископію и удалиться въ монастырь.

Если Артемій и его ближайшіе единомышленники виновны были только въ свободомыслін по отношенію въ нівкоторымъ уставамъ и обычалиъ Православной церкви, то гораздо далее его пошли въ этомъ направленін нівоторые его учениви, и по преимуществу Өеодосій Косой. Этоть Косой быль холопомь одного изъ московских боярь; вивств съ нъсколькими другими холонами онъ убъжалъ отъ господина, укравъ у него коня. Бъглецы ушли на Бълоозеро и тамъ постриглись. Проживая въ заволжскихъ пустыняхъ, они напитались духомъ религіознаго вольнодунства. Косой и его товарищи, Игнатій, Вассіанъ и другіе, прямо называются учениками Артемія; но очевидно они во многомъ превзошли своего учителя, и ближе другихъ подошли въ прежней ереси Мниможидовствующихъ; въ немъ вполей должно быть отнесено то вышеприведенное ученіе, въ которомъ Соборъ 1554 года обвивилъ Башкина и его соумышленниковъ. Тотъ же соборъ обсуждаль ересь Косого, котораго съ товарищами схватили и привезли въ Москву уже после Артемія. Но бывшіе холопы оказались людьми ловкими и предпріничивыми. Они съумёли усыпить бдительность своихъ стражей, и спаслись бъгствомъ. Мъняя имена и одежду, они побывали въ Исковъ, Торопцъ, Великихъ Лукахъ, старансь вездъ съять съмена своей ереси, и наконецъ прображись за Литовскій рубежъ (1555 г.). Поселись въ Литовской Руси, нменно на Волыни, Косой женился на вдовъ еврейкъ, а его товарищъ Игнатій на полькі; тамъ они начали усердно распространять свое ученіе. Благодаря и безъ того происходившему здісь религіозному броженію и водворенію разныхъ сектантскихъ системъ, ученіе Косого нашло себі благодарную почву, и, не стісняемоє внішними препятствіями, скоро дошло до крайнихъ преділовъ, до отрицанія не только иконъ, святыхъ, монашества, но и вообще всіхъ наружныхъ церковныхъ обрядовъ. Его ученіе слилось съ сектою Социніанъ или Антитринитаріевъ и вообще иміло тамъ большой усивхъ. О посліднемъ свидітельствуетъ и главный обличитель его ереси Зиновій Отенскій, который выравился такимъ образомъ: «Востокъ развратилъ діаволъ Бахметомъ, западъ Мартыномъ Німчиномъ (Лютеромъ), а Литву Косымъ».

Зиновій, иновъ Отней Новгородской пустыни, быль ученивь Максима Грека; но въ своихъ воззрвніяхъ на русское монашество и на русскихъ еретиковъ онъ ближе подходить въ Іосифу Волоцкому, чёмъ къ своему учителю. Подобно тому, какъ Іосифъ написаль противъ ереси Жидовствующихъ свой знаменитый Просвътитель, и Зиновій сочиниль обширный богословскій трактать противъ ереси Косого, названный имъ «Истины показанія къ вопросившимъ о новомъ ученіи» (и написанный приблизительно въ 1566 г.). Этотъ трактатъ изложенъ подъ видомъ его собесъдованій съ треня клирошанами Спасова Хутынскаго монастыря, которые приходять въ нему и спрашивають его мивніе объ ученіи Өеодосія Косого. Сіе ученіе не только въ Литві иміло успікть, но и въ Московской Руси повидимому оставило явные слёды, многихъ соблазния своею мнимою ясностію, простотою и постоянными ссылками на отцовъ Церкви, въ особенности на Ветхій Завіть. Зиновій подробно разобраль всв пункты сего ученія, при чемъ обнаружиль значительныя богословскія свідівнія и обширную начитанность. Во всякомъ случай въ Московской Руси ересь Өеодосія Косого была последнею и самою сильною вспышкою ереси Мниможидовствующихъ. Послъ того слухи о ней замолвають. По всей в ромпности причиною тому были не столько обличительныя сочиненія Іосифа Волоцкаго и Зиновія Отенскаго, сколько наступившій тогда московскій террорь или Эпоха опричины и варварскій разгромъ Новгорода, положившіе конецъ всякому свободомыслію; а б'ёдствія Ливонской войны и потомъ Смутное время такъ потрясли государство, что вопросы религіозные и нравственные на долгое время должны были отойти на задній планъ (86).

Кром'в ереси Башкина и Косого, Московскій Соборъ 1554 года занимался еще такъ наз. «Розыскомъ» по д'влу Ивана Михайлова Висковатаго, изв'встнаго царскаго дъяка и печатника.

Во время большого Московскаго пожара 1547 года погоръди времлевскія церкви и самый царскій дворець. Тогда погибли въ Влаговъщенскомъ соборъ и образцовыя произведенія кисти знаменитаго Андрея Рублева. Когда пожары кончились и утихло связанное съ ними народное возстаніе, правительство принялось обновлять храмы и погибшую въ нихъ иконопись. Москва уже имъла свою школу иконописцевъ. Стоглавый соборъ между прочимъ старался упорядочить это дёло: онъ опредёлиль поставить надъ иконниками четырежь старость, которые бы смотрёли, чтобы иконы писались вёрно съ установленных образцовъ, чтобы неискусные въ этомъ дёлё перестали имъ заниматься и чтобы молодые ученики были отдаваемы въ добрымъ мастерамъ. Но очевидно Московская школа была еще невелика и въданную минуту не отличалась выдающимися художниками, такъ что не могла справиться съ явившимся вдругь и такимъ большимъ спросомъ на иконы, достойныя главныхъ храмовъ столицы. Митрополить Макарій, подобно митрополиту Петру самъ искусный въ иконописаніи, и главный царскій сов'ятникъ протопопъ Сильвестръ, оба связанные своею прежней дётельностью съ Новгородомъ, посовътовали царю, жившему тогда въ селъ Воробьевъ, призвать иконописцевъ изъ Новгорода и Пскова. Между темъ, по царскому же повеленю, привезены были иконы изъ Новгорода, Смоленска, Динтрова, Звенигорода и поставлены въ Благовъщенскомъ соборъ на время, пока будутъ написаны новыя иконы. Прівлали новгородскіе мастера и начали писать неоны съ переводовъ или образцовъ, которые для нихъ брали изъ монастырей Тронцкаго и Симоновскаго; извёстно, что въ этихъ монастыряхъ въ прежнее время процевтала именно Москсвская школа живописи. Выборомъ нконъ и работами прівзжихъ иконописцевъ для Благовіщенскаго собора распоряжался Сильвестръ, но обо всемъ докладывалъ самому государю. А псковскіе мастера, Остана, Яковъ, Семенъ Глаголь съ товарищами, отпросились въ Псковъ и тамъ приготовили нѣсколько большихъ чконъ для того же храма. Когда работы были окончены, написаны Деисусъ, праздники и пророки, мъстныя большія иконы, и когда прибыли заказанные образа изъ Искова, старыя, привезенныя изъ городовъ иконы государь и митрополить проводили изъ Москвы со врестами, молебствіемъ и со всёмъ освященнымъ соборомъ.

Въ это время дъявъ Висковатый вдругъ подняль шумъ и началъ смущать народъ, говоря, что новые образа написаны несогласно съ церковными преданіями правилами, каковы иконы: В в р у ю, Софія премудрость Божія, Хвалите Господа съ небесъ, Достойно есть и др. Висковатый говориль, что «Вфрую во Единаго Бога Отца Вседержителя Творца небу и земли, видимымъ же всёмъ и невидимымъ надобно писать словами, а нотомъ изображать по плотском у смотрёнію «и въ Господа нашего Інсуса Христа» до вонца. Онъ написалъ митреполиту, что Сильвестръ изъ Благовёщенскаго собора образа старинные вынесъ, а новые своего мудрованія поставиль. Смущался онъ и тёмъ, что на новыхъ иконахъ нёть подписей, объяснявшихъ ихъ содержаніе, какъ это было прежде въ византійскихъ и русскихъ подлиннивахъ; что на разныхъ иконахъ священные предметы писаны не на одинъ образецъ, а разными видами.

Дело въ томъ, что Новгородско-Исковская иконописная школа, прежде строго державшаяся преданій своихъ греческихъ учителей и греческихъ подлинниковъ, въ XV и первой половинъ XVI въка, благодаря постояннымъ и тъснымъ сношеніямъ своего врая съ иноземцами, подверглась западному вліянію и начала даже пользоваться переводами или подлинниками итальянской перковной живописи. Эти переводы доходили до нея въ видъ гравюръ съ картинъ итальянскихъ мастеровъ эпохи Возрожденія; а ніжоторыя иконы, писанныя по заказу Сильвестра исковскими живописцами, представляють копін съ изв'єстныхъ итальянскихъ картинъ (именно Чимабуе и Перуджино). Древнех ристіанская иконопись вообще старалась простымъ людямъ наглядно, въ образахъ и символахъ передавать отвлеченныя идеи и предметы въры и нравственности. Итальянская живопись эпохи Возрожденія сообщила только дальнійшее развитие сему древнему пріему. Подчиннясь вліянію этой живописи, новгородско-псковскіе мастера также стали съ нівсколько большею свободою изображать подробности священныхъ идей и событій, не выходя впрочемъ изъ строгаго религіознаго стиля.

Для примъра укажемъ нѣкоторыя части иконы Вѣрую, написанной живописцемъ Василіемъ Мамыревымъ, — одной изъ тѣхъ иконъ, противъ которыхъ возсталъ Висковатый. Первымъ словамъ Символа Вѣры, относящимся къ Богу Отцу, соотвѣтствуетъ изображеніе въ облакахъ Господа Саваова; передъ нимъ стоятъ Адамъ и Ева; тутъ же земля, море, рыбы, деревья, трава, звѣри, скотъ, птицы, солнце, луна, звѣзды, т. е. все твореніе. Словамъ И во единаго Господа Іисуса Христа отвѣчаетъ Преображеніе Господне; Насъ радичеловѣкъ—Влаговѣщеніе; И Маріи Дѣвы во-

человъчь шася—Рождество Христово съ волхвами, примедшими на поклоненіе; И воскрес шаго — Воскресеніе Христово; Возшедшаго на небеса—Вознесеніе. И паки грядущаго со славою судити—изображеніе Страшнаго Суда; И въ Духа С вятаго—Сошествіе Св. Духа въ видъ голубя. И во едину святую Соборную и Апостольскую Церковь—представлена Церковь о пяти верхахъ (главахъ); въ ней апостоль Петръ съ евангеліемъ въ рукъ; предъ нимъ народъ; на правой сторонъ отъ него Іоаннъ Богословъ съ чашею, которую подаетъ народу; позади церкви виденъ городъ и т. д. Такимъ образомъ Символъ въры развертывается передъ глазами молящихся въ видъ живописной величественной поэмы, наглядно изображающей всъ члены этого Символа. Вся икона распадалась на три отдъльныя доски, поставленныя въ разныя кіоты; а каждая доска дълилась на особые эпизоды.

Одновременно съ писаніемъ новыхъ иконъ, призванные въ Москву новгородско-исковскіе мастера расписывали своды и ствиы царснихъ палатъ. Тутъ между прочимъ являлось изображение Спасителя на херувимахъ, съ подписью: Премудрость Інсусъ Христосъ (древивниее символическое представление св. Софіи). Направо отъ него дверь, въ которой въвидъ человъческихъ (въроятно женскихъ) фигуръ изображались: Мужество, Разумъ, Чистота, Правда — какъ свидътельствовали подписи въ нимъ; налъво другая дверь съ таковыми же фигурами, олицетворившими: Блужденіе, Безуміе, Нечистоту, Неправду. Между дверей винзу семиглавый Дыяволь; надъ нимъ стоить Жизнь со свётильникомъ въ правой руке и съ копьемъ въ лъвой и т. д. Подобныя символическія фигуры или притчи также смущали Висковатаго, и онъ заметиль: «въ полате въ Середней Государя нашего написанъ образъ Спасовъ, да туто жъ близко отъ него жонка, спусти рукава кабы плишеть, а подписано надъ нею: блуженіе». Вообще Висковатый соблазнялся тамъ, что русскіе иконописцы начали заимствовать невоторыя изображения у западныхъ или латинскихъ мастеровъ, какъ это объяснилось ему изъбеседъ съ какимъ то ляхомъ, по имени Матисомъ.

Нареканія Висковатаго противъ Сильвестра по поводу иконописныхъ нововведеній произошли еще до собора 1554 года; вмістів съ тімъ онъ обвиналь передъ митрополитомъ Сильвестра и его товарища Семена въ общеніи съ еретиками Башкинымъ и Артеміемъ. Сильвестръ и Семенъ по этому поводу подали митрополиту свои оправдательныя челобитья (жалобницы), которыя и были разсиотрвны на соборв. Относительно же иконъ Сильвестръ доказывалъ, что ивонники писали все со старыхъ образцовъ, отъ древняго преданія, идущаго отъ временъ св. Владиміра, а что самъ онъ ни одной черты туть не приложиль изъ своего разума. Митрополить соборив разсмотрвлъ двло, и нашелъ, что новыя иконы согласны съ подлинниками, что живописцы не пишутъ невиданное и непостижимое существо Божіе, а изображають его по пророческому видънію и по древнимъ образцамъ. Къ тому же-говорилось на соборѣ,по словамъ прибывшихъ тогда въ Москву старцевъ Пантелеймонова монастыря, и на Авонъ есть иконы, написанныя подобнымъ же образомъ. А что васается расписанія царской палаты, то на соборъ было объяснено, что это расписание представляло многосложное символическое изображение извъстной притчи, которою Василий Великій обратиль въ истинному Богу своего учителя, явычника Еввула. Въ заключение соборъ оправдалъ Сильвестра; а въ запискъ Висковатаго хотя и нашель невоторыя указанія справедливыя, темъ не менте строго его осудиль, во первыхъ за то, что о святыхъ вконахъ сомнаніе ималь и возмущаль православныхъ христіанъ, а во вторыхъ за то, что нарушилъ правило Шестого Вселенскаго собора, вапрещающее простымъ людямъ принямать на себя учительскій санъ. Митрополитъ между прочимъ сказалъ Висковатому: «Ты возсталъ на еретивовъ, а теперь говоришь и жудрствуещь не гораздо о святыхъ иконахъ; не попадись и самъ въ еретики; зналъ бы ты свои дёла, которыя на тебя положены-не разроняй списковъ (разрядныхъ)». Соборъ отлучиль было Висковатаго отъ церкви. Устрашенный темъ, дыявъ подалъ ему свое «Поваяніе», въ которомъ признавалъ собственныя заблужденія и проседъ прощенія. Тогда отлученіе было съ него снято, и наложена трехлътняя эпитимія: подобно древнехристіанскимъ кающимся, онъ долженъ быль во время богослуженія сначала стоять за церковными дверями; потомъ постепенно допускался внутрь храма, присутствоваль при полной литургіи, и только по истеченіи трехъ літь удостоивался св. причастія.

Соборное дёло или такъ наз. «Розыскъ» о Висковатомъ между прочимъ раскрываетъ передъ нами, какъ распространялась книжная начитанность въ древней Россіи при отсутствіи книгопечатанія. Отсюда узнаемъ, что рукописныя книги составляютъ владѣніе немногихъ частныхъ лицъ; списки нѣкоторыхъ сочиненій извѣстны

на перечеть; ихъ берегуть какъ драгоценность и съ большими предосторожностями ссужають ими на время своихъ короткихъ пріятелей, но не нначе какъ людей почтенныхъ. Здёсь мы встрёчаемъ ссылки не на внигу вообще, а на какіе нибудь изв'єстные ся списки, и туть прямо указывается на разногласіе рукописей, которое породило впоследствии многочисленные расколы. Напримеръ, по поводу неправильных толкованій въ своей записи или исповёди о Честномъ Кресть, на которомъ «животворивое распростерто бысть Слово», и о чудесахъ Христовихъ, Висковатий ссылался на двъ винги: одна---Правила Святыхъ Отецъ, которую онъ бралъ у Василія Михайловича Юрьева; другая-Іоаннъ Дамаскинъ, принадлежавшая Михаилу Морозову. На соборъ спросили Юрьева и Морозова, ихъ-ли тъ вниги; они подтвердили. Взяли списовъ Дамаскина изъ Симонова монастыря и сличили спорное місто съ Морозовскимъ; оказалась небольшая разница, которую Висковатый еще увеличиль въ своей «нсповеди»; онъ сознался, что «осмотрелся» и просиль у государя прощенія. Въ рукописи Юрьевской тоже оказались описки; Юрьевъ на сіе отвітиль, что онъ получиль внигу оть благовіщенскаго священника Василія Молодого, который постригся въ Кириллові монастыръ. «И Сильвестръ ту внигу знаетъ, что та внига Васильева попа, и какова та книга ко мив пришла, такова и есть; а я, государь, во истину всю не читалъ» -- говорилъ Юрьевъ, оправдываясь въ ея опискахъ.

Мы видимъ, что дьявъ Висковатый явился однимъ изъ тъхъ ревнителей старины, которые дорожили важдою ея буквою, каждою чертою, и на всякое даже малійшее отступленіе отъ нея смотрівли какъ на преступленіе противъ православной церкви. Онъ принадлежаль въ числу тёхъ врайнихъ охранителей, которые впослёдствіи сделались у насъ известны подъ именемъ старовърово и воторые уже были многочисленны на Руси въ XVI въкъ. Это именно тъ люди, которые въ сферъ искусствъ и обычаевъ, особенно связанныхъ съ Церковью, не допускали вообще западнаго или латинскаго вліянія, а въ такомъ важномъ дёлё, какъ иконопись, всякіе намеки на заимствование съ Запада казались имъ прямою ересью. Но это было усердіе не по разуму. Ибо русская ісрархія сама тщательно надзирала за иконописнымъ искусствомъ, т. е. за его върностію византійскимъ преданіямъ и образцамъ, считала его діломъ священнымъ и къ мастерамъ его предъявляла большія нравственныя требованія. Любопытны въ этомъ отношеніи постановленія Стоглаваго собора 1551 года, следовательно почти того же состава русской ісрархін, который производиль розыскь Висковатому на Собор'в 1554 года. «Подобаетъ быти живописцу смиренну, кротку, благоговъйну, не празднословцу и не смъхотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьяницъ, не грабежнику, не убійцъ - говорится въ 43 главъ Стоглава. - Наппаче же хранить чистоту душевную и тълесную, немогущимъ же до конца тако пребыти по закону бракомъ сочетаться, и приходить въ отцамъ духовнымъ часто на исповеданіе, и во всемъ съ ними сов'ящаться и по ихъ наставленію жить, пребывая въ постъ и молитвъ, удаляясь всякаго зазора и безчинства. И съ преведикимъ тщаніемъ писать на иконахъ и дскахъ образъ Госнода нашего Інсуса Христа и Пречистой Его Матери, святыхъ небесныхъ силъ, Пророковъ и Апостоловъ, мучениковъ, святителей и преподобныхъ и всёхъ Святыхъ по образу и по подобію и по существу, смотря на образъ древнихъ живописцевъ». «А которые иконники по сіе время писали неучась, самовольствомъ и самоловкою и не по образу, и тъ нконы промънивали дешево простымъ людямъ, поселянамъ, невъждамъ; тъмъ запрещение положить, чтобы учились у добрыхъ мастеровъ. Которому дастъ Вогъ, учнетъ писать по образу и по подобію, тоть бы инсаль, а которому Богь не дасть, тому впредь оть таковаго дела престати, да не похуляется Божіе имя отъ таковаго письма». Ослушнивамъ Стоглавъ грозить царскимъ наказаніемъ; а если они будуть говорить, что «твиъ де питаются», то отъ Бога даровано много другихъ рукодвлій, которыми можеть человінь питаться и жить, кромі иконнаго письма. Архіепископамъ и епископамъ вивняется въ обязанность въ своихъ епархіяхъ по всёмъ городамъ, весямъ и монастырямъ самимъ испытывать иконныхъ мастеровъ, выбирать изъ нихъ «нарочитыхъ живописцевъ», которые бы надзирали за другими иконниками, чтобы между ними не было худыхъ и безчинныхъ. А добрыхъ живописцевъ архіерен должны беречь и почитать выше прочихъ человъкъ; вельможамъ и простымъ людямъ также ихъ почитать. Святители также должны имъть попеченіе, каждый въ своей области, чтобы «гораздые иконники и ихъ ученики писали съ древнихъ образцовъ, а самонышленіемъ и своими догадвами Божества бы не описывали». Въ образецъ иконникамъ Стоглавъ указываетъ не только старыхъ греческихъ живописцевъ, но также и русскихъ, а по преимуществу Андрея Рублева.

Къ XVI въку относится начало русскихъ иконописныхъ подани-

никовъ. Такъ назывались рукописныя руководства, которыя заключали въ себъ наставленія живописцамъ, какъ слъдуеть изображать священныя лица и событія. Въ этихъ руководствахъ объясниется н самая техника искусства, т. е. какъ заготовлять доски для иконъ. левкасить (намазывать алебастромъ съ клеемъ), растирать краски, наводить золото, олифить (покрывать маслянымъ лакомъ) и пр. Такой подлинникъ назывался толковыма въ отличіе отъ сборника рисунковъ съ небольшимъ текстомъ, называвшагося подлинникомъ лицевыма. Русскій подлинникъ произошель по приміру византійскаго, который возникъ первоначально изъ менологіевъ или святцевъ и который составился окончательно, ванъ полагають, въ ХУ въкъ. преимущественно въ связи съ живописью Аоонскихъ монастырей; между прочимъ онъ ставитъ въ образецъ авонскія иконы Мануила Панселина, знаменитаго художника (изуграфа) изъ Солуня въ XII въвъ. Подлиннивъ располагалъ свои наставленія, вавъ изображать святыхь, по місяцеслову. Русскій подлинникь, кромі византійскихь святыхъ, заключаеть въ себъ русскихъ угодниковъ, которыхъ циклъ, какъ извъстно, установленъ по преимуществу въ XVI въкъ около времени Стоглаваго собора. Лики русскихъ угодниковъ конечно не были ихъ портретами, написанными при ихъ жизни. Они писались по воспоминанію, по разсказамъ ихъ учениковъ или людей близвихъ къ нимъ по времени, а пногда даже по въщему сновидънію, какъ это, напримъръ, видимъ изъ житія Александра Ошевенскаго († 1489 г.). Обыкновенно монастырь, заказывая кому-либо сочинить житіе своего основателя, заказываль также иконописцу написать его образъ или подобіе, которое и помѣщалось при его гробѣ. А съ этихъ образовъ типы угодниковъ заносились въ подлинники.

Рядомъ съ иконописью продолжала развиваться на Руси и миньятюрная живопись: рукописныя книги иногда украшались рисунками,
особенно житія святыхъ, которыя по сему также называются «лицевыми». Образцомъ такой рукописи XVI въка служить житіе Сер
гія Радонежскаго, обильно снабженное изображеніями, которыя во
всёхъ подробностяхъ передаютъ событія сего житія. Онъ имъютъ
чрезвычайную историческую важность. По словамъ современнаго
намъ русскаго изслъдователя, «онъ знакомятъ насъ съ бытомъ намихъ предковъ, предлагая изображеніе зданій, различныхъ экипажей, тельть, колымагъ и саней, лодокъ, мебели и вообще домашней
утвари, различныхъ костюмовъ, мужскихъ, женскихъ и дътскихъ;
воинскихъ, свътскихъ и монашескихъ; царскихъ, боярскихъ и кресть-

янскихъ. По этимъ миньятюрамъ наглядно знакомимся мы съ твиъ, какъ въ старину пекли хайбы, носили воду; какъ плотники рубили избу, а каменьщики выкладывали храмы; какъ знаменитый Андрей Рублевъ, сидя на подмоствахъ, писалъ иконы; какъ монахи вздили верхомъ на коняхъ, и какъ въ дальній путь боярышни отправлялись въ врытыхъ колымагахъ, а мущины сопровождали ихъ верхомъ, и иножество другихъ интересныхъ подробностей». Подобныя инныятюры представляють такимъ образомъ начатки нашей исторической живописи. «Миньятюра-говорить тоть же изследователь-часто состоить изъ двухъ частей, дольней и горней. Внизу действуеть благочестивый подвижникъ, окруженный обстоятельствами быта дъйствительнаго: строить хижину, несеть въ водоносъ воду, печеть просфоры, молится. А надъ нимъ въ отверстыхъ небесахъ является самъ Господь, возсёдающій на престолё, окруженный Апостолами, Пророками и всёми небесными силами». Другимъ образцомъ начатковъ русской исторической живописи служить поманутая выше Царственная книга, которая содержить въ себъ описаніе последнихъ дней Василія Ивановича и царствованія Ивана IV до 1553 года. Она также снабжена миньятюрами, которыя наглядно передають намъ обстановку Московскаго двора и разныя подробности царскаго и вообще государственнаго быта, за исключеніемъ нівоторыхъ общихъ или условныхъ пріемовъ, идущихъ по иконописнымъ преданіямъ отъ византійскихъ образцовъ. Между прочимъ здёсь изображены: пиръ в. князя Василія Ивановича у дворецваго Шигони, охота веливаго внязя, его болезненное состояніе и явченіе, посвіщеніе Іосифо-Волоколамскаго монастыря, постриженіе его передъ смертію, выносъ тіла, эпизоды изъ коронованія Ивана IV, выборъ его невъсты и т. д. (87).

Выражая свою заботу о поддержей установленных образцовъ и правиль для иконописи, Стоглавый соборъ обратиль такое же вниманіе и на исправность богослужебных рукописных книгь. Аввно уже раздавались жалобы на многочисленныя ошибки, которыя вносили въ нихъ небрежные и невъжественные переписчики. Еще митрополить Книріанъ указываль на это вло. Но оно продолжалось. Соборъ 1551 года предписываетъ поповскимъ старостамъ по городамъ «дозирать» въ церквахъ не только священные сосуды, иконы, антиминсы, но также Евангеліе, Апостолъ и прочія богослужебныя книги, и наблюдать, чтобы писцы списывали ихъ съ «добрыхъ переводовъ», а по написаніи ихъ провіряли. Если же кто,

списавъ внигу, продастъ ее неисправленную, таковыя предписывается отбирать даромъ и послё исправленія отдавать въ бёдныя цервви. Слёдовательно для переписчиковъ вводится родъ цензуры. Но это распоряженіе на дёлё оказывалось трудно исполнимымъ; порча богослужебныхъ книгъ продолжалась. Самымъ дёйствительнымъ средствомъ противъ нея являлось, сто лётъ тому назадъ изобрётенное, книгопечатаніе, которымъ не только пользовались передовые народы Европы, но и нёкоторыя славянскія земли уже имёли церковныя книги, напечатанныя кириллицей.

Первая вирилловская типографія, на сколько извёстно, заведена была въ Краковъ нъківиъ Швайпольтомъ Фіолемъ или по почину православных в Русиновъ, находившихся подъ владычествомъ Польши, нии по заказу молдо-валахскихъ бояръ, такъ какъ въ Молдо-Валахін письменность и богослуженіе были церковнославанскія. Въ 1491 году въ числъ другихъ книгъ въ Краковъ была издана полная Исалтырь. Затвив въ 90-хв же годахь XV столетія появляются церковнославянскія книги, напечатанныя въ Венеціи и даже въ Цетиньъ, т. е. въ Черногоріи; а въ началь XVI въка онъ печатаются и въ Молдо-Валахіи. Одинъ русскій человікь, родомъ изъ Полоцка, получившій университетское образованіе за границей, именно Францискъ Скорина, докторъ медицины, въ 1517-1519 гг. напечаталь въ чешской Прагв Библію, переведенную имъ, при помощи церковнославянского текста, на книжную западно-русскую рвчь съ латинской Вульгаты или собственно съ ея чешскаго перевода, а потому и съ сильною примъсью чехпамовъ. Тотъ же Скорина вскоръ перенесъ свою издательскую дънтельность въ Вильну, въ которой Кіевскіе или Западнорусскіе митрополиты по большей части имвли тогда свое пребываніе. Здёсь въ 1525 году были напечатаны имъ Апостолъ и Исалтырь. Около половины XVI въка появилась церковнославянская печать и въ сербскомъ Бълградъ.

Въ Москвъ конечно знали о существовани такого могущественнаго орудія просвъщенія, какъ книгопечатаніе; повидимому, знаменитый Максимъ Грекъ еще при Василіи Ивановичъ внушаль здъсь мысль о заведеніи типографіи. Юный царь Иванъ Васильевичъ въ 1548 году, поручая саксонцу Шлитте вызвать въ Россію разныхъ мастеровъ, въ томъ числъ не забыль о типографщикахъ. Но, какъ извъстно, Ливонскіе Нѣмцы не пропустили ихъ въ Россію. Послъ того царь обращался къ датскому королю Христіану III съ просьбою прислать въ Москву книгопечатниковъ, и тотъ дъйствительно,

въ 1552 г., прислалъ какого-то Ганса Миссингейма. Сей последній привезъ съ собою Библію и протестантскія вниги, которыя предлагаль перевести на русскій языкь и отпечатать. Предложеніе это отвлонили; но его техническими свёдёніями и закупленными въ Данін матеріалами, повидимому, воспользовались для заведенія типографін, которая и была устроена въ Москві въ 1553 году. Царь даль изъ собственной казны средства на постройку книгопечатной палаты и на все ся потребности, по благословению митрополита Макарія. Любопытно, что здісь немедленно нашлись русскіе люди, уже нъсколько знакомые съ типографскимъ искусствомъ; они то н явились первыми нашими печатными мастерами. То были дыяконъ отъ церкви Николы Гостунскаго Иванъ Оедоровъ, товарищъ его Петръ Тимоееевъ Мстиславецъ и нъкій Марупіа Нефедьевъ. Но вакъ и всякое новое дёло, самостоятельное русское книгопечатаніе въ Москвъ наладилось не вдругъ. Только спустя десять лътъ, отпечатана была первая внига, именно Апостолъ, въ 1564 году, уже по смерти митрополита Макарія, при его преемник Аванасіи. Бумага и печать этой книги довольно красивы, но правописание не совсвых исправное, и съ греческимъ текстомъ славянскій переводъ не повъряли. Важно было то, что напечатанная книга полагала предълъ дальнъйшимъ искаженіямъ отъ переписчиковъ. Однако сіи послёдніе не замедлили громко заявить объ ихъличномъ затронутомъ интересв. Едва печатники успали издать въ сладующемъ году Часовнивъ, какъ противъ нихъ поднялось народное водненіе. Многочисленный классъ переписчиковъ, видя со стороны типографіи прямой подрывъ своему промыслу, началъ смущать чернь, обвиная типографщиновъ въ какихъ то ересяхъ, будто бы вводимыхъ имп въ вниги. Обвинение достигло своей цёли тёмъ легче, что въ народъ еще бродили толки о ересяхъ Башкина и Өеодосія Косого. Подстрекаемая злоумышленниками, чернь роптала противъ типографіи, и самый печатный домъ быль ночью подожжень. Ивань Оедоровь н Петръ Мстиславецъ принуждены были спасаться бъгствомъ изъ Москвы. Однако начатое ими дело не ногибло. Царь велель возобновить типографію, и печатаніе богослужебныхъ внигь продолжаль въ ней ученикъ бъжавшихъ мастеровъ Андроникъ Невъжа. Но вообще нельзя не замётить, что эпоха опричины отразилась и на этомъ начинанін: при Иван'в IV печатаніе подвигалось впередъ туго; очевидно царь сталь относиться апатично къ сему могучему орудію народнаго просвіщенія. И самое волненіе, возбужденное

противъ типографіи, едва ли могло бы такъ разыграться, если бы онъ сохранилъ прежнее усердіе въ этому дёлу. Книгопечатное дёло оживилось въ Москве только при его преемнике.

Любопытна между тъмъ дальнъйшая судьба московскихъ первопечатниковъ и ихъ дългельность на чужбинъ. Иванъ Оедоровъ и Петръ Тимоесевъ удалились въ Литовскую Русь, гдв и продолжали трудиться надъ печатаніемъ внигь. Сначала они нашли пріють въ ивстечкв Заблудовь (близъ Белостока) у Григорія Александровича Ходкевича, великаго гетмана Литовскаго, одного изъ ревнителей православія. Онъ даль имъ участовъ земли («весь не малу») на пропитаніе и средства на заведеніе типографіи, гдѣ они напечатали Евангеліе учительное и Псалтырь, въ 1569-70 гг. Но престарвлый Григорій Ходкевичь впаль въ некоторое разслабленіе и не пожелаль покровительствовать долже книгопечатанію, а посовътоваль Ивану Өедорову заняться сельскимъ хозяйствомъ на подаренномъ ему участкъ. Товарищъ сего послъдняго Петръ Тимовеевъ перешолъ въ городъ Вильну, гдф потомъ работалъ въ извъстной типографіи братьевъ Мамоничей. Самъ Оедоровъ, страстно полюбившій тинографское діло, также ни за-что не хотвлъ изменить ему и печатный станокъ променить на рамо. Онъ повинуль свой участовь, на которомь могь бы вести безбёдное существованіе, отправился въ Галицію и поселился во Львов'в, гд'в устроиль типографію при Успенскомъ храмв. Первою внигою, которую онъ здёсь отпечаталь, быль Апостоль, въ 1574 году. Въ 1580 году мы встрвчаемъ его въ Острогв, куда его пригласиль знаменитый ревнитель православія, воевода Кіевскій князь Константинь Константиновичь Острожскій, и гдф онъ успаль отпечатать Псалтырь и Новый Завёть, а въ следующемъ году Библію. Однако и здёсь нашъ печатнивъ оставался недолго, и воротился во Львовъ. Тутъ онъ не нашелъ себъ ни одного богатаго и сильнаго покровителя; тавъ какъ мъстные знатные роды большою частію уже успъли ополячиться, а убогое православное духовенство Львовское не могло оказать ему значительной матеріальной поддержки. Иванъ Өедөровъ, будучи человъкомъ семейнымъ и удручаемый бользиями, терпълъ крайнюю бъдность. Еще до поъздки въ Острогъ онъ принужденъ быль заложить Евреямь свои типографскіе снаряды за 411 злотыхъ. Этоть скромный и многострадальный русскій труженикь умерь въ 1583 году. Онъ погребенъ при Львовскомъ Святоонуфріевскомъ монастыръ. Надгробная плита съ надписью «Іоаннъ Оедоровичъ

друкарь москвитинъ» и пр. находится нынѣ въ притворѣ церкви св. Онуфрія. Спустя нѣсколько времени, галицкій епископъ извѣстный Гедеонъ Балабанъ вмѣстѣ съ львовскими мѣщанами выкупилъ у Евреевъ печатный станокъ и другіе типографскіе приборы. Это дало возможность возобновить церковнославанскую типографію при ставропигійской Успенской церкви, при которой устроилось потомъ и Львовское православное братство. (88)

Въ ряду выдающихся литературныхъ наматниковъ XVI въка совершенно особое мъсто занимаетъ сборникъ разныхъ правилъ житейской мудрости, озаглавленный именемъ Домостроя. Сочиненіе его приписывали знаменитому священнику Сильвестру; но болве тщательный разборъ сего памятника показываеть, что эта книга составилась постепенно, съ помощью многочисленныхъ заимствованій изъ разныхъ древнерусскихъ сборнивовъ церковнаго характера (каковы: Златоусть, Измарагдь, Златая Чепь п особенно «Стословъ» Генналія, архіепископа Цареградскаго). Такія заимствованія относятся преимущественно въ первой части Домостроя, которая наполнена наставленіями объ обазанностахъ религіозныхъ и можеть быть озаглавлена «о Духовномъ строенім». Здёсь преподаются наставленія, какъ соблюдать православную вфру, почитать духовный чинъ н царскую власть, укращать свой домъ образами, молиться, кормить нищихъ и странныхъ и пр. Вторая часть, именуемая «О мірскомъ строеніи», заключаеть въ себъ правила объ отношеніяхъ главы семейства въ женв, чадамъ и домочадцамъ: какъ воспитывать детей въ страхе Божіемъ, а детямъ любить отца и матерь и повиноваться имъ, какъ мужу учить свою жену, а ей «какъ Богу угодить и мужу своему уноровить», какъ держать слугъ и смотреть за ними, какъ беречь отъ болёзней, всякихъ скорбей, особенно отъ волщебства и т. д. Третья и самая общирная часть, «О домовномъ строенін», посвящена подробнымъ наставленіямъ по разнымъ отраслямъ домашняго хозяйства; напримъръ: какъ хозяйба должна распредвлять рукодвльныя работы и смотреть за ними, какъ двлать годовые запасы и покупать всякіе товары, ходить за садомъ и огородомъ, устраивать пиръ, варить пиво и сытить медъ, дозирать за хлибниками и поварами, что готовить въ постъ и мясойдъ, какъ держать житницы, закрома, свиники, погреба и ледники, какъ хранить въ нихъ запасы и пр. Эта хозяйственная часть Домостроя даеть намь подробныя сведенія о домашнемь быте

предковъ, о внутреннемъ распорядкѣ, о частихъ дома и всѣхъ его хозяйственныхъ принадлежностихъ, платъѣ, посудѣ, рухляди и всей такъ называемой движимости.

Священникомъ Сильвестромъ или къмъ либо еще до него разныя части Домостроя были собраны и приведены въ порядокъ. Самому Сильвестру во всякомъ случат принадлежитъ заключительная (64-я) глава Домостроя. Она представляетъ посланіе, обращенное къ его сыну Анфиму и жент сына Пелагет; здтсь вкратит повторяются главныя правила, извлеченныя изъ полнаго Домостроя, съ присоединеніемъ указаній на примітръ собственной жизни. Глава сія извтстна подъ именемъ «Малаго Домостроя». Изъ этой главы видно, что сынъ Сильвестра Анфимъ служилъ царскимъ приставомъ у таможенныхъ дёлъ.

Домострой вообще изображаеть быть зажиточнаго человъка въ чертахъ, такъ сказать, идеальныхъ, т. е. какъ по понятіямъ того времени слъдовало домохозянну и домохозяйкъ жить и вести свою семью и челядинцевъ. Правила, собранныя здъсь, конечно выработаны какъ самою жизнію, самою русскою дъйствительностію, такъ и церковными преданіями, усвоенными преимущественно изъ византійскихъ писателей. Если осуществить всъ эти правила, то получаемъ слъдующую картину.

Передъ нами просторные, теплые и свётлые хоромы, окруженные обширнымъ дворомъ со всёми хозяйственными строеніями и принадлежностами. Житницы, закрома, сушила, бочки, сундуки и короба, погреба, ледники и пр. полны всякихъ съёстныхъ запасовъ, каковы: солодъ, рожь, овесъ, ишеница, мука, горохъ, конопля, греча, толовно, сухари, хлёбы, валачи, сыры, яйца, пиво, сыченое и простое, брага, разные квасы, хлёбные и яблочные, кислыя щи, вино, горячее и фрязское, меды всякіе, уксусь, отруби, дрожжи, хивль, медъ, масло, соль, полтевое мясо, свежее и солонина, всякая рыба, свёжая и просольная, прутовая, вялая и вётреная, лукъ, чеснокъ, огурцы, капуста, ръпа, рыжики, икра, рассолы, морсъ, аблови, груши, дыни, арбузы, сливы, лимоны, пастилы и пр. Въ влетяхъ и подвлетяхъ хранятся всякое платье и збруя: епанчи, шапки («кебенки»), шляпы, рукавицы, полости войлочныя н медвёжьи, ковры, попоны, сёдла, саадаки и луки со стрёлами, сабли и топорки, рогатины, пищали, узды, стремена (состроги»), плети, кнуты, вожжи, моржовыя и ременныя, шлеи, хомуты, дуги, оглобли, мехи дымчатые, сумы и мехи холстинные (т. е. мешки), шатры и пологи, ленъ и посконь, веревки и канаты («ужища»), мыло и зола, гвозди, цвии, замки, топоры, заступы и всякій железный запась. А въ амбаре помещаются въ одномъ сани, дровни, тельги, колеса, возки, коптаны, колымаги, въ другомъ всякая «поваренная порядня»: корыта, жолобы, корцы, сита, рашота, флаги и пр. На конюшнахъ стоятъ кони, въ клавахъ коровы, свиньи, гуси, утки, куры и пр. Главный помощникъ домовладыки или «государя» въ хозяйственномъ дёлё его "ключникъ" или "дворецкій", который обязань за всёмь присмотрёть: чтобы всякая вещь сохранялась бережно, чтобы лошадямъ давалось важдый день свиа потребное количество, а подъ ноги подстилалась свъжая или перетрясенная солома, чтобы на водопой лошадей водили бережно и «робята бы на нихъ не гоняли», чтобы ихъ попонами растирали и накрывали, чтобы конюхи и другіе слуги съ фонаремъ ходили вечеромъ въ конюшню и хлава бережно, чтобы всякому запасу ключникъ велъ счетъ и что нужно держалъ бы подъ замвомъ и выдаваль бывсе по счету, а за слугами смотрель бы, чтобы каждый делалъ свое дело, чтобы все было въ свое время вычищено и подметено.

Впутри дома надъ слугами и служанками распоряжается козяйка, сама въ свою очередь во всемъ послушная своему мужу. Она встаеть ранве всвхъ и распредвляеть всякое рукодвліе, заказываетъ поварамъ кушанья, и смотритъ затъмъ, чтобы все было чисто и прибрано въ горницъ, въ съняхъ, и на крыльцъ, и на лъстницъ, столовая посуда и сватерти, постели и платья; рубашви, убрусы п ширинки чтобы были вымыты и бережно укладены; а также мониста и всякія украшенія хранились бы въ сундукахъ, корабьяхъ за замками, а влючи были бы у нея въ маломъ ларцъ. Она смотрить за слугами, чтобы тв держали себя смирно и чиню, чтобы блюда, ложин, ковши, братины, ведра, квашни, горшки, кувшины, корчагивсе это было тщательно вымыто, выскрещено, вытерто, высушено п положено на свое мъсто, а не валялось бы по лавкамъ. Передъ пижнимъ крыльцомъ постлана солома или съно, а у съней передъ дверьми рогожка или войлокъ для отиранія грязныхъ ногъ. Во всякомъ сколько инбудь важномъ дёлё хозяйка спрашивается мужа. Надъ встить въ дом'й царить его хозяннъ. Онъ наблюдаетъ прежде всего благочестіе: у него въ дом'в не только везд'в святыя иконы, но есть особая образная или крестовая комната, куда вся семья и домочадцы утромъ и вечеромъ собираются на мочитву; кромъ того

мужъ не долженъ пропускать ни одной церковной службы; а жена ходить въ церковь, когда нужно, по совъту съ мужемъ; также и въ гости она ходить только съ позволенія мужа. Сей послъдній держить въ страхѣ всю семью и домочадцевъ, для чего прибъгаетъ къ частымъ побоямъ, наказываетъ за всякій проступовъ и особенно за ослушаніе. Домострой совътуетъ слугъ и дѣтей, «смотря по винѣ, наказывать и раны возлагать». Но въ тоже время порядочный домовладыка прилежно заботится о своихъ домочадцахъ и холопахъ: онъ ихъ хорошо кормитъ, поитъ и одъваетъ, учитъ страху Божію, въжеству и смиренію, а также разнымъ добрымъ промысламъ; за службу награждаетъ платьемъ, конемъ, а то и пашнею или какою торговлею.

Лучшіе люди того времени, повидимому, сознавали не христіанское начало рабства и еще при жизни своей отпускали на волю своихъ холопей. Такъ Сильвестръ въ своемъ Маломъ Домостров ндеть далве Полнаго Домостроя и разсказываеть, что «всвхъ своихъ работныхъ онъ освободилъ и надёлилъ; выкупалъ и чужихъ рабовъ, чтобы дать имъ свободу, и всё его домочадцы живутъ у него по своей воль, будучи свободными». Многихъ сиротъ и холопей обоего пола онъ вскормилъ въ своемъ домв и научилъ, въ чему вто былъ способенъ: кого грамотъ и книжному дълу или иконному письму, кого серебряному мастерству или другому рукодёлью, иныхъ торговав. А жена его воспитала многихъ бъдныхъ дъвицъ, научила рукодёлью и всякому домашнему дёлу и повыдала замужъ; а парней они поженняи. И всё они теперь свободные живутъ своимп домами; одни занимаются промыслами, другіе торгують; нівкоторые, нанболъе грамотные, уже сдълались дьяконами и священниками или дьявами и подъячими. Скльвестръ въ особенности увъщеваетъ своего сына беречься «пьянственнаго недуга», соблюдать законный бракъ и никому не давать на себя ни въ чемъ ни кабалы, ни записи. Въ примъръ онъ указываетъ на себя; ни за кого онъ не давалъ поруви, а потому никогда ни съ къмъ на судъ не бывалъ; если что покупаль, то платиль безъ волокиты, а если продаваль, то безъ всякаго обмана; въ случав его товаръ кому не полюбится, то бралъ его назадъ и деньги возвращаль. Относительно брачнаго житія онъ говорить сыну: «я не зналь другой женщины, кромъ твоей матери».

Наставленія Домостроя объ отношеніяхъ мужа къ женѣ приводять насъ къ вопросу о положеніи женщины въ древнерусской семьѣ вообще.

Однимъ изъ важивищихъ последствій Татарскаго ига было менъе свободное состояніе женщины на Руси, чъмъ въ прежнія времена. Вивств съ огрубвніемъ правовъ, естественно, высшіе влассы стали притать женщину, особенно дівнцу, отъ общенія съ посторонними мущинами, и, по образцу восточному, начало развиваться ея теремное уединеніе. Браки стали заключаться не по взаимной склонности и предварительному знакомству, а устроивались родителями при посредствъ свахъ, не спрашивая согласія дътей. При деспотизмъ мужа или главы семейства, жена заняла совершенно подчиненное, почти рабское положение; въ качествъ домоправительницы она наставляла и наказывала домочадцевь, но въ тоже время сама должна была теривть побои и всякое унижение отъ мужа, который по понатівиъ того времени долженъ быль любя «учить жену», т. е. бить ее. Последнее правило распространялось одинаково на все сословія, выстія и низтія. До какой степени сама русская женщина прониклась мыслью, что любовь и побои неразлучны другь съ другомъ, показываетъ извъстный анекдотъ, сообщаемый иностраннымъ наблюдателемъ (Герберштейномъ). Одинъ иноземецъ, находившійся въ московской службь, быль женать на Русской, и жена выразила ему сомнъніе въ его любви, такъ какъ онъ никогда ее не билъ. Иноземецъ, чтобы довазать ей свою любовь, началъ жестоко ее бить, такъ что потомъ она умерла отъ побоевъ. Въ виду такого варварскаго обращенія, отъ котораго нерёдко происходили увёчья и выкидыши у беременныхъ, Домострой совътуетъ мужу учить жену не передъ людьми, а наединъ, и не бить ее кулакомъ, пинкомъ или палкою, а постегать плетью, «по винъ смотря», чтобы и бережно, и разумно, и больно. А если вина велика и дъло кручиновато, особенно за страшное ослушаніе, то «снявъ рубашку плеткою віжливенько побить за руки держа». «Да поучивъ, примолвити; а гићвъ бы не былъ; а люди бы того не въдали и не слыхали; жалоба бы о томъ не была». Какъ ни кажется страннымъ это узаконеніе побоевъ жены со стороны мужа въ устахъ моралиста XVI въка, однако, принимая во вниманіе грубость нравовъ и суровость отношеній той эпохи, наставленія Домостроя являются уже нівторыми смягченіемъ жестокихъ обычаевъ.

Ненадобно однако думать, чтобы въ дъйствительности всъ русскія жены той эпохи подвергались жестокимъ побоямъ, трепетали передъ своими мужьями и вели себя крайне смиренно. Тутъ миогое конечно зависъло отъ характера объихъ сторонъ. Далеко не всъ мужья отличались суровостью и желёзною силою воли; при часто встрвчавшемся добродушін мужей, жены, особенно умныя и ласковыя, умёли и тогда не только смягчать суровыя отношенія, но и подчинять себъ мужей, особенно слабохарактерныхъ. А хитран и блудливая жена точно также умъла обманывать своего мужа и заводить близкое знакомство съ постороннимъ мущиною. Домострой по сему поводу усердно предостерегаетъ мужа и жену отъ «потворенных» бабъ», какъ тогда назывались сводни. Эти бабы пользовались тёмъ временемъ, когда служанки ходили на рёку полоскать бёлье, тамъ искусно ихъ подговаривали, и потомъ сводили съ мущинами, или посредствомъ нихъ пронивали въ домъ и вступали въ сношение съ самой госпожей подъ разными предлогами: то приносили какую-нибудь вещь какъ бы на продажу, то приходили съ какими-нибудь кореньями и зельями волшебными или наговорными, иногда авлялись подъ видомъ гадальщицъ; а между твиъ ловко заводили рвчь о страстномъ желаніи такого-то молодца познавомиться съ госпожей и, если она поддавалась, то устранвали свиданія.

Иностранцы, посъщавшіе Россію, вообще неблагосклонно отзываются о русскихъ нравахъ и говорятъ о склонности русскихъ мужей въ нарушению брачной върности, что подтверждается и разными домашними источниками. Но относительно женщинь упрекъ въ легиихъ нравахъ относится собственно къ низшимъ классамъ, гдъ на женщинахъ лежало бремя домашнихъ и полевыхъ работъ, гдв не было теремной жизни, и оба пола свободно обращались другь съ другомъ. Извъстно, какой распущенности въ нъкоторыхъ мъстностихъ предавались во время полуязыческихъ игрищъ, на которыя сходилась молодежь обоего пола. Самое таниство брака въ глухихъ краяхъ древней Руси еще не успъло получить характеръ прочнаго священнаго союза, и простолюдины продолжали смотреть на него какъ на принадлежность людей богатыхъ и знатныхъ. Даже служилые люди иногда слишкомъ легко относились въ брачному союзу и, отправляясь на службу въ отдаленныя мъста, завладывали своихъ женъ товарищамъ съ правомъ пользованія.

Лучшимъ, т. е. болѣе свободнымъ и болѣе почетнымъ, положеніемъ пользовалась женщина въ Новгородскомъ и Псковскомъ краѣ, гдѣ вліяніе татарщины было гораздо слабѣе. Но въ XVI вѣкѣ это вліяніе и здѣсь усилилось при посредствѣ московскихъ порядковъ и московскихъ переселенцевъ.

Въ древней Руси однимъ изъ любимыхъ предметовъ, надъ которымъ упражнялись русскіе книжники-моралисты еще со временъ
Даніила Заточника, были разсужденія, притчи и сказанія о «злыхъ
и хитрыхъ женахъ», о злобъ женской и т. п. Правда, подобныя
литературныя произведенія большею частію были основаны на заимствованіяхъ изъ разныхъ иноземныхъ источниковъ, восточныхъ и
западныхъ, начиная съ отцовъ Церкви, и вообще представляли черты,
такъ сказать, общечеловъческія; тъмъ не менте въ нихъ нерта да
проглядывали и русскія бытовыя черты, свидтельствующія, что
заимствованія падали на благодарную почву, и что русская женщина далеко не была такимъ страдательнымъ и подавленнымъ существомъ, какъ это обыкновенно полагаютъ на основаніи того семейнаго деспотизма, которымъ былъ вооруженъ мужъ или демовладыка,
и того теремнаго затворничества, которому были подвержены женщины высшихъ классовъ.

Радомъ съ злонравными женами древнерусская словесность представляеть намъ и образцы высокой женской добродътели, доказывающіе, что тъ благочестивыя, кроткія и трудолюбивыя жены и козяйки дома, о которыхъ говоритъ Домострой, не были какимъ то недостижимымъ идеаломъ, но являлись и жили въ русской дъйствительности; чему въ особенности помогали глубокая христіанская въра и строгое, аскетическое направленіе въка, которое при разносторонней природъ Русскаго илемени какъ то легко уживалось рядомъ съ наклонностью ко всякаго рода излишествамъ и распущенности. Такую идеальную женщину находимъ мы въ повъсти о Юліаніи Лазаревской.

Она родилась отъ благочестивой четы, происходившей изъ Мурома, но жившей въ Москвъ, такъ какъ отецъ ея Юстинъ Недюревъ быль однимъ изъ царскихъ ключниковъ при Иванъ IV. Въ дътствъ своемъ она лишилась матери и была взята на воспитаніе своей бабкой, а послѣ ея смерти теткой. Такимъ образомъ Юліанія росла въ Муромскомъ краю. Съ ранняго возраста она обнаружила смиреніе и благочестіе; прилежала посту и молитвѣ и удалялась отъ игръ и "пустошныхъ" пѣсвей, которыми увеселялись ея сверстницы. Дѣвицы, даже и боярскія дочери, тогда не учились грамотѣ, а упражнялись въ разномъ рукодѣльи. Юліанія очень успѣвала въ семъ послѣднемъ, особекно въ пряденіи и вышиваніи на пяльцахъ. Но такъ какъ церковь была довольно далеко отъ села, то ей во все время ея дѣвичьей жизни не пришлось посѣщать церковную службу.

Шестнадцати лъть ее выдали замужъ за родовитаго и богатаго человћка, по имени Георгія Осорынна; ихъ повінчаль въ его селів Лазаревь, въ церкви св. Лазаря, священникъ Потапій, который и далъ имъ наставление какъ жить по Закону Божию. Юліанія съ ревностію исполняла его наставленіе. Осорынть жиль съ своими родителями. Она оказывала послушание свекру и свекрови, а тъ поручили ей «править все домовное строеніе». Мужъ ся подолгу отлучался на царскую службу, и тогда молодая жена еще усердиве занималась какъ домашнимъ хозяйствомъ и рукодъльемъ, такъ молитвою и дёлами благотворенія. Всякій вечеръ творила она до 100 земныхъ поклоновъ съ коленопреклонениемъ, вставала и молилась по ночамъ; съ ранняго утра она уже была на ногахъ; при чемъ не требовала въ себъ рабынь для помощи, но умывалась и одъвалась сама. Съ холопами обращалась ласково, неклась объ ихъ довольствіи пищею подеждою; провинившихся старалась исправлять кротостію, заступалась за нихъ передъ свекромъ и свекровью; нищихъ, вдовъ и сиротъ принимала, кормила, и по возможности надъляла. Особенно проявила она свою благотворительность, когда Русскую землю постигли голодъ и моровая язва; тогда она последній кусовъ дёлила съ голодными и собственными руками омывала гнойныя язвы, межъ твиъ какъ другіе боялись всякаго прикосновенія въ зараженнымъ. Когда умерли ел свекоръ и свекровь, она осталась полною хозяйкою въ домъ. Судьба послада ей жестокое испытаніе. У нея было нъсколько сыновей и дочерей. Между дътым ея и холонами происходили частыя ссоры, воторыя она старалась усмирять; но, кажется, мёры кротости не всегда были успёшны. Однажды холопъ убилъ ел старшаго сына, а другого сына убили на царской службъ. Тогда Юліанія хотьла всю себя посвятить Богу, и просила мужа отпустить ее въ монастырь. Мужъ умолилъ ее не новидать его и дътей; Юліанія осталась, но съ условіемъ хотя жить виъстъ, однаво превратить супружескій союзь. Съ этого времени она окончательно предалась посту, молитвъ, добрымъ дъламъ и посъщенію храма Божія. Будучи сама неграмотною, она очень любила слушать божественныя книги, которыя читаль еймужь. Сей последній умеръ прежде нея. Жена раздала щедрую милостыню ради его памяти и заказывала многіе сорокоусты по монастырямъ и церквамъ.

Хотя Юліанія продолжала жить въ міру, но старалась во всемъ уподобиться самой строгой подвижницѣ. Свою теплую одежду раздавала нищимъ, а сама и въжестокія зимы ходила легко одётая, са-

поги обувала на голыя ноги и вийсто стелевъ клала въ нихъ орвховую скорлупу; снала не на постелв, а на дровахъ, которыя влала острыми вонцами къ твлу, а подъ ребра свои подвладывала железные илины. Житіе ея разсказываеть, что, подобно святымь подвежницамъ, она была искушаема видвијями бесовскими; бесы являлись въ ней и пытались ее смущать; но всегда были прогоняемы ея молитвами и слезами. Имва въ рукахъ четки (обычную принадлежнось того времени не только духовныхъ, но и мірянъ), она постоянно творила молитву, такъ что и во сив уста ся двигались. Такъ дожила она до временъ царя Бориса Годунова, когда Русскую землю посётиль страшный голодь. Юліанія распродала все: скоть, платье, домашнюю утварь, чтобы покупать жито, кормить свою челядь и подавать милостыню нищимъ. Въ это время она переседилась изъ Муромскаго врая въ Нижегородскій. Миогихъ рабовъ своихъ она отпустила на волю, будучи не въ состояніи ихъ прокормить, а оставшихся принуждена была питать клібомъ, смівшаннымъ съ лебедою и даже съ корою древесною; такъ велико уже было оскудение. Навонецъ и сама она скончалась въ эту бедственную пору, въ 1604 году. Тъло ел отвезли въ село Лазарево и погребли рядомъ съ ея мужемъ у церкви Лазаря. Праведное житіе Юліанін было потомъ описано однимъ изъ ся сыновей. Мы не думаемъ, чтобы подобныя женщины были редении явленіями въ древней Руси. Житіе ся повазываеть также, что далеко не всё мужья того времени изображали изъ себя грозныхъ деспотовъ, надъляющихъ жестокими побоями жену и всёхъ своихъ домашинхъ, и что свекоръ и свекровь также бывали люди добродушные, которые жили въ наилучшихъ отношеніяхъ со своей невъсткой (89).

Отъ памятниковъ письменности обратимся къ памятникамъ стронтельнаго искусства въ данный періодъ, т. е. къ памятникамъ храмового зодчества. Въ этой области мы встрвчаемся съ нъсколько новымъ для насъ типомъ или по крайней мъръ съ значительнымъ видоизмъненіемъ прежняго.

Государственное объединение русскихъ земель вийстй съ возвращениемъ политической независимости и полной самобытности, какъ это вездй бываетъ, не могло не отразиться оживлениемъ и замитнымъ движениемъ въ самой внутренией жизни народа. Такому движению особенно способствовали возобновление болие близкихъ сношений съ Западной Европой и начатый Иваномъ III вызовъ въ Россію всяваго рода мастеровъ и художниковъ, по преимуществу изъ Италін, гдв тогда Эпоха Возрожденія находилась въ полномъ расцевтв. Мы знаемъ, что итальянскими художниками и мастерами между прочимъ были сооружены Успенскій соборъ и ніжоторые другіе храмы Московскаго Кремля. Храмы эти представляють всё главныя черты извёстнаго Суздальско-Владимірскаго стиля, и указывають на то, что итальянскіе архитекторы должны были подчиняться требованіямъ православнаго, т. е. византійско-русскаго церковнаго зодчества. Тъмъ не менъе они и въ эту сферу внесли нъкоторую собственную струю. Главное вліяніе ихъ отразилось въ области техники, особенно въ искусствъ дълать прочныя церковныя постройки изъ виринча. (Лучшіе суздальско-владимірскіе храмы были построены изъ бълаго камия). По всей въроятности, новыя сооруженія и вообще строительная д'автельность того времени дали сильный толчовъ русскому храмовому зодчеству, которое не замедлило проявить яркія черты самобытнаго творчества и чисто народнаго BEYCS.

Жители русскихъ равнинъ, изобильныхъ лесомъ и бедныхъ камнемъ, естественно выработали издревле своеобразное плотничное искусство и привычку къ дереваннымъ постройкамъ, приноровленнымъ къ условіямъ сввернаго климата съ его суровою сивжною зниой. Основою русскаго жилья служиль ввадратный бревенчатый срубъ или «влёть», и если это жилье, смотря по степени достатка, нринимало большіе разміры, усложнялось, обращалось въ «хоромы», то оно состояло изъ нёсколькихъ клётей, связанныхъ другь съ другомъ крытыми переходами или «свиями». Въ зажиточныхъ домахъ влёти строились въ два яруса; нижній ярусъ составляль «подклётье», а верхній или горній заключаль въ себ'в «горницы», назывался вообще «верхомъ». Древняя Русь любила высокія зданія, такъ что нъкоторыя влети у бояръ, дворянъ и купцовъ строились въ три аруса, и получали видъ башни; такія возвышенныя части хоромъ носили общее название теремовъ; а особенио выдающаяся по своей высоть влыть, срубленная въ нысволько ярусовъ, съ свытлыми овнами на всё стороны, имёла разныя названія: «свётлица», «повалуша», «вышка», «чердавъ». Въ высокіе хоромы вела крытая лъстница, раздъленная на двъ, иногда на три части площадвами: или «рундуками» и называемая «крыльцо» (т. е. родъ крыла, приетавленнаго въ зданію), края котораго окаймлялись перилами съ точеными балясами или кувшинообразными колонками. Кругомъ

теремовъ иногда шли галлерен или «гульбища» (балконы) съ такими же перилами и балясами. Простая влёть или изба поврывалась двускатною кровлею, которая обыкновенно поднималась круго, чтобы не задерживать зимняго сивга; а высокія квадратныя кліти зажиточныхъ людей имъли вровлю на четыре ската; такія четырехскатныя кровли на теремахъ и вышкахъ поднимались довольно высоко, т. е. выводились «шатромъ». Если же теремъ представляль продолговатый четыреугольникъ, то онъ покрывался двускатною кровдею съ округлыми боками и заостреннымъ ребромъ; подобная кровля называлась «бочкою». Эта бочковатая форма примънялась иногда и въ квадратнымъ теремамъ; тогда получалось четырехстороннее округлое покрытіе, сведенное къ вершинъ въ одну стрелку, и такое покрытіе называлось «кубомъ». Иногда бревенчатыя влети делались съ обрубани по угламъ, такъ что получалась шести или восьмигранная форма; подобная постройва особенно примънялась въ городовниъ башнямъ, иначе «вежамъ» или «столпамъ».

Всв эти выработанныя привычкою и народнымъ вкусомъ деревянныя формы естественно придагались и въ построенію Божьихъ храмовъ. Сельская и часто городская церковь была ничто иное какъ простая высовая влёть; съ восточной стороны въ ней прирубался выступъ или алтарь, а съ западной другая клёть или трапеза. Древніе акты прямо говорять о такомъ храмв, что онь поставлень кантски, т. е. на подобіе ввадратной кліти. Кровля его была или двускатная, или четырехскатная съ особою маковицей или главой, надъ которой водружался кресть. Дальнейшее движение храмового деревяннаго зодчества представляють не квадратныя клёти, а многогранныя, на подобіе помянутыхъ выше городскихъ башенъ или столновъ, и следовательно приближающіяся къ округлой формъ; эти постройки по выраженію того времени не клётски ставились, а «рубились въ уголъ». Такіе многоугольные срубы требовали уже шатроваго нокрытія, которое очень возвышало зданіе, а потому сділалось любинымъ крамовымъ поврытіемъ въ древней Руси. Главы церковныя также стали вытагиваться вверхъ заостренною стрвакою, но съ округании или вубастыми боками. Такимъ образомъ получилась столь распространившаяся на Руси грушевидная или луковичная форма церковной главы, которан обывновенно возвышается на особой круглой или многогранной шев. Болве просторные, болве богатые деревянные храмы, имъвшіе разные «придълы», представляли соединеніе нѣсколькихъ квадратныхъ кльтей или многогранныхъ стол-

новъ, каждый съ особою главою; а въ соборномъ храмъ обывновенно надъ среднею влётью устранвалось пять главъ. Это пятиглавіе было заимствовано отъ каменныхъ храмовъ. Каменные храмы въ столицъ и большихъ городахъ долго держались своего основного византійсваго типа, получившаго на Руси и вкоторыя небольшія видонам'ьненія или отличія въ стиляхъ Кіевскомъ, Суздальскомъ и Новогородскомъ. Но когда съ конца XV столетія въ столичныхъ сооруженіяхъ повіня боліве свободнымь духомь эпохи Возрожденія, тогда характерныя и любимыя черты русскихъ деревянныхъ храмовъ пронивли въ наше каменное (собственно вирпичное) храмовое зодчество и, смашавшись съ прежнимъ Византійско-русскимъ стилемъ, вызвали въ этой области расцевтъ новаго, попреимуществу русскаго, стиля. Главными его принадлежностями являются: многогранная, столиовая форма основного зданія; пирамидальная, шатровая вровля; дуковичная глава на сравнительно узкой шей; наперть или крытое врильно съ кувшинообразными колонками и шатровою надъ нимъ свиью. Отъ прежилго Византійско-русскаго стиля онъ заимствоваль украшеніе кровли маленькими арками или «закомарами», иначе «кокошниками». Эти закомары или кокошники чаще всего имъють заостренную вершину, т. е. представляють поперечный разрёзь поманутаго выше бочкообразнаго покрытія. Впоследствін вся кровля храма иногда составлялась изъ такихъ кокошниковъ, ряды которыхъ постепенно съуживаются къ вершина или къ церковной главъ, что придаетъ подобной кровит чрезвычайно узорный, затъйливый характеръ.

Первый извістный намъ ваменный храмъ столнового и шатроваго стиля относится во времени Василія III. Въ 1532 году былъ ностроень имъ такой храмъ въ подмосковномъ великокняжескомъ селі Коломенскомъ во имя Вовнесенія. (Около того-же времени другой подобный храмъ сооруженъ во имя Устікновенія Главы Іоанна Предтечи близъ Коломенскаго, въ селі Дьякові. А самымъ блестящимъ представителемъ этого стиля явился сооруженный Иваномъ IV въ москві соборъ Покрова Пресв. Богородицы, извістный въ народі боліве подъ именемъ Василія Блаженнаго.

Въ намать взятія Казани Иванъ Васильевичъ уже въ 1553 году приказаль поставить деревянную церковь Св. Троицы на краю рва, который шелъ отъ Кремля въ Китай-городу, вблизи Фроловскихъ воротъ (нынъ Спасскихъ). Къ нему же былъ пристроенъ храмъ Покрова Богородицы съ нъсколькими придълами. А въ 1555 году,

послъ взятія Астрахани, благодарный государь, желая ознаменовать завоеваніе Татарскихъ царствъ, повелёль разобрать эти деревянные храмы, и на мъстъ ихъ воздвигнуть каменные, съ церковыю Покрова Богородицы какъ главной въ срединъ и съ восемыю вокругъ нея придълами, какови: Живоначальныя Троицы, Александра Свирскаго, Варлаама Хутынскаго, Николы Вятскаго, Кипріана и Устиньи, Входъ въ Герусалимъ и др. Очевидно главный храмъ и его придвлы пріурочены въ событіямъ Казанской осады: 1 овтября въ праздникъ Покрова решенъ приступъ, а 2 октября въ день Кипріана и Устиньи взять самый городь, и т. д. Такимъ образомъ воздвигнуть храмъ о девяти верхахъ. Постройка всего зданія продолжалась около пяти леть. Храмъ сталъ называться Соборомъ Покрова «что на рву». На томъ же мъств, при прежней церкви, быль похоронень въ 1552 году весьма любимый народомъ московскій юродивый Василій Блаженный, котораго літопись называеть «нагоходець», по его обычаю лето и зиму ходить безъ одежды. При царе Оедоре Ивановичъ въ 1588 году по случаю молвы о чудесахъ, совершавшихся на гробъ юродиваго, къ Покровскому собору пристроена еще небольшая церковь во имя Василія Блаженнаго, и внослідствін весь соборъ сталъ извъстенъ въ народъ преимущественно подъ симъ именемъ.

Этоть соборь Покрова или Василія Блаженнаго представляєть целую группу башнеобразныхъ храмовъ, воздвигнутыхъ на одномъ основанін, которое общимъ своимъ планомъ однако не отступаеть отъ византійскаго типа, освященнаго преданісиъ. Всё сін храмы испещрены узорчатыми фризами, поясами, закомарами или кокоминсками и -и схиншеви в воторого видотов, имавал иминдивичений принаривного при в линдрическихъ тамбурахъ, разнообразно украшенныхъ, и которыя быле поврыты арко-блиставшими металлическими листами, также уворчатыми и также различными по своему рисунку; что придавело особую врасоту всему зданію. А изъ средины этой группы высоко поднимается шатровый или пирамидальный верхъ главнаго, т. е. Покровскаго, храма, также осьмигранный какъ и самый храмъ. Вообще въ семъ зданіи въ значительной степени выразился, своеобразный русскій вкусь съ его любовью ко всякому ласкающему глазъ узорочью и гармоничному разнообразію частей. Наиболье выдающееся достоинство зодчаго это чувство соразмърности или пропорціональности, выдержанное и въ целомъ, и во всехъ подробностяхъ; замечательна также удивительная прочность всего сооруженія, съ виду такого дегкаго и затвйливаго. Иностранцы XVI и XVII въковъ неръдко съ восторгомъ отзываются о красотъ и пріятномъ впечатлюніи, которое производилъ этотъ храмъ. Нікоторые изъ нихъ даже сообщають баснословное преданіе, будто Иванъ Грозный, върный своему тиранству, по окончаніи постройки веліль ослівнить зодчаго для того, чтобы онъ уже не могь потомъ нигді соорудить другой подобной церкви. Имя главнаго зодчаго къ сожалівню до насъ не дошло. (Впослідствій соборъ, опустошенный пожаромъ, подвергся ніжоторыть переділкамъ и прибавкамъ, а также былъ снаружи раскрашенъяркими разноцвітными красками). Вполнів проявившіеся здісь, русскій вкусь и русскіе строительные пріємы во многомъ напоминають пріємы и формы архитектуры Средней Азій, Персій и особенно Индій (\*\*).

## XIV.

## НАЧАЛО ЦЕРКОВНОЙ УНІМ ВЪ ЗАПАДНОЙ РУСИ.

Водвореніе іевунтовъ въ Польшт и Литвт. — Икъ коллегін. — Совращеніе Радивиловъ и другихъ протестантовъ. — Неустройства Западнорусской церкви. — Епископы Красенскій и Лавовскій. — Кіевскіе митрополиты. — Галицко-Львовская епархія и Гедеонъ Балабанъ. — Львовское братство. — Ивбирательная борьба послт Баторія. — Московская кандидатура. — Выборъ Сигизмунда III. — Патріархъ Іеремія въ Вильнъ. — Кириллъ Терлецкій и Ипатій Поттай. — Вопросъ объ уніи и приготовленія къ ней. — Миханлъ Рагоза и подпись епископовъ на унію. — Провозглашеніе уніи въ Римъ. — Ревность къ ней Сигизмунда. — Брестскій соборь. — Разділеніе его на дві стороны. Переговоры и обоюдныя постановленія. — Усердіе князя Острожскаго и возбужденіе среди православныхъ. — Литературная борьба.

1569 годъ отмъченъ двумя важными событіями въ исторіи Западной Руси: въ этомъ году завершилась политическая унія Литворусскаго государства съ Польшею; въ томъ же году водворились въ Литовской Руси ісзуиты, немедленно принявшіеся хлопотать о церковной уніи сей православной Руси съ католическою Польшею.

Первый, озаботившійся призывомъ ісзуитовъ въ польскія области, былъ епископъ Вармійскій (въ Западной или Королевской Пруссіи) вардиналь Гозій, наиболю энергичный между польскими прелатами поборникъ католицизма въ его борьбю съ реформаціей. Ісзуиты представлялись тогда наилучшимъ орудіемъ для воспитанія юношества въ преданности католической церкви; а потому ісзуитскія коллегіи и школы распространялись съ замічательною быстротою. Въ 1564 году кардиналь Гозій, съ помощью папскаго нунція Коммендоне, водвориль въ своей епархіи ісзуитскую колонію изъ 11 человівть, которые въ слідующемъ году открыли воспитательную коллегію изъ пяти классовъ. Сначала они съ большимъ трудомъ добыли нісколько учениковъ; но потомъ, благодаря искусному об-

разу дъйствія, дъло пошло успъшно; не только католики, даже протестанты начали отдавать имъ своихъ дътей, а вмъстъ съ тъмъ пошла успъшнье и вообще борьба съ реформаціей. Не ограничивансь Польшей, Гозій позаботился и о Литвъ; по сему вопросу онъ вошелъ въ переговоры съ виленскимъ католическимъ епископомъ Валерьяномъ Протасевичемъ, и посовътовалъ ему также вызвать къ себъ іезуитовъ. Протасевичъ очень охотно послъдовалъ сем у совъ ту, и купилъ для нихъ домъ насупротивъ своихъ палатъ; на содержаніе ихъ назначилъ часть своихъ доходовъ, а для школы подарилъ нъсколько своихъ деревень.

Виленскіе протестанты, съ воеводою и литовскимъ канцлеромъ Николаемъ Рыжнить во главъ, непріязненно отнеслись въ сему призыву и даже наиврены были силою воспротивиться водворенію ісзунтовъ. Поэтому, когда въ сентябрѣ 1569 года прибыла отъ Гозія первая ихъ партія изъ пяти человъкъ, Протасевичь отправиль къ нимъ навстръчу собственную карету. Послъ того, какъ стемивло и враждебно настроенная народная толпа разошлась, іевунты неваивтно въвхали въ городъ въ епископской каретв, окруженной коннымъ вонвоемъ. Потомъ начали прибывать поодиночив и другіе іезунты. Влагодаря ихъ свромности и наружному смиренію, народное волнение мало-по-малу улеглось, и ничто не мъшало имъ постепенно подготовлять почву для своей будущей дівятельности. Въ слівдующемъ 1570 году открыты были въ Вильнъ ісзунтскій коллегіумъ и при немъ гимназія. Ректоромъ этого учрежденія былъ поставленъ Станиславъ Варшевецкій, природный полякъ, получившій образованіе въ заграничныхъ университетахъ, исполнявшій прежде должность королевского секретаря и посланника къ разнимъ дворамъ, а теперь сдёлавшійся ревностнымъ членомъ Іезунтскаго Ордена. Свою виленскую гимназію іступты разділили также на пять классовъ (инфима, граматика, синтавсисъ, поэтика и реторика). Рядомъ съ этою свътскою школою, они вскоръ основали и духовную или семинарію, назначавшуюся для тёхъ воспитанниковъ, которые готовили себя въ духовное званіе. Но и здёсь въ началъ они таеже съ трудомъ добывали себъ учениковъ: католики и протестанты имван собственныя школы, а православные не отдавали своихъ дътей, опасаясь ихъ окатоличения. Однаво благодаря стараніямъ епископа и тому, что ісзунты привлевали б'ёдныхъ мальчиковъ, обучая ихъ безплатно, школы ихъ стали наполняться; а потомъ, видя блестящіе усивхи учениковъ, особенно въ латинскомъ

языкі, родители разных исповіданій начали охотно посылать сюда своихь дітей.

Въ то же время і взунты стали дійствовать и другимъ оружіемъ противъ иновърцевъ: посредствомъ публичныхъ богословскихъ диспутовъ. Когда кальвинскіе учителя уклонались отъ сихъ диспутовъ, китрые ісвунты устранвали на площади передъ костеломъ пренія между католиками съ одной стороны, лютеранами, кальвинистами и социніанами съ другой; при чемъ роль трехъ посл'ёднихъ играли лица, выбранныя изъ среды самихъ ісвунтовъ. Разумъется, побъда въ этихъ преніяхъ всегда оставалась на сторонъ католиковъ. Кромъ школы и диспутовъ они постепенно стали развивать и другія свои средства для борьбы съ противниками. Съ согласія епископа, они завладёли костеломъ св. Яна, роскошно его обновили, украсили иконами и распятіями, завели отличный органъ и пъвчій хоръ, и начали отправлять богослуженіе съ невиданными дотоль торжественностью и великольніемъ, чемъ привлекали въ себь толим богомольцевъ. Въ этомъ костеле раздавались красноречивыя проповёди, также привлекавшія многочисленных слушателей. Самъ ректоръ Варшевецкій владіль ораторским талантомъ. Еще большимъ успехомъ польвовался здёсь знаменитый проповёдникъ Петръ Скарга, прежде ваноникъ львовскій, а теперь также ревностный членъ Інсусова ордена. Этотъ же Скарга, съ разрѣшенія папы н вороля, устроиль въ Вильне при Свентоянскомъ костеле «братство тъла Господня»; въ число братчиковъ вписали свои имена кардиналъ Гозій и епископъ Протасевичь, а также виленскій войть, бургоинстръ и другія вліятельныя лица, духовныя и свътскія. Члени братства дёлали обыльныя приношенія въ его кассу, и своимъ участіемъ въ религіозныхъ церемоніяхъ еще болье увеличивали блесвъ и торжественность церковнаго обряда. Надобно отдать справедливость іступтамъ: для успёха своей пропаганды они не щадили ни трудовъ, ни самой жизни. Когда въ Литвъ въ 1571 году свирепствовала страшная моровая язва, спасаясь оть нея, изъ Вильны увхали самъ епископъ съ своимъ капитуломъ и почти всв ксендзы. Одни только ісвунты остались на своихъ мъстахъ; продолжали совершать церковныя службы, посёщали и ухаживали за больными въ городъ и его оврестностяхъ, исповъдывали и пріобщали умирающихъ. Нѣкоторые изъ нихъ при семъ сами заразились и умерли. Такими подвигами самоотверженія они возбудили въ м'ястномъ населенін большое въ себ'я расположеніе,

Но главныя усилія ихъ обращены были не на простой народъ, а на знатныя и богатыя фамиліи, которыя они старались или воввратить или совратить въ католичество. Эти усилія вскорв и въ значительной мірь увінчались успіхомъ.

Въ Вильий проживалъ Ульрихъ Гозіусъ, родной братъ кардинала-епископа вармійскаго Станислава Гозіуса. Несмотря на всё усплія брата кардинала, этоть знатный, богатый человінь оставался усерднымъ кальвинистомъ; но онъ не устоялъ противъ увъщаній Скарги, и перешелъ въ католицизмъ. Одновременно съ нимъ, еще одинъ усердный кальвинисть, изъ среды знативищихъ литовскихъ вельможъ, Янъ-Іеронимъ Ходкевичъ (собственно Ходковичъ), староста Жмудскій, усилінин Варшевецкаго быль совращень въ ватодицизиъ вивств съ сыномъ своимъ Яномъ-Карломъ, впоследствин великимъ гетианомъ Литовскимъ. Затемъ произошли и другія важныя совращенія. Наиболье же блистательнымь успьхомь ісзунтовь было возвращение въ лоно католичества сыновей того самаго Николая Радивила Чернаго, который быль главнымь поборникомь и двигателемъ кальвинизма въ Литовской Руси. После него осталось четыре юныхъ сына. Старшему изъ нихъ Николаю Христофору, прозванному Сироткой, было только 16 лёть при смерти отца. (Прозваніе свое онъ получиль, будучи ребенкомь, отъ короля Сигизмунда Августа, который разъ засталь его одиновимъ, покинутымъ нянею и плакавшимъ). Іступты постарались своими сфиями опутать неопытнаго юношу; разсказывають, что они не остановились даже передъ грубымъ обманомъ въ родъ подложнаго письма, будто бы написаннаго отцомъ Христофора передъ смертію, въ которомъ онъ выражаеть свои сомивнія въ истинв протестантского ученія. Увівщанія Скарги окончательно увлекли юношу. Несмотря на всѣ просьбы дяди своего Николая Рыжаго, Сиротка покинулъ вальвинизмъ и торжественно принялъ католичество. За нимъ последовали и младшія братья; изъ нихъ Юрій поступиль въ духовное званіе н быль преемникомъ Валерыяна Протасевича (умершаго въ 1580 году) на виленской епископской канедръ; впослъдствіи папа Григорій XIII возвель его въ санъ кардинала. Братья отличались теперь особою ревностью въ католицизму. Ревность эту они простерли до того, что Ниволай Сиротка скупаль экземпляры протестантской Библін, изданной его отцомъ, а его брать епископъ приказываль публично жечь ихъ вийсти съ другими иновирческими внигами.

Прим'връ и поощреніе со стороны такой фамилін, какъ Радивилы, владъвшіе огромными помъстьями и имъвшіе массу кліентовъ, вызвали

многихъ подражателей и вообще сильно повліяли на дальнійшіе усивхи католицизма въ борьбв съ реформаціей. Ісвунты, дотолв столь скромные и смиренные, теперь, почувствавъ свою силу, сталн дъйствовать ръшительно и открыто. Число ихъ школъ и учениковъ быстро возрастало. Еще при жизни короля Сигизичида Августа ісвунты укрѣпились въ Польшъ и Литвъ. А во время двукратнаго безкоролевья в краткаго царствованія Генрика Валуа они отлично пользовались для своихъ цёлей темъ, что внимание Николая Радивила Рыжаго и другихъ вожаковъ реформаціи было отвлечено борьбою политическихъ партій. Когда же королемъ сдёлался Стефанъ Баторій, ісзунты съумвли этого, дотолв равнодушнаго къ церковнымъ вопросамъ, человъка обратить въ усерднаго своего покровителя. Они привлекли его на свою сторону въ особенности тъмъ, что стали проповёдывать противъ злоупотребленій политической свободы и въ пользу сильной монархической власти; а для укрѣпленія государства выставляли королю необходимость водворить единую католическую вёру. Баторій возвель Виленскую ісзунтскую коллегію на степень академін, т. е. даль ей право выпускать баккалавровъ, магистровъ, лиценціатовъ и докторовъ богословія, философін и другихъ наукъ; однимъ словомъ, сравнялъ ее въ правахъ и привиллегіяхъ съ Краковской академіей (1579 г.). Литовскій канцлеръ Николай Радивилъ Рыжій (или Рудый) отказался приложить печать къ грамотъ объ этомъ возведени коллеги на высшую степень и объ ея привиллегіяхъ; литовскіе сенаторы объявили ихъ нарушеніемъ своихъ вольностей. Но король угрозами заставиль подванциера Евстафія Воловича приложить свою печать. Когда быль взять Полоцев, король, по просьбъ Скарги, основаль въ немъ іезунтскій колдегіумъ, ревторомъ котораго быль поставлень тоть же Скарга; на содержаніе этого коллегіума король назначиль многіе городскіе дворы, принадлежавшіе разореннымъ православнымъ церквамъ, и нѣсколько повемельныхъ когда-то духовныхъ владёній, отобранныхъ у разныхъ владёльцевъ. Баторій и его любимецъ коронный канциеръ Замойскій съ особымъ рвеніемъ ухватились за водвореніе іезунтовъ среди православнаго населенія; ибо понимали, что только помощію оватоличенія и ополяченія высших слоевь этого населенія можно было упрочить за Ръчью Посполитой обладание Западнорусвими областами. Кромъ Полоцка, Баторій основаль ісзунтскій коллегіумъ и въ Ригь. А Радивилъ Сиротка основалъ таковой же въ своемъ Несвижъ, и на содержание его подарилъ богатое имъние.

Изъ дальнъйшихъ многочисленныхъ совращеній въ ватоличество особенно важнымъ пріобретеніемъ для него быль Левъ Сапега, великій канцлеръ Литовскій. Онъ принадлежаль къ православной семъй, но, воспитываясь въ Германіи, переминать православіе на кальвинство; а въ 1586 году Скаргою былъ совращенъ въ католичество. Еще прежде него сделался добычею ісзунтовъ Янушъ, старшій сынъ знаменитаго ревнителя православія Константина Острожскаго. Находясь при дворъ нъмецкаго императора Максимильяна II, онъ подпалъ вліянію істунтовъ и перешель въ ватолицизмъ, въ великому огорчению своего отда. Вообще, ісзунты, призванные въ Польшу и Литву собственно для борьбы съ реформаціей, не ограничились одною этою борьбою, и, заручившись нівкоторымъ въ ней усивхомъ, немедленно обратили свои усили противъ русскаго православія, для чего они особенно воспользовались свонин школами. Хотя въ Литовской Руси и были православныя школы при церквахъ и монастыряхъ, но обучение въ нихъ редко шло далье простой грамотности. А потому многіе достаточные родители, желая дать своимъ детямъ более высокое образованіе, начали посылать ихъ въ ісзунтскія коллегіи п особенно въ Виленскую академію. Нівоторые ревнители православія, како напримітрь извівстный князь Курбскій, возставали противъ такого довірія ісзунтамъ, и указывали на совращение въ датинство, грозившее ученикамъ отъ ихъ хитрыхъ учителей. Один слушались этихъ увъщаній; а другіе, обманутые синреніемъ и ласкою іступтовъ, не хотели видеть ничего худого въ ихъ обученіи. (91).

Въ борьбъ съ реформаціей много помогали ісвунтамъ замѣтное и наступившее еще прежде охлажденіе знатныхъ вожаковъ реформаціи къ интересамъ религіознымъ, а также раздѣленіе протестантовъ на секты и ихъ взаимная вражда. Вообще реформація въ Польшѣ и Литвѣ находилась уже въ упадкѣ, когда явились здѣсь ісвунты; поэтому побѣда досталась имъ такъ легко. Православная же Западнорусская церковь, хотя и не страдала раздѣленіемъ на секты и явнымъ равнодушіемъ къ ней знатныхъ русскихъ фамилій, но находилась тогда въ такомъ бѣдственномъ состояніи, которое обѣщало хорошо организованному и богатому средствами католичеству легкую надъ нею побѣду.

Въ главныхъ чертахъ Западнорусская церковь, послѣ ся отдѣленія отъ Восточнорусской, сохраняла общій съ нею ісрархическій

строй, общіе догиаты и обряды. Но съ теченіемъ времени явилось не мало отличій, вытекавшихь собственно изъ утраты политической самобитности Западноруссовъ. Межъ темъ вакъ въ Московской Руси церковь находилась подъ охраною православнаго правительства и не подвергалась напору иновърныхъ исповъданій; въ Литовской Руси, наобороть, при иновёрномъ правительстве она предоставлена была самой себв и принуждена находиться въ упорной борьбъ, отчасти съ реформаціей, а главнымъ образомъ съ латинствомъ. Поэтому церковная ісрархія здёсь должна была искать опоры вообще въ народъ, а особенно въ свътскихъ вельможахъ. Искала она также опоры и въ Цареградскомъ патріархв, признавая надъ собою его высшій авторитеть; но по отдаленности своей онъ не могь принимать постоянное участіе въ ся ділахъ. Хотя подобныя обстоятельства обусловили большую степень самодантельности въ Западнорусской церкви, однако они неизбъжно повлежин за собою и разныя церковныя неустройства. Главнымъ источневомъ сихъ последнихъ послужило слишвомъ частое и близкое вившательство светских лиць въ церковныя дела. Особенно вредно отвивался на нихъ такъ наз. «патронать» или право знатныхъ людей завёдывать церквами и монастырями, основанными на нхъ земав ими самими или ихъ предками; эти лица присвоили себв право въдать доходы и судъ въ нивньяхъ означенныхъ церквей н монастырей, представлять кандидатовъ на должности ихъ священниковъ и настоятелей и даже передавать свои права другимъ лицамъ («право подаванья»). Такое право распоряжаться монастырсвими или цервовными доходами вонечно вело во многимъ злоупотребленіямъ и напоминало систему «кормленій» въ Московской Руси. Иногда потомен основателей («ктиторовъ») переходиле въ латинство или въ кальвинизмъ; а между темъ продолжали оставаться патронами православныхъ монастырей и храмовъ; откуда возникали еще большія элоупотребленія. Монастыри съ ихъ отчинами, угодьями и доходами отдавались въ поживненное управление не только духовнымъ лицамъ, но и светскимъ, которыя жили въ нихъ съ своими семьями, т. е. съ женами и дътьми, что служило соблазномъ для народа. Особенно вредно вліяло постоянное вившательство иновіврныхъ королей, отъ которыхъ примо зависвли наиболве значительные западнорусскіе монастыри, и они раздавали эти монастыри въ награду за службу лицамъ равно духовнымъ и светскимъ. Неограничивансь монастывами, польскіе короли, оба Сигизмунда и Баторій, присвоили себѣ и самое назначеніе епископовъ и митрополита, которые до того выбирались духовною властью сообща съ народомъ. Помѣщеніе на церковныя каеедры также сдѣлалось наградою за службу. Мало того, короли еще при жизни епископовъ стали назначать имъ преемниковъ, которые и пользовались частью доходовъ. Иногда такими кандидатами на епископскія каеедры или «нареченными» епископами назначались прямо лица свѣтскія, еще не посвященныя въ духовное званіе.

Эти обстоятельства вносили сильную порчу въ западно-русскую церковную іерархію: она стала наполняться людьми жадными, корыстолюбивыми, думавшими не о церковныхъ дёлахъ, а о своихъ доходахъ, и державшимися въ своемъ образв жизни привычевъ и обычаевъ свътскихъ вельножъ. Подобно последнимъ, они иногда буйствовали, заводили междоусобія, вооруженною рукою нападали на сосъдей, производили навады и грабежи. Яркіе примвры подобныхъ і ерарховъ представили во второй половина XVI вака два западнорусских в епископа: Іона Красенскій и Осодосій Лазовскій. Въ 1565 году за смертію епископа Іосифа освободилась ванедра Владимірско-Брестская. На нее явились два претендента: шляхтичь Иванъ Борзобогатый Красенскій и епископъ ходискій Өеодосій Лавовскій. Король Сигизмундъ Августъ выдаль грамоту на эту каеедру обониъ соперникамъ, сначала Красенскому, какъ нареченному епископу, а потомъ и Лазовскому. Первый успаль ранве захватить епископскій замовъ во Владимірів. Но Осодосій явился съ многочисленнымъ вооруженнымъ отрядомъ, состоявшимъ изъ конницы и пекоты, съ пушками, и взяль замокъ приступомъ. По жалобе Красенскаго, король позваль Лазовскаго на свой судь; но тоть не явился. Это быль замічательно буйный и порочный пастырь. Онъ лично делаль наевды на соседних помещивовь, и производиль разбой на большой дорогъ, разорялъ церковныя имънія, а священниковъ, заявлявшихъ протесты, билъ своимъ посохомъ. При упадкъ ворожевской власти и гражданскаго порядка въ Рачи Посполитой, подобныя дівнія неріздко оставались безнаказанными. Лазовскій дожиль до глубовой старости, и, съ согласія короля Баторія, передаль Владимірскую епископію архимандриту Кієво-Печерскаго монастыря Мелетію Хребтовичу Богуринскому. Тамъ временемъ бывшій сопернивъ его Иванъ Красенскій получиль отъ короля епархію Лупкую и Острожскую, съ званіемъ нареченнаго епископа; при чемъ прошло еще несколько леть, пова онь, по настоянию митрополита,

приниль духовное посвящение съ именемъ Іоны. Поведение его на ваоедръ было столь же соблазнительно вавъ и Лазовскаго: имъніями н доходами церковными онъ распоряжался какъ своею собственностію. Но вончиль онъ не такъ благополучно. Получивъ въ свое владение богатый Жидичинскій монастырь, Іона Красенскій принялся такъ его грабить и разорять, что король Стефанъ Баторій приказаль отобрать у него монастырь и отдать другому лицу. Но Іона вздумаль занять монастырь вооруженною силою и обороняться отъ посланнаго противъ него военнаго отряда. Однако онъ былъ побъжденъ (1585 г.). Іона Красенскій умеръ баннитомъ, т. е. осужденнымъ на изгнаніе и лишеннымъ покровительства законовъ. Преемникомъ его на канедръ Луцко-Острожской Стефанъ Баторій назначилъ Кирилла Терлецкаго, дотолъ епископа Пинскаго и Туровсваго, происходившаго изъ довольно знатной русской фанции. Этотъ Кириллъ Терлецкій вскор'в явился однимъ изъ главныхъ дівятелей церковной унів.

Для обсужденія мірь противь церковныхь неустройствь въ Литовской Руси собирались иногда духовные соборы также, какъ и въ Московской Руси. Соборы эти созывались съ соизволенія короля западно-русскимъ митрополитомъ, который именовался «Кіевскимъ, Галицкимъ и всен Руси»; хотя онъ рёже всего жилъ въ Кіевѣ, а пребываль большею частію или въ столиць Литовской Руси, т. е. въ Вильнъ, или въ Новогродкъ. Постановленія сихъ соборовъ и попытви ихъ водворить цервовную дисциплину большею частію оставались безплодными, при равнодушін иновірнаго правительства къ интересамъ православія и при той слишкомъ недостаточной власти, воторою въ дъйствительности пользовался Кіевскій митрополить по отношенію къ другимъ епископамъ. Къ тому же и сами віевскіе митрополиты, на выборъ которыхъ более всего влівли король и вападнорусские вельножи, не всегда были людьми достойными. Однимъ изъ наименъе достойныхъ является преемникъ митрополита Макарія, убитаго Татарами на пути изъ Вильны въ Кієвъ (1497 г.), Іоснфъ Болгариновичъ, который оказался поборникомъ Флорентійской унів и, по желанію великаго внязя литовскаго Александра, уговариваль его супругу Елену Ивановну перейти въ католичество. Но онъ своро умеръ. А въ числъ наиболье достойныхъ западнорусских архипастырей быль Іосифъ Солтанъ, занимавшій митронолію въ первой четверти XVI въка. Но и этотъ ревностный, хорошо образованный ісрархъ, находившій поддержку себ'в въ княз'в

Константинъ Ивановичъ Острожскомъ, самомъ могущественномъ изъ западнорусскихъ вельможъ того времени, не могъ воспрепятствовать королю Сигизмунду I и его супругъ Бонъ, чтобы они не раздавали русскія епархіи и русскіе монастыри въ кориленіе разнымъ панамъ и шляхтичамъ.

Неустройства Западнорусской цервви осебенно усилиясь во второй половинѣ XVI вѣка, когда митрополичій престолъ занимали одинъ за другимъ: Сильвестръ Белькевичъ, бывшій королевскій «скарбникъ» (казначей) въ Вильнѣ, прямо изъ мірянъ сдѣдавшійся митрополитомъ; Іона Протасевичъ (можетъ быть, родственникъ помянутаго выше бискупа Валерьяна Протасевича); Илья Куча, возведенный на каседру также прямо изъ свѣтскихъ лицъ, и Онисифоръ Дѣвочка, поставленный вопреки канонамъ, такъ какъ былъ изъ двоеженцевъ.

. Не малое вліяніе на разстроенное состояніе Западнорусской церкви оказало тоже самое движеніе, которое едва не сломило въ Польшв и Литвв церковь католическую, т. е. протестантизмъ; этимъ движеніемъ были уплечены многіе члены знатныхъ православныхъ фамилій, каковы Ходкевичи, Воловичи, Сапъти, Вишневецкіе и др. Православные твиъ легче поддавались вліянію протестантовъ, что последние во-первых ввлялись их союзниками въ борьбе съ общимъ непріятелемъ, т. е. латинствомъ; а во-вторыхъ, протестантство привлекало въ себъ сочувствіе потому, что возбуждало вездъ умственное оживленіе, стремленіе въ заведенію школь итипографій, и вообще вызывало просвътительное движеніе, т. е. дъятельность научную и литературную. Изъ протестантскихъ исповеданій не малый успёхъ нивла въ югозападной Руси секта антитринитаріевъ или социніанъ. Къ этой сектъ применули послъдователи пресловутой новогородско-московской ереси Жидовствующихъ. Около половины XVI във во главъ сей ереси, какъ извъстно, явился Осодосій Косой, который, спасаясь отъ наказанія, уб'вжаль изъ Московской Руси въ Литовскую, и здёсь нашель себё очень многих послёдователей. даже между свищенниками и другими духовными лицами.

Сильнымъ повровителемъ антитринитарской секты въ Литовской Руси былъ виленскій каштелянъ Янъ Кишка, женатый на дочери князя Константина Острожскаго; въ своихъ обширныхъ имёніяхъ, литовскихъ и бёлорусскихъ, онъ устраивалъ школы, заводилъ типографіи и во множестве издавалъ антитринитарскія сочиненія. Только после его смерти (1593 года), съ переходомъ его богатыхъ

помъстій въ другія руки, социніанство въ Литвъ начало упадать. Въ туже эпоху социніанство сильно распространилось и на Волыни, гдъ особенно большой усиъхъ имъли Осодосій Косой и его товарищи. Изв'ястный московскій выходець князь Курбскій, жившій въ томъ краю, жалуется, что въ то время «мало не вся Волынь заражена была язвою сего ученія». Самъ князь Острожскій, тесть Кишки, находился въ дружескихъ сношеніяхъ съ нёкоторыми антитринитаріями. Такъ, когда ісзунть Петръ Скарга посвятня ему первое наданіе своего сочиненія объ унін церквей, князь Острожскій поручиль написать опровержение на эту тему нівкоему Мотовилів, проповівдинку антитринитарства. Князь Курбскій, получивъ экземпляръ сего опроверженія, пришель въ негодованіе, и написаль Острожскому укорительное посланіе за то, что тотъ учениковъ Фотина и Арія ставить защитниками православной церкви. Но эти укоризны не сделали Острожского врагомъ антитринитаріевъ, которыхъ онъ уважаль именео за ихъ стремленіе къ народному просвіщенію. На Волыни социніанство процвётало еще долее чёмъ въ Литве и Белоруссін.

Изъ всёхъ западно-русскихъ областей Галицкая или Червонная Русь наиболье выдавалась бъдственнымъ положеніемъ православной церкви. Ранве другихъ присоединенная непосредственно къ Польшв, она до нвкоторой степени уже подверглась ополячению и окатоличенію. Это обстоятельство прежде всего отравилесь на знатныхъ фамиліяхъ, такъ что въ XVI въкъ мы почти не находимъ здъсь православных вельножь, подобных тёмь, которые явилесь сельной опорой православія въ Литовской Руси. Межь тімь какь въ Львовъ учреждена была католическая архіепископія; православная и общирная Галицко - Львовская спархія, вибщавшая въ себъ и Подолію, послів присоединенія Галиціи въ Польшів оставалась безъ собственных веписвоповъ въ течение болве полутора столвтия, и ею ведали наместники Кіевскаго митрополита, на выборъ которых вліни сначала м'ястная св'єтская власть, а потомъ льзовскіе ватолическіе архіепископы; причемъ священники отправлялись нногда для рукоположенія въ соседнюю Молдавію. При такомъ порядев, разумвется, латинское духовенство заняло здвсь господствующее положение и латинская пропаганда развивалась почти безпрепятственно, а православіе терпівло всявое униженіе. Наконецъ, по просьбе галициихъ дворянъ и горожанъ, Сигизмундъ I дозволилъ поставить во Львовъ православнаго епископа въ качествъ викарія

Кієвскаго митрополита (1539). Около половины XVI столітія на Львовскую каоедру избранъ быль вдовый шляхтичь Маркь Балабанъ. Онъ еще при жизни своей выхлопоталъ у короля Сигизмунда И грамоту на то, чтобы послё его смерти епископія была передана его сыну Григорію, принявшему въ монашествъ имя Гедеона. И дъйствительно-хотя не тотчасъ по смерти отца-Гедеонъ Валабанъ впоследствін получиль Львовскую каседру, вопреки противодъйствію католическаго архіепископа. Особенно сильное столкновеніе съ симъ архіепископомъ пришлось ему выдержать по поводу введенія Григоріанскаго календаря. Извёстно, что папа Григорій XIII въ 1582 году ввелъ новый календарь. Король Стефанъ Баторій предписаль принятіе сего валендари въ Польше и Литве всёми жителами бевъ различія въроисповъданія. Но это распораженіе встрътило сильный отпоръ со стороны православныхъ, которые объявляли, что подобный вопросъ подлежить рёшенію вселенсваго патріарха, а нивакъ не свътской власти. Цареградскій патріархъ Іеремія присладъ окружную грамоту православному духовенству, убъждая его не принимать новаго календаря и праздновать наску по старому. Въ нъвоторыхъ мъстахъ латинине вздумали силою принудить православныхъ въ его принятию. Такъ въ Львовъ арцибискупъ Судиковскій велёль, съ помощію вооруженнаго отряда, запечатать всв православныя церкви, чтобы помешать отправлению богослуженія въ правдники по старому календарю. Гедеонъ Валабанъ противъ этого насилія внесъ протесть въ городскія вниги. А потомъ на собиравшемся тогда Варшавскомъ сеймъ позвалъ Суликовскаго въ отвъту. Но туть, при посредствъ нъсколькихъ вельможь, они заключили мировую; причемъ Суликовскій формально отказался отъ вившательства въ дела православной Львовской епархіи. А король, при видъ сильныхъ волненій, возбужденныхъ въ Русскомъ народъ вопросомъ о новомъ календаръ, отмъниль свое распоряжение и подтвердиль православнымь безпрепятственное сохраненіе ихъ обрядовъ и церковныхъ преданій.

Галицко-русскіе дворяне, прибывшіе вийсти съ Гедеономъ на Варшавскій сеймъ 1585 года, призывали сюда и митрополита Онисифора, чтобы совокупно защищать интересы православія. Митрополить объщаль прівхать; однаво же онь самь не прівхаль, а присладъ какіе-то «артикулы». Оскорбленные его поведеніемъ, помянутые дворяне отправили въ нему обличительное посланіе. Туть они ярвими врасками описывали его нерадёніе о своей пастве и допу-

щенные имъ безпорядки въ церковныхъ делахъ, вследствие чего православные терпять такія біды, какихъ прежде никогда не бывало, каковы: запечатаніе свв. церквей, отобраніе колоколовъ, отдача церквей въ аренду жидамъ или обращение ихъ въ латинские костелы, захвать церковныхь имуществь; отдача монастырей семейнымъ людямъ, воторые живуть въ нихъ съ женами и дътьми; поставленіе недостойныхъ епископовъ безъ соборнаго избранія и пр. Въ связи съ последнимъ упрекомъ въ томъ же посланін указанъ поразительный примъръ безпорядка. Король Стефанъ назначилъ на Перемышльскую епископію ніжовго тивуна Брыльскаго, человіна «слову Божьему неученаго» и подданнаго Перемышльскаго старосты, который и распоряжается церковными имёніями; ибо нареченный епископъ, какъ его подданный, не смветь ему противорвчить. Посланіе просить митрополита не посвящать его во епископа до слівдующаго сейма, на которомъ обыватели земли Перемышльской и Самборской намерены представить воролю и панамъ-раде о негодности сего лица. Но просьба галициихъ обывателей осталась втунъ. Брыльскій все-таки быль посвящень, и до самой своей смерти (1591 г.) управляль епископіей, которую оставиль послі себя въ крайне разстроенномъ состояніи: всякая дисциплина среди мъстнаго духовенства упала; священники нередко были двоеженцами, венчали беззаконные браки и легко расторгали законные, что весьма вредно влівло на правственность народную. Преемникомъ Брыльсваго на Перемышльской каседръ быль Миханлъ Копыстенскій. О немъ Львовское братство писало цареградскому патріарху: «епископъ Холискій тоже и Пинскій съ женами живуть, еще же и Перемышльскій епископъ со женою на епископство возведенъ». «Каковы святители-пишеть далее братство, -- таковы и священиям. Когда священниковъ (иногобрячныхъ или развратно живущихъ) обличали на соборъ передъ митрополитомъ, чтобы они отказались отъ сващенства, тв отвъчали: пусть сперва сватители отважутся отъ своего святительства и послушають закона, тогда и мы ихъ послушаемъ».

Любопытное и вийстй отрадное явленіе представляеть это Львовсвое братство.

Опасности, грозившія православію со стороны протестантства, а главнымъ образомъ со стороны ісзунтовъ, пробудили его отъ дремоты и вызвали на энергичную борьбу, не смотря на разстроенное состояніе церковной ісрархіи. Важнъйшими орудіями для этой борьбы явились братства и училища. Братства возникали и прежде въ Западной Руси подъ именемъ "медовыхъ"; они устраивались въ городахъ подъ вліянісиъ распространившагося Магдебургскаго права; но ихъ задачи ограничивались преимущественно матеріальною поддержкою некоторых церквей, больниць и богаделень. Теперь же они стали или преобразовываться, или вновь возникать, съ задачамипреимущественно духовными и просвётительными, съ цёлію приготовлять достойных учителей и защитниковъ православія, заводить училища, устроивать типографіи, издавать книги и т. п. Во главъ такихъ братствъ явились: Львовское при церкви Успенія и Виленское при Святотронцкомъ монастыръ. Львовское братство существовало и прежде; но теперь оно было возобновлено и получило новый уставъ въ 1586 г. отъ антіохійскаго патріарха Іоакима, который посётиль Западную Русь, путешествуя въ Москву за мимостынею. Теперь всявій вступающій въ братство шляхтичь или мъщанинъ вносиль въ братскую кружку шесть грошей, и затъмъ даваль извастное количество грошей въ годъ; братства обязывались номогать своимъ членамъ въ нуждъ, провожать умершихъ братьевъ со свъчами до могилы и т. п. Кромъ того братству предоставлена была власть не только наблюдать за благочестиемъ мірянъ и духовныхъ, и въ случав неисправленія ихъ доносить епископу, но и входить въ пререканія съ самимъ епископомъ, если онъ поступаеть не по правиламъ свв. Апостоловъ и свв. Отцовъ. Цареградскій патріархъ Іеремія даль Львовскому братству права ставропигін, т. е. прямой зависимости отъ патріарха, а не мъстнаго епископа. Эти права и привиллегін не замедлили повести къ столиновеніямъ Львовскаго братства съ Гедеономъ Балабаномъ. Съ благословенія тёхъ же патріарховъ, Львовское братство отерыло свою школу и печатию, съ славянскимъ и греческимъ шрифтомъ. Въ школъ этой обучали не только грамотности, но также грамматикъ, реторикъ, богословію и другимъ наукамъ, въ томъ числъ языкамъ латинскому и греческому. Подобныя же школы и типографіи возникли въ Острогв, иждивеніемъ жнава Константина Константиновича Острожсваго, и въ Вильнъ при Святотронцкомъ братствъ. Такимъ образомъ для Русскихъ авилась возможность получать образование почти равное съ тъмъ, которое давалось въ протестантскихъ школахъ и језунтскихъ коллегіяхъ. А это образование вскоръ отразилось большимъ оживлениемъ русской духовной литературы, преимущественно полемической, направленной противъ латинской, ісзунтской пропаганды. Изъ учителей (дидаскаловъ) Львовской братской школы особенно выдавались Стефанъ Зизаній и Кириллъ Транквилліонъ. Зизаній кромі того стижаль себі извістность краснорічиваго церковнаго проповідника. (\*2).

Какъ ни трудна была борьба православія съ латинствомъ въ эпоху Сигизмунда Августа и Стефана Баторія, отличавшихся сравнительно вёротерпимостію; но она сдёлалась еще труднёе въ царствованіе слёдующаго короля, извёстнаго своимъ католическимъ фанатизмомъ, Сигизмунда III.

Последніе годы парствованія Стефана Баторія, кроме обычных в внутреннихъ неладовъ Ръчи Посполитой, были ознаменованы вновь возникшею жестокою борьбою двухъ партій: съ одной стороны королевскаго любимца всемогущаго короннаго гетмана и канцлера Яна Замойскаго, съ другой-братьевъ Зборовскихъ, принадлежавшихъ въ весьма знатной и вліятельной польской фамиліи. Одинъ изъ этихъ братьевъ, буйный и безпокейный искатель приключеній, Самунль, за убійство сановника приговоренный въ баниціи еще при корожь Генрихъ Валуа, не обращая вниманія на сей приговоръ, продолжаль являться на родинь, разъвзжать по знакомымь и пріятелямъ; причемъ носился съ какими то замыслами противъ короля и Замойскаго. Сей последній, бывшій въ то же время краковскимъ старостою, воспользовался случаемъ, вогда безпечный Самунлъ очутнися въ предвиахъ его староства; канциеръ пославъ вооруженный отрядь, чтобы схватить баннита и привести въ Кравовскій замовъ, и здёсь, съ согласія вороля, велёль отрубить ему голову (26 мая 1584 года). Эта необычная въ Польше казнь знатнаго человъка произвела большой шумъ среди польскихъ магнатовъ и шляхты; она вооружила противъ Замойскаго и самого Баторія семью Зборовскихъ со всёми ихъ родственниками и вліентами. Но энергичный король и его канплеръ сивло продолжали начатую ими борьбу, пытаясь возстановить уважение въ закону и королевской власти среди своевольнаго сословія пановъ и шляхты. Въ следующемъ 1585 году на сеймъ въ Варшавъ возбужденъ былъ судебный процессъ противъ другого изъ братьевъ Зборовскихъ, Кристофа, котораго обвинали въ намерени поднять противъ вороля бунтъ, для чего онъ будто бы вступилъ въ сношенія съ Запорожьемъ, съ Германскимъ ниператоромъ и съ Московскимъ царемъ. Самъ Кристофъ на судъ не авился; несмотря на разныя протестаціи, онъ быль приговоренъ въ лишенію чести и къ изгнанію (инфамія и баниція). Взявъ

на себя непосильную задачу подавить въ Ръчи Посполитой партійную борьбу и возвысить королевскую власть, Баторій въ то же время замышляль вновь направить народь или собственно шляхетское сословіе на борьбу съ внішими непріятелями и воодушевить его такимъ широкимъ и славнымъ предпріятіемъ какъ новая война съ Москвою, имівшая своєю цілью уже покореніе цілаго Московскаго государства: ибо смерть Ивана Грознаго и наступившее царствованіе неспособнаго Феодора Ивановича какъ бы давали надежду на то, что исполненіе подобнаго предпріятія не представить неодолимыхъ препятствій. А по завоєваніи Восточной Руси онъ вадумываль въ соединеніи съ другими христіанскими государями ударить на грозную Оттоманскую державу.

Смерть застигла Стефана Баторія, какъ извёстно, посреди этихъ химерическихъ замысловъ и приготовленій къ новой войнѣ. Онъ умеръ въ Гроднѣ 12 ноября 1586 года, имѣя только пятьдесять три года отъ роду, послѣ непродолжительной болѣзни; что подало поводъ къ слухамъ объ отравѣ, въ которой обвиняли одного изъ двухъ его врачей—итальянцевъ.

При наставшемъ безкоролевь в тотчасъ вступили во взаимную борьбу тъ же двъ главныя партін, которыя ръзко обозначились въ предыдущіе годы; во главъ первой стояль гетмань и канцлерь Янь Замойскій; во глав' второй братьи Зборовскіе, именно Янъ, каштелянъ Гивзненскій, и Андрей, маршаль надворный. На Варшавскомъ сейм' конвокаційномъ въ февралі 1587 года, сторона Зборовскаго взяла верхъ, благодаря отчасти тому, что въ ней присталь архіспископъ Гиваненскій или примасъ, престарвлый Кариковскій-высшая власть во время безкоролевья. Андрей Зборовскій какъ надворный маршаль руководиль обрядами на этомъ сеймв. Въ сенатв главною опорою сей партін быль Гурка, воевода Познанскій, а въ посольской избъ красноръчивый референдарій Чарнковскій (отличавшійся на Люблинскомъ сеймі 1569 года); послідній, котя уже савной, громиль своими рвчами Замойскаго, и требоваль назначить надъ нимъ судъ за несправедливыя паказанія двухъ братьевъ Зборовскихъ. Но гетманъ воспользовался находившимися въ его распераженін военными силами Річи Посполитой, и заняль грозное положение по отношению къ своимъ противникамъ. Партія Зборовскихъ, еще прежде имъвшая связи съ Австрійскимъ дворомъ, выставила кандидатомъ на польскій престоль одного изъ австрійских в эрцгерцоговъ. Этого кандидата поддерживаль и папскій

легать архіспископъ Аннибаль Капуанскій. А партія Замойскаго, подчиняєю желанію вдовой королевы Анны Ягеллонки, стала за ся племянника шведскаго королевича Сигизмунда (сынъ короля Іоанна Вазы и Екатерины Ягеллонки).

Въ то время какъ Поляви разделились между двумя претендентами на престолъ, литовскіе или собственно западнорусскіе паны и шляхта склонялись на сторону третьяго претендента, царя Московскаго, и охотно вступили въ переговоры по сему новоду съ московскими боярами. Ивана Грознаго, который устрашаль ихъ своею свириностію, не было теперь въ живыхъ, а соединеніе съ Восточной Русью представляло имъ многія выгоды. Въ Москвъ весьма опасались избранія шведскаго королевича, которое могло повести за собою соединение Польско-Литовского государства со Шведскимъ, и потому отправили на сеймъ большое посольство, во главъ котораго стояли бояринъ Степанъ Годуновъ, князь Өедоръ Троекуровъ и дьякъ Василій Щелкаловъ. Московское правительство объщало въ случав избранія Өеодора Ивановича не нарушать ни въ чемъ шляхетскихъ вольностей, жаловать пановъ землями въ собственномъ государствъ, уплатить долгъ Баторія наемному венгерскому войску (100,000 золотыхъ) и т. п. Съ своей стороны литовскіе паны объявили посламъ, что для выбора Өеодора нужно преодольть только три препятствія наи, какъ они выражались, «пересвчь три володы», воздвигаемыя со стороны польскихъ пановъ. Последніе требовали: 1) чтобы государь короновался въ Кракове, въ католическомъ соборѣ; 2) чтобы въ титулѣ своемъ писался прежде королемъ Польскимъ и великимъ княземъ Литовскимъ, и 3) чтобы переменных свою веру на католическую. И на сей разъ, вакъ при Грозномъ, Московское правительство не хотело сорить деньги на подкупы; посольство его ограничивалось одними переговорами и объщаніями. Тъмъ не менъе, когда передъ избирательнымъ сеймомъ въ полъ подъ Варшавой выставлено было три знамени, московское съ шапкою наверху, австрійское со шляпою и шведское съ сельдемъ, то значительная часть шляхты собралась вокругъ московскаго знамени. Но едва начались переговоры пословъ съ польсвими панами и съ литвинами-католиками, какъ тотчасъ оказалось, что пересвчь три означенныя колоды не было никакой возможности. Въ особенности о перемънъ религіи московскіе уполномоченные не хотели и слышать; а потому переговоры съ ними кончились только продолжением перемирія.

Такимъ образомъ избирательная борьба сосредоточилась около двухъ претендентовъ, австрійскаго и шведскаго. Объ стороны явились на элекцівный сеймъ подъ защитою вооруженной силы. Однажды дёло почти дошло до битвы вокругъ сенаторской щопы или налатки, стоявшей посреди поля. Только усилівми примаса удалось въ самомъ начале прекратить эту битву. После того Карнковскій вельть сжечь окровавленную шопу. Самъ онъ перешелъ на сторону Замойскаго, и твиъ даль ей рвшительный переввсъ. 19 августа (новаго стиля) 1587 года коло Замойскаго, состоявшее главнымъ образомъ изъ Малополянъ съ Южноруссами, вывривнуло воролемъ Сигивнунда; Литва пристала въ нему вавъ въ потомку своей любимой династін. Примасъ съ гетманомъ отправился въ костелъ св. Яна, гдв и отправиль благодарственный молебень въ честь новоизбраннаго короля. Но коло Зборовскихъ, состоявшее наиболъв изъ Великопелянъ, не признало этого выбора; а спуста три дня, выврикнуло королемъ эрцгерцога Максимиліана, одного изъ братьевъ императора Рудольфа П. Между тёмъ Замойскій установиль съ шведскими нослами условія или такъ наз. pacta conventa. Главиое условіе состояло въ томъ, чтобы шведское правительство заключило съ Польшею прочный миръ и отдало бы ей Эстонію. Оба принца, и Сигизмундъ и Максимиліанъ, приняли выборъ и согласились на предложенныя важдому условія. Теперь предстояль вопрось, кто изъ нихъ услъетъ прежде другого прибыть въ Краковъ и короноваться. Максимиліанъ быль гораздо ближе; съ небольшимъ войскомъ онъ двинулся въ Польшу въ надежде на сильныя подкрепленія отъ своихъ польскихъ сторонниковъ. Онъ уже подошелъ въ самому Кракову; но Замойскій не дремаль и приготовился въ энергичному отнору. Отбитый нослё неудачнаго приступа, Максимиліанъ отстуинлъ въ Ченстохову, гдъ сталъ ожидать новыхъ подкръпленій. Въ это время Сигизмундъ высадился въ Данцигъ; отсюда подъ прикрытіемъ военнаго отряда поспівшиль въ Краковъ, куда и прибыль благополучно. Коронование его здёсь совершено было примасомъ Кариковскимъ 28 декабря того же 1587 года (январскаго). Послъ того сторона Максимиліана стала зам'тно уменьшаться; многіе Поляки покидали ее и отправлялись къ новому королю искать его милостей. Замойскій съ значительной силой выступиль въ походъ противъ Максимиліана. Послёдній отступиль въ Силезію и сталь подъ Бычиномъ. Замойскій смёло перешель границу, напаль на противниковъ и разбилъ ихъ (13 января 1588 г.). На полё Бычинской битвы

найдено было 1800 труповъ съ подбритыми головами по нольскому и венгерскому обычаю и 1200 съ остриженными по-нъмецки. Вслъдъ затъмъ Замойскій осадилъ замокъ Бычинъ, гдъ заперся было Максимиліанъ, и эрцгерцогъ принужденъ былъ сдаться военноплъннымъ. Впослъдствіи, по настояніямъ Австрійскаго двора и Римской куріи, онъ былъ отпущенъ изъ плъна, и хотя, вопреки условію, продолжалъ титуловать себя королемъ польскимъ, но безъ всякой для себя пользы. Побъда подъ Бычиномъ утвердила польско-литовскую корону на головъ Сигизмунда III.

Въ лицъ молодого шведскаго принца на польско-литовскомъ престоль возсела явная умственная ограниченность, соединенная съ сленою преданностью панству и католической церкви. Такими резвими чертами опредълняся характеръ всего этого долговременнаго царствованія. Річь Посполитая не пріобріва нивавих существенныхъ выгодъ отъ сего выбора: главное его условіе, т. е. отдача Эстонін-которая соединиза бы всё земли бывшаго Ливонскаго Ордена подъ польскимъ владычествомъ-не было исполнено Шведсениъ королемъ, и самый союзъ съ Швеціей не только не состоялся; а, напротивъ, потомъ отвазъ Шведовъ-протестантовъ признать своимъ королемъ Сигизмунда какъ ревностнаго католика повель къ враждебнымъ отношеніямъ двухъ странъ. Своею ненаходчивостью, а также наружной неподвижностью и чопорностью, новый король съ самаго начала произвель въ Польшв непріятное впечатавніе. При первомъ же свиданіи съ нимъ, Замойскій быль пораженъ упорнымъ модчаніемъ и холодностію двадцатильтняго Сигизмунда, такъ что, обратясь въ одному изъ своихъ пріятелей, замътиль: «что за нёмого послали намъчерти»! Этоть самый Замойскій, которому Сигизмундъ быль обязанъ своею короною, первый испыталь на себв его черную неблагодарность. Недоброхоты канцлера начали внушать королю, что сила и значение сего вельможи зативвають самую королевскую особу и что онъ явно стремится подчинить короля своему постоянному вліянію. Сигизмундъ даль віру этимь внушеніямъ, подъ разными предлогами началь удалять отъ двора главныхъ приверженцевъ канцлера, а потомъ своимъ явнымъ пренебреженіемъ заставиль отдалиться и его самого, особенно послів своего брака съ австрійской эрцгерцогиней Анной-брака, которому тщетно противилась польско-патріотическая партія Замойскаго. Самими приближенными къ воролю и вліятельными лицами сдёлались его придворные ксендзы-iезунты, между которыми находился

также извъстный Петръ Скарга. Вліяніе ихъ не замедлило отразиться на отношеніяхъ новаго короля къ диссидентамъ вообще и въ православной Руси въ частности (92).

Хоти при своей коронаціи въ Краковъ Сигизмундъ III, въ числь другихъ пунктовъ, присягнулъ охранять свободу въроисповъданія диссидентамъ или не католикамъ, однаво присяга эта инсколько не стъснила его вскоръ потомъ начать долгій, неустанный походъ противъ русскаго православія; при чемъ онъ явился усерднымъ орудіемъ въ рукахъ своихъ главныхъ совътниковъ, іезуитовъ.

Люблинская унія 1569 года, украпляя политическое объединеніе Западной Руси съ Польшею, естественно отврывала широкіе пути для вліянія сей послідней на первую въ культурномъ отношенін, а савдовательно и въ области религіозной. Усившно совращая знатные роды изъ протестанства и православія въ католичество, ісвунты не захотёли уже ограничиться высшимъ сословісмъ, а задумали и весь Русскій народъ въ церковномъ отношеніи подчинить папсвому престолу. Такъ вакъ попытка общаго и прямаго обращенія въ католичество могла вызвать народные волненія и мятежи, то они обратились въ мысли о единеніи церквей, т. е. снова поднали вопросъ объ осуществленіи Флорентійской уніи. Съ этою цёлью извёстный Сварга еще въ томъ же 1569 году сочиниль внигу «О единствъ церкви Божіей подъ однимъ пастыремъ и о греческомъ отъ сего единства отступленіи». Сія книга была два раза издана на польскомъ языкъ (въ 1577 и 1590 гг.). Первое ся изданіе посващено князю Константину Константиновичу Острожскому, а второе королю Сигизмунду III. Такъ какъ предлагаемая унія оставляла православнымъ ихъ обряды и богослужение на церковнославянскомъ язывъ, а только требовала признаніе папскаго главенства, то она была встрёчена благодушно многими православными. Самъ извёстный ревнитель православія князь Константинъ Константиновичь Острожскій, съ обычною своею бливорукостію, въ началі относился въ этой мысли благосклонно, надвясь съ помощію Римской куріи водворить порядовъ и благочиніе въ сильно разстроенной западнорусской ісрархін. Но мысль о церковной унін прозябала до техъ поръ, пока на польскомъ престоле не явился подходящій для нея жороль, т. е. Сигизмундъ III. Тогда она быстро пошла въ своему осуществленію, и скоро нашла себ' усердных сотрудников въ средъ самихъ западнорусскихъ ісрарховъ.

Въ 1588 году произонило, небывалое дотолъ, посъщение Руси

цареградскимъ патріархомъ, котораго верховную власть надъ собою издревле признавала русская ісрархія. Патріархъ Ісремія, предпринявъ извъстную повздку въ Москву, направилъ свой путь на Польшу и Литву; такъ какъ при посредстве канцлера Яна Замойскаго получиль оть короля грамоту на свободный пройздъ чрезъ эти страны. Онъ остановился въ Вильнъ, гдъ быль принять православными жителями съ большимъ почетомъ и гдъ собственною печатью подтвердиль представленный ему уставь недавно возникшаго Святотроицкаго братства. Іеремія на сей разъ недолго оставался въ Литовской Руси: онъ спешиль въ Москву. Прошло не мене года, когда онъ на обратномъ пути изъ Москвы вновь остановился въ Вильнъ и на болъе продолжительное время. Теперь онъ дъятельно занялся приведеніемъ въ порядовъ сильно разстроенной Западнорусской митрополіи, получивъ на то разрѣшеніе отъ короля Сигизмунда III. Первымъ дёломъ патріарха было собраніе въ Вильнъ духовнаго собора и низложение недостойнаго митрополита Онисифора Девочки. Это низложение впрочемъ совершено было косвеннымъ образомъ: Іеремія издаль окружную грамоту, повелівающую удалить отъ священнослуженія всёхь двоеженцевь и троеженцевь; а такъ какъ митрополитъ оказался двоеженцемъ, то и его соборнымъ декретомъ принудели оставить ваеедру, въ двадцатыхъ числахъ іюля 1589 года. А въ первыхъ числахъ августа, на митрополію «Кіевскую и всея Руси» быль посвящень въ виленскомъ Пречистенскомъ соборъ архимандритъ минскаго Вознесенскаго монастыря Миханлъ Рагоза, назначенный самимъ королемъ Сигизмундомъ III, будто бы по просьбъ «пановъ рады и рыцарства великаго княжества Литовсваго». Существують подозранія, что это лицо заранае намачено было ісзуштами и указано королю, какъ наиболёе подходящее по своему характеру къ ихъ целямъ. Патріархъ, хотя и неохотно, но принужденъ быль утвердить выборъ короля. Слыша неодобрительные отзывы о новомъ митрополитв, онъ вздумалъ поправить дело твиъ, что рядомъ съ нимъ учредилъ санъ своего экзарха или намъстника, съ которымъ митрополить долженъ быль делиться своею властію. И въ этоть санъ возвель никого иного, какъ умівшаго ему понравиться довеаго, пронырдиваго («дукаваго аки бъсъ», по выраженію літописца) епископа луцкаго Кирилла Терлецкаго. Но вийсте исправленія первой онъ сдёлаль другую ошибку. Миханль Рагоза осталси врайне недоволенъ такимъ умаленіемъ своей власти и оказаннымъ ему недовъріемъ; что конечно могло только предрасположить его въ отпаденію оть греческой патріархіи. Посвященіе Кирилла въ экзархи Іеремія совершиль во время своего пребыванія въ Бреств. А отсюда онъ отправился гостить въ Замостье, къ канцлеру Яну Замойскому, и здёсь продолжаль заниматься разборомъ разныхъ тажбъ. Между прочимъ онъ разсмотрвлъ взаимныя жалобы и пререканія львовскаго Успенскаго братства и львовскаго епископа Гедеона Балабана, за обладание Онуфриевскимъ монастыремъ; сначала приняль сторону епископа и осудиль братчиковь, а потомь наобороть осудиль Гедеона и оправдаль братство, признавь его своимъ ставропигіальнымъ или невависимымъ отъ містнаго епископа. Въ то же время онъ сначала повърилъ доносамъ Гедеона на Кирилла Терлецкаго и подписалъ противъ него вакія-то грамоты; а потомъ, выслушавъ оправданія Терлецкаго, выдаль грамоту въ его пользу противъ Гедеона. Вообще патріархъ Іеремія во время своего пребыванія въ Литві и Польші обнаружиль явное невіндініе и непониманіе містных лець и обстоятельствь. Таким образомь, вмісті съ исправленіями накоторыхъ противуканоническихъ обычаевъ Западнорусской митрополін, онъ сдёлаль нёсколько важныхъ промаховъ и оставиль здёсь дёла едва-ли не болёе запутанными, чёмъ прежде, а отношенія еще болье обострившимися. Его промахами конечно не замедлили воспользоваться двигатели и поборники церковной уніи. Любопытно также, что патріархъ охотно принималь гостепріниство ревностнаго католика Яна Замойскаго; тогда какъ невидно, чтобы во время своего посъщенія Западной Руси онъ входиль въ близкія сношенія съ главнымъ ревнителемъ православія вняземъ Константиномъ Острожскимъ.

По отъезде патріарха западнорусскіе архіерен почти ежегодно съезжались на соборь въ Бресте Литовскомъ для устраненія церковныхъ безпорядковъ и для решенія разныхъ спорныхъ вопросовъ; но соборы эти, не достигая своей прямой цёли, подвинули только воросъ объ уніи. Первымъ изъ русскихъ іерарховъ-отщепенцевъ на этомъ поприщё выступилъ Кириллъ Терлецкій.

Около того времени епископъ Луцкій и Острожскій, въ сан'й экзарха, Кириллъ подвергся разнымъ пресл'ядованіямъ со стороны св'ятскихъ властей. Особенно вооружился противъ него луцкій староста Александръ Семашко, незадолго совращенный изъ православія въ латинство. Староста, наприм'яръ, на Страстную субботу и Св'ятлое воскресеніе приставиль къ воротамъ архіерейскаго дома стражу,

воторая ничего и никого не пропускала въ епископу, такъ что посавдній сидвав вань бы нь занаюченій, терпівав голодь и холодъ; а Семащее между тъмъ въ притворъ соборной церкви забавлялся танцами и музывой. Или онъ подъ самыми ничтожными предлогами требоваль епископа въ себъ на судъ, глумился надъ немъ, подвергаль побоямь его довъренныхъ лицъ и т. п. Кириллъ нигдъ не находиль управы; самъ князь Острожскій не оказываль ему никакой защиты, потому что враги постарались возстановить князя противъ епископа, обвиняя последняго (и отчасти справедливо) въ крайне безиравственномъ образъ жизни. Въ этихъ дъйствіяхъ явно проглядываль извёстный преднамёренный плань, кёмь то внушенный Семашев и другимъ притеснителямъ православнаго духовенства. Возможно, что этоть планъ вознивъ не безъ участія латинскаго епископа въ Луцив Бернарда Маціевскаго, одного изъ двятельныхъ подготовителей церковной унін. Такой образъ дійствія увінчался успёхомъ: честолюбивый, привязанный въ роскоши и удобствамъ жизни, Кириллъ Терлецкій не выдержаль, и сділался поборникомъ унін. Во время Брестскаго духовнаго собора 1591 года вдругъ появляется грамота, пом'вченная 24 іюня и составленная отъ имени четырехъ православныхъ епископовъ: трое изъ нихъ, Гедеонъ Львовсвій, Леонтій Пинскій и Діонисій Холискій, уполномочивають четвертаго, епископа луцкаго и экзарха Кирилла, заявить королю о своемъ желанін поддаться подъ власть святвишаго папы Римскаго, признать его истиннымъ намъстникомъ св. Петра и единымъ верховнымъ пастыремъ. Но грамота эта не тотчасъ сдёлалась извёстною. Очевидно происходили какіе-то таниственные переговоры, и только въ мав следующаго 1592 года появился ответь короля на означенную грамоту. Король выражаль свою радость по поводу желанія епископовъ, объщалъ имъ свое повровительство и всякія льготы. Любопитно, что около этого времени не только превратились враждебныя действія старосты Семашки противъ Кирилла Терлецкаго; но они однажды вийсти прибыли въ городской Владимірскій судъ, гдъ заявили о своемъ примиреніи и уничтожили всъ происходившія между ними тяжбы. Съ своей стороны король, руководимый іезунтами, ловко поддерживалъ взаниныя распри православныхъ. Такъ, объщая Гедеону Балабану, какъ одному изъ стороннивовъ унін, всякія льготы и милости, онъ въ то же время въ спорѣ енископа съ Львовскимъ братствомъ объ Онуфріевскомъ монастырѣ принять сторону братства; чёмъ еще болёе вооружиль ихъ другь на друга.

Въ 1593 году сторонники уніи получили важное подкрѣпленіе въ лице епископа Потея. Адамъ Потей происходиль отъ благородныхъ и православныхъ родителей, въ молодости служилъ нъкоторое время у главы литовского протестантства князи Николал Чернаго Радивила, и приняль протестантизмъ. Отъ Радивила Адамъ Потви перешель на королевскую службу, и впоследствии получиль званіе брестскаго судьи, а потомъ кастеляна и сенатора. Хотя онъ и воротился въ православіе, но обнаруживаль большую наклонность въ унін. По этому, когда умеръ Мелетій Хребтовичъ, епископъ Владимірскій и Врестскій и вийсти архимандрить Кіево-Печерской Лавры, каседру его предложили Брестскому кастелану. Переходъ изъ свътскаго званія прямо на епископство, какъ мы видъли, въ тв времена не быль редкостью въ Западной Руси, соединенной съ Польшев. Кириллъ Термецкій постригь Потвя въ монашество и нарекъ его Ипатіемъ; а затъмъ онъ возведенъ быль въ санъ Владимірскаго епископа, на что король охотно далъ свое согласіе. Въ это время и выязь Константинъ Острожскій дружиль съ Потвемъ. Князь не тольно зналь его мысли объ унів, но и самъ поддерживалъ эти мысли. Онъ даже побуждалъ новаго епископа выступить на следующемъ Брестскомъ соборе съ проевтомъ единенія церквей, Только князь Острожскій понималь это единеніе по своему; онъ не только требовалъ сохраненія за Восточною церковью всёхъ ся обрядовъ и имуществъ, а также уравненія православныхъ епископовъ съ латинскими въ правахъ политическихъ (участія ихъ въ сенатѣ и на сеймахъ), но считалъ непремъннымъ условіемъ унін, чтобы она состоялась съ согласія ісрарховъ греческихъ, московскихъ, волошскихъ и вообще всёхъ православныхъ. Онъ мечталъ о действительномъ единеніи церквей, Восточной и Западной, а не о подчиненіи только Западнорусской церкви папскому престолу. Онъ даже преддагаль Потею отправиться въ Москву для переговоровь объ этомъ великомъ дёлё. Потёй отвёчаль ему уклончиво; ибо нисколько не раздёляль подобныхь утопій; но пова сврываль оть него свои настоящія мысли и наміренія.

Любопытны происходившія въ то время сильныя распри Гедеона Валабана съ львовскимъ Успенскимъ братствомъ изъ за владінія интермим церквами и инуществами. Духовные соберы, собиравшіеся въ Бресті, неоднократно занимались рішеніемъ сихъ распрей, но безъ усивха. Михаилъ Рагоза, возмущенный твиъ, что енископъльновскій Гедеонъ, будучи собственно его викаріемъ, не хотвлъ подчиниться въ этихъ спорахъ ни его авторитету, ни самому натріарху, призывалъ Гедеона на судъ передъ соборомъ 1593 года; но Гедеонъ не явился. Тогда соборъ произнесъ етлученіе Гедеона съ запрещеніемъ архіерействовать. Тотъ не подчинился соборному опредвленію. На слёдующемъ соборѣ 1594 года митрополитъ торжественно въ храмѣ повторилъ отлученіе Гедеона. Но послёдній не обращалъ никакого вниманія на эти отлученія, ибо они не были поддержаны какою либо исполнительною властью: Гедеонъ, какъ одинъ наъ четырехъ епископовъ, подписавшихъ свое согласіе на унію, находился тогда подъ покровительствомъ короля.

Со времени сей подписи прошло уже три года; а дёло объ унін вакъ будто заглождо; на соборахъ въ теченіе этого времени о ней не было и рѣчи. Но, по всёмъ признакамъ, втайнъ происходили двятельные переговоры и совершались приготовленія. Эти тайные переговоры велись конечно съ главными дъятелями подготовлявшейся унін, Кирилломъ Терлецкимъ, Ипатіемъ Потвемъ и Михамломъ Рагозою. Но митрополить, по своему робкому уклончивому характеру, долго не ръшался выступить открыто подъ знаменемъ унін и пова тщательно скрываль оть русскихь вельможь и оть народа замышляемое отступничество. Отврытый починъ въ этомъ дълъ взяли на себя Терлецкій и Потэй. Сначала епископъ Луцкій въ май 1594 года, вмёстё съ своими клирошанами (или капитулово), явась во владимірскій городской урядъ для залога одного нивнія своей каседры, письменно заявиль, что этоть залогь онь дівласть съ разръшения короля на путевыя издержки: ибо король посылаеть его, Терлецкаго, въ Римъ вийсти съ епископомъ владимірскимъ Ипатіемъ Потвемъ, дабы они засвидвтельствовали святвишему нап'я свою покорность по поводу совершившагося давно желаннаго соединенія церквей, Восточной и Западной. Этоть первый шагь поведимому не вызваль особаго противодёйствія со стороны духовенства и мірянъ, и какъ будто не быль ими заміченъ. Тогда последоваль второй шагь. Въ девабре того же 1594 года Терлецкій и Потви отъ имени всвхъ русскихъ епископовъ написали грамоту или постановление о своемъ соединении съ Римскою церковыю подъ однимъ верховнимъ архянастыремъ, т. е. святвящимъ папою. Но обониъ составителямъ грамоты потомъ стоило многихъ хлопотъ и усилій, чтобы убъдить другихъ епископовъ подписаться подъ нею.

Поздиве всвуъ далъ свое формальное согласіе на унію митрополить Рагоза, но просилъ Терлециаго объ этомъ согласін пока хранить модчаніе. Терлецкій и Потей после того евдили въ Краковъ въ королю съ условіями или артикулами, на которыхъ епископы принимали унію. Гедеонъ Балабанъ также приступиль въ сему авту. Мало того, въ январъ слъдующаго 1595 года онъ собралъ у себя во Львовъ епархіальное духовенство, которое склониль также поднисаться на унію. Около того времени онъ примирился съ митрополитомъ Рагозою, который сняль съ него запрещение святительствовать и даль ему свою благословенную грамоту.

Какъ ни старался митрополить Рагова скрывать свое участіе въ двив унін; но наконець это участіе должно было обнаружиться. Въ імев 1595 года подписаны были митрополитомъ и епископами окончательные и подробные артикулы или условія уніи и кром'в того соборное посланіе въ папі. Въ посліднемъ і рархи изъявляли свое согласіе на унію и признавали папу верховнымъ пастыремъ, о чемъ передать ему уполномочивали двухъ своихъ братій, еписконовъ Ипатія Потвя и Кирилла Терлецкаго. Что же васается до артикуловъ, имъвшихъ поступить на утвержденіе папы и короля, то важиватие изъ нихъ были следующіе: относительно догмата о Св. Духв уніаты предлагають исповідывать, что Онъ исходить отъ Отца чрезъ Сына. Сохрания за собою всв обряды Восточной церкви, они особенно настанвають на сохранении причащения подъ обоими видами и супружества священниковъ; просятъ, чтобы митрополить и епископы получили мъста въ сенатъ наравиъ съ латинскими бискупами; чтобы церковными имуществами никто не смёль распоражаться безь согласія епископа и капитулы, и чтобы имънія, незаконно захваченныя свътскими людьми, были возвращены церкви; чтобы на вакантныя канедры духовенство выбирало четырекъ кандидатовъ, изъ которыкъ одного утверждаетъ король, и т. д.

Когда разнеслась въсть, что митрополить и епископы окончательно подписались на унію и отправляють двухь уполномоченныхь въ Римъ, вогда сдёлались извёстны и самыя условія этой унін, въ Литовской Руси произошло сильное волненіе, конечно уже подготовленное и прежними слухами о замышляемой измёне православію. Съ разныхъ сторонъ раздались громкіе протесты. Во главъ протестующихъ стали два знативишихъ русскихъ сановника: князь Константинъ Константиновичь Острожскій, воевода Кіевскій, и Өедоръ Скуминъ-Тышкевичъ, воевода Новогродскій. (Митрополить, имъвшій тогда главное пребываніе въ Новогродкъ Литовскомъ, особенно опасался сего последняго воеводы и долго скрываль отъ него свое отступничество). Князь Острожскій, дотолів попускавшій обианывать себя насчеть истиннаго значенія унін, теперь, когда увидаль, что это совстви не та унія, о которой онь думаль, и что объ общемъ дъйствін съ другими православными церквами нътъ н помину, пришелъ въ сильное негодование и разразился энергичнымъ воззваніемъ къ православнымъ жителямъ Литвы и Польши. Туть митрополита и епископовъ онъ называетъ мнимыми пастырями, волками, сравниваеть ихъ съ христопродавцемъ Тудою, и извъщаеть всёхъ объ ихъ изивив. Послё того Острожскій, по просьбё Скумина, началъ ходатайствовать передъ королемъ о созваніи собора, на которомъ православные міряне вивств съ своимъ духовенствомъ могли бы обсудить начатое епископами дёло унів. Сигизмундъ свачала было согласился, но потомъ отвазаль; ибо ему донесли, что соборъ можеть обратиться не въ пользу, а противъ уніи, въ виду начавшагося противъ нея движенія. Одинъ изъ первыхъ стороиниковъ уніи, львовскій епископъ Гедеонъ Балабанъ, также быль захваченъ этимъ движеніемъ и послёдоваль увёщаніямъ вняза Острожскаго. При его посредствъ онъ постарался прекратить свои споры съ львовскимъ Успенскимъ братствомъ и помириться съ нимъ. Въ то же время, 1-го іюля, онъ явился въ городской владимірскій урядъ, и туть въ присутствіи князя внесь въ актовыя книги протесть противъ унін. При семъ свою подпись подъ нівоторыми грамотами, выражавшими согласіе епископовъ на унію, Гедеонъ объясниль простымъ подлогомъ: онъ будто бы вмёстё съ другими епископами давалъ экзарху Кириллу Терлецкому бланкеты, т. е. чистме листы съ своими подписами и печатами, для того, чтобы на этихъ листахъ представить королю разныя жалобы на притеснения отъ латинянъ; а Терлецкій воспользовался ими, чтобы написать на нихъ постановленія относительно уніи. Подобное объясненіе конечно не заслуживаеть никакого въроятія и противорвчить положительнымъ даннымъ; но оно было охотно принято православными; прежнія дійствія были прощены Львовскому епископу послів того, вавъ онъ отвавался отъ унін и явился энергическимъ борцомъ противъ нея. Однако еще въ теченіе ніскольких міссяцевь онъ показывалъ колебаніе между внушеніями митрополита съ одной стороны и князя Острожского съ другой, пока вліяніе послідняго не

нзяло верхъ овончательно. Сильное возбужденіе противъ измѣны митрополита и епископовъ обнаружилось и между православными жителями города Вильны, гдѣ дѣйствовало Тронцвое братство, объявившее, что митрополитъ и владыви продали православную вѣру. Особенно громво раздавался здѣсь враснорѣчивый голосъ дидаскала братской школы и церковнаго проповѣдника Стефана Зизанія. Смущенный такимъ движеніемъ, Рагоза грозилъ виленскимъ проповѣдникамъ отлученіемъ; даже на нѣкоторое время онъ прекратилъ въ Вильнѣ богослуженіе, а Зизанія потомъ дѣйствительно отлучилъ соборнѣ отъ церкви.

Протесты православныхъ и колебаніе нівкоторыхъ епископовъ задержали на время отправление Терлецкаго и Потва, для торжественнаго представленія пап'в авта объ унів. Навонець они отправились въ сентабръ 1595 года. Въ то же время Сигизмундъ III выдалъ манифестъ на польскомъ язывъ; туть король говорилъ о счастливомъ окончаніи своихъ стараній привести пастырей Греческой церкви къ соединенію съ Католическою церковью подъ властію Римсваго апостольскаго престола; объщаль и впредь стараться отечески привести въ этому соединению тёхъ своихъ подданныхъ, которые отъ него уклонялись. Въ дъйствительности около этого именно временя усилились всякія притесненія православному исповеданію со стороны ватолическихъ властей, духовныхъ и светскихъ. Наглядный примъръ тому между прочимъ представляетъ протестація, записанная въ Львовскомъ городскомъ судъ послами воеводствъ Кіевскаго, Волынскаго и Брацлавскаго, съ православными князьями Адамомъ Вишневециимъ и Кирилломъ Рожинскимъ во главъ. Эта протестація или жалоба говорить следующее: православнымъ священникамъ города Львова, отправлявшимся съ дарами въ больнымъ, паписты запрещають проходить чрезъ рыновъ въ облачении и съ зажженными свъчами; запрещають праздничныя процессіи съ крестами изъ городскихъ церквей въ предийстья. Учениковъ православныхъ школъ быють и насильно таскають ихъ въ свои училища; слугь своихъ принуждають ходить не въ церковь, а въ костелъ; запрещають кодокольный ввонъ, который будто бы мёшаеть говорить католичесвимъ проповъднивамъ, и т. д. Изъ другихъ извъстій и протестацій видимъ, что подобныя притасненія совершались въ королевскихъ имвніяхъ и городахъ прямо по грамотамъ самого кородя; причемъ иногда запечатывали церкви, выносили изъ нихъ церковныя облаченія, силою препятствовали справлять праздники по старому календарю; людей греческой въры устраняли отъ должностей и ремеслъ, отказывали имъ въ судебныхъ искахъ и т. п. (%).

Потви и Терлецкій, 15 ноября прибывшіе въ Римъ уполномоченными отъ лица всвхъ епископовъ Западной Руси, разумъется, были тамъ приняты съ распростертыми объятіями. Ихъ помъстили близъ папскаго дворца и роскошно содержали; пока обсуждались условія уніи, привезенные ими документы переводились на латинскій язывъ; а съ латинскаго переводилось на русскій новое обявательное для нихъ исповедание веры, съ прибавлениемъ filioque (отъ Отца и Сына исходящаго), съ признаніемъ папы нам'встникомъ Христовымъ и согласіемъ на всё постановленія соборовъ Флорентійскаго и Тридентскаго. Когда все было готово, 23 декабря 1595 г. совершилось торжественное представление пословъ пап'я Клименту VIII въ присутствін коллегін кардиналовъ, многихъ епископовъ, предатовъ (въ томъ числъ церковнаго историка Баронія), а также высшихъ и придворныхъ сановниковъ, иностранныхъ пословъ и пр. Когда въ залу собранія ввели Потвя и Терлецваго съ ихъ свитою, оба посла поцеловали папскія ноги, и стали на колена. Ипатій Потви, какъ знавшій по-латыни, сказаль о цёли ихъ посольства. Затвиъ они подали свои грамоты, которыя были прочитаны вслужъ н въ подлинникъ, и въ переводъ. Послъ отвътной ръчи папскаго секретаря оба епископа прочли исповъдание въры, Потей по-латыми, Термецкій по-русски, и повлялись, положивь руки на Евангеліе. Въ завлючение перемонии послы вновь облобызали ноги его святъйшества; а онъ обнядъ ихъ и объявиль, что принимаеть митрополита Михаила и всёхъ русскихъ епископовъ съ ихъ клиромъ и Русскимъ народомъ, подвластнымъ польскому королю, въ локо католической церкви. Всй спутники пословъ, духовные и міране, также удостоняись облобывать папскія ноги. Въ память этого событія была выбита медаль съ изображениемъ Климента VIII, сидящаго на тронъ и благословляющаго русских послова, и съ надписью Ruthenis receptis. Потви и Терлецкій оставались въ Рим'в еще около полутора місяцевь, весьма чествуемые Климентомъ VIII и неріздво сослужившіе ему въ храмъ св. Петра. Наконецъ 7 февраля 1596 года они отправились въ обратный цуть, снабженные иногочисленными папскими посланіями въ русскимъ и польскимъ епископамъ, въ королю и сенаторамъ. Папа поздравляль всёхъ съ счастливымъ событіемъ, и выскавываль желаніе, чтобы въ Литовской Руси совванъ быль помъстный соборь для торжественняго провозглашенія уніи и принятія всёми русскими епископами новаго исповеданія веры.

Когда послы воротились въ отечество, происходили приготовленія въ генеральному сейму въ Варшаві. Православные вельможи и шляхта, съ вняземъ Константиномъ Константиновичемъ Острожсвимъ во главъ, воспользовались этимъ сеймомъ, чтобы подать королю протесты противъ Потва и Терлецкаго, которые вздили въ Римъ, самовольно приняли тамъ унію, а потому должны быть лишены свонкъ васедръ. Православные сеймовые депутаты не ограничились подачею жалобъ королю, а внесли свои протесты и въ актовыя вниги Варшавскаго сейна. Подобные же протесты были внесены въ автовыя книги Вильны и по другимъ городамъ. Сигизмундъ III, не обращая на нихъ вниманія, по окончаніи Варшавскаго сейма издаль универсаль, которымь объявляль о совершившейся уніи и разръшаль интрополнту Миханду Раговъ созвать соборъ въ Брестъ изъ духовныхъ и міранъ. Тёмъ временемъ волненія, вызванныя извъстівми объ унін, распространались по Литовской Руси; православныя братства вооружались противъ епископовъ-уніатовъ и перестали привидвать ихъ своими владыками. Особенно возстало виленское Тронцкое братство противъ своего владыки-митрополита. Дидаскалъ этого братства Стефанъ Зизаній, отлученный митрополитомъ отъ церкви и осужденный королемъ на изгнаніе, не признавалъ своего отлученія и подаль жалобу на Михаила Рагозу въ Виленскій трибунать, который послаль ему повывь на судь; а виденскіе православные граждане прямо начали разныя враждебныя действія противъ интрополита. Восточные патріархи также співшили отозваться на призывь о помощи со стороны Западноруссовь. Александрійскій патріархъ Мелетій Пигасъ прислаль на имя Константина Острожскаго обширное посланіе съ увіщаніемъ всімъ православнымъ до конца пребыть твердыми въ въръ. Вивств съ симъ посланіемъ онъ отправиль своего протосинкела ученаго Кирилла Лукариса. Отъ Цареградской патріархін прибыль великій протосинкель Никифорь, облеченный саномъ экзарка. Не смотря на королевское запрещеніе, оба эти мужа успали пробраться въ Литовскую Русь, и здась они приняди непосредственное участіе въ знаменитомъ Брестскомъ соборъ.

Окружною грамотою митрополить Михаиль Рагоза назначиль быть собору всёхъ православныхъ въ Бресте на 6 октября 1596 г. Этоть соборь, окончательно рашавшій вопрось объ уніи, по своимъ размърамъ и по своему значению, далеко оставилъ за собой всв подобные съвзды Западной Руси.

Уже съ самаго начала съвзда произощло раздвление его на двв

противныя стороны: приверженцевъ уніи и ея противниковъ. Последния сторона оказалась гораздо многочисленнее. Во главе православнаго духовенства явились: во первыхъ, два греческихъ экзарха. Никифоръ отъ Цареградскаго патріарка и Кириль Лукарись отъ Александрійскаго; кром'й нихъ Лука, митрополитъ Велиградскій, и два святогорскихъ архимандрита, Макарій и Матвей: а во вторыхъ, два западнорусскихъ епископа, Гедеонъ Валабанъ Львовскій и Миханль Копыстенскій Перемышльскій. За ними слідовали кіево-печерскій архимандрить Никифорь Турь, архимандриты Супрасльскій, Дерманскій, Пинскій и другіе, нісколько нгумновъ, многіе священниви и монахи; такъ что число всёхъ духовныхъ православной стороны простиралось свыше ста. Кроив духовенства на этой сторонв собрадось и много мірянъ, въ числё конхъ были нёкоторые сановники, послы отъ русскихъ воеводствъ и поветовъ, отъ городовъ и важиващихъ братствъ. Во главъ мірянъ стали извъстный ревнитель православія, кіевскій воевода князь Константинъ Острожскій съ сыномъ своимъ Александромъ, воеводою Вольнскимъ, и князь Александръ Полубенскій, каштелянь Новогродскій. Зная, съ кімь нивоть дъло, и опасалсь вакого либо насилія отъ противной стороны, Острожскій и другіе вельможи прибыли въ Бресть съ многочисленною вооруженною свитою изъ гайдуковъ, казаковъ, татаръ, и даже съ пушками; хотя созывная грамота запрещала приходить на соборъ съ вооруженною толпою. Къ православнымъ примкнули и мъстные протестанты. На уніэтской стороні было гораздо меніве духовенства вообще; зато туть сосредоточилось большинство западнорусскихъ ісрарховъ, въ числё шести, а именно: митрополить Миханль Рагоза, епископы владимірскій Ипатій Потій, луцкій Кирилль Терлецкій, полоцкій Германъ, пинскій Іона Гоголь и холискій Діонисій Збируйскій. Кром'в нихътуть были три архимандрита: Лаврашовскій, Браславскій и Минскій. Къ уніатской сторонъ присоединались три католическихъ епископа, назначенныхъ сюда папою и королемъ, и конечно изъ наиболфе потрудившихся для дела унів: арцибискупъ львовскій Димитрій Сулнковскій, бискупъ луцкій Бернардъ Маціевскій и бискупъ холискій Станиславъ Гомолицкій; при нихъ находилось нёсколько іезунтовъ, въ томъ числё извёстный Скарга. Міранъ на этой сторонъ также было гораздо менъе, чъмъ на православной; во главъ ихъ авились въ качествъ королевскихъ иссловъ гетианъ литовскій Христофоръ Радивиль, канплеръ Левъ Саивга и подскарбій Дмитрій Халецкій. Духовные и свътскіе вельможн этой стороны имъли при себъ также вооруженную свиту, но далеко не столь многочисленную, какъ сторона православная. Поэтому приверженцы уніи, не надъясь на силу своихъ убъжденій, съ самаго начала уклонились отъ общенія съ противниками, и на ихъ приглащенія собраться витстт для предварительныхъ совъщаній отвъчали отказомъ.

Когда наступиль день 6 овтября, митрополеть съ своими единомышленниками отслушаль литургію въ соборномъ храмѣ Николая, а потомъ прочиталь обычныя передъ открытіемъ собора молитвы. Въ это время православные, не получивъ никакого увъдомленія отъ митрополита, не внали что предпринять. Пытались они собраться въ какомъ либо храмъ; но всъ храмы нашли запертыми по распораженію Потва, какъ містнаго владыви. Не желая прибівгать къ наснлію, они рішили собраться въ одномъ частномъ домі (Райскаго), гдв была обширная зала, служившая молельною протестантамъ. Отсюда они посылали депутацію въ митрополиту съ приглашениемъ открыть соборъ. Но депутація не могла добиться даже свиданія съ нимъ. Православные не медля устроили свой особый соборъ; при чемъ они раздёлились на двё части или на два кола: духовное и свътское или рыцарское. Маршаловъ рыцарскаго кола быль выбрань одинь изъ волынскихь пословь, Демьянь Гулевичъ; а духовное воло назначило для наблюденія за порядкомъ васеданій двухъ протої реевъ, Нестора Заблудовскаго и Игнатія Острожскаго. Общепризнаннымъ главою, т. е. предсёдателемъ, православной части Собора быль старшій члень его экзархь Никифорь, какъ замъститель самого цареградскаго патріарка; душою же собранія явился энергичный Гедеонъ Балабанъ. А предсёдателемъ уніатской половины, вийсто робкаго, неришительнаго интрополита Рагозы, выбранъ католическій арцибискупъ Дмитрій Суликовскій.

Второй день собора, 7 октября, также прошедъ въ пересылкахъ православной части съ уніатскою и въ безплодныхъ попыткахъ добиться какого либо отвъта отъ митрополита. Наконецъ Рагова «съ яростію» объявилъ посланникамъ, что никакого отвъта имъ не будетъ. Между тъмъ назначенные на соборъ отъ короля католическіе сановники, по просъбъ бискуповъ, снеслись съ княземъ Острожскимъ и взяли съ него слово, что онъ не прибъгнетъ къ вооруженной силъ, и что спокойствіе собора не будетъ нарушено. Затъмъ, когда такимъ образомъ вваимныя отношенія сторонъ достаточно выяснились, на третій день собора, 8 октября, было приступлено къ болъе

рвшительнымъ двиствіямъ. Къ митрополиту и владывамъ вновь послана была депутація отъ православныхъ съ приглашеніемъ прибыть на общее засъданіе; приглашаемые на сей разъ прямо отвътили, что они уже соединились съ Западной церковью и то, что сдвлано, изменено быть не можеть. Съ своей стороны отъ уніатской части собора прибыли королевскіе послы съ ісвунтомъ Скаргою, и вызвали изъ залы засъданія князей Острожскихъ; къ послъднимъ, по желанію собора, присоединились по нескольку лиць отъ обонкъ коль, а также владыви Львовскій и Перемышльскій съ нікоторыми священниками. Послы напоминали, какъ оба эти владыки прежде заявляли о своемъ желянін принять унію, какъ самъ князь Острожскій не быль противь нея; укоряли православныхь въ томъ, что они собрались не въ церкви, а въ еретическомъ домъ и главою себъ поставили Никифора, бъглаго Грека и союзника Турокъ, а также въ томъ, что дозволяють мірянамъ вившиваться въ соборныя дванія. Въ заключеніе именемъ Бога, короля и отечества приглашали ихъ соединиться съ католиками. На это приглашение православные ответили, что готовы принять унію, но только въ томъ случав, если она будетъ произведена законнымъ образомъ, т. е. съ сегласія патріарховъ и всей Восточной церкви. Послів того православный соборъ занялся дёломъ Стефана Зизанія и другихъ виленсвихъ проповедниковъ, отлученныхъ митрополитомъ, которыхъ в разрѣшиль оть этого отлученія.

На четвертый день собора уніатская сторона, вивсів съ католическими епископами, отправила въ храмъ Николая торжественное молебствіе о соединеніи церквей; послі чего съ амвона во всеуслышаніе быль прочитань самый акть унін, подписанный митрополитомъ и владиками, вивств съ твиъ всповеданиемъ веры, на которомъ Потви и Терлецкій присягнули въ Римв. А затвиъ уніатсвая часть собора предала провлятію и объявила лишенными сана священства епископовъ Гедеона и Михаила, архимандритовъ и прочихъ духовныхъ лицъ, отказавшихся отъ унін; о чемъ на следующій день выдана была окружная соборная грамота. Эти ся дівнія завершились разными торжествами, пиршествами и веселіемъ. Но въ тоже время и православная часть собора подвергла заочному суду Михаила Рагозу и единомышленныхъ ему владыкъ за отступничество, и постановила надъ ними приговоръ, подписанный всёми членами духовнаго кола и торжественно объявленный предсёдателемъ экзархомъ Никифоромъ: митрополить и епископы-отщененцы иншались не только архіерейскаго, но и всякаго духовнаго сана. Приговорь этоть быль немедленно сообщень митрополиту и епископамъ-уніатамъ. Затёмъ члены и духовнаго, и свётскаго кола подписали торжественный протесть противъ уніи, обязались не признавать духовной власти уніатскихъ іерарховъ, и постановили просить короля объ отобраніи церковныхъ имуществъ отъ осужденныхъ,
а также о назначеніи другихъ епископовъ и митрополита.

Презрѣніе въ отщепенцамъ со стороны православныхъ немедленно выразилось въ нѣкоторыхъ листахъ, вкратцѣ оповѣщавшихъ о
рѣшеніи собора и вѣроятно развезенныхъ въ разныя края членами этого собора, разъѣхавшимися изъ Бреста. Между прочимъ
тутъ говорится, что «митрополитъ Рагоза и владыки полоцкій Германко, володимерскій Потѣйко, луцкій Кривилко, холискій Збиражко, пинскій Іонище» какъ сначала тайкомъ и скрытно бѣгали къ
Римскому панѣ, отступивъ отъ святого православія греческаго, такъ
тенерь явно приложились (къ папѣ). «За что отъ латынянъ въ
замкѣ (Берестейскомъ?) были чествованы и какъ медвѣди музыкой
скоморошескою и тарарушками утѣшаны, или, вѣрнѣе,
осмѣяны». «Они только сами одни отдались волку; а стадо, хвала
Богу, въ православін давнемъ вкупѣ осталось».

Последнія слова выражали собственно надежды православныхъ, а не действительность. Архіереи-уніаты, пекровительствуемые королемъ, остались на своихъ мёстахъ и получили полную возможность распространять дёло уніи въ своихъ епархіяхъ. Ближайшимъ слёдствіемъ знаменитаго Брестскаго собера 1596 года было распаденіе Западнорусской церкви на двё части: уніатскую и православную, дальнёйшая борьба между которыми сдёлалась неизбёжна. Эта борьба главнымъ образомъ и обусловила развитіе послёдующей исторіи въ Западной Руси.

Король особымъ универсаломъ подтвердилъ окружную грамоту митрополита Раговы о нивложени епископовъ Львовскаго и Перемышльскаго; а экзархъ цареградскаго патріарха протосинкелъ 
Никифоръ своею окружною грамотою, напротивъ, признавалъ означенныхъ епископовъ теперь единственными архіерезми въ Западнорусской церкви, митрополита же и другихъ епископовъ объявлялъ 
отверженными за ихъ отступничество. Александрійскій патріархъ 
Мелетій Пигасъ, занявшій около того времени каседру Цареградскую, сначала въ качествъ мъстоблюстителя ея, а потомъ и патріарха, человъкъ ученый, энергичный и вообще весьма достойный,

подтвердилъ приговоръ Брестскаго православнаго собора, и навиачиль своими экзархами для Западной Руси епископа Гедеона Балабана, архимандрита Кирилла Лукариса и князя Константина Острожскаго, котораго увъщевалъ не уставать въ своихъ подвигахъ на защиту православія. Въ действительности настоящимъ и деятельнымъ экзархомъ явился епископъ Гедеонъ. Любопитно, что, не смотря на неодновратно объявленныя низложенія, владыви той ж другой стороны остались на своихъ містахъ. Хотя каноническая власть, издавна утвержденная за цареградскими патріархами, была на сторонъ православныхъ; но безъ воли короля они не могли смъстить ісрарховъ отщененцевъ и на ихъ мъсто выбрать другихъ. Зато и король, объявившій о низложеній православных в епископовъ, быль свявань присягою на pacta conventa, утверждавшихь свободу православнаго исповеданія, а также не могь принимать рёшительныхъ насильственныхъ мъръ, изъ опасенія возбудить не только волненіе, но и отврытие мятежи со стороны многочисленной русской шляхты и всего Русскаго народа, еще крвико державшагося въры своихъ предвовъ. Уже на ближайшемъ генеральномъ сеймв въ Варшавъ, въ 1597 году, православные послы изъ русскихъ областей настойчиво напоминали королю о pacta conventa и его присагъ, ж защищали Брестскій соборный приговоръ. Поэтому Сигизмундъ ІІІ свою безсильную влобу на православное духовенство выивстиль на предсъдателъ собора грекъ Никифоръ, противъ котораго представлено было нелъпое обвинение, будто онъ не уполномоченный цареградскаго патріарха, а самозванецъ и турецкій шпіонъ. По требованію вороля, князь Острожскій проживавшаго у него Нивифора представиль на судъ сенаторскій; но на этомъ суді не съуміль его отстоять. Никифоръ быль заключень въ Маріенбургскій заможъ, гдъ потомъ и скончался, въроятно, не своею смертію.

Владыки-отщепенцы послё Брестскаго собора принались вводить унію въ своихъ епархіяхъ; но во многихъ мъстахъ встрётили большія затрудненія и явное неповнновеніе своей власти. Такъ древній городъ Кіевъ, эта колыбель русскаго православія, опираясь на своего воеводу князя Острожскаго, рёшительно отказывалъ въ повиновеніи митрополиту Рагозё и не обращалъ вниманія на королевскія грамоты. Король распорядился между прочимъ, чтобы оставшійся вёрнымъ православію архимандрить Никифоръ Туръ покинуль настоятельство знаменитой Кіевопечерской лавры, которая со всёми ся имуществами передавалась въ непосредственное вёдёніе

митрополита. Но архимандрить отвазался исполнить это распоряженіе. Неоднократно королевскіе чиновники пытались удалить архимандрита; но ихъ встрвчали старцы съ вооруженными казаками, гандувами и монастырского челядью, и не пускали въ монастырь. Такъ Никифоръ Туръ до своей кончины и оставался настоятелемъ Лавры. Более успеха нивлъ митрополить въ главномъ городе собственно Литовской Руси, т. е. въ Вильнъ; адъсь духовенство не нашло во властяхъ и жителяхъ такой опоры какъ въ Кіевъ, и признало власть митрополита-уніата. Только Святотронцкое братство продолжало сопротивляться ему; за что терпёло разныя притесненія. А во время богослуженія въ своей церкви, на Паску 1598 года, братчики подверглись наглому нападенію со стороны студентовъ іезунтской коллегін. Въ Слуцев, во время объйзда своей епархін, митрополить едва не быль побить камиями. Зато въ Новогрудкъ, обычной своей резиденціи, онъ не встрітиль почти сопротивленія, потому что ивстный воевода Скуминъ-Тышкевичъ, прежде бывшій усерднымъ противникомъ унін, поддался его убъжденіямъ и перешелъ на ея сторону. Самыми же ревностными распространителями унін-вавъ и следовало ожидать-были главные си деятели, т. с. Потви и Терлецей, которые въ своихъ епархіяхъ всёми мёрами принуждели духовенство въ ея принятию. Другіе епископы делеко не были такъ усердны; а Германъ Полоцкій не только не принуждалъ сващенниковъ, но, какъ говоратъ, даже не скрывалъ сожалънія, что самъ согласился на унію. Вообще для уніатскихъ владывъ скоро началось некоторое разочарование въ техъ надеждахъ, которыя они питали при своемъ отступинчествъ. На нихъ не посыпались ни почести, ни богатыя пожалованія отъ Рачи Посполитой; вороль и не думаль давать имъ объщанныя мъста въ сенать на ряду съ латинскими прелатами. Они скоро могли убъдпться въ томъ, что до равенства въ правахъ и почетв съ высшимъ датинскимъ духовенствомъ пиъ далеко, что последнее смотрить нихъ свысока, и даже съ некоторымъ пренебрежениемъ.

Межъ тъмъ въ лагеръ православныхъ Брестская унія произвела презвычайное оживленіе и большое напряженіе силъ для обороны своей церкви. Изъ духовныхъ особенную энергію обнаружилъ въ этомъ дълъ епископъ Гедеонъ Балабанъ, который не только охранялъ отъ уніи свои епархіи, но и въ другихъ, уніатскихъ, епархіяхъ входилъ въ сношенія съ православными, ставилъ имъ священниковъ и удовлетворялъ разнымъ церковнымъ потребностямъ въ качествъ патріаршаго экзарха; на что епископы-уніаты тщетно приносили свои жалобы митрополиту и королю. А изъ мірянъ наибольшую энергію въ это время показаль знаменитий ревнитель православія князь Константинъ Острожскій. Между прочимъ, по его почину православные вошли въ переговоры съ протестантами о союзъ противъ общаго ихъ врага латинянъ, сильныхъ въ особенности ревностнымъ покровительствомъ короля. Острожскому помогаль вь семъ случай зять его, знатийний изъ протестантскихъ вельножъ виленскій воевода Христофоръ Радивиль. Представители обонкъ исповеданій, т. е. православнаго и евангелическаго, въ май 1599 года събхались въ Вильнъ въ домъ внязя Острожскаго. Кромъ сего князя и его сына Александра изъ русскихъ вельможъ здёсь были, сохранявшіе еще православіе, внязья Сангушко, Корецкій, Горскій, Вишневецкіе и нікоторые другіе. Члены съйзда заключили политическую унію съ цёлью оказывать взаниную поддержку и защиту своимъ храмамъ и духовенству противъ папистовъ вездъ, гдъ будеть нужда, а также сообща дёйствовать для того въ сенате н на сеймахъ. Унія эта хотя и не принесла всёхъ ожидаемыхъ отъ нея плодовъ, по разногласіямъ віроисповіднымъ, тімъ не меніве она оказада свою пользу во многихъ случаяхъ.

Въ томъ же 1599 году скончался уніатскій митрополить Миканлъ Рагоза. Преемникомъ ему король назначилъ Ипатіа Потва, т. е. самаго энергичнаго изъ русскихъ епископовъ-отщепенцевъ. Возведя его на митрополію, Сигизмундъ III оставиль за Потвемъ н прежнюю его Владимірскую епископію со всёми принадлежавшими ей имуществами; что сосредоточивало въ его рукахъ большія матеріальныя средства, которыми онъ широко воспользовался для своего служенія ділу унін. Это діло пошло теперь значительно успівшийе, благодаря его энергін. Такъ, отправляя послушную грамоту слуцкому духовенству и призывая его въ повиновенію, онъ заключаетъ ее угрозою: «помните, что я вамъ не Рагоза». Однимъ изъ первыхъ дъяній сего митрополита было изгнаніе изъ Вильны праспорвчиваго проповъдника и обличителя унів Стефана Зизанія и отнятіе Тронцкаго монастыря у Виленскаго братства. При этомъ монастыръ онъ основалъ митрополичій коллегіумъ или уніатскую семинарію. Но попытка его, по смерти архимандрита Никифора Тура, завладеть Кіевопечерскою Лаврою потерпъла такую же неудачу, какъ и попитка его предшественника, благодаря заступничеству кіевской православной шляхты (98).

Одновременно съ борьбою западнорусскаго православія противъ унін на поприщ'й всякаго рода д'ййствій и м'йръ, церковныхъ и гражданскихъ, закип'нла и борьба между ними въ области мысли и письменности, т. е. въ области литературной. Укажемъ важн'й шія явленія въ этой сфер'й.

Во первыхъ, уже самый Врестскій соборъ 1596 года сділался предметомъ повъствованій и толкованій объихъ сторонъ, слёдовательно написанныхъ съ разныхъ точекъ зрвнія и различными красками. Вскоръ послъ этого собора въ слъдующемъ 1597 году появились два повъствованія о немъ. Одно изъ нихъ принадлежить перу іезунта Петра Скарги; оно издано на польскомъ языкъ («соборъ Верестейскій) и на русскомъ («Оборона синоду Берестейскому»), и конечно прославляеть собственно уніатскую часть собора, а православную унижаеть и отрицаеть ся законность. Другое сочиненіеправославнаго автора, оставшагося неизвёстнымъ, -- изданное на польскомъ языкъ въ Краковъ, озаглавлено приблизительно такъ: «Эктезись или враткій обзорь дівній помістнаго собора въ Бресті Литовскомъ»; оно посвящено преимущественно православной части собора, считая только ее истиннымъ и законнымъ собраніемъ. Эти двъ вниги немедленно вызвали рядъ полемическихъ сочиненій въ противуположных в лагеряхъ. Противъ Скарги въ томъ же 1597 году въ Вильнъ вышло обширное сочинение на польскомъ языкъ (а потомъ и на русскомъ) подъ заглавіемъ «Апокрисисъ», т. е. Отвътъ; авторъ его сирылъ свое имя подъ псевдонимомъ Христофоръ Филалеть. Любопытно, что въ дъйствительности сочинитель сей книги быль не православный, а протестантскій ученый писатель, нівто Христофоръ Бронскій, предпринавшій оборону православія по порученію внязя Константина Острожскаго и награжденный отъ него помъстьями. Книга его отдичается дёльнымъ историческимъ изложеніемъ, и въ то же время обнаруживаеть большія богословскія познанія. Задітне за живое успіхомъ сей книги, сторонники уніи въ защиту ея выдали сочинение «Антиррисисъ или Апологія про тивъ Христофора Филалета», по поручению Ипатія Потвя написанное на латинскомъ языкъ учителемъ его брестской школы явкимъ грекомъ Петромъ Аркудіемъ (скрывшимъ свое имя подъ псевдониномъ Филотея), потомъ переведенное на русскій и польскій явыки. Съ православной стороны послѣ Апокрисиса замѣчательными сочиненіями являются: «Отпись» ніжоего острожскаго клирива, направленная преимущественно противъ Флорентійскаго собора, и «Перестрога», принадлежащая перу одного львовскаго священика, въ особенности обличающая тайныя приготовленія къ уніи и несправедливость папскихъ притязаній.

Рядомъ съ сими, такъ сказать, крупными писателями на полемической аренъ того времени появились и многіе другіе авторы. Распространенныя въ Западной Руси типографіи быстро печатали изпроизведенія; такимъ образомъ горячіе споры между православним и уніатами или латинянами охватывали всё грамотные слои западно-русскаго общества и возбуждали въ нихъ большое умственное оживленіе. Не малое участіе въ борьбъ съ уніей и латинствомъ въ это время принималь самь каноническій глава Русской церкви ученый патріархъ Мелетій Пигасъ: онъ написаль цёлый рядь посланій къ князю Константину Острожскому и вообще въ православной русской паствъ, убъждая ее твердо стоять за свою церковь и обличая ухищренія противнивовъ. Посланія эти печатались въ Острожской типографіи и распространялись въ народі. Съ далекаго Ассна одинъ западнорусскій инокъ, Іоаннъ Вышенскій, написаль на родину тоже нізсколько посланій въ защиту православія противъ унін. Въ одномъ изъ этихъ посланій, обращенномъ въ еписконамъотщепенцамъ, онъ между прочимъ обличаетъ ихъ такими словами: «покажите мив, кто изъ васъ исполняетъ шесть заповедей Христовыхъ: алчнаго накорипть, нагого одъть, больного посътить и пр.? Не вы ин заставляете алкать и голодать вашихъ бедныхъ поданныхъ, носящихъ тотъ же образъ Божій, какъ и вы? Гдв вы вослужили больнымъ? Не вы ли делаете и здоровыхъ больными, быте ихъ, мучаете, убиваете? Постучись только въ лысую свою голову. бискупе луцкій (Кириллъ Терлецкій), сколько ты во время своего священства живыхъ послалъ въ Богу мертвыми, сколько изгваль изъ этой жизни, однихъ свченіемъ, другихъ потоцленіемъ, трепихъ наленіемъ огненнымъ!... Покажите миѣ, кто изъ васъ отрема міра и взяль на себя кресть Христовь?... Воть его милость Потел. хотя и каштеляномъ быль, но только по четыре слуги волочиль = собою, а нынь, когда бискупомъ сталь, то больше десяти насчитьешь. Такъ же и его милость арцибискупъ (Рагоза), когда бил простою рагозиною, не знаю, могъ ли держать и двухъслугъ, в швъ больше десити держить. Такъ же и Кирилвъ, когда быль прстымъ пономъ, только дъячка за собою волочилъ, а какъ стълъ бискупомъ, догоняетъ числомъ слугъ двухъ первыхъ владнивъ в (11)

## XV.

## ПОЛЬЩИЗНА, КАЗАЧЕСТВО И ЕВРЕЙСТВО ВЪ ЗАПАДНОЙ РУСИ.

Постепенное ополяченіе дворянства. — Річь Ивана Мелешка. Взаниное отношеніе культурь польской и русской. — Третій Статуть. — Двіпровскіе казаки или Черкасы. — Дашковичь. — Низовое или Запорожское казачество. — Походы въ Молдо — Валахію. — Войсковое устройство со времени Баторія. — Мятежи Косинскаго и Наливайки. — Еврейство въ древней Руси и его приливъ съ запада. — Льготныя грамоты Витовта. — Покровительство польско-литовскихъ королей Евреямъ. — Жалобы на нихъ со стороны шляхты и горожанъ. — Количество и организація еврейскаго населенія. — Характеръ и плоды жидовской діятельности по Клёновичу.

Если польское вліяніе издавна д'вйствовало въ Западной Россін, стагодаря въ особенности оподяченной династіи Ягеллоновъ и непосредственному присоединенію въ Польшѣ Червонной Руси съ частію Подолін, то, понятно, какъ должно было усилиться это вліяніе со времени Арблинской унін, когда Полявамъ шероко отворены были двери въ сокращенное великое вняжество Литовское, а вся почти Югозападная Русь, подобно Галицін, теперь вошла въ составъ земель Польской короны. Поляки получили право селиться въ Западной Руси, занимать здёсь вемскія должности и уряды, пріобрётать именія, наследовать и т. д. Ополяченіе началось вонечно съ высшаго класса, т. е. съ западнорусской и литовской аристократіи, кавъ сословія самаго близкаго къ королевскому двору, которому оно поневоль старалось угождать, такъ какъ отъ него исходили всв пожалованія имініями, староствами и высшими урядами. Между семьями польскихъ и литовско-русскихъ магнатовъ начались частые брачные союзы, не мало способствовавшіе въ наъ объединенію, т. е. въ принятію русскими семьями польскихъ обычаевъ, языка и религін. Двятельное латинское духовенство въ особенности пользовалось этими родственными связами для совращенія знатныхъ русскихъ семей, и, какъ извъстно, съ большимъ усивхомъ, благодаря въ особенности поддержкъ все того же католическаго двора. А принявъ католичество и польскій языкъ, русская знатная семья скоро становилась польскою по своимъ чувствамъ и возгръніямъ. Такимъ образомъ къ концу XVI въка значительная часть западнорусской аристократіи уже подверглась ополяченію или была близка къ нему.

За высшимъ классомъ слёдовало дворянское или собственно шляхетское сословіе, которое желало сравняться въ правахъ и вольностяхъ съ шляхтою польскою; а потому охотно вступало съ нею въ родственныя связи, перенимало ея обычаи и языкъ. Латинскіе ксендзы и тутъ усердно пользовались смёшанными браками, чтобы происшедшихъ отъ нихъ дётей крестить и воспитывать въ католическомъ обрядё. Такое постепенное ополяченіе Русской шляхти конечно совершалось въ особенности въ областяхъ ближайшихъ къ предёламъ Польской народности, каковы Подляхія, Холиская и Галицкая Русь. Въ глубинё же Бёлоруссіи, Кіевщины и Волыни масса земскаго, военно-служилаго сословія еще сохраняла свою Русскую народность; хотя и тамъ чуждое польско-нёмецкое вліяніе уже сильно сказывалось въ обычаяхъ, одеждё, языкё, а виёстё съ тёмъ въ начавшейся распущенности нравовъ и стремленіи къ роскоши.

Выше мы видёли, какъ московскій переб'яжчикъ князь Курбскій невыгодно отзывался о польско-русскихъ правахъ въ 60-хъ или 70-хъ годахъ XVI столётія. Немного позднёе по тому же поводу им'вемъ любопитное свидётельство другого современника. Н'якій волынскій шляхтичъ Иванъ Мелешко, впосл'ядствій каштелянъ Смоленскій, впервые являсь на Варшавскомъ сейм'я 1589 года, сочинилъ для короля и пановъ радныхъ прив'ятственную р'ячь (неизв'ястно впрочемъ, была ли она имъ произнесена). Тутъ онъ преувеличенно восхвалилъ времена Сигизмунда I, въ укоръ Сигизмунду II, которому не желалъ простить отдачи Ляхамъ Волыни и Подлясья; а зат'ямъ в'ясколько грубоватыми, но нелишенными юмора чертами изобразилъ разныя перем'яны и нововведенія, совершавшіяся на его родин'я.

Для образца приведемъ въ сокращении нѣкоторыя мѣста его рѣчи.

— Пришлось мий радити съ вами, а прежде я на такихъ съйздахъ никогда не бывалъ и съ королемъ его милостью не засёдалъ. При нашихъ покойныхъ внязьяхъ, воторые воролевали, по просту отъ чистаго сердца говорили, политики не знали, а правдою въроть какъ солью въ глаза кидывали. Потомъ короли полюбили Нфм-

цевъ болье чъмъ насъ и все имъ роздали, что прежніе собрали. А сладкой памяти Зигмундъ Первый Нъмцевъ какъ собакъ не любиль, Ляховъ съ ихъ хитростами тоже не любиль, а очень миловаль Литву и нашу Русь. И при немъ жилось гораздо лучше, хотя въ такихъ дорогихъ свитахъ не ходили; нные безъ ногавицъ (покрывавшихъ отъ кольна до ступни) подобно бернардинамъ гуляли, сорочен до костокъ (щиколотки), а шапки (капишоны) до самого пояса нашивали. Теперь же, когда я самъ одънусь въ свое прежнее домовое платье, то жена моя пани Мстиславская не можетъ безъ смъху на меня смотръть.

- У насъ уже и по-польски умѣютъ говорить, чтобы воролямъ всякое лихо баламутить. А когда къ тебѣ панычъ прівдеть, чествув его вдосталь, да и жонку свою подлѣ него посади. И слуги у насъ есть изъ Ляховъ; давай имъ дорогое платье, корми ихъ жирно, но службы отъ нихъ не пытай. Такой слуга, убравшись получше и на высокихъ подковкахъ, мастеръ ухаживать за дѣвицами и играть на большомъ кубкѣ. Ты за столъ, п слуга тоже, ты за борщъ, а онъ за мясо, ты за фляжку, а онъ за другую, а если слабо держишь, то и твою изъ рукъ вырветъ. Ты изъ дому, а онъ къ жонкѣ приласкается. Есть у насъ кони дрыганты (брыкуны), которымъ и зиму и лѣто давай овесъ и сѣно, и каждую ночь подстилку; держи при нихъ слугу Ляха и еще конюха; только службы отъ нихъ никакой не жди.
- Пришлось мий купить часы въ Кіевй въ торговыхъ рядахъ; далъ за нихъ три копы грошей; а какъ послалъ въ Вильну поправить, то злодий Нёмецъ взялъ съ меня до пятой копы! Гораздо лучше ихъ нашъ питухъ, который непременно кричитъ каждую полночь.
  - На столѣ не было прежде такихъ прихотей какъ теперь; бывало хороша гусятина съ грибками, кашка съ перчикомъ, печонка съ лукомъ или чеснокомъ, а еще лучше каша рыжовая (рисовая) съ шафраномъ. Вина венгерскаго не употребляли, а скромно пили мальвазію, медокъ и горѣлку.
  - Наши жонки ходять теперь въ богатыхъ платьяхъ; подоловъ колышется; а дворянинъ на ножку какъ соколъ заглядывается. Лучше бы наши жонки убирались въ старые застегнутые наглухо казакинки и носили зашнурованныя назади распорки, да плюндрыки (панталоны) по нѣмецки; не такъ бы легко подкрадывалась любовная бредня. А теперь хотя съ рогатиной на стражѣ стой, не устережешь этого бѣса.

Въ подобныхъ жалобахъ ясно отражается напоръ чужеземныхъ обычаевъ на Западную Русь — напоръ, которому она не могла съ усивхомъ противустоять по условіямъ своего общественнаго состоянія. Для исторіи въ высшей степени любопытно наблюдать это стол-\ кновеніе русской и польской культуры на почві Западной Россіи. По своему возрасту и по своимъ источнивамъ Русская культура вообще старше и обильнъе Польской. Когда Поляки еще не выступали на историческую сцену изъ своего лъсистаго и болотистаго Привисленскаго угла, могучее Русское племя своими вътвями уже занимало шировія полосы земли на востокъ и на западъ отъ Дивпра на пограничь Греко-Римскаго міра, изъ близкихъ сношеній съ которымъ черпало начатки классической культуры. Раннія торговыя сношенія съ отдаленными народами востова и запада знавомили Русь какъ съ гражданственностью датино-ивмецкой, такъ и съ богатой культурой персидской и арабско-мусульманской. Неоспоримыя историческія свидітельства говорять намь, что въ первой половині IX въка, когда Польша едва только начинаеть выступать изъ мрака неизвъстности, русские купцы уже торговали съ одной стороны на берегахъ нижняго Тигра и Евфрата, въ Багдадъ; а съ другой-на берегахъ верхняго Дуная въ Регенсбургъ. Послъдующія въка отиъчены сильнымъ притокомъ византійской образованности, вліявшей при посредствъ нетолько торговыхъ, но и въ особенности церковныхъ сношеній.

Только съ XIII въка, со времени Татарскаго ига, начали измъняться взаимныя отношенія культурь русско-византійской и польско-латинской. Хотя это варварское иго всею своею тажестью налегло собственно на Восточную Русь, а Югозападную угнетало сравнительно недолго; но и здёсь оно поразило самые главные ея центры, ваковы Галичь, Владимірь Волынскій и въ особенности Кіевъ-это древнее средоточіе русской образованности. Не смотря на свой упадокъ, русская культура еще долгое время сохранила притягательную силу, какъ это видно изъ обрусвнія самихъ завоевателей Западной Руси и освободителей ея отъ Татарскаго владычества — Литовскихъ князей. Только окатоличение и ополячение литовско-русской династін Ягеллоновъ, а вийстй съ тимъ окончательная потеря центра какъ политической, такъ и культурной самостоятельности свлонили въсы на сторону польскаго вліянія. На помощь послёднему приспёло то міровое движеніе западноевропейской цивилизаціи, которое изв'ястно подъ именемъ Возрожденія наукъ и ис-

кусствъ. Это движение въ свою очередь осложнилось еще инымъ великимъ движеніемъ, извъстнымъ подъ именемъ Реформаціи. То и другое движение воснулось Польши, находившейся подъ непосредственнымъ дъйствіемъ латино-нъмецкой культуры, и произвело здёсь замътное процевтание образованности, благодаря распространению школь, книгопечатанія, постояннымь побідкамь для образованія въ западную Европу и приливу иноземцевъ, особенно благодаря оживленной борьбё протестантизма съ катодичествомъ и ихъ взаимному соперинчеству на поприще школьномъ и литературномъ. Такимъ образомъ XVI въкъ, и особенно вторая его половина, является эпокою разцвъта польской образованности, правда довольно поверхностной и обнимавшей только одно высшее сословіе, твиъ не менве довольно блестящей и привлекательной. Сей разцвёть особенно ярко обозначился въ области польской литературы, которая въ эту эпоху представила цёлый рядъ выдающихся писателей, большею частью владевшихъ равно литературнымъ языкомъ, какъ латинскимъ, такъ и польскимъ. Въ особенности заслуживаютъ вниманія: поэты Николай Рей изъ Нагловицъ, Ягъ Кохановскій, Шимоновичъ и Фабіапъ Клёновичь; историки и историко-географы: Мартинъ Кромеръ, Матвъй Мъховій, Мартинъ и Іоахимъ Бъльскіе (сынъ и отецъ), Димитрій Суливовскій (архіепископъ Львовскій), Красинскій, Гвагнинъ, Рейнгольдъ Гейденштейнъ (секретарь Яна Замойскаго) и Матвей Стрыйковскій. Послідній, бывшій воиномъ, а потомъ каноникомъ, одинаково владъвшій стихомъ и прозою, написаль на польскомъ языва общерную литовско-русскую хронику, которую началь съ миенческаго предва литовскихъ князей римскаго выходца Полемона и довелъ ее, до Стефана Баторія. Главимии источниками для его литовско-русской хронеки послужили русскія літописи, какъ болье древнія, такъ и тв, которыя появились въ западной Руси въ XV и XVI въкахъ. Но рядомъ съ ними онъ черпаетъ свои повъствованія изъ латино-польскихъ историческихъ трудовъ, и вообще западнорусская исторія взложена у него съ точки зрінія польско-католичесвой.

Западная Русь, при явной отсталости въ образовании и, такъсказать, при старомодности своей гражданской культуры, естественно должна была во многомъ подчиниться вліянію этого разцвёта нольской образованности и наружнаго лоска западноевропейской цивилизаціи, отражавшейся на польскихъ нравахъ и обычанхъ. И однаво вліяніе это въ ту эпоху еще не было такъ велико, какъ могло бы показаться съ перваго вягляда. Лишенные культурнаго средоточія гражданскаго, т.-е. чисто русской столицы съ національной русской династіей и русскимъ дворомъ, Западноруссы, какъ извістно, нашли могучую опору для сохраненія своей народности въ православной церкви, которая налагала крвпкую печать не только на ихъ внутреннее міровозэрвніе, но н на самыя вившнія стороны ихъ быта. Къ сожалвнію, какъ мы видели, положеніе самой Западнорусской церкви въ эту эпоху было бъдственное; а наступившая Брестская унія произведа въ ней извистный расколъ. Но и при всихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, такан врвикая народность и такая старая своеобравная культура, какъ Русская, не могла легко уступить напору польско-нъмецкому бевъ долгой борьбы и бевъ сильнаго воздъйствія съ своей стороны. До сихъ поръ историческая литература довольно много говорила о польскомъ вліянін на Западную Русь; но очень мало или почти ничего о вліянін обратномъ, т.-е. русскомъ, на Польскую народность. Между тёмъ это послёднее вліяніе, по разнымъ привнавамъ и соображеніямъ, долженствовало быть весьма вначительное, какъ въ складъ общественной жизни, такъ и въ частномъ, семейномъ быту, въ языкъ, вившнемъ убранствъ, военномъ дълъ, сельскомъ хозяйствъ и т. д. Въ высшихъ слояхъ Западной Руси такимъ образомъ изъ смёшенія обёнкъ народностей началь вырабатываться новый типъ: польско-русскій. «Русь полачилась, а Польша русила», по удачному выраженію одного изъ польскихъ писателей нашего времени. Изъ ополячивающихся русскихъ фамилій стали выходить многіе общественные діватели Різчи Посполитов, стажавшіе себв извъстность на разныхъ поприщахъ, т.-е. государственные люди, полководцы, богословы, ораторы, писатели, поэти н т. д. Этоть могучій притокъ русскихъ силь болье всего способствовалъ подъему сравнительно небольшой Польской народности на значительную политическую высоту и сообщиль ей на ивкоторое время много вившняго блеску.

Плодородныя земли Югозападной Руси по преимуществу сделались предметомъ польскихъ захватовъ и польской колонизаціи. Поэты польскіе стали воспівать эти благодатные края въ своихъ произведеніяхъ. Любопытна въ семъ отношеніи прекрасная латинская поэма, написанная помянутымъ выше Клёновичемъ и озаглавлевная Роксоланія, т.-е. Русь. Онъ описываетъ собственно Русь Галицкую и даетъ цільй рядъ идиллическихъ картинъ по отношенію къ ея природів, городамъ, селамъ, населенію, земледівлю, скотоводству, и между прочимъ яркими красками рисуетъ печальную страсть простого народа къ водев.

Въ данную эпоху огромное большинство западнорусскаго дворянства еще сохраняло свою народность, т.-е. православную религію и русскій языкъ, который по прежнему оставался языкомъ правительственныхъ и судебныхъ актовъ. Это господство русскаго языка сказалось и въ новомъ изданіи Литовскаго статута.

Послъ Люблинской уніи Великаго вняжества съ Короною явилась настоятельная нужда пополнить Литовскій статуть и болье согласовать его съ польскимъ законодательствомъ. Нужно было устранить изъ него многое, что прежде обусловливало отдёльность Веливаго княжества; притомъ вемли Кіевская, Волынская и Брацлавская, хотя и отощии въ коронъ, но сохранили за собою судоустройство по Литовскому (точнъе Русскому) статуту. Для его пересмотра назначены были коммиссіи, которыя вносили въ него разныя поправки. Последняя коммиссія, председательствуемая литовским подканцлеромъ Львомъ Сапътою, была назначена Баторіемъ. Окончательная редакція статута была представлена уже послів него на Варшавскомъ коронаціонномъ сеймі 1588 года, и получила утвержденіе отъ новаго короля Сигизмунда III. Это такъ называемый Третій Литовскій статуть; хотя онъ также быль переведень на польскій язывъ, но оффиціальное его изданіе тогда же напечатано по-русски въ виленской типографіи братьевъ Мамоничей.

Оволо того же времени, именно въ 1581 году, учреждено воролемъ Баторіемъ постоянное верховное судилище для великаго княжества Литовскаго или такъ наз. Виленскій трибуналъ, который извъстную часть въ году засъдалъ въ Вильнъ, а другія части въ Минскъ и Новогродкъ. Права и обряды сего трибунала, подписанные литовскимъ канцлеромъ Воловичемъ, были напечатаны по-русски въ той же типографіи Мамоничей. Для Югозападной Руси сначала учрежденъ былъ трибуналъ Луцкій; а потомъ онъ соединенъ съ короннымъ трибуналомъ (1589 г.); такъ какъ эта Русь уже причислялась къ землямъ Польской короны (91).

Межъ темъ какъ дворянское сословіе Западной Руси въ XVI вък ясно вступило на путь ополяченія, мъщапское и въ особенности крестьянское сословія крыпо держались своей Русской народности. Для отклоненія ихъ отъ національной церкви, какъ извъстно, придумана была и введена церковная унія, долженствовавшая служить и проводникомъ полонизма. На первыхъ порахъ городское

сословіе обнаружило значительную энергію въ борьбѣ съ этой уніей, опираясь преимущественно на свои братства. Но въ самой средѣ русскаго городского населенія уже во второй половинѣ XVI вѣка рѣзко обозначился чуждый ему и враждебный элементь, который потомъ постепенно и неуклонно подорвалъ самое его существованіе. Такимъ безпощаднымъ, разлагающимъ элементомъ было жидовство. Наиболѣе устойчивую массу въ Западной Руси представляло конечно крестьянство—элементъ, какъ и вездѣ, самый консервативный и самый неподатливый для чужеземнаго вліянія. Изъ среды сего сословія главнымъ образомъ выдѣлилось Украинское или Днѣпровское казачество, которое явилось сильною опорою Русской народности и вообще около того времени стало играть важную роль въ судьбахъ Западной или собственно Югозападной Руси.

Дивировское или Малорусское казачество выступаетъ на историческую сцену почти одновременно съ казачествомъ Великорусскимъ или Московскимъ.

Первое документальное изв'ястіе о казакахъ Дивпровскихъ относится въ концу XV въка, именно въ 1499 году. Это грамота веливаго князя литовскаго Александра о доходахъ кіевскаго воеводы (князя Димитрія Путятича). Туть говорится преимущественно о пошлинахъ, собиравшихся въ его пользу въ городъ Кіевъ съ разныхъ прівзжихъ торговцевъ. Въ числе последнихъ упоминаются и казаки, привозившіе на продажу рыбу Дивпромъ какъ сверху, такъ и снизу его. Следовательно, рыболовство и было главнымъ промысломъ Дивпровскихъ казаковъ. Средоточіемъ собственно военнаго казачества первоначально являлся юговосточный уголь Кіевскаго воеводства, именно область городовъ Канева и Черкасъ; отъ сего последняго и самое Дивпровское казачество стало известно у Москвитянъ подъ названіемъ «Черкасы». Первое документальное упоминаніе о Черкасских казакахь, раздёленныхь на отряды или сотни, относится приблизительно въ 1502 году: въ семъ документв они названы «князя Димитрія казаками», т. е. состоявшими подъ главнымъ начальствомъ кіевскаго воеводы князя Димитрія Путатича, который вельдь отнять у нихъ вещи, пограбленныя у какихъ то купцовъ-ясное указаніе на грабительскія привычки этихъ казаковъ. Ближайшимъ ихъ начальникомъ естественно былъ черкасскій наивстникъ Кіевскаго воеводы (каковымъ въ помянутомъ случав авляется нъвто Сенька Полововичъ); онъ потомъ именуется старостою Каневскимъ и Черкасскимъ.

При Сигизмундъ I таковымъ старостою является, первый извёстный по своимъ военнымъ действіямъ, атаманъ Дивпровскихъ казаковъ Евстафій Дашковичь. Онъ быль однимь изъ погранцуныхъ литовскорусских воеводъ во время войны польско-литовскаго короля Александра съ Иваномъ III Московскимъ; после Ведрошскаго пораженія этотъзнатный и православный Русинъ перешелъ на московскую службу; но при Васнаін III, во время новой войны, возбужденной Глинскимъ, Дашковичь опять воротился въ Западную Русь. Получивъ отъ Сигизмунда I староство Каневско-Черкасское, онъ занялъ важный тогда сторожевой постъ на пограничьй съ Московскимъ государствомъ и Крымскою Ордою. Ставъ вийстй съ тимъ во глави Дийпровскихъ казаковъ, онъ воспользовался своимъ значениемъ и благосклонностию въ себъ Сигизмунда I, чтобы выхлопотать Черкасскому назачеству права на общирныя земли, лежавшія далье къ югу и почти никъмъ тогда не заселенныя. Для заврёшленія ихъ или для защиты со стороны Крымцевъ, онъ построилъ нъсколько замковъ, занявъ ихъ казаками, и между прочимъ Чигиринъ, будущую стелицу вазацкой Украйны. Вообще двательность Дашковича въ этомъ краю, продолжавшаяся около четверти въка (до 1536 года), много способствовала усиленію и распространенію военнаго казачества въ Приднапровыв и утверждению его въ качествъ особаго сословія, которое потомъ заняло среднюю ступень между врестьянствомъ и шляхетствомъ. Городовое казачество здёсь, такъ же какъ и въ Московскомъ государствъ, имъло военнослужилое значеніе; оно охраняло пограничные или украинскіе воролевскіе замки на правой сторон'в Дивпра; тогда вавъ на левой его стороне въ городахъ Северской украйны находилось родственное ему казачество, состоявшее въ московской службф. За свою службу оно также получало денежное жалованье и земельные надёлы, и кромё того въ мирное время занималось разными промыслами. Во главъ Днъпровскихъ казаковъ Дашковичъ не только оберегаль южные предёлы Польско-Литовскаго государства отъ Крымской Орды, но, по порученію Сигизмунда, водиль ихъ и на помощь Крымцамъ противъ Москвы; извёстно, что онъ участвоваль въ большомъ нашествін Магметъ-Гирея на Москву, въ 1521 году. Но нелегко было безнокойное Дивпровское казачество держать въ повиновенін містнымъ старостамъ. Такъ по смерти Дашковича казави бунтовали противъ его преемниковъ, т. е. каневско-червассвихъ старость (Василія Тышкевича и Яна Пенька), не желая исполнять налагаемыя на нихъ подати и повинности.

Это собственно Дивировское казачество городовое или освялое, подчиненное королевскимъ воеводамъ и старостамъ. Отъ него рано отдёлилось казачество «низовое», подобное вольному Донскому казачеству Восточной Руси. Оно ютилось ниже по Дивиру, преимущественно на его островахъ, ближе въ знаменитымъ Дивировскимъ порогамъ; но у Москветянъ также называлось «Черкасами». Низовые вазаки въ мирное время для своего пропитанія занимались также рыбнымъ промысломъ; они сушили рыбу на солицъ; а на зиму расходились или въ города, или по степнымъ хуторамъ-зимовникамъ. Но вельное вазачество не любило мирныхъ занятій; а промышляло главнымъ образомъ военною добычею; оно то въ особеннести стало нападать на кочевыхъ Татаръ и на ихъ стада. Такимъ образомъ по естественному ходу вещей оно являлось передовою военною колоніей Югозападной Руси въ ен борьбі съ Крымскою Ордою за то общирное пустынное пространство, которое лежало между нами. Вольное казачество Дибпровское, такъ же какъ и Донское, устранвалось на общинныхъ началахъ, т. е. ръшало дъла въчемъ или «радою», на которой и выбирало себъ начальниковъ или атамановъ. Первымъ извёстнымъ атаманомъ низовыхъ казаковъ является нёкто Предславъ Ланцкоронскій, современникъ Евстафія Дашковича. Онъ прославиль зебя удачнымъ походомъ 1516 года на Татаръ и Туровъ подъ черноморскій Белгородъ (Аккерманъ) и Очаковъ, откуда воротился съ большою добычею. Но пока это низовое Дивпровское казачество еще находилось въ тесной связи съ вазачествомъ собственио Червасскимъ, и нногда подчиналось общему предводителю, т. е. Каневско-Черкасскому староств. Есть извъстія, что сами черкасскіе старосты и другіе королевскіе урядники поощряли Дивпровскихъ казаковъ къ нападеніямъ на сосёдей; ибо брали себе часть добычи. Казачьи рыболовныя, бобровныя и соляныя ватаги, отправляясь внизъ по Дивпру, иногда соединяли эти промыслы съ грабежомъ татарскихъ улусовъ и чабановъ, угоная у последнихъ коней, рогатый скоть и овець. Иногда казаки эти разграбляли караваны туреценхъ и татарскихъ торговцевъ, отправлявшихся въ Москву чрезъ Таванскій перевозъ на Дивпрв; нападали также и на татарскіе загоны, шедшіе въ Московскіе предвлы для грабежа, или отнимали у нихъ добычу. На жалобы хана польско-литовское правительство отвъчало обывновенно уклончиво, отзываясь своеволіемъ казаковъ нан ссылаясь на то, что грабили собственно не Кіевскіе и Черкасскіе казаки, а Московскіе изъ Сфверской украйны. Иногда же признавало справедливость жалобъ, объщало наказать виновныхъ, и приказывало изъ имущества грабителей возивщать убытки ограбленныхъ турецко-таларскихъ купцовъ или прямо выдать имъ всё пограбленныя вещи.

Въ исторіи Ивана Грознаго им видели, что бывшій наневскочервасскимъ старостою внязь Димитрій Вишневецкій перешель на сторону Москвитанъ и помогалъ въ ихъ предпріятіяхъ противъ Крынцевъ, начальствуя Дивпровскими казаками. Ему принадлежить первая извёстная намъ попытка водворить этихъ казаковъ ниже пороговъ. Для сего онъ избралъ самый крупный изъ дивпровскихъ острововъ, Хертицкій, имъющій около 25 версть въ окружности и врутые высовіе берега. Здёсь Вишневецвій уврёнился (1557 г.) и сначала удачно защищался отъ Татаръ и Туровъ; но на следующій годъ принуждень быль повинуть островь, и ущель въ тъ же города, Каневъ и Черваси, откуда отъвхалъ въ Москву. Впоследствін, какъ извёстно, подобно Дашковичу, онъ снова воротился въ Литву (1563 г.), быль прощень поролемъ, предприняль походъ въ Молдавію, гдё взять въ плёнъ Турками и казненъ въ Константинополь. Посль того старостою Каневскимъ и Черкасскимъ видимъ двоюроднаго брата его князя Михаила Вишневецкаго.

Низовое вазачество, несмотря на первую неудачу, продолжало свое стремленіе утвердиться на островахъ за порогами, и съ тъхъ поръ стало извёстно болёе подъ именемъ «Запорожскаго». Постоянно подврживаемое выходнами изъ помянутаго городового украинскаго вазачества и изъ другихъ западноруссвихъ враевъ, людьми, исвавшими воли и простора, Запорожцы все чаще и чаще стали предпринимать походы на татарскія кочевья и турецкія владёнія въ съверномъ Черноморьъ. Эта передовая русская рать конечно являлась важною подмогою для Польско-Русскаго государства въ его борьб'в съ Татарами и Турками и въ колонизаціи южной пустынной полосы. Но такъ какъ казаки не обращали вниманія на мирное время и заключаемые договоры, то естественно и Крымскій ханъ, и Турецкій султанъ стали обращаться въ польскому правительству съ угрозами по поводу нарушенія мирныхъ трактатовъ; а иногда нападенія казаковъ вызывали немедленную отместву, т. е. навлевали опустошительные татарскіе наб'яги на Югозападную Русь. Подобно московскому правительству въ отношеніи въ Донскому вазачеству, польское правительство пытается также обуздать своеволіе Нивового казачества, запрещаеть ему самовольные походы на состдей, а казакамъ, принисаннымъ къ украинскимъ городамъ и замкамъ, приказываетъ возвращаться на свои мъста и тамъ отправлять королевскую службу. Но эти запрещенія и приказы обыкновенно не производили большого дъйствія, осебенно въ царствованіе слабаго короля Сигизмунда Августа. Казачество продолжало распространяться и усиливаться, привлекая въ свою среду въ особенности самыхъ отважныхъ людей изъ крестьянскаго сословія, которое тогда все болъе и болъе впадало въ безправное или кръпостное состояніе подъ гнетомъ польскаго или ополячивающагося шляхетства.

Во-второй половинъ XVI въва усиливающееси казачество поприщемъ для своихъ военныхъ предпріятій между прочимъ избрало Модавію и Валахію; эти области, при своей зависимости отъ Турцін, еще страдали отъ разныхъ претендентовъ, которые перекупали у султана права на господарскіе престолы или оружість боролись съ своими соперниками. Казацеје атаманы съ своими дружинами являлись сюда въ качестей союзниковъ, приглашенныхъ или наимтыхъ какой-либо стороной. Иногда они действовали на собственный страхъ, пытаясь завоевать себъ Мондавское воеводство; такъ напримъръ, помянутый внязь Димитрій Вишневецвій погибъ въ подобномъ предпріятін. Нѣвто Ивоня, воевода или господарь Молдавскій. не желая покинуть престоль, перекупленный его соперниковъ Петрилой, въ н574 г. затвяль возстаніе противъ Турокъ. Недобившись помощи отъ польскаго короля Генриха Анжуйскаго, онъ наняль тысячи полторы вазавовъ съ ихъ атаманомъ или гетманомъ Свирговсвимъ. Казави совершили въ этомъ походъ геройскіе подвиги; но были подавлены числовъ и почти всв погибли; а Ивоня быль убить. Спустя несколько леть, Подкова, котораго называють братомъ Ивони, предприняль съ Запорожцами удачный походъ на Петрилу; но, вавъ извъстно, потомъ онъ попаль въ руки Поликовъ и казненъ по приказу Стефана Баторія.

Сему вородю нёкоторыя польскія и западнорусскія хроники приписывають устроеніе и ограниченіе казацкаго войска. Желая съ одной стороны пользоваться этою силою для потребностей государства, а съ другой положить предёль дальнёйшему размноженію безпокойной вольницы, Стефанъ Баторій попытался ограничить малороссійское казацкое войско извёстнымъ числомъ или реестромъ, въ нёсколько тысячь человёкъ, и сдёлать его постояннымъ опредёленнымъ отдёломъ польско-русскихъ вооруженныхъ силъ. Во главть

сего войска съ этого времени стоитъ уже не Черкасскій староста, а особый гетманъ, утверждаемый королемъ; знавами его достоинства служили булава, бунчувъ, войсковое знама и войсковая печать. Его окружаеть «генеральная старшина», составленная изъ разныхъ выборных казаками начальниковъ, каковы обозный, судья, инсарь, асаулъ, полковники и пр. Реестровымъ вазакамъ положено жалованье деньгами и сукнами. Средоточіемъ ихъ назначенъ приднапровскій городъ Тряхтимировъ съ уфадомъ; адась пребывала нхъ старшина, хранились ихъ военные запасы и были потомъ устроены пріюты для раненыхъ и больныхъ. Тоть же король дівлаеть попытку ограничить числе Запорожскихъ вазаковъ и подчинить ихъ военной дисциплинь; но безуспытно. По врайней мыръ извъстно, что, по жалобъ Туровъ послъ дъла Подвовы, вороль посылаль въ Запорожье своихъ коминссаровъ для розысковъ и распоряженій; но коминссары эти безъ всяваго успёха воротились назадъ. Напрасно также король Ваторій разсылаль универсалы урядникамъ воеводствъ Кіевскаго, Брацлавскаго и Волинскаго съ приказомъ не пускать казаковъ въ предёлы Турціи. Дивпръ представляль для нихъ почти открытую дорогу. Запорожцы вскоръ стажи на своихъ легкихъ чайкахъ спускаться въ Черное море и производить набъги на турецкіе берега, грабить приморскіе города и села.

Въ данную эпоху мы еще не видимъ опредъленныхъ границъ между казаками Украинскими городовыми и собственно Запорожскими; иногда название войска Запорожскаго какъ бы распространяется на все Дивпровское казачество; видны еще твсныя связи между ними и обоюдные переходы. Запорожье еще не успъле обособиться. Запорожцы представляли и ту опасность для Польскаго государства, что въ случав неудовольствия они входили въ связи съ Донскимъ казачествомъ и дъйствовали заодно. Точно также городовое Дивпровское казачество иногда входило въ связи съ украинскимъ казачествомъ Московской Руси или съ Съверскимъ и вивств съ нимъ дъйствовало противъ Татаръ и Турокъ.

Послёдующія событія показали, какъ трудно было польскому правительству держать въ порядке и повиновеніи самихъ городовыхъ казаковъ. Попавшіе въ реестръ или войсковой списовъ казаки считали себя сословіемъ равнымъ шлахетскому, и недовольны были отказомъ шлахты принимать ихъ въ свою среду. А непопавшіе въ реестръ должны были воротиться въ крестьянское или хлопское состояніе, и подвергнуться тажкому закрёпощенію подъ властію цановъ и королевскихъ старостъ. Посему тв и другіе продолжали дъйствовать виъсть. Въ связи съ этими причинами, стало разростаться движеніе, выразившееся потомъ підымъ рядомъ вазацинхъ мятежей противъ польскаго правительства. Къ сему движению приставали многіе изъ меденхъ русскихъ шляхтичей, которые находились въ услужени у богатыхъ и знатныхъ пановъ: нервдко, поссорившись съ своимъ господиномъ, эти шляхтичи повидали его и шле возавовать. Особенно таких выходцевь было много на Волыни, которая отдичалась большимъ числомъ мелкаго дворянства сравнительно съ другими областами Югозападной Руси. Изъ подобныхъ, незаписанныхъ въ реестръ, шляхтичей, хлоповъ и низовыхъ вазаковъ начали составляться вольныя шайки, которыя или принимали участіє въ навздахъ пановъ на своихъ сосвдей, или двлали эти навады и грабежи на свой страхъ; причемъ ихъ атаманы иногда величали себя вазацении гетманами. Частыя тревоги отъ Татаръ въ украйныхъ областяхъ и слабость правительства Рфчи Посполитой способствовали подобнымъ предпріятіямъ и ділали ихъ иногда безнавазанными.

После Баторія, въ царствованіе Сигизмунда III безповойства и смуты вазацкія замітно стали усиливаться, по мітрі того какть въ Югозападной Руси увеличивался помянутый гнеть отъ польскихъ пановъ и ополнчивающихся русскихъ вельможъ, и поспольство все болъе и болъе впадало въ безправное состояние. Теперь уже не мелкія шайки выступають на сцену дійствія, а поднимается едва не цалое вазачество противъ пансваго правительства Рачи Лосполитой. Первое такое возстание произведено быле въ 1592 году Косинскимъ, который повидимому самъ заставилъ себя провозгласить вазацениъ гетманомъ. Къ нему пристало много бъглой челяди; онъ пошель на Волынь, гдё его отряды принялись жечь и грабить города и мъстечки, какъ королевскіе, такъ и знатныхъ пановъ; а мъщанъ и мелкихъ шляхтичей заставляли присягать на върность себъ. Разосланы были королевскіе универсалы, призывающіе шляхту воеводствъ Кіевскаго, Вольнскаго и Брацлавскаго на посполитее рушеніе противъ казаковъ; следовательно, такъ велика была уже опасность. Князь Константинь Острожскій сталь во главе шляхетскаго ополченія, и началь теснить казаковь. Осажденный подъ Нятков. Косинскій принужденъ быль положить оружіе. Казаки обязались сменить его, находиться въ покорности королю, выдать бежавнимъ Въ нимъ слугъ и врестьянъ, возвратить забранные у шляхты оружіе, коней, скоть и прочее имущество (1593 г.),

Спуста два года, разгорвлось уже новое возстаніе, поднятое вольными шайками. Во главъ его является бывалый казакъ Наливайко, прежде того предпринимавшій походы противъ Татаръ и въ Венгрію. На сей разъ къ ненависти казаковъ и поспольства противъ панскаго или пляхетскаго правительства присоединилось и религіозное возбужденіе, именно неудовольствіе, произведенное въ Русскомъ народъ Церковною уніей, въ особенности отступничествомъ оть православія западнорусскихь архіереевь. Въ подстрекательствъ къ новому движению, повидимому, не былъ чуждъ и самъ внязь Константинъ Константиновичъ Острожскій, подавившій возстаніе Косинскаго. Рядомъ съ Наливайкой въ числі вожаковъ этого движенія явился его родной брать попъ Демьянь, пребывавшій на службі у князя Константина въ самомъ Острогі. Началось воястаніе на Волыни на вздами на нижнія тёхъ пановъ, которые извёстны были какъ враги православія или отступники оть него, преимущественно на имвнія извёстнаго луцкаго старосты Семашки и братьевъ Терлециихъ. Наливайно приглашалъ соединиться съ немъ городовихъ казаковъ. Значительная часть ихъ дъйствительно пристала къ возстанію подъ предводительствоми гетмана (по другимъ полвовнива) Лободы. Возстанію этому благопріятствовало и то обстоятельство, что главныя польскія силы находились тогда въ Молдавіи. Король принужденъ быль отозвать отсюда часть армін съ гетманомъ Жолкевскимъ. Сбродныя нестройныя толпы вольницы не могли конечно стоять противъ регулярнаго войска. Наливайно изъ Волыни отступилъ въ Брацлавское воеводство; теснимый Полявами, онъ перешель на левую сторону Дивпра, и вивств съ Лободою укрвинися подъ городомъ Лубнами на рвив Сулв. Туть вазави, после продолжительной осады, принуждены были сдаться на тёхъ же условіяхъ вавъ и выше; при семъ выдали Наливайка и Лободу, которые потомъ казнены въ Варшавъ; по нъкоторому преданію, они будто бы были сожжены въ м'едномъ быв'е (1596). Вообще усмирение сего возстания, продолжавшагося оволо двухъ лътъ, сопровождалось многочисленными казнями и разными жестокостями. Украйна на время притихла. Но раздражение въ Малорусскомъ народъ противъ Поляковъ и пановъ продолжало накопляться; а два предыдущія возстанія указали ему ядро, на которое онъ могъ опираться въ борьбъ съ врагами Русской народности, т. е. на казачество; оно получило еще болье притагательную силу и завладъло неудержимымъ народнымъ сочувствіемъ. (98).

\*\_\*

Время появленія въ Россіи жидовства опред'ялить весьма трудно. Уже въ первые въка нашей исторіи мы находимъ жидовъ въ Кіевъ и, повидимому, въ другихъ важнъйшихъ городахъ. Они авляются тамъ съ обычными своими чертами, т. е. въ качествъ ростовщиковъ и арендаторовъ, которые берутъ на откупъ разныя отрасле вняжеских доходовъ, а также въ качествъ торговцевъ, и между прочимъ торговцевъ рабами. Можно полагать, что въ Кіевской Русн Домонгольской эпохи Евреи были колонистами съ юга изъ Тавриды и другихъ областей прежняго Коварскаго царства, въ которомъ, какъ извъстно, дворъ в высшее сословіе исповъдывали іудейскую религію. Эти древивншіе еврейскіе колонисты отчасти принадлежали къ отдълу Карантовъ или Каранмовъ, т. е. въ темъ Евреямъ, которые въ чистотъ держатся пятикнижія Монсеева и отвергають Талмудъ или поздивний, накопившійся въ теченіе віжовь, мутный сборникь всякаго рода религіозныхъ и житейскихъ толкованій и обрядовыхъ наставленій. (Расколь, подобный распаденію мусульмань на шінтовь и суннитовъ). Но эта еврейская колонизація, направлявшаяся съ юговостока, была незначительною въ сравнении съ тъмъ приливомъ жидовъ-раввинитовъ (талмудистовъ), которые стали приходить съ запада изъ Германін, Богемін и Венгрін, откуда большое число ихъ изгонялось или само выселялось всябдствіе жестоких гоненій, поднятых в особенно въ эпоху Крестовых в походовъ. Колонисты этв стали находить убъжние въ Польскихъ областихъ, гдв потомъ съумъли пріобръсти или собственно купить себъ покровительство иъвоторыхъ удёльныхъ князей. Такъ Болеславъ Благочестивый, герцогь Калишскій, въ 1264 году даль имъ льготную грамоту на разныя права и вольности (по содержанію своему весьма сходную съ такою же грамотою Оттокара, короля Чешскаго, данною пражских Евреамъ въ 1254 г.). Подобныя же грамоты получили они отъ герцоговъ Силезскихъ. Когда Польша объединилась, сін привиллегін стали распространяться на всё польскія области. Въ этомъ отношеніи особенно выдается покровительство, оказанное Евреямъ со стовоны последняго короля изъ дома Пястовъ, т. е. Казиміра Великаго. Нъкоторые польскіе историки XV и XVI вв. говорять, будто главною причиною его покровительства Евреямъ была привазанность къ одной краснвой жидовей, по имени Эсеири. Возможно, что эта привязанность только подвръпила благосклонность Казиміра

**къ** Евреямъ; но подтверждение льготныхъ грамотъ съ его стороны началось ранъе знакомства съ Эсенрыю.

Еврен, переселявниеся изъ Германіи въ Польшу, отсюда двигались далже и переходили въ Западную Русь, гдъ въ свою очередь пріобратали покровительство накоторых выбстных внязей. Особенно радушно принимали ихъ въ своихъ областяхъ Даніилъ Романовичъ Галицкій и его преемники; опустошенные Татарами города они старались наполнять не одними Русскими жителями, но также Нъмцами, Армянами и Жидами. Когда же не только Галицкая Русь вошла въ составъ Польскаго королевства при Казимірѣ Великомъ, но вскоръ и все Литовское великое княжество вступило въ унію съ Польшею, тогда переходъ еврейства въ Западную Русь облегчился еще болье. Въ Литовской Руси древивишими законодательными памятнивами, опредъляющими положение эдёсь жидовства, являются льготныя грамоты Витовта, данныя Трокскимъ, Брестскимъ и Гродненскимъ Евреямъ, въ 1388 и 1389 гг., и по содержанию своему близко подходящія къ помянутымъ выше льготнымъ грамотамъ Чешскимъ и Польскимъ. Грамоты Витовта въ свою очередь подтверждались и слегка видоизмънялись его преемниками; такимъ образомъ онъ легли въ основу юридическаго положенія Евреевъ въ Западной Руси XV и XVI въковъ.

Положеніе сіе, на основаніи названныхъ грамоть, представляется въ следующемъ виде:

Первая и самая важная привиллегія литовских Береевъ заключается въ томъ, что они считаются непосредственными подданными веливаго внязя Литовскаго; слёдовательно они люди вольные, н вельможи (не смотря на нъкоторыя попытки) не могли распространить на нихъ кръпостное право. По важнъйшимъ, т. е. по уголовнымъ, дъламъ они, наравиъ со шляхтою и всеми свободными людьми, подлежать суду или самого великаго князя, или мъстнаго великовняжеского старосты. Этотъ староста или его замъститель (подстароста) въ грамотахъ даже прямо называется «жидовскимъ судьей». По дёламъ религіознымъ и по взаимнымъ гражданскимъ спорамъ Евреямъ предоставлено право судиться самимъ между собою, и мъстомъ этого собственнаго суда служитъ у нихъ попреимуществу синагога. Такимъ образомъ они получають возможность жить отдъльными, самостоятельными общинами. Мъстная еврейская община, имъвшая свой молитвенный домъ или синагогу, свое особое владбище и свою шволу, называется въ грамотахъ «вборъ» (т. е.

соборь) или «зборь жидовскій» (впослідствін «кагаль»). Евреямъ предоставляется свобода ихъ віроисповіданія; за ними признается имущественная и личная неприкосновенность, такъ что человікь, причинившій Еврею смерть или какое насиліе, наказывался по общему земскому праву какъ за убійство или насиліе шляхтичу. Таможеннымъ приставамъ строго запрещается брать мито съ еврейскихъ мертвыхъ тіль, провозимыхъ на ихъ кладбища. Запрещается также повторять извістныя въ Средніе віка обвиненія Евреевь въ томъ, что онн иногда употребляють христіанскую кровь при своихъ обрадахъ. Всякое подобное обвиненіе должно быть подтверждено шестью свидітелями, изъ которыхъ трое христіанъ и трое Евреевь, и если невинность Еврея будеть выяснена, то обвинитель должень самъ подвергнуться тому наказанію, которому подлежаль бы обвиненный.

Грамоты предоставляють Евреямъ свободное занятіе торговлею в ремеслами, наравнъ съ мъщанами-христіанами; но онъ же показывають, что главный ихъ промыселъ составляло излюбленное ростовщичество; ибо довольно много распространяются объ условіяхъ, при которыхъ еврей долженъ былъ принимать вещи въ залогъ нодъ ссуду, объ очистительной присягъ на случай, если заложенная вещь окажется воровскою, о просроченныхъ закладахъ и т. п. Обозначается и другой излюбленный еврейскій промыселъ: откупа, преимущественно таможенныхъ пошлинъ, а впослъдствін и продажа кръпкихъ напитковъ. Уже самъ Витовтъ имълъ у себя откупщикомъ таможенныхъ пошлинъ жида Шаню, которому великій князь пожаловалъ два села во Владимірскомъ повътъ. Слъдовательно, Еврен могли владъть и населенною землею.

Преемники Витовта на литовскомъ престоль, нуждавшіеся въ деньгахъ, напримъръ Свидригайло и король Казиміръ IV, также охотно отдавали на откупъ Евреямъ таможенные и другіе великовняжскіе доходы; при чемъ неръдко забирали у нихъ впередъ значительния суммы золотыми червонцами и входили къ нимъ въ долги. Услужливые Евреп-заимодавцы такихъ должниковъ не торонили погашеніемъ долга или виъсто золота принимали въ уплату разныя сельскохозяйственныя произведенія, которыми изобиловали великокняжескія житницы, кладовыя и скотные дворы; каковы: соль, медъ, рожь, кони, рогатый скотъ и пр. Евреи въ убыткъ не оставались; закупая власть, они богатъли и множились насчеть коренного населенія. Это населеніе, особенно мъщанство, конечно не могло оставаться равнодушно къ тому, какъ Евреи отбивали у него разные

**мромыслы и торговлю; шляхта также** съ неудовольствіемъ смотрёла на постоянный захвать Евреями въ свои руки всей откупной системы, въ которой прежде и она принимала участие. А все возраставшіе великокняжскіе долги жидамъ-кредиторамъ тяготили и самую верховную власть. Когда же въ этимъ накопившимся причинамъ неудоволствія присоединилась и религіозная ревность, то последовало бедственное для Евреевъ событіе. Сынъ и преемникъ Казиміра IV въ Литев, великій князь Александръ, отличавшійся нменно усердіемъ къ ватолической церкви, вскор'й посл'й своего брака съ московскою вняжною Еленою Ивановной, въ 1495 году вельть изгнать Евреевъ изъ великаго княжества Литовскаго, а ихъ дома и земли конфисковать. Действительно, изъ Бреста, Гродна, Трокъ, Луцка, Владиміра и Кіева еврейскія общины были изгнаны, н удалились въ сосъднюю Польшу; ихъ недвижимыя имущества начали раздавать другимъ жителямъ. Но бъдствіе это продолжалось недолго. Въ 1501 году великій князь Александръ сдёлался польсвимъ королемъ; изгнанные изъ Литвы Еврен снова очутились его подданными. А въ Польше еврейство тогда было уже такъ многочисленно и сильно, что объ его изгнаніи нечего было и думать. Закупленные имъ польскіе магнаты были его покровителями и защитниками. Еврен съумбли привлечь на свою сторону и некоторыхъ литовскихъ вельможъ. Подъ ихъ вліяніемъ слабохаравтерный, непоследовательный Александръ въ 1503 году отменилъ свое первое распораженіе; онъ позволиль изгнаннымь Евреямь воротиться на старыя мёста и пользоваться всёми прежними правами. При семъ литовскіе Еврен обязались выставлять на свой счеть на государственную службу 1000 всадниковъ. Однако при томъ же Александръ они успъи выхлопотать отмъну этой повинности, вмъсто которой обязались платить подать наравив съ мъщанами. А вноследствін, въ замень сей повинности, на Евреевъ наложена особая подать въ 1000 червонныхъ злотыхъ.

Временное изгнаніе послужило Евреямъ на пользу: прежде отдільныя и разбросанныя, ихъ общины теперь старались тісніве сблизиться между собою, чтобы отстанвать себя сообща; а наложенная на нихъ помянутая подать, вмісті съ нівоторыми другими особыми еврейскими податями, при круговой порукі еще боліве скрівнила эти взаниныя связи.

Ситизмундъ I и его супруга, королева Бона, оказывають явное попровительство Евреямъ, и попреимуществу изъ фискальныхъ ви-

довъ, потому что Еврен, въ качествв откупщиковъ или арендаторовъ королевскихъ доходовъ и имуществъ, умёли доставлять имъ значительныя денежныя суммы. Одинъ брестскій крещеный еврей, по нмени Абрамъ Іозефовичъ, поставленъ былъ Спгизмундомъ на должность литовскаго подскарбія, т. е. государственнаго казначея или министра финансовъ. Разумфется, этотъ Абрамъ въ свою очередь усердно помогалъ своимъ единоплеменнивамъ, и прежде всего собственнымъ родственникамъ. Такъ братъ его Михель Езофовичъ является крупнымъ еврейскимъ откупщикомъ, который арендуетъ въ королевскихъ имъніяхъ соляныя и восковыя пошлины, таможни, мыты и корчмы. Онъ играеть роль жидовскаго фактора у короля Сигизмунда, и последній за оказанныя услуги наградиль его твиъ, что возвелъ въ потоиственное шляхетское достоинство. Есть основанія полагать, что права и привиллегіи Евреевъ, дотол'в заключавшіяся въ отдёльныхъ грамотахъ, выданныхъ разнымъ ихъ общинамъ, при семъ королъ были соединены въ общія положенія и внесены въ Старый Литовскій статуть. Пресинивъ его, слабохаравтерный, явнивый Сигизмундъ Августъ, постоянно нуждавшійся въ деньгахъ, держится тёхъ же еврейскихъ откупщиковъ. Въ эпоху Сигизмундовъ къ сложившейся уже ранбе системб таможенныхъ откуповъ примываетъ соляной и въ особенности патейный; вольная торговля солью, а также свободное изготовление и продажа пива, меду и водки постепенно замъняются сдачею на откупъ, который Евреи спѣшать захватывать въ свои руки.

Недовольствуясь повровительствомъ жидовству въ Польшѣ и Западной Руси, Сигизмундъ Августъ вздумалъ распространить его и на Восточную Русь. Въ 1550 году, чрезъ бывшее въ Москвъ свое посольство, онъ ходатайствовалъ передъ Иваномъ IV о дозволенів жидамъ вздить въ Московское государство и тамъ торговать. Но Иванъ Васильевичъ на это ходатайство отвёчалъ рѣшительнымъ отказомъ, обвиняя жидовъ въ томъ, что они отводятъ людей отъ христіанства, привозять отравныя зелья и т. п. Извёстная новогородская ересь, названная Жидовствующею, немало усилила въ месковскомъ правительстве нерасположеніе въ жидовству. Иванъ Грозный, какъ мы видёли, воротивъ Полоцкъ, началъ его очищеніе отъ нерусскихъ элементовъ съ того, что велёлъ утопить въ Двинѣ мѣстныхъ жидовъ (конечно за исключеніемъ тёхъ, которые крестились).

Въ Западной Руси православная шляхта и особенно коренное населеніе городовъ также съ неудовольствіемъ смотр'яли на распро-

страненіе жидовства. Оно отбивало у шляхты аренды королевскихъ н магнатскихъ нивній и таможенные откупа, которые дотолю были въ ел рукахъ, и которые въ рукахъ Евреевъ служили источникомъ многихъ влоупотребленій и притесненій; а у горожанъ оно стремилось перебить всявіе промыслы и мелкую торговлю, чёмъ прямо грозило не только ихъ благосостоянію, но и самымъ средствамъ существованія; при чемъ жидовство по обычаю не пренебрегало нивании способами для достиженія своихъ хищныхъ стремленій. Різкій отголосовъ того ронота, который раздавался противъ жидовства, находимъ мы въ помянутомъ выше сочинении Михалона Литвина. «Въ эту страну, говорить онъ, собрался отовсюду самый дурной изъ всёхъ народовъ-Іудейскій, распространившійся по всёмъ городамъ Подолін, Волыни и другихъ плодородныхъ областей. Народъ въроломний, хитрый, вредный, который портить наши товары, поддвлываеть деньги, печати, на всёхъ рынкахъ отнимаеть у христіанъ средства въ жизни, не знаетъ другого искусства, вроий обиана и клеветы. Самое дурное поколеніе халдейскаго племени, какъ свидётельствуеть Св. Писаніе, поколеніе развратное, греховное, вероломное, негодное». Къ указаннымъ его привычкамъ следуетъ прибавить и, засвидетельствованное актами, укрывательство краденаго имущества.

Западнорусское мъщанство, не смотря на свои магдебургскія привиллегін, если и пыталось бороться противъ водворявшейся еврейской эксплоатацін, то обыкновенно находило на противной сторонъ не только королевское правительство, но также наиболее богатыхъ и вліятельных между собственными согражданами, воторых жиды умвля запутывать въ общія съ ними торговыя и промышленныя предпріятія. А шляхта русская своими жалобами и протестами достигла только того, что во Второмъ Литовскомъ статутъ (1566 года) появились артикулы, запрещавшіе Евреямъ имъть дорогія плагья съ золотыми ценами, а также серебряныя укращенія на сабляхъ. Для отличія отъ христівнъ, имъ предписано носить желтыя шляны или шанки, а женамъ ихъ повойники изъ желтаго полотна; последнимъ также запрещались золотыя и серебряныя увращенія. Но всй существенныя права и привиллегін жидовства остались въ цолной силв. На знаменитомъ Люблинскомъ сеймв 1569 года послы изъ Западнорусскихъ областей горько жаловались на жидовскую эксплоатацію; они просили устранить жидовъ отъ всявихъ сборовъ, а взиманіе пошлинъ и другихъ доходовъ поручить родоветымъ шляхтичамъ. «Одолели насъ жиды-говорили послы наъ

Литовской Руси:—держать торговыя пошлины, сборы на торгахъ, мельницы, побрали въ аренду солодовни и всё другія доходныя статьи». «Хотя мы имёемъ немало конституцій касательно жидовъ, несмотря на то, эти негодян и у насъ занимають сін должности (сборщиковъ) и немало дёлають грабительства въ Руси» (т. е. въ Русскомъ воеводствё), говорилъ 17 іюля перемышльскій судья Орёховскій въ своей рёчи, обращенной къ сенаторамъ отъ имени всей Посольской избы. Но тщетны были всё подобныя жалобы: король Сигизмундъ Августь остался неизмённымъ покровителемъ жидовства, и строгія конституціи оставались мертвою буквою.

Обездоленные Еврении, христіане истили имъ цёлымъ рядомъ разныхъ обвиненій. Между сими послёдними наиболёе сильнымъ и распространеннымъ является обвинение въ убійствъ христіанскихъ дътей, которыхъ кровь употреблялась будто бы при нъкоторыхъ жидовскихъ обрядахъ. Королевскія грамоты запрещали взводить на жидовъ подобныя обвиненія; объявляли ихъ подсудными только самому королю; требовали свидетелей въ количестве трехъ евресвъ и четырехъ христіанъ, и угрожали смертною вазнію за недоказанныя обвиненія; тімъ не менье коренное населеніе при всякомъ удобномъ случав упорно ихъ возобновляло. Несмотря на еврейскія привиллегіи, мітанство иногда подвергало обвиненных вереевъ своему суду, приговаривало въ смертной вазни и спѣшило ее исполнить, не надеясь на правосудіе королевских нам'ястниковъ. Въ одной льготной грамотв, данной Евреямъ Сигизмундомъ Августомъ, прямо говорется, что разныя обвиненія взводились на нехъ для того, чтобы выжить ихъ изъ городовъ. Но всё подобныя полытки оставались безусившны. Съ обычною своею ценкостью, Евреи прочно усвлись въ Западной Руси и, съ свойственными имъ неуклонностію и безнощадностію, начали здісь свою эксплоататорскую дівятельность, свою разрушительную работу термитовъ, подтачивающихъ общественный и государственный организмъ.

Если обратимся въ воличеству еврейскаго населенія въ Западной Руси, то по всёмъ признакамъ оно еще не было велико въ первой половинъ XVI въка. Приблизительно его можно опредълить отчасти на основаніи податныхъ данныхъ того времени, а главнымъ образомъ на основаніи ревизіи великокняжескихъ имѣній, произведенной по распоряженію Сигизмунда-Августа въ теченіе 1552—1566 гг. по преимуществу на Волыни. Эта ревизія или люстрація представляєть довольно подробную опись городовъ, ихъ населенія, рынковъ, огородовъ, пахотной и сёнокосной земли, фольварковъ и т. д., съ обозна-

ченіемъ владільцевъ и подлежащихъ съ нихъ податей. Отсюда мы узнаемъ, что самыя многочисленныя еврейскія общины находились въ Вреств, Гродив, Луцкв, Кременцв, Владимірв, Тыкотинв, Пинскъ и Кобринъ; изъ нихъ наибольшее число еврейскихъ домохозяевъ насчитывается въ Бреств, именно 85, а меньшее въ Кобринв, 22. Въ иныхъ мъстахъ обозначено по нъскольку семей. Кромъ навванныхъ сейчасъ, наиболее старыя и значительныя еврейскія общины находились въ Вильнъ, Тровахъ, Новогрудкъ и нъвоторыхъ другихъ городахъ сверной половины великаго княжества Литовскаго. Принимая во вниманіе разныя данныя, а также искусство Евреевъ скрывать свое настоящее число въ виду повинностей и податей, количество ихъ въ городахъ Великаго кнажества около половины XVI въва можно приблизительно полагать отъ 20 до 25 тысячъ-число весьма достаточное для начала ихъ наступательнаго движенія противъ коренного населенія. Посл'в Люблинской уніи, когда переселенія изъ Польши еще болъе облегчились, а Югозападная Русь непосредственно соединилась съ Короною, конечно усилился приливъ изъ нея жидовъ-пролетаріевъ; а Польша въ свою очередь продолжала получать притокъ жидовства изъ Германіи, Богеміи и Венгріи. При такомъ приливъ, принимая еще въ расчетъ извъстную способность жидовства въ быстрому размноженію, едва ли ошибемся, если скажемъ, что въ концу XVI въка количество Евреевъ въ Западной Руси уже приближалось въ сотив тысячь, большинство которой составляль голодный, а следовательно темь более хищный пролегаріать.

Такъ называвшійся «жидовскій зборъ» въ эту эпоху представиялъ общину, которая имѣла свой молитвенный домъ или синагогу и свое кладбище; очевидно она сеотвѣтствовала церковному приходу у христіанъ. Общину эту составляли всѣ мѣстные еврейскіе домовладѣльцы, слѣдовательно люди осѣдлые. Во главѣ ея стоить выборные старшины, которые собственно вѣдались съ правительствомъ и заправляли дѣлами общины. Тѣ же старшины совершали внутри ея судъ подъ предсѣдательствомъ ученаго теолога или раввина; главную же обязанность такого теолога составляло объясненіе Библіи и Талмуда, и обученіе сему послѣднему лицъ, готовившихся къ ученому званію. Кромѣ раввина и старшинъ, служебными лицами въ жидовской общинѣ, состоявшими на жалованьѣ, были: канторъ, отправлявшій пѣніе и чтеніе Вибліи въ смнагогъ; школьникъ—смотритель за синагогою и вмѣстѣ родъ пристава по судебнымъ дѣламъ, и рѣзникъ, который занимался

убоемъ скота и птицы, назначавшихся въ пищу. Разселеніе жидовства по Западной Руси совершалось въ непосредственной связи съ ихъ общиннымъ устройствомъ. Старвишія и значительнвишія общины, какъ Гродненская, Брестская, Трокская, Луцкая и пр., высылають отъ себя поселенія или колоніи въ разныя стороны, преимущественно на востовъ. Эти колонисты, занимающеся мелкою торговлею, арендами и т. п., проживають въ данной местности какъ бы временио и въ случав какого столкновенія или притвененія прибъгають подъ защиту своей главной общины, которая вступается за нихъ передъ властями и оказываетъ всякую поддержку. А потомъ, вогда волонія достаточно увеличится, то, улучивъ удобное время и найдя себъ покровителей между мъстными властями. она выхлопатываеть разрёшение построить собственную синагогу в устроить свое особое владбище. Такимъ образомъ колонія превращалась въ самостоятельную жидовскую общину. Этимъ путемъ жидовство постоянно и неуклонно распространяло черту своей осъдлости, и съть своихъ поселеній раскидивало на всю Западную Русь.

Не ограничиваясь собственно великовняжескими городами и имфніями, Еврен уже въ первой половинѣ XVI вѣка появляются на вемляхь бывшихь удёльныхь князей и знативншихь вельножь. каковы князья Пинскіе, Кобринскіе, Острожскіе и нівоторые другіе. Хотя и прекратилась династія Ягеллоновъ, главныхъ покровителей и насадителей жидовства въ Западной Руси, оно умело обойти и последующихъ за ними королей выборныхъ, т. е. выхлопатывать у нихъ подтверждение и расширение своихъ правъ и привиллегий-Такія льготныя грамоты выдавали имъ и Генрихъ Валуа, и Стефанъ Баторій, и Сигизмундъ III. Литовскій Статуть 1588 года уже благосклониве относится къ жидовству, чвиъ Статутъ 1566 года, и отивняеть некоторыя ихъ ограничения; ибо многіе знатные вельможи уже поддались вкрадчивости и услужливости жидовъ, занимаютъ у нихъ деньги, вводять ихъ въ свои именія въ вачестве отвушщиковъ, поссессоровъ и арендаторовъ, безъ труда получають отъ нихъ естественно становится ихъ усердными покровителями. Въчися подобныхъ вельможъ-покровителей является извёстный глава литовскихъ протестантовъ Николай Рыжій Радивиль, воевода Виленскій. Такъ, въ 1573 году жмудская шляхта горько жалуется своему старость Яну Ходкевичу на то, что Николай Радивиль въ своей волости Шавленской на пограничью съ Пруссіей «мытные комары» отдаль въ

аренду жидамъ; а сін послёдніе со всёхъ и со всего беруть мыто и, вопреки шляхетскимъ привилегіямъ, даже съ того, кто везеть изъ Пруссіи что-либо на свою потребу.

Выше мы видёли, какъ отзывается о Евреяхъ литвинъ Михалонъ. Теперь посмотримъ, какими представляетъ ихъ польскій поэтъ Клёновичъ, жившій во второй половинъ XVI въка, состоявшій нъкоторое время при Люблинскомъ судё и въ этой должности имъвшій возможность близко наблюдать еврейскіе нравы. Въ своихъ превосходныхъ произведеніяхъ онъ не разъ касается еврейства и всегда изображаетъ его одинаковыми, ръзкими чертами.

Остановимся нъсколько на этихъ чертахъ.

Въ латинской повив Roxolania, исполненной, какъ мы сказали, многихъ идиллическихъ картинъ, Клёновичъ набрасываетъ приблизительно такую характеристику львовских видовъ: «Здёсь дживый обръзанецъ невозмутимо обитаетъ грязныя предмъстья и зловонныя жилища. Туть его синагога оглашается сиплымъ ревомъ и разнообразнымъ мычаніемъ, выпрашивающимъ у неба ниспосланія всявихъ даровъ. Можетъ быть, ты спросишь, что делаетъ жидъ въ этомъ славномъ городъ? А тоже, что дълаеть волеъ, попавшій въ полную овчарию. Посредствомъ долговъ къ нему попадають въ завладъ цёлые города; онъ утёсняеть ихъ процентами и светь нищету. Червь медленно точить дерево и понемногу сивдаеть дубъ, но быстро заводить гниль. Отъ моли погибають твани, отъ ржавчины портится желёзо. Такъ непроизводительный жидъ съёдаеть частное имущество, истощаеть общественныя богатства. Поздно брались за умъ разоренные государи, и начинало стенать государство, наученное бъдствіемъ. Оно повержено долу, какъ тъло, лишенное крови; нътъ болъе силь и жизненныхъ соковъ».

Въ другой своей латинской поэмѣ, сатирическаго характера, озаглавленной «Побѣда боговъ» (Victoria Deorum), онъ слѣдующими словами очерчиваетъ дѣятельность еврея. «Тѣмъ временемъ жидъ лихвою обременяетъ значительные города, съ удивительною изворотливостью гоняясь за низкою корыстію. Онъ торгуетъ всѣмъ: водой, воздухомъ, покоемъ, правомъ. Всюду онъ проникаетъ съ своимъ торгомъ, чтобы разставить свои корыстныя сѣти, и угождаетъ власть имущему; чиновники обдираютъ его, а онъ грабитъ ихъ въ свою очередь. Даже казна государственная (fiscus) не безопасна отъ его изворотовъ; такъ сильно ослѣпляетъ всѣхъ золото. Таково это Авраамово племя; вотъ его подражаніе правамъ и справедливости прародителя»!

Въ третьей, уже чисто сатирической, и притомъ польской поэмв, озаглавленной «Іудинъ кошель» (Worek Judaszów), Кленовичъ осмънваеть разные пороки своихъ современниковъ, и туть между прочимъ рисуетъ образъ рестовщика. Онъ сравниваетъ его то съ ненасытной піявкой, то со сліпнемъ, который, вціпась въ конскую шею, пьеть изъ нея кровь цёлый день, не обращая никакого вниманія на то, что конь машеть головой и хвостомъ и брываеть ногами; то уподобляеть его миническому африканскому змію-дракому, который съ дерева подстерегаетъ слона, бресается на него неожиданно, обвиваеть все его тело, а голову свою прячеть въ его же носу, и затвиъ высасываеть его вровь. Тщетно слонъ пытается освободиться отъ кровонійцы, пока, изнемогши, надветь мертвымъ на вемлю, и вийсти съ тимъ давить своего врага. Далие, сравнивая лихву съ стиенами, которыя поселянинъ бросаеть въ землю, чтобы получить ихъ обратно во много врать большемъ количествъ, поэть распространяется о тёхъ трудахъ, переменной погоде и всякихъ бъдахъ, которымъ неръдко подвергается земледълецъ. Тогда ванъ «жадный ростовщикъ жнетъ лёто и зиму, и лихвой светь лихву. Онъ не обгораетъ, не мервнетъ и не мокнетъ въ полъ, а сидить себв у окна своей квартиры. Или на толкучемъ рынкв все висматриваетъ грязный жидовинъ въ кафтанъ и низкой шапочкъ, съ праснымъ лбомъ и горбатымъ носомъ, и говорить, какъ попугай, утинымъ голосомъ. Онъ начинаеть свой гандель сверткомъ шафрану; а потомъ все болве и болве сближается съ алчнымъ паномъ. Сего последняго ростовщивъ называеть своимъ цеховымъ братомъ, съ нимъ беседуетъ и проводить всю жизнь».

Мрачными, желчными врасками обрисоваль Кленовичь современное ему жидовство, и мы могли бы упрекнуть поэта въ сильнемъ пристрастіи или преувеличеніи, если бы дальнѣйшая исторія Западной Руси и даже всей Рѣчи Посполитой не подтвердила вполиѣ его вѣщихъ словъ.

Противъ этой надвигающей съ запада тучи безпощадныхъ эксплоататоровъ, что же могло выставитъ Западнорусское общество, лишенное политической самобытности или собственной національной власти, и раздираемое жестокою борьбою религіозныхъ партій? Въ рукахъ польскаго правительства и ополячившагося дворянства, Евреи явилисьновымъ и едвали не самымъ дъйствительнымъ средствомъ угнетенія и объдненія коренной народности въ Западной Руси. (\*\*).

## ПРИМѣЧАНІЯ КЪ ТРЕТЬЕМУ ТОМУ.

• • .

- 1. О заключенія в смерти Димитрія: Герберштейнь. Літ. Архангел. Никонов. Татящ. Его завіщаніе въ С. Г. Г. и Д. І. № 147 и въ Древ. Рос. Вивліое. Изд. 2-ое. Ч. ІІІ. О царевичі Петріі (Худай-Куліі) см. Соф. літ. (П. С. Р. Л. VІ. 51, 244—45). Никон. Воскр. Запись его на візрную службу великому княвю въ С. Г. Г. и Д. І. № 145. Древ. Рос. Вивліое. Изд. 2-е. Ч. ІІІ и Продолж. Др. Р. Вивл. Ч. V. Вельям. Зернова «о Касимов. царяхъ» І. 177 и даліе. О поході на Казань: Літ. Софійск. 2-я, Никонов. «Исторія о Казан. Царстві», «Скнеская исторія» Лызлова. Двіз посліднія сообщають о прозваніи князя Димитрія Ивановича Жильою, также літониси Быховца и Стрыйковскаго.
- 2. О событіяхъ въ Литвъ, см. Льтопись Быховца, Децій (De Sigismundi regis temporibus), Матвъй Мъховій (Chronica regni Poloniae), Мартинъ Кромеръ (De origine et rebus gestis Polonorum), Бъльскій (Kronika), Матвъй Стрыйковскій (Kronika polska, litewska, źмо́дзка і wszystkiey Rusi). Герберштейнъ. Родословная Глинскихъ въ Акт. Зап. Рос. І. Примъч. 60. О переговорахъ Александра съ Плеттенбергомъ относительно войны съ Москвою въ Акт. Зап. Рос. І. М. 220 и 225. Посольство Василія въ Еленъ и панамъ радъ «Дъла Польскія» въ Москов. Арх. М. Ин. Д. № 2. Паматники дипломат. сношеній съ Польско-Литовскимъ государствомъ въ Сборникъ Истор. Общ. томъ 35-й, № 84.
- 3. Герберштейнъ. Стрыйковскій. Кромеръ (см. его Oratio in funera Sigismundi, гдъ хвалебное описание качествъ этого короля.) Летописи Софійская, Воскресенская, Никоновская. Акты въ Ист. Зап. Россін ІІ. MM 6 (хвастянвый ардыкъ Менги Гиреа Спгивиунду), 7, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 29 (Жалован. гранота Сигизиунда Конст. Острожскому), 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 (договорная грамота). «Памятники дипломат, сношеній» въ Сборникѣ Истор. Общ. т. XXXV. № 84. Соб. Г. Г. и Д. І. № 146 (присяжная запись ин. Острожскаго Василію Ивановичу, см. также Продолж. Древ. Рос. Вивл. Ч. У.) С. Г. Г. и Д. У, № 57 и Памят. Дипл. Снош. I. 139-158 (Сношенія съ выпер. Максимильяномъ о делахъ Ливонскихъ). Объ западно-русскихъ нифијяхъ Глинскихъ, розданныхъ после ихъ измены другимъ лицамъ, см. также въ Scarbiec diplomatów. II. ЖМ 2198-2205. Относительно возстанія Гленскаго Герберштейнъ и Стрыйковскій сообщають, что онъ первый отправыль челобитье въ Москву; но Соловьевъ справединво указываеть на свидательство Рус. Временника, что почниъ въ дала переговоровь съ Глинскими принадлежаль Василію Ивановичу. (Ист. Рос. У. прим. 311).

Сигизмундъ съ своей стороны пытался возбудить противъ Василія его брата Юрія, удёльнаго внязя Дмитровскаго, и предлагаль ему свою помощь. (Акты 3. Рос. І. № 19). Но безуспёшно. У Карпова—«Исторія Борьбы Моск. Госуд. съ Польско-Литов.» (Чтенія О. И. и Др. 1866. ІV)— указаны нёкоторыя противорёчія въ хронологическихъ данныхъ этого времени. По словамъ Воскресен. лётописи и Татищева (Чт. О. И. и Д. № 5. М. 1848) Миханду Глинскому Василій Ивановичъ «далъ вотчину Ярославецъ и Боровскъ въ кормленіе». Грамота Плеттенберга о 14-лётнемъ перемиріи съ Москвою въ 1509 г. въ Supplementum ad Hist. Rus. Мопит. № СХІ.

4. Нанболье подробное повыствование о «Псковскомъ ввятии въ тавъ нав. Первой Исков. летописи, (П. С. Р. Л. т. IV. 283-289). Короткое известие въ другихъ летонис. сводахъ. Пособія: Митроп. Евгенія «Исторія вняжества Псковскаго». Костомарова «Сфверно-рус. Народоправства». Т. І. Бъляева «Исторія города Пскова» и Нивитскаго «Очервъ внутренней исторін Искова». «Псково-Печерскій монастырь». Спб. 1860. Костомаровъ и Никитскій ссыдаются еще на неизданное и болве подробное летописное повествование, хранящееся въ Румянц. музев (№ 255). Помянутая Исковская афтопись опредфаяеть число дворовъ Исковсваго Средняго города или Заствныя въ 6500-число соминтельное, т. е. явно преувеличенное; а относильно пригородовъ говорить, что ихъ сбыло въ Исковской земль десять» и два городища, Кобылье и Вышегородище. Гербериштейнъ Rer. Mosc. Comm. Кромъ замъчанія объ испорченности нравовь онь сообщаеть явно неверное навестіе о какой то «измізніз нікоторыхъ священниковъ», всявдствіе которой Василій уничтоживъ самобытность Искова. Проф. Никитскій въ помянутомъ своемъ сочиненін (стр. 290) правдопобно объясняеть происхождение такого навъстия невърно понятымъ слухомъ о происшествін 1499 года, когда новогородскій архіепископъ Геннадій прівхаль на свой подъевдь въ Псковъ и хотыль совершать обычное соборование въ храмъ Св. Тронцы; но Псковичи старазись помешать этому соборованію и запретили просвирнямъ нечь для него просформ. Дело въ томъ, что въ это именно время Иванъ III, навначивъ своимъ преемникомъ внука Димитрія, вздумалъ быль отдать Васнлію на правахъ удільнаго внязя вемлю Новогородско-Псковскую; но Псковичи, подчиняясь Московскому великому князю, отнюдь не желали войти въ составъ удельнаго княжества. Они вонечно опасались, что владыка на соборованія будеть провозглашать молитвословіе о здравін Василія какъ Псковскаго князя, и потому не давали Геннадію соборовать, прося его подождать, пока воротится ихъ посольство, отправленное къ Ивану III вменно по поводу его намеренія отдать Новгородъ и Псковъ Васняю. (Псков. І. лет. 271). Намереніе это потомъ само собою было оставлено вибств съ извъстною перемъною въ положении внува и сына. Но Василій повидимому съ неудовольствіемъ вспоминаль объ этомъ сноръ, поднятомъ Псковичами. Въ одномъ списке Псковской первой детописи по поводу Псковскаго взятія встрічаемъ слідующее місто; «Вина наъ

была: что быль архіенископь Геннадій въ Пскові, и Псковичи своимъ понамъ Тронцкимъ не веліли съ владыкою служить, а просвирницамъ просвирь про владыку не веліли печи». (П. С. Р. Л. IV. 287).

5. Памятники Липа. Снош. въ Сборникъ Истор. Общества. Т. XXXV. № 85. О задержаніп Елены и ся отравленіи см. стр. 523 и 524 въ речахъ московскихъ бояръ королевскимъ посламъ при переговорахъ 1517 года. О задержанін Елены вром'в того въ Акт. Зап. Р. П. № 80. Что именно Глинскій составиль вапись объ отравленіи ея-о томъ есть прямое указаніе въ "Описи Царскаго Архива» (Акты Археог. Эксп. № 289), где сказано: «да запись, что дагь князь Михайло Глинской о королеве и великой внягине Олене, кака ей велье давала Сопетина человека». Въ указанномъ выше дипломатическомъ акте отравителями Елены, кроме ен ваючника Митьки Иванова, названы Гетофтъ Волынецъ и Милка Осдоровъ «Ивашкинъ человъвъ Сопътинъ». Въ Никонов, Воскресен, и у Татищева подъ 1513 г. есть извёстіе о заключеніи Елены дитовскими панами въ Бершт(ан)ы,съ прибавленіемъ слёдующаго: «а королевы Елены въ той нужи н въ животь не стало. Богь въсть которыми делы»! Литовскія посольскія різчи о погранечныхъ обидахъ и Миханле Глинскомъ въ Авт. Зап. Р. И. **жж** 49, 57 и 80. Гранота Елены, относищаяся въ ея ховяйственнымъ распораженіямъ ibid. № 81. О договорѣ Сигизмунда съ Менган Гиреемъ и обязательстве платить хану по 15.000 червонныхъ злотыхъ говорить Стрыйковскій ви. XXIII. Разділь 6. О нападенін сыновей Менгли Гирея на московскія украйны літоп.: Соф. Воскр. Никонов. О стараніяхъ Максимильяна составить коалицію противъ Польши после брака Сигизмуния съ Варварою Запольской см. изслед. проф. Бауера «Сношенія Россін съ Германіей въ XV и XVI вѣкахъ» (Ж. М. Н. Пр. 1870 г. Марть), со ссылвами главнымъ обравомъ на Acta Tomiciana. Ed. Dzialynski. Т. І., ІІ и ІІІ. Эти авты между прочимъ говорять, что Максимильянь въ 1513 году отправиль моремь изъ Любева въ Москву «отрядъ пехоты, орудія и несколько итальянцевъ и немцевъ опытныхъ въ осадъ връпостей», а савсонскій подданный Шаейниць, агенть Ганнскаго, вербоваль для Россін солдать въ Германін, Силевін, Богемін и отправлять ихъ черевъ польсвія и пруссвія владенія (т. И. ММ 143, 178-181). О пріфаді въ Москву цесарскаго посла Шинтценцайнера и «докончальныхь гранотахь» упоминають лет. Восер. и Никонов. А самыя грамоты напечатаны въ С. Г. Г. и Д. V. ММ 66 и 67. Въ измецкомъ переводе договорной грамоты слово «царь» везде передано словамъ Каувег. Этоть переводъ снабженъ собственною подписью Максимильния и вомотою печатью. Объ участін Глинскаго въ паденін Смоленска и объщанін ему Смоленсваго вняженія говорять Герберштейнь и Стрыйковскій. Німецкое навъстіе, сообщенное Прусскому великому магистру, прибавляєть, будто Ганнскій, навізщая Васнаїя о сдачь города, скаваль: ся тебі дарю давно желанный тобою Смоленскъ; что ты подаринь мив»? «Княжество въ Литвъ» — отвъчалъ Василій. Supplem. ad Hist. K. Mon. № CXLVI. Ibid. см. грамоты Прусс. магистра въ разнымъ владетелямъ относительно МосковскоПольской войны СХІІІ н далее. Жалованная грамота Василія III Смольнянамъ въ С. Г. Г. и Д. І. № 148. Вотъ некоторые Смоленскіе уставы н льготы по этой грамоть: «А вто изымавь приведеть тата съ поличнымь въ нашимъ наместникамъ, и полечное отдати назадъ истпу, а наместикомъ нашимъ въ то у нихъ не вступатися. Также нашимъ наместникамъ н всвиъ урядникамъ Смоленскія земли корчемъ не держати; а недвльщикамъ намесничимъ имати хоженое съ рубля рижскаго по два грома. Съ котораго товару имали въсчаго съ воску и съ меду и съ соли и съ иного товару; тыть есми ихъ пожаловать мыщаномь и чернымь людямь то высчее имати на себя. А боярамъ мъщанъ и черныхъ людей въ закладни не принимати, а мъщанамъ и чернымъ дюдямъ подъ наши гонцы (а также подъ намфотинчын) подводъ не давати, а держати подводы нашимъ ямщикамъ, н восяв давати отъ подводъ потомужъ какъ и въ нашихъ земляхъ. А вву давати имъ довотчику на милю по грошу, а на правду вдвое. А чрезъ поруку людей въ желъза не вовати и въ тюрму не метати. А совольничій нашь и намістника съ мясниковь на посаді, который убыеть, съ вловины по грошу. А конюшіе съ конскаго стада и съ животикнаго на лето емлють по 12 грошей. А отъ ябединковъ мещанъ и черныхъ дюдей беречи. А мировая куница и сводебная имати по шти грошей; а со вдовы имати потомужь, которая пойдеть вамужь».

6. Летописи: Псковская, Воскрес., Никонов., Арханг. Татищева. Герберштейнь. Стрыйковскій. Въ Архангельск, літ. говорится о соперинчестві между собою внязя Миханја Голицына Булгакова и Ивана Андр. Челядинна, которые во время битвы будто бы не помогали другь другу. Ихъ опала, т. е. пренебрежение великаго князя въ наъ томлению въ виленской тюрьмъ, до нъкоторой степени подтверждаеть такое извъстіе. Въ письмъ въ Прусскому великому магнетру Сигивмундъ извѣщаетъ его, что подъ Ор шей было убито 30.000 московск. войска, а взято въ пленъ 8 большихъ воеводъ, 37 меньшихъ и 1500 дворянъ (Supplem. ad. Hist. Rus. Monum. № СХLVIII). Имянная роспись московскимъ пленикамъ (собств. отрывовъ нвъ росписи) см. Акты Зап. Росс. И. № 91. Въ первой Исков. дет. встречаемъ какъ бы поэтический отрывовъ изъ жалобной пречинение образни Стова о Полей Игоревъ. «Бысть побонще веліе Москвичемъ съ Лигвою подъ городомъ подъ Оршею, и воскричаша и возопиша жены Оршанки на трубы московскія, и слышати было стуку и грому великому межу Москвичь и Литвою», н т. д. (П. С. Р. Л. IV. 290). Стрыйковскій сообщаеть, что Сигивнундъ посладъ папѣ Льву X четырнадцать плѣнныхъ московскихъ дворянъ съ паномъ Николаемъ Вольскимъ, но въ австрійскихъ владенінхъ на Вольскаго напали рейтары цесаря Максимильяна и отняли пленныхъ, воторые потомъ черезъ Любекъ отосланы были на родину. О томъ см. также Acta Tomic. III. № 451. Касательно именъ многихъ пленниковъ Оршинской битвы и ихъ участи см. въ Актахъ Зап. Р. Т. П. № 137; «Росписи» 1525 и 1538 гг. относительно московскихъ «вляней», по вакниъ замкамъ и мъстамъ они содержатся. Здъсь по росписи 1538 года Иванъ

Андреевичь Челядиннъ названъ уже умершимъ въ Виленскомъ замкъ, а князья Миханлъ и Димитрій Булгаковы Голицыны продолжали еще содержаться въ этомъ замкъ. Въ росписи 1525 г. любопытна жалоба узинковъ, сидъвшихъ въ Берестьъ, на то, что они страдають отъ голоду.

По поводу намёны Глинскаго Герберштейнь и Стрыйковскій разсказывають, что вакой-то шляхтичь Трепка, посланный къ Глинскому съ грамотами оть короля, попаль въ руки къ Москвитанамъ, выдаль себя за перебежчика (но Стрыйковскому за папскаго посланца), выдержаль жестокія пытки, но не выдаль свою тайну, и быль потомъ отпущенъ назадь въ Литву. Герберштейнъ повёствуеть далёе, что приведенный въ Смоленскъ предъ лицо великаго князи измённикъ Глинскій на его укоривны смёло отвёчаль ему, упрекаль его въ неисполненіи обёщаній и назваль его тираномъ. Въ Вазьмё русскій воевода въ присутствіи многочисленной толим велёль надёть на Глинскаго дёци, по государеву приказу. Пока его заковывали, онъ обратился къ толиё и разсказываль ей, какъ обмануль его великій князь, какъ онъ подвергся теперь незаслуженной обидё, но не бонтся смерти и пр.

- 7. О съведв трекъ государей въ Пресбургв и Ввив см. Аста Томісіапа. ІІІ. ММ 433, 552. Стрыйковскій. О первомъ посольств'я Герберштейна «Памятниви диплом. сношеній». І. Спб. 1851 и «Памят. диплом. снош.» въ Сборнивъ Истор. Общ. ХХХУ. Спб. 1882. О посылкъ дъява Племянникова — Статейный списовъ въ Древ. Рос. Вивлюенев. Изд. 2-е. Т. ІУ. О переговорахъ Москвы и Польши и перемиріи 1522 и 1526 гг. ibid. (т. е. Сборникъ XXXV). С. Г. Г. и Д. V. № 97 и 102. Акты Зан. Р. И. М. 98, 108, 111, 120, 130, 134, 145. Герберштейна «Заниски о Московін». О сношеніяхъ Василія съ Тевтонскимъ магистромъ н напов «Дёна Прусскія» въ Арх. Мин. Иностр. Д. (См. Карама. къ т. VII прим. 189-207). С. Г. Г. и Д. V. М.М. 73, 76, 78, 82, 85, 89, 92. (Сношенія съ Альбрехтомъ). Григоровича — «Переписка папъ съ Россійскими государнии въ XVI в'якъ». Спб. 1834. Тургенева Historica Russiae monumenta. T. I. Cub. M.M. CXXIV-CXXIX. Supplementum ad Hist. Rus. Monum. ЖМ 152-158. Чьямпн-Bibliographia critica. Pirenze. 1834. Acta Tomiciana. II. Ionia De legatione Basilii ad Clementem VII (т. е. о посольстве въ Римъ толмача Димитрія Герасимова въ 1525 г. Издано у Старчевскаго и съ переводомъ въ Библіот, иностр. инс. о Россін - Семенова). См. любопытную статью проф. Успенскаго «Сношенія Рима съ Москвою» по поводу трудовъ по Рус. исторіи о. Павла Перденга (Ж. М. Н. Пр. 1884. Августь). О сношеніяхъ Москов. государства съ Тевтонско-Прусский орденомъ въ 1516-1520 гг. см. Сборникъ Император. Рос. Историч. Общ. Т. XLIII.
- 8. Діла Врымскія и Діла Турецкія (въ Архив'я Мин. Ин. Д.). Літ.: Соф., Воскр., Никон. Герберштейнъ. Малиновскаго «Историч. и Дипломат. собраніе діль» между Россіей и Крымомъ съ 1462 по 1583 гг., съ приложеніемъ грамотъ шертныхъ, опасныхъ и др. (Зап. Од. Об. И. и Др. V). «Памятники дипломат. сношеній Москов. госуд. съ Крымомъ, Ногаями и Турціей» въ Сбори. Ист. Общ. т. 41. «Переводъ шертной грамоты Магиедъ Гирея Ва-

силію Ивановичу» въ 1518 г. въ С. Г. Г. и Д. V. № 86. Разысканіе о родъ Шейхъ-Авліяра и Шигален у Вельяминова-Зернова «Касимовскіе цари и царевичи». І. гл. 6 и 7.

- 9. О присоединенін Рязанскаго княжества и последнемъ его князе: Герберштейнъ, Отрывовъ изъ розыскиого дъла о бъгствъ изъ Москви этого внязя въ Авт. Истор. І. № 127. Далее, сведенія о немъ въ Авт. Зап. Р. II. 116 и въ неизданныхълистахъ Метрики Литовской. Свёдд. о Рязанскихъ боярскихъ родахъ въ Арх. Двор. Ден. Собр. См. мою «Исторію Рязанскаго вняжества». О нашествін Мегмедъ Гирея: Герберштейнъ (который прибавляеть, будто великій князь съ испугу спратался было въ свив). Лет.: Воскр., Соф., Никон. Подвить Хабара упомянуть въ родословныхъ и разрядныхъ кингахъ, гдв прямо говорится, что онъ «обманомъ» взяль у Крымскаго царя грамоту, данную на Вел. Князя» (Карамз. въ т. VII нр. 224 и помянутое више собр. Малиновскаго, стр. 228-229). Кромф пушкаря Гордана въ Рязани Герберштейнъ упоминаеть о другомъ наемномъ намецкомъ пушкара Нивласъ, который завідываль огнестрільнымь снарядомь въ Москві. О Крымсвихъ отношенияхъ см. также помянутое «Историч. и Димлом. собр. дель» въ Зап. Од. Об. И. н Др. V. О казанскихъ походахъ въ техъ же изтописяхь, «Исторія о Казанскомь дарстві», Лывиова «Скиеская исторія» и Рычкова «Опыть Казан. Исторіи» (эти три сочиненія, впрочемъ, по отсутствію вритиви представляють пособія не всегда надежныя). Наружность Шигалея описываеть Герберштейнъ, который въ 1526 г. лично видель этого бывшаго Казанскаго царя и видель, какиль почетомъ онъ польвовался при Москов. дворв. По словамъ австрійскаго посла Шигалей имълъ «большое отвислое брюхо, ръдкую бороду и женственное лицо» (Erat enim homo ventri prominenti, rara barba, facie pene muliebri: quae enim bello haudquaquam idoneum esse ostenderent). O macuмовскомъ царевичь Еналев и ваточении Шигалея на Бълооверъ сводъ вськъ невъстій у Вельяминова-Зернова, т. І. глав. 8 и 9. О запреть руссиниъ кущамъ тадить на Казанскую ярмарку говорить Герберштейнъ.
- 10. Поручныя влатвенныя записи князей: Василія, Ивана и Андрея Шуйских, Динтрія и Ивана Бёльских, Ивана Миханловича Воротынскаго, Миханла Глинскаго и Оедора Мстиславскаго см. въ Древ. Рос. Вивліое. Изд. 2-е. Ч. ІІІ. Двё опасныя грамоты Василія ІІІ и митронолита Симона Василію Шемячну (1511 года) о неятін вёры его клеветникамъ въ С. Г. Г. и Д. Ж. 28 и 29. О Шемячнуй говорить Герберштейнъ. Кромё этого князя и Василія Стародубскаго, онъ укавываетъ еще на какого-то Димитрія, удёльнаго князя Путивльскаго, который быль обвиненъ въ измёнё тёмъ же Шемячичемъ, схваченъ при его помощи и заключенъ въ московскую темницу, а сынъ его бёжалъ къ Татарамъ, тамъ увезъ одну красавицу и быль убить ел родственниками. По словамъ Герберштейна, Василій ІІІ воспользовался пораженіемъ русскаго отряда на Окё, при нашествіи Магметъ Гирея, обвинить въ томъ князя Ивана Воротынскаго и отвяль у него Воротынскій удёлъ. Отно-

сительно доносовъ на Шемячича см. «Дѣдо о князѣ Василіи Ивановичѣ Шемякниѣ» (1517—1523 гг.) въ Акт. Историч. І. № 124. О сношеніяхъ Москвы съ другими державами см. С. Г. Г. п Д. V. №№ 57, 60, 65, 79, 80, 93, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 111, 112. Дѣда Турецкія въ Арх. М. Ин. Д. № 1. Дѣда Польскія—№ 2. Никонов. лѣт. VI. 248 и 250.

11. Посланіе Іосифа въ в. вн. Василію Ивановичу и отвёть на него Заволжскихъ старцевъ въ Древ. Рос. Вивл. т. XVI. Посланіе Іосифа въ старцамъ о повиновеніи соборному опреділенію въ Сборникъ XVI в. Импер. Пуб. Библ. (въ Собраніи Слав.-Рус. рукоп. гр. Толстаго подъ № 299). Последнія слова Просветителя. «Письмо о нелюбвахъ» въ Прибавл. въ Твор. Св. Отцевъ. Х. «Полемическія сочиненія Вассіана». Изданы А. Павловымъ. «О Кормчей Вассіана Патрикъева» Зап. Казан. Универ. 1864. Вып. И. Правосл. А. Павлова въ Учен. Собесъд. 1863. III. Посланіе Іосифа въ боярину Челяднину въ Сборникъ XVI в. (Собр. гр. Толст. въ описаніи Калайдовича и Строева подъ № 68, листь 293). Великія Минен Четьи. Сентябрь. «Разсужденіе внова внязя Вассіана о неприличів монастырямъ владіть отчинами». Съ предисловіемъ Бодянсваго. Чт. Об. И. и Др. 1859. кн. 3. «Отвъщаніе любоваворнымъ» Іосифа Волоколамскаго. Ibid. 1847. вн. 7. Дівло съ княземъ Оедоромъ Борисовичемъ и архіен. Сераціономъ см. въ житіяхъ Іосифа. О томъ же делё «Посланіе Іосифа въ митрополиту Симону» въ помянут. Сборникъ XVI в. (№ 68. л. 249, напечатано въ пам. Ст. Р. Лът. IV). Посланіе Симона къ Іосифу (ibid., л. 316); посланіе Іосифа въ Ивану Третьявову Ховрину (ibid., л. 222. Отрывки изъ него въ Ж. М. Н. Пр. 1866, іюль); посланіе его же въ Борису Кутузову въ Древ. Рос. Вивл. т. XIV. Посланіе Серапіона въ митр. Симону въ Памят. Стар. Р. Лигер. IV. Далъе П. С. Р. Л. VI, 249 и слъд. «Разръшительная грамота митр. Симона Іосифу съ братіею» въ Ак. Ист. І. № 290. Духовная Іосифа нгумена, писанная въ 1507 г. см. въ Древ. Рос. Вавліов. XIV. Пособія: Хрущова «О сочч. Іосифа Санина». Павлова «Историч. очеркъ секуляризацін церков. вемель въ Россін». Архісп. Макарія «Исторія Рус. Церкви», т. VI. Жизкина «Митрополить Даніняь и его сочиненія» въ Чт. Об. И. и Др. 1881. кн. І. (Глава 1: Харавтеристика направленій Іосифа Волоцкаго и Нила Сорскаго). Черты жизни Вас. Патрикъева въ Симоновъ монастыръ въ кингъ инока Зиновія Отенскаго «Истины показаніе въ вопросившимъ о новомъ ученіи» (Приложение въ Правосл. Собесед. за 1863 г. См. также Исторія Рос. Іерархін. П. XXIX и Древ. Рос. Вивліоенка. XVII. 192-194).

12. «Историческое иввёстіе о Максим'й Грекі» въ Вісти. Евр. 1813. Ноябрь. «О трудахъ Максима Грека» въ Ж. М. Н. Пр. 1834. ч. ІН. «Максимъ Грекъ» въ Москвитанинів. 1842. № 11. (Филарета, архіеп. Чернигов.). Прот. Горскаго «Максимъ Грекъ Святогорецъ» въ Прибавл. въ Твор. Св. Отдовъ. 1859. ч. ХХУПІ. Проф. Нильскаго «Максимъ Грекъ какъ испов'ядникъ Просв'ященія» въ Христіан. Чтен. 1862 г.

Мартъ. «Максимъ Грекъ» — замъчательное изслъдование проф. Икониикова въ Кіев. Универс. Извіст. 1865 и 1866 гг. Его же «Русскіе Общественные дъятели XVI въка». Ibid. 1866. Его же «О культурномъ вначенін Византін въ Русской исторін». К. 1869. Проф. Хрущова «Князь иновъ Вассіанъ Патривъевъ» въ Древ. и Нов. Рос. 1875. № 3. Помянутыя въ предыд. примечание сочинения: проф. Павлова о Секуляривацін церков. земель (глава III); архіен. Макарія Ист. Рус. Церкви (т. VI и VII); Жиавина о Митрополить Данінгь (глава III. «Борьба Данінла съ Заволжцами» ). Источники: П. С. Р. Л. VI., стр. 261. VIII. 263. Степен. вн. ч. И., стр. 190. «Сочиненія Мавсима Грека» въ Православи. Собесед. 1859-1862 гг. (Отдельно въ трехъ частяхъ. Казань). «Сказаніе о Максим'в Грев'в» — рукопись Петерб. Публ. Библ. Погод. Собр. № 1294. «Отрывовъ следствен. дела о Берсене и Жареновъ съ допросами старцу Максиму Греку и келейнику его Асанасію» въ Акт. Археогр. Эксп. I. № 172. (О вазни Берсеня и Жаренаго см. Карамя. въ т. VII прим. 335). «Првніе Данила митрополита съ нновомъ Максимомъ Святогорцемъ». Списокъ съ суднаго списка въ Чт. Об. И. н Др. 1847. № 7. «Првніе митр. Дання съ старцемъ Васьяновъ 1531 г.». Ibid. 1847. № 9. «Равсужденіе инова виляя Вассіана о неприянчін монастырямъ владіть селами». Іbid. 1859. III. Курбскій въ своей «Исторін внязя ведиваго Москов.» прямо говорить о насильственной смерти Вассіана Косого; но извістна ненависть Курбскаго къ Іосифлянамъ. Вивств съ Максимомъ Грекомъ пострадали и два его сотрудника въ переводатъ, Миханлъ Медоварцевъ и инокъ Сильванъ. Первый сослань въ Коломну, а второй въ Воловоланскій монастырь, где, но извъстію одной рукописи, иноки будто бы умориле его въ дыму. Опис. Рукописей Синодал. Библ. Отд. II. кн. 2, стр. 579.

13. Въ 1511 году до веливато внявя дошель слукъ, что брать его Семенъ Калужскій хочеть бёжать въ Литву. По челобитью другихъ братьевъ, митрополита Симона и владыкъ, Василій простиль Семена; но переменить состоявшихъ при немъ бояръ и детей боярскихъ. (Софійск., Воскр., Никонов. Татищевъ въ Чт. Об. И. и Д. 1847 г. № 5). Для отношеній въ братьямъ любопытны «Наказныя речи Великаго князя брату своему Димитрію», около 1520 г. (Авты Истор. І. № 291). Туть великій князь чревь своего посланнаго Ивана Шигону упрекаеть брата въ непочтенін въ себё и напоминяеть ему духовную ихъ отца Ивана, въ которой тоть «прикавываль» меньшихь братьевь старшему, поручаль имъ слушать его и держать «вивсто отца», а ему держать ихъ «во чти, безъ обиды». О томъ, какъ учрежденъ быль отъ великаго князя надворь за действіями его брата Юрія Ивановича Дмитровскаго съ помощію изкоторыхъ дівтей боярских см. любопытную «Челобитную Ивана Яганова» на имя малоивиняго государя Ивана Васильевича. (Акты Истор. I, № 136). Ha этого брата Юрія также быль донось о намеренін его бежать въ Литву; но по его просьбе нгумень Волоцкій Іосифь незадолго передъ своею смертію (1515 г.) посладъ въ Москву двухъ сворхъ нноковъ ходатай-

ствовать о немъ передъ великимъ княземъ, и успълъ избавить его отъ овалы (см. Житіе Іосифа). Относительно обращенія Соломонін въ внахарству см. отрывовъ нвъ Ровыскного дела по сему поводу или допросъ Ивану Сабурову въ ноябрѣ 1525 г. Авт. Ист. І. № 130. Туть между прочимъ упоминаются жонка Стефанида прозваніемъ Рязанка и какая то черница безносая; первая наговаривала воду, которою вельла веливой внягинъ смачивать себя и бълье великаго внявя; вторая наговаривала масло или медъ для натиранья. Сетование Василія на бездетность во время объезда и женитьба на Елене въ Исков. лет. (П. С. Р. Л. IV. 295 и 296). О насильственномъ постриженіи Соломонін говорять Курбскій и Герберштейнь. Последній прибавляєть о нанесенныхь ей при семъ побояхъ бичемъ отъ Ивана Шигоны. Онъ же сообщаеть слукъ о рожденін ею въ монастыріз сына Георгія и посылкіз великниъ княземъ двухъ довъренныхъ лицъ для повърки сего слуха, распускаемаго особенно двумя боярынями, жонами казначен Юрія Малаго (Грека) и спальнива Явова Мавура; эти боярыни были после того удалены отъ двора, а первая даже подтвергнута съченію. Літописи Воскресен., Никон. и Татищевь выражаются уклончиво: «велнкій князь постриже Соломонію по совъту са таготы ради и бользни бездътства»; въ Соф. 2-й---«Соломонія пострижеся въ черницы, бользии ради». А по Лівтописцу, служащему продолжениемъ Нестора (Изд. въ М. 1794 г.), Соломония будто бы сама умоляла Василія отпустить ее въ монастырь, видя свое неплодство (стр. 383). Въ Исков. 2-й сказано просто: «И повелъ ю пострищи въ черницы» (причемъ по одному списку бравъ съ Еленой прямо уподобляется прелюбодівнію). Въ невольномъ постриженін вообще нельвя сомивнаться. О бенусившной посымев за разрышениемъ развода къ патріархамъ и на Авонскую гору и осужденіи этого развода Вассіаномъ Патривъевымъ см. «О сочетании второго брака и разлучении перваго чадородія ради-твореніе Паисвино, старца Ферапонтова монастыря» въ Чт. Об. И. и Др. 1847 г. № 8. Караменнъ сомивнается въ достовърности этого творенія (къ т. VII пр. 277). Дъйствительно, нъкоторыя подробности указывають, что оно несовременно самому событію н сочинено впосатедстви (напр., проридания о жестокостяхъ и безваконіяхь Ивана Гровнаго). Любопытны встречающіяся въ этомъ паматинкв следующія темныя слова и реченія: друкели, урдюкели, ардарила, сарападасейстін, келевдерін, дохери, аро-▼ны, тефлизы. Оффиціальное описаніе свадьбы в. кн. Василія Ивановича съ Еленою въ Древ. Росс. Вивліоенкъ. Т. XIII. Таковое же описаніе свадьбы вн. Андрея Ивановича. Ibid. «Дополнительная статья въ чину бракосочетанія великаго внязя Василія Іоанновича» въ Дополи. жъ Акт. Истор. І. № 24. О сбритін бороды Василісмъ говорить Герберштейнъ. О рождении и крещении сына Ивана-теже летописи. Степен. жнига сообщаеть некоторыя подробности о крещении его въ Троицкой давре и восприняти отъ купели двумя старцами иноками, Данінломъ Переяславскимъ и Касьяномъ Босымъ (206 стр. и дале). Объ нихъ какъ воспрееминкахъ см. Акты Истор. І. 410. Въ Степенной же

книгѣ говорится о предсказаніяхъ, предшествовавшихъ его рожденію. Между прочимъ юродивый Дементій на вопросъ беременной Елены, что у нея родится, отвѣчалъ: «Титъ, шврокій умъ» (стр. 237). Пять писемъ Василія ІІІ въ супругѣ своей Еленѣ см. «Письма Русскихъ государей». Изд. Археогр. Ком. М. 1848. Древ. Рос. Вивлоів. Ч. ІІІ. Г. Стромиловъ, въ своей монографіи объ Александровской Слободѣ, на основанія разныхъ соображеній предполагаеть, будто связь Елены съ Овчиной-Теленневымъ Оболенскимъ началась еще до рожденія Ивана Гровнаго. (Чт. О. И. и Др. 1883. кн. 2. стр. 69 и слѣд.).

- 14. Летописи Соф. Воскр. Никонов. Степен. кн. Татищевъ. Изъ нконописцевъ временъ Василія извістевъ еще Алексій Исковитинь, по провванію Малый». Онъ написаль образь Успенія Богородицы въ Успенскомъ храмф Кирилюва монастиря (1511 г.). См. Выписку наъ Летописнаго Сборника Кирилло-Белозерскаго монастыря (Времен. Об. И. н Др. кн. 8. Смесь. Стр. 50). Любопытно при семъ известие о построенін сего храма, совершенномъ за 25 леть: онъ строился 5 месяцевъ, мастеровъ ваменьщиковъ и «стіньщиковъ» было 20, старшимъ надъ ними состояль Прохорь Ростовскій, и стоиль храмь 250 рублевь. Въ 1517 г. въ Исковъ упала часть кремлевской стъны, на протяжения 40 сажень. Ее починых Иванъ Фразинъ, и эти сорокъ сажень обощись великому князю въ 700 рублей: хотя возка камня при семъ составляла повинность священниковъ, а Псковичи обязаны были носять песокъ и просввать его решетомъ. (Псков. лет.). Объ уличныхъ решетвахъ въ Москве и несовствить ясное известие о постройне за рекой особаго «города Нали» (Nali) для телохранителей сообщаеть Герберштейнъ.
- 15. S. Herbersteini Rerum Moscovit. Commentarii. Глава «О пріемъ́ и обхожденіи съ послами». О новыхъ придворныхъ чинахъ см. Разряди. книги и послужной списокъ Бояръ. (см. также Карамз. къ т. VII прим. 231 и 353). Относительно Гербештейна есть весьма обстоятельная книга проф. Замысловскаго: «Геберштейнъ и его историко-географическія извъстія о Россіи». Спб. 1884.
- 16. О смерти вн. Василія Холмскаго въ Соф. Воскр. и у Татищ. подъ 1509 г. Даніиль Щеня названь «Московским» воеводой» въ грамоть Василія III Сигизмунду І 1511 года (Акты Зап. Рос. II. № 74) и въ грамоть 1513 года отъ литовскихъ пановъ-рады (Радивила, Острожскаго и др.) въ думнымъ боярамъ московскимъ (ibid. № 84). Въ послъдней перечисляются слъдующіе члены рады или думы великаго княза: князъ Даніилъ Васильевичъ Щеня, князъ Дмитрій Владиміровичъ Ростовскій, кн. Василій Васильевичъ Щуйскій, воевода Новгородскій, и князъ Миханлъ Данпловичъ Щенятевъ (сынъ Д. Щени). Клятвенныя поручныя ваписи Шуйскихъ, Бъльскихъ, Глинскаго, Воротынскаго, Мстиславскаго и М. Плещеева см. въ Древ. Рос. Вивліое. Т. ІІІ. и въ С. Г. Г. и Д. І. ЖЖ 149, 152—157, 159. Относительно грека Георгія Малаго Герберштейнъ сообщаеть еще, будто выборъ первой супруги Василія изъ числа собранныхъ тувемныхъ дѣвицъ назначенъ былъ по совѣту Георгія: послѣдній надѣялся, что этотъ выборъ падетъ на его дочь, но ошибся въ расчетъ.

Далве, навъ мы видъли, онъ же сообщаеть, что жена Георгія была замъшана въ распространеніи слука о родившемся въ монастырв сынв Соломоніи и высвчена за недонесеніе о томъ в. князю.

17. Літон. Воскресен. Никонов. Татищевъ. Но подробите всіхъ скаваніе о кончивъ Василія III въ Софійской. (П. С. Р. Л. т. VI) и въ Царств. книгъ. Между прочимъ въ этомъ сказанін говорится: «И стоящи же бливъ его Шигона, и какъ положнии Евангеліе на грудѣхъ, и видъ Шигона духъ его отшедши, аки дымецъ малъ». Въ сокращеніи тоже сказаніе и въ Степен. книгъ, сопровождаемое витіеватымъ похвальнымъ словомъ Василію. До насъ не дошли ни первая духовная, которую Василій велътъ сжечь, ни вторая, написанная передъ кончиною. Имъемъ только составленный въ 1531 году договоръ его съ братомъ Юрьемъ, въ которомъ сей послъдній обязывается послъ смерги великаго князя держать его сына Ивана своимъ господиномъ и братомъ старъйшимъ. С. Г. Г. и Д. І. № 160—161.

По свидътельству Русскаго хронографа такъ нав. второй редакціи, Васнлій Ивановичь «въ посольскихъ грамотахъ и въ лётописныхъ исторіяхъ» прикавываль давать ему титуль царскій, а именно: «Божією милостію царь и великій князь Васнлій Ивановичь Владимірскій и Московскій и Новгородскій и Псповскій и Казанскій (?) и Астраханскій (?), Государь Тверскій и Ростовскій, Ярославскій и Вологодскій, Перискій, Вятекій и Болгарскій и Кондійскій, Обдорскій, Угорскій, Черниговскій и Рязанскій и всея Русіи Государь и обладатель» (Избор. Ан. Попова. 182).

18. Земскій привилей Ягелла 1387 въ Scarbiee I. М. 539. Его же вемять Луцкой Ibid. II. №. 1429 и Галицкой 1433 г. въ Volumina Legum. I. 40-42. Городельскій 1413 г. въ Scarbiec. II. ММ. 1025 и 1026 и въ Volumina legum. I. 29-32. Привилей Казиміра IV 1456 г. Галиціи и Подолін въ Scarbice, II. №. 1943. Земскій 1457 въ Актахъ Запад. Россін І. М. 61. Перепечатанъ съ комментаріями во 2 выпускъ Христоматін Владимірскаго-Буданова. Ярослав. 1878. Александра: Литовскій правилей 1492 года у Дзялынскаго Zbiór Praw 58-66 и у Платтера Zbiór Pamicta. I. 17-29. Жиудскій въ Акт. Зап. Рос. І. N. 103. Воямискій 1501 года въ Актахъ Южи, и Запад. Россін. І. N. 36. Бізльскій въ Актахъ Запад. Рос. І. N. 189. Витебскій 1503 года Ibid. №. 204. Сборн. Муханова. №. 83. Смоденскій 1505 г. Акты Зап. Рос. I. №. 213 н Сборн. Мухан. Ж. 85. Сигизмунда І: Подтвердительный Земскій в вняжеству Литовскому 1506. у Дзялын. Zbiór Praw 95-99 и Платера Zbiór Pam. I. 35-40. Scarbiec. II. М. 2177. Подтвердительный Русскимъ вемдямъ 1507 г. Volum. leg. I. 120. 166. Scarbiec II. M. 2191. Брацдавскій 1507 г. Акты Зап. Р. II. N. 26. Кіевскій 1507 г. въ Акт. Зап. Рос. II. №. 30. Подтвердительный 1529 г. Ibid. №. 164. Полоцвій 1511. Ibid. №. 70. Дрогичинскій 1521. Ibid. №. 64 и подтвержденіе 1523. Scarbiec, II. № 2293. Подтвердительныя грамоты правилеевъ при Сигизмундъ Августъ см. въ Акт. Запад. Р. Ш. №№ 4, 5, 11, 13, 24. Изъ немногихъ трудовъ, посвященныхъ служньому сословію Литовской Руси, уважемъ: Ярошевича—Obraz Litwy pod wzgledem jej cywilizacji. Часть П. W. 1844. В. В. Антоновича «О про-исхожденіи шляхетскихъ родовъ въ Югозапади. Россіи» и «Объ околичной шляхтъ» (Архивъ Югозапад. Россіи. IV. К. 1867). Тумасова— «Дворянство Западной Россіи въ XVI в.» (Чт. Об. И. и Др. 1868. IV.).

19. Литовскій Статуть 1529 г. Времен. Общ. И. Др. вн. 18. Судебинкъ Кавимпра IV. Акты Зап. Р. І. М. 67. Относящіяся въ положенію престыянства наиболю любопытныя грамоты см. въ Автахъ Зап. Р. І. MM. 44 и 59 (Грамоты наместнику Насють 1444 г. и ключнику Андрею Өедковичу, 1456-1471 г.) 189 (Устав, грамота Бельской области въ 1501), 163, 167 и 172. (Грамоты Симеону Оделькевичу, Списону Ивановичу Можайскому и князю Жеславскому. 1499 г.). И. ММ. 75 (Льготная грамота Поднепровежние и Задвинскиме данникаме 1511 г.), 86 (Уставная могниевскимъ боярамъ, старцамъ и волостнымъ людямъ 1514 г.), 87 (Городенскому старость Юрію Радивниу 1514), 133 (Полодкому воеводъ Петру Кишев о жителяхъ Себежской волости 1525 г.), 149 и 160 (Державцамъ и тіунамъ Жмуд. волостей, 1527 и 1529 гг.), 159 (Державцамъ и урядинкамъ виденскимъ и тровскимъ 1529 г.), 203 (Свислочевимъ горожанамъ и волостянамъ. 1540 г.). Акты Южной и Запад. Россіи. І. Мм. 50 (Жалован. грамота князю Константину Крошинскому. 1509 г.), 32 и 33 (Жалован. грамоты на имънія Кобринскому Спасскому монастырю и Гендрику Шдягеру. 1491 и 1500 гг.) 58 и 59 (Жалован. грамоты Спасской церкви и Никодаевскому Пустынскому монастырю. 1511 и 1512 п.). Памятинки временной Кіевской Комиссій для разбора древ. автовъ. І и П. Той же комиссін Архивъ Югозапад. Россін Ч. VI. т. І. Устава о водовахъ 1557 года помещена во II томе Памятниковъ и въ Актахъ Зап. Рос. III. №. 19. Дале, «Археографическій Сборникъ документовъ до исторіи Сіверозападной Руси». Т. І. Вильна 1867 г. Акты Виленской Археограф. Комиссін. Именю: Писцовал внига Пинскаго староства, составленная по поведению Сигизмунда Августа при пинскомъ староств Станиславв Довойнв. въ 1561-1566 гг. Ч. І. и ІІ. Вильна 1874 г. Введеніе Шолковича. «Ревизія Кобринской экономін» 1563. В. 1876. и «Инсцовая книга Пинскаго и Клецкаго княжествъ», составленная по приказу королевы Боны въ 1552—1555 гг. В. 1884 г.

Литература: И в а и и и е в а «О древних сельских общинах въ Югозападной Россіи (Рус. Бесёда. 1857. ИІ. и въ Сборниве Сочиненій. Кіевъ. 1876 г.). Прекраснымъ дополненіемъ къ изследованію Иванешева, основанному на актахъ лудкихъ и владимірскихъ о копе или о копныхъ судахъ, служить та часть предисловія г. Спрогиса въ т. VI Актовъ Виленской Комиссін, которая посвящена копнымъ судамъ на основанів брестскихъ актовъ. Мёсто для собранія копы назывались коповище, и судъ этоть происходнять подъ открытымъ небомъ, въ присутствін возна го. Въ этомъ судё находимъ не однихъ крестьянъ; туть присутствовали и помёщики, т. е. люди шляхетскаго сословія, но повидимому только въ качестве свидётелей и истцовъ. Далёс: проф. Леонтовича

«Крестьяне Югозападной Россів по Литовскому праву XV и XVI стольтій». Кіевъ. 1863. Мордовцева «Крестьяне Югозападной Руск XVI въка». (Архивъ Историко-юридич. свёдёній, изд. Кадачовымъ. Ки. Третья. Отделеніе III.). Проф. Антоновича изследованіе о врестьянахъ (Архивъ Югозапад. Руси III). Новицкаго о врестьянахъ (Вступительная статья въ части VI, тому I Архива Югозапад. Россів). Уставу о воловахъ Сигизмунда Августа предшествоваль у ставъ, данный его отцомъ въ 1529 году « для дворовъ Виленскаго и Троцкаго повётовъ», т. е. для вемель собственно Литовскихъ. Здёсь врестьяне королевскіе раздёляются на тяглыхъ и о садимхъ; первые болёе рабочіе, а вторые болёе оброчные. Королевскіе врестьяне имёли тогда право на такъ назыв. уходы, т. е. право ставить въ лёсахъ борти, а на рёкахъ строигь язы и гати или запруды для рыбной ловии, рубить и сплавлять дерево. (Снитко—Введеніе въ Писцов. вн. Пинск. и Кіевск. вняж. изд. Вилен. Археол. Ком.).

Для образца условій, по которымъ отдавались королевскія волости въ держанье частному липу, приведемъ одну грамоту 1514 года.

«Живгимонть. Божьею милостью король Польскій и великій князь Литовскій, боярамъ и міщанамъ Могилевскимъ и старцамъ серебреному и медовому и всемъ людемъ волости нашое Могидевсков. Лади есьмо замокъ нашъ Могилевъ въ держанье пану Юрью Зеновьевичу. А что ся дотычеть дани нашое грошовов и медовов и вуничнов и бобровъ, што маетъ на насъ на господаря прійти и на врядника нашого, то есьмо въ томъ листь нашомъ выйменовали, што на-первай, нашъ господарскій приходъ: три ста коль широкихь грошей (т. е. дани грошовой), чотыри рубли грошей бобровщины, чотыри рубли грошей яловщины, а три рубли грошей восковыхь, а оть старца серебрянаго (собиравшаго денежную дань) пятнациять копъ грошей широкихъ, а отъ медоваго старца десять копъ грошей, а скотнаго серебра на третій годъ двадцать рублевъ грошей, а тивунщизны осидесять копъ грошей, а за корчиы Могилевскіе сто воль и чотыри колы грошей; а серебщизну мають намъ завжды на третій годъ давати, волько мы господарь на нихъ положимъ; а мають они то все намъ давати широкими (полными) грошъми, пакъ ли жъ бы шировихъ грошей не было, тогды мають дати за грошъ по чотырнадцати ивнязей; а бобровъ шерстью сто и шесть; а куницъ полтораста, а медовов дани сорокъ уставовъ безъ дву. А державца нашъ панъ Юрьи маетъ съ нихъ брати въ каждый годъ: уведу своего (за пріведъ) пятьдесять копъ грошей, а полюдованья коми у волость не потдеть, пятьдесять же копъ грошей, а тивунщизны въ нашое суммы съ осмидесять копъ грошей маеть собъ брати половину сорокъ копъ грошей; а то все маеть брати на широкую личбу (полная наличность). А вины мадын и великін (судебныя пени) выймуемъ на насъ на господаря, проив повинного и выжетного, жто ся на него, а любо на врядника нашого чимъ вывинеть (т. е. за оскорбление державцы или господарскаго урядника); а повинного ему отъ рубля по десяти грошей, а пересуда по чотыри грошы; а слугамъ его отъ взду децкованья на милю по грошу. А мимо тую нашу уставу, пану Юрью новинъ волости нашой никоторыхъ не пробовляти;

маеть си справовати и рядити во всемъ, потому какъ въ семъ нашомъ листь выписано. А которыи доходы, обвъстки и нишин, што въ томъ нашемъ листь невыписаны, на державцовъ Могилевскихъ хаживали, тые и нынь по томужъ онъ маеть брати. А для льпшого свъданья и печать нашу казали есьмо приложити въ сему нашому листу.» (Акты Запад. Рос. II. №. 86).

20. Грамоты, данныя Полойку, см. Акты Зап. Росс. І. №. 159, 175, 185 и 210. П. №. 61 и 147. Данныя Вильнѣ см. Собраніе древ. грам. Вильнъ І. Кіеву: Акты Зап. Рос. І. №. 120, 149, 170, 207. П. №. 3. Сборникъ Муханова 145—149. Луцку: Архивъ Юговапад. Росс. Ч. V. Т. І. №. І. Акты Зап. Рос. І. №. 90 и 153. Владиміру Волынскому Ібід. №. 124. Смоленску Ібід. №. 182 и 199. Витебску. Ібід. №. 127. Минску. Ібід. №. 165. Пинску. Ібід. №. 190 и 191. Гродну. Ібід. №. 198 и 226. ит. д. Изследованія: Обстоятельная, прекрасная монографія проф. Владимірскаго-Буданова «Немецкое право въ Польше и Литве» Жури. М. Н. Пр. 1868. Августь Сентябрь. Ноябрь и Декабрь. Проф. Антоновича вводная статья къ «Актамъ о городахъ» въ Архиве Юговапад. Россіи. Часть пятая. Томъ І. К. 1869. Многія свёдёнія о городахъ Литов. Руси заключаются и вътруде Балинскаго и Липинскаго Starozytna Polska. Т. ІІ. и ІІІ. Wazsz. 1844—1846.

21. Кромъ наданій Даниловича (Wilno. 1826) и Даялынскаго (въ переводѣ на польскій. Zbiór praw Litewskich), Судебникъ Казимира IV изданъ въ Актахъ Запад. Р. І. № 67, откуда перепечатанъ съ прибавленіемъ комментарій во второмъ выпускѣ Хрестоматін Владимірскаго-Буданова. Вислицкій Статутъ см. въ изданіи Бантке Jus Polonicum. Wars. MDCCCXXXI. Volumina legum. Т. І. Ptrsb. 1859. Въ старомъ рус. переводѣ въ Актахъ З. Рос. І. № 2. Литовскій Статутъ 1529 г. въ русс. подлинникѣ изданъ въ Временникѣ Об. И. и Др. вн. 18. М. 1854. А съ переводами на латин. и польск. языки, но неполный, у гр. Дзялынскаго въ Zbiór praw Litewskich od roku 1389 do roku 1529. Розпап. 1841.

Пособія: Чацкаго «О Litewskich i polskich prawach». Wilno. 1800. Дання овича Historischer Blick auf die litauische Gesetzgebung въ Dorpater Jahrbücher. 1824. № 4. и «Ввгиядъ на Литовское ваконодательство и Литовскіе статуты» въ Юридич. Запискахъ, изд. Ръдвина, т. І. М. 1841. Проф. Леонтовича «Рус. Правда и Литовскій статуть»— въ Кіевскихъ Универс. Извъстіяхъ. 1865 г. Чернецкаго «Исторія Литовскаго Статута». Івід. 1866—67 гг. Замътка Семенова «О сходствъ древнихъ узаконеній восточной и вападной Руси» во Временникъ Об. И. и Др. кн. 19. М. 1854. Ярошевича Обгаз Litwy. II. Rozdział XII.

Многія м'ястныя черты западно-русскаго обычнаго права, вошедшія отчасти въ Литовскіе статуты, разбросаны въ помянутыхъ выше областныхъ привиленхъ или уставныхъ грамотахъ. Наприм'яръ укажемъ на следующее. Въ Уставной грамотъ, данной Кіевской области въ 1507 году, говорится: «А о выдачку, коли ся оба-два выдадутъ и оба шап-ками вергутъ, ино то выдачка; в одинъ ся выдастъ, а другой ся не вы-

дасть, ино то не выдачка». Этому темному мъсту соотвътствують слова Уставной Полоцкой грамоты 1511 года: «коли посварятся Полочане и выдадутся оба въ кольце, ино та вина наша: а будеть ли одинъ выдасться, а другой не выдасться, то есмо имъ отпустили». (Акты Зап. Р. И. №№ 30 и 70). Вознивають вопросы: что такое выдачка, что значить шапками вергуть, что такое кольцо? Г. Тумасовь въ помянутомъ выше своемъ сочин. «Дворянство Западной Россін въ XVI въвъ (въ примъч. 62) даетъ следующее правдоподобное объяснение на эти вопросы. У Литовцевъ и древнихъ Славянъ было въ обычай, чтобы въ случав тажбы истець и ответчивь на суде влаль въ шанку деньги какъ бы въ закладъ. (Существовало поэтому особое выражение: «повладать шапку рублемъ грошей»). «Этимъ одинъ другаго какъ бы выдавалъ судьв». Тотъ, кто по суду быль обвиненъ, теряль закладъ, который шель въ пользу судьи. Поэтому въ первомъ случат «выдачкой» называлось согласіе обоихъ противниковъ положить залогь въ шапку; но если только одна сторона представляла валогь, то это не выдачка, и тогда «тяжуміеся должны были наи обратиться въ другому суду или повончить между собою другимъ какимъ способомъ». Во второмъ случай подъ именемъ «кольца» разументся коло въ значении міръ, община. Следовательно, если оба тажущіеся Полочанина выдадутся въ кольцо (согласятся подвергнуть себя суду общины или старцевь), то вина наша, т. е. они платять судебную неню. Но если только одинъ согласится, а другой нёть, то судъ общины не состоится.

22. Авты въ Запад. Р. III. № 4 (просьба Лптовскихъ чиновъ на Виленскомъ сеймъ 1547), № 11 (Уставы, данные на второмъ Виленскомъ сеймѣ 1551 г.), № 13 (Уставы на третьемъ Виленскомъ сеймѣ 1554 г.), № 16 (Дополнит. статья о доходахъ вемскимъ судьямъ, писарямъ и вовнымъ, 1555 г.), № 24. (Уставы, данные на четвертомъ Виленскомъ сеймв 1559 г.), № 33. (Уставъ на Виленскомъ сеймв 1563 года), № 38. (О новоизданномъ Статутъ и сеймикахъ грамота 1565 года). Статутъ 1566 года впервые напечатанъ во Временникъ Об. И. и Др. кн. 23. № 1855. Г. Новицкій въ своемъ изследованіи о престыянахъ выскавываеть мевніе, что первый статуть (а потому «возможно и второй») быль напечатанъ (Архивъ Юго-Запад. Р. Часть VI томъ I. стр. 52). Но мивеје это пока не подтверждено какими либо несомитиными свидетельствами. Желанія, высказанныя на сеймахъ, повидимому также указывають на то, что первые статуты не были напечатаны. Второй статуть назывался Волынскимъ по причинъ произведенныхъ въ немъ перемънъ на сеймъ 1569 г. относительно воеводствъ Волынскаго, Кіевскаго и Брацлавскаго. См. Ярошевича Obraz Litwy. II, 140.

Ради мира съ Крымскою Ордою короли польско-литовскіе платили ей ежегодную дань. Любопытна роспись этой дани, разложенной на разные города вел. кн. Литовскаго. См. въ Акт. Зап. Рос. І. № 193, подъ 1501 г. Здёсь она получалась преимущественно сороками соболей и поставами суконъ. А позднёе уже копами грошей. См. подъ 1530 г. Роспись Ординщины. Ibid. II. № 168. О такой же ежегодной дани по

нъскольку тысячь конъ грошей съ Коруны Польской и В. княжества Литовскаго говорится подъ 1541 г. (Акт. Ю. 3. Рос. І. № 105).

23. Михалона «О нравахъ Татаръ, Литовцевъ и Москвитянъ» (переводъ проф. Шестакова). Архивъ Историко-Юридич. сведд. относящ. до Россіи. Изд. Калачова. Кн. 2. Полов. 2. М. 1854. Курбска го Сказанія». Т. І. Исторія князя в. Московскаго. Гл. ІV. Объ упадкъ воннской доблести, размноженіи судей и адвокатовъ и обращеніи шляхты въ мирныхъ земледёльцевъ см. также сочиненія перемышльскаго каноника Орфховскаго, сатиры изв'єстнаго польскаго поэта Кохановскаго и річь вице-канцлера Петра Мышковскаго на Варшавскомъсеймъ 1563 г. (О нихъсм. Вишневскаго Historya literatury Polskiej. Т. VI—IX).

Рядомъ съ распущенностію нравовъ, распространившеюся тогда въ высшихъ слояхъ Литовской и Польской Руси, любопытно сопоставить драконовскія постановленія противъ этой распущенности въ Литовскомъ Статуть. Напримъръ, во Второмъ Статуть постановлени суровия навазанія противъ сводниковъ и сводницъ; мужу, ваставшему у своей жены любовника, онъ предоставиль право делать съ нимъ что хочеть, даже убить его; незаконныхъ детей иншиль всехъ семейныхъ правъ, многоженцевъ осуждаеть на смерть, похитителю женщины также опредылаеть смертную казнь. Последнее постановленіе, какъ думають (напр. Ярошевичь — Obraz Litwy III. 12), было вызвано похищениемъ вняжны Гальшки Острожской. Дело это, въ свое время надълавшее много шуму, состояло въ слъдующемъ. Около 1530 года умеръ знаменитый побъдитель при Оршъ внязь Константинъ Ивановичъ Острожскій. Отъ перваго его брака съ княжной Гольшанской остался сынъ Илья, а отъ второго съ княжной Слуцкой сынъ Василій, между которыми и разділились остальныя имінія Острожсваго. Илья женился на врасивой полькъ Беатъ Косцелецкой; но скоро умеръ, оставивъ свои земли въ распоражении Беаты, которая сделадась опекуншею посмертной его дочери Гальшки. Последняя едва вышла изъ дътства, какъ уже явилось несколько искателей ся руки и виесть ся богатаго наслёдства. Одинъ изъ нихъ, именно князь Димитрій Сангушко, молодой и православный западно-русскій вельможа, староста Каневскій н Черкасскій, получиль согласіе на бракъ оть Беаты, матери княжны, и отъ ел дяди Василія—Константина Острожскаго, бывшаго также ел опекуномъ. Узнавъ, что Беата только притворно дала свое согласіе, Сангушко съ помощью князя Острожского вооруженной рукой ворванся въ Острожскій замокъ, насильно заставиль совершить обрядь своего візнанія съ тринадцатильтнею Гальшкою и насильно водворился въ этомъ замит (1553 года). Беата подала жалобу королю Сигизмунду Августу, который притомъ быль одинь изъ опекуновъ княжны Острожской. Королевскій судъ приговориль Димитрія Сангушка къ лишенію чести, имущества и живии. Тогда сей последній съ своей юною супругою бежаль въ Чехію. Но за ними погнался одинъ изъ претендентовъ на руку Гальшки, Мартинъ Зборовскій, воевода Калишскій; съ вооруженнымъ отрядомъ онъ перешель границу и настигь ихъ недалеко оть Праги. Захваченный врасплохъ, Сангушко былъ варварски израненъ и потомъ умерщвленъ. Гальшку

привезли обратно въ матери. Но бъдствія богатой наслъдницы тымь не кончились. Явились новые искатели на ея руку. Беата тайно повънчала ее съ вняземъ Семеномъ Слуцвимъ; а король не призналъ этого брака и насильно отдаль ее въ жены поляку графу Гурко, который увевъ ее въ свой вановъ въ Познанскомъ воеводствъ. Здъсь онъ держалъ неповорную жену до самой своей смерти, тщетно пытаясь получить хотя часть ея наследства. Онъ умеръ въ 1573 г. въ санъ воеводы Познанскаго. Пожилая Беата тыть временень сама вышла вамужь за молодаго Альберта Ласваго воеводу Серадвиаго. Но этоть вероломный человевь, получивь въ свои руки имущество ея и ея дочери, увезъ ее въ свой родовой замокъ въ Венгрію, и туть заперь ее въ башнь, гдв она томилась многіе годы, нова получила свободу невадолго до своей смерти. Гальшка получила наконецъ свои наследственныя вемли, которыя она сама еще при жизни своей большею частью передала дяде Константину II (Василію) Острожскому, воеводъ Кіевскому. Вообще сей вельможа, столь извъстный впосивдствие ревентель православия, является довольно равнодушнымъ въ бедствіямъ племянницы и обнаруживаеть черты эгонзма и любостяжанія. Матеріалы для этого историческаго эпивода собраны гр. Ишевдзіншить въ его Jagieltonki polskie w XVI wieku. T. II и III. На основанін сихъматеріаловъ составлены монографіи: Шараневича «Гальшка, внягння Острожска». Оповедане историчне. У Львове. 1880. и Якоба Каро-Beata und Halszka. Eine polnisch-russische Geschichte aus den. XVI Jahrhundert. Breslau. 1883. Последняя въ русскомъ переводе помещена въ Кіевской Старинъ 1890 г. Январь.

Исторія Беаты и Гальшки представляєть яркую вартину нравовъ высшаго польско-литовскаго общества половины XVI віка, съ его женщинами-наслідницами, буйнымъ самоуправствомь магнатовъ и упадкомъ исполнительной власти, при которомъ тщетными оставались строгіе законы, столь щедрые на смертную казнь.

- 24. В В льскаго Kronika. Сарницкаго Annales Polonorum et Lithuanorum. Ст. 1587. Орвковскаго Annales Poloniae и Żywot Jana Тагпоwskiego. Стрыйковскаго Kronika. Гурницкаго Dzeje w Koronie Polskiey. Кояловича Historia Lithuaniae. Въ сборникъ Муханова (140—141 стр.) отрывокъ изъ Литовско-русской хроники о бракъ Сигизмунда Августа съ Варварою Радивикъ. Неизвъстнаго Vita Petri Kmithae. Литература: Нарбута Dzieje nar. Litew. Т. IX. Dwaj Zygmunci Jagelloni—autora Ukrainy i Zaporoza. 2 част. Варш. 1859.
- 25. Кояловича Historia Lithuaniae. II. и Miscellanea. Даниловича Scarbiec diplomatów. Т. II. Венгерскаго Slavonia геformata. Любенедкаго Historia reformationis Polonicae. Нарамовскаго Facies rerum Sarmaticarum. Vilnae. 1724. Лукашевича Dzieje Kosciolów wyznania Helweckigo w Litwie. (Переводъ на рус. яз. А. Хмельницкаго см. въ Чтен. Об. И. и Др. 1847. км. 8). Красинскаго Geschichte des Ursprungs, Forschritts und Verfalls der Reformation in Polen. Нарбута Dzieje nar. Litew. IX. § 2193 и Dodatek II. Ярошевича

Оbraz Litwy. III. Rozd. II. Зубрицкаго «Галицкая Русь въ XVI стольни». (Чтен. Об. И. и Др. 1862. кн. III). Высокопреосв. Макарія «Исторія Рус. Церкви». Т. ІХ. Сиб. 1879. Соколова «Отношеніе протестантизма къ Россіи». М. 1880. Д. Цвѣтаева «Протестантство въ Польшѣ и Литвѣ въ его лучшую пору» (Чтенія въ Общ. Любит. духов. просвѣщ. Декабрь. 1881.). Любовича «Исторія Реформаціи въ Польшѣ». Варш. 1883. Вилен. Археограф. Сборникъ. VII.

26. Volumina legum. II. 29—32. Документы, объясняющіе Исторію Западно-Русскаго края. Спб. 1865. Ярошевича Obraz Litwy. II. Rozd. VII. Нарбута Dzieje и пр.

27. Дневникъ Люблинскаго сейма 1569 года. Спб. 1869. Польсвій тексть съ русскимъ переводомъ профес. М. О. Кояловича. Это изданіе сділано Археографическою Коммиссіей по рукописи, принадлежащей Императорской Публичной Библіотекъ. Еще прежде того быль издань Дневникъ Люблинскаго сейма въ другой редакціи, по рукописи, принадлежавшей графу Даялынскому: Zrzódłopisma do dziejów unii Kor. Polskiej i W. X. Litewskiego. Cześc III. Diariusz Lubelskiego sejmu unii. Rok. 1569. Drukiem oglosił A. T. Hr. z Koscielca wojewodzie Dzialynski. W Poznaniu. 1856. Въ помянутомъ изданіи Археографической Коминссін приведены варьянты и пополненія изъ изданія Дзялынскаго отчасти внизу страниць, отчасти въ «Придоженіяхъ». Кром'в того см. Письмо Романа Сангушковича къ королю съ извиненіемъ, что не прівхаль (вовремя) на сеймъ. Авты Южной и Западной Рессіи. Т. І. № 152. Ярошевича Obraz Litwy. Т. И. стр. 56 и прим. 41. (различныя просьбы королю шляхты Кобринской, Мстибовской и изкотор. др. и отвёты короля отъ 20 февраля 1569 г.). «Документы, объяси. Исторію Зап. Рус. врая». Volumina legum. Т. ІІ. Туть въ Люблинскому сейму относятся авты: «о «возвращенін» воронь Подлясья, Волыни и Кіева, объ унів съ Литвою, сеймовыя конституцін, поборовый универсаль, инворпорація герцогства Курляндскаго и Семигальскаго.

Весьма любопытными документами являются инсемъ изъ Люблина отъ литовскаго подскарбія Николая Нарушевича и жиудскаго старосты Яна Ходвевича въ виленскому воеводъ Николаю Радивилу, убхавшему изъ Люблина вибсть съ другими литовскими сенаторами и еще невернувшемуся. См. Ахеограф. Сборнивъ, надав. при Вилен. Учеб. округъ. Т. VII. подъ редавдей гг. Гильдебранта и Миротворцева. № 19-28 оть 26 апреля-15 октября 1569 г. Туть описываются печаль и уныніе дитовских магнатовь въ виду отобранія Волыни, Подляхім и Кіевщины отъ В. княжества Литовского. Между прочинъ дядя Ходковича, старивъ Еронимъ Ходвевичъ, Трокскій ваштелянъ, умеръ во время Люблинскаго сейма, удрученный общимъ горемъ (см. № 25). Тутъ же (№ 28) въ письмъ отъ 15 октября 1569 года къ Николаю Радивилу Янъ Ходкевичъ оправдывается во взведенномъ на него извътъ, будто онъ находится въ тайныхъ сношеніяхъ съ Поляками и съ Москвою. Относительно последней любопытно сопоставить его собственное обвинение на Люблинскомъ сеймъ противъ Глебовича въ изменинческомъ служении Московскому царю. Ibid. подъ № 17 н 18 находимъ любопытныя письма въ литовскому великому гетману Николаю Радивилу отъ того же жмуд. старосты Яна Ходкевича, 10 марта 1565 года, а также литов. подскарбія Николая Нарушевича, 24 августа 1565. Туть мрачными красками изображаются дурное поведеніе п отсутствіе десциплины въ польскомъ войскъ во время войны съ Иваномъ Грознымъ, пренебреженіе Сигнамунда II военнымъ дёломъ и вообще плохое состояніе государственныхъ дёлъ Польши и Литвы въ послёднюю эпоху сего царствованія.

- 28. Літописи Новгородскія, Псковскія, Софійскія, Воскресенская, Никоновская VII. Львовская IV. Царственная книга. Отрывовъ Рус. літописи (въ П. С. Р. Л. т. VI). О ділі Андрея Старицкаго, кромі того, см. Акты Историч. І. М. 139 и Собр. Г. Г. Д. П. М. 30, 31 и 32. Поповоду заключенія Миханла Глинскаго, въ нікоторых і літописях (напр. Никонов.) выскавывается неліпое обвиненіе, будто онъ отравиль Василія ІП. О бливких отношеніях Овчины Оболенскаго въ Елені, въ которых укоряль ее Глинскій, говорить Герберштейнь. (По паданію Старчев, стр. 73).
- 29. Навванные выше летописные своды. О войне съ Литвою см. еще хроннки Стрыйковскаго и Бѣльскаго. Акты Запад. Россін. И. №№. 175. (Обширный статейный списокъ польско-литовскихъ сношеній съ Москвою въ 1534—1538 гг.), 177—189. О сношеніяхъ Москвы съ Крымск. Ордою и Ногайскими внязьями см. грамоты, напечатанныя въ Исторін Россійской Щербатова. Т. V. Часть І. Призоженія. О тіхъ же сноменіяхъ грамоты въ Сборн. Истр. Об. Т. 41. Объ отравленін Елены говорить тоть же Герберштейнъ (veneno sublatam). Строитель ствиъ Китай-города, архитекторъ Петръ Фрязинъ пріфхадъ изъ Рима въ Москву при Василіи III; вдісь приняль православіе, женился и получиль поместья. После кончины Елены онь въ 1589 году быль послань украниять новый городъ Себежь, откуда отправлень въ Исковъ; по дорога бъжаль въ Ливонію. Здісь на допрось у Дерптскаго епископа онъ свое бъгство оправдываль тъмъ, что отъ бояръ «великое насиліе, а управи въ вемяв никому натъ, а промежъ бояръ великая рознь, въ земяв въ Русской великая мятежь и безгосударство». Любопытный отрывокъ изъ Розыскнаго дъла о его побътъ см. въ Акт. Истор. І. М. 140.
- 30. Теже летописные своды. Акты Археогр. Эксп. І. М.М. 184 (Чинъ поставленія митрополита Іоасафа), 185 (отреченная грамота митрополита Данінла), 187, 192 и 194 (Губныя грамоты Беловерская, Соль-Галицкая и селамъ Троицкаго-Сергіева монастыря. 1539 и 1541 гг.). Дополненіе къ Актамъ Историч. І. М.М. 27 (челобитная опальнаго ки. Андрея Шуйскаго къ архіеп. Макарію о печалованіи передъ велик. княземъ Иваномъ и его матерью Еленою) и 31 (Губная Каргопольская грамота 1539 г.). Переписка Ивана IV съ Курбскимъ («Сказанія ки. Курбскаго». П). Въ правленіе Бельскаго, одновременно съ освобожденіемъ двоюроднаго брата государева Владиміра Андреевнча, облегчена была участь и троюроднаго дяди Димитрія Андреевнча. Это былъ сынъ Андрея Васильевича Большого, удёльнаго князе Углицкаго, племянникъ Ивана III;

последній завлючиль его вместе съ отцемь своимь (1491 г.). Около 50 леть томился онь въ темнице. Ему однако не возвратили свободы, а только сняли узы и вообще облегчили завлюченіе (Карамз. въ т. VIII. прим. 94).

31. О небрежномъ воспитанія Іоанна и его жестовихъ забавахъ говоритъ Курбскій (С вазанія. Т. І. Глава І. Т. ІІ. Посланія Ивана ІУ князю Курбскому). О событіяхъ 1543—1546 гг. Царствен. книга. Нивон. лёт. Псковская. Чинъ царскаго вёнчанія Царств. кн. Собр. І. Грм. Дог. П. Ж. 33. Древ. Рос. Вивліое. VII. Дополи. въ Авт. Историч. І. Ж. 39. Утвердительная грамота цареград. патріарха 1561 г. издана кн. Оболенскимъ. М. 1850 г. Слова книжниковъ о значеніи царскаго титула см. въ Псков. Первой и Новгород. Третьей.

Укавъ о совывъ дъвицъ на смотръ по областямъ С. Г. Г. и II. М. 34, 35. Описаніе свадьбы въ Древ. Р. Впвліое. изд. 2-е Т. XIII. Слово митрополита новобрачнымъ. Ibid. XIV. и въ Дополи. въ Ав. Истор. I. № 40. Развѣтвленіе потомства Андрея Кобылы см. «Родослов. вынга». М. 1787 г. и Временникъ Об. И. и Др. кн. 10-я. Имя матери Анастасін Романовны изв'єстно изъжитія Геннадія Костромскаго, См. Соловьева. VI прим. 23. О пожарахъ и народномъ мятеже 1547 года въ Царств. вн. и Никонов. лет. Объ увещанияхъ Сильвестра, поразившихъ царя, в споры съ нимъ Адашева разсказываеть Курбскій въ первой главі своей «Исторін в. кн. Московскаго» (Сказанія. І. 8 стр. н след.). О чрезвычайномъ вліяніи Сильвестра на паря и на управленіе говорить и Царствен. кн. стр. 342-3. «Бысть же сей священникъ Сильвестръ у Государя въ ведивомъ жалованьи и совете въ духовномъ и въ думномъ, и бысть яво все мога и вся его послушаху»... «Всякія діла и власти святительскія и царскія правяше, и никто же смінше ничто же рещи, ни сотворити не по его веленію».. Изв'єстіе это очевидно преувеличено, но отчасти его подтверждаеть впоследствін самъ Іоаннь въ своемъ первомъ письме въ кн. Курбскому (Сказанія. ІІ.). Преувеличеніе видно особенно изъ дальнъйшихъ отношеній Сильвестра въ митрополиту Макарію, который покровительствоваль, а не подчинялся сему ісрею. Туть же Царствен. внига говорить далье: "Бысть же сей Селивестръ совытенъ и въ велицый любви у внязя Владиміра Андреевича и у матери его княгини Евфросиныи; его бо промысломъ и изъ натства выпущены». Если туть говорится объ извъстномъ освобождении ихъ изъ завлючения въ 1542 г., то очевидно уже въ это время Сильвестръ находился въ Москвъ и пользовался пъкоторымъ значеніемъ. Относительно начитанности Іоанна, С. М. Соловьевъ въ своей Исторіи Россіи (т. VI стр. 46) полагаеть, что онъ еще во время боярщины "съ жадностію прочель все, что могь прочесть". Думаемъ, что усердное занятіе чтеніемъ не согласуется съ извістіями о его дурномъ воспитанін и шалостяхь того времени, и указываемь на следующія доселе незамеченныя слова Курбскаго въ его посланін въ дарю изъ Полодка въ 1579 г. Сравнивая занятія царя въ эпоху Сильвестрову съ провожденіемъ времени после его паденія, Курбскій между прочимъ говорить: «вивсто Богодуховенных книгь и молитвъ священных, ими же душа твоя безсмертная наслаждалася и слухи твои царскіе освящанися—скомороховъ со различными дудами и богоненавистными бёсовскими пёснымі» и пр. (С казанія. П. 149). Относительно Адашева есть извёстія, что отецъ его Өедоръ Григорьевичъ въ 1536 году угощалъ медомъ польскаго посланника Техановскаго. (Сборникъ Импер. Рус. Историч. Общ. т. LIX. Спб. 1887 стр. 44), а въ 1538 г. правилъ посольство въ Царьградъ (Карамз. къ т. VIII прим. 89). Очевидно онъ былъ изъ лучшей статън боярскихъ дётей. Алексъй, сообразно даннымъ, въ 1547 является въ числъ царскихъ стряпчихъ, спальниковъ и рындъ. (Древ. Рос. Вивліое. стр. 33 и 39 и Разряди. книга подъ 7055 г.). См. Н. П. Лихачева «Происхожденіе А. Ө. Адашева». Истор. Въст. 1890 г. Май.

Въ Чтеніяхъ Об. И. п Др. за 1874 г. вн. І-я. напечатано изследованіе «Благовіщенскій Іерей Сильвестръ и его писанія», начатое Д. П. Голохвастовымъ, а послѣ его смерти доконченное Архим. Леонидомъ. Въ этомъ изследование есть полытка доказать, что Сильвестръ, вопреви повазаніямъ Курбскаго, подфиствоваль на воображеніе Іоанна и произвель въ немъ благод тельную перемъну во время народнаго матежа не какимъ либо своимъ внезапнымъ явленіемъ передъ царемъ, подобно пророку Насану передъ Давидомъ, а только увъщательнымъ посланіемъ, которое найдено въ такъ наз. Сильвестровомъ Сборникъ и тутъ же приложено къ изслъдованію. Сіе изслъдованіе заключаеть не мало дъльных замъчаній (напр. о преувеличенном отзывъ Царствен. жинги и возраженія историку Соловьеву, обвинившему Сильвестра въ излишнемъ стремленіи къ матеріальнымъ выгодамъ на основаніи его Поученія сыну). Но указанная попытка или догадка едва ли можеть быть принята. Помъщенное при семъ «Посланіе къ царю Ивану Васильевичу» не заключаеть никакихъ указаній на событія 1547 года, и главнымъ образомъ распространяется о содомскомъ грёхё, увёщевая царя употребить противь него карательныя меры. Это послание очевидно написано въ параллель съ известнымъ увещательнымъ посланіемъ митрополита Макарія въ царскому войску въ Свіяжсвъ, въ май 1552 года, о томъ же предметь. (Акты Истор. І. № 159). Нівкоторые ученые склоняются въ пользу того мивнія, что Посланіе принадлежить Сельвестру; напр. митроп. Макарій (Истор. Рус. Церк. Т. VII, 360); Ждановъ (Ж. М. Н. Пр. 1876. кн. 7). Но другіе несогласны съ темъ. А. О. Бычковъ относить его въ эпохъ опричнины («Описание Славянскихъ и Рус. рукописей Сборникъ Импер. Публ. Библіотек. Спб. 1878 г. сгр. 57-58). Проф. Барсовъ въроятнымъ авторомъ посланія считаеть Вассіана Топоркова и также относить къ болье повднему времени (Сборникъ Археологич. института. Кн. IV. Спб. 1880 г. «Объ авторъ посланія къ царю Ивану Васильевичу»). По поводу названнаго изследованія Архимандр. Леонида см. полемику проф. Е. Е. Замысловского въ Сбор. Госуд. Знаній Т. И. Отдель вритики Спб. 1875.

32. Описаніе свадьбы Юрія Васильевича и Владиміра Андреевича см. Древи. Рос. Вивл. XIII. Относительно перваго земскаго собора: Собр. Г. Г. и Д. II. № 37. Туть річь Ивяна IV на Лобномъ мість (Карамяннъ приводить ее по Степенной книгѣ Хрущова. Кът. VIII пр. 182) и обращение въ Адалееву съ награждениемъ его саномъ окольничаго; но последнее не достоверно. По списку бояръ и придворныхъ чиновниковъ онъ пожалованъ въ окольничие въ 1555 году (Карама. къ т. VIII прим. 184). Объ исправленіи Судебника на соборъ 1550 года, наданін уставныхъ грамоть съ «устроеніемъ» старость и цізовальниковъ царь говорить въ своихъ вопросахъ, обращенныхъ въ Стоглавому собору (по паданію Кожанчикова 39 стр.). Изданія Судебника Ивана IV: Петербургское Авадемін Наукъ 1768 г. съ предисловіемъ Башилова; Московское того же 1768 г., и второе издание Спб. 1786. (съ примъчаниями Татищева); при Сенать падань «Сводный Судебнивь» въ 1774 г. 1819 года изданіе Калайдовича и Строева. Наиболье полное и провъренное изданіе Судебника въ Актахъ Историч. І. № 153. (1841 года), и наконецъ взданіе Владимірскаго — Буданова въ его Хрестоматім по исторін Рус. права. Вып. 2. Яросл. 1874 г. Укавь о містинчестві въ С. Г. П. п. Д. II. № 38. Изследованія Калачова о Судебникъ Ивана IV см. въ Юридич. Запискахъ Ръдкива. Т. І. М. 1841 и Т. И. М. 1842. «Дополнительные указы въ Судебипку» въ Актахъ Истор. I. № 154 и «Дополнительныя статьи въ Судебнику», сообщенныя А. Ө. Бычковымъ и изданныя Калачовымъ въ его Архивъ Историко-юридическихъ свёдёній. Ки. II. Половина первая. М. 1855. О вемскихъ соборахъ см. рачь проф. Баляева на акта Моск. Универ. 1867 года. Онъ не верно относить этотъ первый земскій соборъ къ 1548 г. Къ тому же году отпосить его проф. Сергвевичъ «Земскіе соборы въ Москов. Государстві въ Сборпиві Госуд. Знаній. Т. ІІ. Спб. 1875 г. Вопрось о годе удовлетворительно обсуждается въ изследованін Латкина «Земскіе Соборы Древней Руси». Спб. 1885.

Изданія Стоглава: По обширной редавцін, при Казан. духови. Академін въ 1862 г.: по враткой редавців, Кожанчиковымъ. Сиб. 1863. Статьн нвъ этого уложенія о святительскомъ судів паданы въ Авт. Истор. І. № 155. Оффиціальное значеніе Стоглава удостовърено вновь отврытыми и изданными наказными грамотами митрополита Макарія. См. статъв о семъ Бъляева и Добротворского въ Православ. Обозръніи и Православ. Собеседниве за 1862 и 1863 гг. Въ статъе Беляева (отдельное изд. М. 1863 г.) объяснено при семъ, откуда защин въ Стоглавъ апокрифическія постановленія о двуперстін и брадобритіп. Того же Ильн Д. Бадяева «Объ историческомъ значении деяний Московскаго Собора 1551 года» въ Рус. Беседе. 1858. кн. IV. См. также «Ответь митрополита Макарія царю Ивану Васпльевичу» о неприкосновенности церковнаго вемдевладінія, написанный въ эпоху Стоглаваго Собора. Съ предисловіемъ проф. Суботина. Автописи Рус. Литературы и древностей. Изд. проф. Тихонравова. Т. V. М. 1863. Статья Жданова «Матеріаим для исторіи Стоглаваго Собора» въ Ж. М. Н. Пр. 1876 г. ЖУ 7 и 8.

33. Царственная книга., Никонов. Лет. и Львовск., Степенная кн., Отрывовъ Русской Летописи (П. С. Л. VI). Разсказъ о Сююнбекъ и ед

прощанін съ Казанью встрічаемъ въ такъ наз. «Исторіи о Казанскомъ парствъ неизвъстнаго сочинителя XVI стольтія». Спб. 1791 г. Хотя авторъ этой исторіи и говорить, что онъ попаль въ казанскій плень, въ которомъ пробыть 20 леть и служиль при дворе Сафа Гирея, следственно описываль экоху паленія Казани вакь будто современникь и почти очевність: но его равскавы вообще не отличаются полною достоверностью и обилують разными домыслами и прикрасами. Этою исторіей пользовались и авторы позднёйшихъ сочиненій о Казанскомъ царстве, каковы Лыздова «Свиеская исторія», написанная въ 1692 г. (Издана Новиковымъ въ Мосввв. 1787 г. Издан. Втор.) и Рычкова «Опытъ Казанской исторів». Спб. 1767. О тожестве казанскаго наря Едигера съ . царевичемъ Едигеромъ. бывшимъ въ русской службъ, говоритъ В.В. Вельяминовъ Зерновъ-со Касим. царякъ и царевичахъ». І. 367. (А прежде его тоже замътиль Полевой въ своей «Истор. Рус. Народа» VI. 307). По словамъ Вельямин. Зернова. точное ими царевича Ядигаръ Мухамедъ. Мы оставляемъ форму нмени, употребляемую нашнии летописями, которая означаеть только русское произношение и не противоръчить татарской формъ слова. Точно также авторъ сего превосходнаго изследованія (о «Кассимов, царяхъ и царевичахъ») ныя Шигь-Али исправляеть въ Шахъ-Али, ссылаясь на надгробную надпись. И въ семъ случав мы оставляемъ усвоенное русскою исторіографіей детописное чтеніе, ибо пока не считаемъ достаточною одну означенную ссылку. У Герберштейна это ния пишется Scheale. Не знаемъ, хорошо ли сохранилась надпись, върноли она разобрана и насколько сама она не подвержена ошибић. Почему слово шигъ въ этомъ случаћ должно означать шаха, а не шейха, когда имълось нъсколько и другихъ шиговъ, напр. Шигь-Манай, Шигь-Авліяръ (отець Шигь-Алея) и проч.? Летописи наши постоянно упоминають шиховъ въ числё высшихъ ордынскихъ чиновъ. Напр. въ Царств. вн. 178 стр.: «и вся вемля Казанская, молны, и сенты, и шихы, и шихвады, и молвады, и мамы, авен, афавы, князи, и уданы, и мурвы» и т. д. Почти тоже въ Степен. вн. стр. 254. Значеніе этихъ татарско-мусульманскихъ титуловъ большей частью объяснено у Вельямин. Зернова. (Изслед. о Касим. цар. П. 460 и дале). Бекъ нин бій соответствуеть нашему «внязь»; беки главныхъ родовъ нин вообще приближенныя въ кану лица назывались карачін; аталы кивоспитатели или дядьки паревичей; и м иль д а ш и-молочные братья царевичей; се иды — потомки Магомета; а главный се идъ — верхови. духовн. лицо; и у л л ы н м о л н ы — священники; х а ф и в ы — тоже духовныя лица и пр. Афавы летописи конечно суть хафизы, а аве и въроятно «хаджи», т. е. ходившіе въ Мекку. По вопросу о характерв и племенномъ составв Казанскаго царства см. также монографію Н. А. Өнрсова--- «Обворъ внутренней жизни инородцевъ предъ вступленіемъ ихъ въ составъ Москов. государства». (Ученыя вапис. Каван, универ. 1864. Вып. І). Относительно произношенія татарских имень, мы также оставляемъ старое Гирей вместо Герай, которое встречаемъ у В. Д. Смирнова-«Крымское ханство подъ верховен. Оттоман. Порты» Спб. 1887 г. По сему поводу см. вамечание Н. И. Веселовскаго въ его обстоятельской рецензін названнаго сочиненія (Ж. М. Н. пр. 1889 г. Январь. Стр. 176).

34. Самый подробный, наиболее достоверный и ближайшій въ событію разскавъ о Казанскомъ взятін находится въ Царств. книгв. Преимущественно отсюда онъ заимствованъ въ Никонов. Лет. Т. VII. Скаванія вн. Курбскаго Ч. І, гл. 2. Курбскій также ссылается на Парств. внигу; при всей краткости своей онъ даеть важныя свидетельства какъ очевидець и участникь осады; хотя показанія его невсегда точны. (Напр. см. замъчание кн. Щербатова о числъ татарскаго войска, сдълавшаго первую выману. Т. V. стр. 362). Отрывовъ изъ Рус. Летописи, где описано Казанск. взятіе ниветь характерь особаго скаванія. (П. С. Р. Л. VI). Въ Степенной вниге событие передается вратво. Далее помянутая выше «Исторія о Казанскомъ царстві», не отинчающаяся обстоятельностью. Въ томъ же родъ разсказъ въ «Скиеской исторіи» Лыздова и въ «Опыть Казанской Исторін» Рычкова. Спб. 1767. Довожьно обстоятельно передано все событіе въ «Исторіи Россійской» кн. Щербатова. Т. V. Сиб. 1786. Еще болье обстоятельный сводь иввестій въ «Повествованіи о Россін» Арцыбашева. Т. II. Описаніе осады у Караменна весьма полно и красноречиво; но онъ недостаточно критично относится въ своимъ источникамъ. Планъ татарской Казани и ся осады номещень Устряловымь при Сказаніяхъ кн. Курбскаго. Критическій разборь этого плана (принадлежащаго Каницу, директору Казан. гимнавін временъ Пугачева) см. у С. М. Шиндевскаго-«Древніе города и другіе булгаро-татарскіе памятники въ Казан. губ.». Казань. 1877 г. Каницъ основываль свои очертанія древней Казани по направленію врестных ходовь вокругь древней городской стіны. Шпилевскій считаеть это основаніе невполив вврнымь; при чемь есыдается на статьи о Казани XVI стольтія неизвістнаго автора въ Казан. Губ. Въд. 1856 г. По вопросу о такъ наз. Сумбекиной башив г. Шпидевскій свлоняется къ тому мивнію, что это быль татарскій минареть при Муралеевой мечети (обращенной въ дворцовую церковь). Стр. 431-478. Одновременно съ навваннымъ трудомъ явились «Очерки древней Казани» съ планомъ города — протојерея Заринскаго. Казанъ. 1877 г. Благочестивыя легенды приведены большею частію въ Степенной Книге и Царств. летописи. Напримерь: одинь изъ русскихъ воиновъ видъть на воздухъ апостоловъ Петра и Павла и святителя Николая, благословаяющихъ градъ Кавань, какъ будущее православное место; другому является св. Никола и посылаеть его возвестить царю о близкомъ паденін Казани; самъ Іоаннъ слышить несущійся оть Казани ввонь вавъ будто отъ большого колокола Симонова монастыря, и пр. «Исторія о Казанскомъ царствъ» передаеть дегенды о знаменіяхъ, являвшихся самимъ Казанцамъ; напр. городскія стражи видять ночью калугера, ходящаго по ствиамъ освияющаго городъ врестомъ и вроиящаго на четыре стороны, и т. п. Эта Исторія о Казанскомъ царствъ приписывается обывновенно сващемнику Іоанну Главатому, на основанім указанія Татищева (Истор. Рос. кн. І. Предъизвѣщеніе XII. М. 1768). К. Н. Бестужевъ-Рюминъ указаль на замёченное студентомъ Аквилоновымь сходство сей Казанской

нсторіи отчасти съ Рус. явтописью въ П. С. Р. Л. Т. VI. («Рус. Ист.» стр. 43 въ примъч.). Г. Шпилевскій въ означенномъ выше своемъ трудів «о древнихъ городахъ Каз. губ.» второе приложеніе посвящаеть разсмотрівнію вопроса объ авторів Казанской исторіи, и приходить къ тому заключенію, что «Отрывовъ изъ Рус. Літописи», поміщенный въ П. С. Р. Л. Т. VI, почти весь вошедшій въ эту исторію, и есть произведеніе Іоанна Глазатаго; а что другія части исторіи заниствованы преимущественно изъ Степенной книги неизвістнымъ компилаторомъ. Впрочемъ, вопрось сей еще остается открытымъ.

35. О болевни царя и споре боярь въ Царств. кн. и неизданной летописи Александро-Невской, на которую ссылается Карама., прим. 380 въ Т. VIII, и Соловьевъ пр. 69 въ Т. VI. Курбскій слегва упоминаеть о бользии. Сказан. І. 48. Но Іоаннъ въ письме къ Курбскому прямо обвиняеть советниковь своихь въ томъ, что они хотели возвести на царство Владиміра Андреевича. Сказан. ІІ. 60. Воть еще изкоторыя подробности этого дъла по Царствен. книгъ. Бояринъ князь Димитрій Өедоровичь Палецкій, тесть Юрія, Іоаннова брата, хотя и принесь требуемую присягу, однаво после того посылаль вятя своего Васила Бороздина въ внягинъ Евфросиніи, урожденной Хованской, и въ ея сыну Владиміру Андреевичу, и предлагалъ ему свои услуги для достиженія престола, если они пожалують удёль его дочери и внязю Юрію Васильевичу по духовной грамоте Василія III. Далее, окольничій Левъ Салтыковъ разсказываль, что когда онь вхаль по площади съ княземъ Димитріемъ Нъмого, то последній говориль ему: «Богь виветь, зачемь бояре нась приводять из приованію, а сами преста не приують; а какт служить малому мимо стараго; а вёдь владёть нами Захарынымъ». Князь Дмитрій Курдятевъ и казначей Никита Фуниковъ подъ предлогомъ болъзни не явились во дворець, и принесли присагу уже после; а во время боярскихъ пререваній они будто ссыдались съ княгинею Евфросиніей и ея сыномъ, желая ихъ видеть на государстве. Впоследствин Іоаннъ въ письме въ Курбскому жаловался на то, что этого внязя Димитрія Курлятева Сильвестръ, вакъ своего единомысленинка, въ синклитию (т. е. въ Боярскую Думу) припустиль». О повядев Іоанна по монастырямь см. въ Никон. лет. Беседу съ Максимомъ Грекомъ и Вассіаномъ Топоржовымъ передаеть Курбскій. (Сказан. І. Глава 3). Хотя Іоаннъ по выздоровленія никого не преследоваль, однако между боярами, нехотевшими присягать, очевидно существовали опасенія. Такъ внязь Семенъ Ростовскій въ следующемъ 1554 году задумаль отъехать въ Литву въ Сигизмунду Августу вижств съ своими родственниками (Лобановыми, Прінмковыми и др.). Уличенный въ этомъ намерении и въ изменническихъ сношеніяхь сь литовскимь посломь Довойной, внявь Семень отозвался, что все это онъ дълаль по малоумству. Царь и бояре осудили его на смерть; но митрополить, владыви и архимандриты упросили помиловать его; онъ быль сослань на Бълоозеро и ваключень въ тюрьму. (Никонов. жет. VII. 211-212). Крестоцеловальныя грамоты Владиміра Андреевича Іоанну и его сыну сначала Дмитрію, а потомъ царевичу Ивану см. С. Г. Г. и Д. І. №№. 162 г. 167.

36. Степен. вн. Никонов. лът. VII. Львов. V. Курбскій. Наказъ архіеп. Гурію о магкихъ мърахъ къ обращенію Татаръ въ Актахъ Археогр. Эксп. І. № 241. Но лътописныя извъстія неръдко говорять прямо о принудительномъ врещеніи. Такъ въ Новгородъ въ 1555 г. «давалк дьяки по монастырямъ Татаръ, которые сидъли въ тюрьмахъ и захотъли креститись; которые не захотъли креститись, ино ихъ метали въ воду». (П. С. Р. Лът. ІП. 152). Дъла Ногайскія въ Архивъ М. Ин. Д. отъ № І до 10 включительно. Эти дъла начали печататься ки. Щербатовымъ въ приложеніи его въ «Исторіи Россійской» т. V. Часть І-я. Печатаніе ихъ продолжалось Новиковымъ. См. Продолженіе Древней Россійской Вивліоники части VII — Х. Древи. Р. Вивліос» ХІІІ. 286 Перетатковича «Поволжье въ ХУ и ХVІ въкахъ». М. 1877. См. также. «Исторію Крымскихъ хановъ» въ Зап. Од. Общ. И. и Д. І. Барсукова: «Родъ Шереметевыхъ». Книга І. Спб. 1881.

О томъ, что советники Іоанна настоятельно убеждали его энергически действовать противъ Крыма, говоритъ Курбскій (Сказанія І. 52). Относительно вопроса о своевременномъ покореніи Крыма Караменнъ говорить и за, и противъ; но его симпатіи очевидно склоняются болье на сторону советниковъ Іоанна. Т. VIII. Гл. V. Решительнее на сторону последнихъ склоняется Полевой: «Исторія Рус. Народа». VI. гл. III. Оправданіе Іоанна въ отказѣ продолжать наступательныя дѣйствія противъ Крыма главнымъ образомъ принадлежать Соловьеву. См. его «Исторію Россін». VI, гл. III. Костомаровъ стояль за возможность покоренія Крыма («Вистн. Европы». 1871. Октябрь). Бестужевъ-Рюминъ поддержаваеть мивніе Соловьева: «Русская Исторія». Томъ ІІ., гл. У прим. 64. Замечаніе Соловьева, что сильная тогда Турція не допустила бы вавоеваніе Крыма, довольно гадательное. Его оправданіе виветь мало силы, потому что завоеванию Ливоніи, которымъ увлекся Іоаннъ, помѣшали другіе соседи; на что можеть быть заранее указывали ему его умные советники. Наконець, если рано еще было Русскимъ утвердиться въ Крыму, и посылать большія массы войскъ степями, то инчто не мішало Московскому правительству дёлать ежегодные или вообще частые поиски противъ Крыма Дивиромъ и Дономъ подобно темъ, которые были сделаны Адашевымъ и Вишневециить. Дело въ томъ, что вместо более выгодной активной системы действія, предупреждавшей набеги Крымцевъ и державшей ихъ самихь въ постоянной тревогь, Іоаннь ввель разорительную для государства систему пассивной обороны. Эта система, ваставлявшая постоянно собирать войска для обороны южныхъ предёловъ, въ значетельной стенени помешала и нашимъ решительнымъ действиямъ въ Ливоніи. Притомъ о возвышенныхъ целяхъ, приписываемыхъ Іоанну относительно завоеванія Ливоніи, источники ничего не говорять. Если бы онъ хотыть ниеть гавани на Балтійскомъ море для непосредственныхъ морскихъ сношеній съ Западной Европой, то онъ могь бы воспользоваться принадлежавшею тогда Россін частью береговъ Финскаго валива (отъ усты рви Сестры до устья Наровы); но онъ неподумаль о томъ. Впоследствік Петръ какъ только воротиль это прибрежье, сейчасъ воспользовался имъ и основаль свой Петербургскій порть.

37. О деле ППлитта см. Гіерна: Monum. Livon. antiquae. І. 202. Геннинга Хронива. Scriptores rer. Livonic. ІІ. 213—214. Грефенталя Хронива. Monum. Liv. ant. V. 115. Грамоты императорскія в папскія въ Historica Russiae Monumenta. І. № СХХХ—ХХХІІІ. Карама. въ Т. VIII. прим. 205—8., со ссылвами на Фабера Preussisches Archiv. Любопитно, что еще въ 1539 году при допросъ бъжавшаго изъ Москви Петра Фразина въ Дерптъ узнали, что одинъ пушечный мастеръ намъренъ изъ Дерпта убхать на службу въ Москву. Епископъ дерптскій сослагь этого мастера невъдомо куды. Акты Историч. І. № 140.

О началё морских сношеній съ Англіей: Гаклюйта: Collection of the early voyages, travels and discoveries. І. Двинскій лётописець, падак. въ Росс. Вивл. XVIII Н. И. Новиковымъ и вновь въ исправленномъ видё А. А. Титовымъ. М. 1889. Никонов. лът. VII. 291—292. Соб. Г. Г. и Д. V. Ж. 113. Гаммеля «Англичане въ Россіи въ XVI и XVII вв.» Спб. 1865 и 1869. Ключевскаго «Сказанія иностранцевъ о Московскомъ государствё». М. 1866. Посольскія грамоты см. у Ю. Толстого: «Россія и Англія». Спб. 1875. Климента Адама: Anglorum navigatio ad Moscovitas (у Старчевскаго Нізт. Витнен. Sript. exteri. Т. І.). Замысловскаго «Очеркъ сношеній Россіи съ Англіей». Древ. и Нов. Россіи. 1876. Ж 6.

О войне съ Густавомъ Шведскимъ Някон. лет. VII. Дела Шведскія въ Арх. И. Ин. Д. Ж. І. Карамя. къ Т. VIII. прим. 459. Далина Geschichte des Reichs. Schw. III. и Гейера: Geschichte Schwedens. II. Кромъ Густава Вазы, Ливонцы также съ опасеніемъ смотрёли на вовникшія торговыя сношенія Россіи съ Англіей. Рижаве обращались въ Любекъ за советомъ, какими способами воспрепятствовать этимъ сношеніямъ. (См. Гильде брандта «Разысканія въ архивахъ». Зап. Акад. ХХІХ). Относительно притесненій русскимъ торговцамъ въ Ливоніи см. извлеченную изъ Ревельского город. Архива «Грамоту намёстника Ивангородскаго къ Ревельскому магистрату въ царствованіе Ивана Грознаго» въ «Чт. О. И. и Др.» 1888 г. кн. І.

Относимое къ этой эпохѣ царствованія Ивана IV «Донесеніе о Мосвовія» Марка Фоскарини, который будто бы быль посланникомъ въ Россіи въ 1557 году (Тургенева Historica Russiae Monumenta. І. № 135)—донесеніе весьма благосклонное къ Россіи и Ивану Грозному—должно быть признано апокрифическимъ. Г. Ясинскій ваглядно указаль, что оно есть передълка сочиненія Павла Іовія De Legatione Basilii, относящагося ко времени Василія III. (Кіев. Универс. Извѣстія. 1889 г.).

38. Вальтазара Руссова Chronica der Prouintz Lyfflandt (Sriptor. Rer. Livon. II.). См. нереводъ этой хроники въ «Сборникъ по исторіи Прибалгійскаго края» Т. ІІ. и III. Брахмана «Реформація въ Ливоніи». Тотъ же Сборникъ. Т. III. Бунге Geschichtliche Entwickelung der Standesverhältnisse in den Ostseegouvernments. «Введеніе къ первой части свода мѣстныхъ узаконеній Оствейскихъ». Спб. 1845. См. также двъ исторіи Оствейскихъ провинцій, Рихтера и Рутенберга.

39. О переговорахъ Москвы съ Ливоніей: Никонов. VII. 215-216,

282—283, 294. П. С. Р. Л. IV. 303. Львов. 36—38 и 167—168. Вреданбаха Belli Livonici Historia (у Старчевскаго). См. также хроннку Руссова, Ніенштедта, Гіерна, Мопим. Liv. Ant. V. Ж. 185. Гильдебранта «Отчеть о разысканіяхь въ архивахъ въ Зап. Ак. ХХІХ Относительно спорнаго вопроса о прежней Юрьевской дани см. П. С. Р. Л. IV. 225. у Гіерна Мопим. Liv. Ant. I, 211. и Ніенштедта jbid. П. 40. Карамв. къ VI т. прим. 551. Рихтеръ П. 238. Договорь со Псковомъ «Русско-Ливонск. Акты». 299. Трактать между Орденомъ и Литвою у Догеля Софех diplomaticus. V. Ж. 128. «Объявленіе войны Иваномъ Васильевичемъ городу Ревелю» въ Чт. О. Ист. Др. 1886 кн. 4-я. Смёсь. Сообщено А. Чумиковымъ. «Дневникъ Ливонскаго посольства къ царю Иваву Васильевичу». Ibid. Сообщено въ рус. переводъ А. Чумиковымъ. Подлинникъ ваданъ Ширреномъ въ его Quellen. Вd. II.

40. О Русско-Ливонской войнъ льтописи Никонов. VII. Львова. V. П. С. Р. Л. IV. Летопись Нормантскаго Времен. Об. И. и Д. V. Курбскаго «Скаванія». Гіернъ Monum. Liv. Ant. I. Ніенштедть Ibid. II. Грефенталя Хроника Ibid. V. Бреденбахъ въ Histor. Ruth. Script. ext. I. Руссова хроника. Scipt. rer. Livon, II. Генинга Хроника—Ibid. Фабриція— Livonicae Historiae compendioza series. Ibid. Реннера Liflandische Historian. Gött. 1876. Письмо императора Фердинанда въ Іоанну IV съ просъбой о превращении Ливонской войны въ Hist. Rus. Monum. I. Ж. СХХХVII. О подданін Ливонін Польскому королюн условіяхъ lbid. ЖЖ СХХХVIII, CXXXIX, CXLII, CXLIII. Грамота Іоанна IV городу Дершту въ Supplem. ad. Hist. R. Mon. № 85 Ширрена-Quellen zur Geschichte des Untergangs Lifländisch. Selbständigkeit. 8 Bnd. n Neue Quellen zur Gesch. des Unterg. Lift. Selbst. 2 Bd. Bunemana-Briefe und Urkunden zur Geschichte Liftands in den lahren 1558-1562. 6 Bd. Riga. 1865-1879. Чьямин Notizie dei secoli XV-XVI sull' Italia, Polonia, Russia. Paspagh. Rhuru by Chm6. Сборн. М. 1844. и въ Вивлюе. Новикова XIII. О Ливонскихъ походахъ Шихъ-Алея и царевича Тохтаныша сводъ извъстій см. у Вельямин. Зернова I. 423-428. II. 7-II. Hocobia: Kerbus (Lieflendische Historia 1695). Рихтеръ, Рутенбергъ, Костомаровъ («Ливонская война». Cu6. 1864). Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv. Esth. und Kurlands herausgeg. v. der Gesellschaft für Gesch. und Alterth. der Russ. Ostsee-Provinzen. Ганвена Geschichte der Stadt Narva. Dorp. 1858. Рейжана Das Verhalten des Reiches gegen Livland in den Jahren 1559-1561. (Зибеля Hist. Zeitschrift. 1876. 2 Heft). Шимана Characterkopfe und Sittenbilder aus der balt. Geschichte des XVI Jahrh. Mitau. 1877. m ero me Historische Darstellungen und archivalische Studien. Mitau. 1886.

41. О сношеніяхъ Сигнамунда Августа съ Иваномъ IV см. Метрики в. вн. Литовскаго Т. І. н «Переписку между Россіей и Польшей» Бантышъ Каменскаго въ Чт. Об. И. Др. 1860. вн. 4. Взятіе Полоцка, пораженіе подъ Оршею и вообще военныя дъйствія между Россіей и велик. вняж. Литовскимъ. П. С. Р. Л. IV. 313—315. Александро-Невская Лътопись въ Рус. Истор. Библіотекъ. Т. III. Спб. 1876. Раврядная внига въ Симбир. Сборнякъ. Хроники Стрыйковскаго и Бъльска-

- то. Наказъ князьямъ Шуйскому и Оболенскому, новонавначеннымъ воеводамъ въ Полоцкъ. Акты Истор. І. № 169. Посольскія рѣчи отъ Іоанна IV къ митрополиту Макарію и др. послѣ завоеванія Полоцка. Іbid. № 168 и въ Александр. Нев. лѣтописи. Относительно сраженія на рѣкѣ Улѣ П. С. Р. Лѣт. IV. 315. Симбирскій Сборникъ 6. Нізtогіса Rus. Monum. І. стр. 201. (Реляція папскаго нунція Коммендоне). Письмо Николая Радивила о побѣдѣ при Улѣ въ Чт. Об. И. и Др. 1847 года, № 3. (Съ приложеніемъ извлеченій изъ писемъ кардинала Коммендоне). Акты Запад. Рос. III. № 35 (письмо неизвѣстнаго Литвина).
- 42. О Можайскомъ пути, Арбатскомъ пожарв и княгинв Анастасін. Лівтоп. Льв. V. 298, 304. См. также Карамз. въ т. VIII прим. 585—587. Обвиненіе, судъ и судьба Сильвестра и Адашева у Курб. Сказанія. І. Глава V. См. также Др. Вивліонику. Т. XIII стр. 192 и 311 и XX. 44. Въ своей перепискъ съ Курбскимъ царь, вспоминая о Можайскомъ путешествій съ больною царицею, неясно замічаеть: «единаго ради малаго слова непотребна». (Курб. II. 61). Туть намекъ на какое то столкновеніе ей съ его совітниками.
- 43. Разрядныя вниги и Синодальная Летопись, которую Карамзинъ называеть продолжениемъ Царств. вниги. Тамъ о милостыняхъ царя на номинки по Анастасіи. Сватовство царя за Екатерину Ягеллонку см. Дъла Польскія. Архив. М. Ин. Д. О женитьбё на Маріи Темгрюковив и ем характерт въ одной рукописи. (Карамз. въ Т. ІХ прим. 82). О первыхъ казняхъ у Курбскаго. Т. І. гл. VI. Гваньина Moscoviae Descriptio. Сар. V. Поручныя и подручныя ваписи въ С. Г. Г. и Д. І. мм. 172, 274—182, и далее. А также Продолж. Д. Р. Вивл. Ч. VII.

Къ какимъ прісмамъ стали прибъгать новъйшіе русскіе историки, чтобы защитить память Грознаго передъ судомъ потомства, показывають разсужденія Соловьева въ Т. VI на стр. 204-208. Гоненіе на родственнивовъ и друвей Сильвестра и Адашева выставляется какъ борьба съ какою-то сильною партіей, которая будто бы старается воротить прежисе значеніе. Но въ чемъ выразниось это стараніе? Гдв же ихъ двянія, заслужившія опалу? Между прочимь онь пытается подорвать доверіе на известіямь Курбскаго и Гваньина изкоторымъ ихъ противоречіемъ. Напримеръ, Димитрій Овчина -Оболенскій по Гваньнну вазнень за стольновеніе съ Басмановымъ, котораго онъ упрекнуль въ содомін; а Курбскій упоминаеть просто о его казни, безъ объясненія причины. Где же туть противоречіе? А если обратить вниманіе на одно м'єсто въ первомъ письм'є Курбскаго къ царю, то увидимъ, что оно подтверждаетъ извёстіе Гваньина. «Иже тя подвижуть на Афродитскія діза и дітьми своими паче кроновых в жерцовь дійствують». Явный намекъ на Басмановыхъ. Любонытна ссыява на грамоту 1564 г. (Акты Истор. І. № 174), въ которой приставы, состоявшіе при сосланномъ на Белооверо князе Михание Воротынскомъ, писали, что въ прошломъ году не дослани для него некоторое количество осетровъ, севрюгъ, няюму и т. п. А самъ внязь бьеть челомъ, чтобы прислади назначенное досударемъ для него ведро романен, ведро рейнскаго вина, 200 лимоновъ,

перцу, шафрану, гвоздики и т. и. Изъ этого дълается выводъ о милостивомъ и едвали не роскошномъ содержаніи опальнаго боярина, при которомъ были жена, дочь, сынъ и 12 человъкъ дворин.

44. О предшествовавшихъ отътвя Курбскаго переговорахъ его съ кородемъ Сигизмундомъ и дитовскими панами см. «Жизнь князя Курбскаго въ Литев и на Волыни», или собственно относящіеся въ этой жизви авты, изданные Кіевской Археограф. Комиссіей (К. 1849. Два тома) и снабженные обширнымъ объяснительнымъ предисловіемъ профессора Иванишева. Переписка Курбскаго съ Иваномъ IV издана Устраловымъ во второмъ томъ «Свазаній князя Курбскаго» Спб. 1833. О Васькъ Шибановъ. отдавшемъ царю письмо на Красномъ врызьцё, говорить Степенная внига Латухина. Въ продолжение Царствен, винги, въ Александроневской летописи говорится, что русскіе воеводы въ Ливонін поймали Шибанова и прислади въ Москву, гдв онъ сказалъ государю про изменныя дела своего внязя Андрея. (Рус. Истор. Библ. III. 22). Караменнъ въ прим. 107 въ ІХ т. отвергаеть это повазаніе на основанін словъ Іоянна въ ответв Курбскому. Нъкоторые другіе писатели повторяють Караменна. Но мы не видимъ существеннаго протпворъчія между извъстіемъ льтописи и словами Іоанна, гдф онъ въ примфръ Курбскому приводить поведение его слуги во время пытки. Возможно, что Шибановъ не просто быль схваченъ воеводами, а схваченъ именно съ первымъ письмомъ Курбскаго въ царю, что въ Москве онъ не просто донесь ему объ изменахъ своего господина, а быль допрошень подъ жестовими пытвами; при чемь хотя н сказаль, что ему было извъстно, но въ самыхъ этихъ показаніяхъ проявиль верность и преданность своему господину. По поводу отъевда Курбскаго подвергся допросу и духовникъ его іеромонахъ Германъ изъ Спасскаго монастыря въ Ярославлъ. Іоаннъ упрекаетъ Германа въ намъренів сділаться Ярославским владыкою, и тімь болів, что Курбскій въ Литві нногда именовать себя Андреемь Ярославскимъ. Разисобразныя сужденія объ отъевде Курбскаго и его переписке съ царемъ см.: Содовьева «Исторія Россія». VI. 208—220 (по второму наданію), гдъ онь береть рышительно сторону Ивана IV; Горскаго «Жизнь и историческое значение внязя Курбскаго». Казань, 1858. Онъ еще решительнье осуждаеть Курбского и всевозможными натяжками оправдываеть поведеніе Ивана IV. На ту же сторону склоняется и К. Н. Бестужевъ-Рюминъ въ своемъ разсуждении «Несколько словъ по поводу поэтическихъ воспроизведеній характера Іоанна Грознаго» (Заря. 1871. Марть) и въ своей «Русской исторіи». Т. И. Стр. 259 и далве. Наоборотъ сторону Курбскаго противъ Ивана IV принямають: Костомаровъ въ своей статъв «Личность царя Ивана Васильевича Грознаго». (Вест. Евр. 1871. Октябрь); Опоковъс-Киязь А. М. Курбскій (Кіевъ (1872), Петровскій «Князь А. М. Курбскій» (Казань. 1873) и наконець Ясинскій-«Сочиненія внязя Курбскаго какъ историч. матеріаль». .(Кіевъ. 1889). Это посятднее, весьма добросовъстное насятдованіе докавываеть полную достовърность главиаго сочинения Курбскаго «История внязя великаго Московскаго», провёря его показанія многими другими нсточниками. Бъгство Курбскаго въ Литву онъ на основания ливонскаго лътописца Ніенштедта, объясняеть преимущественно его неудачными переговорами съ графомъ Фонъ-Арцомъ о сдачъ Русскимъ нъкоторыхъ ливонскихъ замковъ; но едва ли это было главная причина бъгства. Г. Ясинскій утверждаеть, что Курбскій въ своей перепискъ съ Грознымъ ратуеть только за право боярскаго совъта или «встръчи» (противоръчія), но ничего не говорить о правъ отъъзда. (91 стр.). Это справедливо, но только отчасти. Курбскій не говорить прямо о правъ отъъзда, но до нъкоторой степени подразумъваеть его, возставая противъ поручныхъ записей.

- О быствы двухь Черкасскихь вы Литву упоминается вы Дылахы Польскихъ (Карамя, въ т. IX прим. 103 и 104). Изв'ястія о Владимір'я Заболоцкомъ въ помянутомъ выше изданіи Кіевск. коминссін «Жизнь ки. Курбскаго въ Литев и на Волыни», въ Прибавлении во второму тому. Тамъ же изъ жалоби дворянина Шоковича (стр. 268) видно, какое боль-MOS ROJETSCTBO BETERMENT MOCKOBCENET JEDJSH BRIOJEJOCH TOTAR BY JHтовской службе. Въ своемъ предисловін въ этому изданію проф. Иванишевъ перечисляеть до 20 именъ, упоминаемыхъ въ актахъ, тёхъ москвитанъ, которые вывхали въ Литву одновременно съ Курбскимъ и раздъляли тамъ его судьбу. Кромъ того оть двухъ московскихъ бъгледовъ того же времени, Тимофея Тетерина и Марка Сарыговина, дошло до насъ дюбонытное посланіе въ Юрьевскому наместнику Моровову. «Навываешь насъ, господине, изменники недельно». «А были бы мы изменники тогда, когда бы мы малыя скорби не претеривы быжали... но то случилось уже во иногихъ нестерпиныхъ мукахъэ. «Есть у великаго княза новые втринки, дьяки, которые его половиною кориять, а большую себъ емиють, которыхь отцы вашимь отцамь въ холопство не пригожались, а нынѣ не токио вемлею владѣють, но и головами вашими торгують». Изъ нёкоторыхъ выраженій этого письма можно заключить, что Тетеринъ быль неволею пострижень въ монахи. (Карама. къ т. IX пр. 108).
- 45. Александроневская летопись (Рус. Историч. Библ. Т. III). Скаванія Курбскаго. Дъла Польскія. № 7 въ Арх. Мин. Ин. Д. Въ Сокращенномъ Времянник (до 1691 г.) - рукопись Импер. Пубя. Виблютеки -учрежденіе опричины объясняется попущеніемъ Божіниъ за грёхи (Содовьевъ VI, прим. 84). А въ Псковской летописи — великимъ мятежомъ и ненавистью людскою, и великою измёною «по грёхамъ Русскія земли». (П. С. Р. Л. IV, стр. 343). Нанболее подробностей объ учреждения опричины и монастырскомъ кощунственномъ образъ жизни царя въ Александровской Слободъ и разныхъ его казняхъ сообщають плънные ливонскіе німцы Таубе и Круве, ніжоторое время бывшіе въ службі Іоанна. н находившіеся въ числе его любимпевъ, а потомъ ему наменившіе. См. нать донесение герцогу Курляндскому Кетлеру, напечатанное Эверсомъ въ Sammlung Russisch. Geschichte. X. Поручныя ваниси съ боярь въ С. Г. Г. н Д. I. ММ 182—195. О происхождения Адександровской Слободы нач-Новаго Села, одного изъ любимыхъ мъстъ осенняго пребыванія в. в. Васния III, см. Стромниова «Александровская Слобода» въ «Чт. Об. И. и Др. 1883. вн. 2.

Соловьевь въ своей Исторіи Россіи (т. VI) пытается осимслеть и самое учреждение опричины. Тревожници мысл по своей небезопасности и многочисленности своихъ враговъ, Іоаннъ «сталъ готовиться къ борьбе; прежде всего нужно испытать силы противниковь, узнать, найдуть ин они защиту въ народе или предасть ихъ народъ» (стр. 220). Отсюда таниственный отъбедъ въ Алекс. Слободу и минмое отречение отъ государства. «Напуганный отъевдомъ Курбскаго и протестомъ, который тотъ подаль отъ ниени всехъ своихъ собратій, Іоаннъ ваподоврниъ всёхъ бояръ своихъ и схватился за средство, которое освобождало его отъ нихъ, освобождало отъ необходимости постояннаго, ежедневнаго сообщенія съ ними», т. е. учредиль опричину, «Если нельзя было прогнать отъ себя все старинное вельможество, то оставалось одно средство — самому уйти отъ него; Іоаннъ такъ и сдъгадъ». (224). Но если робкій тиранъ такъ страшняся за свою особу, то для чего всё эти чудачества, сопровождавшія новое учрежденіе? Въ сущности діло сводилось въ набору особаго корпуса телохранителей, въ роде турепкихъ янычаръ. Какъ самодержець. Іоаннъ всегда могь это сдёлать безъ всякой комедін съ мнимымъ своимъ отреченіемъ и съ нелічнымъ разділеніемъ государства на земщину и опричину.

46. Александроневская латопись. Житіе св. Филиппа. (о немъ см. у Карамзина въ т. IX прим. 190-205. Напечатано при внигь «Начертаніе житія Филиппа». М. 1860). Курбскаго Сказанія. Таубе и Крузе. Гвагнина—Moscoviae Descriptio, и Одерборна— Ioannis Basilidis vitae libri 3 (Crapueberaro Hist. Ruthen. scriptores extèri). С. Г. Г. и Д. І. № 193. Продолж. Др. Р. Виел. ч. VII. («Приговоръ объ нвбраніи на Москов. митрополію Филиппа»). П. С. Р. Л. III. 162. Описаніе Соловецкаго монастыря—Архии. Доси е е я. М. 1836. Жизнь св. Филиппа». — Леонида, епископа Динтровскаго. М. 1861 г. Русскіе святые — Филарета, архіен. Чернигов. т. І. «Митрополить Филиппъ» — О. Уманца («Древняя и Новая Россія». 1877. № 11). Краткое изв'єстіє объ убіснів Филиппа и внязя Владиміра въ П. С. Р. Л. Ш. 253. Договорная грамота Ивана IV съ Владиміромъ Андреевичемъ въ С. Г. Г. н Д. І. №№ 168 н 169, 187 н 188. О смерти вняза Владиміра, его жены и дътей Курбскій, Таубе и Крузе (последніе съ подробностями не совсить точными). О потопленіи матери Владиміра и невистви Ивана IV -- въ Кирилловскомъ Синодикъ. (Устрялова -- Сказан. кн. Курбскаго ч. ІІ.). Соловьевь въ прим. 90 къ т. VI доказываеть, что, кром'в изв'встной дочери Владиміра Марін, посл'в него остался въ живыхъ сынъ Васний. См. его ссылку на Дополн. въ Акт. Истор. І. № 222 и Древ. Росс. Внилое. XVII. 97. Относительно многочисленных боярских казней встречаются въ разныхъ источникахъ несогласія. Напримеръ, по одникъ Владиміру Андреевичу отрубили голову, по другинъ его зарізвали, по третьимъ отравили (см. Карамз. къ т. ІХ прим. 277). Курбскій, говоря о казненныхъ дицахъ, иногда разногласить съ другими современными свидательствами. Но можно ли отсюда выводить заключение о его недостовърности и вообще умалять размъры этихъ избісній, какъ то дълають

нъвоторые писатели, или мученичества Филинпа почти оправдывать тымъ, что Іоаннъ оберегаль царскую власть отъ вреднаго вившательства духовной власти? Для историва важенъ вопросъ не о томъ, кавимъ именно способомъ умерщвлено то или другое лицо, а важно ужасающее количество людей, погибшихъ жертвою полоумнаго и кровожаднаго тирана. Г. Ясинскій въ помянутомъ своемъ изслідованій («Сочин. кн. Курбскаго») достовірность показаній Курбскаго и писателей иновемныхъ, т. е. Таубе, Крузе, Гвагнина, Одерборна и др., о казняхъ Іоанна подтверждаетъ провіркою по Рус. літописамъ, Послужному боярскому списку (напечат. въ ХХ т. Вивліое. Новикова), Синодикомъ и Кормовыми книгами Кирилю-Білозерскаго монастыря (напечат. Устряловымъ въ «Сказаніяхъ ки. Курбскаго»). А Кирилювскій Синодикъ и Кормовыя книги вполні подтверждаются Синодикомъ вологодскаго Спасо-Прилуцкаго монастыря (изданнымъ Н. Суворовымъ въ «Чт. О. И.» Д. 1859. № 3).

47. О Новогородскомъ разгром в самое обстоятельное сказание въ так. наз. Новогор. третьей летописи, где оно приведено по двумъ редавціямъ, болье враткой и болье украшенной (П. С. Р. Л. III. 254-262). О Исковскомъ приходъ въ Исков. первой лът. (П. Р. Л. Т. IV. стр. 318 и особенно на 343-344.) Синодиви Кирилловъ и Спасоприлупкій сообщають, что Исковичей было вазнено до 190 человъвъ съ женами и детьми. Кроме того объ этихъ событияхъ и последующихъ въ Москве казняхъ см. Таубе и Круве, Гвагнина, Одерборна, Курбскаго, Горсея и Флетчера. Число погибшихъ при разгромъ Новгорода опредъляется различно: Псковская летопись говорить о 60.000; Таубе и Крузе полагають 27.000; Гвагиниъ однихъ только (именитыхъ) гражданъ насчитываетъ 2770, т. е. кромъ женщинъ, дътей и простонародья; Курбскій насчитываеть 15,000, очевидно кромъ женщинь и дътей. Въ царскомъ Синодивъ или помяннивъ сказано: «помяни Господи души рабъ своихъ ты сащю пати соть пати человъкъ»; вверху приписано: Новгородцевъ. (Сказанія Курб. II. 213); но это число вероятно относится не ко всемъ погибшимъ при разгроме, а къ какой либо спеціальной категорін казненныхъ. Курбскій, говоря о Новогородскомъ разгромі, прибавляеть: «подобно, яко мню, великих» ради богатствъ губиль ихъ». (Сказ. І. 163). О доносв Петра Волинца на измену Пимена и Новгородцевъ сообщаеть Ядро Рос. Исторін. Кромѣ того еще Карамвинъ въ прим. 299 въ IX тому своей Исторіи указаль на хранящуюся въ Архивъ Мин. Ин. Д. Переписную внигу Посольскаго приказа 1626 г. № 2. листь 423., где помещено указаніе на сыскное изменное дъло архіепископа Пимена и Новогородцевъ и на сношенія ихъ съ Басмановымъ, Фуниковымъ, Висковатымъ и др. относительно отдачи Новгорода и Искова Литвъ и возведенія на престоль внязя Владиміра Андреевича, н на совершенныя по сему московскія вазни. Подлинное діло уже тогда (въ 1626 г.) не сыскано, какъ замечаетъ Переписная книга. Но если бы оно и сохранилось до нашего времени, развъ вымученныя пытвами и разными неправдами неленыя, нениеющія вероятія показанія и объясненія могуть иметь цену въ глазахъ исторіи потому только, что облечены въ оффиціальную форму? Поэтому весьма оригинально следующее замечаніе С. М. Соловьева. «Это сыскное изманное дало до насъ не дошло, а потому историвъ не имъетъ права произнести свое суждение о событін» (Исторія Россін. Ч. VI. стр. 285 по втор. изд.). И затімъ, упоманувъ слегка о страшныхъ московскихъ казняхъ, авторъ Исторін Россін довольно долго останавливается надъ завъщаніемъ Іоанна, относившимся въ 1572, чтобы очертить состояніе его души и образа мыслей! Зав'єщаніе это не было и не могло быть приведено въ исполнение, такъ какъ относилось главнымъ образомъ къ старшему сыну Ивану, умершему прежде отца. А затемъ обращенныя въ детямъ наставления, поминание всуе Христова и Божьяго имени, жалоба но то, что люди вовдали ему вловъ за добро-все это только комунственныя слова въ устахъ полоумнаго и депемфрнаго тирана. Въ концф концовъ Иванъ Васильевичъ по этому завъщанію все еще продолжаеть систему удёловь, потому что отдёляеть младшему сыну Өедору въ удёль 14 городовъ. См. Дополн. къ Акт. Историч. I. № 222. До какой степени Іоанновъ разгромъ областей, Тверской, Новгородской и отчасти Псковской, опустошнить ихъ и разориль иуще непріятельскаго нашествін, можно видеть у датскаго посла Ульфельда въ описанін его путешествія въ Москву по этемъ областямъ, спустя нѣсколько ийть посый равгрома. (Hodoeporicon Ruthenicum. У Старчевского въ Histor. Ruth. Script. ext. Т. І. А въ Русскомъ переводъ XVIII въка въ Чт. О. И. и Др. 1883 г.) О голоде и моровомъ поветріи см. Карама, къ Т. IX прим. 326-328.

48. Метрика Литовская. Щербатова Т. V. ч. 4-я стр. 278 и слъд. Грамоты ММ 9-11. Въ Архивъ М. Ин. Д. Дъла Крымскія ММ 10-14 и Турецкія № 2. Древн. Росс. Вивліов. XIII. 400. Древности Рос. Госуд. (донесение Таубе и Крузе). Hist. Rus. Monum. I. Ж. CLIV H CLV. II. C. P. Jet. III. 173. HHEOH. VII. 313. Cm. y Kapans. къ Т. IX. прим. 326 — 328 выписки изъ источниковъ о голоде и моръ въ Москов, земль въ 1570 г. Странное явление представляеть влятвенная запись внязя Ивана Оедоровича Мстиславскаго, данная въ 1571 году, въ которой онъ винится, будто съ своими товарищами навель на Московское государство врымскаго хана Девлетъ-Гирея; въ чемъ по ходатайству митрополита Кирилла и духовенства получиль прощеніе. Бояре и дворяне ручаются 20.000 рублями въ томъ, что онъ не отъедетъ въ чужое государство. (С. Г. Г. и Д. І. М. 196-199). Что были дъйствительно между служилыми людьми измънники во время Девлетова нашествія, перебіжавшіе къ Татарамъ изъ мести къ тирану, въ томъ нивемъ ясныя указанія въ Делахъ Крымскихъ. Таковы боярскіе дети: бълевцы Кудеяръ Тишинковъ и Окулъ Семеновъ, калужане Жданъ в Иванъ Васильевы, сыновья Юдинкова, коширяния Өедоръ Лихаревъ, серпуховитинъ Русинъ и съ ними человекъ 10 илъ людей; кроме того новокрещенные татары Иванъ Урмановъ и Степанко. (См. Карама. къ Т. ІХ прим. 352 и 404). Но чтобы главные воеводы, какъ Мстиславскій, подводили кана на Москву, сами адъсь оставаясь, въ томъ нътъ никакого въронтія, какъ и въ томъ, чтобы Иванъ Васильевичъ за такую измену ограничися только взятіемъ съ него клятвенной записи. Посему происхожденіе этой записи, съ добровольнымъ сознаніемъ изміны, весьма подоврительно; можетъ быть, сознаніе туть явилось просто по капризу тпрана, желавшаго иміть какое либо оправданіе своимъ казнямъ и гоненіямъ на бояръ. По свидітельству врымскихъ историковъ, Иванъ IV послі татарскаго погрома 1571 года обязался хану Девлеть-Гирею и Крымскимъ вельможамъ ежегодно платить дань, которая у Татаръ получила названіе ты шъ. См. о томъ В. Д. Смириова «Крымское ханство подъ верховенствомъ Отоманской порты». Спб. 1887. стр. 427—430. Относительно попытки Турокъ соедивить каналомъ Донъ съ Волгою г. Смирновъ склоняется въ тому мифнію, будто эта турецко-татарская экспедиція иміла цілью не обратное отвоеваніе Астрахани (и Казани), а. только возможность воднимъ путемъ предпринимать походы на Персію. Ibid. 432.

49. Обрядовое торжество третьяго и последняго браковъ Іоанна см. въ Росс. Вивл. XIII. Соборное определение но поводу четвертаго бракаibid и въ Акт. Археогр. Экспед. I. № 284. Указанія о семи бравахъ Іоанна у Карамв. въ т. ІХ. прпм. 388, 392 и 494 (со ссыявами на Едагинскую рукопись и Новгород. Лет. Малиновскаго, рукописную Суедальс. Лът. и Обиходнивъ Госифова монастыря. Василиса Медентьева названавъ Новгород. Лът. женищемъ). Курбскій говорить о пяти наи шести женахъ Іоанна, Гейденштейнъ о шести, Хроника Петрея о семи. О казняхъ этой эпохи и участи Михаила Воротынскаго говорить Курбскій. Показаніе его отчасти подтверждается Послужнымъ Спискомъ бояръ въ Рос. Вивлюе. ХХ. О Симеонъ Бекбулатовичь Сокращенный Временникъ, рукопись Импер. Публ. Библіотеки; ссылка на нее у Соловьева въ т. УІ прим. 94. Тугь же приведена челобитная Ивана Васильевича Симеону изъ Государ. Архива по столбцу Приказа Тайныхъ Дель. № 32. Грамоты отъимени великаго виявя Симеона Бекбулатовича въ Акт. Арх. Эксп. І. **ЖМ** 290 и 292. О посажении Симеона царемъ вемщины говорять англичане Флетчеръ и Горсей (Russia at the close of XVI century. Lond. 1856) и такъ нав. хронографъ Кубасова («Изборникъ» Андрея Попова. 284). Относительно прекративнагося упоминанія объ опричивъ см. у Карама. ирим. 400 и у Солов. прим. 95. О. путешествін Дженкинсона въ Россію и переговорахъ съ царемъ см. сборникъ Гаклюйта (Collection of early vojages, travels и пр.), въ рус. переводъ Середонина въ Чт. Об. И. Др. 1884. Кн. 4. («Извістія Ангинчан» о Россін во второй половині XVI въва.»). Гаммеля «Англичане въ Россін въ XVI и XVII вв.». Напболев ножное собрание документовъ, относящихся въ сношениять Ивана Грознагосъ Едизаветою, у Юрія Тодстаго «Россія и Ангдія». Здісь подъ № 26см. отвёть Единаветы на предложение такого союза съ условиемъ относительно убъжища. Кромъ того Горсей и Флетчеръ (Russia at the close of XVI century). III epóatoba t. V. H. IV. & 20. O bray's Fomeni's robornica by Исковской Первой летоп. подъ 1570 г., у Таубе и Крузе (стр. 230) и въ помянутомъ сборнивъ Гаклюйта стр. 520. Сборникъ Рус. Ист. Общ. XXXVIII. 84, 139. Горсея «Записки о Московін». въ Библ. для чт. 1865. Рихтера.

«Исторія медицины въ Россіи». І. 286—89. О поході царя въ Эстонію и ваятін Пайды см. Разряды 1573 года въ Рос. Вивліов. ХІІІ. и Псков. Пер. Літ., а также Келька и Гадебушта. О погребеніи Малюты въ Іосиф. мон. говорить Обикодиикь сего монастыря (ссылка на него у Карамз. въ т. ІХ прим. 413). Посланіе Грознаго въ нгумену Козмі и Кирилю-Білозерской братін въ Актакъ Историч. І. № 204. Время написанія этой грамоты Карамзень опреділиль около 1578 года (въ т. ІХ прим. 37). Но А. Барсуковъ въ своемъ почтенномъ трудів Родъ Шереметевыкъ съ большею віроятностію доказываеть, что посланіе было написано «между весною 1574 года и весною 1575 года». Т. І. стр. 324. О подаренной Грознымъ золотой братинів см. Шевырева «Побядка въ Кирилю-Білозерскій монастырь». М. 1850. ІІ. 14.

- 50. Приговоръ вемской думы 1566 года въ С. Г. Г. и Д. І. № 192. Продолж. Д. Р. Вивл. Ч. VII. Александроневская летопись. Переговоры съ Литвою-глави. образ. Польскія дела въ Арх. М. Ин. Д. См. также въ Метрикъ Литовской I. ЖМ 166-171, 180 и 181, 188-192. Histor. Rus. Monum. MM 149 и 150. Щербатова Исторія Т. V. Ч. 3. 92—123. Донесеніе Ходкевича королю о неудачь поль Улою въ Акт. Зап. Рос. III. № 41, и письмо его же Сапътъ. Ibid. № 45. О военныхъ дъйствіяхъ см. Стрыйковскаго и Искоескую лът. О переговорахъ со Шведами въ Арх. М. Ин. Д. Дела Шведскія № 2. О намеренін поставить въ Ливоніи Фирстенберга см. Коммендоне въ Histor. Rus. Monum. I. 203 и Ніснштедть. 69. О Таубе и Крувь и осадь Ревеля у Геннинга въ Script. Rer. Livonic. II, 255. Гіерна. 274. Руссова, 77 и след. У Эверса въ Sammlung Russischer Geschichte. X. Объ условіяхъ царя съ Магнусомъ въ Hist. Rus. Mon. I. № 151. О свадьбе Магнуса съ Маріей Владиміровной. Вивлісо. ХІІІ. 97. О бракѣ этомъ у Д. Цветаева — «Изъ исторія брачныть даль». М. 1885.
- 51. Источники: Тургенева—Historica Russiae Monumenta. Т. V. . М. СLX — CLXXXIII. (Документы относительно вандидатуры Ивана Васнавевича и его сына на польскій престоль, донесенія въ Римъ папскаго нунція Коммендоне, переговоры съ Воропаемъ и Гарабурдою и пр.). «Рѣчь Ивана Васильевича» послу Воропаю въ польской передачь и -съ рус. переводомъ въ Чт. О. И. Др. № 9. 1848. Щербатова Истор. Рос. т. V. Часть IV (подъ № 25. Двъ грамоты Ивана Васыльевича въ Польскивъ и Литовскивъ вельножавъ). Памятика дипломатич. сношеній. Т. І. (Посольство и переговоры Кобенцеля и Принца фонъ-Бухау въ Москвъ, посольство ки. Сугорскаго и дыява Арцыбашева въ Максимильну, грамота рады Литовской въ Москву объ набраніп на престолъ Цесаря, согласно съ желаніемъ Ивана Васильевича и пр.). У Старчевскаго т. II. Ioannis Cobencelii de legatione ad Moscovitas epistola (ibid. Товарища его Бухау Magni Moscoviae ducis genealogia). Малнновскій и Пшездзіцкій— Zródfa do dziejów polskich. Broel-Plater-Zbiór pamietników do dziejów polskich T. III. Пособія: Альбертранди Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Ba-

torego. Kraków. 1860. Трачевскаго «Польское Безкоролевье». М. 1869 г. Вержбовскаго—«Отношенія Россін и Польши въ 1574—1578 гг. по донесеніямъ папскаго нунція Лаурео». (Жур. М. Н. Пр. 1882. Августь). Изъ польскихъ историковъ наиболье обстоятельное изложеніе у Марачевскаго въ тожь IV.

52. Ливонская хроника Вальтазара Руссова. Sript. Rer. Livonic. (Рус. переводъ въ Сборникъ матеріаловъ по ист. Прибалт. края. Т. III). Ливонская вътопись Франца Ніенштедта. Monum. Livon. Antiquae. (Рус. переводъ въ Сборн. м. по ист. Приб. края Т. IV). Записки Лаврентія Миллера о временахъ Стефана Баторія (Ibidem). Гіерна Ehst. Lyf. und Lettlaendische Geschichte. Monum. Livoniae Antique. T. I. Aarckaro nocka въ Москву Ульфельда Hodoeporicon Ruthenicum (У Старчевскаго Scriptores exteri. Т. І.). Гейденштейна De bello Moscovitico (Ibid. Т. II). Одерборна Ioannis Basilidis vitae Libri 3 (Ibidem). Хроннка Стрыйковскаго. Разрядныя вниги. См. Древняя Рос. Вивлюенка. Т. XIV. и Сборникъ Муханова. Авты отн. въ Истор. Запад. Рос. III. стр. 237. (письмо Андрея Caпъти о битвъ подъ Венденомъ). Симбирскій Сборнивъ. стр. 67. ЖМ-88-90. Volumina Legum. II. 191 и след. (Приготовленія Баторія къ войнъ съ Москвою). Дъла Польскія въ Архивъ М. Ин. Д. №М 10-13. Второе посланіе царя Курбскому и отвіть послідняго см. Устрядова «Сказанія Курбскаго» Т. И. Посланіе царя Баторію и отвітное кородевское въ Дѣдахъ Польскихъ № 13. Изданы: письмо царя въ Метривъ Литов. II. № 68; а отвътное посланіе Баторія въ западнорус. переводъ. Ibid. № 74. Латинскій подлинникъ отвѣта въ Hist. Rus. Mon. I. № ССХХУ. То и другое въ польск. переводъ у проф. Колловича: «Дневвикъ послед. похода Стеф. Баторія» въ приложеніяхъ. ЖМ 52 и 58. Приговоръ Московскаго Духовнаго Собора 1580 г. въ С. Г. Г. и Д. І. №. 200. Акты Арх. Экспед. I. № 308 и Щербатова Исторія Рос. Т. V, часть IV. стр. 200 и след. «Донесенія о войне Моск. царя съ Польск. корол.» (1580-1582) въ Скаваніяхъ пностранцевъ о Россіи въ XVI и XVII въкъ. Переводъ Любича-Романовича. Спб. 1843. Относительно Псковской осады есть особая краснорічная «Повість о прихожденін Литовскаго короля Степана на великій и славный градъ Псковъ». Эта рукописная Повъсть послужила главнымъ источникомъ для Караменна (Т. IX). Потомъ она была папечатана въ «Чтен. Об. И. и Др.» № 7. 1847 г. Отдъльно издана въ Псковъ въ 1878 г. Объ осадъ Пскова в вообще о войнъ съ Баторіемъ и переговорахъ съ нимъ, а также овойнъ со Шведами см. Hist. Rus. Monum. I. ЖМ СLXXXVI--ССХХХУIII. Переговоры см. также у Бантышъ-Каменскаго 165—170 п въ Метрикъ Литовской II. Мм. 45-67. Объ осадъ Печерскаго монастыря была особая повёсть. О ней у Карама. въ Т. IX. прим. 586. «Повъсть о началь и основ. Псково-Печерскаго монастыря». Псв. 1849. Отрывовъ у Щербатова Т. V. Ч. IV, стр. 239-241.

Главный же источникъ для этой осады представляеть «Дневникъ последняго похода Стефана Баторія на Россію», паданный проф. Кояловичемъ. Спб. 1867 г. По соображеніямъ надателя, этотъ Дневникъ составленъбыль оденив изв младших севретарей королевской канцелярін, священникомъ Іоанномъ Петровскимъ, для короннаго маршала Опалнескаго. Имъ повидемому польвовался также секретарь королевской канцеляріп и другь Замойскаго Рейнгольдъ Гейденштейнъ въ своихъ сочч. De bello Moscovitico и Rerum ab excessu Sigismundi Augusti libri XII. При сличенін Диевника съ помянутою выше «Повъстью о прихождении Литовскаго короля Степана на веливій и славный градъ Псковъ», эта повёсть получаеть фактическое подтверждение своей достоверности и современности. Но встречаются и некоторые варіанты. Такъ Повесть придаеть большое вначение псковскимъ вылазкамъ; а Дневинкъ, наоборотъ, съ пренебреженіемъ говорить объ этихъ выдавкахъ; такъ какъ онъ будто постоянно держанись подъ защитою крепостных орудій и не дерзали отдаляться отъ городскихъ стенъ. За то Дневникъ придаеть большое значеніе руссвимъ мелениъ отрядамъ, которые перехватывали и истребляли нольскихъ фуражировъ, такъ что они не могли углубиться внутрь страны, почему войско и страдаю такъ отъ недостатва фуража и събстныхъ припасовъ. Повесть разсказываеть, что Русскіе изобретенными ими крюками на ремняхъ въ навъстномъ случав выхватывали угорскихъ гайдуковъ изъ подъ стъны; а Дневнивъ наоборотъ приписываеть эту выдумку самивъ Уграмъ, которые такими крюками сбрасывали Русскихъ со ствим. Повъсть говорить объ общемъ одушевлении Исковичей при оборонъ города; а Дневникъ нередко, со словъ перебежчиковъ и пленимъ, утверждаетъ, что Псковская чернь не прочь была сдать городъ королю, но удерживалась отъ того предусмотрительностію и усиліями воеводъ. Впрочемъ и по русскимъ источникамъ воеводы неоднократно заставляли гражданъ прислгать на кришкое стояніе противь непріятелей. Далье, извістія Повісти о чудных виденіях Богородицы п святых, подереплявших мужество защитипвовъ, подтверждаются и Дневникомъ; онъ упоминаеть о томъ, что воеводы и духовенство действовали и этимъ средствомъ па ихъ воодушевленіе. Вифстф съ Дневникомъ издана М. О. Кояловичемъ (по порученію Авадеміи Наукъ) и обширная «Дипломатическая переписка» того времени. Такимъ образомъ въ это издание вошли почти все выше указанима грамоты и письма, паданныя прежде въ Сборникахъ Тургенева, Старчезсваго, въ Метрикъ Литовской и пр. Псковскій явтописець (П. С. Р. Л. IV. 319) говорить, будто су царя Ивана было въ собранів тогда 300.000 около Старицы, но на выручку подъ Псковъ ни бояръ своихъ не посладъ, ни самъ не пошелъ». Хотя это число очевидно преувеличено по отношению въ собраннымъ подъ Старицею сидамъ; но вообще въ то время у царя число всего войска едва ин не достигало этой цыфры, и обвинение изтописца въ его робости и нераспорядительности приблезительно справедливо.

53. Источники: О сношеніяхъ Рудольфа II съ Григоріємъ XIII, о посольствѣ Антонія Поссевина, Запольскомъ мирѣ и Преніи съ Грознымъ важнѣйшій источникъ—это Памятники дипломатич. сношеній, наданные Вторымъ Отдѣденіемъ Собст. Е. И. В. канцеляріи. Томы I и Х. Здѣсь изданы сношенія того времени съ дворами Цесарскимъ и Панскимъ, по документамъ Главнаго Архива Мин. Ин. Дѣлъ. Извлеченія имъ этихъ

документовъ напечатаны были прежде у Бантышъ-Каменскаго въ Историч. Извъстіи объ Унія; у Карамянна къ Т. ІХ прим. 621—638. Въ Древ. Рос. Вивл. Изд. 2-е. Частъ VI. («Извъстія историч. о Антоній Поссевнив»). Acta in conventu legatorum Stephani, regis Poloniae, et Ioanni Basilii magni Moscoviae ducis. 1581. (Старчевскаго Historiae Ruthenicae Scriptores exteri. Т. ІІ). Кардинала Морони Ad Magnum Moscoviae Ducem et ad Rudolphum Clenchen epistolae (Ibid). Кобенцеля De legatione ad Moscovitas epistola (Ibid). Одерборна Ioanni Basilidis Magni Moscoviae Ducis libri 3 (Ibid). Антонія Поссевния De Moscovia Commentarius primus и Commentarius alter (Ibid). Litterae a Summo Pontifice ad Moscum. Colloquia de religione. Epistolae Gregorii XIII, Stephani regis, Ioannis Basilii et aliorum (Ibidem). Относительно миссіп Поссевина, мирныхъ переговоровъ съ Польшею и сношеній съ папою тѣ же матеріалы частью перепечатаны у Тургенева—Historica Russiae Monumenta. I. № ССХІІ—ССХУІ, ССХХУ—ССЬІІ. Supplementum ad Hist. Rus. Mon. № I. 37 и 160—162. Кромѣ того см. въ Hist. Rus. Mon. I. № СХЬ, СХЬІ и СХЬІУ о неудавшихся сношеніяхъ папы Пія ІУ съ паремъ Иваномъ ІУ. Запольскіе переговоры и Договоръ съ Польшею см. въ Метрикѣ Литов. II. № 76—99. У Щербатова Т. V. 216—239. Нанболью полное собраніе писемъ и документовъ въ помянутомъ выше Академическомъ изданіи Кояловича «Дневникъ послѣдняго похода Стефана Баторія п Дипломатическая перениска».

Пособія: Преосв. Макарія «Исторія Русской Церкви». Т. VIII. гл. ІХ. Туть между прочимъ на стр. 401. Макарій, на основаніи поморских отватов сообщаеть, что во время преній царя съ Поссевиномъ митрополить Діонисій совываль (1 марта 1589 г.) духовный соборъ, на которомъ «совътовали и уложили о утверждении православной въры греческаго закона въ отвътъ на письмо Антонія Поссевина». О. Пирянита Rome et Moscou (1547—1579). Paris. 1883. Ero же Un nonce du Pape en Moscovie. Preliminaires de la trêve de 1582. Paris. 1884. Ero же Le Jain-Siege, la Pologne et Moscou. (1582—1587). Paris. 1885. По поводу сихъ изданій о. Павла Пирлинга и открытыхъ имъ въ Ватиканскомъ архивѣ новыхъ матеріаловъ о миссіи Поссевина въ Москву, см. разсужденіе проф.  $\Theta$ . И. Успенскаго «Сношенія Рима съ Москвою» въ Ж. М. Н. Пр. 1885. Августь и Сентябрь. Его же: «Навазъ царя Ивана Васильевича Грознаго князю Елецкому съ товарищами» въ Запискахъ Новорос. Универс. 1886 г. и «Переговоры о мирт между Москвою и Польшей въ 1581-82 гг.» Одесса. 1887. Проф. Багалъя «Записка о Московін Іоанна Периштейна и Принца Данінла Фонъ Бухау» (Кіевскія Университ. Иввестия, 1879 г.). Здёсь онь доказываеть, что записка Периштейна принадлежала собственно Кобенцелю. О миссіи Рокиты и его пренін съ Иваномъ Гровнымъ въ Моск. Глав. Архивѣ Мин. Ин. Делъ, Дъла Польскія. Гиндели — Geschichte der Bömischen Brüder, Prag. 1857 — 58. Преніе см. у Одерборна (Старчев. Hist. Rut. Scrip. П.), въ Сборнивъ литовскаго евангелика Ласицкаго De Russorum, Moscovitarum religione etc. Ѕрігае. 1582. Холиско-Варшавскій Епархіальный Вестингь 1878. № 8.

Русскій списовъ отвіта Ивана Васильевича на книгу Рокиты изданъ А. Поповымъ вмісті съ латинскимъ переводомъ Ласинкаго въ Чт. Об. Ист. и Др. 1878. кн. 2. См. также А. Ө. Бычкова «Описаніе церковно-славянскихъ и русскихъ рукописей Имп. Пуб. Биб.». 76, 526. Литература предмета и содержаніе Отвіта Грознаго довольно подробно разсмотрівни у Д. Цвітаева— «Литературная борьба съ протестаніствомъ въ Московскомъ государстві». М. 1887. Разговоръ Грознаго съ пасторомъ въ Кокенгузент у Саломона Геннинга въ Lifflendische Curlendische Chronica. Scriptores Reg. Livonic. II. 269.

Относительно покушенія польских предводителей на жизнь Ив. П. Шуйскаго во время Псковской осады, посредствомъ ящика, наполненнаго разрывными снарядами, имбемъ два самостоятельныя извёстія: Повъсти о прихоженіи Литовскаго короля Степана и Гейденштейна de Bello Moscovitico. Кромів того есть краткое упоминавіе о немъ въ Псков. Перв. літописи стр. 344: «Генваря въ 9 день прислаль панъ канцлеръ ларецъ съ о(б)маномъ». Слідовательно самый фактъ вітоломнаго покушенія не подлежить сомнівнію. Относительно пеудавшихся домогательствъ Поссевина въ Литвіт говорить о вітріт наединій съ царемъ любопытно извістіе помянутаго выше «Дневника» послідняго Стефанова похода о томъ, что Поссевинь добивался того же еще при первомъ посіщеніи царя, въ Стариці; но что бояре отклонили такое тайное собесідованіе. Слідовательно, при всемъ днеомъ своеволін и деспотнямів, въ ділахъ церковныхъ Гровный не дерзаль ни на какой шагь, могущій въ глазахъ подданныхъ набросить тінь на его преданность православію.

- О Ливонских войнахъ Ивана Грознаго и о войнё его съ Баторіемъ въ Германіи появилось много современныхъ брошюръ, памфлетовъ и листвовъ, и нерёдко съ гравюрами. По этому поводу см. въ Отеч. Зап. 50-хъ годовъ «Библіографическіе отрывки», именно VII отрывовъ («Летучіе листки о Россіи, напечатанные за границею въ XVI-мъ столётіи»). О томъ же предметё болёе подробныя свёдёнія см. проф. Васильевскаго «Польская печать о войнё Баторія съ Іоанномъ Грознымъ». (Ж. М. Н. Пр. 1889. Январь и Февраль).
- 54. О жестовосердін и распутствъ царевича Ивана Ивановича говорить Гваньичь. О житін Антонія Сійскаго и Похвальномъ словъ ему съ указаніемъ на участіе царевича см. Карамя. къ т. ІХ прим. 612. и Ключевскаго изслъд. о Древнерус. житіяхъ Святыхъ, стр. 301. О третьемъ бракъ царевича съ Переметевой говорить англійскій купецъ Джеромъ Горсей (Чтенія Об. И. и Др. 1877. Кн. І. Отд. ІV). О смертельныхъ побояхъ, нанесенныхъ царемъ смену изъ-за жены, разскавываетъ Антоній Поссевинъ въ своей книгъ De Moscovia со словъ своего переводчика (у Старчев. П. 292.). Поссевинъ прибылъ въ Москву, спустя три мъсяца послъ событія, и представляетъ источникъ болье достовърный. О ссоръ и побояхъ изъ-за выручки Пскова говоритъ Псковскій літописецъ (П. С. Р. Л. IV. 319). Ту же или подобную причину приводятъ Гейденштейнъ и Одербориъ; послъдній присоединяеть еще невъроятное извъстіе о матежномъ требованіи Москвитянъ, чтобы въ числъ войска быль поставлень ца-

ревичь Ивань. Возможно, что какое либо столкновеніе отца съ сыномъ по поводу выручки Искова дъйствительно произошло около того же времени, а столкновеніе изъ-за жены могло быть послъднимь и роковымь. О казняхъ ратныхъ людей, возвращенныхъ изъ плъна, говорить Одербореть (Старчев. II. 258). О посольствъ Писемскаго къ Елизаветъ, сватовствъ за Марію Гастингсъ и переговорахъ съ Боусомъ въ Арх. М. Ин. Д. см. Дъла Англійскія. Выписка изъ нихъ у Карамя. къ т. ІХ, прим. 737—748, въ Съвери. Архивъ 1822 и 1823 гг. у Соловьева VI. 395—405. Изданы въ Сбори. Р. Ист. Об. ХХХVIII. Собраніе путешествій Гаклюйта; составленныя по нему монографіи Юрія Толстаго «Скаванія англичанина Горсея о Россіи» (Отеч. Зап. 1859. Сентябрь) и «Послъднее посольство Елизаветы въ Ивану Васпльсвичу» (Рус. Въст. 1861 г.); а главное, въ его же книгъ «Россія и Англія» №№ 41—53. См. также Д. В. Цвътаева «Изъ исторіи брачныхъ дълъ».

Грамота, разосланная въ монастыри по поводу царской больвии, напечатана въ Дополи. въ Акт. Истор. І. № 129. О самой больвии у Одерборна и Горсея; о распоряжени наслъдиемъ и назначени пяти бояръ въ Степен. кн. Латухнна, Подроби. Лът. Лъвова. III, у Одерборна и Горсея. О покушени больного царя на свою невъстку Ирину Өедоровну, пришедшую къ нему ради утъшения, говоритъ Одерборнъ (Старчев. II. 258). О пересматривании драгоцънныхъ камией и привывъ колдуновъ изъ съверныхъ областей сообщаетъ Горсей. О самой кончинъ см. у Горсея и Одерборна, а также въ Псков. лътоп. (II. С. Р. Л. IV, 320.).

Относительно любимдевъ последняго времени, о Богдане Бельскомъ Поссевинъ говоритъ: qui gratiosissimus tredecim integros annos apud Principem fuerat atque in ejus cubiculo dormiebat. (De Moscovia. y Старч. II. 292); а о Борисъ Годуновъ особенно распространяется Степенная внига Латухина. Она разсказываеть, что во время столкновенія царя съ сыномъ Годуновъ пытался заступиться за царевича, за что претеривлъ отъ царя побон и тяжкія ряны. После того Борись заболёль; а отець царицы Марын, Өедөръ Нагой, завидуя ему, донесъ царю, что Борисъ притворяется больнымъ и намеренно не является во дворецъ. Царь внезапно посътиль его, увидель его раны и заволоки, сдъланныя ему на бокахъ н на груди для облегчения врачевавшимъ его пермскимъ купцомъ Строгановымъ. Убъдясь въ ложномъ доносъ, царь сильно разгитвался на Өедора Нагого, и повежъть Строганову сделать такія же заволови у сего доносчика; при чемъ пожаловаль Строганову право называться по отечеству съ вичемъ, т.-е. сдълаль его именитымъ человъкомъ, что было выше достониства гостя. (Карамз. т. ІХ. Прим. 611 и 618). Разсвазъ этотъ недостовъренъ. Родственники последней царицы Маріи Нагой очевидно въ это время уже утратили царское расположение, и ни одинъ изъ нихъ не назначень въ правительственную думу. Но въ первое время сожительства съ Маріей они пользовались значеніемъ, и старались оттереть другихъ вліятельных людей, въ томъ числе Нивиту Романовича Юрьева. Къ этому нменно времени относится следующее известие Горсея: Царь однажды такъ опалился на Никиту Романовича, что посладъ 200 стрельцовъ раз-

грабить его домъ; при чемъ они расхитили у него много оружія, лошадей, посуды и всявихъ вещей. Бояринъ будто бы лишевъ былъ даже своих поместьевь и останся въ нищете. См. Ю. Толстаго «Сказанія ангичанина Горсея». (От. Зап. 1859. Сентябрь). Поместья ему были поток возвращены. Горсей при этомъ случав оказаль боярину некоторую помощь; такъ какъ дворъ Никиты Романовича находился по сосъдству съ англійскимъ подворьемъ (на Варвареть). Въ свою очередь Горсей польвованся его покровительствомъ, и вообще отвывается о Никитв Романовичь какъ о «твердомъ, доблестномъ бояринь, всеми любимомъ и уважаемонъ». А Боусъ въ своихъ донесеніяхъ сообщаль, что Нидерландскіе купцы, главные сопервики Англичанъ, пользовались при Московскомъ дворь покровительствомъ трехъ лицъ: боярина Некиты Романовича Юрьева, думнаго дьяка Посольскаго приваза Андрея Яковлевича Щелкалова в оружничаго Богдана Яковлевича Бельскаго, и все эти лица были на жадованьи у Нидерландцевъ. (Юрія Толстаго «Последнее посольство Елизаветы». Рус. Въст. 1861.). Горсей сообщаеть, что во время приближени Нагихъ, промъ Никиты Романовича, пострадалъ и дъявъ Андрей Щелкадовъ: «по повелёнію царскому, дядя царицы Семенъ Нагой выколотых пять тысячь рублей изъ пятокъ большого взяточника, думнаго дьяка Андрел Щелкалова, который прогналь оть себя свою молодую прекрасную жену и изрубиль ей мечомъ шею».

Относительно Ивана Грознаго любопытна его характеристика в Русскомъ Хронографъ XVII въка, извъстномъ подъ именемъ Кубасова: «Царь Иванъ образомъ неленымъ очи нивя серы, носъ протягновень и покляпъ, возрастомъ великъ бяше, сухо тело имел, плеща имел высови, груди широви, мышцы толстыя, мужъ чудного разсужденія, въ наукъ книжного наученія доволенъ и многорычивъ выло, во ополченію дервостенъ и за свое отечество стоятеленъ, на рабы своя отъ Бога данныя ему жестокосердъ вельми и ко пролитію крови и на убіеніе дерзостень и неутолимъ; множество народу отъ мала и до велика при царствъ своемъ погуби и многія грады своя попавни и многія святительскія чиви ваточи и смертію немилостивою погуби и иная многая соділ надъ рабы своими, женъ и девицъ блудомъ оскверни. Той же царь Иванъ многм благая сотвори, воинство велми любяще и требующая ими отъ сокровища своего не оскудно подаваще. Таковой бо бъ царь Иванъ.» («Русс. Достоп. І.». «Изборникъ» Андр. Попова. 313). Проф. Ключевскій указываетъ, что вошедшее въ Хронографъ Кубасова повествование о смутновъ времени витств съ характеристикой последнихъ парей московскихъ принадлежить вн. Ив. М. Катыреву-Ростовскому («Боярская Дума». Стр. 375. Примечаніе). Замечательно, что составитель такъ нав. второй редавцін Русскаго Хронографа, писавшій въ первой четверти ХУП візк н следовательно близкій ко времени Грознаго, уже ясно разділлеть его царствованіе на две резко отличныя другь оть друга эпохи, разграниченныя смертію Анастасіи. Послів сей смерти «аки чужая бурі велія принаде къ тишинъ благосердія его, и не въжь како превратися многомудренный его умъ на нравъ яръ, и нача сокрушати отъ сродств своего многихъ, тако же и отъ вельможъ синклитства своего, во истинубо сбысться еже въ притчахъ реченное: яко пареніе похоти преміняеть умъ невлобивъ. Еще же и крамолу междоусобную возлюби, и во единомъ градв едины люди на другія пусти и прочая опричиненныя нарече, другія же собственны себе учини, вемщиною нарече. И сицевыхъ ради крамоліствъ сына своего болшаго царевича Ивана... отъ вётви житія отторгну». (Изборн. А. Понова, стр. 183).

Англичанинъ Горсей такъ описываетъ личность Грознаго: «Царь Иванъ Васильевичъ былъ красивой и величественной наружности, съ пригожнии чертами лица, съ высокимъ челомъ. Голосъ имёлъ произительный. Былъ настоящій Скиеъ: быстръ умомъ, кровожаденъ, не зналъ милосердія; дёйствовалъ во всемъ своимъ разумомъ: самъ велъ дёла виёмней политвки, самъ завёдывалъ внутреннимъ устройствомъ государства». Сказанія англичанина Горсея. Юрія Толстаго (Огеч. Зап. 1859. Сентябрь). Въ числё современниковъ Ивана IV былъ нёвто Ивашка Пересейтовъ, написавшій царю грамоту или эпистолу, въ которой онъ обращается къ Іоани у съ совётомъ соблюдать строгость. (См. у Карамъ. ІХ. Прим. 849 и въ «Изборникѣ» А. Попова). Высказанное прежде миёніе, что эта эпистола подложная, не оправдывается. О ней см. далёе въ прим. 84.

Разнообразныя мивнія о Грозномъ русскихъ историческихъ писателей и собственный свой взглядь изложены К. Н. Бестужевымъ-Рюминымъ въ Москов. Въд. 1856 г. ММ 46, 54, 59; а потомъ въ журн. Заря 1871 г. № 3, и въ своей Русской Исторіи. Т. П. Вып. 1-й. Изображеніе Грознаго, какимъ онъ явияется подъ перомъ Карамянна, нашио себъ противниковъ отчасти въ Ардыбашевъ «Повъствование о России», а глав. обравомъ въ москов. профессорахъ: Беллеве («О служнимъъ нюдяхь вы Моск. Госуд.», собственно о боярахь во Времен. Об. И. и Др. вн. 3. М. 1849 г.), Соловьевъ (Истор. Рос. т. VI, пренмущественно последнія страницы) и Кавелине («Взглядь на юридическій быть древней Россіи». Сочиненія І. 359.), которые тиранствамъ и опричинъ Ивана IV имтаются придать разумное государственное вначеніе, окрестивъ ихъ именемъ борьбы съ устарелыми боярскими притязаніями и вообще со старымъ порядкомъ, и выставивъ Грознаго какимъ-то реформаторомъ. Въ защиту Караменнскихъ возервній противъ Содовьева возстать Погодинъ («Архив. Истор. и Практич. Свёд.» 1859 г. кн. У); онъ доказываеть, что действительно все славное извив и подевное внутри было сделано московским правительствомъ въ періодъ Адашева и Сильвестра, а после нихъ парь не совершилъ никакихъ смавныхъ дъгъ. Надобно отдать справедливость Погодину, если не всъ, то некоторыя его возраженія отинчаются меткостію и историческою правдою. Любопытный разборъ VI тома Исторів Россін Соловьева, т.-е. царствованія Грознаго, быль представлень и Конст. Аксаковымь, однимь паъ представителей такъ наз. Славянофильской школы. (Сочиненія его. Т. І). Его возраженія гораздо мягче Погодинскихъ, и онъ является не зашитивкомъ собственно Карамениских возервній на то значеніе, какое

чить Сильвестръ и Адашевъ въ царствование Грозиаго, а пытается проводить возгрвнія своей школы, напирая на ея издюбленныя мысли о землъ, о земскихъ соборахъ и единении государи примо съ наро домъ помимо бояръ. Но тутъ нногда критикъ и самъ недостаточно критически относится въ источникамъ. Тавъ, напр., онъ съ полнымъ довъріемъ ссылается на разсказъ Одерборна о томъ, какъ после взятія Баторіемъ Полоцка и Сокола, дьякъ Андрей Щелкаловъ, по норученію царя, собрадъ въ Москве народъ и произнесъ къ нему речь, въ которой сообщиль о нашихъ неудачахъ и постарался его успоконть; народъ выслушаль его річь въ молчанін, но женщины подняли жалобы и вопли; такъ что дьяку пришлось прибъгнуть къ угровамъ. На этомъ единичномъ, нновемномъ и непровъренномъ извъстін критикъ выводить прямое заключеніе, что тогдашнее правительство (т.-е. собственно Иванъ IV) «было въ тесномъ союзе съ народомъ и уважало народъ». Можно ли сказать это именно объ. Иванъ IV, который самъ выдълнлъ себя въ опричниу. а земскимъ или народнымъ государемъ, хотя бы и номинально, ноставиль крещенаго татарина Симеона Бекбулатовича? (Кстати замічу, что сей последній и по кончиве Ивана IV прододжаль именоваться «ведивимъ княземъ Тверскимъ», какъ показываетъ одинъ документъ 1585 года, сообщенный Тверской учен. Архивн. коммиссіей). Далье К. Аксаковь характеризуеть Ивана IV какъ человека, одареннаго художественною природою, но безправственнаго, человъка безъ воли, руководимаго только произволомъ. И темъ не менте, подобно Соловьеву, сравниваетъ его съ Цетромъ Великимъ. Къ этимъ взглядамъ примыкаетъ отчасти и характеристива Ивана IV, которую даеть другой представитель Славянофильской школы, Юрій Самаринъ. (Его Сочиненія.. Т. V. стр. 205, 206). Послів Погодина нвображение Ивана IV Караменнымъ нашло себъ красноръчиваго защитника особенно въ Костомаровъ (Въстникъ Европы 1871 г. № 10).

Историческая оценка Грознаго — это одинъ изъ немногихъ пунктовъ моего разногласія съ многоуважаемымъ К. Н. Бестужевымъ-Рюминымъ, который въ данномъ случав принялъ сторону Соловьева противъ Караменна. Между прочимъ онъ заканчиваетъ свой обзоръ царствованія Грознаго слъдующими словами: «Вспомини», что народь внаеть не только покорителя Казани, но и паря, который «вывель измену изъ Новгорода, а не вывель измъны изъ каменной Москвы». (Русская Исторія. Т. П. Вып. І. Примъчаніе). Туть указаніе на пзи вну есть только отголосовъ твиъ обвиненій, которыми Грозный царь осыпаль русскихь боярь и Новгородцевъ; это простое эхо, которое встръчается неогда и у нашихъ старыхъ внежневовъ. Напр. Псковская Летопесь говореть: "и государя на гиввъ подвигли и за великую и з м в и у государь царь учиниль опричинну, и бысть мятежь по всей вемли и разделеніе". (П. С. Р. Л. IV. 343). Но въдь мы имъемъ передъ собою довольно подробную и документальную исторію сего царствованія, и никакой серьезной изміны въ Русской земив не находимъ. Не можемъ мы возводить въ общее правило несколько отдельныхъ случаевъ, въ роде Курбского, когда люди бежали отъ тирана, спасая свое существованіе, и потомъ мстили ему. Туть следствіе тиранства, а не причина его. Нътъ, повторяю, разумиве являются тъ внижники, которые просто «попущениемъ Божинмъ за гръхи наши и совътами влыхъ людей» объясняли бъдствия опричины и мучительства Ивана IV. (См. у Соловьева VI. въ примъч. 84 ссылку на рукопись Имп. Публ. Библ. Сокращениный Временникъ до 1691 года).

Защитники Грознаго пытаются смягчить приговоръ исторіи указаніемъ на эпоху, которая отличалась суровыми нравами, п ссылаются на примеры другихъ странъ въ то время. Но и эти ссылки мало помогають. О необычайной свирепости и мучительствахь Грознаго, далеко оставляющихъ за собою всё примёры, единогласно свидетельствуеть иноземные и русскіе источники, ему современные; свидётельствуєть и самъ царь въ своихъ синодивахъ и посланіяхъ. Подобныя свидетельства, но только отчасти, указаны въ прим. З. въ Т. ІХ у Карамянна, который совершенно основательно приравниваеть Ивана IV къ азыческимъ тиранамъ древности, каковы Калигула, Неронъ и пр. Напримъръ, вотъ кавими словами начинаеть Живнеописаніе Ивана Васильевича протестантскій пасторъ Одерборнъ: Nemo unquam ab ulla hominum memoria, ex his, qui Regia dignitate et Summi imperii fastigio claruerunt, vel majori crudelitate, vel insigniori libidine, Ioanne Basilide, adversus cives et exteros est usus, т. е.: «На людской памяти никогда никто изъ тъхъ, которые облечены были царскимь достовиствомь и верховною властію, не свиренствоваль противь своихъ и чужихъ съ большею жестовостію и большимъ произволомъ, чёмъ Иванъ Васильевичъ». И подобные отзывы проходять почти по всёмъ современнымъ свидётельствамъ! Такъ другой иновемець, младшій современникь Гровнаго, Георгь Паэрле, начинаеть свои записки о путешествіп въ Москву следующими словами: «Въ 1584 году умеръ свиръпый мучитель Иванъ Васпльевичъ, великій князь Московскій, который въ 34-летнее правленіе свое преввощель Нерона жестокостію и тиранствомъ. Калигулу влодівнівми, Еліогабала непотребною жизнію». Сказанія Современниковъ о Димитріи Самовванцъ. Ч. И. Спб. 1832. Хотя русскій надатель сихъ Скаваній, Устряловъ, въ примечании и называеть эти слова «столь несправедливымъ приговоромъ» и говорить, что «въ семъ случай свидительство Паэрле не ниветь нивакого веса». (стр. 173); но мы не знаемь, на сколько сіе примъчание не было вызвано условіями печати того времени.

Проф. Ключевскій въ своемъ сочиненін «Боярская Дума древней Руси», въ главъ XVII, по поводу учрежденія опричнины, разсуждаеть о враждебныхъ отношеніяхъ Грознаго въ боярству; при чемъ является также последователемъ мивній Соловьева, также называеть эти отношенія борьбою царя съ боярствомъ, но настанваеть на томъ, что эта борьба "имъла не политическое, а династическое происхожденіе" (357). Поэтому, подобно Соловьеву, онъ преувеличиваеть значеніе случая съ присягой въ 1553 году, называя его «жгучимъ поводомъ», отъ котораго «возгорелся пожаръ лютости въ землё Русской». А опричинё онъ даеть следующее оригинальное объясненіе: «Ни та, ни другая сторона не знала какъ ужиться одной съ другой и какъ обойтись другь безъ друга. Онё попы-

тались разделиться, жить рядомъ, но не вместь. Попыткой устроить такое политическое сожительство и было раздёленіе государства на земщину н опричину» (362). Оригинально вдесь въ особенности то, что дело явображается какой то обоюдною попыткою съ объихъ сторонъ. Подчиняясь словамъ самого Грознаго, сказаннымъ въ его перепискъ съ Курбсвимъ, г. Ключевскій также преувеличиваеть всемогущество Сильвестра и Адашева и дъласть о нихъ такой выводъ: «прежде всего на самого себя долженъ царь пенять за то, что оба избранника не оправдали его надеждъ». (353). Но вакихъ это надеждъ они не оправдали, остается ненявъстно. Если туть разумъется «пдея самодержавія», о которой передъ темъ говорится, то дюбопытно было бы узнать, въ чемъ Сильвестръ и Адашевъ проступились противъ этой идеи? «Самъ Иванъ, несмотря на высоту, до которой поднялся его взглядь на значение государя», все таки не отрышнися отъ удбавныхъ традицій и назначиль удбав маздшему сыну (359). О какой эго высоть ввгинда туть говорится, тоже остается ненвистнымъ. Разви о той высоти, о которой далие говорится по поводу навъстной эпистоліи Ивашки Пересвътова: "авторъ (этой эпистоліи) считаеть образдовымь порядовь, заведенный царемь Магметь Салтаномь, воторый возведеть правителя высоко, да и пхнеть его въ зашею надоль: и пр. (367).

Но всв указанныя попытки объдить Гровнаго и отыскать глубовій историческій смысль въ его казняхь и опрячнинь, бліднівють передь апологіей Е. А. Білова, которую мы находимъ въ его монографін "Объ историческомъ вначенін Русскаго боярства до конца XVII вівва". Спб. 1886 (первоначально въ Журн. М. Н. Пр. того же года). Чтобы не только объять Грознаго, но и возвести его въ веливіе люди, г. Бівловь не стесняется въ толкование фактовъ действительныхъ и въ намышления небываныхъ. У него "Грозный отвратиль отъ Россіи опасность господства одигархіни (62). Адашевъ и Сильвестръ, возвышенные изъ незнатныхъ людей, вдругь являются у него сторонниками боярской партін, въ ея борьбъ съ царемъ; причемъ «властолюбіе Сильвестра и самообожаніе не знало границъ». Виною Іоапновыхъ казней и многихъ волъ для Россія быль все тоть же Сильвестрь, которому будто бы «нивто не смель слова свазать». (83-85). Затемъ ндуть всё возможные парадовсы для того, чтобы устранить свидательство иностранцевь о тиранствахъ Гровнаго: оден писали по слухамъ и потому лгутъ, другіе хотя и были очевидцами, но пристрастим, третьи будто бы представляють отголоски боярской партін», которая «пользовалась легковівріемъ нностранцевъ» и т. п. И подобные аргументы подерепляются ссылвами на невоторые другіе, не точно переданные ими факты! (88-90). Оказывается, что никто иной, какъ Московскіе болре подвели на Москву Крымскаго Хана въ 1571 году п потомъ воеводы намеренно заняли неудобные посты въ тесныхъ московскихъ улицахъ (93). (Любопытно, что главный воевода, Бъльскій, при семь самъ вадыхался отъ дыму во время пожара, тоже вероятно намеренно); Митрополить Филиппъ Колычовъ заслужиль свою гибель; ибо вздумаль ифшаться не въ свое дело, т. е. въ опричину и вообще въ светскія дела;

а относительно его умершвиенія Малютою Скуратовымъ, «это еще вопросъ» (112-113). Погромъ Новгорода Великаго съ «объективной» точки зрѣнія автора оправдывается тімь, что на сівері было какое то «броженіе умовъ» и тамъ «что то затевалось». Правда на это неть никакихъ данныхъ, но не даромъ же Флетчеръ, бывшій въ Россіи при Өедоръ Ивановичь, говорить о вакомъ то «неминуемомъ возстания» по томъ, что «народъ быль привявань въ потомству удельныхъ внязей» (116). И т. д. въ томъ же роде. Однимъ словомъ во всехъ бедствіяхъ и тиранствахъ виновата боярская партія; а Иванъ IV является невиненъ п великъ. Далъе этого едва ли можетъ идти отрицаніе всякихъ правственныхъ принциповъ въ исторіи. Кром'в того автору брошюры не приходить въ голову самый естественный вопросы: если Иванъ IV сдёлался веливъ только тогда, когда освободнися отъ своихъ совътниковъ Сильвестра и Адашева, и отъ ихъ соумышленниковъ бояръ, то почему же дёла государственныя шли наоборотъ: хорошо и счастливо въ эпоху сихъ совътниковъ, и очень бъдственно въ эпоху опричины?

Есть наконець попытка объяснить тиранства Грознаго душевною болевнью или «неистовымъ умономещательствомъ (mania furibunda), вызваннымъ и поддерживавшимся яростнымъ сладострастиемъ и распутствомъ (Я. Чистовича «История медицины въ России. Сиб. 1883. Приложения).

55. Никонов. VII. 6. Здесь собствение повесть о Оедоре Ивановичь, сочинения патріархомъ Іовомъ; почти въ томъ же видь эта повъсть повторяется у Татищева. (Чт. О. И. п Др. № 9. М. 1848). Никонов. VIII. Здёсь такъ нав. Новый астописецъ. (Онъ же во Времен. XVII. 24). Летопись о мятежахь. 7. Латухин. Степ. Ки. (См. Карама. въ т. Х. прим. 10). Письмо кардинала Болоньети, папскаго легата въ Польше, говорить, будто при этомъ мятеже было 20 человъвъ убитыхъ и около сотии раненыхъ (Hist. Rus. Mon. II, № I.). Повазанія этихъ источниковъ о Московскомъ мятежь противъ Бъльскаго вообще сбивчивы и разноречивы. По совокупности известій и обстоятельствъ, я позволяю себъ объяснить это событіе именно интригами бояръ не только противъ Бѣльскаго, но и противъ Годунова. Нѣкоторыя свидътельства указывають или намекають на эту связь. (Никон. и Нов. жетоп.). Соловьевъ (VII. 250. прим. 73.) указываеть на одну Рукопись Спб. Публич. Библ., гдв прямо говорится о двухъ партіяхъ: съ одной стороны Мстиславскій, Романовъ, Шуйскій, Голицынъ, Шереметевъ, Головинъ; съ другой Годуновы, Трубецкой, Бальскій (только дьявъ Щелкаловъ причисленъ съда слишкомъ рано: онъ присталъ къ Годунову и сколько поздиве). Приблизительно тоже говорить Летопись о мятежахъ. (6). Прицисывать Бъльскому вавіе-то планы о возведенін на престоль порученняго ему маденькаго Дмитрія было бы несправедливо. Нигдъ фактически не обнаруживаются его связи съ партіей Нагихъ; напротивъ, обнаруживаются его связи съ Годуновымъ, который преследоваль потомъ ваводчиковъ мятежа, Кикиныхъ, Ляпуновыхъ и др., разославъ ихъ въ ссылку и по темницамъ; а Бъльскаго въ 1591 году воротиль въ Москву. Это обстоятельство и по метенію Миллера также подтверждаеть его связь съ Годуновымъ. (Опыть Новой Исторіи Россіи. 25).

О собраніи именнтых людей въ Москву изъ всёхъ городовъ в просьбы ихъ, чтобы Федоръ «не мѣшкалъ» своимъ коронованіемъ, говорить Никон. л. VIII. 5. Въ Псков. сказано: «Поставленъ бысть на царство царемъ, на Вознесеньевъ день, Федоръ Ивановичъ митрополитолъ Діонисіемъ и всёми людьми Русской земли». (П. С. Р. Л. IV. 320). Иностранцы Петрей и Горсей также указывають на собраніе вемской думы, предшествовавшее корованію Федора и утвердившее его на царствъ. Обрядъ вёнчанія см. въ С. Г. Г. и Д. II. № I.

О тяжской болжени Никиты Романовича упоминаетъ кардиналъ Болоньети въ своемъ письмъ отъ 24 Августа 1584 года. (Hist. Rus. Monum. II. N. VIII). О смерти его Samml. Rus. Geschichte V. 36.

56. Латухина Степен. внига. Новый Летописецъ. Летопись о мате-Хроника Петрея. Хронографы (см. Изборникъ Попова 187). жахъ. Сборникъ Имп. Пуб. Библ. № 17.; на него ссылается Соловьевъ (въ т. VII прим. 80., где говорится, что московскій народъ, приверженный къ Шуйскимъ, хотелъ побить Годунова камиями). Псков. Лет. (П. С. Р. .П. IV. 320). «Иное сказаніе» (Времен. XVI. 2-4). Польск. діла въ Архивѣ Мин. Ин. Д. № 18. Здѣсь дается накавъ посламъ, отправляемымъ въ Литву, какъ отвъчать на вопросы объ государевой опадъ на Шуйскихъ и о казни посадскихъ людей. Соловьевъ объясняеть участіе торговыхъ людей въ борьбе Шуйскаго съ Годуновымъ темъ, что вначение гражданъ Московскихъ будто бы подняль Ивань Грозный, «призывая пхъ на соборъ, обращаясь въ инмъ съ жалобою на бояръ по отъезде въ Александровскую слободу» (VII. 284). Это объяснение соментельно. Не вфроятиве ин предположить, что московские купцы, кромъ своихъ связей съ Шуйскими, не любили Бориса ва то покровительство, которое онъ оказываль иностранцамъ, именно англійскимъ купцамъ. Объ этомъ покровительствів неодновратно свидітельствують Горсей и Боусь (см. Толстаго «Россія и Англія»).

57. Летопись Моровова. Русскіе Достопамят. І. 173. Письмо Льва Сапъти о парской аудіенцін (Hist. Russ. Monum. 11. № 3). Портреть Өедора досель сохраняется въ Архангельскомъ Соборь надъ его гробницею. (О его поргреть см. П. П. Попова въ Труд. Об. И. и Др. V.), Наружность его описываеть Флетчеръ; о безсимсленной улыбки ведора во время аудіенців говорить Горсей. Histor. Rus. Monum. 11. 22. 3, 8, 47, 10-16 (въ послъднихъ выписки изъ сеймового дневника 1587 г.). Пшездъцияго Zrzódla do dziejów polskich. I. Когновицваго Życia Sapiehów. Бантыша-Каменсваго (Чт.Об. И. и Др. 1861. кн. І). Гейденштейнъ. Памятники Дипл. Снош. I. 933. Здёсь любопытенъ разговоръ примаса Кариковскаго съ русскимъ посломъ Новосильцевымъ, отправленнымъ въ императору Рудольфу II, въ 1585 г. Примасъ зазвалъ посла къ себв въ Скерневици, угощаль его, говориль ему о своемь желанін видеть Өеодора преемникомь Баторія и сравниваль Бориса Годунова по уму и правительственному значенію съ Алексвень Адашевынь. Дела Польскія въ Арх. М. Ин. Д. Выписку изъ нихъ см. Караменна къ т. X. прим. 65-81 и 160-169.

58. Переговоры со Шведами въ Древ. Рос. Вавліов. XII. у Щербатова т. VI, ч. 2. О военныхъ действіяхъ противъ нихъ Новый Лът. Лът. о мног. Мятежахъ. Исковская Первая. Въ последней говорится: а «Ругодива не могли взять, понеже Борисъ имъ наровиль, изъ наряду быть по ствив, а по башнямь и по отводнымь боемь бити ни даваль». Конечно намеренная помежа-это клевета; но ясно, что современники неудачу осады приписывали вообще нервшительности Годунова. Разрадныя книги (Симб. Сбори.). Гіериъ въ Мопит. Liv. Ant. I. О переговоражъ п 12-летнемъ перемирін съ Польшей и мире со Шведами у Щербатова т. VI чч. 1 н 2. Также. Карама. къ Т. Х. прим. 290. (выписки изъ Швед. дель въ Арх. М. Им. Д.). Hist. Rus. Mon. II, M.M. XXI (письмо нунція диКапуа) и ХХУ (донесеніе пиператору Рудольфу его посла въ Москву Николая Варкоча). О посольствахъ Луки Новосильцева, Асанасыя Резапова и другихъ въ Рудольфу, а также Генрика Гайгеля и двукратномъ посольствъ Николая Варкоча въ Осдору Ивановичу см. Памят. Дии. Снош. І. О дальнейшихъ пересылкахъ съ императоромъ въ Памят. Дип. Сн. И. Папа Клименть VIII двукратно пересылаль въ Москву священника Александра Комулея, родомъ Серба, съ предложениет союза про тивъ Туровъ и съ указаніемъ вдали на пріобретеніе Константинополя, согласно съ надеждами самихъ Москвитянъ. Памят. Диплом. Снош. Х. Папскія инструкцін Комулею, выписанныя по повельнію Екатерины II изъ Ватиканскаго архива, были помещены въ переводе у Щербатова VI. ч. 2. и Вивліое. XII. (Инструкція, данная тому же Комумею при отправлении его въ Мондавию и Валахию, въ Рус. Истор. Библ. т. VIII.). Паискія датинскія грамоты, отправденныя къ царю съ Комудеемъ, въ Hist. Rus. Mon. II. M.M. XXVI—XXIX.

О сношеніяхь съ Англіей при Оедорь Ивановичьсм. Толстаго «Россія и Англія». Сборникь Ист. Общ. ХХХVIII. Горсей и Флетчерь. Статейный списовь Флетчера во Временнивь. VII. Присылка въ Россію Флетчера совпала съ деломъ англійскаго купца Мерша, который учиниль большіе долги именемъ компаніи, на 23.000 руб. слишвомъ; а компанія отказвлась ихъ платить. Послё разныхъ переговоровъ Московское правительство согласилось взыскать съ компаніи только половину долговъ, сдёланныхъ Мершемъ.

59. Дѣла Крымскія, Турецкія, Грувинскія и Персидскія въ Архивѣ М. Ин. Д. Лѣтопись о Мятежахъ. Никонов. хѣт. VII. Новый Лѣтописецъ (Никон. VIII). Равряди. кн. въ Симбир. Сбори. годъ 1591. Щербатовъ VI Ч. 2. Древ. Вивліое. XII. Собраніе Г. Г. Д. II. № 52. (Грамота казакамъ на Донъ, посланная съ Благово, который отправился посланникомъ въ Константинополь въ 1584 г.) и № 62 (Царская грамота донскимъ атаманамъ о замиренін нхъ съ Азовцами и о препровожденіи нашего пославника Нащокина, возвращавшагося ввъ Константинополя виѣстѣ съ турецкимъ чаушемъ, въ 1593 г.). Любопытны подробности посольскихъ пересылокъ Москов. двора съ шахомъ Аббасомъ см. въ «Памятникахъ дипломатическихъ и торгов. сношеній Моск. Руси съ Персіей», издан. подъ редакціей Н. И. Веселовскаго. т. І. «Царствовапіе Өедора Ивановича» (Труды Восточ, Отд. Археол. Общ. т. ХХ. Спб. 1890).

60. Греческія діла въ Моск. Глав. Арх. М. Ин. Д. Рукопис. Сборникъ Моск. Синод. Библ. за № 703. Нікоторые документы и свидітельства, напечатанныя въ Древ. Рос. Вивліое. VI и XII; въ Собр. Г. Г. и Д. II. № 58, 59, 82; въ Рус. Истор. Библ. II. № 103. Дополи. къ Актамъ Истор. II. № 76 («Извістіе о началі патріаршества въ Россіи»). Сказанія спутниковъ Іеремін: Іерофея Монемвасійского, впервые изданное въ Венеціи въ 1630 г. и перепечатанное Сасоф во Асинахъ въ 1870 г., въ приложенія въ его біографіи патріарха Іеремін; Арсенія Элассонскаго, въ греческомъ подлинникъ изданное въ приложеніи къ тому же сочиненію Сасы; а въ латинскомъ переводъ у Старчевскаго въ Нізі Ruthen. Script. exteri. II.

Пособія: Зернина «Учрежденіе въ Россій патріаршества» въ Архивѣ Историко-Юридич. свѣдѣній Калачова. Кн. П. полов. І. М. 1855. Т. В арсова — «Константинопольскій патріархать». Сиб. 1878. Отца Николаевскаго — «Учрежденіе патріаршества въ Россіи» Сиб. 1880. Преосв. Макарія «Исторія Рус. Церкви». Т. Х. Сиб. 1881. Каптерева «Харэктеръ отношеній Россіи къ православному Востоку». М. 1885. «Всероссійскій патріархъ Іовъ»— Чт. О. И. и Д. Годъ З. № 3.

61. Никонов. VIII. Летоп. о мятежахъ. Палицына-Сказ. объ осадъ Троиц. мон. Иное Сказапіе (Врем. XVI). Хронографы въ изборник А. Попова. «Сказаніе еже содівся» въ Чтен. Об. И. и Д. Годъ 2-й № 9. «Повъсть объ убіснін Царевича Димитрія» въ Чт. Об. И. и Др. 1864 кн. ІУ. Исвов. Лет. (П. С. Р. Л. IV. 321). Саевдствен. дело въ Собр. Г. Г. н Д. II. № 60. Иностранные писатели: Горсей, Масса, Буссовъ, Петрей, Маржереть (Rer. Ros. Script. exteri и Устрялова «Свазан. Соврем.). Означенныя выше рус. летописи передають даже подробности убійства Димитрія. А именно: убійцы встрітили его, когда онъ сходиль съ крыльца, и Осниь Волоховъ, взявъ его за руку, сказалъ: «у тебя, государь, новое ожерельице»? Царевичь подняль голову и отвёчаль: «нёть, старое». Въ эту минуту Волоховъ кольнулъ его ножемъ, оцарапалъ только шею, и, испугавшись, убъжаль. Тогда Данила Битяговскій и Качаловь докончили его, при чемъ избили кормилицу Орпну, пытавшуюся защитить ребенка. («Повъсть о убіенін» говорить, что Битяговень и Качаловь съ самаго начала ударили кормилицу налкою такъ, что она упала безъ памяти и затвиъ переръзвин царевичу горло). Щербатовъ, Караменнъ и Соловьевъ принимають летописный разсказь ва достоверный. Также и первосв. Филареть (его «Изследование о смерти царевича Дмитрія» въ Чт. О. И. и Др. 1858 І.). Также Костонаровъ въ своихъ Жизнеописаніяхъ. Арцыбашевъ склоняется на туже сторону въ своемъ Повествованія о Россія; но въ другомъ месть оправдываеть Годунова. (Віст. Евр. 1830 и Рус. Архивъ 1886). Также колеблется Устриловъ въ своемъ Розыскъ о смерти царевича Димитріл (Сказан. Соврем. II). Погодинъ отрицаетъ участіе Годунова (Историковрит. отрывви. М. 1846). Кромъ него тоже дълають: Краевскій (Царь Б. О. Годуновъ. Спб. 1836), К. Абсаковъ (Рус. Бес. 1858. П.). Н. М. Павловъ (Рус. Арх. 1886. № 8), В. С. Иконниковъ (Ibid. № 12) Платоновъ въ своемъ изслед. «Древнерусскія сказанія и повести о смутномъ времени». Спб. 1888, и особенно Бъловъ, который посвятиль двъ статьи (въ Ж. М. Н. Пр. за 1873 г. іюль и августь) защить Погодива противъ вовраженій Соловьева. Однако не смотря на всь усилія г. Бълова, по моему крайнему разумению, ему не удалось опровергнуть большую часть доводовъ покойнаго С. М. Соловьева, приведенныхъ въ 131 примъч. въ VII тому его Исторін Россіп. Нельяя отвавать г. Бълову въ невоторыхъ дельныхъ замечаніяхъ; но его решительное оправданіе Годунова и защита Следственнаго дела вообще исполнены многих натяжекъ и напоминаютъ пріемы современной намъ адвокатуры, которая часто не останавливается ни передъ навими софизмами, чтобы обълнть своего вліента. Костомаровъ представиль нісколько віскихъ возраженій г. Белову (Вёст. Евр. 1873. № 9). Относительно вритиви Белова заметимъ и следующее. Конечно слова Караменна о предварительныхъ попыткахъ отравить царевича, что «дрожащая рука убійць віроятно бережно сыпала отраву» -- этн слова могуть быть названы неудачнымъ объясненіемъ недъйствительности отравы, однако общій его ваглядь на все дело гораздо серьёзнье, чыть означенныя попытки обыснія Годунова и слыдователей. Въ подробностяхъ своей защиты адвокать Годунова иногда представляеть объясненія не менье неудачныя. Напримьръ: «Вдовый протопопъ Оедотъ» Офонасьевъ, человъкъ жалкій, забитый, на что указываеть и его насмъшливое прозвище, то, что онъ изъ протопоповъ попалъ въ в в о нари». Очевидно, г. Бъловъ упустилъ изъ виду судьбу, которая постигала священниковъ, имфвинкъ нестастье потерять жену. Икъ печальное положение было подтверждено московскимъ соборомъ 1503 года. О лишенін ихъ права священнодійствовать говорить и Маржереть, современникъ даннаго событія.

Съ своей стороны укажемъ на следующія обстоятельства. Напрасно было бы основывать достоверность Следст. дела между прочимь на отношеніяхъ Шуйскихъ въ Годуновымъ. Князь В. И. Шуйскій, какъ извёстно, правдивостію не отанчался; а въ данный моменть онъ нивлъ всё побужденія угождать Годунову, имён въ виду участь своего брата Андрея и князя Ив. Петровича. Притомъ смерть царевича если была полезна Годунову, то не была противна и интересамъ В. И. Шуйскаго, тавже будущаго претендента на престолъ. Пристрастный, преднамфренный ровыскъ обнаруживается съ первыхъ же словъ Следст. дела. Следователи прямо начинають вопросомъ: «которымъ обычаемъ царевича Димитрія не стало и что его болввиьбыла?», т. е. прямо сворачивають следствіе на падучую больнь. И это обстоятельство не укрылось оть современниковъ. Летопись говорить: «князь же Василій начать распрашивати града Углича всёхъ людей, како небреженіемъ Нагихъ заклася самъ»-(Никон. VIII. 19). Важное, по моему мевнію, препятствіе для достовер. ности давнаго розыска представляеть самый способъ смерти царевича. Если, вакъ въ немъ расказывается, съ царевичемъ были и прежде припадки падучей бользии, при чемъ онъ однажды покололь свою мать, то невфроятно, чтобы после того мать повводила ему играть ножомъ. А если это повволила мамка помимо матери, то намфренія мамки становятся прямо подоврительны. Наконець, если действительно онъ самъ накододъ себя въ припадви падучей боливни, то опять странно, что онъ по-

вологь себя не въ какое либо другое место и не въ разния места, а все время своихъ судорогь кололь себя въ одну точку, въ горло. Все это обстоятельства подоврительныя. Можеть быть, смерть его совершилась ве такъ, какъ разсказывають летописцы, можеть быть, не Битяговскій. Качаловь и Волоховъ заръзали его; однако во всякомъ случав внезапная кончица в всв обстоятельства ся заставляють сомневаться въ правдивости Следственнаго дела. Главныя свидетельницы, кормилица Тучкова и постельница Колобова могли быть подкуплены или просто застращаны; а какъ они первоначально повлешвали, осталось намъ неизвёстно. Что говорили маленькіе сверстники царевича, тоже инкому неизв'ястно. Въ Следственномъ деле они всю четверо какъ попуган буквально повторяють разсказъ о самозакланів; при семъ обратимъ вниманіе, что нет нихъ одинъ Тучковъ, другой Колобовъ, можетъ быть, дети помянутыхъ двухъ женщинъ, и повторявшіе то что ниъ привавывали говорить ихъ матери или родственницы. Кроиъ нихъ, по делу обнаруживается еще одинъ только свидетель, стрянчій Семейко Юдинъ, который будто бы видаль сцену самовакланія откуда то \* наъ дому, когда «стоялъ у поставца». Но вто можеть поручиться за правдивость этого свидетеля? А затемь огульное повторение одного и тогоже разоваза многими лицами, бывшими далеко отъ мёста событія, наводить решительное сомение относительно ихъ показаній. Притомъ современники прямо указывають на тв меры, которыя Годуновь заранее предпринималь противъ царевича; напр. Флегчеръ еще до смерги Димитрія говорить о запрещении поминать его имя при богослужении какъ незаконнаго — запрещеніе, сабланное по внушенію Годунова. Любопитно, что Флетчеръ еще до смерти царевича Димитрія сообщаеть служи о покуменіяхъ на его жизнь со стороны претендентовъ на тронъ послі бездітнаго Өеодора. Въ Москвъ уже были настроены на ожидание катастрофы. Мать царевича и его родственники Нагіе, повидимому, окружали мальчика строгимъ надворомъ, особенно охраняли его ночью, но вероятно не ожидали открытаго дневнаго нападенія. Не забудемь, что въ числе помянутыть претендентовъ быль не только Борись Годуновъ, но и Василій Шуйскій. Несомивню, Годуновъ вналъ, кому поручить следствіе, чтобы добыть желаемый результать.

На основаніи всёхъ данныхъ, общій нашъ выводъ тотъ, что какъ ниенно погибъ царевичъ, свазать трудно, но что онъ погибъ не своею смертью, это болёе чёмъ вёроятно, а что смерть его была весьма желательна Годунову, это несометно.

62. Никонов, VIII. 34. Літоп. о мятежахъ. Никонов. VII. 348—
858. Степенная Латухин. кн. Морозов. явт. Хронографы (Попова Изборникъ). Маржеретъ. Что Оеодоръ назначилъ своей наслідницей Ирину,
о томъ кромі патріарха Іова (Ник. VII. 352) говорятъ Равряди. книги
п Послужный списокъ чиновниковъ (Древ. Вивліос. ХХ. 66.), а также
избирательныя грамоты на царство Годунова и Миханла Оеодоровича
(Вивліос. VII. 136); въ посліднихъ указано, что «душу свою приказаль»
святійшему патріарху, О. Н. Романову и Б. О. Годунову. Латухин. Стег.
внига пов'яствуетъ, будто Оедоръ Ивановичъ назначиль своимъ преемни-

- комъ О. Н. Романова. А некоторые иностранные писатели сообщають басню о томъ, что царица просила умирающаго царя вручить скипетръ ем брату; но Осодоръ котълъ отдать его О. Н. Романову, тотъ не взялъ и указалъ на своего брата Александра, Александръ на брата Ивана, Иванъ на Михаила, послъдний еще на кого то; выведенный ивъ терпънія, царь сказалъ, что болье онъ не въ силахъ держать скипетръ и пусть его возметь, кто хочетъ; тогда подошелъ Годуновъ и схватиль его въ свои руки. (Хроники Буссова и Петрея. Rer. Ross. Script. exteri. 5 и 152).
- 63. Нивонов. VIII. Сказаніе о Мятежахъ. Палицынъ (у него объщаніе Бориса при венчанін). Хронографы (въ Изборниве Попова, съ 285 стр). Иное сказаніе. Степен. кн. Латухина. Морозов. лёт. Свибир. Сбори. (Разряди. ки. Введеніе). Вивліоника. VII. 36—128. Акты Археогр. Эксп. II, №№ 7-10. (туть крестоциловальная заинсь Борисова). Дополи. къ Акт. Истор. І. № 145. «Грамота, утвержденная объ избраніи царемъ Бориса Өеодоровича Годунова», заключающая оффиціальный разсказь о семъ событів, кром'в Актовъ Экспедицін (№ 7) напечатана еще у Бутуранна въ Истор. Смути. врем. Т. І. Приложеніе № 3. Иностранцы: Буссовъ, Петрей, Маржереть, Де Ту, Масса. Шпле (донесение последняго цесарю о поведки въ Москву, въ 1598 г. Рус. переводъ въ Чт. О. И. и Д. 1875. № 2.) О томъ, что приставы насильно пригнали народъ въ Новодевичьему монастыру и толкали людей въ шею, чтобы падали на волена, сообщаетъ рукописный хронографъ (Москвит. 1844. № 6). А нав'ястіе о нам'яренін бояръ возвести Бориса на царство съ условіемъ, чтобы онъ присягнулъ на грамоть, ограничивающей его власть, напілось въ бумагахъ Татищева, въ Библіот. Моск. Архива Ин. Д. (см. у Соловьева къ Т. VIII прим. 12). О красивой ведичественной наружности Бориса Годунова, его привътливомъ обхождения, даровитости, врасноръчии, умеренности въ пище, суевърін, истительности и лукавости въ обхожденіи говорить Горсей.
- 64. О милостяхъ царсвихъ послё вёнчанія Доп. въ Ав. Истор. І. 
  № 146. С. Г. Г. н. Д. II. №№ 74 и 75. Шиль. Буссовъ. Рукописная 
  «Исторія объ Іовё патріархі» въ Румянц. муз. №. 156. Палицинъ. 
  Пекарскаго «Извёстіе о молодыхъ людяхъ, посланныхъ Годуновымъ» въ 
  Зап. Авад. Н. XI. Относительно медиковъ любопытный разговоръ печатника Василія Щелкалова съ англійскимъ докторомъ Вильсомъ приведенъ 
  въ Исторіи Соловьева (VIII. 57), на основанія Англійскаго отдёла въ 
  Арх. М. Ин. Д. Щелкаловъ спрашивалъ Вильса, какъ онъ распознаетъ 
  немочь: «по водамъ или по жиламъ». Тотъ отвёчалъ, что знаеть оба 
  способа (указывающіе на существованіе въ то время двухъ медицинскихъ 
  школъ).
- 65. Poselstwo Lwa Sapiehy. Grodno. 1846. Когновицкаго—Życia Sapiehów. I. Ковубскаго «Замётки о нёкоторых» вностранных» писателях». (Ж. М. Н. Пр. 1878. Май). Записка Сапёги королю о войнё съ Москвою въ Чт. О. И. и Др. 1861. IV. Смёсь. Его же донесеніе Сигимунду III о польскомъ посольстве въ Москве въ Нізт. Rus. Мопим. П. Ж XXXI. Статейный списокъ посольства Салтыкова и Моровова въ Польшу въ Древ. Вивлюе. IV. Сношенія Бориса съ цесаремъ Рудоль-

фомъ II въ Памяти. Дип. Снош. II. Съ Англіей въ Сбори. Рус. Ист. Общ. XXXVIII и у Гамисля «Англичане въ Россіи». II. Съ городами Ганзейскими при Өеодоръ Ив. и Бор. Өед. у Щербатова VII. и въ Supplem. ad Hist. R. M. N. LXXXVII-XCIX. Cz nauow Hist. Rus. Monum. II. № XXXII и XXXIII. Съ Персіей ibid. II. № XXX. Съ Грузіей-Некон. Л. VIII. 51-53. Летон. о мятежахъ. Карама. къ Т. XI. прим. 86-98. Относительно царевны Ксеніи и ся жениховь: О наружности Ксенін въ Рус. Достопамят. І. 174. и въ Изборнивъ А. Попова. 314; о Густавъ Ириковичъ въ Россіи Маржереть, Буссовъ, Петрей и Масса. Фехнера-Chronik der Evangel. Gem. in Moscau. 1866. I. 130. О принцъ Іоаннъ: Львов, лът. III. Нов. Лътоп. (Времен. XVII). Wahrhaftige Relation der Reussischen und Muscowitischen Reise въ Магазинъ Бюшинга. VII. Масса, Маржереть, Петрей, Фехнерь. Главный же матеріаль въ Москов. Архивъ Мин. Ин. Д. Дъла Датскія (прівздъ въ Москву дацкаго королевича Ягана и пр.), которыми воспользовался проф. Цвфтаевъ въ своемъ изследованін «Изъ исторіи брачныхъ дель въ царской семь в Москов. неріода». М. 1884. Неясный слукь объ отравленін Іоанна Борисомъ повторяется въ Никон. VIII, Летоп. о митеж. и Нов. Лет. Маржереть прямо приписываеть его смерть неумвренности.

Для нашихъ сношеній съ Грузіей любопытенъ трудъ Бѣлокурова «Сношенія Россін съ Кавказомъ—матеріалы, навлеченные наъ Архива Мин. Иностр. Дѣлъ». Выпускъ І. 1578—1613 гг. М. 1889 г. (изъ Чтен. О. И. и Др. за 1889 г.). Рецензія на его книгу Н. И. Веселовскаго въ Ж. М. Н. Пр. 1890. Февраль.

66. Никонов. VIII. Летоп, о мятежахъ. Новая лет. Палицыяъ. Хронографы. Буссовъ, Петрей, Маржереть, Масса. О холопяхъ, повидавшихъ бояръ, въ Акт. Ист. II. № 44. Дъло о Романовыхъ въ Актахъ Истор. П. №№ 38 и 54. Обыкновенно, вследъ за Караманнымъ, Богдана Бъльскаго считають «первою жертвою Борисовой подоврительности». Но изъ донесеній пристава Воейкова Годунову видно, что ссылка Романовыхъ предмествовала опаль Бъльскаго. Да твой же государевъ намынивъ-писалъ Воейковъ-мит про твоихъ государевыхъ бояръ въ разговоръ говорилъ: «Бояре мет великіе недруги; они искали головъ нашихъ, а неме научали на насъ говорить людей нашихъ, я самъ виделъ это неоднажды». Да онъ же про твонкъ бояръ про всекъ говориль: «Не станеть ихъ ни съ какое дело; неть у нихъ разумнаго; одниъ у нихъ разуменъ Богданъ Бъльскій, къ посольскинъ и ко всякимъ дъламъ очень досужъ». Эта похвала Бельскому въ свою очередь тоже не имъла ли вліянія на его опалу, при навестной завистливости и минтельности Вориса? Вообще для этой эпохи см. книгу П. И авлова «Объ историческом» вначение парствования Бориса Годунова». М. 1850. См. также Аристова «Невольное и неохотное пострижение въ монашество у нашихъ предвовъ». Гл. III. (Древ. и Нов. Россія. 1878. № 7). Хавевій въ своемъ «Генеадогическомъ инследованіи о роде Романовыхъ» (М. 1863) выводить прямое ихъ происхождение отъ Рюрина по женской линии, чревъ вторую супругу Никиты Романовича, суздальскую Евдокію Александровиу. Но

если бы и было доказано двоебрачіє Никиты Романовича, то недоказано, что Оедоръ Никитичь съ братьями произошель отъ сего второго брака, а не отъ перваго, съ Варварой Ивановной Ховриной. (А. Барсукова «Обворъ источниковъ русскаго родословія. Спб. 1887).

- 67. Книга, глаголемая «Большой Чертежъ», вздан. Спассвимъ. М. 1846. В вляева «О сторожевой, станичной и полевой службв». Съ приложеніемъ нодробныхъ росписей изъ Разряднаго Архива (Чт. О. И. и Др. 1846. № 4). Тв авты, которые приведены здёсь изъ Московскаго стола Разряднаго приказа, перепечатаны вполив и болве исправно въ «Автахъ Московскаго государства», изданныхъ Академіей Наукъ подъредавціей Н. А. Попова. Т. І. Спб, 1890. Перетятковича «Поволжье въ XV и XVI ввкахъ». М. 1877. Багалея «Очерки изъ исторіи колонизаціи и быта Степной окрайны Москов. Государства» М. 1887. (Со ссылками на столбцы Бългородскаго Стола въ Архивъ Мин. Юстяція). Его же «Матеріалы для исторіи колониваціи и быта Степной окрайны Москов. Государства». Харьковъ. 1886. ЖМ І и П. О русскихъ степныхъ сторожахъ см. также извъстія Маржерета. «Сказ. соврем. о Димитр. Самозв.». ІП. 55.
- 68. О наказѣ Ивана III рязанской в. княгинѣ Агриппинѣ см. въ Актахъ, относящ, до рода дворянъ Голохвастовыхъ. М. 1848. стр. 25. (изъ Чт. О. И. и Др.) и въ моей Исторіи Рязанск. княжества (Сочт. Т. Істр. 202). О присужденіи Ивана Кольцо за разбои къ смертной казни ссылка на Ногайскія дѣла № 10 въ Арх. М. Ин. Д. у Соловьевъ къ Т. VI. прим. 128. Значеніе Самарской луки въ Волжскихъ разбояхъ указано у Перетятковича «Поволжье въ XV и XVI вв.» стр. 312, сътакою же ссылкою.

Относительно фамилін Строгановыхъ главные источники: вопервыхъ Акты Арх. Эксп. І. №94. Здёсь Лука Строгановъ упоминается въ выписке изъ судейсвихъ списвовъ о Двинсвихъ земляхъ. Во-вторыхъ, грамота цари Василія Шуйскаго отъ 1610 года; она говорить о выкупь Василія Темнаго изътатарсваго извна съ помощью Строгановыхъ (сохранилась въ ихъ фамильномъ арживів). Даліве, грамота, данная внукамъ Луки Строганова на участокъ Вондокурской волости, Устюжского увада, Акты Арх. Эксп., 1, № 163. Грамоты Ивана IV: Григорію Аникіеву Строганову, 1558 года, на Прикамскую полосу вемли; ему же разръшение варить селитру для огнестрывнаго спаряду и о приняти въ опричину; Якову Аникіеву, 1568 года, на прибавку вемли и льготная грамота, 1574 года, на поселение за Урадомъ на р. Тоболъ. См. въ Авт. Арх. Эксп., І, № 254 и Дополи. къ Авт. Истор., ЖМ 117-120. Накоторыя изъ приведенныхъ грамотъ впервые были напечатаны Г. Ф. Миллеромъ въ его «Описаніи Сибирскаго царства», Спб., 1750. Часть этихъ грамотъ приводится и въ такъ навываемой «Летописи Сибирской» (Строгановская и Есиповская), изданной Спасскимъ, Спб., 1821 г. О комониваторской деятемьности Строгановыхъ говорять: Соликамскій летописець въ книге Василія Берха «Путешествіе въ города Чердынь и Солвкамскъ», Спб. 1821 г. А. Крупенена «Краткій историческій очеркъ заселенія в цивилизаціи Пермскаго края» (Пермскій Сборникъ», І, М., 1859 г.). Н. А. Өнрсова «Обворь внутрен. живни инородцевъ передъ временемъ вступленія пхъ въ составъ Москов. госуд.». Учен. Зап. Казан. Унив. 1864. Вып. І. Смышляева «Источники и пособія для изученія Пермскаго края», Пермь, 1876 г. Мозеля «Пермская губернія», Спб., 1864 г. (матеріалы для географіи и статистики Россіи). Штиглица «Пермская губернія», Спб., 1875 г. (списки населенныхъ мёсть). Шиппонко «Пермская лётопись.» З кн. Пермь. 1881 — 1884 (Отчеть о ней въ Ж. М. Нар. Пр. 1886. Январь).

Важивищее пособіе для исторіи сей фамиліп представляєть монографія проф. У стрядова «Именитые люди Строгановы». Сиб., 1842 г. Здёсь онъ отрицаеть преданіе о происхожденіи Строгановыхъ отъ крещеннаго татарскаго царевича, у котораго будто-бы канъ велълъ сострогать тело до костей-преданіе, приводимое голландцами Массою и Витвеномъ въ XVII въкъ, потомъ повторенное историками нашими Г. Ф. Миллеромъ и вн. Щербатовымъ въ XVIII. Но еще прежде Устрялова Караменнъ назваль это преданіе баснею (къ т. IX прим. 651). Устряловъ производить Строгановыхъ отъ новгородскаго рода Добрыниныхъ. Наиболее замечательныя рецензін на его книгу принадлежать Строеву («Стверная Пчела», 1843 г., № 50) и Погодину («Москвитанинъ». 1843 г., № 4). Затъмъ: «Историческія свъдънія о гг. Строгановыхъ», помъщенныя въ «Перменихъ Губерненихъ Въдомостяхъ» за 1876 и 1877 гг., спустя двадцать леть после смерти ихъ автора Волегова, управлявшаго имъніями Строгановыхъ. Его изысканія совпадають большею частію съ выводами Устрялова. Онъ указываеть на существованіе новгородской фамиліи Строгановыхъ, помимо Дубровиныхъ, н не отридаеть ихъ купеческаго происхожденія. Объ этомъ и другихъ трудахъ того же автора см. изследование преподавателя пермской гимновін А. А. Дмитріева «О. А. Волеговъ какъ историкъ Строгановыхъ» (Перм. Губ. Візд. и отдільно, 1884 г.). Того же Динтріева «Периская Старина», выпускъ 1. Перив. 1889 г. Въ этомъ сборникъ представленъ сводъ извъстій и разысканій по исторіи и географін Великоперискаго врзя до XVII віка, и обстоятельно указано постепенное расширеніе Строгановскихъ владіній. Между прочинь любопытно его указан іе на то, что земли, отведенныя Строгановымъ въ Прикамскомъ краф, не были совствить пусты, а уже нитьли руссвихъ поседенцевъ или «отхожихъ людей» чердынскихъ и усольскихъ, которыхъ земельные участки они вахватили въ свое владфије, благодаря жалованпымъ царскимъ грамотамъ и не безъ подкупа нужныхъ для того лецъ (стр. 98—100).

Въ Александроневской летописи подъ 1563 годомъ свазано: «Сентября 16 отпустиль царь и великій князь Едигерова посла Чигибеня по Изманлову челобитью. Пришель онъ изъ Сибири съ данью и задержанъ на Мосаве потому: после его приходу сибирскіе люди царю и великому князю изменнли, дани государевымъ даньщикамъ давать не учали и взяли къ себе на Сибирь царевича Едигеря княза; государьскаго даньщика Едигерь царе-

вичъ каванскій убиль». Въ последнихъ словахъ явиая путаница и неверности, происшедшія отъ ошибокъ переписчиковъ. Карамзинъ мѣтко укавалъ на нихъ и поправилъ приблизительно такимъ образомъ: «и ввяли въ себъ на Сибирь царевича (Шибанскаго), и Кучумъ, церевичъ Шибанскій, государева даньщика Едигера князи убиль» (къ т. ІХ прим. 257 и 643). Небольсинъ вийсто казанскій читаеть «казацкій царевить» (т. е. киргизь вайсацкій), и вообще даеть Кучуму происхожденіе то виргизкое, то ногайское («Покор. Сибири». гл. ПІ). Но проницательный исторіографъ оказался ближе въ истинъ. Его догадку подтвердиль Вельяминовъ-Зерновъ, который представиль наиболее вероятныя соображенія о родословін Едигера и Кучуна, соображенія, основанныя на сличенін всіхъ навізстныхъ русскихъ и татарскихъ свидітельствъ объ отношеніяхь рода Тайбуги къ Шейбанидамъ («Изслед. о Касимовскихъ царахъ и царевичахъ». II, 386-399. Въ той же вниге см. его соображенія о происхожденін Киргизъ-Кайсацкой орды). Онъ искусно распутываеть запутанное и сонвчивое родословіе сибирскихъ царей и князей, вакиючающееся въ истоинсяхъ Есиповой и Строгановской. Почти та же, вавъ у Вельяминова-Зернова, родословные выводы, приблизительно согласные съ генеалогіей Кучума у Абульгази, находимъ и въ разсужденіи И. Я. Словцова «Кто быль Кучумь?». Миллерь принималь баснословное преданіе о томъ, что Кучумъ быль сынь Бухарскаго хана. («Истор. Снб.» Спб. 1750, стр. 50); Фишеръ считаеть его виргизомъ («Сибирская Исторія». Спб. 1774, стр. 98). Соловьевъ, подобно вн. Щербатову, обощель вопрось о Кучумь; но повидимому следуеть Караменну.

О послахъ Едигера въ Москвъ, его подчинении Ивану IV и сибирской дани въ Никон. Лет. стр. 228, 274-275 и 291. Въграмоте царя Өедора Ивановича Кучуму въ 1597 г. говорится, что отецъ Едигера Казый и дедь Мамедь (убившій Ибака) платили дань великому князю московскому Васнлію Ивановичу (С. Г. Г. и Д. II, № 68). Конечно, тугь рычь идеть не о постоянной дани, а о дарахь, иногда присымавшихся. Относительно Кучумова деда Ибака см. у Вельяминова-Зернова II, стр. 238-240; а Кучумова отда Муртавы ibid. стр. 394. Грамоты, касающіяся сношеній Кучума съ Иваномъ IV, которому онъ обязывается быть данникомъ, въ С. Г. Г. и Д. И. ММ 42 и 45 подъ 1570 и 1571 гг. Кучумъ и его предви тутъ именуются царями (ханами) сибирскими, тогда какъ Едигеръ, его отецъ и дъдъ к нязьями (беками). Московское правительство, очевидно, знало различіе въ происхожденін этихъ двухъ родовъ. Кучуму посылаются наъ Москвы царскія грамоты ва волотою печатью. А самь Кучумь въ своихъ посланіяхъ употребляеть высовій, по истині восточный, тонъ. Кавъ-бы введеніемъ къ этимъ грамотамъ служать річи пермскаго воеводы князя Нивиты Ромодановскаго, воротившагося изъ Перми въ марта 1570 г. (Помещены въ Ав. Ист. I, № 179). По его словамъ, невто Ивашев-Повдвевъ, взятый въ пленъ на Чусовой сибирскими людьми, воротился оть сибирскаго царя съ извъстіемъ, что царь этоть собираеть дань для FOCURADA MOCROBERATO IN XOURTS HOCKATS ES HEMY HOCKORS, HO UTO HORA

мъщаетъ ему война къ какимъ-то казацкимъ (т. е. виргизскимъ) ханомъ (въроятно союзникомъ Тайбугина рода). Эта война, конечно, и заставляла Кучума пока смиряться передъ московскимъ царемъ.

Любопытно разногласіе источниковъ относительно царевича Магметвула: по однимъ онъ является братомъ Кучума (напр. въ жалованной грамотъ Строгановымъ 1574 года, у Миллера, стр. 87), по другимъ сыномъ (Сибирскія льтописи и письмо Абдулъ-Ханра, наввавшаго его своимъ братомъ, въ С. Г. Г. и Д. II, № 67), по третьимъ племянникомъ (помянутая выше грамота царя Өедора Ивановича 1597 года. Ібій № 68). По нѣкоторымъ соображеніямъ, послѣднее сообщеніе едва-ли не самое вѣрное.

Въ хронографахъ нашихъ сохранился любопытный расказъ о путетествіи двухъ казачьну атамановъ Ивана Петрова и Бурнаша Булычева, посланныхъ въ 1567 году царемъ Иваномъ Васильевичемъ посмотрёть земли за Сибирью. Они видёли Монголію и Китай. См. Карама. къ т. ІХ прим. 648 и «Изборникъ» Андр. Попова. 430—437.
Но совершенно сходное съ симъ описаніе путешествія казака Петлина въ
1620 г. напечатано Спасскимъ въ «Собр. Историч. свёдд. о Сибира».
Карамвинъ полагаетъ, что это описаніе просто списано съ донесенія
атамановъ Петрова и Буличева. Въ старыхъ рукописныхъ сборникахъ
русскихъ встрёчается еще сказаніе «о человёцёхъ незнаемыхъ въ восточной странё». Тутъ собственно передаются разные баснословные слухи
и повёрья о Сибирскихъ народцахъ. По поводу сего сказанія см. обстоятельное изслёдованіе Д. Н. Анучина «Къ исторіи ознакомленія съ
Сибирью до Ермака». (Древности Моск. Археол. Общ. Т. XIV. 1890 г).

69. Преданіе о сувдальскомъ происхожденіи Ермава встрічается въ такъ навываемой Черепановской летописи, составленной ямпикомъ Черепановымъ въ Тобольске въ XVIII веке и хранившейся въ Академіи Наукъ. Оно приведено у Караменна въ прим. 664 къ т. IX. О немъ и о вътописи Черепанова упоминаетъ Г. Спасскій въ предисловін въ изданному выъ «Списку съ чертежа Сибпрскія земли» по рукописному сборнику XVII въка. (Времен. О. И. и Др. кн. 3). Такъ какъ помянутое навъстіе уже встръчается въ этомъ сборнивъ, слъдовательно оно уже существовало въ XVII въкъ. Караменнъ отвергаетъ это невъстіе какъ вымысель. Противь него возражають Небольсинь («Покореніе Сибири». Спб. 1849) и Пуциало («Къ вопросу, вто былъ Ермавъ Тимофеевичъ». Рус. Въст. 1881. Ноябрь). Проф. Никитскій въ своей «Замітків» объ нмени Ермана (Ж. М. Н. Пр. 1882. Май), вслёдь за Караменнымъ, павъстіе Черепановской льтописи навываеть вымысломь. Броневскій, ненавъстно на основаніи какихъ источниковъ, называетъ Ермака уроженцемъ Качалинской станицы на Дону и говорить о назначении его на юговосточную пограничную службу, отвуда онъ бъжаль и предприняль разбон по нижней Волгв и Каспійскому морю. («Исторія Донскаго войсва». Т. I). Еще прежде Броневскаго въ прошломъ столетін Ригельманъ въ своей «Исторіи о Донскихъ казакахъ» выводить Ермака «съ Дону», и также голословно (Чт. О. И. и Др. 1846. № 3). Во всякомъ случай приведенные досель въ известность и наиболее досто-

върные источники нигде не указывають на связи Ермака съ Дономъ и не разъ въ его имени прибавляють прозвание Повольскаго, а товарищей его называють Волскими атаманами и казаками. (Летописи Савы Есипова и Строгановская. Такъ навываемая «Неизв'встная рукопись» въ приложении къ книге Небольсина. Ремизовская, изданная Археогр. Коминссіей въ 1880 г.). Точно также Волскими павываеть ихъ и царская грамота отъ 16 ноября 1582 года. (Дополи. въ Авт. Истор. І. 184). Правда, одинъ хронографъ конца XVII въка, навывая Ермака «поволяскимъ атаманомъ», прибавляеть; «сей убо Ермавъ не отъ славныхъ бысть, но отъ простой чади, вселися на Дону съ прочими своими сверстники и многіе пакости діяху по Волгі рвив». (Избори. Андр. Попова 399). Но туть Донъ привлеченъ очевидно по собственной догадей автора; такъ какъ весь его разскавъ о Ермань представляеть совращение на Спбирских льтописей. Что ка сается до пмени Ермакъ, автопись Черепанова объясняеть его проввищемъ, будто-бы означавшимъ или «дорожный артельный таганъ» или «жерновой ручной камень». Другіе автописцы п историки производили его какъ полуния, кто отъ Германа, кто отъ Еремея или Ермолая. Профессоръ Невитскій, въ указанной выше замёткі своей, согласно съ мийнісив Миллера, имя Ерманъ производить отъ Ермолая и ссыластся на нисцовыя Новгородскія вниги, гдв это ния встречается также въ уменьшительной форм'в Eрмачко. Г. Буцинскій въ своемъ сочиненіи «Заселеніе Сибири и быть первыхъ ся насельниковъ» (Харьковъ, 1889) въ первомъ приивч., вследъ за Нивитскимъ (не упоминая о немъ) также производить пия Ерианъ отъ Ериния, т. е. Ериолая, и приводить примёры географич. названій, происшедшихь оть сего имени. Но справедливо отвергая мивніе Костомарова, будто Ермань въ качествів донского атамана находился въ московскомъ войске подъ Могелевымъ въ 1581 году, самъ бевъ достаточнаго основанія говорить, что Ермавъ «до пожода въ Сибирь казаковаль на Дону». Ссылка на челобитную одного кавака, который говорить, что онь до похода въ Сибирь «двадцать леть служиль съ Ериакомъ въ полъ-нисколько не указываеть на Донъ.

Въ Новочеркасскъ недавно ръшпли воздвигнуть памятнивъ Ермаку, какъ доискому казаку и покорителю Сибири. Въ виду этого предпріятія, считаю долгомъ указать на то обстоятельство, что историческій Ермакъ является казакомъ волжскимъ, а не доискимъ. Конечно, считая Донъ главною колыбелью и разсадникомъ вольнаго казачества въ Московскомъ государствъ, можно привести Ермака въ нѣкоторую связь и съ Дономъ. Но нусть во всякомъ случат предприниматели памятника знають настоящее состояніе вопроса о происхожденіи Ермака. Не лишнимъ считаю прибавить, что и подлиннаго изображенія этого героя мы не имѣемъ, и что распространенный на Дону и въ Сибири такъ навываемый портретъ его есть изображеніе какого то нѣмецкаго ландскиехта.

70. Изъ Сибирскихъ лътописей такъ-называемая Строгановская приписываетъ починъ казацкаго похода Строгановымъ; но другія лътописи, именно Есипова и Ремизова, выставляютъ его почти самостоятельнымъ деломъ Ермака съ товарищами. Карамзинъ держалея перваго взглада. Небольсинъ старается опровергнуть этотъ взгладъ и подкрепитъ второй, отдавая рёшительное предпочтение показаниямъ лётописи Есипова («Покорение Сибири». Глава IV). Противъ него вооружился Соловьевъ и довольно подробно разобралъ аргументы Небольсина, отстанвая большую сравнительно степень древности и достовёрности лётописи Строгановской. («Исторія Россіи». Т. VI. Дополненіе). При всей логичности и обетоятельности сего разбора, нельзя однако согласиться съ тёмъ, что Ермакъ съ товарищами, предпринявъ покореніе Сибири, явился только послушнымъ орудіемъ въ рукахъ Строгановыхъ. Соображая всё обстоятельства и всё извёстія, мы полагаемъ, что сибирскій походъ былъ предпринять хотя съ одобренія и съ помощію Строгановыхъ, однако главный починъ едва-ли не принадлежалъ самимъ казлідкимъ атаманамъ, и въ особенности Ермаку Тимофеевичу.

Карамениъ и последующие историви почти отвергають повазания такъ навываемой Ремивовой или Кунгурской кетописи, которая составлена вы концѣ XVII в. тобольскимъ боярскимъ сыномъ Ремивовымъ; тогда какъ Строгановскую они относять къ началу этого столетія, а Есинововую къ первой его четверти. (Содержаніемъ своимъ объ эти літописи банзви другь въ другу). Но въ концъ Есиповской прамо указывается на происхождение основной Сибирской детописи вообще; она составилась по почину перваго тобольского архіепископа Кипріана, занимавшаго сію канедру съ 1620 по 1624 г. То же говорить и Ремизова автопись. Савдовательно, самое начало сибирскаго летописанія относится не ранее какъ къ конну первой четверти XVII въка, а Строгановская и Есиповская возинкия еще пованъе. Миллеръ же въ своей «Сибирской исторіи» болье всего пользовался именно летописью Ремизовскою, отличающемся отъ названныхъ двухъ многими своими подробностами. Хотя эти подробности часто носять характерь легендарный и обидують чудесными виденіями и завменіями, однако совершенно отвергать показанія сей літописи едва-ля справединво. Черпая изъ містныхъ преданій и легендъ, составитель ея, повидимому, имъть подъ рукой некоторыя записи или пользовался первоначальнымъ, т. е. Кипріановымъ, собраніемъ этихъ записей; на что (промъ обили благочестивыхъ знамений, предрекавшихъ водворение христіанства въ техъ краяхъ) наменаеть его более подробная, чемъ въ другихъ, н болбе точная хронологія, именно по отношенію къ числамъ и месяцамъ (но не годамъ, которые у него иногда явно перепутаны). На эту черту Ремняовской летописи указаль Л. Н. Майковь въ своемъ историко-хронологическомъ разсуждение по поводу трехсотивтней годов щины присоединенія Сибири (Жур. Мин. Нар. Просв. 1881. Сеятябрь). Онъ сопоставляеть Строгановскую летопись съ Ремивовскою (Есмповскую же вследь за Караменнымъ и Соловьевымъ считаеть только «реторической передёлкой» Строгановской), береть исходнымь пунктомы царскую грамоту отъ 16 ноября 1582 года и приходить къ такому выводу: походъ быль предпринять 1 сентября 1581 года; городъ Сибирь занать 26 октября 1581 года, а Кольцо прибыль въ Москву въ концъ январа 1583 года. Остановимъ вниманіе на этихъ датахъ, особенно на второй.

Кунгурская или Ремивовская леточись местами представляеть ходъ событій болье естественнымь или выроятнымь, чымь Строгановская; а нменно, первая говорить о зимовкахъ, тогда какъ последняя ихъ опусваеть. Такъ по Строгановской ветописи выходить, что вазави, предпринявъ походъ въ сентябре 1581 года вверхъ по Чусовой, въ октябре этого года вошли въ Иртышъ и 26 октября взяли городъ Сибирь. Есть ин котя какая-инбо вероятность, чтобы прибливительно въ полтора месяца они прошлыли все это пространство, да еще переволовлись въ то же время черезъ Уральскій хребеть? Подобная скорость невозможна была бы и въ наше время для мирнаго рачного путешествія (конечно, безъ паровой силы); а для военнаго похода, когда нужно было подвигаться впередъ ощупью, борясь и со всякою нуждою, и съ приредою (въ видъ волововъ, пороговъ, мелей и т. н.), и съ тувемными племенами, когда, переванивъ ва Уральскій хребеть, приходилось вновь строить и снаражать себе струги-эта быстрота немыслима. (Съ вакими затрудненіями сопряжено плаваніе по одной только Чусовой и притомъ не вверхъ, а внивъ по реке, даетъ понятіе «Поведка на реку Чусовую» Е. Янишевскаго. Пермь. 1886). Такой невірозтный факть безь всякой критики принимелся Караменнымъ. Соловьевымъ и другими, касавшимися перваго вавоеванія Сибири, въ томъ числё и Небольсинымъ, повидимому, столь вритически относившимся въ Строгановской летописи! Неть, показанія Ремивовской летописи, что казаки завимовали где-то около Уральскаго волова, потомъ все следующее лето провели въ походе по сибирскимъ ръвамъ, и только въ осени достигли Иртыша-это показаніе гораздо достовървъе. Невъроятно также, чтобы, занявъ городъ Сибирь, они цъный годь медлени посылкою известия о своемь подвиге въ Строгановымъ и въ Москву. Занявъ Сибирь въ октябръ 1582 года, они, конечно. вскоръ затъмъ отправили въсти, и тъмъ болье, что очень нуждались въ подмоге для удержанія завоеванняго. Тогда понятна намъ царская грамота съ укоромъ Строгановымъ, отъ 16 ноября 1582 года. (Она приведена въ Строгановской летописи и перепечатана въ Дополи. въ Акт. Ист. І. № 128). Конечно, въ это время въ Москвъ еще не могли быть получены въсти о вавоевание Сибири. Что васается донесения Пелепелицына о вападенін Пелымскаго князя и самовольномъ отпускі казаковъ въ Сибирь Строгановыми, и это донесение принималось безъ достаточной вритиви. Напримъръ, на его основания полагали, что Пелымский внязь пришель на Пермь въ тоть же день, въ соторый Ермакъ выступнав въ ноходъ, т. е. 1 сентября 1581 года. Но можно ин какимъ-либо однимъ числомъ определить нашествіе толпы дикарей на пустынный, обширный врай? Выраженіе грамоты «въ тоть же день» никакъ нельзя принимать буквально. Видно только, что нашествіе Вогуловъ случилось прибливительно одновременно съ спбирскимъ походомъ Ермака. Еще за годъ до этой грамоты, вменно оть 6 ноября 1581 года, изъ Москвы послано въ Пермь распоряжение воеводъ Пелепелицыну о сборъ ратныхъ людей съ периских волостей и Соли Камской, человекь 200, которые должны помогать острожвамъ Семена и Максима Строгановыхъ, а эти въ свою

очередь должны помогать пермскимъ п усольскимъ мѣстамъ, въ случав нападенія Вогуловъ. Никитѣ Строганову велѣно помогать своимъ родственникамъ, такъ какъ Семенъ и Максимъ приносили на него жалобу. (Дополи. къ Акт. Ист. І. № 126). Эту грамоту тоже связываютъ съ нападеніемъ Пелымскаго княза; но едвали справединво. Вѣроятно, здѣсь имѣется въ виду предыдущее нападеніе мурвы Бегбелія.

Что васается времени, когда казацкое посольство прибыло въ Москву, если пріурочивать его въ январю 1583 года (собственно 1582 г.; нбо мы нивемъ дело еще съ сентябрьскимъ, а не январскимъ годомъ), то выходеть противоречие съ пленомъ Магметкула, о которомъ будто-бы доносить царю посольство, но который случился уже весною, т. е. не ранее марта. Возможно однако и даже вероятно, что известие объ этомъ плене неверно связано съ посольствомъ Ивана Кольцо. Едва-ли для посылки известия о взяти Сибпри казацкие атаманы дожидались, пока они возьмутъ и Магметкула. Его взяли въ пленъ, можетъ быть во время пребывания Кольца въ Москве, и особый гонецъ привезъ о немъ известие. Посольство казацкое, конечно, прогостило въ Москве не одиу недёлю и даже не одинъ мёсяцъ. Притомъ, если бы Магметкулъ былъ взять до отъезда Кольца изъ Сибири, то более чёмъ вёроятно, что торжественное казацкое посольство привезло бы не известие о его плене, а его самого.

Парская грамота Строгановымъ относительно отправви Болховскаго и Глухова съ ратными людьми и приготовленія имъ струговъ въ весеннему походу въ Сибирскую землю напечатана въ «Сибирской исторіи» Миллера (стр. 170—171) и помѣчена 7-мъ января 7092 года (1584), сдѣдовательно, незадолго до кончины Ивана IV. Съ этою датою не согласуется извѣстіе Строгановской лѣтописи, по которой посылка Болховскаго и Глухова состоялась «во второе лѣто по взятіи Спбирскія земли», слѣдовательно, въ 1583 году. Грамота предписываетъ отправить ратныхъ людей на стругахъ весною по половодью, а лѣтопись говорить, что они прибыли зимою пли въ зимѣ. Подобное противорѣчіе, по соображеніи всѣхъ обстоятельствъ, намъ кажется, можно примирить только такимъ образомъ: московскіе ратные люди отправились въ походъ весною 1583 года, а осенью, т. е. уже въ 1584 году, достигли береговъ Иртыша. Можетъ быть, помянутая царская грамота ошибочно помѣчена у Миллера 7092 годомъ виѣсто 7091.

- 71. Сибирскія літописи: Строгановская, Есниовская (изданныя Грагоріемъ Спасскимъ въ журналів «Сибирскій Вістинкъ», 1824 г. и перепечатанныя въ приложеніяхъ у Небольсина), Ремпвовская или Кунгурская (издавная Археограф, комиссіей съ рисунками. Спб. 1880 г.) и Новый літописецъ (издань въ VIII части Никонов. Літоп., и отдільно ки. Оболенскимъ во Временників О. И. и Др. XVII. М. 1853 г.). Ремивовская баснословить и о томъ, что одинъ татаринъ рыболовъ вытащилъ тіло Ермака, котораго узнали по двумъ царскимъ панцырямъ, будто бы на него надітымъ; что татарскіе князья и мурзы разділили между собою его доспіли и оружіє; что туземцы стали ему поклоняться, какъ ніжоему божеству и пр.
- 72. Сибирскія лѣтописи. Миллера «Сибирская исторія». Льготная грамота 1586 г. Вымской вемли князю Лугую въ С. Г. Г. и Д. И. № 54. Другая подобная льготная грамота остякскому князю Игичею Алачееву в

брату его Онжъ Юрьеву въ 1594 г. Ibid. № 63. Что Сейдявъ былъ ввятъ въ плънъ во время битвы, о томъ говорить тавъ нав. Строганов. лът.; а что онъ былъ взятъ помощію хитрости Чулкова, повъствуетъ Есиповская. О киргизскомъ царевичъ, потомъ касимовскомъ ханъ Уразъ Мухаммедъ см. у Вельяминова-Зернова «О касим. цар. и царевич» II. съ 97 страницы. По другимъ источникамъ этотъ царевичъ не былъ взятъ, а самъ выъхалъ въ Москву и вступилъ въ государеву службу. (Ibid. стр. 102.). О сношеніяхъ Москов. правительства и сибирскихъ воеводъ съ сибирскими мурзами и самимъ Кучумомъ въ С. Г. Г. и Д. II. №№ 64—68. Последняя борьба съ Кучумомъ см. Акты Истор. II. №№ 1—23. Никонов .VIII. 38. Летопись Ремизова. О прівядъ въ Москву Кучумова семейства въ Арх. М. И. Д. (Карамз. къ Т. XI. примъч. 34). Миллера «Сибирская Исторія».

73. Авты Истор. І. № 26—52, 345 и 346. «Записви, въ Сибирской исторіи служащія» въ Др. Р. Вивл. Ч. ІІІ. О построенін городовъ и острожковъ, а также о русской колонизаціи подробности и относящіеся сюда архивные акты см. у Миллера «Сибирская Исторія». стр. 226 и далъе. Между прочимъ любопытны сообщенныя имъ свъдънія и акты объ основанін города Пельма и мірахъ противъ непокорнаго пелымскаго князька Аблегирима, котораго потомки являются потомъ тобольскими дворянами. Далъе любопытны подробности, накавы воеводамъ и другіе акты, относящіеся къ построенію города Тары и мірамъ противъ Кучума. Начиная съ 261 стр. Въ приміръ обстоятельныхъ містныхъ свідівній и заботь московскаго правительства о томъ, чтобы никто не избіжаль парскаго ясака, приведемъ изъ одной грамоты роспись татарскихъ волостей съ именами ихъ князей и старшинъ и количествомъ населенія—волостей, расположенныхъ по Иртышу вверхъ отъ Тобольска (стр. 272):

«А отъ Тобольскаго города пошли волости вверхъ по Иртышу въ верхнюю вемлю въ тому въ новому городу ко Яломъ, где поставленъ будетъ городъ Государевъ на Таръ реке. Волость Курдавъ, а въ ней князь Канкуль, а въ ней 350 человъкъ; по Иртышу веды отъ Тобольскаго города 4 дня. Волость Соргачъ, а въ ней внязъ Янбышъ, а людей въ ней 80 человівть, отъ Тобольскаго 8 динцъ. Волость Отувъ, а людей въ ней 15 человівкь, ходу до нее 2 днища. Волость Таву, а въ ней лутчей человъть Ангильдей, а людей у него 10 человъть, ходу до той волости 2 днища. Волость Урусъ, а подей въ ней 6 человекъ. Волость Такувъ, а въ ней лугчей человъкъ Баншепъ, а въ ней 3 человъка. Волость Супра. Волость Аялы, а въ ней ясауль Мамыкъ, а другой Ямгильдей, а людей у нихъ 500 человъвъ. А отъ Тобольскова города до той волости въ судъхъ вверхъ Иртышомъ ходу 15 динщъ. А ясакъ съ техъ волостей дають половину на Государя, а другую половину дають царю Кучуму, блюдяся отъ него войны. И только въ той волости въ Ялахъ станеть городъ Государевъ, ино съ тъхъ волостей ясакъ учиеть сходиться сполна. И Мервлой городовъ, и Турашъ, и Кирпиви, и Малогородцы, что ныив за нагайскимъ мурвою за Альемъ, все будуть къ тому городу, а мочно изъ того изъ новаго города полемъ и въ Пъгую орду (Калмыцкую) по ясавъ посылать, и посылки конныя и пешія для войны. А которые будуть воности и городки есть, и туто ненаписаны, а про техъ сыскать, и съ

О количествъ пушной дани, наложенной на Сибирь, говорится въ Польскихъ дълахъ Архива М. Ин. Д. (Караменъ. въ Т. Х. прим. 44).

74. О каменномъ кремлевскомъ дворцѣ см. Забѣлина «Домашній бытъ Рус. царей». М. 1862. Глава І. Его же «Теремный Дворецъ» въ Памятникахъ древи. рус. водчеств., изл. Рихтеромъ (сгр. 20—32). См. также изсътадованіе В. Е. Румянцева «Видъ Москов. Кремля въ самомъ началъ ХVІІ вѣка», объясняющее нанболѣе древній достовѣрный планъ Кремля временъ царя Годунова, приложеніе къ Амстердамск изданію Географіи Вловія. (Древности. Моск. Археолог. Общ. Т. ХІ, вып. ІІ. М. 1886 г.). Записка о царскомъ дворѣ и Роспись царскимъ кушаньямъ, 1610 и 1613 гг. Акты Истор. Т. ІІ. №№. 355 и 356. Образцы и описаніе древней царской утвари, одеждъ и пр. см. «Древности Россійскаго Государства». Отдѣленія ІІ и ІV. См. гакже Викторова «Описаніе книгъ и бумагъ Дворц. приказовъ». Вып. І. М. 1877. №№ 1 и 2, гдѣ описана царская казна конца XVI вѣка.

Относительно собственно теоретического развитія Московского самодержавія см. любопытное изслідованіе М. Дьяко но ва «Власть Московских» Государей» Спб. 1889. О придворныхъ московскихъ чинахъ проф. Сергвевича «Русси. юридич. древи.». Т. І. Спб., 1890. Вн. 2-я. Гл. 3-я. О наплывъ удъльныхъ вняжескихъ фамилій въ Мосвву со второй подовины XV віна и княжеской окраскі Московской боярской аристовратін у проф. Ключевскаго «Боярская Дума», преимущ. гл. IX. О происхождении думныхъ дворянъ изъ боярскихъ детей «въ думе живущихъ» заметные впервые Соловьевъ. Т. VI. 36. 83; примен. 12 и 36, со ссылками на Акты Зап. Рос. II. 252 и 280 и на Дела Польскія №. 3. Къ Т. VII примеч. 16, ссылка на М. 14, где при прієме Баторієвыхъ пословъ уже упоминаются думные дворяне. «Въ спискъ членовъ боярской думы думные дворяне появляются уже во второй половиев XVI въка, съ 1572 года». (Ключев. Боярсв. Дума. 282). Въ Сборв. Им. Рус. Ист. Общ. Т. LIII. сгр. 40 упоминается въ 1517 году боярскій сынь, «который у Государя въ Дум'в живеть». Легенду о происхождения московскихъ государей отъ Пруса, римскаго выходца, облюбоваль уже Васний III, какъ это видно изъ Герберштейна (его ивмеций переводъ, наданный въ Вънъ въ 1557 году). Грамоту Ивана Грознаго въ Сигизмунду Августу со ссылкой на происхождение отъ Кесаря Августа см. въ Сборників Рус. Ист. Общ. Т. LIX. Что Гровный хвасталь своимь нъмециимъ, а не русскимъ происхождениемъ, о томъ говоритъ Флетчеръ въ гл. V. По всей въроятности эта легенда появилась вслъдствіе соревнованія съ подобной же легендой о происхожденіи Литовсвихъ внязей, а сабдовательно и Ягеллоновъ, отъ римскаго выходца Полемона, относимаго также во временамъ Августа. Сія послівняя дегенда съ особою наглядностью около того времени выступила въ западнорусской хрониев, известной подъ именемъ Быховца. Любонытныя пре-

реванія нев-за царскаго титуца Московск. правительства съ Польско-Литовсиниъ см. въ Сбори. Рус. Ист. Общ. Т. LIX. Первую ссылку Ивана IV на родство своихъ предвовъ съ Августомъ Кесаремъ въ оффиціал. грамоть см. Литов. Метр. І. стр. 127. Боярскія фамилін «вызыжія неъ Прусъ» Н. П. Петровъ въ своей «Исторів родовъ Русскаго дворянства» (Сиб. 1886 г. Т. І. стр. 3-7) пытается произвести изъ Новгорода, где была Прусская улица; отгуда же, отъ новгородца Ратши, современника Александру Невскому, онъ выводить и фамилію Романовыхъ, но не совсвиъ убвантельно. Дваьную рецензію на эту книгу представнаъ А. И. Барсуковъ подъзаглавіемъ «Обзоръ источниковъ и литературы Русскаго родословія». Спб. 1887. Между прочимъ, оспаривая мизніе г. Петрова о новогородскомъ же, а не иноземномъ происхождении Бестужевыхь-Рюминыхь, г. Барсуковъ ссылается на жалованную грамоту Ивана III, отъ 1469 года. Въ подинности этой грамоты сомиввается Д. О. Кобеко («О разработив генезлогических данных» въ симств пособія для русской Археологін» Спб. 1887 г.). Къ его мивнію присоединяется и Н. П. Лихачевъ «Разрядные дьяви XVI въка». Спб. 1888 г. стр. 430. На подражаніе бояръ Ивану Гровному относительно вывода своихъ предвовъ «изъ Прусъ» указаль тоть же Д. Ө. Кобеко («Дополнительная заметка къ статье о разработке генеалогическихъ данныхъ> въ Запискахъ Им. Арх. Общ. Т. III. Спб. 1887.). Но этихъ боярскихъ выведовъ изъ Прусъ еще натъ въ Государевомъ Родословия, хранившемся въ Разрядномъ Приказъ и составленномъ въ 1555 году (Лихачева «Рэзрядные Дьяви». 414 стр.); сабдовательно легенды о нихъ начали слагаться во второй половина XVI вака. Влагодаря возобладавшей съ того времени тенденціи выводить свой родь оть иновемныхь выходцевь, получился весьма странный выводъ: нвъ числа более чемъ 900 нашихъ дворянскихъ родовъ только 90 фамилій, т. е. около 10%, могуть быть отнесены въ русскому происхожденію. См. Загоскина «Очервъ органивадін и происхожденія служнавго сословів». Очеркъ третій. Казань, 1876. Д. И. Языкова «Дети Боярскія» и «Дьяки». (Труды Академін Ч. IV. Спб. 1841.). Любопытны приведенные имъ примъры того, что казаки нногда жаловались званіемъ дётей боярскихъ.

Въ преврасномъ наданіи А. Сапунова «Витебская Старина» Т. IV., поміжна Разрядная внига Полоцкаго похода Ивана IV, 1563 года, гдів находимъ слідующіє чины входившіє въ составъ царскаго полка: «стольнив», и стряпчіє и жильцы, дворяне выборные, князи служилые, съ Москвы дворовые, Коломинчи дворовые и городовые» и т. д. (стр. 27 и 33).

Важивати равсужденія относительно историческаго вначенів и развитія м'встиччества см.: Русск. Историч. Сборн. О. И. и Др. Т. ІІ и V. (Діла по м'встиччеству, собранныя Ивановымъ), Т. ІІІ. (Двіз статьи Погодина), Симбирскій Сборинкъ. Т. І. М. 1844 г. (обширное предисловіе, принадлежащее Д. Валуеву), Московскій Сборинкъ. М. 1847. (статья Соловьева) и обстоятельное изслідованіе А. И. Маркевича «О м'встиччестві». Ч. І. Кієвъ. 1879. Его же «Исторія Мівстиччества». Одесса 1888. Туть въ предисловій авторь добро-

совъстно сознается: «чъмъ больше мы пзучали этотъ вопросъ, тъмъ намъ становилось яснъе, что мы имъемъ дъло съ формами извъстнаго старшинства, которыя хотя и интересны, но имъютъ весьма немного историческаго значенія». Въ приложеніяхъ къ этому труду помъщено любопытное дъло князя Василія Юрьевича Голицына съ княземъ Иваномъ Петровичемъ Шуйскимъ 1579 г. Ноября 8. (Перепечатано изъ помянутаго собранія Иванова и снабжено примъчаніями). Это дъло въ особенности даетъ наглядное понятіе какъ о родословныхъ счетахъ, основанныхъ на степеняхъ родства, служебныхъ назначеніятъ и пр., такъ и о самомъ процессъ мъстничества.

Укавы Ивана IV 1551 и 1580 гг. въ А. А. Э. Т. I. №№ 227 и 308. Указъ его же о случаяхъ отобранія вняжесьні вотчинь на Государя въ Актахъ Ист. I. М. 154. XVIII. Запрещеніе отвавывать вотчины по душе въ больше монастыри, «что бы въ службе убытка не было и вемля бы наъ службы не выходила» Ibid. XIX. Указъ 1550 года объ испомъщении тысячи боярскихъ дътей въ Др. Р. Вива. VIII, въ А. А. Эк. Т. І. №. 215 п во Времен. Об. И. н Др. Кн. 20. Смесь. Туть приложенъ и списовъ испомъщенныхъ служилыхъ людей или такъ наз. Тысячная книга. Упорядоченіе военной службы въ связи съ помъстной системой см. Нивонов. Л. подъ 1556 г. Доп. въ Ав. Ист. Т. I. М. 52. Невоторые изследователи юристы (напр. проф. Загоскиев въ названномъ выше сочиненін) преувеличивають значеніе помъстной системы въ томъ отношеніи, будто раздача помістій (и вотчинъ) иміля въ виду именно установить обязательную военную службу. Въ дъйствительности военно-служниое сословіе, какъ таковое сословіе, образовалось исторически, независимо отъ раздачи вотчинъ и поместій, которыя являются только главнымъ видомъ вознагражденія за службу, а не на обороть, т. е. не главною причивою самой службы. «Служба, и первоначально только военная, была причиною и основаніемъ раздачи пом'ястій» справединво замътпиъ Лакьеръ въ своемъ сочинени «О вотчинахъ и помфстьяхъ». Спб. 1848. Нъкоторые документы XVI в. о верстаніи дътей боярсвихъ, особенно новиковъ, денежнымъ жалованьемъ и помъстъями и о распределенін служебномъ см. «Акты Московск. Государства». Изд. подъ редавціей Н. А. Попова, Т. І. Разрядный приказъ. Москов. Столъ. Спб. 1890. N.M. 17, 18, 30, 33, 35, 39, 40-44.

75. Источники: Судебникъ Ивана IV и Дополнит. въ нему увазы въ Актахъ Ист. I. №№. 153 и 154. «Судебникъ» Изд. 2-е. Сиб. 1786 (т. е. преимущественно Татищевской редакціп, а не первое или Башиловское 1768 г.). С. Г. и Д. І. №. 202 (объ отмънъ тархановъ). Акты Ист. І. № 221 (указы 1597 года о кръпостныхъ холопахъ и бъглыхъ крестьянахъ). Акты Ар. Эксп. II. №№. 20, 23 и 24 (память окольничему Моровову о выходахъ крестьянскихъ, 1601 года; грамота новгородскому воеводъ князю Буйносову Ростовскому о томъ же, и память новгородскимъ пятиконецкимъ старостамъ о томъ же, 1602 года). Акты Арх. Эксп. II. №. 40. (Боярскій приговоръ о бъглыхъ крестьянахъ, 1606 года). Указъ о томъ же 1607 года у Татищева.

Пособія. Бъляева— «Крестьяне на Руси». Спб. 1860. Его же «Законы и акты, установляющіе въ древней Руси кръпостное состояніе».

(Архивъ - Калачова). Погодина «Должно ли считать Бориса Годунова основателемъ врепостного права». Рус. Беседа. 1858 г. вн. IV. Тугъ Погодинъ отвъчаетъ отрицательно на заданный себъ вопросъ и полагаетъ, что вреностное право возникао постепенно, само собой, изъ историчесвихъ обстоятельствъ. На это разсуждение см. критику Костомарова въ Архивъ Калачова. Отвътъ Погодина Костонарову и «Два слова» Костомарова Погодину. Ibid. И о р о ш и на — «Споръ ученых» о връпостномъ правъз. Ibid. Энгельмана Die Leibeigenschaft in Russland. Derpat. 1884. По его мевнію указъ 1597 года о давности и есть искомый указъ о прикръпленіи врестьянъ. По поводу этой вниги любовытно равсуждение проф. Ключевскаго «Пропсхождение крвпостного права въ Россін». (Рус. Мысль. 1885. Августь и Октябрь). Онъ развиваеть главнымъ образомъ приведенное выше положение, высказанное Погодинымъ. Владимирскій Будановъ въ своемъ «Обворь Исторіи Рус. права» (Кіевь 1886) также высказываеть мибніе, что къ концу XVI віжа «перехода уже не было, а быль лишь вывовъ врестыянь», что Борисомъ Годуповымъ «общаго закона о прикрапленіп дано не было», что таковой законъ есть XI глава Уложенія Царя Алев. Мих. (Вып. І стр. 117—119). Противъ такой постановки вопроса возражаеть проф. Сер г в евичт. См. некоторыя справедливыя его замётки о названномъ разсуждении проф. Ключевского («Русскія Юридическія древности». Т. І. Спб. 1890. стр. 258—262).

Татищевъ въ своемъ изданіи Судебника Ивана IV и дополнительныхъ къ нему указовъ, приведя боярскій приговоръ 1597 года о пятилътней давности для сыска бъглыхъ крестьянъ, насколько извъстно, первый вывель отсюда вавлючение, что этому указу предшествоваль другой, относящійся въ 1593 году и запрещавшій вообще престыянскіе переходы. Его мивніе принямъ Караменнъ, и съ того времени обыкновенно общее прикръпление врестьянъ относили въ 1592-93 гг. Того же мизнія держался и Соловьевъ (Т. VII. гл. IV.). Бъляевъ вавъ будто возражаетъ противъ этого мивнія и говорить, что изъ указа 1597 года еще не вытеваеть существование указа 1592 года. «Впрочемъ — прибавляеть онъ должно согласиться, что прикрупление послудовало не ранке 1590 года, нбо въ одной уставной грамоть этого года признается еще вольный переходъ врестьянь на прежнихъ основаніяхъ». (Крестьяне на Руси. Стр. 106). А во второмъ своемъ труде (Законы и акты о вреи. сост. Стр. 90), примо говорить: «Указъ о прикрепленіи крестьянь, по всему вероятію, быль издань между 1590 и 1592 годами». Но уже Сперанскій въ своемъ «Историч. Обозрвнін изміненія въ праві повемельной собственности и въ состоянін врестьянъ» (издан. въ Архив в Калачова) прямо объясняеть указъ 1597 года потребностью правительства положить предълы многочисленнымъ и безконечнымъ искамъ о бъглыхъ престыянахъ, для чего и быль назначень теперь пятильтній срокь. (стр. 35). Погодинъ въ названномъ выше разсуждении по справединости ссылается на это объяснение Сперанскаго. Онъ ссылается также на изследование К. Аксанова (въ Рус. Беседе за 1858 г. вн. III), где последній доказываль существованіе крестьянскаго перехода и после закрепленія не только фе facto, но и de jure. Вовражая имъ, Костомаровъ настанваеть на томъ, что въ 1592 году «что то произопио» въ смыслѣ закрѣпленія крестьивъ. Важною опорою для себя онъ и другіе сторонники того же миѣнія считали указъ царя Василія Шуйскаго 1607 года, приводимый Тагищевымъ.

Указъ сей действительно весьма любопытень. Онъ начинается следующимъ введеніемъ: «літа 7115 (1607) марта въ 9 день царь и веливій князь Васний Ивановичь всел Русін съ отцомъ своимъ святвишимъ Гермогеномъ патріархомъ, со всімъ освященнымъ соборомъ и со своимъ царскимъ сигвлитомъ, слушавъ довлади Поместной небы отъ бояръ и дьяковъ, что переходомъ врестьявъ причиннянся веливія врамолы, ябеды и насилія немощнымъ отъ сильныхъ, чего де при царв Іоанив Васильевичв не было, потому что врестьяне выходь имени водьный: а царь Өелорь Іоанновичь. по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейшихъ бояръ, выходъ врестьянамъ заказаль, и у кого колико тогда врестьянъ было, вниге учинить, и после того началися многія вражды, крамолы и тяжи. Царь Борисъ Оедоровичъ, видя въ народъ волнение велие, тъ вниги оставилъ н переходъ крестьянамъ далъ, да не совсемъ, что судьи не знали, какъ потому суды вершити, ниымъ великія въ томъ учинились распри и наснаія и многимъ разоренія и убивства смертныя, и многіе разбои и по путемъ грабденія содъяшеся и содъваются. Сего ради приговорили есми п уложили по святымъ великимъ соборамъ и по праввламъ святыхъ отецъ. Которые крестьяне оть сего числа предъ симъ за 15 леть въ вингахъ 101 году положены и темъ быть за теми, за вемъ писаны; а будете врестьяне вышли за кого неого» и проч. Далее следують меры противь беглыхь и тых владыцевь, которые ихъ держать. (Судебии къ . Ивд. 2-е. 240-248).

Последователи Татищевского миенія ссылаются на помянутое введеніе въ увазу 1607 года, где Борисъ Годуновъ прямо навывается виновниковъ запрещенія переходовъ, а пятнадцатильтній сровь для возврата бытымъ какъ разъ падаетъ на 1593 или приблизительно на 1592 годъ. Уже Караменнъ заподоврилъ подленность указа 1607 года, навывая его «сомнительнымъ по слогу и выраженіямъ необывновеннымъ въ бумага того времени» (къ Т. Х. прим. 349). Бъляевъ (стр. 111 — 112) пошелъ еще далее и отвергаеть этоть указь, говоря, что сочинень кемь то вы началь XVIII стольтія и прямо по указамъ Петра I», такъ какъ въ немъ встречаются места тождествененыя съ последними. Погодинь тоже считаеть этоть указь подложнымь на основанін заключающихся въ немь противорвчій; напримірь, онь начинаеть сь того, что порицаеть прикріпленіе крестьянъ Федоромъ Ивановичемъ, произведенное яко бы «по наговору Бориса Годунова», а затвиъ предписываеть еще болве строгія меры для ихъ укрепленія. Костомаровь не видить въ указе 1607 года веобъяснимаго противорёчія, такъ вакъ онъ «состоить изъдвухъ частей: довлада и постановленія»; довладъ относится не благосвлонно въ Борису Годунову, а постановление повторяеть его міры. Профессорь Ключевскій, защищая подлинность этого указа, принимаеть мевніе Костомарова и прибавляеть, что предшествующій указу приказный докладь Татищевь наложиль въ совращении своими словами; отсюда необычныя для XVI вака обороты рачи и другія странности. Вивств съ тамъ, г. Ключевскій даеть следующее весьма вероятное объясненіе: «Указь 1607 г., устанавливая 15-летнюю давность для иска о беганхъ, прямо принимаетъ ва основаніе для різпенія таких діль инсцовыя книги 1592-8 (7101 сентябрьскаго) года. Надобно думать, что въ этомъ году закончено было составление писцовыхъ внигь, если не по всемъ уведамъ государства, то по большей ихъ части». Впроченъ еще Сперанскій въ помянутомъ выше его «Обоврънія» относительно пятильтняго срока по указу 1597 г. замътниъ: «Къ постановлению сего срока принято было то основаниемъ, что въ 1593 году учреждены были переписныя винги». По моему крайнему разумению, правы тв, которые отредали существованіе предподагавшагося указа 1592 года о закріпленін крестьянь; но правъ отчасти и Костомаровъ, довазывавшій, что въ этомъ году «что то проивошдо». Это «что то», какъ оказывается, было составление данных писновыхъ внигь, которому соответствують и пятилетняя давность указа 1597 года, и пятнадцатильтная закона 1607 года, и тымь болье, что сей последній прамо ссылается на вниги 7101 года.

Что же васается до введенія въ указу 1607 года или до приказнаго новляда, то съ своей стороны укаженъ на завлючающіяся въ немъ такія положенія, которыя историческими фактами не подтверждаются: эти невърности могле быть сделаны уже самими составителями его дьявами (подъ вліяніемъ возобладавшихъ тогда нареканій на память Годунова), а потомъ еще боле усилены въ вольной передаче Татищева. Во-первыхь, будто при Иванв IV сврестьяне выходь нивля вольный» и потому не причинались «абеды и насилія немощным» оть сильных». Дошедшіе до насъ авты напротивь свидетельствують о техь строгостяхь и стесненіяхъ, которымъ подвергался тогда переходъ, и о техъ насиліяхъ, которыя при семъ нередко терпели крестьяне. Напримеръ, вотъ что говорить нарская грамота, посланная на Бълооверо Миханду Стромилову въ 1559 году: «Писаль къ намъ Успенья Пречистыя Богородицы Кирилдова монастыря нгумень Өеоктисть съ братьею о томъ; которые крестьяне въ Баловерскомъ увядв выходили изъ нашихъ изъ черныхъ волостей въ ихъ Киримова монастыря села и деревни, и за княвей, и за дътей боярскихъ не въ срокъ безъ отказу, и вы де, по нашему наказу, тъхъ крестьянъ изъ. ихъ Кириллова монастыря сель и деревень изъ-за киязей и изъ-за дівтей боярских выводите назадь въ наши въ черныя волости на теже места. гив которой жиль напередь сего». (Рус. Ист. Библ. II. № 36. Спб. 1875 г.). Или воть жалоба, относящаяся въ 1556 году. «Виль челомъ Ивановъ человекъ Володимерова сына Шатилова Оедко на Богдана на Кутувова, а скавываеть: что ден отказань онь наъ-ва того Богдана престьянина Васюка да сына Бутана за государя своего за Ивана, и Богданъ ден у него отвазъ взяль и поніляны пожилые всё пониаль, да посл'я ден того животы ихъ пограбидъ». (Дополи. въ Авт. Ист. I. № 51. XXIV. Тъ же случан приведены у Блюненфельда «О формахъ землевладънія въ древней Россін» стр. 233 н 237).

Во-вторыхъ, будто царь Өедоръ Ивановичъ выходъ престьянамъ замазалъ, «по наговору Бориса Годунова, не слушая совъта старъйш п х ъ бояръ». Эти последнія слова-въ связи съ указаніемъ Татищева на то, что духовные и вельможи, ниви много пустыхъ вемель, перезывали въ себъ врестьянъ отъ мелкихъ владъльцевъ (Судеб. стр. 224)-подали поводъ заключить, будто Годуновъ хлопоталь о прикрепленіи крестьянъ главнымъ образомъ въ интересахъ мелкихъ помещиковъ, т. е. детей боярскихъ, чтобы привлечь на свою сторону это военнослужнае сословіе. Особенно на такомъ завлючении настанвалъ Соловьевъ. (Ист. Рос. т. VII. Гл. IV). Но оно не вполив върно. По встиъ признаванъ, сами болре болье всых стремились къ прикрыпленію крестьянь, и для Годунова было важне всего клопотать о расположение въ себе сословия, стоявшаго во главъ правительственнаго механизма. Указы его 1601 и 1602 года именно запрещають выходы на земляхь боярь и вообще болье крупныхь землевладельцевъ, а разрешають ихъ на вемле меленкъ. И условіе, представленное боярами королевичу Владиславу, о запрещении крестьянскихъ выходовъ, ясно говоритъ, какое сословіе по преннуществу хлопотало о вавръщении крестьянъ. Бояре нивли въ виду не столько возможность перевывать въ себе рабочую силу отъ меленхъ владельцевъ, сволько чувствовали потребность удержать уже жившее на ихъ вемляхъ врестьянское населеніе: скорве они могли опасаться усилившагося крестьянскаго движенія на юго-восточныя окрайны, а отчасти переходовь на болье льготныя земли духовенства, снабженныя разными тарханами. Тв же бояре, пользуясь своею временною верховною валстію, спішная подтвердить и законь 1597 года о томъ, чтобы вольный слуга, прожившій полгода у господина, обращался въ врвпостного холона. (Авты А. Эв. II. № 165. Ав. Ист. II. № 85).

76. «Переписная окладная книга по Новгороду Вотьской патины 7008 года» (1500). Вторая половина. Помъщена во Временнивъ Об. И. и Др. Кн. 11 и 12. Ей предпослано общирное введение севретаря Общества И. Д. Бъляева, подъ заглавіемъ «О повемельномъ владінія въ Московскомъ Государствъ». Отипчіе собственно писцовыхъ внигь отъ перепизныхъ окладныхъ или оброчныхъ опъ опредвляетъ такимъ обравомъ: «въ писцовихъ книгахъ ваписивались и измфривались всв вемля навъстнаго убада, приносящія доходъ и неприносящія; въ переписныть же онладныхъ помъщались только однъ вемли, приносящія доходъ, съ обозначеніемъ сего дохода». (75 стр.). Первая половина переписной оброчной вниги Вотской патины издана Археогр. комиссіей. Спб. 1868. Тою же комиссіей надана «Переписная оброчная книга Деревской пятины 1495 года». 2 тома. Спб. 1859—1862. «Инсцовыя вниги Ижорской вемли» ва 1618-1623 годы, ваниствованныя нев шведских архивовъ, на шведсвомъ явивъ. Томъ І. Отдълъ І. Спб. 1859. Изданіе Археогр. Комиссіи. Ижорская земля это почти та же Вотская пятина; писцовая ся внига по времени еще очень близка къ XVI въку и къ эпохъ русскаго вдъсь владычества и составлена она при помощи русскихъ писдовыхъ кингъ, на что есть въ ней указаніе на стр. 45. Относительно Новогородской земли см. также Неволина «О пятинах» и погостах» Новогородских въ XVI вък. Онб. 1853. Туть въ «Приложеніяхь» заключаются обширныя выписка нав писцовыхъ внигь по всемь патинамъ. Въ Актахъ Юридич. «Сотныя м выписки наъ писцовыхъ книгъ» (біловерскихъ и муромскихъ). Стр. 244 и слідущ. «Писцовыя Новгородскія книги 7090 и 7091 годовъз (1582 и 1583), относящіяся въ Вотской пятинів. Съ предисловіємъ Біляєва. Времен. кн. 6-я. «Писцовыя книги XVI віка». Часть первая. Отділь второй. Изданіе Географ. Общества подъ редавціей Н В. Калачова. Спб. 1877. Здісь заключаются уізяды Ярославскій, Ростовскій, Тверской, Біловерскій, Полоцкій, Вяземскій, Тульскій п нівкоторые другіе.

Пособія по вопросу о крестьянской общині: Біляева помянутов введеніе. Его же «Нісколько словь о вемледілін вы древней Россія». Временникь О. И. и Др. вн. 22. Его же навістная полемика сы проф. Чичернымы (см. примічаніе 40 ко второй части перваго тома моей Исторія Россіи и нрим. 81 ко второму ея тому). Вопрось этоть еще далево невыясневь окончательно. Изътекста и прежних примічаній видно, что мое личное мийніе примываеть болів къ сторонникамы исконной общины, чімы къ ихъ противникамы. Я разділяю главный выводь, сділанный Градовскими: «Государство нашло общину готовою и воспользовалось ею». («Обществеп. влассы въ Россіи до Петра І» въ іК. М. Н. Пр. 1868. Май. 425).

«Приправочная внига Рязанскаго утвяда 7124 (1616) года» и «Приправочная книга по Московскому увяду 7094 (1586) года» во Временникъ Об. И. и Др. кн. 13 я. Въ предисловін къ этимъ книгамъ надатель ихъ Бъляевъ объясняеть, что «Приправочныя книги составлялись собственно для засвидетельствованій, на вавихъ правахъ кто владееть вавимъ педвежнициъ имъніемъ.» «Въ нихъ записывались только одни частныя имінія, т. е. вотчинныя, помістныя и церковныя, о земляхь же черныхъ и дворцовыхъ вовсе не упоминалось». (Последнее не совсемъ точно, такъ какъ въ этихъ книгахъ иногда упоминаются розданныя въ помъстья «прежде бывшія дворцовыя» вемли). Далье Бълневъ на основанін даннаго отрывва неъ Московской Приправочной вниги (содержащаго описание только Горетовского стана) дълветь следующие любопытные выводы: 1, все поместныя земли вдесь состояли изъ земель, отобранныхъ Иваномъ IV у старыхъ бояръ и служилыхъ дюдей и пожалованныхъ новымъ людимъ; 2, еще большая часть этихъ отобранныхъ венель подъ видомъ порожнихъ и оброчныхъ оставлена въ непосредственномъ въденіи правительства; частію он'в доставляли государю доходъ своими оброками, а частію составляли запась для новой раздачи служилымъ людямъ: 3, самое же большое количество частных вемель этого стана состояло въ монастырскомъ и вообще въ церковномъ владенін; что объясняется не одними, доброводьными пожертвованіями на поминъ души, но н, главнымъ образомъ, явною и тайною покупкою: угрожаемые секвестраціей и другими неввгодами, частные владильцы старались сбывать свои иминія продажею въ другія руки; а главными покупателями являлись большіе и богатые монастыри, которымь не грозила секвестрація и другія опасности; причемъ совершалась иногда тайная продажа подъ видомъ отваза на поминъ души, на перковное строеніе и т. п. Эта уловка віроятно и была одною изъ причинъ указа 1576 года. Иванъ IV запретиль пріобретеніе вовемельных владеній именно богатымь монастырямь, не подвергая тавому же стесненю монастыри бъдиме. А такъ какъ въ данной Приправочной книге 1586 года изъ большого количества нахотной земли въ Горетовскомъ стаку, состоявшей за монастырями и вообще церковной (9422 четвертей), совсемъ не упоминается о вновь пріобретенныхъ участкахъ, то надобно полагать, что указъ царя Ивана Васильевича пока соблюдался строго.

Относительно оцінки натуральнаго оброка на деньги, любопытных свідінія даеть Переписи. книга. Вот. пятины, изданная во Временникі О. И. и Др., кн. 11 на стр. 2. Туть съ трехъ деревень Веливаго внязя, заключающих въ себі 4 двора съ 7 человінами и шестью обжами земли, положено оброку: «денегь пять гривень, а хліба положено по спонь пять коробей ржи, пять коробей овса; а въ которомъ году не взяти оброку хлібонаго хлібомъ, и за хлібов положено деньгами за коробью ржи десять денегь, за коробью овса пять денегь, и того за хлібов деньгами нять гривень и пять денегь. И всего оброку положено деньгами и за хлібов десять гривень, пять денегь, опричь обежные дани. А нам'єстича корму, нам'єстинка Ладожскаго и съ тивуномъ и съ доводчикомъ—всего корму во весь годъ, на три праздника со шти обежь, гривна и двінаддать денегь».

Относительно городовъ, въ Инсцовыхъ внигахъ XVI въка, издан. Географ. Обществомъ, особенно любопытна опись города Тулы (1587-1589 гг.), въ сожальнію домедшая до нась сь пропусвами и перебитыми листами. Описи самого времля, его стенъ и башенъ недостаетъ. Есть только отрывовъ: «Ворота Одоевскіе, а на нихъ башия,а на башив 3 пищали сороковыхъ на собавахъ, у двухъ ядро гривенка бевъ чети, у третьей ядро поигривенки; да въ обходъ на воротахъ пушка ядро каменное 2 гривенки, на собавъ. Башня наугольная Спасская, а на ней 3 инщали сороковыхъ на собакахъ, ядро у всехъ гривенка бевъ чети». При всявой пушев и пищали туть умоминается приставленный къ ней пушкарь: Васька Степановъ, Левъ Демидовъ, Вогдашко Даниловъ и пр. Далье, въ «городь», т. е. въ кремль, описываются: Соборная церковь Архистратига Гаврінла, деревянная «на ваменное дёло», при чемъ исчислеются главные въ ней образа и богослужебныя вниги; потомъ теплал церковь Успенія Богородицы тоже деревянная; упоминаются Соборный протопопъ Дементій, два попа и одниъ дьяконъ. Перечисляются въ городъ осадные дворы дворянь и детей боярских съ обозначениемъ проживавшихъ въ нихъ дворниковъ, изъ которыхъ кто оказывается сапожвикомъ, кто кожевникомъ, кто портнымъ, мясникомъ, плотникомъ, конюхомъ, пастухомъ и т. п. Есть въ числе дворниковъ «скоморожи», есть и «чорной старецъ нконнивъ». А некоторые дворы оставались совсемъ бевъ дворинковъ. «И всего въ Туле внутри города всякихъ осадимих дворовъ: дворъ намъстинчъ, да дворъ владыченъ, да 2 двора ионастырскихъ, да дворъ протопоновъ, да 124 двора дворянъ и детей боярскихъ, а въ нихъ 105 человъвъ дворнивовъ, да дворъ пустъ государевъ, да 6 мъсть дворовыхъ». Кромъ семи осадныхъ дворовь въ городъ перечисляются «осадныя клетн», или постройки, навначенныя на военное время для пушкарей, затинщивовъ, ямсвихъ охотнивовъ, стральцовъ, черныхъ посадских людей и посадских священнивовъ. Дале описывается Тульскій

посадъ. Въ немъ: монастырь Предотечинской въ Никитцкомъ концъ, съ его двумя церквами и въ нихъ нконами, утварью, книгами, ризами, колоколами и пр. Туть на колокольнъ теплой церкви Похвалы Богородиды упоминаются часы боевые. Къ монастырю примываеть его слободка, въ которой живуть крестьяне пашенине и торговые, всего 14 дворовъ, а людей въ нихъ всего 16 человекъ. Далее въ Нивитскомъ концъ, названномъ по церкви Никиты мученика, и въ другихъ частяхъ посада исчисляются опять осадные дворы детей боярскихь съ ихъ дворнивами. Потомъ перечисляются торговые давки, клети, онбары, приствиви, свамы и шелаши. Предметы торговли: поставцы, ложки и прочая деревянная посуда, дапти, ножи, подошвы, сапоги, медъ, соль, солодъ, рыба, сельди, мясо, москотины, масло, мыло, крашенина, ремни, увды, горшин, серьги, ножи, образа («на промънъ»), колеса, кирпичи, горшки, ленъ, шубы, серияги, овчины, желево, хлебъ, колачи, пироги. ввасъ. «Всего тягимът давовъ и витей 262 да 32 онбара да 2 приствица». «А оброву платить съ давовъ въ Большомъ Приходе по 17 рубдевъ и по 23 адъна и по 2 денги, да пошлинъ съ того оброку 29 адтынь 3 деньги, съ рубля по 10 денегь, а разводять торговые люди съ давовъ обровъ межъ собя сами, смотря по человеку и по товару». Скамей торговыхъ всего 118, а шелашей «на площади противъ города» 13. Оброку платилось въ Большомъ Приходе со скамей и нелашей 3 руб. 31 алт., да пошлинъ съ того оброку 6 алт. полчетверти деньги, съ руб ия 5 ленегь. Кром'в черныхъ посадскихъ июдей и крестьянъ въ числе торгующихъ упоминаются и служилые люди, вавъ пушкари, затинщики, воротники, стръльцы и даже черкасы, т. е. малороссійскіе казаки. При невоторых церквахь упоминаются велкій, въ воторых сживуть инщіе, питаются о церкви Божіей». За тульскими пушкарями и затинщиками по этой описи числилось въ разныхъ пустошахъ пахатной доброй вемли 253 чети, въ одномъ полъ, а во всъхъ трехъ поляхъ слъдовательно божье 700 четей, божье 350 десятинь. Упоминается туть и одно помыстье въ 60 четей (въ трехъ поляхъ), которое прежде было свемлей посадской» — указаніе на то, какъ правительство обрівниваю вемли городскихъ общинъ въ пользу служилыхъ дюдей. Упоминается въ конце Ямская слобода съ принадлежащими ей участвами, пашенными и луговыми.

За тымъ вюбопытна въ тыхъ же Писцовыхъ книгахъ опись города Коширы, преимущественно ея посада (1578 и 1579 гг.). Посадской земли въ Коширъ насчитывается 765 четым въ полъ, а въ дву потомужъ (слъд. всего 2295 четей или около 1150 десятинъ), и лугу 150 десятинъ, съ котораго добывалось съна слишкомъ 3000 копенъ. Далъе въ этихъ книгахъ заслуживаютъ вниманія описи города Городенска на ръкъ Веневъ «подъ засъчнымъ лъсомъ» и Епифановскаго острога на Дону (1571 и 1572 г.г. на стр. 1538 и 1588). Это обравцы тъхъ городовъ и остроговъ, которые обороняли наши украйны со стороны Крымцевъ; онъ даютъ подробныя свъдънія о характеръ и равиърахъ стънъ, башенъ, воротъ, о количествъ и объемъ наряду, т. е. пищалей и ядеръ, о надолбахъ и другихъ средствахъ укръщенія мъстности. Кромъ того любопыт-

на «Сотная (опись) на Муромскій посадъ» 1574 года. Она недана въ Автахъ Юридическихъ (стр. 247-251). Изъ этой описи видно, что Муромъ хотя и занималь въ военномъ отношеніи положеніе довольно безопасное, однако находился въ упадкъ сравнительно съ прежнимъ временемъ. «Въ Муромъ на посадъ, за городомъ, Государя Царя и Великаго внязя дворъ противъ Николы Мокраго, а на немъ хоромы, горнецы в повалуши и стин стинан и развалились, а живуть въ немъ дворника Ивашка Шевякъ неремественой человъкъ; Царя же и Великаго князи дворъ поледенной (ваведывавшій рыбнымъ весеннить сборомъ), а ставятца на томъ дворъ Царя и Великаго князя подключники да повары, коли живуть у Государя рыбныя дован. На посаде жъ противъ Николы Чудотворца что на Мокромъ Царевъ и Великаго князя дворъ зелейной (пороховой); да протявъ города во рву Ц. и В. князя вощетня, а въ ней торговые люди, а окупають пробивають воскъ тамгою». Эта опись обначеть особеннымъ исчислениемъ торговыхъ рядовъ (Бѣлый, Гостинный, Рыбный) съ ихъ лаввами и другихъ торговыхъ помъщеній. Всего на посадъ оказывается тяглыхъ дворовъ 111, да 107 дворовъ пустыхъ, да дворовыхъ пустыхъ месть 520. А лавокъ, полковъ, лубениковъ и онбаровъ съ прилавками всего 319, а оброку съ нихъ 46 руб. А пашни у посада «во всъхъ трехъ поляхъ худые вемли» 608 четын. «А верстатись Муромскимъ посадскимъ мюдямъ межъ себя Государевыми подати, всявими разсчеты, вийстй самимь, по своимь животамъ и по промысламъ». Посадскіе муромскіе причисляются къ «молодымъ людямъ»; очевидно по бедности своей городъ этотъ высокихъ торговыхъ статей не имѣлъ.

Въ помянутой выше Приправочной книгѣ Разанскаго уѣзда описаніе острога Печерниковъ 1616 года, т. е. времени очень бливкаго къ данной эпохѣ. А въ сочиненіи Неволина о Пятинахъ и Погостахъ въ примѣчаніяхъ см. выдержки ивъ Новогород. писцовыхъ книгъ о городкѣ Дѣманѣ (стр. 224), Сумскомъ острогѣ (168), о посадѣ Ладожскомъ (45), городѣ Копоръѣ (29), Яма (41) и др. Въ перепис. оклад. книгѣ Вотской пятины, во Временникѣ, описъ городовъ Орѣшка (кн. XI. стр. 111), Корелы (кн. XII. стр. 1—7) и пр.

Относительно городовъ данной эпохи пособія: Плошинскаго «Городское Состояніе Рус. народа въ его историч. развитіи». Сиб. 1852. Соловьева—«Русскій городь въ XVII вѣвѣ» (въ жури. Современнивъ). То, что здѣсь говорится о XVII вѣвѣ, въ значительной степени относится и въ XVI-му. Костомарова—гл. 11 въ «Очервѣ живни и нравовъ Великорус. народа въ XVI и XVII стол.» Сиб. 1860. Тихо и равова —«Владимірскій сборникъ». Леонтовича общирная статья, написанная по поводу изслѣдованія Самоквасова о древнить городахъ Россіи и напечатанная въ «Сборнивѣ госуд. знаній». Т. И. Сиб. 1875. А. К. Ильинскаго «Городское населеніе Новгородской области въ XVI в.». (Ж. М. Н. Пр. 1876. Івнь). Здѣсь говорится собственно о рядкахъ, которые представляють присущій Новгородскому краю разнообразный типъ городскихъ или собственно посадскихъ промышленныхъ

чосенковъ. И наконецъ заслуживаетъ вниманія пяслідованіе Чечули на «Города Московскаго Государства въ XVI вікі». Сиб. 1889. Изслідованіе это, нивющее своею вадачею опреділить составъ городскаго населенія, его занятія и повинности, главнымъ обравомъ основано на писдовыхъ книгахъ; причемъ обворъ городовъ разбить на 6 географическихъ группъ. Реценвія на сію книгу П. Ө. Симсона (Ж. М. Н. Пр. 1890. Мартъ), автора «Исторіи Серпухова», въ приложеніяхъ въ которой пом'вщена Сотная опись Серпуховскаго посада 1552 года, представляющая также любопытный матеріаль для характеристики городовъ XVI віка. (М. 1880 г.). Другая рецензія на туже книгу, Платонова (Ж. М. Н. Пр. 1890. Май); послідній упрекаеть автора за то, что онъ не уясниль разные типы насселенія, обозначаемые въ источинкахъ словомъ «городъ».

77. О Губныхъ старостахъ упоминается въ царскомъ Судебникъ въ стать 60. Губная Баловерская грамота 1539 г. въ Авт. Арх. Эв. І. . 187. Перепечатана у Владимір.-Буданова съ комментаріами во второмъ выпуско его «Христоматін по исторін Рус. права». Ярославль. 1873 г. Каргопольская губная грамота 1589 г. въ Дополн. въ Ав. Ист. 1. Ж. 31. Далее губныя грамоты: Солигалицкая 1540 г. въ Ак. А. Экс. I. М. 192. Невоторымъ селанъ Тронцкаго монастыря въ 1541 г. Ibid. №№ 194 и 224; всёмъ вотчинамъ Тронцкаго м. въ 1586 г. Ibid. №. 330. Бъловерская вторая грамата, 1571 г. lbid. М. 281. Уставныя вемскія грамоты: Важская 1552 года въ Ак. А. Эк. І. М. 234 (перепечатана съ комментаріями у Влад.-Буд.). Двинская уставная гр. 1556 г. 4bid. М. 250. Переяславскимъ рыболовамъ 1555 г. Ibid. М. 242. Въ этой именно грамоть, данной рыболовамъ, которые «судомъ и кормомъ» были подчинены «волостелямъ столенча пути», говорится о докувъ правительству отъ безпрестанныхъ челобитій и о намфреніи правительства чво всёхъ городёхъ и волостёхъ учинити старость излюбленныхь». Указъ 1556 года въ такомъ смысле см. дополнительные указы къ Судебнику у Татищева въ изданіи 1786 года статья 103. Устав. гр. Переяславскаго увяда царскихъ подклетныхъ сель крестьянамъ 1556 г. въ Акт. Ист. І. М. 165. По этой грамоть врестьяне освобождаются соть ключнича и оть посельнича суда и оть ихъ пошлинимхъ людей», а судятся своимъ выборнымъ судьей и при немъ четырьмя выборными целовальнижами. Судная грамота удвивнаго князя Владиміра Андреевича Замосковской Вохонской волости, бобровничьей полусохи, престыянамъ, 1561 г. (подтверждена потомъ царемъ Иваномъ IV) въ А. А. Эк. I. №. 257. По этой грамоть крестьяне освобождаются соть суда волостелина и оть довчаго, и отъ ихъ пошлинныхъ людей», а на место ихъ поставляются судьн, излюбленные врестьянами изъ своей среды. «Сличенный тексть всёхъ доселе напечатанныхъ губныхъ грамоть XVI и XVII вака» - В. Ерамкова, М. 1846. Относительно того, какъ губныя и вемскія учрежденія со второй половины царствованія Ивана IV изъльготы стали превращаться въ повинность, ясное указаніе находимь во второй губной Бізловерской грамоть 1571 года. Губные старосты потомъ отчасти набираются жителями, частію уже навначаются правительствомъ; а губные ціловальники прямо взимаются съ крестьянских сель и разверстываются подобно другимъ повинностямъ, наравить съ обязанностью поставлять сторожей, биричей и палачей. Оть этой повинности иногда освобождаются, наприміръ, монастырскіе крестьяне, наравить съ другими льготами. См. жалован. гр. Валаамскому монастырю 1578 г. въ Ав. А. Э. І. Ж. 300 и царскую грамоту Троицкому Сергіеву монастырю 1601 г. Ibid. П. Ж. 19.

Важивний пособія для изученія вопроса о губных и земских учрежденіях представляють: Чегловова «Объ органах судебной властивь Россіи» (въ Юридич. Сборник Мейера. Еаз. 1855). Чичерина—«Областныя учрежденія въ Россіи» М. 1856. (Критиви на это сочиненіе: Калачова въ ХХVІ присужд. Демидов. наградь; Кавелина въ Отеч. Зап. Т. 109. И. Кр. . . ва въ Рус. Бесёдё). Дмитріе ва «Исторія Судебных» инстанцій». М. 1859. (Разборъ сего сочиненія Калачовымъ въ ХХІХ присужд. Демидов. наградъ). Андреевска го—«О нам'єстникахъ, воеводахъ и губернаторахъ». Спб. 1864. Лох вицваго—«Губернія. Спб. 1864. (см. І главу). Градовска го «Исторія м'єстнаго управленія въ Россіи». Т. І. Спб. 1868. Отчасти Хліб вивова «О вліяніи Общества на органивацію государства». Спб. 1869. Вообще для м'єстныхъ правительственныхъ учрежденій любопытны «Уставныя грамоты ХІУ—ХVІ вв.»—Ивслітдованіе Н. За госки на. 2 выпусва. Казань 1875—1876 гг.

Губимя в общинныя вемскія учрежденія XVI въка въ нашей исторической и юридической литература сдалались извастим подъ названиемъ «реформъ Ивана IV» и прямо приписывались личному его почину. Особенно ярко это возврвніе выступняю у Соловьева въ его «Исторів Россін» и въ сочиненіяхъ Кавелина (напр. «Взглядъ на юридическій быть древней Россіи»). Простое увазаніе на хронологію губныхъ и земсвихъ уставныхъ грамоть устраняеть такое возврвніе: первыя навестныя намъ губныя грамоты относятся въ 1589 году, вогда Ивану IV было 9 леть оть роду и когда онъ еще не могь интть нивакого самостоятельнаго участія въ управленін. А уставныя грамоты, дававшія общинамъ земскія самоуправленія, относятся въ періоду наибольшаго вліянія Сильвестра в Акашева, и наобороть въ этомъ виде оне почти не встречаются во второй половина царствованія Грознаго. Ясно, что не его личному почину принадлежали эти полытки возродить къ новой жизии древне-русскія общинныя начала. Псвовская летопись, сообщая подъ 1541 годомъ овведеніи губной грамоты въ Пскові и происшедшемъ отсюда облегченін для гражданъ, прибавляетъ, что оно продолжалось «не на много» (лътъ), «н паки нам'встинки премогома» (П. С. Р. Л. IV. 304). Ясно, что реформа, введенная въ малолетство Ивана IV его именемъ, потомъ была ниъ же отменена, когда онъ стель править вполие самостоятельно и произвольно.

78. О Московских приказах см. Флетчера главу Х. Котошихна, хотя онъ относится собственно въ XVII въку. «Московские стариниме приказы» Новикова въ Древи. Рос. Вивл. XX. По словамъ проф. Загоскина, «вся эта работа Новикова (на сколько она касается личнаго состава приказовъ) — основывается именю на за-

чисных книгахъ Московскаго стола». («Столы Разряднаго приваза» Казань. 1879. стр. 8. Изъ Учен. Зап. Казан. Университета). Потомъ, Мальгина «Опыть Описанія стар. судеб. м'єсть Рос. госуд.» Сиб. 1803. Успенскаго «Опыть повыствованія о древностяхь русских». Харьковъ. 1818. Неволина Поли. собраніе сочин. Т. VI. Тродины «Исторія судеб. учрежд. въ Россіи». Спб. 1851. Выше названныя сочч. Чегловова «Объ органахъ судеби, власти въ Россіи». Дмитріева «Исторія Судеб. инстанцій». Градовскаго «Исторія міст. управ. въ Россін». Хліб нивова «О влівній Общества на органия. госуд—ва». Владим і р с к.-Буданова «Христоматія по исторіи рус. права». Ярославль. 1871. (См. некоторыя примечанія по 2 и 3 выпуску). И ванова «Описаніе Государст. Разряднаго Архива». М. 1842 (Туть о Разрядножь Приказт). Милюкова— «Оффиціальныя и частныя редакція древнъйшей Разрядной вниги.» (Чт. О. И. и Др. 1887. Кн. 2). Е гоже: «Къ вопросу о составления Разрядныхъ внигъ» (Ж. М. Н. Пр. 1889. Май) — написано по поводу следующаго сочинения: Лихачева «Разрядные дьяви XVI въка». Спб. 1888. Сочинение это представляеть много любопытныхъ подробностей и рядъ частныхъ неследованій. См. рецензін на него Козеко въ Ж. М. Н. Пр. 1889 г. Марть, и проф. Д. А. Корсакова Ibid. Октябрь. Отвътъ автора сему последнему отдъльной брошюрой («Отвътъ суровому вритиву». М. 1890). Объяснение названия четвертями приказовъ Посольскаго, Помъстнаго, Разряднаго и Казанскаго, какъ четырекь отделеній думской канцеляріи, принадлежить профф. Загоскину (исторія права Москов. Государства. ІІ. 42, 47-48) и Ключевскому («Воярская дума», стр. 425, 1-го неданія). Это объясненіе основано на извёстін Флетчера о сихъ четвертяхъ и управлявшихъ ими дьякахъ; на что указано и въ названномъ сочинении Лихачева, стр. 75. Противъ нихъ возражаетъ г. Милюковъ: онъ полагаетъ, что Флетчеръ сившалъ овначенные приказы съ финансовыми четвертями, на которыя делился Большой Приходъ. («Государств. хозяйство Россін въ связи съ реформой Петра В.». Вступительная глава. Журн. М. Н. Пр. 1890. Сентабрь).

Существованіе прикавовъ Разбойнаго и Посольскаго указано на планѣ Москов. Кремля у Блавія. См. выше назван. наслѣд. Румянцева о семъ планѣ въ «Древностяхъ» Моск. Арх. Об. Т. ХІ. Вып. 2. Проф. Лео и то в и тъ дѣлаетъ попытку объяснить происхожденіе Московскихъ прикавовъ наъ монгольскихъ «днвановъ» нли палатъ («Къ исторін права Русскихъ инородцевъ». Одесса. 1879 г.).

О Боярской думі вывытся два сочиненія: Н. П. Загоскина и В. О. Ключевскаго. На трудъ г. Ключевскаго см. рецензін Владимірскаго-Буданова въ «Сбор. Госуд. знаній». Т. VIII, и Левицкаго въ Жур. М. Н. Пр. 1884. Сентябрь и Ноябрь.

О земских соборахъ: П. Павлова «О некоторыхъ земских соборахъ XVI и XVII столетій». Отеч. Зап. 1859. Т. СХХ. Университ. актовая речь Беллева «Земскіе Соборы на Руси». М. 1867 г. Чичерина: «Народное представительство». Спб. 1866. Гл. V. Сергевича «Земскіе соборы въ Московскомъ государстве». (Сборникъ Госуд.

внаній. Т. ІІ. Спб. 1875). Загоскина--«Исторія права Москов. государства». Томъ первый. Казань. 1877. К. А в с а в о в а «Кратвій историческій очеркъ земскихъ соборовъ» (День. 1862. №. 13). Дитятина «Роль челобитій и вемскихъ соборовъ въ исторіи права Москов. государства» (Рус. Мысль 1880 г. Т. V.). Платонова-«Заметии поисторін Москов, земскихъ соборовъ» (Ж. М. Н. Пр. 1883, кн. ІП). Обстоятельное изследование Латвина «Земские Соборы древней Руси». Спб. 1885. Владимірскаго-Буданова критическая замітка на помянутое наследование Сергевнича въ Киев. Универс. Известиять 1875 г. Октябрь, и «Обворъ исторіи Рус. права». Вып. І. Кіевъ 1886. Липинсваго критическая статья о помянутомъ сочинени Латвина въ Ж. М. Н. Пр. 1886 Май. Критич. замътки на тоже сочинение у Дитятина «Изъ исторін рус. ваконодательства». Рус. Мысль. 1888. Январь. Ключевска го-«Составъ представительства на вемсвихъ соборахъ древней Руси». (Рус. Мысль. 1890. Январь). Въ сей последней статью разсматривается попреннуществу соборъ 1566 года. Авторъ ея этотъ соборъ по составу считаеть наиболье дворянскимъ: собраны были столичные дворяне и дъти боярскіе, имъвшіе помъстья въ увядахъ мобиливованныхъ для. войны. А упоминаемыхъ на соборѣ с мольнянъ онъ считаетъ «особымъ разрядомъ столичнаго московскаго купечества», соотвётствующимъ повдивйшей «суконной сотив». Повидимому, онъ склоняется къ тому выводу, что этобыль соборь изъ лиць не выбранных какими-либо обществами, а скорыеприглашенныхъ прямо правительствомъ.

Вопросъ о Соборъ 1584 года довольно подробно разобранъ въ внигъ. Латенна (стр. 85-89) на основани извъстій Псков. лътописи, Льтописи о мятежахъ, Новаго Летописца, Петрея, Массы и Горсея. Прв неопределенных выраженіяхь прочихь источниковь важно свидетельствопоследняго какъ очевидца. «4 мая-говорить Горсей-происходиль нардаменть, собранный изъ мигрополита, архіепископовъ, епископовъ, игуменовъ, высшаго духовенства и всего дворянства». Въ этихъ словахъ обывновенно усматривали указаніе на земскій Соборь; мнѣ кажется вѣроятиве предположить, что Горсеевь «парламенть» въ данномъ случав. означаеть скорве расширенную боярскую Думу, т. е. усиленную дворянами, прибывшими изъ областей, и соединенную съ духовнымъ или «освященным» Собором». Во всяком» случай не думаю, чтобы этогъ. соборь быль соввань для избранія царя, какь послідующіе соборы. Законнымь преемникомъ Ивана IV быль уже сынъ его Өеодоръ, и въ избрании не былонужды; скорве была потребность въ укрвиленін его на престоль и въ обсуждении и вкоторыхъ важныхъ государственныхъ вопросовъ. По в фроятному мивнію Костомарова, тоть же соборь въ Іюнв 1885 года занямался вопросомъ объ уничтожения тарханныхъ грамотъ. (Новое Время. 1880. № 1488). Соборный акть объ этихъ грамотахъ говорить, что царь «совътованся со всъмъ освященнымъ Соборомъ, со всъми бояры и со всъмъ синвлитомъ». (С. Г. Г. и Д. І. №. 202). Бояре и «весь синвлить» несомивно означають успленную боярскую думу; она является здвсь въ соединения съ «освященнымъ Соборомъ», т. е. съ высшимъ духовенствомъ.

- 79. К. Весековскаго «Начало и постепенное преобразование» системы повемельныхъ налоговъ въ Россіи» (Ж. М. Гос. Им. 1841. ч. І). Гр. Д. Толстаго «Исторія финансовых» учрежденій Россіи» Спб. 1848. В. Кури: «О прямыхъ налогахъ въ древней Руси». (Юридич. Сборнивъ, издан. Д. Мейеромъ. Казань. 1855.). Е. Особина «Внутреннія таможенныя пошлины въ Россіи». Казань. 1850. Любопытная критика Бълдева на это изследование въ «Москвитанине» 1850 г. Ноябрь. Ответь Осожина на сію критику подъ заглавіемъ «Нівсколько спорныхъ вопросовъ по исторіи русскаго финансоваго права» (въ помянутомъ Юридич. Сборникъ Мейера). Е го же: «О понятіи промысловаго налога и объ историческомъ его развитии въ России». Казань. 1856. В. Невабитовска го «О полатной системи въ Московскомъ государстви» (Собр. сочч. Кіевъ. 1884). Бъляева: «О доходахъ Московск. Государства» (Чт. О. И. п Др. 1885, кн. І). Изъ неоземцевъ наиболте подробныя свёдтнія даеть Флеттерь. Хотя онъ быль короткое время въ Россіи, но очевидно польвовался сообщеніями Горсея, который жиль въ ней долго и зналь ее довольно хорошо. О томъ см. Середонина «Англійскія нав'ястія о Россін во второй половины XVI въка». (Ж. М. Н. Пр. 1885. Декабрь). Заметен иновемцевъ о Московской финансовой системъ собраны въ сочиненім проф. Ключевскаго «Сказанія иностранцевь о Московскомь государствъ. М. 1866. См. главу VI. (Уже въ XVIII) въвъ некоторый сводъ иностран. извъстій о Россіи XVI и XVII вв. представденъ въ соч. Мейнерса Vergleichung des aeltern und neuern Russlandes. 2 Bnd. Leipz. 1798). Въ последнее время вышли: Н. Чечулина «Начало въ Россіи переписей и ходъ ихъ до конца XVI вѣка». Спб. 1889. Изследованіе А. Лаппо-Данилевскаго «Организація прамого обложенія въ Московскомъ государствів со времень смуты до эпохи преобразованій». Спб. 1890. Авторъ слегка касается и XVI вёка. Нёкоторыя дополненія и поправки въ сему труду см. у г. Милюкова выше названное соч. «Госуд. хозяйство Россін» Ж. М. Н. Пр. 1890. Сентябрь. Туть онь между прочимь делаеть следующие выводы: «Московский Большой Дворець первоначально одинь ведаеть все доходы Московскаго Государства. Къ последней четверти XVI века, однако, находимъ доходы государственные уже выдъленными изъ доходовъ дворцовыхъ, вифств съ ними выделяется и Дворцовый Большой Приходъ». «Областные финансовые округа сформированись въ последней четверти XVI в. внутри ведомства Большаго Прихода» (стр. 33-34). Относительно питейныхъ доходовъ, некоторое количество данныхъ собрано у Прыжова «Исторія кабаковъ въ Россін». Спб. и М. 1868. - Сочиненіе, отличающееся тенденціознымъ характеромъ и безпорядочнымъ изложеніемъ.
- 80. «Книга боярская 1556 года», заключающая перепись военнослужилых дворянь и детей боярских, напечатана у Калачова въ «Аркней историко-юридич. свёд.» Кн. ПІ. Сиб. 1861. Книга эта любопытна еще по отношенію къ системъ кормленій. Туть отразился переходъ отъ кормленій непосредственных въ ихъ выкупу или замёнё денежнымъ окладомъ, по приговору 1556 года. Но это указано въ моей полеми-

ческой замъткъ по вопросу о кориденіяхъ (Рус. Стар. 1890. Ноябрь). О стръльцахъ см. Акты И. І. Ж. 339. П. Ж.: 24, 46. Акты Юрид. М. 296. О распредъленіи на полки, отношенія ихъ старшинства и мъстич. случаи воеводъ см. Разряды Др. Р. Вив. XIII. А. И. М. 355 и С. Г. Г. и Д. П. М. 38.

О московскомъ войскі въ XVI віні сообщають пностранные писатели: Герберштейнъ (Rer. Moscov. Commentarii), Павель Іовій (De legatione Basilii Magni Pr. Mosc.), Климентъ Адамъ (Anglorum navigatio ad Moscovitas — вдъсь передаются извъстія Ченслера съ нъкоторыми добавленіями), Ульфельдъ (Legatio Moscovitica), Гвагнинъ (Moscoviae descriptio), Іоаннъ Кобенцевь (De legatione ad Moscov.), Фабръ (Moscovitarum religio), Левенвлавій (De Moscovitarum bellis), Антоній Поссевинъ (De Moscovia). Всё названные писатели изданы Старчевскимъ въ Historiae Ruthenicae Scriptores exteri; частію существують и въ рус. переводахъ. Кроме того: Кампензе въ Библіотеке Иностр. писат. о Россін, изданной Семеновымъ. Михалонъ (въ Архивъ Историко-Юрид. свыд. Калачова). Флетчеръ «О государствы Русскомъ». (Переводъ въ Чт. О. И. и Др. 1849 остался невыпущеннымъ въ свътъ). Сюда же относимъ Маржерета, наблюдавщаго рус. войска въ самомъ началь XVII выка (Устрядова «Скав. совр. о Динтр. Самовв.») и Бусова-Бера (ibid). Гейденштей на «Записки о Московской войнь» въ переводь съ датинскаго. Спб. 1889. Изд. Археогр. Ком. Введеніе В. Г. Васильевскаго.

Число дворянь и дітей боярскихь, готовыхь вы выступленію вы поле, Флетчеръ въ конце XVI века определяеть въ 80.000. Любопытно, что Кампензе въ первой половинъ XVI въка насчитываеть ихъ прибливительно тоже количество, именно 85.000 (30.000 въ Москов. княжествъ, 40.000 въ Тверскомъ и 15.000 въ Рязанскомъ). Вообще нновемцы нередко повторяють другь друга; особенно пользуются Герберштейномъ. Иногда же показанія ихъ наобороть несогласны между собою или прямо недостовърны. Такъ, по извъстію Герберштейна ежегодно выставлялась стража по Дону и Овъ противъ татарскихъ набъговъ въ 20.000 человъвъ, а по словамъ Флетчера будто бы въ 65.000; Іовій говорить, что вел. князь Московскій могь выставить въ поле 150.000 всадниковь, а Клименть Адамъ баснословить, будто, готовясь къ войнъ, Московскій государь вооружаеть не менъе 900.000, изъ которыхъ 300.000 выводится въ поле, остальные же располагаются гаринзонами. Въ томъ же роде говорить Фабръ, который передаетъ росвавни московскихъ пословъ, будто въ нхъ отечестви есть такіе богатые и могущественные вельможи, которые въ случав нужды выставляють своему государю по 30.000 всадинковь. А Кобенцель и Гвагнинъ разсказывають, будто Московскій царь употребдяеть следующій способь, чтобы узнать число людей, какъ отправляющихся въ походъ, такъ и погибшихъ на войнь: передъ выступленіемъ каждий ратинеъ приносилъ въ вазну одну мелкую монету, а по возвращения получаль ее назадъ; оставшіяся въ казит деньги указывали на чесло погибшихъ.

Относительно древне - русскаго вооруженія см. Висковатова «Историческое описаніе одежды и вооруженія Россійскихъ войскъ».

Издан, по Высочайшему повеленію. Спб. 1841. Также правительственное изданіе— «Древности Россійскаго государства». Отдель III.

Изъ иностранныхъ сочиненій, посвященныхъ военному дѣлу древней Россіи, уважу вомпилятивный и довольно обстоятельный трудъ Брикса Geschichte der alten russischen Heeres - Einrichtungen von den frühesten Zeiten bis zu den von Peter d. Gr. gemachten Veränderungen. Berlin. 1867. Для исторіи русской артиллерія любопытно сочиненіе геперала Бранденбурга: «500-лѣтіе Русской артиллерів». Спб. 1889. Его же «Рѣчь, читанная въ торжеств. собранія 8 ноября 1889 года». См. также его «Историческій каталогь С.-Петербургскаго артиллерійскаго музея». Спб. 1877. Туть между прочимь описаны XIII № хранящихся въ Мувеѣ разныхъ орудій XV и XVI вв.

Въ паразлель съ Московскими военными учреждениями любопытно поставить современныя имъ учрежденія Польско-Литовской Руси. Напр. выше названной Книгь боярской соответствуеть «Списокъ дворянь вемли Волынской, съ повазаніемъ сколько каждый изъ нихъ обязанъ быль ставить во время войны вооруженных конных ратниковъ въ 1528 г. (Авты Вилен. Археогр. Ком. Т. XIII. 1886 г.). Почти одновременно съ Москвою, и въ Литовской Руси упоминаются стрельцы и «стрелецкая служба» рядомъ съ «службой земской». (Ibid. Акть 1536 г.). Но тамъ этотъ отделъ вемской рати очевидно неразвился и уступилъ место наемному жолифрству. Точно также мфры постоянной обороны границъ со стороны Татарскихъ ордъ тамъ далеко уступали оборонительной системъ Московской; что, разумвется, находилось въ тесной связи съ меньшниъ развитіемъ кріпости и силы Польско-Литовскаго государственнаго порядка сравнительно съ Московскимъ. По вопросу о пристрастіи Русскихъ къ тълесной силь и ловкости см. Ил. Бъляева «Борцы въ древней Руси» въ журн. Рус. Беседа. Относительно поля или судебныхъ поединковъ см. «Акты, относящіеся до гражданской расправы древней Россіи. Сображь и издаль А. Оедотовъ-Чеховскій». Кіевь 1863. 2 тома. Тутьлюбопытенъ между прочимъ случай, когда дети боярскіе, спорившіе съ крестьянами о земль, отвазались «лезть съ ними на поле», т. е. биться, а потребовали выставить противъ себя детей боярскихъ (№ 57. 1511 г.). Эти авты повавывають, что въ дъйствительности судебные поединки сдъдались редки. Стоглавъ въ гл. 41 возстаетъ противъ обычая гадать по рафиямъ нин но звездамъ и прибегать въ кондовству, чтобы темъ смене выходить на поединовъ и продивать кровь. О насмныхъ бойцахъ говорять Герберштейнъ и Ченслеръ. Последній подтверждаеть, что дворяне, дорожа -своею честью, быются только съ равными по происхождению. См. С е р е д онина «Известія Англичань о Россін XVI века». Чт. О. И. и Др. 1884. IV.

81. Амвросія «Исторія Рос. Іерархін». Строева «Списви іерарховъ и настоят. монастырей». Спб. 1874. Архіеп. Филарета «Исторія Рус. цервви». Періодъ третій. Архіеп. Макарія «Исторія Рус. Цервви». Т. VI, VII и VIII. Лохвицкаго «Очеркъ церковной администраціи въ древней Россіи». (Русскій Въстникъ 1860-хъ гг.). В. Милютина «О недвижимыхъ нмуществахъ духовенства въ Россіи» (Чт. О. И. и Др. 1860—1861 гг.).

Объ Іосифъ Волод, и его монаст. см. выше примъч. 11 и въ тому Ц прим. 108. О Данінгь Переяславскомъ Степ. кн. ІІ. 218 — 36. Акты А. Эксп. І. № 191. Свирѣдина «Историк. Статист. Опис. Данилова монастыря». М. 1860. С. Г. Г. и Д. І. № 416. О московскихъ монастыряхъ см. археологич. наданія А.Мартынова. О Макарін Колявинскомъ Акты А. Эксп. І. № 35, 68 и Четьи-Минев митроп. Макарія. О Герасим' Болдинскомъ «Историко-Статистич, описание Смоденской епархіи». Спб. 1864. стр. 291—95. О дьявъ Сырвовъ въ Доп. въ Авт. Истор. І. №№ 54—61. О Селижаровъ Акты А. Экси. І. № 296, 344. и Неволина о Пятинахъ Новгор. въ прилож. «Писцовыя книги». Тихвинскій монастырь. Неволина ibid. Времен. О. И. и Д. VI и XIX. Александро-Свирскій. Неволина ibid. Времен. XXIV. Акты Истор. І. № 135. Вятскій Успенскій Акты А. Экси. І. М. 305. «Житіе препод. Трифона Вятскаго» П. Шестакова. Казань. 1868. (изъ Правосл. Собесъд.). Трифонъ быль постриженивъ Пысворскаго монастыря. Тогоже П. Д. Шестакова «Просвътнтель Лопарей Феодорить и Трифонъ Печенегскій». Спб. 1868. О монастыряхъ и монашествъ въ Стоглавъ главы 5, 49, 50, 52. Зиновія Отенсваго «Истины повазанія». Казань. 1863. Иностранцы: Герберштейнъ, Павелъ Іовій, Фабръ, Кобенцель, Антоній Поссевинъ, Флетчеръ. О Өеодорить у Курбскаго «Сказанія» Ч. І. Курбскій говорить, что пооднимъ навестіямъ Өеодорить быль утоплень по приваву Грознаго, а подругимъ умеръ собственною смертію. Степ. вн. II. 286-7. Караменнъ. VIII, прим. 387. Досновя «Описаніе Соловец. монастыря». О крещенів .fonapeй см. также «Христіанство въ предвлахъ Архангельской епархів» епископа Архангельского Макарія (Чт. О. И. Др. 1878. кн. 3). Его же «Историч, сведа, объ Антоніевомъ Сійскомъ мон.» (ibid), Грамоты, Макарія и Өеодосія въ духовенству Водской пятивы въ Др. Рос. Вивл. XIV, и въ Доп. къ Авт. Ист. І. У. 28 и 43. О посылев ісромонаха Ильи въ П. С. Р. Л. V. 73, 74. VI. 292-6. По поводу сей посылки льтопись сообщаеть следующее любопытное известие о чудскихь обычалуы: «Итамо повель быти и разоряти чюдскія обычая, еже женамь ихь власовъ своихъ не постригати, и ризъ яко мертвечьихъ на главахъ и на рамень не носити, и кудесы свои прокляти; таковь бо бе обычай заыв въ Чюди, и въ Ижеръ, и во всей Корълской вемли, и во всехъ преждеписанныхъ местехъ; онъ же сія вся, по повеленію своего святителя и по божественнымъ правиламъ, сія вся влыя обычан разори, повель власы ростити и главы своя покрывати, и вся поучивъ божественному Писанію творити якоже христіаномъ лішо» (стр. 296). По просвіщенію христіанствомъ казанскихъ инородцевъ» съ 1552 г. См. изслед. Можаровскаго (Чт. О. И. и Др. 1880. І). Общія пособія: Архіеп. Филарета. «Русскіе святые». Три кн. Изданіе 3-е. Спб. 1882. н «Книга, глагодемая описаніе о Россійских Святых» составленная неизвістным въ конці XVI и въ началь XVII в., дополненная гр. М. В. Толстымь (Чт. О. И. и Др. 1888. IV).

82. О суевъріяхъ, церковномъ неблагочнен, малограмотности священниковъ, грубыхъ языческихъ обычаяхъ и бракахъ, вдовыхъ попахъ в пр. см. Стоглавъ главы: 5. 18—26, 29, 33, 35, 39, 40, 48, 69, 74,

77-81, 92, 93. Кром'в того помянутые выше пностранцы къ которымъ можно присоединить итальянца Барберини. (Его «Путешествіе въ Московію въ 1565 году» издан. въ рус. переводе Любича-Романовича. Спб. 1843). См. также Иконникова «Русскіе общественные діятели XVI въка». Кіевъ. 1866. Рушинскаго «Религіозный быть Русских» по иностран. писат. XVI и XVII вв.». Чтен. Об. И. и Др. 1871. кн. 3. Жиакина «Русское общество XVI въка». Спб. 1880. Преображенскаго «Нравственное состояніе Рус. Общества въ XVI вѣкѣ». М. 1881. И. Бъляева «О скоморохахъ». Времен. О. И. п Др. Кн. 20. А. С. Фаминцына «Скоморохи па Руси». Спб. 1889. Относительно училищь Поссевинь замётиль, что существують некоторыя школы, въ которыхъ мальчики учатся читать и писать, а также знакомятся съ Евангеліемъ. Апостольскими Денніями, летописью, проповедями Іоанна Златоуста и житіями святыхь. Но вто хотваь идти далее въ наукахъ, возбуждаль уже опасеніе (ересей). Московскія велик, князья (собствен, Ивапъ IV) не хотын, чтобы кто небудь быль ученые ихъ самихъ (Suppl. ad. Hist. R. Mor. 25).

Первые извістные намъ указы, опреділяющіе сроки и порядокъ правежа, относятся къ 1558 г. См. Ил. Васильева «Историч. ваглядъ на правежи въ Россіи», (Труды Об. И. и Др. Ч. ПІ. Кн. І. М. 1826). Известно, какъ во время Новогород. погрома 1570 года монахи в священники были на правежв побиты до смерти по приказу тирана. Кстати укажу здёсь на то, что въ появившейся на дняхъ библіографической заметке Браудо «Посланіе Таубе и Крузе въ герцогу Кетлеру» (Жур. М. Н. Пр. 1890. Октабрь) повидимому окончательно выясняется вопросъ: какія дві непріятныя вниги Стефанъ Баторій присладъ Ивану Грозному въ 1581 году на походъ въ Пскову? О. Ппраннгъ въ посафиемъ своемъ сочинения « Les Papes et Tsars» (1547-1597. Paris. 1890) прямо навываеть книги Гваньина и Крауве. (Стр. 220). Г. Браудо основательно доказываеть, что туть речь идеть о Крузе, который виесте съ Таубе посав неудачи подъ Ревелемъ измениль царю и бежаль къ польскому королю; что подъ данною книгою надо разумать извастное ихъ посланіе съ описаніемъ жестокостей Ивана Грознаго, и что посланіе это было адресовано не въ герцогу Кетлеру, какъ это свазано у Эверса (Beiträge zur Kenntniss Ruslands), а въ литовскому гетману Ходвевичу. Подробности о Таубе и Круве подъ Ревелемъ на основаніи Ревельскаго архива сообщаеть Ганвенъ (Beiträge zur Kunde Ehst-Liv-und Kurlands. T. III. 1887).

83. Литературные труды Іосифа Волоц. изданы: Просвътитель въ Правосл. Собесёд. Казань. 1855—56 гг. Посланія въ Чт. О. И. и Др. 1847. Наказы въ Доп. къ Акт. Ист. І. №№ 211 и 213 и Памят. Стар. Рус. Лит. ІV. Духов. грамота въ Вел. Чет. Мин. Макарія подъ 9 сентября. Хрущова «Изслёд. о соч. Іосифа Санина». Спб. 1868. Булгакова «Препод. Іосифъ Волоц. Церковно-Историч. изслёд.». Спб. 1865. О митрополить Даніндъ, см. Бёляева «Даніндъ митрополить Москов.». Извёстія 2-го Отдёл. А. Н. V. Жмакина «Обозрёніе сочиненій митрополита

Данінда» въ Чт. О. И. и Др. 1881. Кн. 2. А также въ «Описаніи рукоп. Моск. Синод. Библ.». О Ниль Сорскомъ см. Архангельскаго въ Памятинкахъ Общ. Др. Письм. XVI. Спб. 1882. «Препод. Ниль Сорскій». Спб. 1864. Уставъ его напечатанъ въ Правосл. Собесьд. 1863. III. «Преп. Нила Сор. скаго преданіе о жительствь скитскомъ» .М. 1849. О сочиненіяхъ Максима Грека преосв. Филарета въ Москвит. 1842. XI. и въ «Обворъ Рус. Духовной Литературы». Проф. Никольскаго въ Трудахъ Кіев. Духов. Акал. 1864. Ови и отчасти проф. Иконниковъ въ своей монографіи признають, что нъкоторыя сочиненія Максима Грека были направлены противъ Лютеранъ. Преосв. Макарій въ своей Истор. Рус. Церкви и особенно пасторъ Фехнеръ (Chron. der Evang. Gem.) отрицають это положеніе. Но его вновь выставилъ И. Соколовъ въ «Отнош. протестантства къ Рос.» М. 1880. Противъ него возраженіе см. проф. Цвётаева «Протестантство и протестанты въ Россіи». М. 1890. Съ 524 стр. Пареенія Уродиваго «Посланіе противъ Люторовъ». Изд. Архим. Леонидомъ въ Памят. Древ. Письмен. 1886.

О житіяхъ святыхъ и Макарьевскихъ Великихъ Четып Минеяхъ см. въ общихъ пособіяхъ по исторіи рус. духовной литературы преосв. Филарета «Обзоръ Рус. духовной литературы» въ Учен. Зап. Акад. Н. вн. III. Спб. 1857. Преосв. Макарія «Исторія Рус. церкви». Т. VII. О Новгородскихъ Макарьевскихъ Четьн-Минеяхъ см. замътку преосв. Маварія въ Літоп. Рус. Литер. и Древ. Т. І. М. 1859. Шевырева «Исторія Рус. Словесности». Ч. 4-я М. 1860. Порфирьева «Исторія Рус. Словесности». Ч. І-я. Древн. періодъ. Каз. 1879. (над. 3-е). Спеціальныя сочиненія: проф. Некрасова «Зарожденіе Національной Литературы въ Съверной Руси». Одесса. 1870. Посвящено первячнымъ редавціямъ житій, и въ особенности житію Михаила Клопскаго. У него на стр. 12 указаны Четьи-Минен или агіографическіе сборники, предшествовавшіе труду митрополита Макарія. Проф. Ключевскаго «Древне-русскія житія святыхъ вакъ историческій псточникъ». М. 1871. Сочиненіе это посвящено прениущественно обзору развыхъ редакцій и характеристикъ русских житій. Макарьевскія Четьн-Минен надаются Археогр. Коминссіей съ 1868 г. См. также «Описаніе Велявих» Четын-Миней Макарія митроп. Всерос.». Это трудъ Горскаго и Невоструева съ предисловіемъ и дополненіями Е. В. Барсова (Чт. О. И. п Др. 1884).

Для характеристики митрополита Макарія не лишень значенія и его «Отвёть царю Ив. Васильевичу о недвижнимых вещахь, вданныхь Богови въ наслёдіе благь вёчныхь», напечатанный Н. И. Суботнимъ въ льтописяхъ Рус. Лит. и Др. Тихонравова. Т. V. М. 1863. (См. также Опис. Румянц. Музел. стр. 50 и Опис. Архива Св. Синода. І.). Здёсь Макарій является послёдователемъ Іосифа Волоцкаго и защитникомъ монастырскаго землевиадёнія. По миёнію проф. Суботина, сей отвёть предшествоваль Стоглавому Собору и повліяль на то, что на этомъ Соборі не быль поднять вопрось объ отобраніи монастырскихъ имуществъ. Къ сочиненіямъ, різко направленнымъ противъ монастырскаго землевладёнія, принадлежить апокрифическая бесёда Валаамскихъ чудотворцевь, Сергія и Германа, написанная непзвістнымъ авторомъ. Бодянскій

надать ее въ Чтеніяхъ Об. И. и Др. 1859 г. кн. 8.; причемъ приписатъ ее иноку—князю Вассіану Патрикъеву. Профессоръ А. Павловъ, надавая въ Православ. Собесъд. 1863 г. подлинныя сочиненія сего князя-инока, отвергь принадлежность ему названной бесъды (Сентябрьская кн.). Невоструевъ въ своемъ разборъ вниги Хрущова объ Іосифъ Волоцкомъ, защищаетъ митніе Бодянскаго. Проф. Павловъ отстанваетъ свое митніе, и относить эту бесъду къ эпохъ опричинны. (См. его «Историч. очеркъ секуляриваціи церков. земель въ Россіи». стр. 136—139). Князя Токмакова Повъсть о Выдропусскомъ обравъ Богородицы напечатана въ Лътописяхъ Рус. Литер. и Древ. Т. IV. М. 1862.

84. Царственная внига. Спб. 1769. Степенная внига, изданная авадемикомъ Миздеромъ. Спб. 1775 г. Относительно перваго составителя ея митрополита Кипріана преосв. Филареть въ «Обворъ духов. Литер.» стр. 77 указываеть на списокъ Степенной вниги, современный Кипріану (Рукоп. Румянц. муз. № 415). Софійскій временникъ изданъ Академіею-Наукъ сначава въ 1795, но очень неисправно; потомъ въ 1820 г. подъ редавціей Строева и наконець въ 1851 г. Археогр. коминссіей въ П. С. Р. Л. Т. У и VI. съ разделениемъ на Первую и Вторую. А Новгородскія и Исковскія петописи Московскаго періода изданы съ И. С. Р. Л. т. III, IV и У. О первой Исковской летописи см. изследования Тихомірова въ Ж. М. М. пр. 1883. Октябрь и 1890. Февраль. (Въ последн. «Первая Исковская вътопись после паденія Пскова»). Г. Ясинскій въ своей заметие «Москов. Государст. Архивъ въ XVI векв» (Кіевскія Университетскія нав'ястія 1889 года), на основаніи Описи Царскаго Архива (изданной въ Ав. Археогр. Ком. Т. I. № 289), довазываеть. что Московская оффиціальная літопись велась при этомъ Архиві, подъ наблюдениемъ самого царя Ивана IV; что до весны 1560 года составляль ее Алексей Адашевь, а после его поденія печатникь Ивань Михайловичь Висковатый. Варіанты той же оффиціальной лістописи, поего справединому замечанію, кроме Царственной кинги, вошли въ Никоновскій сводъ, изданный въ 1791 г., и Лівтописецъ Русскій или такъ наз. Львовскую летопись, изданную Н. Львовымъ въ 1792 г. и въ Летопись Нормантскаго, изданную И. Беляевымъ во Врем. О. И. и Др. вн. V. 1850 г. въ Александро - Невскую летопись, изданную въ Рус. Истор, Библ. III. «Подробную летопись», изд. въ 1798-9 гг. и «Отривовъ Рус. летописи», изданный по Воскресному списку въ П. С. Р. Л. VI. См. тогоже Ясинскаго «Сочч. кн. Курбскаго». К. 1889. Введеніе.

Иванова «Краткій обзоръ рус. временниковъ въ библіотекахъ Петерб. и Москов.». Казань. 1843. Лаваревскаго «Записка о Русскомъ Хронографъ» въ Извъстіяхъ Акад. Наукъ. Т. ХІІІ Вып. V. Приложеніе къ этой запискъ въ Т. ІХ. Вып. И. Превосходное изслъдованіе Андрея Попова «Обзоръ Хронографовъ Русской Редакціи». Вып. І. М. 1866. Вып. 2. М. 1869. и какъ приложеніе къ сему Обзору «Изборникъ Славянскихъ и Русскихъ сочч., внесенныхъ въ хронографы Рус. редакціи». М. 1869. О «хронографахъ южно-русской редакціи» (уже XVII въка) см. Науменка съ Ж. М. Н. Пр. 1885 г. Май.

Хожденіе Трифона Коробейникова падан, Сахаровымъ въ «Сказан. Рус. народа». Т. 2. Забълнъ, издавшій хожденіе Василія Позднякова по святымъ местамъ въ 1558 г. (Чт. О. И. н Др. 1884), доказываетъ, что книга Коробейникова есть только пересказъ Повднякова. Палестинское Общество издало вновь Коробейникова. Вып. 27-й. Редакторъ сего последняго изданія Лопаревъ также считаетъ эту внигу передълкою Хожденія Повдиякова совершенно пензвёстнымъ авторомъ, въ промежутовъ между 1593 годомъ и 1602. «Второе хожденіе Трифона Коробейникова» (1593 г.) оть Москвы до Царьграда — надано С. О. Долговымъ въ Чт. О. И. и Др. 1887. Кн. І. Это второе хождение подтверждается статейнымъ спискомъ посольства на востокъ Коробейникова и Огаркова, напечатаннымъ въ Древ. Рос. Вивл. XII. Нъкоторыя возраженія противъ изданія Долгова см. Лопарева въ Ж. М. Н. Пр. 1887. Ноябрь. XVI въку принадлежить еще «Хожденіе» въ Китай казацкихъ атамановъ Петрова и Булычева, въ 1567 г. Издано у Сахарова и въ помянутомъ Изборнивъ А. Попова. Для характеристики вообще хожденій см. А. Гиляревскаго «Древне-русское паломинчество» въ Древ. и Нов. Росс. 1878. № 8.

85. Повъсти о Вавилон. царствъ изданы: Пыпинымъ въ Извъстіяхъ Академіи Наувъ. III. 318—320. Тихонравовымъ въ его «Льтописяхъ Рус. Лит. и Древ.» Т. І. и ІІІ. Костомаровымъ въ «Памятн. Стар. Рус. ит.». Вып. 2. Спб. 1860. Сказаніе о Вавилон. царствъ занесено и въ Макарьев. списки (Декабръ по списку Москов. Успен. Собора). Г. Пыпинъ въ своемъ «Очеркъ литератур. повъстей и сказокъ Рус.» (стр. 100) основой этихъ сказаній считаеть какой либо византійскій апокрифъ. Повъсти о Девгеніъ и Динаръ изданы въ Памят. стар. Рус. Лит. Вып. 2. Послъдняя издана также академикомъ Броссе въ 1 ч. Ученыхъ Записокъ Акад. Н. У Пыпина о нихъ стр. 218 и 316. Худые номованунцы см. въ изданіи проф. Тихонравова «Памятники Отреченной Рус. Лит.». Т. ІІ. М. 1863. Другія апокриф. произведд. въ «Памят. Стар. Рус. Лит.» вып. 3-й, посвященный Апокрифамъ. См. также Е. В. Барсова «О воздъйствін апокрифовъ на обрядъ и нконопись» (Ж. М. Н. Пр. 1885. Декабрь).

Первая часть Луцидарія издана Тихонравовымъ въ его «Лѣтоп. Рус. Лит. и Древ.». Т. І. М. 1859. Изъ Посланія Максима Грека къ «Нѣкоему мужу поучительно на обѣты нѣкоего Латынина мудреца», гдѣ онъ разбираеть Луцидаріусъ, видно, что переводчикъ сей книги называнся Георгій; къ нему то и обращено самое посланіе. Проф. Тихонравовъ предтагаеть слѣдующую догадку: «Не князь ли это Георгій Ивановичь Токмаковъ, составившій повѣсть о Выдропусской нконѣ Божіей Матери? Онъ быль намѣстникъ въ Псковѣ, гдѣ представлялось болѣе случаевъ сталкиваться съ иновемцами». Догадка вѣроятная: если переводъ сдѣланъ не саминъ кн. Токмаковымъ, то могь быть имъ заказанъ и произведенъ подъ его наблюденіемъ.

Сказанія Ивана Цересвітова «о Турском» царіз Магметіз какъ хотізть сожещи вниги греческія» и «О Петріз, Волосском воеводіз, какъ писаль похвалу благовірному царю и великому княвю Ивану Васильевнчу всея Руси» изданы Добротворским въ Учен. Зап. Казап. Универ. 1865. Т. І. вып. І. Первое сказаніе кроміз того напечатано А. Поповымъ въ Изборника стр. 165-167. (Прилож. въ Обзору Хронографовъ). Эти сказанія въ нівоторых рукописных сборниках сопровождаются еще посланіемъ или «Эпистолою Ивашки Семенова Пересвітова къ царю Іоанну». Караменнъ, приводя выдержен изъ сей эпистолы (Т. ІХ. прим. 849), называеть ее мнимою или подложною, сочиненною уже послъ Іоаннова царствованія (віроятно съ цілію оправдать его жестокости). Но едва ин верно сіе ваключеніе, основанное на некоторыхъ историческихъ неточностяхь, столь вовможныхь въ подобныхь сочиненияхь того времени. Изъ сего посланія видно, что Пересвітовь, побывавшій прежде въ Венгрін, Чехін и Вадахін, вывхадь на Московскую службу изъ Литовской Руси въ малолетство Ивана IV и предлагаль ввести въ русскихъ войскахъ какіе то деревянные или плетеные изъ прутьевъ щиты, обтянутые сырою вожею, по македонскому образцу, и уже употреблявшіеся венгерскими гусарами. Бояринъ Михаилъ Юрьевичъ Захарьинъ ваялъ его предложение подъ свое покровительство и выхлопоталь ему награждение поместьемь. Но вскоре Миханль Юрьевичь, дядя будущей царицы Анастасін, умерь (1538 г.); изготовление щитовъ, кажется, было оставлено; а Пересветовъ подвергся разнымъ обидамъ отъ сильныхъ людей. Эти обиды и побудили его написать царю свою эпистому ими челобитье, спустя 11 меть по пріваде на Московскую службу, следовательно приблизительно въ 1548 или 49 г. Личное неудовольствіе подстревнуло его вообще возставать противь вельножь, и темь болье, что Москва еще находилась подъ впечатленіями эпохи боярщины. Пересвётовъ разными способами старается возбудить царя противъ бояръ, и въ примъръ приводить паденіе Византійскаго царства, которое онъ прямо ставить въ вину византійскимъ вельможамъ, заводившимъ интриги и козни противъ доблестнаго своего царя Константина. А какъ приифръ достойный подражанія указываеть на строгость султана Магомета, у котораго была поговорка: «Царство безъ грозы, что конь безъ узды». Такимъ образомъ эпистола Пересвътова является не поздавишимъ оправданіемъ Іоанновыхъ жестокостей противь бояръ, а наобороть очень решительнымъ побуждениемъ его въ симъ жестокостямъ. (Я пользовался спискомъ эпистолы въ неизданномъ еще описанін рукописей графа Уварова, благодаря обязательности составителя сего описанія достоуважаемаго архимандрита Леонида). Темъ менее основательно ваключение Ан. Попова, что «Иванъ Пересвътовъ — псевдонимъ, которымъ прикрывались русскіе сатирики, ръшившіеся обнаружить дурное состояніе Московскаго государства». Обворъ Хроногр, Вып. 2 стр. 85. Фамилія Пересвітовыхъ въ Россін существовала до повдивишаго времени.

86. Нивон. Лет. VII. 203—205. Здёсь сообщается, будто по совнанію самого Башкина онъ свое «влое ученіе принядь отъ Литвина Матюшки аптекаря, да Андрюшки Хотяева датыниковъ». «Скаваніе о соборів на Башкина и о епископів Касьянів». См. «Московскіе соборы на еретиковъ XVI візка» въ Чт. О. И. и Др. 1847. № 3. Жалобницы или челобитныя благовіщенскихъ поповъ Сильвестра и Симеона и о еретикахъ Башкинів и Артемія. Ібій. и въ Акт. Ар. Эксп. І. № 238. Соборная грамота въ Соловецкій монастырь о заточеніи тамъ Артемія. Ібій.

№ 239. Посланіе царя Ивана Васильевича Максиму Греку о ереси Башвина. Авты Ист. І. № 161. (Въ двухъ последнихъ грамотахъ попреннуществу издагается учение новыхъ еретиковъ). Выписку изъ одного лътописца о епископ'в Касьян'в см. у Карамя. къ т. VIII. прим. 394. По его сказанію, у Касьяна голова обратилась назадъ «и тако аль умре». Курбскій называеть эту ересь сотродье ересей Люторскихъ»; говорить, что она «провябала» въ пустыняхъ Завольскихъ; но укоряеть Московское «Соборище» въ томъ, что оно несправединво осудило бывшаго игумена Артемія, «мужа преподобнаго и премудраго», а также старца Саву, провваніемъ Шаха, и архимандрита Өеодорита, который вивств съ соловецинъ старценъ Іоасафонъ Білобаевынъ защищаль Артенія отъ влеветь нгумена Невтарія; а другихь обличителей, именно ростовскаго архіопископа Нивандра и сувдальскаго епископа Аоанасія, укоряєть въ пьянстве и сребролюбін. Онъ даеть понять, что ісрархи вообще питали неудовольствіе противъ заволжскихъ старцевъ-пустыниковъ, какъ поборинковь монастырской нестяжательности («Исторія Іоанна Васильевича», стр. 177-182). Въ другомъ своемъ сочинении Курбский подтверждаеть, что между заволжскими старцами действительно бродили вольнодумным мысли въ роде того, что апостольскія пославія написаны не апостолами, а простыми старцами и пресвитерами. О таковой ереси онъ слышаль въ Мосвев отъ невоторыхъ кирилювскихъ монаховъ. А затемъ переходить въ ненавистнымъ ему іосифиянамъ, которыхъ порицаеть за ихъ избостажательность. (Востокова-Опис. Рум. Мув. 243. Заёсь повидимому разуивется вольнодумство, изъ котораго вышла ересь Өеодосія Косаго). О бытствы Артемія изъ Соловецкаго монастыря упомпнается въ описи царскаго Архива 1575—1584 гг.: «Ящиеъ 222. А въ немъ соборныя дъла, списки черные (черновые) Матвея Башкина, да Ортемым бывшаго игумена Тронцкаго и Оедоса Косова и иныхъ старцовъ; да въ немъ же внежва Ортемьева Апостоль, Евангеліе, Псалтырь, писана полусловицею, н грамоты о побъть, какъ Ортемъ побъжаль съ Соловокъ». (Акты Арх. Эп. І. № 289, стр. 353). Посланія Артенія противъ Симона Буднаго н другихъ еретниовъ, писанныя въ самому Симону, въ княвю Чарторыйскому, въ царю Ивану Васильевичу и другимъ лицамъ, найдены въ собранін рукописей Ундольскаго, пріобретенных Москов. Руминцевских Музеемъ. («Критич. и библіограф. замѣтки», въ Ж. М. Н. Пр. 1867, іюль, стр. 254—5). Онв изданы Археограф. коммиссіей подъ редавдіей И. А. Гильдебрандта, въ Рус.Истор. Библ. т. IV. Спб. 1878. По поводу сихъ посланій см. Занкова «Старецъ Артемій писатель XVI віка» (Ж. М. Н. Пр. 1887. XI). Костомаровъ отвергаетъ тожество сего Артемія съ темъ монахомъ Артеміемъ, который, по известію польскаго писателя XVII въка Венгерскаго, вийсти съ Осодосіемъ и Оомою въ 1552 году прибъжать въ Витебскъ, гдв они начали распространять протестантское ученіе. («Великорусскіе религіозные вольнодумим»). О заточенів Башкина въ Волоколамскій монастырь сообщаеть одна рукопись этого монастыря; на нее указываеть преосв. Филареть: «Истор. Рус. Церкви. Періодъ третій, § 21.

О ереси Осодосія главнымъ и потти единственнымъ источинкомъ служать два сочиненія Зиновія Отенскаго: «Исгины показанія въ вопросившимъ о новомъ ученін». (Издано въ Казан. Православи. Собесед. ва 1863 г.) и «Посланіе многословное Зиновія о ереси Косаго» (Рукоп. Спб. Духов. Авад. въ двухъ спискахъ). О последнемъ сочинения см. статью о. Николаевскаго въ Духови. Въсти. Харьковъ, 1865, XI. Это посланіе издано Ан. Поповымъ въ Чт. О. И. и Др. 1880. Кн. 2. Оно нвображаеть ересь Косого въ періодъ его пребыванія въ Литві. Любопытныя указанія на ту же ересь Косого и его товарища Игнатія и на ихъ услъхи въ Литовской Руси встръчаемъ у Курбскаго. Именно въ своей эпистолін въ пану Чаплію, по поводу ихъ споровъ о ділахъ віз-DM. ОНЪ НАЗИВАЕТЬ его «Напоенным» наъ мутныхъ источниковъ и отъистиннаго самочинника», который «объщался хранить чистоту и нестяжаніе, но паки возвратился въ міръ и жену пояль». Далве говорится, что этоть учитель, свивь себь гивадо въ доме пана, какъ змій растворыть свой ыть медомъ, т. е. смешиваль свое самочинное учение со Священнымъ писаніемъ; «понеже всімъ и древнимъ еретивамъ есть обычай смешнать ученія свои и укрепляти ихъ свидетельствы Священныхъ писаній, софистицкія, аки дерковническія». «Симъ же древнить и повымъ ересіархамъ (съ Лютеромъ, Цвингліемъ и Кальвиномъ вилючительно) носледуя ныне, какъ Осодосій (Косой) и панъ Игнатій, не такъ ради ученій, яко задныхъ для своихъ паней, не согласують имъ» и пр. «Ваша милость и учитель твой панъ Игнатій не токмо по грецки але и по латынь, сподъваюся, а ни мало не умьеге, только хулиги и сваритися исмусны есте». (Скаванія вв. Курбскаго. II, стр. 185—189). Преосв. Макарій въ своей «Исторіи Рус. Церкви» (Т. VI. стр. 271-275), говоря о ереси Косого, старается доказать, что эта ересь также была жидовствующею, какъ и прежнія новогородскія. Но какъ и въ прежнемъ случав доказательства его неубъдительны; ибо предпочтение, окаванное Косымъ Ветхому Завъту передъ Евангеліемъ, отрицаніе христіансвихъ таниствъ и обрядовъ вытевали изъ главнаго ученія сей ереси о Христь: въ чемъ она болье всего сходилась съ аріанствомъ, которое однако не было іудействомъ; такъ же какъ не были имъ иконоборство, лютеранство, поздивашее духоборство и развыя другія ученія, съ которыми по частямъ сходна ересь Өеодосія Косого, какъ и предшествующия ей новогородская ересь Минможидовствующихъ.

87. Дівлу Висковатаго объ нконахъ посвящены главнымъ обравомъ матеріалы, напечатанные Бодянскимъ въ Чт. О. И. и Др. 1847. № 3, подъ заглавіемъ «Московскіе соборы на еретиковъ XVI віка». Ті же матеріалы въ Акт. Ар. Эксп. І. № 238. Въ боліве полномъ видів, съ прибавленіемъ самой записки Висковатаго, поданной митрополиту, вновь издано это діло Бодянскимъ по рукописи Іосифова Волоколамскаго монастыря въ Чт. О. И. и Др. 1858. Кн. 2, подъ заглавіемъ: «Розыскъ или списовъ о богохульныхъ строкахъ и о соминіній святыхъ честныхъ мконъ». Посліднее изданіе вызвало прекрасное изслідованіе проф. Буславва «Изъ исторіи Русской живописи XVI віка» въ «Атенеї» 1858 г.

МАЕ 36 и 37. Изследованіе сіе потомъ издамо имъ вновь въ его «Историч. Очеркахъ Рус. нарозной словеси. и искусства». Т. II. Спб. 1861; при чемъ оно въ изобиліи снабжено иконописными снимками. См. также отличную монографію Ровнискаго «Исторія русскихъ иконописныхъ школъ» (съ объясненіемъ ихъ техническаго производства) въ Запискахъ Археол. Общ. Т. VIII. Спб. 1856 г. Упоминаемый въ дёлё Висковатаго ляхъ Матисъ или Матіасъ, объяснявшій ему западное происхожденіе иёкоторыхъ иконописныхъ изображеній (напр. покрытіе Спасителева тёла Херувимскими крыльями), не есть ли одно и то же лицо съ Литвиномъ Матюшкою аптекаремъ, который возбуждаль сомивнія и въ Матюте Башкине.

Сахарова «Изследованія о русскомъ нконописанів». Съ приложеніемъ «Подминника» толковаго или правиль икононисанія. Ки. І. Спб. Изд. 2-е. 1850. О. И. Буслаева «Общія понятія о Рус. нконописи». (Сбор. Об. Древнерус. Искус. на 1866 г.). Е го же «Для характеристики древнерус. неонописца» и И. С. Некрасова «О портретныхъ изображеніяхъ рус. угодинковъ» (Ibid). Н. В. Покровскаго «Стенныя росписи въ древнихъ храмахъ греческихъ и русскихъ». М. 1890. Авторъ сей прекрасной монографіи указываеть на то, что русская стінная нконопись XVI и XVII вв. развидась подъ вліяніемъ Асонской иконописной школы, возникшей въ XVI въкъ, съ Панселномъ во главъ. (Слъдуетъ исправить указанное мною въ текств прежнее мивніе о времени жизни Панселина, т. е. вивсто XII — XIII поставить XV — XVI в.; хотя съ точностью это время все еще не опредълено). Н. В. Покровскій относить происхожденіе греческаго подиненика, а следовательно и русскаго, также въ более послнему времени. См. также у него иткоторые обранцы ствиного росписаныя русскихъ храмовъ, относящагося къ XVI в., въ церквахъ московскихъ и врославскихъ. «Подлиненивъ Новогород. редакцін конца XVI в.» (Сбори. Об. Древнерус. Исус. на 1873 г.). Григорова «Русскій лицевой поддиннивъ», Записви Археол, Об. Т. III. Вып. 1. Спб. 1887. Овъ также относить начало толковаго подлиненка ко второй половина XVI вака. Его же «Техника фресковой живописи по рус. иконописи. подлинияму». Ibid. Ban. 3 n 4. Cab. 1888.

Лицевое житіе Сергія Радонежскаго, принадлежащее Троицкой Лаврі, издано ею въ 1853 г. литографнымъ способомъ. Слова, относящіяся къ карактеристикі этой миньятюрной живописи, взяты изъ помянутаго изслідованія проф. Буслаева «Изъ исторіи рус. живописи». Для карактеристики иконописной живописи служить еще другое его изслідованіє: «Литература русскихъ подлинниковъ». («Очерки». Т. II). Царственная книга, иллюминованная рисунками по рукописи Спиодальи. Библіотеки, № 149., издана въ 1769 г. безъ рисунковъ. Образцы ихъ см. у Прохорова въ его «Христіанскихъ Древностяхъ» и у Буслаева (Очерки. Т. II. къстр. 312). См. также Калачова «О літописныхъ сборникахъ съ картинами». (Въ его журналів Архивъ. 1859. № 2). По его словамъ, «рукопись, названная Царств. книгой и изданная Щербатовымъ, есть продолженіе Рукописи Импер. Пуб. Библіот., обнимающей 1154—1472 гг. и другой рукописи той же библіотеки (принесенной въ даръ Шумиловымъ), обнимающей 1472—1558 гг.

Нервая издана ви. Щербатовымъ въ 1772 г. подъ заглавіемъ «Царствен. лівтописець»; а вторая, т. нав. Шумиловская рукопись, осталась пова не-изданной.

Довольное количество иллюстрацій, относящихся въ Руси XVI вака, встрачается въ неостранению наданіямо и брошюрамо того времени. васающихся руссвих событій, особенно военных и дипломатическихь. Для примъра укажемъ на немецкую брошюру о пораженіи Москвитанъ подъ Венденомъ въ 1579 г. Къ ней приложены изображение внязя наи боярина въ боевомъ вооруженін; другое, грудное, въ парадномъ платьф м водпакъ, унизанномъ жемчугомъ; а третье будто бы представляеть во весь рость взятаго въ пленъ дънка Андрен Клобукова (См. «Чт. О. И. и Др.» 1847. М. З. и въ Сбори, ки. Оболенскаго «Иностранныя соч. и авты, относящіеся до Россіи». М. 1847). Въ Петерб. Пуб. библіотекв есть пріобретенный въ Нюренберге листь съ гравирово, которая изображаеть Русское посольство 1576 года въ Регенсбургъ. Туть сващениивъ отправляеть богослужение передъ столомъ, уставлениямъ образами; а позади стоить толиа молящихся; один творять вемные поклоны, другіе крестное знаменіе. Во главъ сего посольства стояли внязь Сугорскій и дьякъ Арвыбашевъ (см. Памяти, Дипл. Сношеній, Т. І.). Подное неображение посольства на четырекъ гравированныхъ и расжрашенных листахъ хранится въ Висбаденскомъ мувев. Вся вартина кромодитографирована В. А. Прохоровымъ въ его Рус. Древностякъ 1872 г. Кром'я того она издана Д. А. Ровенских въ его «Портретах» Рус. госуд.». Это ответное посольство сопровождаль въ Регенсбургъ на обратномъ пути изъ Москвы бывній вдёсь цесарскимъ посломъ Данінлъ Принцъ Фонъ Бухау. (Сочинение сего последняго, оваглавленное Moscoviae ortas et progressus, въ рус. переводе Тихомярова помещено въ «Чт. О. И. н Др.» 1876 г. Кн. 3 н 4). На достоварность иноземныхъ изображений однаво не всегда можно положиться. Спекуляція издателей многда приб'вгада жъ подгогу. Такъ, напримъръ, изданная въ 1582 г. въ Нюренбергъ брошюра, посвященная энаменитой Исковской осадь, снабжена тремя гравюрами, нвображающими городъ Псковъ, Ивана Гровнаго, князя Оболенсваго и Антонія Поссевина. При ближайшемь разсмотрівнін овазывается, что сін три портрега суть не что иное, какъ повтореніе трехъ вышепомянутыхь изображеній, снабженныхь теперь другими надписями. Такимъ образомъ дьявъ Клобувовъ обратился въ Антонія Поссевина; внязь или бояринь вь боевыхь доспекахь названь иняземь Оболенскимь, а простой жнявь въ праздничномъ одъянія обратился въ самого Ивана Васильевича. Поэтому сія послідняя гравюра, обязательно, помимо меня, приложенная редакціей «Истор, Вістинка» къ моей стать во Грозномъ и Баторія въ № 3. 1889 г. и заимствованная изъ изданія Д. А. Ровинскаго—оказывается не подлинная. О названной подделя упоминается въ «Вибліогр. Заагискахъ» Афанасьева. 1858 г. М. 6, стр. 189. и въ, помянутыхъ выше въ прим. 53, «Вибліографических» отрывнахь». Туже подложную гравюру приложиль III имань въ своей компиляцін Russland, Polen und Livland bis ins 17 Jahrhundert у Онвена Всеоб. Ист. Вып. 161. Berlin. 1889.

Первые дошедшіе до насъ портреты Русскихъ государей были нвонописные, нвображающіе ихъ на подобіе святыхъ. Образцы такихъ портретовъ въ Москов. Арханг. Соборв на нвонахъ надгробныхъ. Тутъ в. в. Васидій Ивановичь изображень вы иноческомы образів и сы візицомы святости; следовательно написань после смерти и беть соблюдения точнаго сходства. См. Изследование Г. Д. Филимонова «Иконные портремы русскихъ царей». Въст. Об. Др.-Рус. Искус. М. 1875. 6-10. «Портреть Ливон, королевы Марін Владемировим», въ Москов. Оружейной Палать — копія съ нъмецкаго оригипала (Ibid). Д. А. Ровинскаго «Словарь гравнрованных» портретовь». Сиб. 1872. Е го же «Достовърные портреты Московскихъ государей Ивана III, Васили Ивановича и Ивана IV Грознаго». Спб. 1882. Въ этомъ прекрасномъизданін портреты означенныхъ государей заниствованы изъ разныхъ нъмецких космографій и другихъ внигъ XVI в. Несмотря на вонытку издателя выделить изъ вихъ достоверные, и сін последніе все таки остаются сомнетельными. Наиболее вероятія васлуживають тольво изображенія Васняія III, приложенныя въ записванъ Герберштейна и Павла Іовія. А изображенія Ивана IV или представляють сившеніе съ изображеніями его отца, или являются совершенно фантастичными. Болье цвиный матеріаль въ этомъ изданіи представляють картины бытоваго характера. Напр. взятыя изъ Герберштейна изображенія русских всадниковь (въ стеганыхъ тегнияхъ, съ стоячивь толстывь воротникомъ, съ саздавами и колчанами, на высовихъ седлахъ), принадлежностей русскаго вооруженія и вады на санять, сопровождаемыхь німеходами на лыжахъ. (MM 34-37). При запряжив коней видна уже дуга, на более древних наматнивахь почти невстречающимся; сидащій въ саняхъ нногда самъ править дошадью; а иногда особый возница, который сидить на ней верхомъ. Особенно любопитны нвображения двухъ русскихъ посольствъ: Количова и Сугорскаго. Сіе последнее, какъ уже свазано, снято съ Висбаденскаго оригинала, составленнаго изъ четырекъ отдельныхъ дистовъ или досовъ и распрашеннаго. Посольство изображено въ претиму вафтанау съ петиндами и опущенных мехомъ шапках. Впереди лицъ, несущихъ царскіе подарки (связки или сорожи соболей), находится подъячій Монастыревъ, который держить на подушкв царскую грамоту. (Изъ другого, отдъльнаго его изображенія видно, что онь то и является потомъ въ помянутой брошюрё о Венденскомъ пораженін подъ именемъ дъяка Клобукова). Очень любопытна большая картина, нарисованная и гравированияя и вмецкими художниками, представляющая руссвое посольство въ Гродев, въ 1567 г. Во главе этого носольства, отправленнаго Иваномъ IV въ Сигизмунду Августу, стояли бояринъ Уминй-Колычовъ, дворедвій Нагой и дьявъ Василій Щелкаловъ; военная посольская свита простиралась до 1200 человекъ. В. В. Стасовъ въ статъе «Православныя церкви въ Западной Россіи въ XVI втив» (Сборникъ Аркеол. Инст. Кн. 3. Спб. 1880) описываеть эту гравиру. На ней-говорить онъ--- «представлены два важных» сановника, польскій и русскій (Колычовь), въ богатвиших полувосточных одеждахь; быстрынь движениемь

они подходять другь въ другу и жмугь одинь другому руку. Повади каждаго прислужникъ держить богато убраннаго коня: далве следуеть многочисленная свита. Съ одной стороны подпись: Polnis Reuterey, съ другой: Moscoviter Renterey und ihre Coloske oder Wagen (Московитская конница н наъ воляски или повозии). Русскіе представлены въ высокнаъ меховыхъ шапкахъ и длениму кафтанахъ, съ саблями, щетами, булавами, дувами и стредами, знаменами и значвами; у важдаго въ рукахъ по плети; ружей ни у кого не видать (въ противуположность Поляванъ); въ числе вонных видны и два барабанщика съ продолговатыми барабанами. Позади всей свиты ноявляется многочисленный обозъ, состоящій изъ двуволесных и четыреколесных крытых тележекь, въ роде кибитокъ; запряженныя въ нихъ лощади-съ очень длинными дугами, вътви которыхъ спусваются до самыхъ воленъ дошадей». (стр. 56-57). Эвземплярь этой редкой граворы есть и въ Петерб. Публичи. Библіотекс. Портреть Ивана Грознаго, приложенный Устраловымъ въ изданію сочч. Курбскаго, заниствованъ изъ одной рукописи, хранящейся въ Акад. Худ. См. также' Собко «Древнія наображенія русских» царей». (Сборн. Археол. Инст. 1881 ин. 5). Вообще для русскихъ гражданскихъ древностей преврасное пособіе представляєть П. И. Савинтова «Описаніе старинных» царскихь утварей, одеждь, ратимих доспековь и конскаго прибора». Извлечено изъ рукописей Архива Московской Оружейной Палаты и снабжено весьма нелишнить объяснительнымъ словаремъ. Свб. 1865. Это сочиненіе частію васается XVI віка. Разборь его И. И. Сревневскимъ въ девятомъ присуждении Уваровскихъ премий. Изъ названнаго словаря для примера приведемъ встречающееся въ моемъ тексте на стр. 418 слово «нохтермянний» свадавъ или налучье. У Савантова на стр. 222: «нахтермянный-сдаланный изъ вожи мездрой на лицо».

Для поясненія упоминутых в вмецких гравюрь приведемъ сообщеніе антинчаннна Дженкинсона о костюмі русских внатных и зажиточных людей того времени. «Верхнее платье няз парчи, шелка или сукна, длинное, застегивается серебряными пуговицами пли тесьмой съ петлицами; рукава очень длинны; все платье топорщится. Подъ нимъ другое длинное платье съ шелковами пуговицами и высокимъ стоячимъ воротникомъ. Рубашка шелковая, съ воротникомъ униваннымъ жемчугомъ. Порты колстиние, сапоги изъ красной или желтой кожи. На головъ компакъ, украшенный серебряными, иногда волотыми пуговками и жемчугомъ, или широкая лисья шапка». А Ченслеръ замътилъ, что «Русскіе въ иностранныхъ земляхъ или у себя при пріемі иностранцевъ одіваются чрезвычайно пышно; а въ другое время и самъ государь ходить въ скромномъ платьв». (Сере д о и и на «Извістія Англичанъ о Россіи XVI віка». Чт. О. И. и Др. 1884. IV).

88. Главнымъ источникомъ свёдёній о первой типографіи въ Москвей служить послесловіе Апостола, наданнаго въ 1564 г. О сожженів печатнаго дома въ Москве говорить Флетчеръ въ гл. XXI. И. С не г ире в а: «О сношеніяхъ датекаго короля Христіана III съ царемъ Іоанмомъ Васильевичемъ касательно ваведенія типографіи въ Москве». Рус.

Истор. Сборникъ. Т. IV. Въ этомъ сочинени и особенно въ Учен. Запискахъ Москов. Унив. 1835 г. Снегиревъ утверждалъ, что подпись на Псалтырв 1577 года, напечатанная Андроникомъ Невежею «въ Слободв», не овначаеть Александровскую Слободу, а Московскую на Вадвиженизмежду Арбатомъ и Никитской улицею. Но Антоній Поссевинъ, утверждаюшій, что первой типографіей своей городъ Москва обязана Польшь, въ своемъ Comment. de rebus Moscovit., прямо указываеть, что Иванъ IV вавель типографію въ Слободе Александровской. О деятельности москов. первопечатнивовъ въ Западной Руси свидетельствують: предисловие Заблудовскаго Евангелія учительнаго 1570 г.: послесловіе Львовскаго Апостода 1574 года; надинсь на последнемъ листе Острожской Виблік 1581 г.: грамота Гедеона Балабана 1585 года, и векоторые другіе акты, изданные Зубриции въ его соч. «Historyczne badania o drukarniach w-Galicyi. Lwow. 1836. См. также А. С. Петрущевича «Иванъ Оедоровъ, русскій первопечатникъ». Львовъ. 1883. Любовытный, основанный на документахъ Львовскихъ архивовъ, очервъ С. Л. И ташицкаго «Иванъ Өедоровъ, московскій первопечатинкъ» (Русск. Стар. 1884. Марть). Авторъ сего очерва сообщаеть, что надгробная илита Ивана Оедорова уже уничтожена. А. С. Будиловича «Апостоль львовской первопечати Ивана Осдорова Москвитена» (Памят. Рус. Стар. въ запад. ry66. VII. Cnб. 1885). Я. Ө. Головацкаго: «Несколько словь о-Библін Скорним», (Науков. Сборн. 1865. Т. IV). «Отношеніе перевода Скорины къ вульгать и древнеславянскому тексту» (Чтеніе въ-Об. Люб. дух. просв. 1877 г. Ноябрь). Ивсявдованіе П. В. Владим ірова «Докторъ Францискъ Скорина, его переводы, печатныя изданія и язывъ». Спб. 1888. Рецензія на это изслідованіе А. И. Соболевскаго въ Ж. М. Н. Пр. 1888. Октябрь. Маруша Нефедьевъ, «мастеръ печатныхъ книгъ», уноминается въ царской грамоте новогородсвемъ дъявамъ въ 1556 году. Этотъ Маруша посыдается въ Новгородъ для осмотра камня, приготовленняго для церковнаго помоста. «Да Маруша жъ намъ свазываль, что есть въ Новегороде, Васювомъ вовутъ, Нивифоровъ, умфеть резаги резь всякую, и вы бы того Васкова прислали въ намъ на Москву, съ Марушею жъ вивств». (Доноли. къ Акт. Ист. І. № 96). М. б. этотъ Васюкъ понадобился именно для тепографія вавъ искусный рівчивъ. См. также: В. Сопикова «Опытъ Рос. библіографін». Ч. І. Сиб. 1813. П. Строева: «Описанія старопечатвих» внигь въ библіотекахъ гр. О. Толстого и И. Царскаго». М. 1829 и 1836 гг. н Дополненіе въ симъ описаніямъ. М. 1841. И. Сахарова: «Обозрвніе славяно-русской библіографін». 1849. И. Каратае в а «Хронодогну, россинсь славлиских кингь, нацечатанных кириловскими буквами». 1491—1730». Спб. 1861. «Хронодогич. указатель славяно-рус. вынъ церковной печати съ 1491 по 1864 г. Вын. І-й. В. Ундольскаго. съ дополнениями А. О. Бычкова и А. Викторова», М. 1871. В. Е. Румянцева: «Древнія зданія Московскаго Печатнаго двора». М. 1869. Егоже «Сведения о гравировании и граверахъ при Москов. Печатномъ дворе». М. 1870. Е го ж е «Сборникъ памятниковъ, относящихся до кингопечатания въ Россіи». М. 1872. На этотъ трудъ рецензія А. Ө. Бычкова «Отчетъ о семнадцатомъ присужденіи наградъ графа Уварова». Любопытна припись къ Евангелію, напечатанному въ Вильні въ 1575 году и потомъ въ ХУІІ віжі пожертвованному вдовою Кирілевскою віз Успенскій соборный храмъ въ Каширів. (Извістія Археол. Общ. Т. Х. 266). О началі русскаго гравированія см. Д. А. Ровинскаго «Русскіе граверы и ихъ произведенія съ 1564 года». М. 1870.

89. Домострой издавъ Д. П. Голохвастовымъ, по списку т. нав. Коншена, во Временний Об. Ис. и Др. кн. І. М. 1849 г. Это полный наводъ, закимчающій въ себі и 64 главу, которая содержить поученіе Сильвестра своему сыну Анфиму или такъ нав. Малый Домострой. Болве древній списокъ, первой половины XVI віка, принадлежить Обществу И. и Др. и представляеть другой изводь, более совращенный; онь нидань въ Чт. Общества 1881 г. кн. 2. Еще ранве того нное изданіе Домостроя сделано Кожанчивовымъ подъ редакціей Явовлева въ 1867 по рукописямъ С.-Петерб. Пуб. библіотели. Какъ дополненіе въ Домострою напечатаны во Времен. Об. И. и Др. въ вниге 6-й «Кинга во весь годъ въ столь вствы подавать» и въ книге 25-й «Чины свадебные». (Эти оба добавленія отсутствують въ спискв Коншина и встрачаются въ спискв Общества Ист. и Др.; въ последнихъ за то отсутствуетъ поучение Сильвестра сыну Анфиму). Въ предисловін къ первому дополненію г. Забъли нъ согласно съ Голохвастовымъ приписываеть Сильвестру полное авторство Домостроя. Къ этому мизнію примкнуми: Буслаевъ (Историч. Хрестом.) К. Аксаковъ (Рус. Бесьда 1856, кв. ІУ), И. Порфирьевъ («Домострой Сильвестра» въ Правоса. Собесед. 1860 г. ч. П.) и Сревневский (Введеніе въ сборнику Сильвестра 1860 г.). Ніжоторое сомнівніе въ автор ствъ Домостроя выразнин Афанасьевъ ( собъ Археологическомъ вначении Домостроя» въ Отеч. Зап. 1850, т. LXXXI.) и Соловьевъ («Исторія Россін» т. VII, гл. I). Наиболее полное, добросовестное изследование о Домостров принадлежить проф. Некрасову: «Опыть историко-литературнаго изследованія о происхожденів древне-русскаго Домостроя», въ Чт. Об. И. н Др. 1872, кн. 3. Онъ разсмотръль дошедшіе до насъ списки этого памятника, уваваль его источники, разледиль его списки на два извода, а содержаніе на три части и пришель въ такому заключенію: во первыхъ, Сильвестръ не быль его авторомь, и эта внига сложилась постепенно; во вторыхь, составлена она не въ Москвъ, а въ Новгородъ. На это изследование, спустя 16 лътъ, представлены были возражения Михайловымъ: «Къ вопросу о редакціяхъ Домостроя, его составв и происхожденінь. Ж. М. Нар. Пр. 1889. Февраль и Мартъ. Возражения его не опровергли перваго и главнаго вывода проф. Некрасова, относительно авторства Сильвестрова; но второе его завлючение оне до некоторой степени поколебали: Домострой по своему происхождению и составу, можеть быть, совивствиь въ себв черты и Новогородской, и Московской Руси. См. отвёть И. С. Некрасова: «Къ вопросу о Домостров». Ж. М. Н. Пр. 1889. Іюнь. И опять Михайлова: «Къ вопросу о Домостров». Ibid. 1890. Августъ.

Въ поучение Сильвестра своему смну Анфиму между прочими наста-

вленіями есть сабдующее м'ясто: «Аще людем'ь твоимъ лучитца съ въмъ брань гдв инбудь и ты на своихъ брани; а кручиновато дело, и ты ударь. хоти и твой правъ: темъ брань утолеши, такъ же убытокъ и вражда не будеть». Соловьевь, чревь міру возвеличившій Ивана І'рознаго и смятчающій его влодівнія, естественно не благоволить въ Сильвестру. Поэтому онъ съ особымъ усердіемъ воспользовался приведенными словами Поученія, и упрекаеть внаменитаго мужа въ томъ, что онг быль плохой христіанни, хотъвшій исполнить только форму, а не духь христіанскаго ученія; нбо «считаеть повволительнымь бить домочадца, хотя бы онь и справеднивъ былъ». (Ист. Рос. VII, 228). Но во первыхъ, возможно ли вполет прилагать къ XVI втку мърку правственныхъ возвртний и общественнаго развитія въка XIX? А, во вторыхъ, Сильвестръ, вообще ратукошій не только за мягкое человічное отношеніе въ рабань, но и прамо ва ихъ свободу въ эпоху крайне грубыхъ нравовъ и развитія рабства, конечно предлагаеть не какіе нибудь жестокіе побон, столь обычаме въ то время, а просто сов'ятуеть для виду только ударить своего челов'яка, чтобы прекратить серьёзную ссору, грозившую большими и дурными последствіями. Мы можемь не хвалить его за такой советь; но и строго осудить его не имбемъ достаточныхъ основаній. Относительно той характеристиви, которую Соловьевь даеть вообще Сильвестру, въскими фактами подтвержденныя возраженія представиль Архим. Леонидь въ упомянутомъ выше изследовани «Благовещен, јерей Сильвестръ и его писания». Чт. О. И. и Др. 1874, кн. 1. Относительно русскаго быта вообще укажу на сочиненія Костомарова «Очеркъ домашией жизни и правовъ Великорусскаго народа въ XVII и XVI стольтіяхъ». Разборъ сего сочиненія О. И. Буслаевымъ см. въ XXXI присуждении Ленидовскихъ премій.

Образчивь сказанія о вымуь женахь см. «Притчу о женской влобь» въ Памят. Старии. Рус. Лит.» Выи. 2. Ibid. Выи. 1 надана «Повъсть объ Уліанін Муромской» нан Лаваревской. Прекрасную монографію о ней см. Буслаева «Идеальные женскіе характеры» въ Очеркахъ Рус. нар. словес. и искус. Т. И. «Сколь ни умелительна нёжная, благочестивая инчность самой геронии, все же нелья не совнаться, что житье-бытье и вся вибшияя обстановка накидывають темвый печальный колорить на весь разсказъ, даже не смотря на то, что овъ сограть вепритворною смновнею любовью автора. Кругомъ все печально и сумрачно, вавъ сърое, непривътливое небо, висящее надъ темными изсами и пустынями муромскаго края» -- говорится въ этой монографіи. Но необходимо иметь въ виду, что жите Юліаніи составлено ел сыномъ очевидно по образду житій святыхъ съ соблюденіемъ обычныхъ агіографичесвихъ пріемовъ, и этимъ обстоятельствомъ до навізстной степени условинвается сумрачный, печальный колорить всего разскава. Какъ на полытку набросать «Исторію русской женщены» укажу на публичныя левців Чудинова. Воронежъ. 1872.

90. И. М. Снегирева «Памятники Московской древности». М. 1842—1845. А.А.Мартынова «Русская Старина въ памятикахъ цервовнаго и гражданскаго водчества. М. 1846. (Текстъ Снегирева). Его же

«Подмосковная старина». М. 1889 г. О. Рихтера «Памятники древваго Русскаго водчества». М. 1851. (Тексть Дубенскаго). Н. А. Чаева. «О русскомъ старинномъ церковномъ водчествъ». Древ. и Нов. Россія. 1875. Ж 6. Туть онь предлагаеть любопытную, но едва ли пріемленую догадку о томъ, что основою для общаго плана отдельныхъ частей и неонописи Повровскаго Собора послужние житие Андрея Юродиваго, которому въ видени явилась Богоматерь (Минен Четьи, Октябрь, 2-й день). И. Е. Забълниа «Черты самобытности въ древнерусскомъ водчествъ». Древ. н Нов. Рос. 1878. ЖМ 3 н 4. Bioде-де-дюкъ L'art russe. Paris. 1877. (Русскій переводъ Султанова. М. 1879.). Критическая брошюра на это сочинение (кажется, принадзежащая графу С. Г. Строганову), снабженная рисунвами. Спб. 1878. Туть неь двухъ видовь церкви Васидія Блажевнаго, представляющихъ ее въ XVI и XVII векахъ, ясно выступають провещедшія оть перестроекь въ ней наміненія; но вопрось, на сколько върно изображается при семъ первоначальный видъ перкви? Вообще брошюра относится отрицательно къ выразнишемуся въ ней русскому самобытному вкусу и творчеству; а объясняеть шатровые или пирамидальные храмы просто подражаніемь тімь башнямь, которыя были построены нтальянцами при сооружении ствиъ Московскаго Кремля-объясненіе гадательное и маловіроятное. Худож. Султанова «Образцы древнерусскаго водчества въ миньятюрныхъ изображеніяхъ». Цамятники Древ, Письменности. VIII. Спб. 1881. О породивомъ или блаженномъ Василін см. Степен. кн. 195 и 245. У Карамя. къ Т. VIII. прим. 147. Востокова «Опис. Румянц. мув.» 526 и 719. Исков. лет. подъ 1588 г. объ исприсніямь оть мощей Васниія и а го го Московскаго. (П. С. Р. Л. IV. 820). «Словарь историческій о всёхъ святыхъ въ Россім просіявшихъ». Извлеченное изъ літописцевъ, извістіе о построеніи Повровскаго Собора «о девяти верхахъ» у Карама. Т. VIII. Прим. 587. О построенін Вознесенскаго храма въ сель Коломенскомъ см. Никонов. лът. подъ 1532-8 г.

Изъ многихъ памятниковъ русскаго художества XVI въка, относащихся къ церковной утвари, укажемъ на изящный складень или «Серебряный волоченый украшенный ръзьбою и сканью ковчегъ», принадлежащій Его Величеству Государю Императору. Описаніе его Г. Д. Филимоновымъ см. «Памятники Древней письменности». 1884 г. По нъкоторымъ даннымъ, этотъ складень, со вложеннымъ въ него ръзнымъ деревяннымъ наперстнымъ крестомъ и съ частицами мощей, служитъ походимиъ или попутнымъ для одного изъ русскихъ государей. Князь П. П. Вяземскій тутъ же на основанія рукописи «Казанскаго льтописца» заключаетъ, что по всей въроятности это именно тотъ крестъ, который отъ Троице-Сергіева монастыря быль посланъ вивсть со святою водою и просфорою царю Ивану Васильевичу подъ Казань во время ея осады.

Вообще для перковных древностей важенъ трудъ преосв. Саввы «Указатель патріаршей ризницы и библіотеки», снабженный пояснительнымъ словаремъ. М. 1858. (Его же «Палеографическіе снямки съ ружописей» сей библіотеки. М. 1863). Въ отношеніи къ церковнымъ древ-

ностямъ XVI въва дюбопытна записка П. И. Савантова «Строгановскіе вклады въ Сольвычегодскій Благовъщенскій соборъ» съ приложеніемъ соборной описи 1579 года и съ древнимъ видомъ Благовъщенскаго собора. Сиб. 1886. Изданіе Общ. дюбит. древи, письменности. Въ изданіяхъ сего общества разстано немало цтиныхъ снимковъ. Укажу въ особенности О. И. Буслаева «Сводъ изображеній изъ лицевыхъ Алокалипсисовъ по русскимъ рукописямъ съ XVI въка по XIX». Сиб. 1884. Для объясненія снимковъ его же отдъльная книга подъ тъмъ же заглавіемъ. М. 1884. О сей книгъ см. отчетъ проф. Кондакова въ Ж. М. Н. Пр. 1885. Італь.

- 91. Станискава Ростовскаго Lituanicarum societatis Iesu historiarum provincialium pars prima. Wilnae. 1768. Pыхцициаго Pietr Scarga i wiek iego. Krakow. 1850. Лукашевича Historia szkól w koronie i wielkiem księstwie Litewskiem. Poznan. 1856. Ярошевича Obraz Litwy. III. Балинскаго Dawna Akademia Wilénska. Spt. 1862. Гр. Д. Толстаго Catolicisme Pomain en Russie. Paris. 1663 — 64. Ж.увовича «Кардинал» Говій и Польская церковь его времени». Спб. 1882. А. Демьяновича «Ісвунты въ Запади. Россіи съ 1569 по 1772 г. (Ж. М. Н. Пр. 1871. Августь—Декабрь). И. Сливова «Ісвунты въ Литвъ» (Рус. Въст. 1875 г. Іюль—Октябрь). «Жалован. грамота Баторія 1582 г. января 20 на основаніе іступт, коллегін и присвоеніе ей встать Полоцних православ. монастырей и церквей съ отчинами и имуществомъ ихъ, за исключеніемъ архіеписк. канедры». (А. Сапунова Витебская Старина. Т. V. Ч. І. Витебскъ 1888. Подъ № 49 въ русс. переводъ, и въ прибавленіяхъ латинскій тексть этой грамоты). «Опись церковныхъ и монастырских именій, отданных Баторіемь Полоцкой ісаунтской коллегін». (Историво-ворид. матаріалы въ Централ. Витеб. Архивъ. Савон ова. Вып. 2. 1871). «Похожденіе въ землю Святую князя Радивила Сиротки» съ объясненіями П. А. Гильтебрандта. Спб. 1879. (Приложеніе въ т. XV «Извістій» Географ. Общ.). Проф. Любовича «Кънсторіи ісвунтовъ въ дитовско-русскихъ земляхъ въ XVI в.» Варшава 1888 г. (Изъ Варшав. Университ. Извъстій). Главная его мысль та, что значеніе іступтовъ въ событіяхъ того времени преуведичено. Е го же весьма обстоятельное изследование «Начало католической реакции и упадокъ реформации въ Польшев». Варшава, 1890. Проф. Кар вева «Очервъ исторіи реформаціоннаго движенія и католической реакція въ Польшів». М. 1886. Ор. Левициаго «Социніанство въ Польше и юго-западной Руси». (Кіев. Старина. 1882. Апрель и Май).
- 92. Архивъ Юго-запад. Россін, над. Времен. Комиссін. Т. 1. Кіевъ. 1859 г. Георгія Конисскаго «Записки о томъ, что въ Россія до конца XVI въва не было викакой уніи съ Римской Церковью» (Чт. О. И. и Др. 1847. № 8). Н. Банты шъ-Каменскаго «Историческое нявъстіе» о возникшей въ Польшъ уніи». М. 1795. Евгенія Болховити нова «Описаніе Кіево-Софійскаго собора и Кіевской іерархін». Кіевъ. 1825. Проф. Колловича «Литовская церковная унія». Т. І.

Сиб. 1859. Преосв. Макарія «Исторія Рус. Церкви». Т. ІХ. Сиб. 1879. И. Чистовича «Очерк» исторія Западно-Русской Церкви». Ч.І. Сиб. 1882. «Гедеонъ Балабанъ, епископъ Львовскій». (Віст. юго-запад. и запад. Россін. 1864. Іюль, Августь и 1867. кн. 2.). Пославіє галицко-русскихъ дворянь къ митрополиту Онисифору и цареград. патріарху въ Акт. Запад. Р. Т. III. № 146 и Т. IV. № 33.

- 93. Rerum Polon. ab excessu Stephani regis ad Maximiliani Austriaci captivitatem liber singularis въ пвданін Чьямин. Flor. 1827. Пшевдецкаго— Zrzódła до dziejów polskich. I. Pametniki до Życia i sprawy Zborowskich. Zebral Żegota Pauli. Грамоты, отправленныя неъ Москвы съ Ржевскимъ къ панамъ по поводу кандидатуры царя въ январъ 1587 г., и нъкоторые другіе документы см. у Щербатова Т. VI. Ч. І. 127—128 и 132—135. Ч. ІІ. 151—152, 160—162, 165—168, 190—196. Гейденштейна—Vita J. Zamoyscii (Collectanea—ed Dzialynski. 1861). Каро— Das interregnum Polens im Jahre 1887. Gotha. 1861. Пирмингъ—S. Siége, Pologne et Moscou. Рецензія на это соч. проф. Успенскаго въ Ж. М. Н. Пр. 1885.
- 94. Источиния. О постщении патріархомъ Іеремією Литовской Руси (незложенін Овисифора, поставленін Михаила Рагозы митрополитомъ и прочихъ его дъйствіяхъ) письмо епископа Луцкаго къ папскому нунцію Аннибалу 23 августа 1588 г. у Тейнера Vetera Monum. Poloniae et Lithuaniae. III. Ж. 46. Арсенія эрхіенискова Элассонскаго—Iter in Moscoviam въ Hist. Ruthen. Scriptoris exteri, Heg. Crapuescraro T. II. Supplement. ad Hist. Rus. Mon. № 60. Собраніе грам. городовъ Вильны, Ковны, II. №№ 3 и 5. Акты Sanag. Росс. III. № 110. IV. №№ 5, 16. Акты Юж. н Зап. Рос. I. № 191, И. № 157. Иолн. Соб. Р. Лет. И. 369-871. Архивъ Юговапади. Рос. І. № 17, 60. Эпоха Брестскихъ соборовъ 1590-1595 гг. Акт. Зап. Рос. IV. ММ 22-92 съ перерывани. М 71 (Окружное посланіе ки. Острожскаго съ убеждениемъ стоять за православную веру). Архив. Югованад. Росс. І. Съ общернымъ руководящимъ введеніемъ Иванищева. К. 1859 г. Авты. ЖМ 65, 69-76, 79, 81-87, 101-114. Памят. изд. Кіев. жом. М. 6-9. Архивъ Юж. и Зап. Р. І. М. 202, 218. II. М 161. Supplem. ad Hist R. Mon. M. 61-63, 182-184, 186. Тейнера Vet. mon. Pol. et Lithuan. III. № 185 (артикулы уніи, въ латин. пере-BOATS). BHACH. ADXCOPP. COOPR. I. M. 64. VII. M. 40. VIII. M. 7. II. C. Р. Л. II. 362. Архивъ Югозапад. Россін. Ч. І. К. 1883. Обширное введеніе О. Левицваго. Авты ММ XLI—СХХХУІІІ. Авты Вилен. Археогр. Коммисів. Т. XVI. Съ прекрасной вступительной статьей Ю. Крачковскаго.

Сочиненія объ унім и пособія. Скарти О zradziei iednosci Kosciola Bożego pod jednym pasterzem. 1591. (Перепечатано въ VII т. Рус. Истор. Библ. Спб. 1882). Лукамевича Dzieje Kosc. wyznania helweck. w Litwie. Розпаń 1842—43 (Рус. переводъ А. Хмельницкаго въ Чт. О. И. и Др. № 8. М. 1847). Зубрицкаго «Лѣтопись Львовскаго братства». Е го же «Начаю Унія». Переводъ съ польскаго Ан. Майкова въ Чт. О. И. и Др. 1848. кн. VII. Льва Кишки біографія Потѣя при изданіи его проповъдей: Kazania i Homiliae męźa Bożego Hipacyusza Pocieja metrop. Kijow. w Supraslu. 1714. Гарасевича Annales ecclesiae Ruthenae. Leo-

peli. 1862. Флерова «О православных» перковных» братствах», противодъйствовавшихъ унін въ Югозападной Россіи». Спб. 1857. Нъвоторые документы, относящіяся въ исторія сихъ братствъ, разсіляны въ В сст. Юж. н Югозап. Россін, издававшемся Говорскимъ. О происхожденім сихъ перковныхъ братствъ отъ древие-русскихъ складчинъ на правдинчиме пиры см. Соловьева «Братчины» (Жури, Русск. Беседа). Въ западной Руси эти складчины навывались кануны. Напр. въ привилен короля Сигивмунда Витебскимъ мёщанамъ, 1551 года, довволяется вмёть ежегодно три братскіе «склады—кануны» (А. П. Сапунова Витеб. Старина. І. 1883, стр. 191). Навывались они такъ, потому что сладвій напитовъ изъ меда приготовлялся почти наванунт правденка. (Теодоровича «Историко-статистич. описание Волынской епархип». Т. І. Почаевъ, 1888, стр. 124. Со ссыдкою о словъ «канувъ» или «кановъ» на статью Барановскаго въ Волын. епарх. Въд., № 17). Проф. Колловича «Литовская Церковная унія». Т. І. Спб. 1859. Укажу также на три популярные очерка: проф. Петрова о Гедеонъ Балабанъ и О. И. Левицкаго о Кирилът Терлецкомъ и Ипатін Цотът, съ приложеніемъ ихъ портретовъ, въ Памятнивахъ Рус. Старины въ Запад. губб. Изд. съ высоч. соизв. П. Н. Батюшковымъ. Вып. 8-й. Холиская Русь. Спб. 1885. Того же Левицкаго «Южно-русскіе архіерен XVI—XVII вв. (Кіев. Стар., 1882. Январь).

Любопытны некоторыя легенды, возникшія въ православной стороне по поводу іерарховъ—отщепенцовъ. Такъ назыв. Густынская летопись, напримеръ, разсказываеть следующее. Когда епископъ Кириллъ Терлецкій постригалъ Потея въ монашество, во Владиміре Вольнскомъ, и постригаемый, одетый во власяницу, подошелъ къ царскимъ вратамъ, вдругъ въ церкви поднялся необычайный вихрь, который подвель подъ власяницу и подняль ее Потею па голову, такъ что весь задъ до самой шем раскрылся предстоявшимъ. Еще худшее разсказываеть легенда о Германъ, епископе Полоцкомъ: когда его ставили на епископство, напалъ на него обесъ, и бросиль его на вемлю, и онъ безъ памяти «аки мертвъ» промежаль всю службу. (П. С. Р. Л. II. 371).

95. О путешествін Потва и Термецкаго въ Рямъ. Тейнера Vetera monum. Poloniae et Lithuaniae. III. Ж. 185. Баронія Annales ecclesiast. Antverp. 1658. Т. VII. Въ концѣ его: De Ruthenis ad communionem saedis apostolicae receptis monumentum. Архивъ Югозапад. Росс. Ч. І. Т. І. Ж. 116.

О Брестскомъ Соборъ 1596 года и нослъдующихъ событіяхъ: И. С. Р. Л. И. 372—73. Архивъ Югован. Рос. Ч. І. Т. І. №М. 120—123. Акты Зап. Рос. IV. №М. 97—160 съ перерывани. Въ № 103 гранота уніатской части собора о привнаніи надъ собою панской власти; въ №. 117 слъдственное дъло объ эквархъ Никифоръ; въ №. 149 ръчь Константина Острожскаго по сему дълу. Непавъстнаго автора Киthesis abo krótkie zebranie spraw, które się działy na partykularnym to iest pomiastnym synodzie w Brzesciu Litewskim. W Krakowie. 1597. (Перепечатано въ Чт. О. И. и Др. 1879 г. кн. І.). Сочивеніе Скарги Synod Brzeski 1596 г. (Перепечатано въ

Рус. Истор. Библіот. Т. VII. 1882 г.) «Аповривись албо отновідь на внижен о Соборъ Верестейскомъ-Христофора Филалета»; на польск. нед. въ 1597, на вападно-русси. въ 1598, въ переводъ на современный рус. явыеть въ Кіевт въ 1870 г. По старымъ текстамъ, польскому и западнорусскому, сочинение это вновь издано въ Рус. Истор. Библ. Т. VII. «Αντίρρησις abo apologia przeciwko Krzystofowi Philaletowi». Изд. сначала по латыен, въ 1599 по русски, въ 1600 г. по польски. Объ авторъ этой вниги греческомъ священнивъ Петръ Аркудів упоминаніе см. въ Актахъ 3. Р. IV. №№. 141 и 155. Объ авторахъ Апокрисиса и Антирисиса Голубева въ Труд. Кіев. Дук. Акад. 1876. Объ Аркудів см. также Стебельскаго Dwa wielkie swiatła I. «Перестрога» или предостереженіе православнымъ, сочиненное итвимъ дъвовскимъ священивкомъ, бывшимъ на Брестскомъ Соборъ. Изд. въ Акт. 3. Р. IV. М. 149. Голубева «Матеріалы для исторін Западно Рус. церкви» въ Труд. Кіев. Акад. 1878. І. Архивъ Юг.-Зап. Рос. Ч. І. Т. II. Мм. 87 .163. Т. VI. Мм. 57-123. съ перерывами. (Споръ и борьба Гедеона Балабана и Кирилла Терлецваго за Жидичинскій монастырь). Акты Вилен. Археогр. Ком. VIII. **Ж.М.** 13-15. Постановленія Виленскаго съевда 1599 года православныхъ съ евангеливами у Лувашевича «Dzieje kosciołów wyznania Helweckiego w Litwie, Т. I. Poznan. 1843. Еще прежде въ рус. переводъ у митр. Евгенія «Описаніе Кіевософ, собора». Прибавленіе №. 15. Перепечатано въ Въстникъ Ю. и Ю. Запад. Россін, 1863. Апръль, и Кояловичемъ въ «Документ. объясняющихъ исторію Западнорус. края». Спб. 1865. подъ Ж. XVII. Крачковскаго «Очерки уніатской церкви». Чт. О. И. и Др. 1871. Начало унів по отношенію къ городу Вильні см. проф. Васильевскаго въ «Памятникахъ Рус. старины Запад. губб.», изданныхъ по высочайшему повельнію ІІ. Н. Батюшковымь». Выпускь патый. Спб. 1872. Глава IV. Относительно дитературных указаній см. А. С. Архангельскаго «Борьба съ католичествомъ и западно-русская литература вонца XVI въка и первой половины XVII въка» въ Чт. О. И. и Др. 1888. Вн. І. Годубева «Южнорусскій православный катехивись» въ Чт. Историч. Общ. Нестора автописца. Кн. 4. Кіевъ. 1890. Селвцкаго «Острожская типографія в ея педанія». Почаевъ. 1885. И рецензія на это неследованіе проф. Петрова въ Ж. М. Н. Пр. 1886. Апрель.

96. О названных сочиненіях см. предыдущее примъчаніе. Посланія патріарха Мелетія въ книгь проф. Малы певскаго «Александрійскій патріархъ Мелетій Пигасъ». Т. П. Приложенія І. № . 17—26. А также Акты Южи. и Зап. Рос. П. № . 162 и 164. (Пользуюсь случаемъ указать и на другой трудъ И. И. Малышевскаго, не упомянутый въ прим. 27, «Люблинскій сътядъ 1569 г.» въ 8 выпускъ названныхъ выше Памяти. Рус. Стар. въ запад. губб.). Посланія Іоанна Вышенскаго см. Акты Ю. и З. Р. П. Стр. 205—254.

При обсуждении цалей, пресладуемых помощию церковной уни надобно имать въ виду не одну религіовную ревность Сигизмунда, ісвунтовъ и высшаго польскаго духовенства, а поминть и чисто политическія побужденія. Главнымъ побужденіемъ со стороны польскаго правительства

служило желаніе отвлечь западнорусское православное населеніе отъ сочувствія и тяготівнія въ единоплеменному и единовіврному государству Московскому. Въ этомъ отношеній любопытно свидітельство одного изъ иниціаторовъ уній, извістнаго Антонія Поссевния, относященся въ 1581 году: «Въ Руси (Галиціи), Подолін, Волыни, Литві и Самогитін, провинціяхъ присоединенныхъ въ Польскому королевству, жители, хотя нивіють католическое правительство, но упорно держатся греческой схизии.... Вслідствіе сей схизим тяготівощіе въ Москвитянамъ, жители уличены въ томъ, что публично молятся о дарованін пить побіды надъ Поляками». (Suppl od. Hist. Rus. Mon. № II'). О сочувствій населенія Иваку Грозному во время его войны съ Баторіємъ говорить и пайскій нунцій Лаурео въ своихъ донесеніяхъ (Вержбовска го въ Ж. М. П. Пр. 1882. Августь).

Относительно западно-русскихъ памятниковъ XVI вѣка, превмущественно церковныхъ, см. изданныя съ Высоч. соизв. П. Н. Батю меко вы мъ «Памятники старнии въ запад. губб.». съ рисунками, отдъльно и въ текстъ: «Вильна» 1872. «Холиская Русь» 2 т. Спб. 1885. «Волынь» Спб. 1888. «Бѣлоруссія и Литва» Спб. 1890. Въ послъд. изданіи напр. Супрасльскій Благовѣщенскій монастырь, основанный Ходкевичами въ началь XVI вѣка бливъ Бѣлостока, внутри сохранившій часть своей фресковой иконописи, а снаружи свои четыре наугольныя башии, которыя придають ему видъ укрѣпленія. (О немъ еще у Бобровскаго «Гродненск. губернія», ч. П. Кромѣ того см. помянутую выше статью В. В. Стасова «Православныя церкви въ западной Россіи въ XVI в.» съ нѣсколькими ихъ видами (Сборн. Археол. Инст. ІП).

97. Въ чисит историческихъ очерковъ Шайнох п есть одинъ, озаглавленный Jak Rus polszczaja. (Szkice historyczne. T. IV. We Lwowie. 1869). Туть разсказывается любопытная исторія, какъ въ Холиской землів православно-русская шляхетская фамилія Верещинскихъ около половины XVI въка окатоличилась и ополячилась. Федоръ Верещинскій женился на дъвицъ Сосновской, также изъ православной семьи. Брать ея Иванъ даже быль Холисвинь еписвопомь. Но другой ея брать Григорій перешель ві католичество и сдълался ксендвомъ въ Красноставъ. Отсюда неръдко онъ посъщаль свою сестру въ Верещинъ, хотя мужъ ея неохотно принималь своего одатыненнаго шурнна, а гораздо более почиталь другого шурнна, т, е. еписвопа Холмскаго. После долгаго ожиданія Небо даровало наконецъ ребенка-сына четь Верещинскихъ. Но пока епископъ Иванъ собирался самъ прівлать и окрестить новорожденнаго, пронырливый ксендвъ Григорій послівник въ Верещинь, и туть, удучивь минуту, взяль изъ колыбели ребенка и тайкомъ окрестиль его по латинскому обряду, наввавъ Андреемъ. Когда пріёхаль епископь и узналь о случившемся, то подняль въ домъ большой шумъ; но, несмотря на веливое огорчение родителей, дело считалось уже непоправимымъ. Ребеновъ остался католикомъ; нелюбимый за то родителями, онъ воспитался преимущественно на попеченін того же своего дяди ксендза. Женніся Андрей уже на дівушкі нвъ соседней польской семьи, и вообще вошель въ кругь польской шляхты. Межь темь польские соседи теснили старика Федора Верещинскаго, ваводние съ немъ повемельные судебные процессы и почте его разорили; тогла онъ померился съ сыномъ и передаль ему свое Верещинское имъніе. Благодаря родственнымъ связямъ съ той и другой стороны, Андрей поправних діла, и его гостепріниный домъ сділался центромъ, гдъ собирались сосъдніе шляхтичи и гдъ Русины сближались съ Ляхами. Самъ онъ получиль достоинство комориява, потомъ комискаго подсудва; а его сынь Іоснфъ быль уже духовнымь сенаторомь, католическимь кіевскимъ епископомъ и однимъ изъ врупныхъ польскихъ писателей своего времени. Онъ то и оставниъ повъсть о томъ, какъ ополячился родъ Верещинскихъ. Изъ этой повъсти, важется само собой ясно, въ вакимъ пронырствамъ, кознямъ и притесненіямъ прибегали латынство и польщизна для совращенія и ополяченія Русскихъ. А потому не совсёмъ вёрными являются ваключенія Шайнохи о какомъ то идилическомъ единенія Русиновъ и Ляховъ, объ ихъ сердечныхъ, братскихъ отношенияхъ, благодаря которымъ, съ помощью польской ласковости и общежительности, polszczała Rus rusczała Polska. Во всякомъ случав онъ затронуль важный вопросъ объ обордномъ вліянін; тогда какъ русскіе историческіе писатели досель одностороние говорять только о польскомъ вліянів на Западную Русь. Между прочимъ см. проф. Дашвевича «Борьба вультуръ и народностей въ Литовско-Русскомъ государстве въ періодъ династ. уніи Литвы съ Польшею» (Заметки по исторін Литовско-Рус. государства. Віевъ. 1885 г.).

Річь Ивана Мелешка напечатана въ Актахъ Западной и Юговапад. Россін подъ 1589 годомъ. Т. II. Ж. 158. Вопреки обычаю, издатели при семъ не указывають, откуда они заимствовали этоть документь. (Редакторомъ сего тома Актовъ быль Н. И. Костомаровъ). Вишневскій въ своей Historia literatury Polskiej (VIII. 480—484) приводить всю эту річь какъ образчикъ бізлорусскаго языка того времени, и говорить, что онъ взяль ее изъ рукописей канцлера Хрептовича въ Щорсахъ. (Перепечатана въ Въстникъ Говорскаго, 1862. Августъ), Самый документь этоть могь бы подвергнуться вопросу, если бы за его подлинность не говорили предшествующіе ему обличительные очерки польско-русскихъ нравовъ у Михалона и Курбскаго. Только соминтельно, чтобы данная річь была дійствительно произнесена на сеймів въ присутствів вородя. Можеть быть, она была только написана. Авторъ ел Иванъ Мелешко является въ данномъ случав русскимъ патріотомъ и следовательно православнымъ человъкомъ. Дъйствительно, въ 1601 году мы находимъ его подпись въ числе волынскихъ дворянъ, которые обявываются защищать православное Люблинское братство отъ всявихъ обидъ (Арх. Югозапад. Рос. Ч. II. Т. I, 1861. М. IV. стр. 38). Отсюда можно заключить, что онъ быль родомъ скорве малоруссь, чемъ белоруссь. При издании речи Мелешко названъ каштеляномъ Смоленскимъ; но очевидно это поздиъйшій его титуль. Смоленсвъ быль тогда еще подъ Москвою. А въ 1589 г. встрвчаемъ поданную въ Брестскій гродскій судъ жалобу, въ которой «вемянинъ, повъту Берестейского панъ Янъ Мелешко» заявляеть о порубкъ произведенной чужими крестьянами въ его гѣсу. (Акты Вилен. Археогр. Ком. Т. VI). На помянутомъ выше актѣ 1601 года находится подпись простая: «Иванъ Мелешко рукою власною», безъ означенія должности или званія. Впослёдствін онъ повидниому намѣниль своей религін, а слёдовательно и народности. Въ 1613 году этотъ Иванъ Мелешко, каштелянъ Смоленскій, вмѣстѣ съ своей женой Анной Фурсовной водворилъ Базильянскихъ моналовъ въ мѣстечкѣ Жировицахъ, гдѣ въ то время славилась чудотворная икона Богородицы. Икона сія вмѣстѣ съ храмомъ такимъ образомъ перешла въ руки уніатовъ. См. о томъ Балинска го Sražytna Polska. III. 684.

По поводу западнорусских шляхетских нравовъ укажу на изследованіе О. И. Левицкаго «Семейныя отношенія въ провадалной Руси въ XVI-XVII вв.» (Рус. Стар. 1880. Ноябрь). Здесь онъ, на основанін судебныхъ актовъ, представляеть приміры тому, какъ легко расторгались браки супругами по простому семейному раздору, безъ всякаго участія духовной власти и съ выдачею только другь другу «роспустных» листовъ». Въ этой легеости развода авторъ видить какое-то «благотворное вліяніе на семейный быть и общественную правственность». По своему онтимистическому отношению въ Польско-Литовской Руси онъ составдяеть противоположность съ изследователями нравовъ Московской Руси. которые вдаются въ прайній пессемнямъ. Примъромъ последняго въ особенности служить Ж м а в н н а «Русское общество XVI въва» (Древняя н Новая Россія. 1880. Февраль и Марть). Но тоть же авторь, т. е. О. И. Левицкій, рисуеть передъ нами безотрадную картину западнорусскихъ семейныхъ нравовъ въ своемъ «Историко-бытовомъ очеркв изъ жизни волынскаго дворянства XVI въка», озаглавленномъ «Ганна Монтовть» (Кіевская Старина. 1888. Январь-Марть). Эта историческая повесть, основанная также на судебных актахъ, напоменаетъ исторію Беаты и Гальшки, но еще съ более неприглядными подробностями. Главною пружиною действія являются все те же права женщины на богатое наследство, около котораго разыгрываются всевозможные интриги, обманы, грубое насние и всякія преступленія. Женщину насильно заставляють вступить въ четвертый или пятый браез, и все-таки на судё она принимается за жену завонную. Люди, у всъхъ на главахъ совершающіе по въскольку разъ беззаконія, подлежащіє по Литовскому статуту смертной казин, производящіе вооруженный захвать нивній и т. п., являются истцами на судів и нетолько остаются безнавазанными, но иногда добиваются нужных имъ приговоровъ.

Относительно третьяго Литовскаго Статута см. Даниловича въ «Юридич. запискахъ», проф. Редвина. Т. І. М. 1841. Третій Статутъ перепечатанъ во Времен. Об. И. и Др. Кн. 19. 1854 г. подъ редавціей И. Бѣляева. Тамъ-же во Времен. (Кн. 25. М. 1857.) перепечатанъ съ виленскаго изданія Мамоничей 1586 года «Трибуналъ обывателямъ в. княжества Литовскаго на соиме Варшавскомъ даны року 1581». Трибуналъ Волынскій 1589 года см. Volumina legum. ІІ. 292 и слѣд. Вопросъ о вліяніи польскаго права на раннее превращеніе помъстій въвотчины въ Литовско-Русскомъ государствъ затронуть Владимірскихъ-Будановымъ. См. его изслѣдованіе въ Чт. Ист. Общ., кн. 3. Кіевъ. 1889.

О границахъ между Польской вороной и великимъ княжествомъ Литовско-Русскимъ до и после Любинской уніи (границъ часто спорникъ и неопределенныхъ) см. обстоятельное изследованіе С. В. Шолковича въ Памятнивахъ Рус. Старины. П. Н. Батюшкова Вып. 8. Кстати укажу здёсь, относящееся собственно въ прим. 18 и 19, изследованіе М. Ясивска го «Уставныя земскія грамоты Литовско-Русскаго государства». Кіевъ 1882.

О процестании Польской литературы и польских поэтахъ и историкахъ XVI въва см. въ особенности Вишневскаго Historya literatury Polskiej. Т. VI и VII. Краковъ 1844-1845, и отчасти Кондратовича «Исторія Польской литературы» въ переводо на рус. явикъ Кузьинна. М. 1860. См. также Пыпина и Спасовича «Исторія Славянских» литературъ». Т. И., изд. 2-е. Спб. 1881. Польскія сочиненія Кленовича наданы въ Кракове въ 1829 г. О трехъ польских историкахъ, Гейденштейнъ, Іоахимъ Бъльскомъ и Д. Суливовскомъ, существують три польскія монографін Владислава Неринга, изданныя въ Познани въ конце 50-хъ и началь 60-хъ годовъ. Хроника Стрыйковскаго есть въ большомъ Собранін Лаврентія Мизлера. Варш. 1761. Т. І. Отдільное изданіе въ двукъ томахъ, съ общирнымъ введеніемъ Даниловича, посвященнымъ вакъ Стрыйвовскому, такъ и вообще литовско-русскимъ летописямъ. Варшава. 1846. Для начальной Литовской исторів Стрыйковскій въ особенности пользовался вападно-русскою автописью первой половины XVI века, известной подъ нменемъ владътеля рукописи Быховца. Эта рукопись написана латписвимъ алфавитомъ, и въ такомъ виде издана Нарбутомъ. Вильно. 1846. О первоначальных изданіяхь Польских историковь и краткія о нихь сведения см. De scriptorum Poloniae et Prussiae catalogus et judicium. Coloniae. 1723.

98. Первоначальныя судьбы Малороссійскаго казачества им'яють обшерную летературу; о нест говорить целый радъ летописцевъ польскихъ н руссвихь въ XVI--XVIII столетіяхъ, и многіе писатели посвятили ему свои труды въ XVIII и XIX вв. Таковы польско-латинскія хроники и описанія Річи Посполитой: Мартина Більскаго, Гвагинна, Гейденштейна, Пясецкаго, Мартина Цейлера, Андрея Целлярія, Коннора, Боплана и др. (Cm. Hucropia Corpus Historicorum Poloniae, Tomis III. Basileae. 1582. Muazepa Historiarum Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae scriptorum collectio magna. Warsaviae. 1761, A ranme Zbiór dziejopisów Polskich we czterech tomach zawarty. Warsz. 1767). Русскія кетописн: Григорія Грабянки (Кієвь. 1858), Самовидца (съ приложениеть трехъ малорос. хронивъ. Киевъ. 1878). Такъ наз. Густынская (П. С. Р. Л. П.). А. Ригельмана «Летопненое Повествование о Малой Росси» (Чт. О. И. и Др. М. 1847. Ж 5 и слад.). «Исторія о Казакахъ Запорожекихъ» (Ibidem № 6, 1847. Въ предесловін Бодянскаго высказано мивніе, что это сочиненіе принадлежить тому-же А. Ригельману, неженеръ-генераль-маіору и писателю XVIII въка). «Краткое Историч. описаніе о Малой Россін до 1765 г.». (Ibid. 1848, № 6). «Повесть о томъ, что случалось на Украйне съ тоя поры, какъ она Литвою завладена». (Ibid. № 5). Петра Симоновскаго «Краткое описаніе о Казацкомъ малорос. народі». (Ibid. М. 1847, № 2). «Исторія Руссовь», приписываемая Георгію Конисскому. (Ibid. 1846, № 8). Въ настоящемъ стольтін: Д. Банты шъ-Каменскаго «Исторія Малой Россіи». Маркевича «Исторія Малороссіи». Скальковскаго «Исторія Новой Сечи». Изд. 3-е. Ч. І. Од. 1885. Эварницкаго «Число и порядовъ запорожениъ Сечей». Кієвъ, 1884. «Сборинвъ летописей» малороссійскихъ, изданный Кієвской Археограф. Коммиссіей въ 1888 г.

Не смотря на это обиле источниковъ и пособій, происхожденіе Малорусскаго казачества, его начальная исторія, организація, личности его предводителей и гетмановъ въ XVI въвъ-все это досель еще не имъеть за собой надлежащаго научнаго изследованія, на которое можно было бы съ уверенностью опереться. По сему въ своемъ праткомъ очерке мы нщемъ опоры преимущественно въ техъ документальныхъ источнивахъ, воторые относятся въ данному періоду: Амменно. Авты Зап. Россін: І. № 170, (грамота 1499 года короля Александра внязю Динтрію Путатину, упоминающая о Дивпровскихъ назакахъ-рыболовахъ), № 122, стр. 322 (около 1502 года. Упоминается Евстафій Дашкевичь какъ нам'ястникъ Кричевскій). II. № 41 (1508 г. Упоминается о возвращеніи Дашкевича въ дитов. службу), ММ 89 и 171 (1514 и 1532 гг. Упоминается Евстафій Дашкевить, какъ староста Черкасско-Каневскій), № 195 (1539 г. Уноминаніе о Червасских казаках рыболовах и Каневско-Черкасском старость Янь Пенькь), № 233, (1544. Упоминается также о Черкасских кававахъ рыболовахъ и Черкаско-Каневскомъ староств Аннків Горностав). Ж 113 (1522. Упоменаются литовскіе татары и казаки).

Акты Южной и Западной Россіи: І. № 105 (1541 г.). Королевская грамота говорить о казацких ватагахъ рыболововъ и бобровниковъ, которые, уходя на промыслы свои, нападали на татарскіе загоны, грабили татарскихъ пословъ на Дибпрф, отнимали скотъ у кочевниковъ и т.-и. Грамота эта укорительно обращается къ справцё Кіевскаго воеводства князю Андрею Михайловичу Каширскому, къ старостё Кіевскому Бобофду и старостё Черкасскому князю Андрею Проискому. Грамота обвиняеть этихъ урядниковъ въ томъ, что они сами дозволяють казакамъ нападать на татарскіе улусы и потомъ дёлятся съ ними добычею. № 217. 1596 г. Туть въ королевской грамотё Могилевскому духовенству упоминается о нападеніи на Могилевъ нёкоего Северина Наливайка съ толиою свавольныхъ казаковъ въ 1595 году.

Метрика - Литовская. І. Въ особенности укаженъ на акти: № 17—26 (1545—1546 гг.). Жалобы Ерынскаго хана и царевичей королю Сигизмунду о погромленіи купеческих каравановъ Турецких и Перековскихъ, шедшихъ въ Москву и изъ Москвы, отъ казаковъ, собравшихся изъ Черкасъ, Канева, Бреславля, Виницы и другихъ королевскихъ украинскихъ городовъ, въ чисиъ свыше 800 человъкъ съ ихъ головами: Карпомъ, Андрушею, Лесуномъ и Яцкомъ Бълоусомъ. Отвътныя грамоти короля о вознагражденіи купцамъ за пограбленные товары, ввысканномъ съ казаковъ-грабителей, которые впрочемъ дъйствовали не один, а въ соединеніи съ казаками изъ Московской Съверской украйны городовъ Чер-

нигова, Путивля и Новгорода. № 45 (1552 г.). Опять упоминается о грабежь казаками турецкаго купца. Старостою Черкасскомъ быль въ это время внязь Димитрій Сангушковичь. ЖМ 71-75 (1554). Новня жалобы хана на грабежи вазаковъ украинскихъ, которые грабять съ ведома и дозволенія воеводы Кіевскаго и старосты Черкасскаго и ответь королевскій. №№ 81-84 (1557 года). Такія же жалобы и переговоры о грабежахъ на Дивирь, на Таванскомъ перевовь. ММ 86-88 и 91-93, 98-102. (1557-1559). Переговоры съ Крымскимъ ханомъ о томъ же предметь, а также о Черкасскомъ старосте князе Димитрін Вишневецкомъ, который поставиль украниенный вамокъ на острова Хортица и разориль турецкую крепостцу Исламъ Кермень на Дивире. № 107 — 113 (1559), о взаниных нападеніяхь и грабежахь татарскихь и казаценхь; последніе совивстно съ Московскими, т.-е. Северскими казаками. ЖЖ 117, 184. 135, 138, 141-146 (1559-1562). О томъ же предметь. Упоминается Черкасскій и Каневскій староста князь Михандъ Александровичь Вишневецкій; а король Сигизмундъ Августь просить Девлеть Гирея напасть на Стверскую вемлю. На стр. 313 любопытенъ реестръ поминковъ. посланныхъ воролемъ польскимъ хану, калгви другимъ царевичамъ Крымсвимъ, а также ханскимъ женамъ, дочерямъ, женамъ калги и его сыновьамъ, главнымъ внязьямъ, мурзамъ и слугамъ хансвимъ. Подарки эти состоять изъ червонныхъ золотыхъ, серебряныхъ кубковъ, ковшей, собольихъ и куньихъ шубъ, крытыхъ аксамитомъ, шубъ лисьихъ и беличьихъ, охобней, кусковъ разнаго сукна, кожуховъ и т. п.

Архивъ Югозапад. Россін, изд. Временной воммиссін. Ч. III. т. І. Кіевъ, 1863. Акты І н ІІ. (Туть упоминаются черкасскіе казави и черкасскіе старосты Сенька Полововичь, Василій Тышкевичь и Янь Пенко), Ш (1568. Запрещеніе вазавамъ врываться въ турецвіе преділы), IV (1579. Упоминаются вазави Подковы), V (воролевскій универсаль 1580 о предотвращения вторжения казаковъ въ турецкие предвим), VII (1585 г. Упоминаются гетманъ казаций Михаилъ Ружинскій и казаки, виновиме въ убіенін королевскаго посла), VIII и IX (1587 и 1590. Казаки въ мирное время разграбили містечко Кодню и нижній Форощь), XI (1590. Кородевскій универсаль объ учрежденін отряда въ 1000 человівь для удержанія вазавовь оть вторженія въ сосід. государства), XII—XXI (Авты, относящіяся въ возстанію Косинскаго), XXII — XLII (въ возстанію Надивайки). Введеніе къ этому тому актовъ, составленное проф. В. Б. А нтоновичемъ, представляеть вообще прекрасную монографію; но въ сожальнію, начало казачества и первые его предводители составляють самую слабую часть этой монографія. Любопытныя вритическія замытки на нее н некоторыя другія изданія находимь у Максимовича въ Собранів его сочч. т. І. К. 1876. (Туть см. 3 отдель: «Статьи, относящіяся въ исторін казачества»). По поводу ихъ Новицкаго «Князья Ружинскіе» (Кіевская Старина. 1882. Априль). Архивъ Югозапад. Рос. Ч. VII. т. I. Кіевъ 1886. (Авты о заселенів Югозав. Россів). См. вдесь Описавіе 1552 года вамковъ Черкасскаго, Каневскаго, Кіевскаго, Винницкаго и изкт. ир. Даже въ Черкасахъ и Каневъ пока невидииъ «осъямхъ» вазаковъ;

а упоминаются собственно «прихожіе» сюда (для торга и на заработки); подразуміваются однако обязанные являться въ военное время и для сторожевой службы. Любопытно указаніе на происхожденіе самого города Черкась: будто бы еще Гедиминъ в. к. Литовской завоеваль Кафу, Перевопъ и Черкасъ Пятигорскихъ, привель часть сихъ посліднихъ и носелнить на Дніпрів (103). А Терехтемировь названъ «селищемь», которое дано было королемь пану Остафью (Дашковичу). Стр. 98. Эрихъ Ляссота, іздившій отъ императора Рудольфа въ Запорожскимъ казакамъ для возбужденія ніх противъ Крымцевь, въ 1594 г., записаль въ своемъ «Дневникъ», что «строящійся городокъ Трахтемировъ передань королемъ Стефаномъ Запорожскимъ казакамъ для устройства гошпиталя» и что онъ лежить при Днівпрів противъ города Переяслава». (Дневникъ Ляссоты, изданный въ 1866 г. въ Галле, переведенъ по-русски Бруномъ. Спб. 1873).

Органивація, данная казакамъ Стефаномъ Баторіемъ, представляєть тавже одинъ изъ темныхъ пунктовъ ихъ исторіи. Въ чемъ именно состояли его такъ наз. реформы, источники не дають ясныхъ указанів. Польскія хроники Гвагнина, Целларіа, Пясецкаго и др. упожинають объ этой реформ' в воротко и сбивчиво; а русскіе літописи, Грабянки, Самовидца и пр., повторяють только помянутыя хроники и притомъ не соблюдая точности. Извлеченія изъ хроники бискупа Пясецкаго въ старомъ славянскомъ переводъ сдълано Архии. Леонидомъ. См. «Памятники Древ. Письменности». LXVIII. Поздивйшіе компилаторы русскіе приписали Баторію уже вполив ту органивацію, которую Малорусское казачество имкло во времена Хивльницкаго, съ раздвленіемъ на 20 полковъ и т. п. Въ документахъ же находимъ только одно, относящееся сюда указаніе. Именно въ помянутомъ Архивъ Юго-Запад. Россін. Автъ № VI, 1584 года, приводить слова пупваго вознаго Бромирскаго о томъ, что въ Луцкомъ замкъ въ церкви Ивана Богослова находится сукно, навначенное для казаковъ. Относительно ваписи вазавовъ въ реестръ первое о томъ указаніе относится въ 1541 году: Сигизмундъ по поводу своевольныхъ нападеній каваковъ на татаръ привазываеть внязю Андрею Каширскому всёмъ Кіевскимъ вазакамъ написать реестръ и доставить ему королю. (См. Акты Южн. и Зап. Рос. І. № 105). О королевскомъ жалованьи казакамъ (служившимъ при королевскихъ замкахъ) говорить уже грамота Сигизмунда Августа 1568 года (Архивъ Югов. Рос. № Ш).

Распространеніе названія «войска Запорожскаго» на укранискихъ казаковъ вообще доказывають между прочить такіе документы какъ письмо Сенена Палья («съ молойцами») королю Сигизмунду III отъ 30 іюня 1590 года съ благодарностію за присланныя на его полкъ деньги, съ жалобой на немировскаго коменданта Раппа за отобраніе пернача, оружія и коней. (Археогр. Сборникъ, издаваемый при Вилен. Учеб. Окр. Т. VII. № 37). Здёсь очевидно дёло идеть о городовыхъ укранискихъ казакахъ; а м. т. Пальй именуеть себя «полковникомъ войска Запорожскаго». По тёмъ же документамъ одновременно съ Наливайкой и Лободою встрёчаемъ нёкоего Федора Полоуса, который называеть себя «гетманомъ войска Запорожскаго». См. его письмо отъ 28 апръля 1595 года

въ вилен. воеводѣ Христофору Радивиху, который просилъ казаковъ не причинять болѣе шкоды обывателямъ и уйти изъ Мозыря въ себѣ на украйну. (Ibid. № 39). Полоусъ отвѣчаетъ, что онъ дожидается своихъ пословъ, отправленныхъ въ королю, и когда тѣ принесутъ извѣстіе, что казаки болѣе не нужны королю, то они уйдутъ на свои обычныя мѣста. Повидимому, эти казаки въ происходившемъ тогда казацкомъ возстаніи держали сторону правительства. О нападеніи на Могилевъ и разореніи его Наливайкой есть еще одинъ актъ въ Историко-юридич. матеріалахъ, извлеченныхъ изъ Витебскаго Архива. Сазонова. VIII. № 10. Вообще для казацкаго возстанія 1596 года см. Listy Stanislawa Żolkiewskiego. Krakow. 1868. «Хронологическая опись историческихъ документовъ Несвижскаго Архива» указываетъ на значительное количество документовъ, относящихся къ казацкому возстанію 1595—1596 гг. Лѣтопись занятій Археогр. Коммиссіи. Спб. 1871.

Г. Кулншъ въ последнемъ своемъ сочинения «Отпадение Малороссия отъ Польши» пытается объяснить происхождение Дивпровскаго вазачества; но порывами своей фантавіи и своими домыслами еще болве его ватемняеть. Также мало достоверны его разсказы вообще о судьбахъ кавачества въ XVI въкъ и первыхъ казациихъ бунтахъ; ибо онъ или совствъ не указываетъ своихъ источниковъ, или ссылается на нихъ глухо и безъ всякой критнки (Чт. О. Ист. Др. 1888. Кн. 2). Вопросъ о генетической связи Дибпровского казачества съ древними обитателями южной Кіевской украйны, полуобрусівшими народдами, Торками, Берендізями и вообще Черными Клобуками, я пова оставляю въ сторонъ, по недостатку фактических данных и предварительных историко - критическихъ наследованій. О некоторых связях и симпатіях казачества съ православною западно-русскою мелкою шляхтою («околичною»), служившею также опорою православію и Русской народности, см. «Акты о происхожденін шияхетскихъ родовъ въ юго-западной Россіи». Предисловіе В. В. Антоновича (Архивъ Ю. 3, Рос. Ч. IV. Кіевъ 1867). Вопросъ о вначенін церковной унін въ казацкихъ возстаніяхъ уже давно обратиль на себя вниманіе историковъ. По сему поводу см. замізтку С. М. Соловьева въ Библіограф. Запискахъ Асанасьева, 1858 г. № 9. Соловьевъ силоняется въ участію унін въ этихъ движеніяхъ. Возстаніе Косинскаго произошло еще до Брестской унін; но въ антипатіяхъ въ Польскому правительству несомивно участвоваль и вероисповедный мотивь. А къ движению Налевайни очевидно присоединилось и броженіе, вызванное явными приготовленіями въ унін.

99. Источники. Акты Зап. Росс. II. подъ 1507. (О Гроднен. Евреяхъ). Изданія Виленской Археогр. коммиссін: «Писцовая внига Пинскаго староства». В. 1874. По этой внигі въ Пинскі Евреевъ въ пестидесятыхъ годахъ XVI віва было 39 человінь (а въ 1866 г. 10,956) см. Введеніе. «Ревизія Кобринской экономіи». В. 1876. Евреи обрабатывали 8 уволокъ вемли. Мыто и капщивна т. е. право куренія виня, находились въ откупу у Евреевъ. Въ Кобрині ихъ было тогда 30 человівъ (а въ 1863 году уже 4,200). «Писцовая книга Пинскаго и Клец-

каго княжествъ 1552-53 гг.» В. 1884. По этой внигь десятью годами, ранъе вышеукаваннаго времени въ Пинскъ Евреевъ было только 28 чедов'якъ, и они сосредоточивались на одной улице, которая поэтому навывалась «жидовскою». Т. V. «Акты Брестскаго и Гродненскаго городских судовъ». В. 1871. Любопытное предисловіе къ этимъ актамъ принадлежить г. Шолковичу; здёсь не мало говорится о Евреяхъ. Археограф. Сборнивъ, издав. при Виден. Учеб. Округъ. Т. IV № 10 (здъсь жалобы обывателей Жиудской вемли Яну Ходкевичу на Николая Радивила). Volumina legum. I. 256. II. 12. Конституцін 1538 и 1557 гг. назначають Евреямъ висълнцу и вообще тяжкія наказанія за перепродажу краденыхъ дошалей и вещей. Жизнь ки. Курбскаго на Литве и Волыни. К. 1849. Т. И. Акты ММ. І и 3. Туть попытки ки. Курбскаго обращаться съ ковельскими Евреями какъ съ своими подданными; но королевскій декретъ принядъ ихъ сторону. «Дневникъ Люблинскаго сейма 1569 года». стр. 569 и 585 (Рачи перемышлыскаго судын Ораховскаго). Бер шадскаго «Документы и регесты въ исторіи Литовскихъ Евреевъ». 2 тома. Спб. 1882. «Историко-юридическіе матеріалы, хранящіяся въ центральн. Архивѣ Витебскомъ, издан. подъ редавціей Савонова. VII. 1876 г. Жала. 9-12 (1579 г. Отдача въ аренду могилевскихъ пошлинныхъ и петейныхъ сборовъ брестскому еврею Айвику Якубовичу и происшедшія отсюда столкновенія съ прежними містными арендаторами). Бантке Jus Polonicum. Vars. 1831. Jura judaeis per Boleslaum, ducem Majoris Poloniae, a 1264 concessa, per Casimirum vero III a 1334 ac per Casimirum IV a 1447 et 1467 confirmata. Привилегія Евреямъ Витовта 1388 г., написанная по русски съ латинскимъ переводомъ. Издана Дзяи и н с в и м ъ. Познань. 1829 г. Вновь издана вифстф съ датинскимъ текстомъ привилегін Брестскимъ евреямъ у Бершадскаго въ Докум. н Регест. Т. І. Общая привилегія Евреямъ въ вняженіе Александра 1505 г. Volum. leg. I. Прочія привидегін см. у Бершад. Локум. и Рег.

Пособія. Өздея Чапкаго Rosprawa o Żydach. Wilno. 1807. Довольно обстоятельное по своему времени сочинение, которымъ польвовались всв последующие писатели, насавшиеся сего предмета. Проф. О. И. Леонтовича «Историческое изследование о правахъ литовско русскихъ Евреевъ» (Кіевскія университет. записки за 1864 г. № 3 и 4). Краткая, по весьма дъльная диссертація. Краустара Historya Żydów w Polsce. Два выпуска (Okres piastowski u Okres jagiellonski). Warszawa. 1865 — 66. Мало удовлетворительная компиляція. Ш териберга Сеschichte der juden in Polen unter den Piasten und den Iagellonen. Leipz. 1878. Еще менбе удовлетворительная, чёмъ предыдущая. Гумпловича Prawodawstwo polskie względem Żydów Krakow. 1867. Мацъйовскаго Żydzi w Polsce na Rusi i Litwie. Warszawa. 1878. И наконецъ Бершадскаго «Летовскіе Еврен отъ Витовта до Люблинской унів». Сиб. 1883. Это очень обстоятельный трудъ. Между прочимь туть есть подробная оценка предыдущих сочиненій и тщательное изследованіе о Витовтовой привилегін 1388 года. Сія послідняя, по выводу автора, дошла до насъ въ разныхъ болье или менье искаженнымъ текстахъ (197 стр.),

н дана она была не всёмъ Литов. евреямъ, а одиниъ Брестскимъ (201). Въ свою очередь авторъ естественно пытается отклонять оть своихъ соплеменниковь обвиненія въ эксплуататорскомъ и паравитномъ характерів наъ двятельности; но защита его слаба и неубъдительна. Напр. резвій отзывь о евреяхь Михалона въ половинь XVI въка онъ объясняеть просто нерасположениемъ въ нимъ «рядоваго шляхтича» (415 стр.). Точно также жалобу Мучинскаго, что жиды своими обманами и проинретвомъ отныме у кристіанскихъ купцовъ и ремесленниковъ всё средства къ существованию въ первой четверти XVII въка (Zwierciadło korony Polskiey), г. Бершадевій называеть памфиотомъ и опровергаеть увазанісмъ на то, что въ это время встречаются важиточные христівнскіе купцы въ Польше! (87 стр.). А яркую картнеу жидовскаго зла, набросанную Кленовичемъ, онъ, кажется, обходить молчаніемъ. Преврасную редензію проф. Владимірскаго-Буданова на это сочинение г. Бершадскаго, а также на издан. имъ Документы и Регесты, см. въ Ж. М. Н. Пр. 1885, Январь. Того же г. Бершадскаго см. еще историческій очеркъ «Аврамъ Евофовичь Ребичвовичь, подскарбій земскій, члень рады великаго княжества Литовскаго» (Кіев. Стар. 1888. Сентябрь-Девабрь).

Поэтъ Кленовичъ за ту силу и правдивость, съ которыми онъ обличалъ зло, особенно за нападки на језунтовъ, подвергся преследованіямъ и умеръ беднякомъ въ Люблинскомъ госпитале (1608 г.).

Любонытно, рядомъ съ отвывами Михалона, Орфховскаго, Мучинсваго и вещими словами Кленовича, сопоставить отношение въжидовству записныхъ польскихъ историковъ. Съ обычною своею бливорувостію они относятся въ Евреямъ равнодушно, а иногда и очень благодушно. Такъ Матвъй Меховій говорить, будто жиды въ Западной Россіи не оскверняють себя дихвою, какъ въ другихъ христіанскихъ странахъ, а что они усердно занимаются вемледеліемъ (!), торговлею, даже астрономіей и медициной. Онъ только не умолчаль о томъ, что эти трудолюбцы вахватывають въ свои руки таможенные и податные сборы (Descriptio Sarmatiarum, Asianae et Europianae. De Sarmatia Europea. Liber II. Cap. I). Для Матвея Меховія нескольно смяглающимь обстоятельствомъ можеть служить то, что его сочинение относится въ первой четверти XVI въка, когда характерь и плоды паразитной еврейской діятельности въ Польшів и Литвъ и. б. еще недостаточно обозначились. Проф. Владимірскій-Будановъ въ названной выше рецензін по поводу Евреевъ, якобы занимавмихся вемледёліемъ, мѣтко указаль на нерепись г. Владиміра, 1552 г. (приведенную въ Докум. и Регест. Бершадскаго), гдв подъ рубрикою «жидова», между прочинъ сказано: «пашни, а ни ремества жадного не робять, только торгують». (195 стр.). Любонытно также его указаніе на то, что летовскіе магнаты, получни оть короля въ аренду таможни, въ свою очередь передавали ихъ жидамъ (188). А при захвать таможень Евреямъ уже дегко было захватить постепенно и всю торговлю въ свои руки (188). Нагляднымъ подтвержденіемъ сей истины служать указанные выше авты Витебскаго архива о еврей Айзики Якубовичи; этотъ воролевскій «арендарь» въ Могилеві вахватиль въ 1579 г. въ свои руки

имто и корчим «пивныя, медовыя и горилочныя». А могилевское имто только за два года, т. е. въ 1577 г., было отдано въ аренду Николаю Сапътъ воеводъ Минскому. (Савонова. Ibid. № 2). Замътимъ при семъ, что не нной кто, а именно еврей Израиль Якубовичь захватиль послё смерти Ивана Оедорова во Львовъ всю его типографію со 140 отпечатанными вингами за долгь въ 411 злотыхъ, а потомъ продаль ее ва полторы тысячи епископу Балабану и мізщанамъ (Пташицкаго «Иванъ Өедоровъ»). Того же М. Ф. Владимірскаго-Буданова см. «Черты семейнаго права Западной Россін въ половине XVI века», съ приложенісив документовъ изъ Виленскаго Централ. Архива. Туть между прочить есть дело о закладе «бояриномъ господарскимъ» своего смиа одному гродненскому еврею (Чт. въ Ист. Общ. Нестора Летоп. Ки. 4. Стр. 80). Были попытки со стороны западно-русских мінцанъ оградить себя отъ жидовства. Такъ, въ грамоте Сигизмунда III Витеблянамъ на магдебургское право, 1597 г., говорится: «Жидове тежъ въ томъ месть нашомъ Витебскомъ ни якихъ оседностей, ведлугь стародавняго ввычаю мъти не маютъ». (Сапунова «Нъсколько словъ о еврейскомъ населенін г. Витебска». 1883). Но эта привиллегія и последующія неодновратныя ся подтвержденя, консчно, не ограднии Витобска отъ Евресвъ.

Недавно вышедшій Архивъ Югованад. Россін. (Части V томъ II. Кієвъ. 1890) посвященъ переписи еврейскаго населенія въ Югованадномъ крат во второй половинъ XVIII въка. Общирное введеніе къ сей переписи г. Каманина только слегка въ началъ касается западнорусскаго жидовства XVI въка.

#### ОГЛАВЛЕНІЕ.

## І. Литовскія отношенія и последніе уделы при Василіи III.

Миръ съ Казанью. — Михантъ Глинскій и король Сигизмундъ I. — Возмущеніе Глинскаго и отъёздъ его въ Москву. — Жалобы исковичей на московскаго намёстника. — Василій III въ Новгородё и поиманіе исковскихъ лучшихъ людей. — Посольство дьяка Далматова. — Василій III въ Исков'в, выводъ исковичей и переустройство Искова. — Дьякъ Мисюрь Мунехинъ. — Кончина королевы Елены Ивановны. — Новый разрывъ Литвы съ Москвою. — Троекратная осада и ввятіе Смоленска. — Изм'вна Глинскаго и Оршинское пораженіе. — Посредничество императора Максимильяна. — Перемиріе. — Татарскія отношенія. — Присоединеніе Рязани къ Москв'в. — Нашествіе Махметъ-Гирея. — Присоединеніе Сфверской

#### II. Внутреннія діла при Василіи III.

Перковные вопросы. — Вассіанъ Патриквевъ. — Полемика съ Іосифомъ Волоцкимъ. — О еретикахъ и монастырскомъ землевладъніи. —Борьба Іосифа съ удъльнымъ княземъ и архіенискомъ. —Отношенія в. князя къ Іосифу и Вассіану. — Максимъ Грекъ. — Митрополиты Варлаамъ и Даніилъ. — Участіе Максима Грека въ полемикъ съ іосифлянами. — Дъло Берсеня Беклемишева. — Осужденіе Максима Грека и Вассіана. —Разводъ и второй бракъ в. князя. — Построеніе и расписаніе храмовъ. —Развитіе придворнаго строя. — Пріемъ и угощеніе иноземныхъ пословъ. — Великокняжая охота подъ Москвой. — Успъхи самодержавія. — Личныя свойства Василія. — Его ближніе бояре и совътники. — Пофядки на богомолье и на охоту. — Болъвьь, предсмертныя распоряженія и кончина Василія III. . . .

## III. Литовская Русь при Ягеллонахъ.

Польское вліяніе на политическій строй Литовской Руси. — Земскіе привилен, общіе и м'ястные. — Господство вельможъ. — Низшіе слои населенія. — Водвореніе крізпостного права. — Волочная система. Введеніе магдебургів. — Столкновенія городского самоуправленія съ королевскими нам'ястниками. — Судебникъ Казиміра IV. — Первый Литовскій статуть и характеръ судоустройства. — Жалобы на неправосудіе. — Второй статуть. — Уставъ о земской оборонів. — Страмные крымскіе полоны. — Черты шляхетскихъ нравовъ по Курбскому и Михалону

76

1

#### IV. Последній Ягеллонь и Люблинская унія.

Сигизмундъ I и королева Бона. — Львовскій рокошъ. — Начало реформацін въ Польшт и Литвт. — Сигизмундъ Августь и его три брака. — Варвара Радивиловна. — Успъхи реформаціи и Аріанская ересь. — Вопросъ объ окончательной унів Литвы съ Польшею. — Люблинскій сеймъ 1569 года. — Переговоры объ условіяхъ унін. — Оппозиція летовскихъ сенаторовъ. - Настойчивость и задоръ польской посольской избы. - Внезапный отъёздъ литвиновъ. - Присоединеніе Подлівсья и Водыни въ польской коронів. — Принудительная присяга подлесянъ. — Упорство Воловича. — Тщетные протесты. — Ходеовичь и Глебовичь. — Присяга вольниевь. — Примерь внязя Острожскаго и другихъ русскихъ вельможъ. — Присоединение Киева къ коронъ. — Возвращение литвиновъ на сеймъ и ихъ согласие на унію. - Трогательныя сцены. - Вопросъ о четвертой части. - Конецъ Любинневаго сейма.............

#### **У.** Детство и юность Ивана IV.

Елена правительница. — Судьба удёльныхъ внязей Юрія Динтровскаго и Андрея Старицкаго. - Московскіе переб'єжчики и новал война съ Литвою. - Дела крымскія и казанскія. - Постройки и новая монета. — Внезапная кончина Елены. — Боярщина. — Василій Шуйскій и угнетеніе народа. Мягкое управленіе Ивана Бѣльскаго. - Неудачное нашествіе Санпъ Гирея. - Новое господство Шуйскихъ. - Воспитаніе и характеръ Ивана IV. - Первыя вспышки его самовластія. — Візнчаніе на парство и бравъ съ Анастасіей Романовной. - Великіе московскіе пожары и народный мятежъ. - Священникъ Сильвестръ. -- Блестящее время царствованія Ивана Васильевича. -- Первый земскій соборъ. -- Алексій Адашевъ. -- Исправленіе 

#### VI. Покореніе Казани и война Ливонская.

Казанскіе походы. — Основаніе Свіяжска. — Шигь-Али и Суюнбека. — Присяга казанцевъ и внезапная измъна. — Послъдній походъ. — Неудачный набыть Крымскаго хана. — Начало Казанской осады. — Пораженіе Япанчи и поискъ на Арскій городокъ. — Ненастье. — Подкопы. — Храбрая оборона казанцевъ. — Приступъ 2 октября. — Паденіе Казани. — Вступленіе государя въ городъ. — Возвращеніе его въ Москву. — Зпаченіе Казанскаго взятія. — Бользнь царя. — Потвядка въ Кирилловъ монастырь. — Мятежи неородцевъ. — Ногайская орда. -- Покореніе Астрахани. -- Походы на крымцевъ н разногласіе царя съ советниками. - Враждебность Ливонскихъ немцевъ. - Начало сношеній съ Англіей. - Внутреннее состояніе Ливонін и водвореніе реформаціи. Вопрось о Юрьевской дани. Вторженіе Русскихъ и разореніе страны. — Завоеваніе Нарвы и Юрьева. — Кетлеръ и его договоръ съ Польшею. — Раздълъ Ливовін . . 181

#### VII. Эпоха вазней и опричины.

Перемвна въ отношении Сильвестра и Адашева. — Кончина Анастасін. — Опала сов'ятнивовъ. — Второй бравъ даря. — Новые пр-

111

151

245

#### VIII. Иванъ Грозный и Стефанъ Ваторій въ борьбѣ за Ливонію.

Земскій соборь 1566 года.—Перемиріе съ Литвою.—Вассальный ливонскій король Магнусь. — Двукратное польское безкоролевье. — Московская кандидатура. — Избраніе Баторія. — Возобновленіе Русскими военныхъ дъйствій въ Эстоніи и Ливоніи. — Царскій походъ 1577 года. — Приготовленія Баторія къ войнѣ, первый его походъ и ввятіе Полоцка. — Второй походъ. — Переговоры съ Иваномъ IV. — Третій походъ Баторія. — Осада Пскова. — Отбитий приступъ. — Геройская оборона. — Твердость Замойскаго. — Нападеніе на Псково-Печерскій и. — Успѣхи Шведовъ. — Обращеніе Ивана IV къ папскому посредничеству. — Миссія Антонія Поссевина. — Отъѣздъ Баторія и блокада Пскова. — Переговоры въ Киверовой Горкѣ. — Десятилѣтнее перемиріе съ потерей всей Ливоніи. — Виновность Ивана IV. — Поссевинъ въ Москвѣ и его преніе съ царемъ о вѣрѣ. — Смерубійство. — Сватовство въ Англіи. — Смерть Ивана IV. — Историческій приговоръ.

287

## ІХ. Царь Оедоръ Ивановичь и Ворись Годуновъ.

Постепенное устраненіе Бёльскаго, Никиты Романовича, Мстиславскаго и Шуйскихь. — Годуновъ-правитель безъ соперниковъ. — Отношенія Польскія и Шведскія. — Походъ нодъ Нарву. — Отношенія Крымскія и нашествіе Казы-Гирея. — Прівздъ патріарха Іеремін и учрежденіе патріаршества въ Москвъ. — Царевичь Димитрій въ Угличъ. — Его внезапная смерть. — Следственное дело. — Подозрінія противъ Годунова. — Кончина Федора Ивановича и прекращеніе Владиміровой династіи. — Отреченіе царицы Ирины. — Вопросъ объ избраніи царя. — Действія патріарха Іова. — Избраніе Бориса Годунова. — Его візнчаніе. — Влагосклонность къ иностранцамъ и внішняя политика. — Исканіе жениха для дочери. — Датскій принцъ Іоаннъ. — Сношенія съ Грузіей. — Пристрастіе Бориса къ доносамъ. — Гоненіе на семью Романовыхъ. — Народныя бізствія.

229

#### Х. Юговосточныя окрайны и покореніе Сибири.

Украйныя оборонительныя линіи и военная колонизація. Степные города.— Цареборисовъ. — Города поволжскіе. — Шляхи и застаки. — Стенные сторожи. — Уставъ о сторожевой станичной служ-

бъ. — Украинское население. — Вольное казачество. — Грабежи на Волгь. - Строгановы и ихъ волонизаціонная діятельность. - Сибирсвое ханство. - Родъ Тайбуги и Чингизидъ Кучунъ. - Прибытіе волжскихъ атамановъ въ Строгановскіе городки. — Походъ за Каменный Поясъ. — Взятіе стольнаго города Сибири. — Немилостивая дарская грамота Строгановымъ. -- Казацкое посольство въ Москвъ. --Подкръщение. - Неудачи. - Гибель Ермака и его значение. - Вторичное вавоеваніе Сибирскаго ханства. — Упорство Кучума я его судьба. — Московская колонизаціонная политика. . . . . .

**372** 

#### XI. Государственный строй Московской Руси.

Московское самодержавіе. — Царскій дворець и его обряды. — Боярство и его ступени. — Наплывъ вняжесвихъ фамилій. — Мъстническіе счеты. — Легендарныя родословія. — Придворные чины. — Дети боярскіе и развитіе поместной системы. — Испомещеніе отборной дарской дружины. - Крестьянское сословіе. - Условія врестьянскаго отвава. -- Стесненіе переходовъ. -- Указы о бёглыхъ и начало вакръпощенія. — Кабальное холопство. — Отпускныя грамоты. — Сельсвая община. - Городское населеніе. - Кремль и посаль. - Губима н вемскія учрежденія. — Выборныя власти. — Попытка къ отміні кормленій. — Областное управленіе. — Московскіе приказы. — Боярсвая дума. — Великая вемская дума и ея вначеніе. . . . . . . . . . . . 408

#### XII. Доходы, войско и церковь въ Московской Руси.

Прямые подати и сборы. -- Косвенные доходы. -- Таможенныя н другія пошлины. — Бережанвость московских государей. — Военная служба. Вооружение. Посоха. Стрылы. Нарядь. Походное деленіе на полки. - Родословные счеты воеводъ. - Продовольствіе войска. - Выносливость и боевыя качества. - Недостатокъ военнаго искусства. — Церковное управленіе. — Вілое духовенство. — Укноженіе монастырей. — Извістивищія изь новыхь обителей. — Иноческіе уставы. — Добрая и оборотная сторона монашескаго быта. - Просвъщение Лопарей. - Явыческие обряды и върования на съверв. — Русская религіовность. — Невежество, суеверія и грубость нравовъ, обинчаемыя Стоглавомъ. — Постановленія о шволахъ и другія міры Стоглава.-Ивань IV какь отраженіе татарщины. . . . 450

### XIII. Состояніе просв'ященія въ Московской Руси XVI в'яка.

Духовные писатели. — Произведенія Максима Грека. — Труды интрополита Макарія. -- Новыя черты въ литературів житій. -- Великія Четьи-Минен. — Писатели-міряне. — Лівтописное дівло въ Москвів. Новгородъ и Псковъ. - Русскій хронографъ. - Книжные переводы, передълви и заимствованія. — Отреченныя вниги. — Ересь Башкина. — Соборное осуждение игумена Артемія. — Учение Осодосія Косого. — Свидетельство инова Зиновія. — Розмскъ о Висковатомъ и нконописное дело на Руси. - Русскій подлинникъ. - Миньятюра. -Порча богослужебныхъ вингъ. -- Московскіе первопечатники. -- Книга Домострой въ связи съ бытомъ и нравами. -- Состояніе и типы рус-

| свой женщины.—Повъсть о Юліаніи Лаваревской.— Русское деревинное водчество.— Происхожденіе шатроваго церковнаго стиля.—<br>Храмъ Василія Блаженнаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 485 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XIV. Начало церковной унін въ Западной Руси.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Водвореніе іезунтовъ въ Польшів и Литвів. — Ихъ коллегіи. — Совращеніе Радивиловъ и другихъ протестантовъ. — Неустройства Западнорусской церкви. — Епископы Красенскій и Лавовскій. — Кієвскіе митрополиты. — Галицко-Львовская епархія и Гедеонъ Балабанъ. — Львовское братство. — Избирательная борьба послів Баторія. — Московская кандидатура. — Выборъ Сигизмунда III. — Патріархъ Іеремія въ Вильнів. — Кириллъ Терлецкій и Ипатій Потій. — Вопросъ объ уній и приготовленія къ ней. — Михаилъ Рагоза и подпись епископовъ на унію. — Провозглашеніе уній въ Римів. — Ревность къ ней Сигизмунда. — Брестскій соборъ. — Разділеніе его на двіз стороны. Переговоры и обоюдныя постановленія. — Усердіе князя Острожскаго и возбужденіе среди православныхъ. — Литературная борьба | 534 |
| ХУ. Польщизна, казачество и еврейство въ Западной Рус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | И.  |
| Постепенное ополяченіе дворянства. — Річь Ивана Мелешка. Взаниное отношеніе культурь польской и русской. — Третій Статуть. — Дніпровскіе казаки или Черкасы. — Дашковичь. — Низовое или Запорожское казачество. — Походы въ Молдо-Валахію. — Войсковое устройство со времени Баторія. — Мятежи Косинскаго и Наливайки. — Еврейство въ древней Руси и его приливъ съ запада. — Льготныя грамоты Витовта. — Покровительство польско-литовскихъ королей Евреямъ. — Жалобы на нихъ со стороны шляхты и горожанъ. — Количество и организація еврейскаго населенія. — Характерь и плоды жидовской діятельности по Кліёновичу                                                                                                                                                                  | 573 |
| Примъчанія къ третьему тому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 601 |

• . • .

# Опечатки и недосмотры, замъченные въ 28 листъ:

| страница. | строка.     | напечатано.           | сивдуеть читать.      |
|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 437.      | 2-я сняву.  | боярскаго управленія, | боярскаго управленія; |
|           |             | которыя написаны      | онъ написаны          |
| 439.      | 2-я снизу.  | Двинной               | Двинской              |
| 444.      | 13-я снизу. | съ последней четверти | въ посавдней четверти |
| 445.      | 17-я снизу. | въ началь XVI въка    | въ теченіе XVI вѣка   |

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

